

## THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3011 .S685 0 34

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00022051173



Digitized by the Internet Archive in 2025 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill



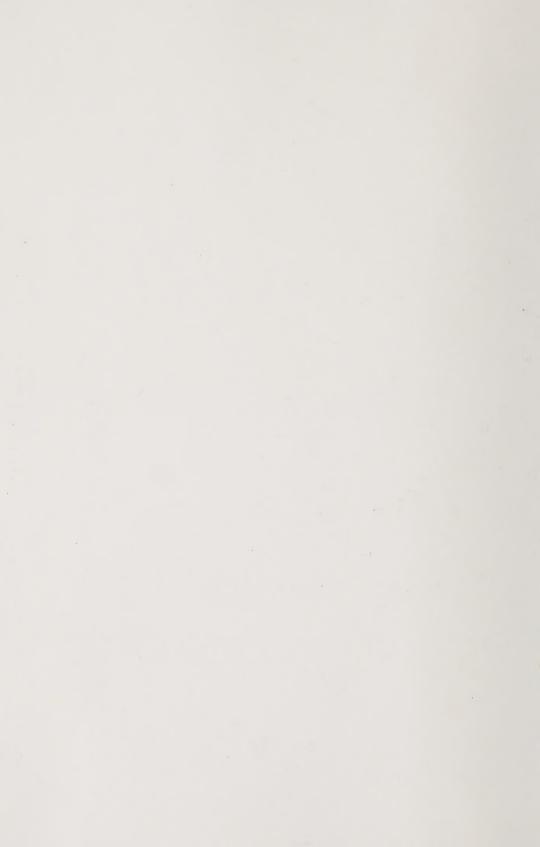

### Евг. Соловьевъ (Андреевичъ).

ОЧЕРКИ

PG 3011 SG85 O3A

IIO

# ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## XIX вѣка.

Только въ одной литературѣ есть жибнь и движеніе впередъ.

> Изъ письма Бълинскаго къ Гоголю.



С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Типографія А. Е. Колпинскаго. Конная ул., д. 3--5. 1902. 661943

P6-11 .556

### Вмъсто предисловія.

Русскому человъку трудно любить что-нибудь другое изъ области своей духовной жизни съ такой горячей признательностью, какъ свою литературу. Историческое прошлое русскаго человъка цълые въка представляло однообразный процессъ; государственныя формы его жизни вырабатывались большею частью помимо его воли и прямого участія; достопиства его живописи, музыки, пауки, скульптуры и т. д. проявляются лишь очень и очень поздно; только въ одной литературъ успъль онъ проявить себя съ самой лучшей и богатой своей стороны. Здъсь, несмотря на всв многочисленныя препятствія и преграды, несмотря на то, что необходимый элементь литературнаго развитіячитатель — заставиль ждать себя почти до 40-хъ годовъ прошлаго въка, успъхи наши поразительны и, если върить Достоевскому, служать единственнымь, хотя и большимь залогомъ нашего "славнаго будущаго". Такъ относиться къ своей литературъ, какъ относится къ ней русскій человъкъ, европеецъ едва ли можетъ. Мало ли у него предметовъ гордости и въ области искусства и общественной жизни, или науки и религіи, появленіе и развитіе которыхъ онъ одинаково принисываеть себъ. За нихъ онъ боролся въ теченіе цілыхъ столітій, за нихъ шель на костерь и плаху, любить и почитать ихъ онъ училъ своихъ дътей въ предсмертномъ словъ; въ нихъ онъ выразилъ свою личность и личность своего народа, свои стремленія и стремленія своего народа. У насъ, въ нашей духовной и общественной жизни-литература и только литература.

"Милостивые государи, — писалъ Щедринъ въ своемъ "Кругломъ годъ", —вамъ, конечно, небезызвъстно выраженіе scripta manent. Я же подъличною за сіе отвътственностью присовокунляю: semper manent in secula seculorum. Да, господа, литература не умретъ вовъки въковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ раз-

валины, частью въ навозъ — одна литература въчно останется цълою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлънія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она въчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о въчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературъ. Мы испытуемъ въчность, мы стараемся понять ее—и большею частью изпемогаемъ въ нашихъ поныткахъ; но вспомнимъ о литературъ и мы хотя отчасти откроемъ тайну въчности".

Я бы могъ привести нѣсколько такихъ же мѣстъ изъ произведеній Щедрина, могъ бы напомнить извѣстныя слова Бѣлинскаго или предсмертный завѣтъ Тургенева, или гордость Достоевскаго при сознавіи, что онъ литераторъ и только литераторъ — по всѣ эти цитаты инчего не прибавили бы къ той простой мысли, что для русскаго читателя, а тѣмъ болье русскаго писателя печатное слово есть вещь, съ которой надо обращаться не только чутко, но и бого-

боязненно.

"Только въ литературъ и можно найти жизнь"—нисалъ Вълинскій въ одну изъ мертвыхъ эпохъ нашей общественности, и эти слова кажутся миъ тъмъ болъе справедливыми, что русская литература съ первыхъ же шаговъ своей самостоятельной жизни всегда исполняла миссію. Она проповъдническая, учительская и миссіонерская по преимуществу. Это можно утверждать по поводу, по крайней мъръ, главнаго ея русла, насчетъ котораго и сказано scripta manent in secula seculorum \*).

Основная идея русской литературы — религіозно-нравственная и основана на сознаніи святости человъческой личности и человъческой жизни вообще. Эта идея, зародившаяся еще въ концъ XVIII въка, выросла и окръпла какъ сталь, выкованная булатомъ, въ безконечно долгой борьбъ съ кръпостнымъ правомъ и духомъ кръпостничества, еще и теперь далеко не исчезнувшемъ изъ нашей жизни.

Въ родной литературъ есть человъкъ и писатель, скорбная фигура котораго стоитъ у самаго начала ея самостоятельной жизни. Но мысль этого человъка и писателя жива

<sup>\*)</sup> Вообще, думается миъ, надо строго отличать литературу отъ словесности. Словесность это все безбрежное море написаннаго и напечатаннаго: литература выражаетъ общественно-историческія иден и общественно-историческое настроеніе въ каждую дапную эпоху развитія. Чеховъ напр., «это литература, а Воборыкинтъ—словесность; то же Горькій — Поганенко и т. д. Въ настоящее время очень много словесности и очень мало литературы. Въ своихъ очеркахъ я занимаюсь исключительно послъдней.

и теперь. Я говорю о Радищевъ. И его трагическая су дьба, и настроеніе, продиктовавшее ему его знаменитую к нигу, являются какъ бы прообразомъ и символомъ цълаго въка

нашего литературнаго развитія.

"Человъкъ родится въ міръ и равенъ во всемъ одинъ другому. Всть одинаковые имъемъ члены, всть имъемъ разумъ и волю". Вотъ основное воззртніе, изъ котораго исходить Радищевъ \*). Этого разума и воли никто отнять не можеть. "Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законъ. Если законъ или не въ силахъ его заступить, или того не хочетъ... тогда пользуется гражданинъ природнымъ правомъ защищенія... Ибо гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаетъ быть человъкомъ, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояніе". Основывая святость человъческой личности на идеть естественнаго права, Радищевъ переходитъ къ критикъ крѣпостного состоянія.

"Рядъ разбросанныхъ въ книгъ фактовъ,-говоритъ біографъ Радищева,—посвященъ изображенію отягченнаго жребія крестьянства... Помъщикъ, заставляющій крестьянь 6 дней въ недълю работать на господской нашив и лишь воскресенье оставляющий имъ для работы на ихъ собственныя семьи, кръпостные, осужденные за убійство семьи помъщика, который не только обратиль ихъ въ батраковъ, отняль у нихъ всю землю и истязаль ихъ жестокими наказаніями, но еще и безчестиль ихъ женъ и дочерей; помъщикъ, введній въ своемъ имънін jus primae noctis и лишь случайно спасшійся отъ смерти, уготованной ему крестьянами: распродаваемые съ аукціона люди, въ томъ числъ дядька, кормилица, любовница и сынъ продающаго ихъ барина; дворовый, по барскому капризу получившій образованіе и, благодаря этому, тімь сь большею силою чувствующій тяготъющій надъ нимъ произволь: крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина: казенные крестьяне, покупающіе кръпостныхъ у помъщика для отдачи ихъ въ рекруты, — таковы важ-иъйшія фигуры этой галлерен, наглядно убъждающія Радищева въ томъ, что въ Россіи "крестьянинъ въ законъ мертвъ". Какъ бы заключая рядъ впечатльній, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цълое ихъ разрозненныя черты. Радищевъ въ одной изъ послъднихъ главъ своей кинги изображаеть визинюю обстановку жизни крестьянина. Ръзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетой. Жилище крестьянина — курная изба съ покрытыми сажей и грязью стънами, съ затянутыми пузыремъ окнами, изба, въ которой люди спять ночью вмъсть съ животными, въ спертомь воздухъ которой свъча горитъ, какъ въ туманъ. Внутреннее убранство этой избы состоить изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ – "счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи",--деревянной чашки и кружковъ вм4 сто тарелокъ, срубленнаго точоромъ стола, корыта для корма свиней и телять и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина — "посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода". "Воть въ чемъ,—восклицаеть писатель, -- почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества: но туть же видны слабость,

<sup>\*)</sup> См. сборникъ "На славномъ посту". Спб. 1900 г.

недостатки и злоунотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Туть видна алчность дворянства, грабежь, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе.—Звърн алчные, піявицы ненасытны, что крестьянину мы оставляемъ?-то, чего отнять не можемъ, воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ неръдко у него не токмо даръ земли, хлъбъ и воду, но и самый свътъ. Законъ запрещаеть отъяти у него жизнь. — Но развъ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всесиле; съ другой немощь беззащитиая. Пбо помъщикъ въ отношенін крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего ръшенія и, по желанію своему, истецъ, противъ котораго отвътчикъ ничего сказать не смъетъ. Се жребін заклененнаго въ узы, се жребін заключеннаго въ смрадной темниць, се жребін вола въ ярмъ"...

Воть что видъль передъ собою Радищевъ и вотъ отъ какихъ картинъ "душа его страданіями человъческими уязвлена стала". Въ заключение опъ горячо убъждаетъ современниковъ приступить къ освобождению крестьянъ. Н не то же ли самое убъждение слышали "русские современники" отъ русской литературы въ теченіе слъдующихъ 70-ти лътъ? Миъ кажется, что съ книги Радищева можно начинать исторію нашей самостоятельной литературно-общественной мысли.

Та же илея святости человъческой личности, особенно яркая, потому что безличный крѣпостной мужикъ былъ на глазахъ у всъхъ, создала самое оригинальное наше литературно-общественное теченіе—наше народничество. Ему какъ извъстно, предшествовалъ періодъ сомнънія и отрицанія,

неріодь безнадежнаго отрицанія русскаго будущаго.

Но вотъ на помощь и во спасеніе нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю нашу исихологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея--мы вступили на твердую почву, на цфлыя десятилфтія опредфливини и наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, туть можно и должно сказать спасибо нашей деревнъ, послужившей превосходной школой нашей мысли. Это началось съ Радищева, но опредълилось лишь въ сороковые годы.

Растерзанной фигуръ Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полъвъка - правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности тъмъ же самимъ. Здъсь заключалась цьлая программа, здъсь быль дань лозунгь -- одинь изъ трхъ лозунговъ, которые являются въ десятилътія, и второстепенное литературное произведение сыграло первую историко-литературную роль. Постъ него можно было писать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе: на него смотръли только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія, къ нему не относились серьезно, "Мужикъ" и мужицкій вопросъ стали вопстину правственной цензуройстрогой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избъжать которой не было никакой возможности. Было признано, и всъ согласились, что это "самое важное". Сотни и тысячи пропзведеній посвящались "самому важному"; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчиняло себъ эстетику, оно стало душою критики, мало того—у Толстого оно вы-лилось въ цълую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствоваль это Бълинскій, когда писаль Боткину: "Будь повъсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь дъльна—я не читаю, а ножираю... Ты сибарить, сластена... тебъ, вишь, давай поэзін да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мит поэзін и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истинна, т.-е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертацією... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество правственное впечатльніе. Если она достигаеть этой цьли и вовсе безъ поэзін и творчества — она для меня тъмъ не менъе интересна"... (Письмо начала 1848 г.).

Несомивнию, что благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концъ сороковыхъ годовъ, мы перестали быть "странниками"; появилась дъйствительная "сфера опредъленнаго существованія, иты такое, что "привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное чувство" — появилась "почва мышленія и жизни"... Мужикъ выручаль не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчивомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опекъ, въ которой онъ держаль нравственность не только отдъльныхъ людей, но и

цълыхъ историческихъ эпохъ.

Трудно сказать, насколько національныя особенности нашего характера, несомибино существующія, хотя и неопредъленныя, несмотря на попытки первыхъ славянофиловъ, потомъ Ан. Григорьева, Достоевскаго и т. д.—трудно, говорю я, сказать, насколько эти національныя особенности обусловливаютъ практицизмъ нашего мышленія. Во всякомъ случать въ области теоретической мысли мы почти не проявили ни малъйшей самостоятельности и мы, повторяю, практичны въ томъ смыслъ, что все наше передовое художественное творчество насквозь проникнуто правственными запросами. По поводу эпохи тридцатыхъ годовъ Герценъ говорить: "проновъдь шла все сильнъе... все одна про-

повыдь. И смѣхъ, и плачъ, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце". Но развѣ нельзя ту же самую характеристику распространить на литературу всего вѣка? Думается, что, имѣя во главѣ нашей литературы Толстого и Достоевскаго, мы не можемъ иначе какъ положительно отвѣтить на этоть вопросъ. Это придало особый проповѣдническій характеръ нашей литературѣ вообще, а

въ частности нашей критикъ.

Первымъ, кто ръзко выразилъ особенности этой послъдней, быль, если не ощибаюсь, К. Аксаковъ, "Въ наше время, писаль онъ. -- поэтическое произведение, хотя написанное съ талантомъ, можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извъстень анеклоть о математикъ, который выслушавъ изящное произведение спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случат, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведении является вопросъ, что этимъ доказывается... Такова наша эпоха". Этими словами пропаганда объявляется главной задачей литературы. Сама литература обращается въ пронаганду. Бълинскій высказалъ ту же мысль въ словахъ: "Главное, чтобы новъсть вызывала вопросы, производила на общество нравственное внечатлъніе". Совершенно справедливо замъчено о Добролюбовъ: "онъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовмъстимыя съ эстетикой, что есть категорін добра и зла, несовмъстимыя съ другими категоріями и, главнымъ образомъ, категоріей красоты". Миз нечего говорить, что въ дальизйшемъ своемъ развитіи русская критика почти безъ исключеній подчинилась вліянію идей Добролюбова.

Наша критика была проникнута той же религіозно-нравственной идеей святости человъческой личности какъ и наша литература. Но реализмъ русскаго мышленія она довела до крайняго его логическаго развитія. Вотъ что я говорю ниже о Добролюбовъ: "быть можетъ это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-хъ годовъ... И особенно настанваю на словахъ "глубокая и серьезная" и хотъть бы даже удесятерить ихъ значеніе, замънивъ однимъ опредъленіемъ: Добролюбовъ быль натура религіозная, счастье человъчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ съ страстной любовью, иъжнымъ умиленіемъ, но и безнощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всъхъ людей иной въры, иного кумира. Даже у противниковъ бо-ыхъ годовъ но новоду Добролюбова вы-

рываются порою хорошія строки, какъ вырываются онъ у всьхъ, кто проникъ въ истиниый смысть хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ холодности, его называютъ подчасъ мертвой головой затвердившей одно слово: "счастье всъхъ" и безконечное число разъ переворачивавшей его на вев лады. Да, отъ него действительно вбеть холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти кристализованной, поглотившей всего человъка, сдълавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконець. "Милый другь я умираю оттого, что былъ я честенъ"-не пустыя слова и не гордыня духа, Честность, не та, конечно, пошлая мъщанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всъхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всъ ихъ слезы, сдълавшая задачу ихъ отмщенія своей задачей, дъйствительно свела ее въ могилу. И онъ ущель въ нее безъ слезъ и безъ отчания съ тъми же словами предсмертнаго завъта, съ которыми онъ при жизни,--обращался въ толпъ учениковъ: "върьте, что богъ-счастье всъхъ дюдей, богъ, которому мы служимъ -- теперь обиженный и опозоренный еще сойдеть на землю во всей красотъ и величіи и сдълаеть изъ этой юдоли страданія и илача-юдоль красоты и веселья. Върьте, что вы будете отомщены, потому что всъ униженные и оскорбленные достойны отоміценія".

Религіозно-правственная идея нашей художественной литературы во всякомъ случат не обходилась безъ нъкоторой примъси мистицизма, безъ иъкотораго содроганія передъ тайнами и загадками жизни. Это видно хотя бы изъ постановки вопроса о элб. Несомибино, напр., что у Гоголя, особенно у Достоевскаго это зло является чъмъ-то абсолютнымъ, органически присущимъ человъческой натуръ, чъмъто грознымъ и пугающимъ какъ первородный гръхъ, какъ зараженный источникъ нашей жизни вообще. Читая иткоторыя страницы Достоевского, не можешь отказаться отъ мысли, что онъ порою склонялся къ самому простому н конкретному дуалистическому міросозерцанію, признавая самостоятельность Злого Начала. Но уже инчего мистическаго не видимъ мы въ нашей критикъ. И все же идея ел остается религіозно-нравственной, такъ какъ нравственныя начала жизни и дъятельности понимались ею какъ имъющія абсолютную санкцію. Въ глазахъ Бѣлинскаго счастье человъка было началомъ абсолютнымъ, не требующимъ оправданія, Добролюбовъ называль религіей такое дъло, "которое было бы для людей жизненной необходимостью, сердечной святыней, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишить ихъ жизни". Общественное благо развитія и правственная обязанность жить и умирать во имя его были несомивниными

догматами.

Нашу критику часто упрекають въ односторонности п узости ея основной точки эрвнія, все сводившей къ общему благу. Просто говорять: критики, какъ самостоятельнаго пекусства, у насъ еще не было; была публицистика, соціодогія, пропов'ядь-все что угодно, по не критика. Отчасти это справедливо, конечно, потому что критика наша всегда отводила искусству служебную роль и охотно смънивала его съ наукой. Спрашивается, какая другая критика могла развиться на почвъ нашей великой художественной литературы, всегда стремившейся обличать, философствовать, учить, - той литературы, которая въ лицъ своихъ признанныхъ главъ- Гоголя, Достоевскаго, Толстого, отрицала самостоятельное значеніе искусства, ставила его цълью благо общества и презирала служение красотъ. Проведите внимательно параллель между взглядами на искусство Гоголя и Бълинскаго, Лобролюбова и Толстого и серьезнаго принципіальнаго различія между ними вы не найдете. Итакъ душа нашей критики какъ и литературы "страданьями чедовъческими уязвлена была", но для нея съ самаго начала не представляла ин малъйшаго сомивнія мысль, что "бъдствія человъка происходять отъ человъка же".

Итакъ практициямъ, т.-е. взглядъ на литературу, какъ на общественное служеніе, является для насъ русскихъ какъ бы традиціонно-обязательнымъ. Этимъ объясняются и великія ея достопиства и иѣкоторые недостатки. Великое достопиство въ томъ, что она стремилась утвердить въ умахъ людей идею святости человъческой личности, естественно равной и равноцънной всъмъ другимъ личностямъ; недостатокъ въ томъ, что доходя въ своемъ служеніи до аскетизма, она не избъгла иѣкоторой суровости, пристрастія къ догматамъ, фанатизма въ проповъди пользы, полезнаго, въ воніяніи противъ красоты. По этому поводу миъ хочется прибавить иѣсколько словъ.

Русская интеллигенція, вообще говоря, привержена къ догмѣ. Какъ ни часто мѣняется эта догма, преданность къ каждому новому исповѣданію является почти что самоотверженной. Въ зо-хъ и сороковыхъ годахъ у насъ была догма гегеліанская, въ 60-хъ—матеріалистическая, въ 70-хъ народническая, въ 80-хъ индивидуалистическая, въ 90-хъ марксистская. По нашей юной культурности, съ одной стороны, по лѣности мысли и горячей внечатлительности сердца, обойтись безъ догмы мы не можемъ. Она намъ нужна, чтобы не думать самимъ. Въ прошломъ—только скромные ученики Европы, мы такъ привыкли къ этому ученичеству, что, сами

думая, чувствуемъ себя въ состоянін подной растерянности. Наша философская мысль дъйствительно очень слаба, прямо таки плачевна. Ничего оригинальнаго и принаго. Лаже свое собственное народничество мы разработали такъ илохо съ логической стороны (напр., труды 10зова, В. В., публицистика Ан. Григорьева и Достоевскаго и т. д.), что намъ было бы стыдно предъявить его Западу въ качествъ tastimonium philosophandi, т. е. свидътельства о способности философствовать. Больше того: само по себъ догическое развитие идей интересуеть насъ очень мало. У насъ изть той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневъковая схоластика, и подступая къ какой-нибудь системъ, мы прежде всего смотримъ на ея послъднюю страницу — ея правственные выводы и — бъдные — всегда и во всемъ ищемъ правилъ поведенія. Нѣсколько грубо, но въ сущиести совершенно справедливо сострилъ Влад. Сер. Соловьевъ надъ 60-ими годами, сказавъ: "тогда разсуждали сафдующимъ образомъ: такъ какъ ты, смертный, произошель отъ плъшивой обезьяны, то должень быть правственнымъ и общественно полезнымъ". Разсуждали, положимъ, не такъ, но дъйствительно связь между теоретическими посылками и правственными выводами была случайна и произвольна, и о томъ, чтобы сдълать ее прочной и логическиправственной позаботились уже 70-ые годы. Но даже и это относится въ сущности не столько къ особенностямъ нашей мысли, сколько общественнаго строя. Имъя въ виду иъкоторыя его стороны, мы до самозабвенія увлекались, напр., матеріализмомъ. И миъ кажется, что матеріализмомъ увлеклись совстмъ не потому, что находили особенно привлекательнымъ считать себя продуктомъ "слъпыхъ силъ природы", а по другой причинь: въ матеріализмъ видъли доктрину наименъе тапиственную и будто бы наиболъе свътскую, лишенную всякаго мистическаго тумана и проистекающихъ изъ него обществоноложений жизки-говоря проще анти-клерикальную. Матеріализмъ прежде и больше всего быль боевымь орудіемъ.

Все это такъ, и въ жесткихъ словахъ Тургенева: "главное, чтобы былъ у насъ баринъ... То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору"...—много справедливаго. При нашей впечатлительности извъстная догма закрываетъ отъ насъ весь Божій міръ. Ея признаніе или пепризнаніе дѣлитъ насъ на враждебныя другъ другу и злобно другъ друга ненавидящія партіи или, чтобы не такъ громко—кружки. Мы любимъ падать въ ноги и часто падаемъ... прямо въ грязь. Что станете дѣлать, если такое воспитаніе дала намъ исторія, если ни чему другому она насъ не научила, если всѣ ея внушенія сводились къ тому, чтобы лишить насъ всякой вѣры въ себя, всякаго чувства собствен-

наго достоинства. У насъ нътъ чувства мъры, ибо мы привыкли къ безмърному, мы выросли въ школъ Батыя и Мамая, Грознаго и Никона, Бирона и Шешковскаго, Аракчеева и

Клейнмихеля и т. д.

Мысль человъческая сильна не столько своей логикой, своимъ раціонализмомъ сколько своей исторической традиціонной основой, своей близостью къ дъйствительности, къ непреложнымъ фактамъ жизни и своимъ нравственнымъ содержаніемъ—элементами своего чувства и воли, хотънія. Но по части исторической основы у насъ очень слабо, и сомибніе Чаадаева въ томъ, чтобы у насъ вообще была бы какая-нибудь историческая основа для бытія и мысли, остается въ значительной силъ и въ наши дни. Дъйствительности мы не знаемъ или, върпъе сказать, только что начинаемъ узнавать ее. Поэтому въ нашихъ глазахъ мысль сильна только своимъ правственнымъ содержаніемъ.

П туть-то воть выступаеть на сцену красивая, хорошая сторона нашего догматизма. Въ любой теоріи мы ищемь не системы доказательствь, не стильной цѣпи логическихъ аргументовъ—мы ищемъ лишь оправданія своего правственнаго существа, выхода для накопившейся жажды общественной дѣятельности, любви, стремленія помочь обездоленнымь— эт го святого стремленія, завѣщаннаго намъ всей нашей хорошей и честной въ главномъ своемъ руслѣ русской лите-

ратурой.

Этого Тургеневъ, поддавшись минутному, впрочемъ, раздражению противъ магреновцевъ, не замѣтилъ. Но какъ хорошо, какъ проникновенно замѣтилъ и отмѣтилъ это Достоевский, сказавъ, что русскому интеллигенту нѣтъ дѣла до его личнаго счастья, мало дѣла до счастья своего народа, но настоящее его дѣло — это счастье всѣхъ, счастье всего человѣчества.

Пзучая проинлое нашей мысли, т. е. прошлое неосуществленной пока русской цивилизаціи, мы въ каждомъ теоретическомъ увлеченіи, подъ каждой догмой должны искать и нравственнаго содержанія, и правственнаго фундамента. Безъ этого не будетъ понятнымъ "чтеніе до дыръ ничтожныхъ брошюрокъ о Гегелъ" — котораго въ концѣ концовъ мало кто и понялъ, конечно. Ничего не будетъ понятно безъ этого. И какъ поймешь, напр., такую формулу: "такъ какъ ты любишь только себя, то жертвуй собою для счастья всѣхъ" или: "пусть сѣкутъ: мужика сѣкутъ же" и т. д.? Догма, теорія — это одежда, часто совсѣмъ не подходящая, уродливая и безобразящая скрытую подъ ней истинную правственную сущность.

И все же она намъ нужна, именно потому, что мы не умфемъ, не привыкли думать. Когда мы тратимъ свои силы на установленіе логической связи—у насъ по большей части

ровно ничего не получается, когда же по части логики мы успокоены, когда мы только усваиваемъ Гегеля, Фейербаха, Милля, Прудона, Маркса и т. д., всъ наши духовныя силы бурнымъ потокомъ устремляются по руслу чувства или—по

нравственному руслу.

Въ этомъ паша слабость и наша сила. Слабость—потому что безъ исторической основы, безъ знанія дъйствительности, безъ строгой логической аргументаціи мысль вообще слаба; сила, потому что мы быстро мѣняемъ теоріи—одежду нашей воли, нашего хотѣнія, цѣль котораго счастье народа и счастье всѣхъ. Преобладаніе нравственнаго элемента дѣлаетъ насъ исконными врагами всякой схоластики, всякаго "теоретическаго" самодовольства.

Пока-наша стихія чисто этическая.

Идея, что литература служить обществу и его правственному совершенствованію заставляла нашихъ писателей особенно чутко прислушиваться къ голосу своей совъсти-этого главнаго вдохновителя барской эпохи нашего литературнаго творчества. Неправоту общественной жизни, основанной на чужомъ трудъ, неправоту своего общественнаго положенія, своихъ привилегій русскіе люди заподозръли уже со временъ Радищева. Не всегда совъсть говорила совершенно ясно, не всегда опредъление указывала она на источникъ своего возмущенія и негодованія-но она почти всегда говорила. Какъ было трудно заглушить ее софизмами мысли, видно изъ печальнаго эпизода съ "Перепиской" Гоголя и его оправданіемъ кръпостинчества. Эта возмущенная и негодующая совъсть всегда ставила передъ человъкомъ грозный вопросъ о смыслъ его личной жизни, о ея правственномъ оправданіи. Недавно еще Толстой спросиль, какъ же можемъ мы жить, зная, что для исполненія нашихъ прихотей люди должны работать 37 часовъ подърядь? Этотъ вопросъ цълыхъ сто лътъ не сходиль въ той или другой формъ со страницъ нашей литературы. И развъ теперь мы не можемъ повторить "Деревни" Пушкина, хотя бы этихъ строкъ:

> Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя.

Отказъ отъ своего привилегированнаго общественнаго положенія, вызванный муками возмущенной совъсти, вы слышите и у Родищева, и у декабристовь, и у Лермонтова и, чъмъ дальше, тъмъ больше и яснъе. Лермонтовъ не дорожить ни славой, купленною кровью, ни полнымъ гордаго довърія покоемъ, хотя, очевидно, что на этихъ двухъ устояхъ зиждились привилегіи его и близкихъ ему людей. Прослъдите дальше борьбу съ кръпостнымъ правомъ, вспомните "ганнибаловскую клятву" Тургенева, скорбь

Герцена, негодованіе Щедрина весь первый періодъ нашего народничества и вы увидете, что голось совъсти туть слышные всего. Лучшіе люди нашего стараго барства не только усердно, по и вдохновенно, съ фанатизмомъ иконоборцевъ подрубали тоть сукъ, на которомъ сами они сидъли. Это дъйствительно оригинальное и красивое зрълище. Въ 60-ые годы совъсть была до иъкоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня кръпостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышнъе, и еще напряженнъе. Туть передъ нами на первомъ планъ одинъ изъ самыхъ красивыхъ, хотя и болъзненныхъ русскихъ типовъ — типъ кающагося дворянина. Туть—голосъ совъсти, встревоженной восноминаніями о неправдъ предковъ, туть безкорыститыйнее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавней себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя

всей полнотой презранія.

Въ кающемся дворянинъ прежде всего и слышиъе всего голосъ совъсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благородивишія побужденія и на все это у него готовъ одинъ отвътъ: "все оттуда же, все изъ условій криностного состоянія, въ которомъ цилые вика томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормиль, одъваль, услаждаль монхъ предковъ, а они расилачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшить, полнымъ препебрежениемъ къ личности человъка"... Онъ можетъ, конечно, усноконть себя, вотъ какимъ разсужденіемъ: "мон пріятели, кръпостные Өедька и Яковъ проданы, и этою цъною оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человъкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болже расширить предъль гуманности, образованности, развитія и либерализма", -- но онъ не хочеть, не можеть сдълать этого. Его мучить совъсть. Его тяготить дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвътить за все это, долженъ искупить вину. И онъ сибшить, торонится, хотя каждый шагъ дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ пристуступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

"Но во имя правды, —восклицаеть онь, —пожалуйста, не говорите о "веселой тороиливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытеривль впоследствій, вепоминая жиловскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое. Неть, туть не было и не могло быть веселья. Тороиливость была. Да какъ же не тороинться? Какъ не тороинться изъ угарной комнаты, когда голову ломить, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! света!.. Какъ не каяться, если совесть

мучитъ? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да въдь

мучить. Это-фактъ"...

Къ голосу совъсти прибавились другіе мотивы, не менъе властные и внесенные въ нашу литературу преимущественно разночинцемъ. Все всегда вело къ одному: къ борьбъ съ рабствомъ человъка, къ выполненію добровольно возложенной на себя освободительной миссін.

Кончилось ли это движеніе? Спросить себя объ этомъ значить спросить себя о томъ, кончилась ли неправда жизни, кончилось ли рабство нашихъ дней, живъ ли Толстой, перестали ли мы чтить Достоевскаго, кончились ли мы сами, наконецъ? Достоевскій, назвавъ русскаго человѣка скитальцемъ по преимуществу, сказалъ про него: "русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успоконться: дешевле онъ не примирится, —конечно, пока дѣло только въ теоріи".

Во имя той религіозно-правственной сущности, которая заключена въ человъкъ и дълаетъ для него невозможнымъ пользоваться себъ подобными, какъ орудіями и средствами, шли чудно-красивые отказы нашей интеллигенціи. Отрекались отъ барства, отъ малъйшаго наслъдства его, брала на себя неоплатный долгъ передъ народомъ, отрекались отъ культуры и искали опрощенія. Рядъ отказовъ еще не окончился, и вотъ босячество... Но къ чему же сводится все это?

Достоевскій сказалъ, что Пушкинъ упесъ съ собою въ могилу и которую великую неразгаданную тайну. Но можно, кажется, подозръвать ее. Я, по крайней мъръ, слешу ее въ словахъ не "надо человъку ин земли, ни дома, ин огорода" и въ другихъ такихъ же: "принято говорить, что человъку нужно только три аршина земли. Но въдь три аршина нужны трупу, а не человъку. Человъку нужно не три аршина земли, а весь земной шаръ, вся природа, гдъ на просторъ онъ могъ бы проявить всъ свойства и особенности своего свободнаго духа" (Чеховъ).

На всю русскую литературу, въ ея главномъ руслъ— (включая сюда разумъется и журналистику) я смотрю какъ на превосходно исполненное художественное произведеніе. Мнъ обидно поэтому, когда слишкомъ "учено" и старательно отмъчаютъ западныя вліянія. Не потому, конечно, чтобы я ихъ отрицалъ. Отрицать факта нельзя, и у нашей культурной мысли, конечно, двъ родины—Россія и Европа. Но выбирать приходилось изъ многаго и разнообразнаго; выбиралось же по преимуществу одно и однообразное. Въ этомъ выборъ и въ толкованіи выбраннаго наша оригинальность. Наша русская литература можетъ представиться превосходно исполненнымъ художественнымъ произведеніемъ, потому что она

представляеть изъ себя развитіе той же освободительной идеи. Въ разной формъ, конечно, и при разной глубинъ пониманія, но все той же, такъ какъ есть многое одинаково какъ положительное, такъ и отрицательное, стихійно насъ

къ ней влекущее.

Развитію этой простой мысли и посвящена моя книга. Но туть же, въ предисловін я считаю существенно необходимымъ сдълать одну оговорку. Дъло въ томъ, что я въ предлагаемыхъ ниже страницахъ нисколько не претендую на роль критика, а лишь на роль скромнаго историка литературы. Отдъльныя лица, строго говоря, для меня не су-• ществують; -- для меня существують лишь общественныя настроенія, —точите говоря, —настроенія общественной мысли, насколько они отразились въ литературть. Отдъльное лицо въ литературъ, тъмъ болъе въ литературъ художественной-предметь въ высокой степени важный. Для истиннаго критика творческіе пріемы представляють изъ себя вещь нънную въ себъ. Онъ изучаетъ ихъ, какъ нъчто самодоватьющее. Въ глазахъ историка литературы индивидуальности сглаживаются. Онъ видить передъ собой направленія, группы однородныхъ талантовъ, видитъ власть традиціи, неихологію классовъ, видить постепенное наростаніе иден путемъ чуть ли не безкопечно-малыхъ приращеній и измѣненій. Таланть для него лишь яркій выразитель изв естнаго момента въ развитін иден и только. Для него однако не всегда интересны тотъ, кто талантливъе, а часто тотъ кто характериъе,--иногда даже просто раньше высказавшій извъстную мысль и раньше пустившій ее въ обращеніе. Дълаю эту оговорку для того, чтобы объяснить, почему я умалчиваю о многихъ цънныхъ художественныхъ дарованіяхъ. Считая нашу литературу развитіемъ все той же правственно освободительной идеи, я вообще воздерживался отъ эстетической оцънки разбираемаго. Поэтому, говорить о писателяхъ, роль которыхъ по преимуществу эстетическая не входило въ задачу этой книги.

Составляя свою кингу, я пользовался пособіями и источниками, перечисленіе которых в заняло бы слишком в много мъста. Но вотъ сочиненія къ которым в мив постоянно приходилось обращаться: 1) Петорія русской литературы А. Н. Пыпина: 2) Жизив и труды М. П. Погодина Соч. Н. Барсукова; 3) Сочиненія Н. К. Михайловскаго, А. Н. Пыпина, А. И. Герцена; 4) Иъкоторыя статьи В. Розанова, вобоще странный, но заключающія въ себъ блестящія страницы. Затьмъ для этой книги я перерабогать предыдущія свои работы по исторіи русской литературы, критикь и библіографіи, печатавшіяся въ біографической библіотекъ Павленкова, въ "Научномъ Обозръніи", "Русскомъ Богатствъ", "Жизни" и др. органахъ печати.

#### ЛИТЕРАТУРА КРВПОСТНОЙ РОССІИ.

#### Тезисъ русской литературы.

Когда Константинополь быль взять турками, книжники (а также и фарисен) московского государства объявили Москву третьимъ Римомъ, государя московскаго наследникомъ и преемникомъ всехъ византійскихъ императоровъ. Говорилось это не для красоты слога, а выражало истинную сущность московского правительственного настроенія, его огромную гордыню, его самоув'єренность, дошедшую, въ ніп отъ внутреннихъ удачъ и одольній, до крайней степени самохвальства. Чемъ дальше, темъ больше, и никакія обды, постигавшія Русь, не вывели московскихъ книжниковъ и фарисеевъ изъ ихъ пріятнъйшаго душевнаго состоянія. Оно оставалось нерушимымъ, несмотря на побъды Баторія, перенесло смутное время и разгромъ Руси и достигло высшей точки своей при Алексьъ Михайловичь. Это было естественное и исторически неизбъжное состояние ума дътскаго и довърчиваго, чувства грубаго и напыщеннаго. Оно одинаково изв'єстно зулусамъ и французамъ (XVI-XVII в.), кафрамъ и и видамъ, китайцамъ и русскимъ, древнимъ перувіанцамъ п англичанамъ, вообще всемъ молодымъ народамъ при любой форме правленія. По мижнію славянофиловъ, оно свидетельствуетъ лишь о невипности души и отсутствій въ ней граховныхъ помысловъ. Быть можеть, но натъ народа, который въ ту или другую эпоху своей жизни не называлъ бы себя христіанн вішимъ, лучшимъ и не считаль бы культуру свою первой, какъ бы оправдывая этимъ свой пренебрежительный и даже исполненный презранія взглядъ на другихъ народовъ, какъ низшихъ передъ Богомъ. Символомъ такого самодовольства можеть служить великая китайская стына, а единственно возможной при немъ политикой является поддержание строжайшаго порядка во имя строя, объявленнаго нерушимости наилучшимъ. Но постепенно визышия политическия обстоятельства России до того осложнились, что въ эпоху

Петра волей-неволей пришлось пробить брешь въ великой китайской стънъ, сказать русскимъ, что они неучи, что у европейцевъ почти все лучше и умиће устроено, чъмъ у нихъ. Русскіе люди покорно выслушали обидныя слова, но нисколько имъ не пов'єрили, продолжали думать свою прежнюю горделивую думу и были безконечно рады, когда Екатерина Великая отчасти своими победами, отчасти манифестами и громадными проектами не напомнила имъ старой московской формулы, что Русь--это третій Римъ. Въкъ Екатерины — блестящій и утопическій, поражаеть грандіозностью своихъ замысловъ, широкимъ размахомъ своихъ мечтаній. Ислолиеніе было часто посредственное, часто мизеривищее (напр., внутреннія преобразованія) во все равно: оглушенныя громомъ побъдъ, слыша о такомъ проектъ, какъ изгнаніе турокъ изъ Европы и возстановленіе византійской имперіи съ новымъ, русскимъ Константиномъ Порфиророднымъ во главъ-или о ребяческихъ соображеніяхъ Бецкаго, какъ созданіе новой породы людей, русскіе люди окончательно утвердились въ мысли, что времена Бирона или гольштиниевъ, когда ихъ, наследниковъ третьяго Рима, держали въ передней (гдь, впрочемъ, они усердныйше холопствовали) измецкаго дома средней руки-не болъе какъ кошмаръ. Конечно, поражение Наполеона, взятие Царижа и пр. должно было окончательно вскружить голову, и возстановление византійской имперін казалось уже нестоющимъ вниманія: рѣчь шла о большемъ- о міровой роли, о водвореній царства Божія здісь на землі подъ главенствомъ Россіи. Какъ возстановлялось на землѣ царство Божіс при помощи Меттерниха и Аракчеева, Магинцкаго, Рунича и Фотія-достаточно извъстно и распространяться объ этомъ излишне, но никто не скажеть, что такая мечта страдала избытками скромности. Самодовольство какъ у отдельнаго человека, такъ одинаково и целаго народа говорить не о его "умонаклоненін къ добру", а просто объ отсутствін какого бы то нибыло ума и способности сравнивать себя съ къмъ и чемъ

Самодовольство какъ у отдъльнаго человѣка, такъ одинаково и цѣлаго народа говорить не о его "умонаклоненій къ добру", а просто объ отсутствій какого бы то ни было ума и способности сравнивать себя съ кѣмъ и чѣмъ бы то ни было. Но какъ ни шпроко было оно развито по всему русскому обществу (крѣпостная Русь—не въ счетъ), какъ ни могущественна была оказываемая ему оффиціальная поддержка—оно не обошлось безъ нѣкотораго, хотя бы робкаго протеста. Все равно какъ нѣкогда протестовалъ Максимъ Грекъ, послѣ него Котошихинъ, такъ теперь стала протестовать литература, уже зародившаяся, въ лицѣ сатирическихъ журналовъ, пьесъ фонъ-Визина и, наконецъ, знаменитой книги Радищева о его путешествій пзъ Петербурга въ Москву.

Такимъ образомъ русская литература при самомъ вступленіи своемъ въ XIX-й въкъ имъла уже передъ собой изкоторый тезисъ, различное отно-

шеніе къ которому и создало ея главитійшія направленія. Тезисъ этотъ прекрасно формулировали книжники XIX вѣка, называя Москву-третьимъ Римомъ и высказывая отъ лица этого третьяго Рима прегензіц даже на всемірное владычество. Страстная полемика Екатерины ІІ противъ всего того, что она называла злобными клеветами иностранцевъ (напр. "Антидоть" или "Противоядіе") очевидно служила тому же тезису. Наивно выразилъ его Шишковъ, сказавъ, что реформы и преобразованія нужны несчастнымъ народамъ запада, погрязшимъ въ разврать и революціяхъ, но не намъ, русскимъ людямъ, которыхъ Богъ милуетъ отъ внутреннихъ потрясеній и чьему оружію онъ даруетъ поб'єду и славу. Въ сухой бюрократической формъ, но тъмъ болъе неуступчивой и непримиримой, тезисъ этотъ быль формулировань министромъ народнаго просвъщенія графомъ Уваровымь уже при императоръ Николаъ І-мъ. Эта формулировка извъстна подъ именемъ оффиціальной народности, и ниже намъ придется познакомиться съ ней очень подробно. Пока же достаточно замътить, что основой исконнаго русского быта, залогомъ величія Россіи и ея самобытности, панацеей всъхъ золъ, могущихъ грозить ей въ будущемъ, было признано кръпостное право. По митнію Уварова, все, затрагивающее его такъ или иначе, есть уже бунтъ и возмущение-безразлично будеть ли это расколъ или проповедь крестьянской свободы. Такимъ образомъ тезисъ можно формулировать просто: мы, русские люди пользуемся совершенным гражданскимь устройствомь и ни вь критикь, ни вь реформахь не нуждаемся.

Имъя передъ собой такой тезисъ, какъ завъщанный намъ глубокой стариной и самодовольно отвергавшій какія бы то ни было поправки, литература могла 1) или развивать и совершенствовать его или же 2) пользуясь возможностью критики, отнестись въ большей или меньшей степени скептически къ всепроникавшему крѣпостному праву.

Въ лицъ лучшихъ своихъ представителей она избрала второй путь, въ чемъ и заключается ея жизненная идея въ теченіп первой половины XIX въка. Почему желая дать читателю проспектъ скептическаго движенія, я начинаю съ Радищева.

#### Радищевъ и скептическое движеніе въ Россіи.

Радищевъ (1749—1802). Хотя книга Радищева (Путешествие изъ Петербурга въ Москву) не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли въ исторіи нашего умственнаго развитія, потому что публика не знала

и еще до сихъ поръ (т. е. черезъ 100 летъ после смерти автора и 110 по выходъ книги) не знастъ ся, по все же она характерна, какъ показатель настроенія, а ея авторъ — человъкъ замъчательный, чтобы не сказать псключительный. Онъ, конечно, баринъ и баринъ состоятельный, серьезно и основательно учившійся за границей между прочимъ у знаменитаго въ свое время Платнера, последователя Лейбница. Я подчеркнулъ слово серьезно, такъ какъ въ нашей исторіи литературы (гг. l'алаховъ, Порфирьевъ, Тихонравовъ) утвердилось почему-то мизніе, что Радищевъ былъ легкомысленный человькъ, нахватавшійся бойкихъ мыслей у французскихъ философовъ, преимущественно у Гельведія. Странное мибніе, а еще болбе страненъ его источникъ-т. е. статья о Радищевъ Пушкина. Пора бы съ этимъ источникомъ распроститься и признать справедливость словъ Герцена о немъ. Вотъ эти слова: "статья не дълающая особенной чести поэту. Онъ или перехитрилъ ее изъ цензурныхъ видовъ, или въ самомъ деле такъ думалъ-и тогда лучше было бы не печатать". Не только большая философская начитанность Радищева, но и ум'янье философски размышлять превосходно доказываются большимъ трактатомъ о "безсмертін". Но меня интересуеть теперь его "Путешествіе". Написана эта книга въ модномъ тогда тонъ. Это наблюденія, случайныя замътки, философскія мысли, пришедшія въ голову по поводу видіннаго и слышаннаго, воспоминанія изъ личной жизни и проч. Ничего особеннаго, пли ръзкаго, хотя вы видите передъ собой человъка вдумчиваго и "чувствительнаго", любящаго размышлять и предаваться созерцанію. Знаменитостью своей эта книга обязана лишь темъ местамъ, где авторъ говоритъ о постномъ правъ. Онъ описываетъ произволь помфинковъ. ственную свадьбу и проч., и удивляется, какъ такіе нравы могуть существовать въ мудромъ столетія. Нигде не виражаеть онъ требованія уничтожить это гнусное состояніе, а только возмущается имъ. Но и это действительно страшно много для того времени. И откуда такое искреннее негодованіе? Говорять, изъ французскихъ книжекъ-главное изъ Руссо. Однако, кто въ концъ прошлаго въка не читалъ Руссо, не увлекался имъ, не возводиль въ кумиры. И все же всъ оставались спокойными рабовладъльцами и, отложивъ въ сторону "Discour sur l'inegalité", шли на конюшию или въ Армидинъ садъ или вообще творили безчинства. И своимъ-то негодованісмъ, своимъ возмущенісмъ Радищевъ безконечно выше этихъ нашихъ Мирабо. Дальше, когда онъ размышляеть о томъ, можеть ли достичь благосостоянія и истиннаго величія рабская страна, вы слышите въ немъ настоящаго умищу. Но, повторяю -- ничего ръзкаго. Книга благополучно прошла черезъ цензуру; Радицевъ разослалъ уже ее друзьямъ,но кто-то, должно быть, въ нехорошую минуту подсунулъ ее императрицъ. Дальнъйшее извъстно. Радищева послъ кръпостч отправили въ ссылку, затъмъ вернули уже при Навлъ. При Александръ I одному изъ генералъгубернаторовъ вздумалось пригрозить ему ссылкой. Измученные нервы не выдержали, и, вернувшись домой, Радищевъ отравился азотной кислотой.

Если мы поймемъ, чъмъ было крипостное право для Россіи того времени. мы увидимъ, какъ серьезна скептическая мысль Радищева, и поэтому мы его смъло можемъ назвать отцомъ русскаго общественнаго или, что то же относящагося къ общественному устройству скептицизма. И это я утверждаю безъ колебанія, зная въ то же время, что книга Радищева прошла совершенно безследно, что ее никто почти не читаль, а после смешной статьи Пушкина прямо махнули на нее рукой — дребедень-де и мальчишество. Отмъчаю еще одну характерную черту "Путешествія"-ту именно, что главный мотивъ Радищева въ отношении къ крепостному праву-это чувство жалоети къ мужику, къ бъдному закабаленному народу, испуганно выгля дывающему изъ подсленоватыхъ избъ "на каждаго проезжающаго". До голоса совъсти, до раскаянія въ гръхахъ своихъ, до сознанія своей отвътственности передъ народомъ, до мысли, что ученикъ Запада долженъ придти на помощь этому напуганному мужику и закабаленному народу-еще очень далеко, но есть уже почва, на которой все это выростеть. Это та почва, которой не зналь Западъ въ своихъ сословныхъ отношеніяхъ-почва жалости. Самъ Радищевъ говорить объ этомъ въ Предпеловін къ "Путешествію":

"Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя страданіями человъческими уязвлена стала, обратиль взоры во внутренность мою и узрълъ, что бъдствія человька происходять от человька, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы. Ужели, въщалъ я самъ себъ, природа толика скупа была къ своимъ чадамъ, что отъ блудящаго невинно скрыла истину навъки? Ужели сія грозная мачиха произведа насъ для того, чтобъ чувствовали мы бъдствія, а блаженства виколи? Разумъ мой вострепеталъ отъ сей мысли, и сердце мое далеко ее отъ себя оттолкиуло. Я человъку нашелъ утъщителя, въ немъ самомъ: "отъими завъсу отъ очей природнаго чувствованія, и блаженъ будеши". Сей гласъ природы раздавался въ сложеніи моемъ. Воспрянулъ я отъ унынія моего, въ которое повергли меня чувствительность и состраданіе, я ощутиль въ себъ довольно силь, чтобы противиться заблужденію и-веселіе неизреченное, я почувствоваль, что возможно всякому быть соучастникомъ въ благоденствій себъ подобныхъ. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь".

И эти слова върно передають настроеніе, диктовавшее его книгу.

**Скептическое движеніе въ русской литературъ.** Сдѣлаю теперь небольшой предварительный очеркъ скептическаго движенія въ нашей ли-

тературъ, такъ какъ оно-то въ сущности наполняетъ собой всю первую половину XIX въка.

Скентицизмъ въ литературѣ XIX вѣка начинается съ Радищева. Могутъ сказать, что это наносное, не русское, могутъ конечно всѣ тѣ, кому еще не надобло повторять славянофильскія начатки и хомяковскія катилинаріи противъ "выводовъ свирѣпой имманенціи". Обращаюсь ноэтому къ помощи авторитета и дѣлаю справку у основательнѣйшаго и лучшаго историка нашей литературы, г. Пыпина.

"Скептицизмъ, – нишетъ онъ въ своихъ "Характеристикахъ литературныхъ мизиій", -- тъсно связанъ съ прошедшей умственной исторіей нашего общества", "Онъ кажется въ Чаадаевъ неожиданнымъ на первый взглядъ; онъ выражается съ такою силою, такъ много захватываетъ, что мы съ удивленіемъ встръчаемъ его среди литературной рутины. Его появленіе будеть однако понятно, если мы сопоставимъ его съ тъми критическими запросами и сомибніями, которые давно высказывались въ русской литературъ и жизни, съ первой русской литературы до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоъдова. Въ этомъ рядъ различныхъ ступеней общественной мысли мы въ состояніи будемь просабдить постоянно возростающій уровень идеальныхъ требованій, и если всномнимъ при этомъ, что литература всегда далеко не вполить высказывала наконившееся недовольство, что истинная мысль лучшихъ людей развилась вполиъ про себя, и что пужно принять въ соображение эту скрытую, но тъмъ не менъе дъйствительную работу мысли, мы найдемъ объяснение для этой неожиданной степени скептииизма. У Чаадаева эта затаенная мысль высказалась такъ полно потому, что, предполагая писать только для ближайшихъ друзей, онъ могъ обойтись безъ умодчаній и безъ лицемърія. Мы будель обланывать ссоя, если станемъ считать вырывающіяся изрядка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу. если будемь скрывать оть себя эти симптомы внутренняго процесса, который происходить въ сознаній общества и который можеть служить указателему развитія. Мы убъдимся въ органической законности явленія, если обратимъ вниманіе на то, что это явленіе имъетъ какъ свои анцетеденты, такъ и свои послъдствія".

Нисколько не удивительно, что скептическое настроение молчало до 20-хъ годовъ прошлаго въка. Если оно и было при Павлъ, то проявиться все равно не могло. "Цензура, какъ черный медвъдь, стоптъ посреди дороги и отнимаеть всякую охоту браться за перо", —писалъ по этому поводу Карамзинъ, который, какъ извъстно, самъ, если и страдалъ наклонностями къ скептицизму, то въ другую сторону. —Затъмъ мы занялись войной съ Паполеономъ, сначала правительственной, потомъ народной, и эта война отвлекала всъ наши силы, сосредоточивала всъ помышления. Изгнание Паполеона было тріумфомъ почти неожиданнымъ, даже невъроятнымъ и дало такую пищу любви къ отечеству и народной гордости, что скептики

показались бы прямо чудовищами. Однако уже съ начала 20-хъ годовъ здісь, преимущественно въ аристократін, началось броженіе, которое закончилось бунтомъ на площади 25-го декабря. Причинъ этого движенія много, и здісь не місто ихъ перечислять. Достаточно, если мы скажемъ, что тутъ повинны, между прочимъ, несбывшіяся надежды на преобразованія, возбужденныя восшествіемъ на престоль юнаго императора Александра І-го-надежды, такъ долго поддерживаемыя имъ самимъ. Любопытно, что самъ Александръ считалъ эту причину напважнъйшей. По крайней мъръ, когда въ 1824 году будущій "великій" Бенкендорфъ, тогда простой флигель-адъютантъ, подалъ ему докладную записку, гдъ не только всъ замыслы будущихъ декабристовъ, но и всъ имена ихъ обозначены полностью, а приближенные стали требовать м'вропріятій, государь сказаль: "какъ могу я преследовать ихъ, если я самъ такъ долго поощрялъ подобное настроеніе" (Шильдеръ, IV). Повинно далъе и то, что "молодые люди, побывавшие за границей и познакомившиеся съ тамошними порядками, возмечтали ввести ихъ въ Россін". Такъ говорять наши учебники. Повинна тяжелая рука проходимца Аракчеева и мракобъсіе Магницкихъ и Руничей, бъснованіе Фотія. Повинно общее романтическое направление европейской литературы, такъ какъ-любопытная черта-декабристы-литераторы (Рылбевъ, Кюхельбекеръ, Бестужевъ-Марлинскій) были романтиками чистой крови. Повинно и то, что въ последніе годы царствованія Александра I действительно нечемь было дышать, и, по словамъ одного современника, всё ходили такими же понурыми, "унылыми и испуганными, какъ при блаженной памяти император в Навлъ Петровичь". Декабристы, какъ миъ кажется, продолжали радищевскую традицію, но его "чувствительности" придали политическую окраску, которой самъ Радищевъ былъ совершенно чуждъ. Ихъ мечтанія сосредоточивались возл'в перем'янъ государственнаго строя Россіи но на соціальную сторону дела, т. е. крепостное право, они обращали слишкомъ мало вниманія, въ чемъ ихъ много упрекаль "одинъ изъ своихъ", Н. Тургеневъ.

Заглянемъ еще далъс, чтобы не растеряться въ пестротъ картины.

Тридцатымъ годамъ присвоено и установлено за ними прозвище,--годовъ идеализма. Терминъ идеалиста "тридцатыхъ годовъ" такъ сжился съ нашей литературой, что всякій мало-мальски знакомый съ нею связываеть съ нимъ не только опредъленныя представленія, но и цілый рядъ знакомыхъ образовъ, Станкевича, Бълинскаго, Герцена, Огарева и т. д. Что всв они были идеалистами-въ этомъ, разумъется, сомнъваться невозможно, но одинаково несомнино, что, прежде чимъ стать идеалистами, они пережили бурно или тихо скоро или медленно серьезный скептическій процессъ мысли. Даже Станкевичъ не избъжалъ его, хотя казалось бы, что его мягкая любвеобильная и поэтическая натура меньше всего могла искать близости къ демону отрицанія. Если вы возьмете тотъ "духъ", который онъ привилъ своему кружку, вы увидите, что тамъ "восторги передъ поэзіей и красотой" далеко не исчернывались одними словами, да это было бы слишкомъ печальнымъ явленіемъ въ жизни только что зародившейся русской интеллигенціи. Ніть, этоть восторгь, это пониманіе, эта любовь отражались прежде всего, какъ требование суроваго правственнаго долга, преображались въ дъйствительный подвигъ собственеаго очищенія, цівломудрія, духовной возвышенности. Надо быть самому прекраснымъ и чистымъ, чтобы пониманіе красоты не исчезло въ душт, а, напротивъ того, ширилось и росло въ ней. И друзья невольно выработали для взаимныхъ своихъ отношеній строгій, немного даже монастырскій уставъ. Здесь на первомъ плане стояли безусловная искренность, откровенность и отрицаніе всего условнаго. Вообще же, что духъ отрицанія быль далеко не чуждъ кружку, видно хотя бы изъ факта его восторженнаго преклоненія передъ Гоголемъ. Но, если бы даже не било этого, остается очевиднымъ, что Станкевичъ, выдвигая на первый планъ высокія правственно-эстетическія требованія, становился въ полное противорачіе съ традиціонной жизнью барской русской среды-той ея стороной, по крайней мара, которую Лермонтовъ такъ геніально охарактеризоваль словами:

> И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ добросовъстный ребяческій развратъ...

Источникъ идеализма несомитьно кроется столько же въ темпераменть Станкевича и усвоеніи философіи Шеллинга, сколько и въ отрицаніи всіхъ прежнихъ нравственныхъ устоевъ жизни На самомъ ділть, передъ нами безусловно скептическое исповіданіе віры, смыслъ которой сводится къ тому, что въ окружающей общественной жизни ніть ни одной стороны, къ которой стоило бы и можно бы "прилібинться сердцемъ своимъ", не запачкавъ себя правственно. Но о томъ же самомъ говорилъ и Чаадаевъ.

Не надо также забывать, что первымъ литературнымъ трудомъ Бѣлинскаго (кромѣ несохранившихся стихотвореній) была его трагедія. Правда, по миѣнію многихъ, объ этой трагедіи не стоитъ даже говорить, но почему не стоитъ? Конечно, она явленіе подражательное, въ ней слишкомъ много раздирательныхъ и жестокихъ сценъ и т. д.;— но, честное слово, она не только не хуже, а пожалуй, и лучше массы драматическихъ произведеній того времени. Если дъйствующія лица говорятъ слишкомъ много,

если они не могуть безъ монолога страницъ въ 15 пе только убить себя но даже выпить чашку чаю—то вёдь это ошибка всей романтической школы. Идейная же подкладка пьесы, вдохновленной ненавистью къ кръпостничеству, не оставляеть желать ничего лучшаго. Это именно отрицаніе кріпостничества, затімъ всякой ферулы, всякаго стісненія личной свободы, все равно, какъ и обыденной пошлой морали—это и было тімъ здоровымъ зерномъ, откуда, хотя и томптельно медленно, развился геній Білинскаго.

О Герцен'в нечего п говорить. Самымъ фактомъ своего рожденія \*) (кром'в, разум'вется, общихъ причинъ), онъ необходимо становился въ противор'вчіе съ окружавшей обстановкой. Онъ гордо носилъ случайно данное ему имя, но эта гордость не могла не оттолкнуть его отъ кружка стараго барства, къ которому принадлежалъ его отецъ, а его пылкая, съ головы до пятокъ интеллигентная натура толкала его въ другую обстановку, въ кругъ такихъ отщепенцевъ, какъ Чаада́евъ, или, послъ, такихъ оорцовъ и прирожденныхъ протестантовъ, какъ Бълнискій.

Но самымъ важнымъ какъ для характеристики, такъ и для пониманія тридцатыхъ годовъ остается то, что они создали и воспитали поэзію Лермонтова. Бѣлинскій былъ безусловно правъ, называя поэзію Пушкина "завершеніемъ" всего прежняго періода русской литературы— на девять десятыхъ стихійной и безсознательной. Дальше, по пушкицской дорогѣ, идти было некуда: оставалось или перепѣвать его мотивы, пли выбрать новые. Перепѣваніе же было бы совершенно безполезно, не только какъ перепѣваніе вообще, но и потому еще, что въ послѣдніе годы своей дѣятельности самъ Пушкинъ, очевидно, утерялъ почву подъ ногами и рѣшительно не понималъ ни потребностей, ни запросовъ окружавшей его жизни. Какъ поэтъ, онъ оставался великъ попрежнему, но исчезало его значеніе, какъ выразителя думъ, какъ талантливѣйшаго представителя своей исторической эпохи. Онъ пересталъ волновать сердца.

Поэзія Лермонтова,—(какъ и письма Чаадаева, о которыхъ—послѣ)—вся цѣликомъ выросла на отрицаніи прошлаго и настоящаго. Это было отрицаніе рѣзкое, мучительное, часто—страстное, въ лучшихъ вещахъ безпощадное. Когда вы читаете, напр. "Думу", вы слышите смертный приговоръ и "добросовѣстному разврату предковъ", и "нашему поколѣнію", которое спѣшитъ къ смерти

...безъ славы и слъда, Не бросивши въкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда.

<sup>\*)</sup> Герценъ-незаконнорожденный.

Эту строгость Лермонтова можно объяснить, разумъется, лишь тъмъ, что въ немъ, хотя бы стихійно и безсознательно, таились нравственно-общественныя требованія. Отрицая ихъ, вы никогда не поймете послъднихъ строкъ "Думы":

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ, Насмъшкой горькою обманутаго сына Надъ промотавшимся отцомъ.

Слово "гражданинъ" было бы совершенно неумъстно, будь Лермонтовъ занять исключительно одними метафизическими вопросами, противоръчіемъ между небомъ и землею, борьбою между злымъ и добрымъ началами жизни, рожденіемъ и смертью. Все это въ немъ, конечно, было, какъ былъ и гордый вызовъ божеству и природъ, и тоска по кратковременности земной страсти, и мистическая въра въ ея безсмертіе, но это не весь Лермонтовъ. Весь онъ не опредълился, хотя бы уже потому, что до конца дней своихъ не сумълъ сбросить съ себя романтическаго костюма, на что огромное, безусловное право давалъ ему его геній. Но одинъ голосъ настойчиво звучить въ его поэзіи, благодаря которому она такъ близка такъ сродни намъ. Это голосъ совъсти.

Обстоятельство это представляется мив особенно важнымъ и существеннымъ. Надо же, наконецъ, согласиться, что мы, русскіе люди, въ высшей степени плохіе философы и что, въ сущности говоря, мы совершенно не склонны къ философскому мышленію. На какую "систему" можемъ мы указать въ своемъ прошломъ и настоящемъ? Систему Сковороды? заимствованный мистицизмъ масонства? на ученія Чернышевскаго или Писарева, Данилевскаго или Страхова, Толстого или В. С. Соловьева? Какъ хотите, все это не философія, темъ менте-русская философія. Не говоря уже о подражательномъ, заимствованномъ характеръ многихъ изъ названныхъ системъ и ученій, -- ни одно изъ нихъ не отвъчаетъ требованіямъ дисциплинированной философской мысли-и каждое представляеть изъ себя не что иное, какъ правственную проповьдь. Это доказываеть лишь то, что мы люди очень практичные -- въ высшемъ смыслѣ этого слова, практичны не по стремленію къ наилучшему приспособленію, а по желанію урегулировать свою жизнь, подчинять ее известному вероисповеданію, известной догић. Поэтому-то и русскій скентицизмъ только чисто вифшнимъ образомъ связанъ съ философскимъ скептицизмомъ запада.

Источникъ его не внутреннія противорѣчія метафизической мысли, а сердце, совѣсть, сознаніе незаконности своихъ сословныхъ преимуществъ

отчетливо слышенъ голосъ совъсти у Лермэнтова. Всмотритесь внимательно въ извигливи и трешины тото измучению, со дня рождения надложленной души и вы ясно увидите, что она находится подъ давленіемъ какого-то тяжелаго грѣха и въ трепетномъ ожиданіи возмездія за него. Копечно, это не личный грѣхъ Лермонтова. Какіе у него, въ сущности, грѣхи? Такъ себѣ—гвардейскіе и уланскіе— не больше. А между тѣмъ человѣкъ, и притомъ несомнѣнно великій человѣкъ, постоянно и искренно страдаетъ, постоянно недоволенъ собою и окружающимъ, чувствуетъ на своей головѣ терновый вѣнецъ страданія. Тутъ заговорила властно и настойчиво совѣсть, измученная грѣхами прошлыхъ поколѣній.

Лермонтовъ осудилъ себя и свое покольне. Именно идея "суда", "возмездія" и была особенно сильна въ немъ, и любонытно въ этомъ отношеніи не только припомнить "Думу" или "Первое января", но и сравнить его "Пророка" съ "Пророкомъ" Пушкина. Пророческій даръ пріобрътается послъднимъ въ высшей степени легко, что видно хотя бы изъ стиха:

Перстами легкими, какъ сонъ, Моихъ зеницъ коснулся онъ.

Пушкинскій пророкъ идеть къ людямъ съ тьмъ, чтобы жечь "глаголомъ ихъ сердца",—т. е. возбуждать ихъ къ подвигамъ, ко всему высокому и прекрасному, — короче сказать, къ благу. Пророкъ Лермонтова получилъ свой даръ отъ высшаго Судіи. Это даръ мучительный, дающій возможность читать лишь "страницы злобы и порока". Куда же, въ такомъ случаъ, должна обращаться проповъдь? Очевидно, она будетъ взывать къ совъсти, она будетъ исполнена упрековъ, она будетъ состоять изъ словъ "облитыхъ горечью и злостью": у нея только одна цъль—вызвать раскаяніе, напомнить о возмездіи.

"Гръховность жизни", смутное, но стихійно-могучее сознаніе ея не давали покоя Лермонтову, естественно и необходимо вызывая въ немъ отвътственность передъ жизнью, съ которой такъ не мирился его гордый саркастическій умъ. Но онъ былъ проникнуть ею во всемъ и даже въ своей литературной дъятельности. Вы, конечно, помните его знаменитое стихотвореніе, гдѣ онъ говорить, что не хочеть:

Чтобъ тайный ядъ страпицы знойной Смутилъ ребенка умъ спокойный И сердце пылкое увлекъ Въ свой необузданный потокъ. О, пътъ! Преступною мечтою Не ослъиляя мысль мою, Такой тяжелою цъною Я вашей славы не куплю..

"Я вашей славы не куплю!" — а вѣдь Лермонтовъ любилъ эту "славу" и дорожиль ею. Но онъ слишкомъ хорошо понималъ, какою "тяжелою цѣною" можеть быть она куплена.

Эта тяжелая цъна—нарушеніе цъльности жизни, цъльности міросозерцанія, это разрывъ со всъмъ прошлымъ во пия никому невъдомаго будущаго—разрывъ, возбужденный лишь голосомъ возмущенной совъсти. И онъ не ръшался, не сиълъ взять на себя такой отвътственности и лишь въ грустномъ раздумът спрашивалъ себя:

... Небо ясно, Нодъ небомъ мъста много всъмъ, Но ежечасно и напрасно Одинъ враждуетъ опъ... Зачъмъ?

Это удивительное "зачёмъ" звучить чёмъ-то робкимъ и тоскливымъ, и миё кажется, что Лермонтовъ, несмотря на всю свою сатанинскую гордость, несмотря на озлобленный, сердитый умъ, былъ въ основе своей натуры тоскующимъ и робкимъ. Совесть властно говорила въ немъ, властно терзала его.

Я после скажу о произведеніях Гоголя и Гриботдова. Самъ Гоголь, какъ это прекрасно изв'єстно, никогда не вид'єль въ нихъ "в'єрнаго и талантливаго изображенія д'єйствительности", а прежде всего вид'єль пропов'єдь. Это прекрасно поняль и оц'єняль Герценъ въ изв'єстных словахъ: "Пропов'єдь (въ тридцатые годы) шла все сильн'є... все одна проповюдь... И см'єхъ, и плачъ, и різчь, и книга, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу сов'єсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце". Люди тосковали, рвались на просторъ, одни зная другіе не зная, почему они тоскують и чего хотять.

Туть же намъ придется основательно и почтительно вспомнить "Московскій Телеграфъ" Полевого—этоть умный и трезвый органъ нашего литературнаго романтизма, и знаменитыя "Философическія письма" Чаадаева и всю дъятельность Бълинскаго и критику славянофильскаго лагеря, заблудившуюся, впрочемъ, среди семи сосенъ, окружавшихъ родное Пошехонье XIX въка, и мы увидимъ въ концъ концовъ, что зерно, брошенное Радищевымъ, упало не на каменную почву.

Конечно, скептическое начало не единственное въ нашей литературъ и кажется, никто кромъ министра народнаго просвъщенія Ширинскаго-Шихматова не считалъ ее сплошь отравленной духомъ отрицанія. Тамъ, гдъ что-

нибудь есть, должно быть и ему противоположное, -- училь Гегель. Было такъ и у насъ. Рядомъ съ скептицизмомъ, рука объ руку игла работа созиданія и построенія, и мы то и діло будемъ встрічаться съ ся отдільными проявленіями. Мы увидимъ эту работу въ знаменитой "Запискъ о старой и новой Россін" Караманна, который всю надежду Россін полагаль въ подысканін 54 честныхъ губернаторовъ, -- въ филологическихъ бредняхъ и наивностяхъ Шишкова, отрицавшаго всякія реформы, кром'є реформъ языка, и думавшаго, что разъ вмъсто "министръ" будуть говорить "дълецъ государственный", то и все остальное пойдеть прекрасно, — во второй части "Мертвыхъ дукъ", гдъ встрътимся съ экономными помъщиками, честными откупциками, чуть не святыми генераль-губернаторами, - въ "Перепискъ съ друзьями" того же Гоголя, гдъ преподается какъ честно и правдиво жить, оставаясь заядлымъ крипостникомъ и пользуясь чуть ли не всей безграничной полнотой помъщичьей власти, въ учени славянофиловъ съ ихъ призывомъ "назадъ домой" п т. д. Ничуть не меньшую построительную работу мы найдемъ у самихъ скептиковъ, начиная съ "Естественнаго права" Куницына, — въ бумажной бъдненькой конституціп декабристовъ, ихъ романтическихъ мечтаніяхъ о вольности. Углубляется эта работа въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, когда молодежь увлекается натурфилософіей Шеллинга, Параболой и Новымъ Евангеліемъ Сенъ-Симона и сенсимонистовъ, затъмъ гегельянствомъ и наконецъ Жоржъ Зандъ и участью собственнаго закабаленнаго народа, который съ этой поры становится главной думой и камнемъ красугольнымъ русской литературы... И замъчательно, что какъ бы ни различны были разсматриваемыя нами эпохи, какъ бы ни различны были ответы, даваемые на поставленные вопросы, и изъ какого бы лагеря ни исходили эти отв'ты-всегда открывается огромный антагонизмъ, скрывающійся въ двухъ противоположныхъ ръшеніяхъ. Первое ръшеніе это то, что мы сами достаточно спльны, и основы нашей жизни достаточно мощвы, и мы должны почерпать поэтому все отъ надръ собственнаго духа, лишь съ мудрой осторожностью заимствуя подробности и техническія усовершенствованія у западныхъ сосідей. Второе решеніе: сами мы слабы, все что есть у насъ добраго взято у запада, ны нисколько не самобытны и не оригинальны (въ положительную сторону, развѣ въ отрицательную, ибо варвары), никакого самостоятельнаго культурнаго типа мы изъ себя не представляемъ, почему и должны оставаться въ роли покорныхъ учениковъ запада.... Это споръ западниковъ и славянофиловъ. Онъ не законченъ еще и теперь. Въ немъ таптся большое зерно раздора. Мы должны внимательно проследить его.

Все скептическое движеніе вращалось какъ вокругь своей оси — около вопроса о крѣпостномъ правь. Откуда пришло къ намъ "право" и почему — это въ данномъ мѣстѣ для насъ безразлично; для насъ важно, что опо изъ себя представляло и какія общественныя мысли о жизни представляло оно? Прежде всего надо совершенно отказаться отъ прикрашеннаго и намалеваннаго слова "крѣпостное состояніе" и замѣнить его просто рабствомъ. На самомъ дѣлѣ, разъ существовала полная возможность продавать крестьянь оптомъ и въ розницу безъ земли, ни о какомъ крѣпостномъ состояніи не можеть быть и рѣчи. Крѣпостной кресгьянинъ крѣпокъ землѣ, русскій крѣпостной былъ крѣпокъ не землѣ, а помѣщику, который могь дѣлать съ нимъ все что угодно. Не могъ (по указамъ) онъ только убить его, но это ограниченіе фактически не оказывало никакого дѣйствія.

Впрочемъ, для насъ въ пастоящую минуту даже неважно, было ли крѣпостное право — рабствомъ, или же просто крѣпостнымъ состояніемъ, принявшимъ, благодаря произволу помѣщиковъ и слабости центральной власти, форму рабства, — важно для насъ указать на фактъ, что крѣпостное состояніе массъ играло въ жизни государства роль огромную и даже первенствующую. Русскіе люди въ громадномъ большинствъ случаевъ не могли представить себъ существованія своего отечества безъ этого уклада. Павелъ Петровичъ считалъ его не только укладомъ но и устоемъ всего правительственнаго механизма \*): "у меня 100.000 даровыхъ полицеймейстеровъ" — говорилъ онъ, подразумъвая подъ полицеймейстерами фактинствовъ. Крѣпостное право создало такія понятія какъ "дворянская честь", "сословный духъ", "дворянская гордость" и пр. Оно вызвало на свѣтъ Божій обломовщину, а обломовщина представлялась даже Добролюбову од-

<sup>\*)</sup> Вотъ оффиціальная точка зрѣнія на крѣностное право, изложенная гр. Уваровымъ уже при Николаѣ I.

<sup>1)</sup> Вопросъ о кръпостномъ правъ тъсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи, даже единодержавіи.

<sup>2)</sup> Это двъ парадлельныя силы, какъ развивавшіяся вмъсть. У того и другого одно историческое начало, законность ихъ одинакова.

<sup>3)</sup> Что было у насъ прежде Петра I-го, то все прошло, кромъ кръпостного права, которое, слъдовательно, не можетъ быть тронуто безъ всеобщаго потрясенія.

<sup>4)</sup> Крыностное право существуеть, какое бы ни было нарушеніе его повлечеть за собой пеудовольствіе дворянскаго сословія, которое будеть искать себъ вознагражденія гдъ-нибудь, а искать негдъ кромъ области самодержавія...

<sup>5)</sup> Могутъ отдълиться даже части — остзейскія провинціи, самая Нольша и т. д. все въ томъ же топъ. (См. Барсуковъ. "Жизнь и труды М. П. Погодина" Т. 9, стр. 305—399).

нимъ изъ существеннъйшихъ, наиболъе грустныхъ, но и наиболъе трудно поддающихся леченію недостатковъ "нашего русскаго общества". "Пусть крипостное право исчезло, слиды его остались и надолго еще останутся самыми глубокими въ нашей жизни. Глубочайшимъ же следомъ мы вследъ за Добролюбовымъ должны признать явленіе, окрещенное имъ именемъ обломовщины"-писалъ Кавелинъ. Крѣпостное право позволяло нашей внутренней жизни оставаться почти безъ измѣненій, такъ какъ отъ Петра до Екатерины (дворянская грамота) и отъ Екатерины до Александра 1-го не было произведено ни одной сколько-нибудь серьезной реформы. Все царствованіе Николая І-го прошло въ засёданіяхъ разныхъ комитетовъ и комиссій, въ безилодныхъ разговорахъ и преніяхъ о реформахъ Крыпостное право, т. е. право на чужой даровой трудъ позволяло вести хозяйство не только спустя рукава, но и всю поддевку, и все же, слава Богу, помъщики были сыты, плодились и множились. Къ чему было вводить какія бы то ни было улучшенія, когда и безъ нихъ три четверти погребовъ были завалены недурной провизіей, а кладовыя ломились отъ никому не нужныхъ холстовъ, полотенъ и домашнихъ суконъ. Криностное право вызвало наружу, упрочило и даже кристаллизировало такія народныя добродітели какъ смпреномудріє, вігра въ свою "иланиду", полное безвъріе въ человъка, его сплы и способности--словомъ полную резиньяцію, какъ говорили наши прабабушки и прадіздушки, "полное холопство", какъ скажемъ мы. Крипостное право вызвало славянофильское настроеніе у тіхъ, кто виділь примірныхь добрыхь поміщиковь, и западническое отрицание у техъ, кто, какъ Тургеневъ, помнилъ Лутовиново... Наконецъ, благодаря криностному праву, слишкомъ долго застоявшемуся и позволившему горсти людей дойти до вершинъ мысли и образованія, при общей ничтожности окружающаго, такъ невтроятно пышно и быстро распустилась наша художественная литература.

Какъ это ни странно, но это такъ. Позволю себъ по этому поводу небольшое отступленіе.

Уже со времени Тэна стало совершенно немыслимымъ и даже противонаучнымъ разситривать художественное произведеніе, какъ нѣчто самодовлѣющее, какъ продуктъ индивидуальнаго духа. Виѣсто этой точки зрѣнія Тэнъ съ особенной силой выдвинулъ другую, болѣе широкую точку зрѣнія—среды.

"Чтобы понять данное художественное произведеніе,—говорить Тэнъ, даннаго артиста, данную группу артистовъ, надо съ точностью представить себъ общее состояніе умовъ и нравовъ ихъ времени. Тамъ лежить последнее объяснение, тамъ находится первая причина... Если мы проследимъ главныя эпохи исторіи, то найдемъ, что искусства появляются и псчезають вифеть съ извъстными состояніями умовъ и правовъ... Великая греческая трагедія является вибств съ побъдой грековъ надъ персами, въ моменть героическаго напряженія народнаго духа, и исчезаеть вибств съ независимостью республики, когда измельчание характеровъ и македонское завоеваніе отдають Грецію во власть иностранцевь". Художественное произведеніе, съ этой точки зрѣнія, не создаеть, а только закрѣпляеть общественное настроеніе. Возьмите, напр., "Потерянный Рай" Мильтона. Въ этой поэмь-все религіозное вдохновеніе, всь народовольческіе восторги англійскихъ пуританъ XVII въка. Ни Кромвель, ни Пимъ, ни Гамиденъ, ни сами пуритане ни разу не названы въ ней, нигдъ иътъ даже прямыхъ указаній на волненія и революцію, и все же вы чувствуете, что весь интересъ "Потеряннаго Рая" въ нихъ-то и заключается, что, неназванные, они присутствують на каждой страниць, что вездь иль чувства, иль мысли, ихъ настроеніе. Пусть даже это не та пурвтанская Англія, которую мы знаемъ изъ исторіи. Мы не видимъ ея мелочности, ханжества, практическихъ стремленій; она является передъ нами очищенной отъ земной грязи, Мильтонъ взялъ свое время въ высшемъ его проявленін-въ проявленін геронама, радостно идущаго на смерть за свою віру, геронама гордаго и непреклониаго.

Нашъ Пушкинъ суммировалъ, закръпилъ общественную энергію, вызванную реформаторскими вождельніями первой половины царствованія Александра Павловича, борьбой съ Наполеономъ и тъмъ движеніемъ мысли, которое такъ грустно закончилось среди тяжелыхъ "недоразумѣній"; Некрасовъ захватилъ огромную полосу нашего нравственнаго развитія: въ лучшихъ его вещахъ мы постоянно слышимъ кающагося дворянина: главная тема Достоевскаго — встрѣча дворянина съ разночинцемъ, т. е. тема историческая, очень рельефная въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій, пока, какъ теперь, все не свалилось въ общую кучу.

Не будемъ однако останавливаться на этомъ. Къ индивидуальному творчеству мы прибавили среду. Сдълаемъ еще шагъ впередъ. Исторія литературы постоянно подтверждаетъ глубокую справедливость формулы Гегеля, который говорилъ, положимъ, на счетъ философіи, что "сова Минервы вылетаетъ только по ночамъ"—это значитъ, что задача философа только претворить въ мысль уже существующее въ жизни, а это бываетъ возможнымъ лишь тогда, когда существующее изжило само себя, раскрыло все свое содержаніе, износило свои жизненныя силы и все свое тайное превратило въ явное. Сова Минервы вылетаетъ по ночамъ также и въ

области литературы. Великія философскія системы и великія созданія художественнаго творчества появляются послѣ того, какъ содержаніе ихъ, какъ жизненные факты, послужившіе ихъ матеріаломъ, сдѣлались уже достояпісмъ прошлаго и отступили на задній планъ подъ напоромъ новыхъ вѣяній.

"Рисовать трудно и по-моему просто нельзя, — говорить Гончаровь, — съ жизни еще не сложившейся, гдъ формы еще не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знасть, въ какія формы дъятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ покольній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окръпшихъ направленій и формъ. Можно лишь въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ, но писать самый процесъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмъняются каждый день и будутъ неуловимы для пера"...

Это удивительно глубокое и важное замѣчаніе и, чтобы оцѣнить его, стоить перелистать любую исторію литературы, хотя бы нашей. "Писать самый процессь броженія нельзя". Даже такіе гиганты слова, какъ Гончаровъ и Тургеневъ, въ своихъ Волоховыхъ, Тушиныхъ, Неждановыхъ, Миличъ потериѣли неудачу и лишь въ общихъ блѣдныхъ чертахъ намѣтили новыхъ людей. Вся современная литература относится къ періоду броженія,—чего же особеннаго хотите вы отъ нея?

Крѣпостная, дореформенная Россія въ годы своей агонін выдвинула цълую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Кории творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островскаго, Толстого—въ той эпохів, когда крипостное право стояло, "какъ скала". Крипостному праву можно было восиввать панегирики, воплотивъ его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, смиренія, всепрощенія, какъ то сделаль Гоголь въ "Перепискъ", можно было безстрастно анализировать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячей ненавистью, какъ Тургеневъ, -- это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвъ, уже выслушавшей свой смертный приговорь отъ исторіи, на почвѣ, уходившей изъподъ ногъ, но выразившейся въ ръзкихъ, какъ бы изъ мрамора выстиенных в формах в. Истинно художественный образъ- - цъльный образъ, какъ Ричардъ III, Лиръ, Донъ-Кихотъ или наши Маниловы, Коробочки. По, чтобы изобразить цъльный образъ, художникъ долженъ имъть его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія совершенно сложились и какъ бы застыли въ своей неподвижности, т. е. эпоху умирающую. Скажу прямо: "Расцвътъ искусства совпадаетъ съ періодомъ, когда изв'єстная, опред'єленно и р'єзко сложившаяся историческая эпоха умираетъ; но уже занимается заря новой жизни, и человъкъ особенно страстно и нетеривливо хочеть жить и безпокойно мечется, выискивая то неясное и таниственное, что сулить ему будущее"...

Такимъ переходомъ въ нашей исторіп были 40-е года. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе, и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великольпиая художественная и критическая литература. На сцену сразу выступила цѣлая пленда талантовъ.

Пе говорю уже о чисто матеріальной сторонѣ вопроса. Такіе совѣты какъ совѣтъ Гоголя: написать— отложить, переписать— еще отложить и т. д. могли зародиться лишь въ эпоху, когда наши литературныя задачи не имѣти въ себѣ ничего ремесленническаго, когда писателю не приходилось торониться и онъ былъ обезпеченъ извнѣ. Огромная часть первыхъ нашихъ писателей—дворяне; крѣпостное право поддерживало ихъ творчество и съ этой матеріальной стороны.

Словомъ, крѣпостное право опредѣленностью своихъ общественныхъ отношеній, а значить и опредѣленностью индивидуальныхъ физіономій доставило отчетливый матеріалъ для художественнаго творчества, а своими рѣзкими противорѣчіями всему—и просвѣщенному духу вѣка, и развитію народнаго богатства, и элементарному чувству справедливости, породило богатую публицистическую литературу. Но не породила и не могла породить она двухъ вещей, безъ которыхъ никакая культурная жизнь немыслима—ни привычки къ труду, ни уваженія личности къ собственному достоинству.

## Литература первой четверти въка.

Здесь, въ своемъ введенін, я могу дать лишь самую общую характеристику, предполагая факты, изложенные въ учебникахъ литературы, извъстными читателю. Вообще эта литература, вплоть до Пушкина, еще вся въ XVIII въкъ. Серьезной общественной подкладки въ ней нътъ и очень хорошее опредъленіе дала ей г-жа Сталь своей остроумной фразой: "въ Россіи есть иъсколько дворянъ (gentilthommes), занимающихся также литературой". Литература только организовалась, только пробивала себъ дорогу, искала себъ читателей и върныхъ слугъ, находя ихъ конечно, по въ очень ограниченномъ количествъ. Но все же въ воздухъ чувствуется уже новое въяніе, которое выразилось прежде всего въ томъ, что появилась довольно большая журналистика и такіе прирожденные журналисты какъ Карамзинъ, Пиннъ и т. д.

Въ 1802 г. Карамзинъ выступилъ съ своимъ "Въстникомъ Европы", выходившимъ въ Москвъ 2 раза въ мъсяцъ. Это былъ общелитературный журналъ, по типу прибликающійся къ нашимъ современнымъ, но самою характерною его особенностью было то, что въ немъ впервые стали пра-

вильно появляться политическія обозрѣнія; не особенно глубокія, какъ все, что вышло изъ-подъ пера знаменитаго историка, но любопытныя, тѣмъ болѣе что Карамзинъ пралагалъ всѣ усилія сдѣлать ихъ интересными. Считая гражданское устройство Россіи незыблемымъ и являясь въ этомъ смыслѣ консерваторомъ, онъ придерживается однако точки зрѣнія просвѣщеннаго либерализма, признаетъ общественный прогрессъ, говорить о развитіи мысли, но въ очень опредѣленныхъ рамкахъ "покорной предаиности закону и власти". Очень часто возвращается онъ къ французской революціи и видитъ въ ней прежде всего высокій урокъ народамъ о святости гражданскаго строя, но онъ не негодуетъ на нее, а какъ бы даже признаетъ ея историческую неизбѣжность. Въ статьѣ "Прекрасчые виды, надежды и желанія нашего времени" онъ говоритъ между прочимъ:

"Революція объяснила иден: мы увиділи, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мъстныхъ и случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для пародовъ не упрямство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благод втельную эгиду, народь дізлается жертвою ужасныхъ бъдствій, которыя несравненно забе встхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII въка всъ необыкновенные умы страстно желали великихъ перемънъ и повостей въ учрежденін обществъ; вет они были въ нъкоторомъ смыслъ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездъ обпаруживалось какое-то внутрениее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видъли одно зло и не чувствовали цъны блага. Проницательные наблюдали, ожидая бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видъли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цізлость крова нашего и быть разсудительнымъ. Теперь всъ лучшіе умы стоять подъ знаменами властителей и готовы только способствовать усибхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о повостяхъ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны, правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мития, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Почти на всъхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дъятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіємъ свободы; правительства, не хвалясь именемъ, дозволяють гражданамъ пользоваться всъми ся выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція объщала равенство состояній; государи, вмъсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состоянін быль доволень, чтобы ни которое не было презрительнымъ, ни угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдъ теперь добрый человъкъ не можеть наслаждаться безопасностью? Свиръпствуеть ли гдъ-иибудь тиранство въ Европъ, если исключимъ Турцію? Не вездъли начальства желають способствовать успъхамъ воспитанія и просвъщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности, кот эрое образуеть мудрыхъ министровъ, достойных рорудій правосудія, сыновь отечества въ семействахь, рождая чувство натріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служать только одному идолу - подлой корысти. Государи, вмъсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняють его на свою сторону".

Съ точки зрѣнія просвѣтительной литературы временъ Екатерины II, особенно же ея "Наказа" туть нѣтъ ничего новаго. Несомнѣнно все же, что Карамзинъ былъ очень и очень далекъ отъ надеждъ и мечтаній правительства первыхъ 10—11 лѣтъ прошлаго вѣка и въ заслугу ему приходится поставить лишь то, что обскуранть во всемъ, что касалось соціальнаго устройства Россіи, т. е. прежде всего конечно крѣпостного права—онъ этотъ свой обскурантизмъ не распространялъ ни на литературу, для которой онъ требовалъ признанія и благоразумной свободы, ни на просвыщеніе, понимая подъ нимъ просвыщеніе привилегированныхъ классовъ. Вообще Карамзинъ только литературный либералъ и реформаторъ, реформаторъ нашего языка и типа нашей журналистики, на знамени которой онъ написалъ: "разнообразіе, поучительность и общедоступность"...

Беллетристика "В встника Европы" продолжала сантиментальныя и романтическія традиціи первыхъ журналовъ и сборниковъ Карамзина ("Московскаго Журнала" и "Аглаи"). Здъсь онъ напечаталъ свою большую повъсть "Мароа посадница", гдъ, всецъло восхищаясь новгородскими вольностями, опять пользуется всякимъ случаемъ, чтобы прочесть народамъ нравоученіе о пользъ сильной власти и необходимости полной ей покорности.

Вообще съ годами Карамзинъ дълался все болъе государственникомъ п правоучительнымъ. Скоро оставивъ "В. Е." (1804) онъ принялся за свои историческіе труды, за записку по древней и новой Россін" и за свою "Исторію". Въ "Исторін" онъ старается въ особенности возвеличить русскія духовныя качества-покорность и смиреніе; видить истиннаго своего героя въ Іоанить III, создавшемъ мощное государство на патріархальныхъ началахъ народной жизин. Слишкомъ риторъ, онъ постоянно увлекается красноръчіемъ, почему не всегда съ опредъленностью высказываеть свои взгляды. Ho несомивню, что своими сампатіями къ патріархальности онъ протягиваетъ руку славянофиламъ и какъ бы подготовляетъ почву для нихъ. Недаромъ впоследствін М. Погодинъ возвель его въ героп. Въ запискъ, предназначенной для государя, а не для публики, онъ высказывается еще ръзче. Онъ недоволенъ Петромъ Великимъ, больше же всего--Екатериной И, за ен пристрастіе къ Западу. Скрытно онъ вездъ полемизируеть со Сперанскимъ, считаетъ его преобразовательные замыслы безусловно вредными и смъло высказываеть мысль, что Россія Александра I-го должна учиться у московской Руси Іоанна ІІІ-го. Это уже настоящая ячейка будущаго знаменитаго спора западниковъ и славянофиловъ.

Пнинъ гораздо либеральнъе. Опъ радостно откликнулся на всъ либеральныя въянія своей эпохи и часто заходилъ дальше ихъ.

"Литературная дъятельность его была непродолжительна, зато отмъчена характеромъ безупречной честности и послъдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ человъколюбивой философіи XVIII-го въка, служилъ ей искренно, преданло, и притомъ не только въ литературъ, по и въ жизни".

"Вудучи весьма не богать—говорить его біографь—онь любить помогать несчастнымь. Съ жаромь друга человьчества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою человька браль онь близко къ сердцу своему и не щадиль ни трудовь, ни покоя, ни иждивенія для облегченія судьбы несчастныхь. Въ своихъ литературныхъ произведеніяхь, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ Пвинъ выказываль занимавшія егомысли о наилучшемъ политическомъ устройствь и, насколько позволяли внъшнія препятствія, дълаль болье илименье прозрачные намеки на современное ему положеніе Россін".

(Пятковскій).

Онъ задумываеть издавать "Народный В'єстникъ", "Опыть о просв'ьщенін", "Воиль невинности, отвергаемой закономъ," и подъ тімъ же настроеніемъ историческую драму "Велизарій"; — много стиховъ, — "О возбужденіи патріотизма", и т. д., и во всемъ, что выходить изъ-подъ его пера, является самымъ ревностнымъ просветителемъ. Самый замечательный его взглядъ конечно тоть, что между просвъщениемъ и политическимъ состояниемъ народа онъ видитъ тъснъйшую связь и зависимость, что отказывался признать XVIII-й въкъ. Просвъщение онъ понимаетъ шире чъмъ образование, для него оно нераздільно съ господствомъ законности, съ уничтоженіемъ произвола. Оттого-то для него ясно, что при господствъ кръпостного права никакого истипнаго просвъщенія въ Россін быть не можеть. Сочувствуя Радищеву, онъ въ болће отвлеченной и разсудочной формћ повторяеть его взгляды, очень оригинально обосновывая ихъ восторженной защитой собственности. "Собственность, — иншетъ онъ, — священное право, душа общежитія, источникъ законовъ. Гдв ты уважена, гдв ты неприкосновенна -тамъ только спокоенъ, благополученъ гражданинъ. Но ты бъжишь отъ звука цвией, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствъ ни въ безначалін". Первое практическое требованіе Пинна заключается, значить, въ томъ, чтобы право собственности было обезпечено за земледъльческимъ сословіемъ. Это пдея наполеоновскаго кодекса и "коренного" проекта Сперанскаго, идея чисто западническая, очень зам'вчательная по своей опредъленности.

Резюмируя свою характеристику Пинна біографъ иншетъ:

"Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замъчаеть, что одно изъ пихъ, именно земледъльческое, находится въ страдательномъ состояніи, бу-

дучи отдано во власть рабовладъльцевъ, поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чъмъ со скотомъ. Важнъйшая забота законодателя должна состоять, по его мнъню, въ ограждени правъ собственности земледъльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвъщеніе въ народъ. Рисуя польную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаеть многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадитъ и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ; богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему помощи, но еще сиъщитъ притъснить его, чтобы воснользоваться его несчастьемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредъляютъ безъ всякаго разбора; чины и мъста раздаютъ людямъ, едва умъющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные пзобъгаютъ службы, онасаясь попасть подъ начальство госнодъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д."

(Пятковскій)

Ининъ во всякомъ случат счастливое и ръдкое исключение въ ту эпоху, когда "въ Россіи иткоторые дворяне занимались также литературой". Такими счастливыми исключеніями не надо увлекаться и надо представить себь ту ужасающую бъдность общественной жизни, ту духовную нищету которая ничемъ не интересовалась, никуда не стремилась, ничего не искала, совершенно довольная своей рабской обстановкой и приходившая въ восторгь оть разрешенія носить фраки и круглыя шляны, какъ это было въ начать царствованія Александра І-го. Русское масонство, напр., представляло изъ себя дітскій переводъ западнаго теченія, и какъ ни стараются теперь преувеличить его значеніе, факть тоть, что содержаніе его совершенно начтожно. Лучшее въ немъ сводилось къ филантроніч, къ мало-деятельному отрицанію кастовыхъ различій, обычное же къ ребяческой пгрв въ тайныя общества и къ такой же игрв въ алхимію, магію, астрологію. Уже потому, что Сперанскій все время оставался однимъ, что его паденіе вызвало общую радость, что ни одинъ изъ либеральныхъ проектовъ самого императора не осуществился, наткнувшись столько же •на подозрительность собственнаго его характера, сколько и на полное равнодушіе общества и его непріязнь къ какимъ бы то ни было преобразованіямъ. Высшіє слон общества разлеглись на молчаливой народной массь и, совершенно придавивъ ее своею тяжестью, чувствовали себя превосходно. Что читали? Старые писатели XVIII въка — Херасковъ, Державинъ, Ломоносовъ и т. д. пользовались полнымъ авторитетомъ. Очень празились сантиментальныя повъсти Карамзина, потому что сантиментализмъ ни къ чему не обязываль, но даваль пріятное настроеніе сердечной чувствительности — онъ быль даже въ большой модъ, что видно по журналистикъ того времени; — фуроръ произвела "Исторія государства россійскаго" Карамзина. Историку приходится удоглетворяться крупицами. Только 12-й годъ заставиль встряхнуться это стоячее болото.

"Въ повъйшей исторіи не было событія, которое до такой степени охватило бы не только общество, но и цълую народную массу однимъ могущественнымъ чувствомъ, потребовало бы напряженія физическихъ и правственныхъ силъ, затропуло бы такъ глубоко національное сознаніе. Если потомъ возникали вопросы о народъ, о національныхъ отношеніяхъ Россін къ Западу, о необходимости внутренией общественной работы, то богатую почву для этихъ вопросовъ дали въ особенности эти событія и ихъ ближайшія последствія. Первыя впечатленія были пока смутны и развились потомъ весьма разнообразно. Прежде всего національная опасность сближала людей въ общемъ дълъ, сообщала чувство правственной связи, общественнаго и народнаго долга: манифесты, писанные Шишковымъ, едва ли не первый разъ говорили пе сухимъ оффиціальнымъ языкомъ, требовавшимъ только безмолвнаго повиновенія, а исполнены были настоящаго красноръчія, которое способно было пробудить искреннее одушевленіе, едва ли не впервые правительственная власть обращалась къ народу, говоря или стараясь говорить его языкомъ, какъ въ афишахъ Ростоичина. Люди стараго въка, безусиъшно искавшіе древнихъ патріархальныхъ добродътелей, нашли въ событіяхъ двънадцатаго года новое обвиненіе противъ людей, привер женныхъ къ "французскому" образованію, и считали ихъ чуть не сообщинками Наполеона, какъ старались выставить такимъ его сообщинкомъ Сперанскаго, - но въ умахъ болбе свъжихъ и чуткихъ этотъ подъемъ паціональнаго чувства положиль основу для гораздо болье глубокаго пониманія истинныхъ потребностей національной жизни".

(Иыпинъ).

Это патріотическое воодушевлепіе, быстро впрочемъ выродившееся въ самохвальство, немедленно отразилось на литературѣ. Въ то время какъ Жуковскій воспѣвалъ русскихъ воиновъ своими звучными стихами, — С. Глинка собиралъ въ своемъ журналѣ ("Русскій Вѣстникъ") анекдоты о храбрости, отвагѣ мудрости и неустрашимости русскихъ людей; подъ громъ пушекъ былъ основанъ "Сынъ Отечества", быстро пріобрѣвшій громкую извѣстность и не мало подписчиковъ; нѣсколько позже появился "Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей". Судя по этимъ изданіямъ, можно подумать, что у россіянъ закружилась голова отъ грома побѣдъ, отъ занятія Парижа, отъ міровой роли своей страны. А между тѣмъ внутри дѣла шли все хуже: готовилось господство Аракчеева, а потомъ Магницкихъ и Руничей. Другія же послѣдствія 12-го года оказались гораздо позже.

Можно такимъ образомъ сказать вообще, что тонъ журнальной литературы эпохи императора Александра I-го задалъ Карамзинскій "Въстникъ Европы". Всъ журналы наперерывъ старались быть интересными, сантимен-

тальными и разнообразными. Отечественная война сдѣлала ихъ патріотами. Имъ надо отдать ту справедливость, что они стояли на высотѣ умственныхъ требованій современниковъ, иногда предупреждали ихъ, а часто шли навстрѣчу ихъ ничтожнымъ вкусамъ. Эта журналистика интересна лишь какъ вступленіе къ настоящей т. е. руководительницѣ духовиой жизни общества которая создана позже Полевымъ и Бѣлинскимъ.

Такимъ же вступленіемъ къ Гриботдову и Пушкину является и художественная литература разсматриваемой эпохи. Разсматривать ее съ психологической или эстетической точки зртнія у меня итть рішительно никакой возможности. Общественнаго же настроенія и хода русской мысли она не отражала. И мит достаточно напомнить общензвітення имена Жуковскаго, Озерова, Гитедича, Батюшкова, чтобы въ этомъ случать считать свою задачу поконченной. Нужна была не ихъ спла и не ихъ дарованіе, чтобы вывести русскую литературу изъ роли покорной и большею частью малоуситьвающей ученицы Запада. Нуженъ былъ Пушкинъ, чтобы вскрыть то, что таплось въ народномъ одушевленіи 12-го года и въ неясныхъ преобразовательныхъ грезахъ первой половины царствованія Александра I.

## А. С. Пушкинъ. (1799 -1837).

Бълинскій о Пушкинъ, "Писать о Пушкинъ, — говоритъ Бълинскій, — значитъ писать о цълой русской литературъ: ибо какъ прежніе писатели объясняють Пушкина, такъ Пушкинъ объясняеть послъдовавшихъ за нимъ писателей". Въ своемъ разборъ Бълинскій намъренъ держаться правилъ реальной критики и, не ограничиваясь областью одной эстетики, опредълить связь писателя съ обществомъ, вникнуть въ духъ того времени, когда онъ явился и дъйствовалъ.

Задача, какъ всякій видить, широкая и въ сущности—единственно нужная, такъ какъ ни отъ какого критика ничего большаго и требовать пельзя, и ужь никакъ не вина Бѣлинскаго, что онъ не исполнилъ ее полностью. Копечно, сидя за своей конторкой, онъ могъ сколько угодно "вникать въ духъ своего времени", но увы, всѣ пути сообщить о результатахъ этого вниканія своимъ читателямъ были для него заказаны. Миѣ кажется, это обстоятельство болѣе всего помѣшало Бѣлинскому достигнуть художественной полноты труда. "Духъ времени" 43—46 гг., когда Бѣлинскій писалъ свои статьи, и 33—37 гг.—самаго критическаго періода жизни Пушкина, былъ въ сущности тотъ же самый, а если и измѣнился, то скорѣе невидимо, чѣмъ видимо,— тамъ, гдѣ-то въ подземныхъ слояхъ бытія, и по поводу этого духа Бѣлинскій конечно могъ бы сказать намъ

многое интересное, но онъ только намекнуль на это интересное въ своихъ инсьмахъ, въ статът же ограничился однимъ академическимъ "принимая во вниманіе духъ времени" и только. Избъжать недочетовъ при такой обстановкт дъла невозможно. Но такъ какъ мы знаемъ, приблизительно впрочемъ, какъ смотрълъ Бълинскій на духъ Пушкинской эпохи, то и не въ правъ упускать этихъ его взглядовъ при чтеніи его великольнныхъ статей, что впрочемъ дълали до сей поры совершенно безпечно. Иначе мы будемъ совстиъ неправы къ нему, и самыя драгоцънныя страницы, которыя только у насъ есть о Пушкинъ, наполовину пропадутъ для насъ.

Бълинскій видъль въ Пушкинъ прежде всего артиста и художеника, въ этой аргистичности видълъ "пафосъ" его поэзін и, какъ артиста, страстно любилъ его. Но въ то же время ему казалось, что великій поэть "прячется" въ своемъ геніальномъ художественномъ дарованіи, шрячется отъ тревожнаго духа времени, отъ его запросовъ и не чувствуеть при этомъ никакого раскаянія. Этого, какъ онъ ни старался, онъ совскиъ ему простить не могъ. Отсюда иткоторая двойственность отношенія, н'ікоторая боязнь отдаться своимъ восторгамъ, неизб'яжныя, все гозраставшія оговорки, такъ участившіяся къ концу статей, и какой-то слишкомъ уже разсудительный окончательный приговоръ. Тутъ еще далеко до шестидесятыхъ годовъ, до того настроенія, когда и Полонскій сказалъ: "Поэтомъ можешь ты не быть; но гражданиномъ быть обязанъ",-но уже чувствуется, что почва, когда обострившаяся гражданственность призоветъ къ себь на судъ Пушкина за то, что онъ только поэть, расчищается, что этоть призывъ будеть не случайностью и что его можно было предвидеть за 15--20 летъ до того.

Я приведу нѣсколько выписокъ и пусть хоть эти штрихи возстановять въ памяти читателя блѣдное воспоминаніе о томъ лучшемъ, что есть у насъ о Пушкинѣ,— о статьяхъ Бѣлинскаго и ихъ двойственномъ, колеблющемся настроеніи:

"Муза Пушкина—это дъвушка-аристократка, въ которой обольствтельная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болъе возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдълалась ей природой...

"Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, по для него всъ предметы были равно исполнены поэзіп...

"Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученю, ни къ какой доктринъ, въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданицъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же, какъ и въ природъ, видълъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій.

Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая и онъ шелъ но этому нествойственному ей пути, то безъ сомивнія это было бы въ немъ больше, чъмъ недостаткомъ, но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только въренъ своей натуръ, то за это его такъ же пельзя хвалить или порицать, какъ за то, что у него черные, а не русые болосы, и другого за то, что у него русые а не черные...

"Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтвержають нашу мысль объ его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмъсть съ

тъмъ такъ человъчно, гуманно.

"И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художинчески спокойной, столь граціозной. Что составляеть содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ неточникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклипаетъ, на все смотрить съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, не-. смотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна, она усмиряеть муку души и цълить раны сердца. Общій колорить позвіц, Пушкина и въ особенности лирической-внутренняя красота человъка и лельющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всяков человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое а не животное, то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здъсь разумъемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна: нътъ, каждое чувство, дежащее въ основаніи каждаго его стихотьоренія, изящно, грацісано и виртуозно само по себъ, это не просто чувство человъка, а чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, ифжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина"...

Выше я подчеркнулъ нѣсколько строкъ насчетъ того, что "Пушкинъ и въ самой исторіи, и въ природѣ видѣлъ лишь матеріалъ для поэтическихъ концепцій" и что за это его такъ же мало можно обвинять и оправдывать, какъ человѣка вообще за его черные или русые волосы. Нушкинъ слѣдовалъ своей натурѣ—въ этомъ вся суть. Но вѣдь точка зрѣнія на природу и исторію—какія все это большія слова—только какъ на матеріалъ для художественныхъ концепцій можетъ, съ одной стороны, повести Богь знаетъ куда—къ полному равнодушію къ людямъ и ихъ судьбѣ, а въ крайнемъ, извращенномъ случаѣ даже къ устройству надъ ними всевозможныхъ экспериментовъ, съ другой—совершенно не соотвѣтствуеть "духу времени", все болѣе рвущемуся къ самосознанію и гражданственности. Оттого-то Бѣлинскій и говоритъ довольно жестоко:

"Какъ бы то ни было, но по своему воззрънію Пушкинъ принадлежить къ той школь искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного

великаго поэта. Духъ *анализа*, пеукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истипной поэзіп".

Словомъ, время исключительной художественной артистичности, надъ которой Бѣлинскій подсмѣнвался (отчасти и побанвался ея), но его миѣнію прошло. Настало другое, когда мышленіе, "полно любви и ненависти", но увы,—ни той, ни другой не зналъ Пушкинъ. Поэтому, онъ—"властитель думъ лишь своего поколѣнія". Эту свою точку зрѣнія Бѣлинскій особенно хорошо высказалъ въ разборѣ "Сцены изъ Фауста".

Какъ бы то ни было, Бълинскій сдълаль все, что могъ, все, что требовало его время для оцънки Пушкина. Эстетическая часть этой оцънки, особенно разборъ "Евгенія Онъгина", "Бориса Годунова", лирическихъ пьесъ и драматическихъ опытовъ превосходны и такъ же свъжи и оригинальны въ наши дни, какъ и въ дни своего появленія. Великій критикъ заканчиваетъ свою статью словами:

"Заключаемъ: Нушкинъ былъ по преимуществу поэтомъ-художникомъ и больше пичемъ не могъ быть по своей натуръ. Опъ даль намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется ведикимъ, образцовымъ мастеромъ поэзін, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзін принадлежить ся способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумъя подъ этимъ словомъ безкопечное уважение къ достоинству человъка, какъ человъка. Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ, по самой натуръ своей, былъ существомъ любящимъ, симнатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему "челов Бкомъ". Несмотря на его нылкость, способную доходить до крайности, при характеръ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дътски-кроткаго, мягкаго и ифжиаго. И все это отразилось въ его изящиых ъ созданіях ъ. Придетъ время, когда онъ будеть въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетьческое, но и правственное чувство"...

Белинскій, какъ мы видимъ, смотрель на Пушкина совершенно трезво и, преклоняясь передъ его геніемъ, делалъ оговорки съ точки зренія своего времени. Бытъ можетъ, вся его ошибка заключалась въ томъ, что онъ местами противопоставлялъ поэзію Пушкина кодексу радикальныхъ убъжденій 40-хъ годовъ, а не тому, чему ее действительно следуетъ противопоставлять—мертвой казенщинъ и бюрократическому формализму 20-хъ и 30-хъ годовъ, подъ которые она подкапывалась самымъ вольнымъ духомъ своимъ. О, конечно, въ этомъ последнемъ случат ея все еще плохо оцененная обновляющая роль должна выказаться съ особенной яркостью, во всей своей нетленной красстъ.

Пушкина ва исторія. О Пушкина писано и переписано, и, замачательно, что вы въ этихъ поистине безчисленныхъ статьяхъ почти не найдете двухъ одинаковыхъ мићній, и разнообразіе ихъ прямо одуряющее, чувствуешь, что какъ будто очутился среди несыгравшагося оркестра со всевозможивйшими инструментами и артистами, начиная отъ первоклассныхъ и кончая совстяль "малыми и нисколько не безсмертными". Это съ любой точки зрънія характерпо, такъ какъ указываеть и на трудность задачи, и на сложность натуры Пушкина, и на разнообразіе мыслей и настроеній въ его книгахъ иногда поразительное. Онъ возбуждалъ къ себъ любовь, доходившую до преклоненія, онъ возбуждаль и презрѣніе, и ненависть, полубогь, пророкъ-предвозвестикъ – для однихъ, онъ оказывался пустымъ, хотя и ловкимъ стихоплетомъ для другихъ; вызывая къ себъ огромное вниманіе со стороны почти встхъ выдающихся людей пережитыхъ нами эпохъ, онъ накопилъ на своей характеристикъ следы самыхъ различныхъ историческихъ настроеній, порою случайныхъ, и все же знаемъ мы его очень мало... Но все же ясно, что огромное большинство писавшихъ и говорившихъ о Пушкинъ чувствовали, что передъ ними литературное явленіе прямо исключительное, дъйствительно важное и часто поразительное по своему вліянію на умы. Распредваяя въ одномъ изъ разговоровъ съ Сергвенко вліяніе разныхъ представителей на ходъ развитія нашей общественной мысли по процентамъ, Толстой наибольшое ихъ количество удълилъ Пушкину — именно 180 о тогда какъ на долю, напримъръ, Герцена досталось всего 10%, а Тургенева и этого меньше- $-7^{\circ}$ /о. Конечно, можно спросить себя, почему собственно  $18^{\circ}$ /о, а не 15%о или 20%о, можно было бы пожелать, чтобы Л. Н. Толетой высказался о смысль этого вліянія, но все же то важно, что мысль объ этихъ 18% и несомивнио присутствовала въ головъ большинства критиковъ Пушкина — даже Писарева.

Особенно интересны наслоенія исторических эпохъ и ихъ наростаніе на оценке нашего великаго поэта. По его поводу каждой изъ этихъ эпохъ надо было сказать что-нибудь действительно свое собственное и выставить действительно свою точку эренія. Превосходно предсказаль это Белинскій:

"Пушкинъ принадлежитъ къ въчно живущимъ и движущимся явлепіямъ, не останавливающимся на той точкъ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произносить о нихъ свое сужденіе и какъ бы ни върно поняла она ихъ, по всегда оставитъ слъдующей за нею эпохъ сказать что-нибудь новое и болъе върное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего"...

Бълинскій былъ правъ: оцівнки Пушкина мы не им'вемъ, зато "своихъ сужденій"—сколько угодно. И кажется, ближайшая причина такого невеселаго явленія ясна: въ Пушкина хотіли видіть учителя жизни, чёмъ онъ

никогда не былъ и даже не хотъль быть, какъ хотъли того изъ равныхъ ему Гоголь, Достоевскій, Толстой. Поэтому одни, не видя въ немъ учителя, обижались, другіе же, видя въ немъ учителя, естественно ошибались. И мы въ точности знаемъ только то, что въ нашей жизни Пушкинъ—величина огромнъйшая, хотя насчетъ количества процентовъ вліянія можно все еще спорить много, долго и безрезультатно.

Только въ томъ я нисколько не сомнѣваюсь, что для 20-хъ годовъ Нушкинъ имѣлъ гораздо больше значенія, чѣмъ для нашихъ дней: тогда онъ дѣйствительно былъ "любимцемъ публики", теперь можно говорить скорѣе объ уваженіи къ нему, даже о преклоненіи передъ его геніемъ, чѣмъ о любви, но живая связь между поэтомъ и обществомъ не могла уже не порваться за слишкомъ 60 лѣтъ, всякіе виды видавшихъ и имѣвшихъ столько другихъ любимцевъ.

И нискомько не отрицаю, что, быть можеть, настанеть день, и значеніе Пушкина станеть еще большемъ, чёмъ въ то далекое отъ насъ время. Но я сомвъваюсь, чтобы наши дни могли быть сколько-ипбудь соотвътствующей обстановкой для поэзіп Пушкина. Наши дни — все еще "дни скорби и печали", дни напряженныхъ поисковъ счастья и истины, дни ожесточенной борьбы человъка съ человъкомъ, и можетъ ли найти полные отзвуки своему господствующему настроенію Пушкинъ—этотъ "поэтъ свътлой жизни", какъ превосходно назваль его Вл. С. Соловьевъ? Пусть наша тяжелая и грустная эпоха, требующая ежедневно столько и столько человъческихъ жертвъ, придавившая человъка своей артиллеріей, крѣпостями, мониторами, безчисленными машинами, — "пусть смънится она свътлой жизнью", пусть обида, таящаяся въ нашемъ сердцъ, обида ежедневно наносимая намъ неправдой, дастъ мъсто лучшему, болье ралостному настроенію, и, думаю, Пушкинъ возродится во всемъ прежнемъ своемъ блескъ величія.

Еще въ 1839 году Варнгагенъ, одинъ изъ умиъйшихъ людей своего времени, написать о Пушкинъ прекрасную статью, гдъ, опредъляя значеніе Пушкина, говоритъ между прочимъ:

"...Но отъ Байрона отличается Пушкинъ существенно уже тъмъ, что онъ тотчасъ же противопоставляетъ скукъ и исполненной сомивнія досадь, тоскъ объ утраченномъ и недостижимомъ счастьъ—свѣжую веселость, которая освъщаетъ его поэзію подобно солнечному лучу и при непріятныхъ происшествіяхъ и отчаяніи чувствъ сохраняетъ утъшеніе и надежду.

"Въ этомъ направленіи къ веселости, добру и силф, которое укръпляеть сердце и возбуждаеть духъ, можно его сравнить съ Гете.

"Истинное поэтическое призваніе основано собственно на томъ, что поэзія есть радость и утішеніе, и только для того снисходить ко всімъ

скорбямъ и страданіямъ. Воодушевляющую, живительную силу Пушкина можетъ испытать всякій, кто имъ занимается. Онъ столько же приверженъ къ комическому и шуткъ, какъ и къ трагическому и страстному, но преобладаетъ у него пронія, и до такой степени, что онъ часто достигаетъ въ высочайшемъ смыслѣ юмора. Его веселость всегда составляетъ основное настроеніе, которому прочія настроенія служатъ тънями. Выраженіе его также выказываетъ такой характеръ: вездѣ быстрая краткость, свѣжія, сжатыя картины, яркіе блестки ума, рѣзкіе обороты. У рѣдкаго поэта встрѣчаетея менѣе слъдовъ изысканности, отступленій кълюбви, безполезныхъ распространеній, его естественность довольствуется самымъ простымъ словомъ, быстро охватываетъ и оставляегъ каждый предметъ, его пылкое воображеніе, исполненное пскренности и величія, его то пъжная, то ѣдкая острота,—все соединяется къ тому, чтобы произвести пріятное, благотворное впечатльніе на читателя, всегда заинтересованнаго и всегда свободнаго, никогда не терзаемаго".

Характеристика Пушкина. Конечно, поэзія Пушкина не сплошная пъснь, далеко не силошь торжествующая радость, -- но я не боюсь нисколько обидеть его великую тень, сказавъ, что его мораль была прежде всего моралью эпикурейца, а наша имъетъ другой, болъе сумрачный общественно-подвижническій характеръ. Это мораль тяжелая, требовательная, возлюбившая страданія жизни, совъстливо отстраняющаяся отъ ея радостей, мораль отвътственности, раскаянія, и грознаго: "ты долженъ". Да, Пушкинъ, прежде всего, по преимуществу поэгъ свътлой жизни. Мъткія замъчанія Варигагена на этотъ счеть давно оцівнены между прочимъ и такимъ серьезнымъ ученымъ, какъ А. И. Пыпинъ, который говоритъ: "въ поэзін Пушкина сказались другіе мотивы: удивительная свѣжесть и сила его таланта предохранили его отъ романтического мистицизма. Это быль, напротивь, поэть наслажденія живой дъйствительности, романтические порывы его фантазіи обращались къ русской пародной жизни, и русская поэзія впервые усвоила здісь истинно народные мотивы. Вліяніе Байрона отразилось у Пушкина тімь разочарованіемъ, которое впоследствій прошло целой полосой въ нашей поэтической литературъ. Байроновское вліяніе было чужимъ элементомъ въ поэзін Пушкина, которая векор'в и освободилась отъ него; Пушкинъ не могъ даже понять байроновскаго отрицанія во всей силів его общественно-политическаго и философскаго значенія, - но это вліяніе не было однако случайностью. Оно отвічало его тогдашнему либеральному настроенію, недовольство настоящими порядками, съ одной стороны, делало для него сочувственнымъ байроновское отрицаніе, съ другой — внушало его свободолюбивыя стихотворенія". Если же теперь мы считаемъ—правильно или неправильно, что безразлично-псканіе радостей жизни чёмъ-то презрічнымъ и даже буржуазнымъ, если, по нашему мивнію, человъкъ не можетъ жить вполить иравственно, не принимая постоянно во вниманіе своей отвътственности передъ обществомъ и своей зависимости отъ него—то какъ можемъ мы вполить оцтнить поэта наслажденія, радости и свътлой жизни и въ состояніи ли мы съ легкимъ сердцемъ повторить хоть бы такую вотъ программу жизни:

Но не хочу, о други, умирать, Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать, Я въдаю; миъ будутъ наслажденія Межъ горестей, заботъ и треволиенья, Порой опять гармоніей упьюсь, Надъ вымысломъ слезами обольюсь И можетъ быть—на мой закатъ печальный Блеспетъ любовь улыбкою прощальной.

Пушкинъ—поэтъ прошлаго и, надъюсь будущаго, но для того, чтобы быть поэтомъ настоящаго, въ его "лиръ" не достаетъ многихъ и многихъ струнъ. Мит кажется, что желаніе сдълать его "руководителемъ" и вызывало десятки разъ прямо отрицательное и жестоко несправедливое отношеніе къ нему и со стороны Полевого, и Писарева и отчасти даже со стороны Бълинскаго.

Не то, совершенно не то было въ двадцатые годы, когда слава Пушкина поднялась сразу, затмила собою другія, когда его геній разрушилъ на дорогь искусства всь преграды, разбросаль, какъ пухъ, тяжелыя бревна классическихъ теорій, когда онъ возбуждаль восторги, любовь, поклоненіе, ненависть, недоумъніе, когда его стихи быстро разлетались по всей Россіи, когда онъ дъйствительно былъ центральной фигурой умственной русской жизни... Каждый конечно знаеть, чемь были двадцатые годы, и я лишь въ самыхъ общихъ чертахъ напомню ихъ характеристику. Время было тяжелое, мрачное, съ черной тучей аракчеевщины, нависшей надъ вимъ, но далеко не безъ просвътовъ. Съ одной стороны — Аракчеевъ скучный, тусклый н жестокій, стремившійся превратить всю Россію въ одно огромное военное поселеніе, уставить ее рядами домиковъ, окрашенныхъ въ мутно-сърую краску съ плацъ-нарадами на извъстныхъ разстояніяхъ другь отъ друга,гдъ бы люди вставали и ложились, объдали и ужинали, работали и экзерцировались, шли подъ вънецъ все подъ тотъ же однообразный бой барабана, -- люди, одътые въ ту же форму, съ невольными товарищами и даже женами, "одинаковаго роста", безъ мысли, безъ чувства, съ одной готовностью быть машинами и только, - или князь Голицынъ, напвный и добродушный мистикъ, довърчивый и недалекій, любившій всякія кувырканья съ будто бы религіозной целью и действовавшій то по наущеніямь кликушьпроходимцевъ, то по внушенію Магницкаго, одного изъ крупнъйшихъ предателей того времени, — или архимандрить Фотій, мечтавшій разыграть роль Сильвестра, усвоившій его излюбленные пріемы внезапныхъ появленій, страшныхъ угрозъ и ни капли его бодраго честнаго духа, узкій фанатикъ и едва ли не поврежденный въ разумъ своемъ, которому лишь обстоятельства пом'єшали добиться перваго м'єста, -- или общій тонъ, общее направленіе "политики", развърившейся въ самой себя, боявшейся всякаго крошечнаго проявленія человіческаго въ человікі, политики, полной противорѣчій и находившей успокоеніе и конечную свою цѣль въ общемъ окостеньнін... Воть что мы видимъ съ одной стороны. Съ другой-небольшая кучка романтически настроенныхъ людей, съ честивищими сердпами и горачей головой, побывавшихъ на Западъ, видъвшихъ ту далекую жизнь и мечтавшихъ о томъ, чтобы не дать остыть великому одушевленію, охватившему Россію въ 1812 году, не дать народу, посвободившему Россію единственно своимъ беззавътнымъ мужествомъ, пребывать въ унизительномъ и постыдномъ состояній рабства и нев'єжества". Были гоненія на все живое самостоятельное, на вст ростки будущаго, было и смутное брожение умовъ и, въ основъ всего, народъ грубый, молчаливый, съ непреоборимой силой теривнія и вврой въ судьбу, наполнявшей все существо его и дававшей ему могучую силу молча страдать и теривть. Многіе помнили еще первые годы царствованія Александра І-го, ихъ радужныя надежды, ихъ несбывшіяся мечтанія, ихъ общій радостный тонъ, когда казалось, еще немного доброй воли, - еще ивсколько шаговъ впередъ и "надъ отечествомъ, свободой просвъщеннымъ", взойдетъ дъйствительно прекрасная и свътлая заря новой жизни. И черная туча аракчеевщины, медленно и върно раздвигавшая свои тяжелыя крылья надъ всей страной, раздражала, выводила изъ себя, вызывала негодованіе. Молодежь предавалась романтическимъ грезамъ. Вотъ, напр., что делалось въ Царскосельскомъ лицев того времени:

"Исторія первыхъ годовъ лицея, --пишетъ г. Пыпинъ, --достаточно извъстна, первый кружокъ лицейскихъ воснитанниковъ освъщается личностью Пушкина-мальчика, потомъ юноши, который, по выходъ изъ лицея тотчасъ занимаетъ высокое мъсто въ русской литературъ. Вокругъ него солижаются всъ поколънія литературы, отъ Державина, котораго онъ привелъ въ восторгъ, до самаго юнаго поколънія, въ которомъ поэзія Пушкиа господствовала безраздъльно.

"Лидейское воспитание началось подъ впечатлюніями двинадцатаго года, первый выпускъ воспитанниковъ оставилъ лицей въ тотъ періодъ, когда молодая часть общества, особенно аристократическо-военнаго, была полна идеальными гражданскими увлеченіями". Ближайшій лицейскій другъ Пушкина, И. И. Пущинъ тотчасъ по выходѣ изъ лицея вступилъ въ первое тайное общество основанное въ 1817 г. Самъ Пушкинъ не былъ

его членомъ ин теперь, ин послъ, но онъ подозръвалъ, потомъ положительно зналъ о его существованіи, иногда самъ порывался вступить въ него,—но его не принимали, отчасти бережливо охраняя геніальнаго поэта отъ роковыхъ случайностей тайнаго общества, отчасти не довъряя его подвижному, пепостоянному характеру".

Въ Пушкинъ, конечно, былъ вольный духъ, много вольнаго духа, но не въ формъ политическихъ мечтаній и "необходимыхъ преобразованій общественности", а совершенно въ другой. Его живая натура, гордая и свободолюбивая, капризная и радостиая, не могла ни на минуту мириться съ тусклымъ и чаднымъ духомъ аракчеевщины; она требовала себъ простера и свободы, и эта боязнь передъ жизнью, которую старались заключить въ казармы, этотъ общій страхъ передъ "человъкомъ" — то пугали, то смъщили его. Послъ червыхъ же его полудътскихъ стихотворныхъ опытовъ, отъ него ждали страшно много, и ждали лучшіе люди того времени.

Пушкинъ не обманулъ.

"Въ обществъ этого времени, - продолжаетъ А. Н. Пынинъ, - среди увлеченій либерализмомъ и столкновеній съ дъйствительностью, развилась цълая легкая литература, не попадавшая въ печать, —литература, гдъ недовольство и остроумная насмъшка едерживались тъмъ меньше чъмъ больше цензура стъсияла ихъ въ печати. Въ то время, какъ либералы тайнаго общества приходили къ убъжденію въ непорченности различныхъ формъ русской жизии, въ необходимости для нея новыхъ идей и учрежденій, эта литература -- безъ всякой связи съ тайнымъ обществомъ---дъйствовала противъ тъхъ же людей и вещей, которые, по мивнію общества, были виною застоя и бъдствій русскаго народа, противъ смъшныхъ и уродливыхъ явленій жизни. Остроуміе Пушкина было неистощимо въ эпиграммахъ, мелкихъ и крупныхъ стихотвореніяхъ, выражавшихъ это зарождение независимаго общественнаго мизиия. У насъ всего чаще ославляли этотъ разрядъ стихотвореній Пушкина какъ дьло дегкомыелія, отъ котораго впоследствін онъ самъ "торжественно отказывался". Правда, ифкоторыя изъ стихотвореній этой поры были тольку легкомысленны; зато въ очень многихъ другихъ апиграмма наводила и на серьезныя мысли, или легкомысленная форма оправдывалась самой сущностью дела: чемъ, въ самомъ дель, падо было действовать противъ людей, противъ которыхъ безполезно, а кромъ того и невозможно было бы сцорить инымъ образомъ? Таковы были его эпиграммы на кн. А. Н. Голицына, Аракчеева, архим. Фотія и другія подобныя. Это было единственное возможное отмщение за нарушаемый здравый смыслъ. Стихотворенія Пушкина ходили по рукамъ, переписывались, читались наизуеть. "Не было живого человъка, который не зналъ бы его стиховъ", - говорять современники, и этому можно повърнть, потому что и тридцать лътъ спустя эти стихотворенія ходили по рукамъ въ тетрадкахъ и усердно переписывались, когда потерялась уже и ихъ

Этими колкими эпиграммами, -- ничуть не презрънными и, къ счастью,

оцъненными уже по достоинству такими серьезиваними людьми науки, какъ Пыпинъ, — часто пробивавшими иначе непроницаемыя шкуры, Пушкинъ шелъ рука объ руку съ лучшей частью общества. Имъ-то, быть можеть, онъ обязанъ большею частью своей первоначальной славы, благодаря имъ онъ такъ поразительно скоро сдълался любимцемъ публики, ея баловнемъ, славой и гордостью.

Но у него, кром'в "тусклой аракчеевщины", голицынской хлыстовщины, мракобъсія Магницкаго, лицем'врія Фотія и пр., былъ и другой врагь, свившій себ'в гибадо въ самой дорогой для поэта области — области искусства. Туть тоже царила дисциплина, туть тоже были свои плацъ-нарады, свои фельдфебели, обучавшіе по регламенту французкихъ теорій и такъ же строго престівдовавшіе за нарушеніе единства дъйствія, или отсутствіе лирическаго безпорядка, или пренебреженіе къ александрійскому стиху, какъ строго наказывалось въ строю плохое равненіе или "носки вм'єсть", или еще что-то такое, чего теперь умъ челов'вческій не можеть и постигнуть, были и свои генералы "вс'в важны, въ сорокъ пудъ", въ род'в Петрова или Хераскова, которыхъ хотя и мало читали, но передъ которыми искренно благогов'вли за ихъ воспареніе духа, за кимвалы бряцающіе ихъ поэзіи, за м'єдь звенящую ихъ лиризма, за в'вчный громъ поб'єды въ ихъ стихахъ и гигантскую черенаху ихъ вдохновенія.

Ни "легкій" талантъ Богдановича, ин геній Державина, ин даже романтика Жуковскаго съ ея дѣвами, луной, мертвецами и часто воистину превосходнымъ стихомъ не могли разбить этихъ оковъ, опутавшихъ только протправшее себѣ послѣ вѣкового сна очи россійское творчество.

Все равно, какъ "система" Аракчеева считала совершенно невозможнымъ подойти къ человъку просто, предварительно не оглушивъ его, такъ точно и поэзія того времени оглушала читателя или эпическимъ бубномъ, или лирическамъ кимваломъ и патріотическимъ бряцаніемъ. Въ превосходной пародін на оду гр. Хвостова Пушкинъ осмѣялъ, и уже разъ навсегда, эту музу поэзій "болѣе похожую на патріотическую Феклу, самолично перебившую 40 тысячъ китайцевъ, чѣмъ на пзящную грацію древности":

Султанъ яритси. Кровь Эллады
И ръзко скачетъ, и кипитъ.
Открылись грекамъ древни клады,
Тренещетъ въ Стиксъ лютый Инттъ,
И се—летитъ предерзко судно
И мещетъ громы обоюдно.
Се Байронъ, Феба образецъ,
Притекъ, но недугъ быстронарный,
Строптивый и неблагодарный,
Внесъ смерти на него ръзецъ. И пр.

Рядомъ съ этими троглодитами русскаго Парнаса дъйствовали и троглодиты русской критики. Надо представить себ'т ихъ недоуманіе, часто переходившее въ гиввъ, когда передъ ними съ веселой усмъшкой предстала поэзія Пушкина, съ виду легкомысленная и капризная и въ то же время такая прекрасная. Не спрашивая ни у кого ни совъта, ни указаній, зародившаяся гдь-то тамъ, далеко отъ всякихъ теорій, пінтикъ и риторикъ, увъренная въ себъ, ръзвая и блестящай, какъ сама юность, она явилась передъ сонными глазами этихъ наивныхъ мудрецовъ, измѣрявшихъ поэзію ея тяжеловъсностью. Она не боялась никого, смъялась надо всемъ и вышла на свою собственную дорогу сразу безъ всякихъ усилій и потугъ. Конечно, критика троглодитовъ не оцінила и не могла оцінить ее, но Пушкину этого и не надо было: его оцінила публика и оцінила очень дружно. "Вольнымъ духомъ", неслыханной до сей поры смелостью мысли, легкостью ея выраженій в'яло оть каждаго прихотливаго стиха юнаго поэта. Ясно было, что юный поэтъ какъ-то особенно смело и свободно смотритъ на всю окружающую его жизнь, на вев тяжеловвеныя теоріи и почтенные стихи. Неожиданными шутками вызывала эта поэзія невольную улыбку, и эта улыбка разгоняла дремоту мысли, боролась безъ устали со спячкой мозга и точно подходила къ каждому съ привѣтомъ разсказать, что солнце встало, что оно горячимъ свътомъ по листамъ затрепетало. И тутъ суть дъла заключалась не столько въ дъйствительномъ, реальномъ содержаніи,-такъ какъ, что, на самомъ дъль, за содержание въ "Русланъ и Людмилъ", напр.? — сколько въ отношеній къ жизни, къ форм'в стиха, порядку и стройности изложенія, и-въ этомъ юномъ задор'в генія... Точно радостный и веселый богъ въчной юности, неувядающій Кришна явился въ сонмъ другихъ боговъ, гдъ медленно жевалъ свою жвачку быкъ-Шива, чавкалъ огромный крокодилъ Муггеръ и ревътъ "оселъ съ расщепленнымъ носомъ". Если борьба и началась, то исходъ ся быль ясень съ самаго начала. Когда читателю предлагали на выборъ: "вотъ поэма, составленная по всьмъ правиламъ, прочтя которую, ты отупъешь" или: "вотъ стихи: прочти ихъ, и ты восчувствуень радость бытія, смёлый порывъ къ новой свободной жизни" — съ его стороны не могло быть сомивнія. Аристархи удалились на очередное засъданіе, гдв и заснули навъки, а молодая критика пошла за Пушкинымъ, слъдя за каждымъ его произведеніемъ, учась у него тому, что есть истинное искусство... Успахъ быль колосальнымъ.

Въ 20-хъ годахъ Пушкинъ не слышалъ другихъ прозвищъ, какъ "полночная звъзда", "съверное сіяніе на снъжныхъ пустыняхъ нашей словесности", "Любимецъ Публики" (съ большой буквы); но еще не успъли кончиться эти наивные 20-ые годы, какъ картина ръзко пэмъняется. Публика перестала понимать своего Любимца, а поэтъ, повидимому, пере-

сталь хотыть понимать свою Публику. Разладъ обнаружился какъ-то сразу и рызко, и восторжествовала всякая мелкая литературная сошка—и, увы, даже не сошка. Что такое случилось и кто виновать? Вопросъ тымъ болые любопытный, что, въ сущности говоря, и въ шестидесятыхъ годахъ по тымъ же причинамъ говорилось то же самое.

Начиная съ тридцати-лѣтияго возраста, любимымъ мотивомъ его поэзіп является жалоба на увяданіе юности, на холодность чувства, на рѣдкость вдохновенія:

Душа, какъ прежде, каждый часъ Нолна томительною думой, Но огнь поэзін погасъ. Ищу папрасно впечатлѣній. Она прошла, пора стиховъ, Пора любви, веселыхъ сновъ, Восторговъ краткій день протекъ Н скрылась отъ меня навѣкъ Богиня чистыхъ пъснопѣній...

Въ этихъ преувеличенныхъ жалобахъ слышится дъйствительная, глубокая грусть. Мит нечего разсказывать общеизвъстныхъ фактовъ его біографіи, изъ которыхъ несомитьно, что перемтна витшнихъ обстоятельствъ его жизни въ значительной степени отразилась и на самомъ его характерть. Вольный духъ юности, въчная готовность къ протесту, насмішка надъвствъ отжившимъ и отживающимъ, броженіе неустановившагося ума, — словомъ, все то, что такъ привлекало къ Пушкину покольніе 20-хъ годовъ, исчезло, такъ какъ не могло не исчезиуть. Съ одной стороны, Пушкинъ попытался "укротить свою свободную лиру итсколькими оффиціальными струнами", съ другой, въ немъ происходилъ дъйствительно серьезный п важный внутренній перевороть, разсмотрть и оцтить который было не легко, едва ли даже возможно.

Онъ началъ съ участія въ масонской ложь, той самой ложь, "изъ-за которой были закрыты всь остальныя"...

Членомъ ложи былъ Грибовдовъ, въ степени мастера, и въ масонской должности находимъ "офицера гусарскаго" Чаадаева, которому Пушкинъ въ это самое время, въ 1818 г., писалъ свое посланіе, гдв находятся извъстные стихи:

...Пока свободою горимъ, Нока сердца для чести живы, Мой другъ, отчизиъ посвятимъ Души прекрасные порывы. Товарищъ, въръ: взойдетъ она, Заря илънительнаго счастъя, — Россія вспрянетъ ото сва... Но теперь отъ этого либерализма мало что осталось.

Въ немъ, повторяю, происходила важная внутренная перемъна, стремленіе сосредоточиться въ самомъ себѣ, въ своемъ внутреннемъ мірѣ, отдать себѣ отчетъ въ смыслѣ жизни, ея загадкѣ, ея предназначеніи. "Подъ тридцать лѣтъ, — пишетъ В. С. Соловьевъ, прекрасно характеризуя этотъ періодъ развитія Пушкина, — рѣшительно обозначается у Пушкина "смутное влеченіе чего-то жаждущей души", — неудовлетворительность пгрою темныхъ страстей и ея свѣтлыми отраженіями въ легкихъ образахъ и нѣжныхъ звукахъ. "Позналъ онъ гласъ иныхъ желаній, позналъ онъ новую пефъь". Онъ понялъ, что "служенье музъ не терпитъ суеты", что "прекрасное должно быть величаво", т. е., что красота, прежде чѣмъ быть пріятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины"...

Осматриваясь на свое прошлое, Пушкинъ опять-таки съ огромнымъ преувеличениемъ говоритъ:

Воспоминанія безмольно предо мпой Свой длинный развивають свитокъ. И съ отвращеніемъ читая жизнь мою, Я тренещу, я проклинаю И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строкъ печальныхъ не смываю...

Или:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье Миб тяжело, какъ смутшое похмѣлье, Но, какъ випо, печаль минувшихъ дией Въ моей душъ чѣмъ старѣй, тѣмъ сильпѣй...

Туть есть значительный отказъ отъ прошлаго, но разумъется, ни о какой измънъ юности не можеть быть и ръчи. Все равно, какъ въ области поэзіи онъ не перешель къ александрійскому стиху, такъ и ни въ какой другой не перешель къ мракобъсію. Страшно ръзко измънился кругъ знакомства, свободолюбивыя мечты не находили пищи ни въ дъйствительности, ни въ горячихъ ръчахъ, и Пушкинъ, нисколько даже не отказываясь отъ нихъ, просто-на-просто пересталъ ими вдохновляться. Но и выступившіе на сцену въчные вопросы бытія, поэтъ, оставаясь въренъ себъ, ръшаетъ также какъ истинный эпикуреецъ и даже въ самомъ характерномъ для эпикурейства направленіи, сближающемъ его съ стоинизмомъ.

...И пусть у гробового входа Младая будеть жизнь играть, И равнодушная природа . Красою въчною сіять.

При такой точкъ зрѣнія очевидно, что центръ тяжести всѣхъ жизненпыхъ вопросовъ для человъка внутри его "я", а не во внъшнемъ міръ. Повидимому, Пушкинъ стихійно стремился перейти на путь самосовершенствованія. Путь этотъ, какъ изв'єстно, тернистый, и особенно тяжелы его первые шаги. Какъ-то невольно, незамътно для него самого, человъкомъ овладъваеть неизбъжная гордыня. Возвысившись надъ собою, онъ думаеть, что возвысился и надъ всемъ остальнымъ; "читая съ отвращениемъ свою жизнь", онъ съ отвращеніемъ начинаеть читать и жизнь другихъ людей; увидя столько грязнаго, ничтожнаго въ самомъ себѣ, онъ склоненъ выискивать только грязное и ничтожное въ окружающихъ. Тутъ нътъ духовнаго равнов всія, н'вть ясности и безпристрастія внутренняго міра, есть гићвъ противъ прежнихъ ошибокъ, гићвъ противъ ошибокъ міра, всегда соблазнительныхъ, всегда соблазняющихъ. Тапиственная работа собственнаго "я", давшая толчокъ къ возроженію, занимаеть все поле зрѣнія, переоцінивается, выростаеть въ глазахъ до размітровъ огромной важности и закрываеть весь міръ.

Но—замѣчательная черта—въ Пушкинѣ и въ этотъ періодъ преобладаетъ поэтъ свѣтлой мысли. Ни одной мистической строчки нѣтъ въ его произведеніяхъ; соблазны мистики, такъ хорошо примиряющіе гордыню духа со смиреніемъ его, очевидно даже неизвѣстны ему. Онъ твердо стоитъ на землѣ и если мечтаетъ о безсмертіи, то развѣ земномъ, такъ же, какъ и въ прежніе годы:

> Чтобъ обо миъ, какъ върный другъ,— Напомнилъ хоть единый звукъ...

Онъ не хочеть быть даже учителемъ жизни, не читаетъ никому ни совътовъ, ни правоученій, ни въ чемъ никого не упрекаетъ и упрекать не хочеть, ни передъ къмъ не выставляетъ себя примъромъ достойнымъ подражанія, огненнымъ столномъ, который можетъ и долженъ быть единственнымъ руководителемъ въ пустынъ бытія. Онъ просто замкнулся въ себъ, загородилъ себя отъ общественныхъ треволненій, которыя, впрочемъ, были настолько незначительны, что отъ нихъ и загородиться не стопло ровно инчего. Богь его юности – искусство, которому раньше онъ служилъ такъ своеправно и какъ бы шутя, все больше выросталъ въ его глазахъ по своему значенію и важности, требовалъ все новыхъ жертвъ, обновленнаго духа и обновленной жизни, и поэтъ съ гордостью человъка, познавнаго истинный путь, провозглашалъ:

Ты царь, -- живи одинъ...

Это не было просто романтическимъ взглядомъ на искусство, а настоящимъ исповеданіемъ веры.

Обстановка, въ которую попать Пушкинъ после 1825 года, не только не служила противовъсомъ его эстетическому индивидуализму, а, напротивъ того, всеми внушеніями и впечатленіями укрепляла въ немъ этотъ духъ. Онъ не слашаль болве вокругъ себя страстныхъ рвчей будущихъ декабристовъ или своихъ друзей-масоновъ и не получалъ иноткуда ни малъйшаго толчка къ тому, чтобы интересоваться политикой въ широкомъ смыслъ этого слова. Послъ сновидъній царствованія Александра I и безпокойной дремоты мысли, прельщавшейся романтическими конституціями, политика окончательно заснула и уже надолго. Гдъ-то совствиъ-совствиъ въ тиши готовился общественный переворотъ громадивищей важности, но чтобы предвидать исходъ этого процесса, совершавшагося за семью нечатями, надо было быть уже не только прозорливцемъ, но настоящимъ пророкомъ. Поле, усвянное мертвыми костями, едва ли могло вдохновить такую живую, непосредственную и требующую все новыхъ и новыхъ впечатлувий натуру, какъ натура Пушкина. Люди и посильнъе его, въ смыслъ общественнаго настроенія и общественнаго интереса, должны были сознаться, что въ этомъ смыслъ ихъ роль сыграна. Пушкинъ нашелъ върный для своей натуры выходъ въ пскусствъ...

Пушкина, какъ человъка, постоянно тянуло въ высшія, даже экзотическія сферы. Это черта рѣзкая и для него характерная. Ему нужно было упиваться игрою ума, той обстановкой, которая, хотя и не безъ значительной примъси нижегородскихъ элементовъ, напоминала собой обстановку салоновъ 18-го въка, въ родъ салона Смирновыхъ. Нападать на него за это, я, откровенно говоря, не вижу никакой причины, и наши специфическіе на этотъ счеть взгляды можно, пожалуй, оставить про себя. Былъ ли Пушкинъ общественнымъ дъятелемъ въ нашемъ смыслъ слова? Конечно, нътъ. Былъ ли онъ проникнутъ демократическими тендендіями? Нисколько. Быль ли онъ подвижникомъ? Какъ разъ напротивъ. Онъ былъ прежде всего великимъ поэтомъ, въ самомъ простомъ и понятномъ смыслѣ этого слова. И, наконецъ, куда же было ему приткнуться? Въ пародъ? Тогда объ этомъ никто и не думалъ. Въ журнальную среду? Но, за самыми ничтожными исключеніями, она представляєть нічто прямо непристойное. Къ интеллигенція? А гді въ то время находилась такая интеллигенція? Какъ разъ около самого Пушкина. Никто, разумъется, не мъщаетъ намъ празднословить и ставить ему въ упрекъ отсутствіе въ его жизни общественно-геропческихъ поступковъ, но что же делать, если онъ совершенно не быль способень на нихъ. Если бы онъ и совершиль ифито подобное, то въ юности это объяснилось бы волненіемъ крови молодой, а посл'ь-это было бы сознательной ложью въ отношении къ самому себъ. Миъ кажется, совершенно достаточно и того, что Пушкинъ не слился съ окружавшей его обстановкой, не проникся ни ея духомъ, ни ея симпатіями, все же оставался въренъ себъ до конца дней и, очевидно, лишь противъ себя заставлялъ звучать оффиціальную струну своей совершенно неприспособленной къ ней лиры. За несліяніе онъ заплатилъ своею кровью, все равно какъ Чаадаевъ за свое непримиреніе—оффиціальнымъ титуломъ сумасшедшаго. И тотъ, и другой были лишь случайными пришельцами и гостями той эпохи, которая въ концъ концовъ ненавидъла и гнала ихъ, гнала злобно и съ ожесточеніемъ и держала постоянно направленными свои конья противъ ихъ груди. Тотъ и другой были ранены смертельно—одинъ духовно, другой физически.

О Пушкинъ можно сказать, что новая обстановка, среди которой онъ очутился, только закръпила въ немъ его эстетический индивидуализмъ. Это не правилось уже въ 30-хъ годахъ.

Я говорилъ выше, что въ Пушкинѣ цѣнили больше всего не изящество формы, не поразительную подвижность мысли, а вольный духъ, въ отношении къ чему бы онъ ни проявлялся. Когда онъ стихъ, когда вдохновение поэта выбрало для себя другое русло—его или перестали понимать, или съ упрекомъ указывали на прежнее. Доходили до странныхъ вещей—до полнаго отрицания въ немъ поэзии, до низведения его въ разрядъ ловкихъ стихотворцевъ.

Трагическая смерть Пушкина и последовавшія за нею дуббельто-бенкендорфскія безобразія его отпъванія и похоронъ въ очень сильной степени примирили съ нимъ и критиковъ, и большинство публики. Правда, некрологи безжалостно вычеркивались цензурою и искажались ею до неузнаваемости, но по темъ отрывкамъ, которые дошли до насъ, можно видеть, что знаменитая фраза "солнце русской поэзін закатилось" была у каждаго на перъ. Поняли, что произошло ивчто важное, ужасное и непоправимое; поняли это не столько даже умомъ своимъ, сколько непосредственнымъ чувствомъ, и только схоласлика конца въка въ лицъ Вл. С. Соловьева попыталась доказать, что ничего во всемъ этомъ ни важнаго, ни непоправимаго не было, а случилось изчто совершенно естественное и даже разумное, въ чемъ онъ, Вл. С. Соловьевъ, подписуется. Но въ то время произошло такъ, что критика точно раскаялась въ своихъ ничтожныхъ нападкахъ на великаго поэта, и свои вънки на гробъ ему постаралась украенть самыми свъжими и красивыми цвътами. Было почти полное единодушіе въ общемъ сожальнін, и только люди бенкендорфской партін держались другого мижнія и ликовали, и въ ликовании ихъ скрывалась ненависть... Какъ хотите, а въ этой ненависти къ Пушкину такижъ людей, ненависти, не остывавшей ни на минуту въ теченіе слишкомъ 10-ти льть, есть много характернаго и не лишена она большого историческаго значенія. Нельзя никакъ объяснить ее тьмъ только, что и лично Пушкинъ не ладилъ съ Александромъ Христофоровичемъ Бенкендорфомъ, позволяя себь даже смъяться надъ нимъ. Тутъ скрывалось изчто большее, тутъ былъ повиненъ тотъ духъ вольности, вольной мысли, царящій во всемъ, что вышло изъ-подъ пера поэта, духъ ненавистный властямъ аракчеевской школы. Этого они не могли простить никогда, потому что въ немъ они несомивнивйшимъ образомъ читали свой смертный приговоръ и знали, что распространись онъ — и все ихъ казарменное зданіе тогдашней государственности разлетится прахомъ.

Ноэты Пушкинской эпохи.—К. О. Рылѣевъ. При программъ моего обзора литературы кръпостной Россіи, большинство ихъ достаточно только перечислить: это были: А. А. Дельвигъ (1798—1831); К. О. Рылѣевъ (1792—1826); П. А. Вяземскій (1792—1878 г.); Е. А. Баратынскій (1800—1844); Д. В. Веневитиновъ (1805—1827); Н. М. Языковъ (1803—1846). Изъ только что перечисленныхъ наиболѣе серьезнымъ поэтическимъ дарованіемъ обладалъ Е. А. Баратынскій, но общественное содержаніе его произведеній настолько ничтожно и отвлеченно, что мнѣ приходится оставить ихъ въ сторонѣ. Остановлюсь поэтому на одномъ изъ самыхъ горячихъ нашихъ поэтовъ-романтиковъ и извъстномъ декабристѣ Кондратіи Федоровичѣ Рылѣевѣ. Свое некрупное дарованіе онъ одушевилъ идеей, странно звучащей въ 20-хъ годахъ. Въ посвященіи къ "Войнаровскому" онъ говоритъ:

Какъ Аполлоновъ строгій сынъ, Ты не увидишь въ нихъ искусства, Зато найдешь живыя чувства— Я не поэтъ, а гражданинъ.

Эти пылкія гражданскія чувства самое цівное, это осталось отъ Рылбева. Вынесенный волной александровской эпохи, двізнадцатымъ годомъ, общимъ либеральнымъ движеніемъ, запрятавшимся въ тайныя общества благодаря политиків Аракчеева—онъ отдалъ свой даръ и свою молодую жизнь тімъ пдеямъ, которыя считалъ справедливыми. Всів эти иден группируются возлів поцятія "истинный патріотизмъ", какъ самоотверженнаго служенія родинів во имя ея блага и развитія. Въ своихъ думахъ онъ восхваляеть—Ермака, Матвівева, Волынского, Годунова—всіхъ, кто такъ или

иначе сочувствовалъ простому народу и боролся съ гнетомъ деспотизма. Свобода "плъняла его", но скоръе не въ своихъ опредъленныхъ общественно-политическихъ формахъ, а какъ романтическая мечта, какъ греза, навъянная столько же воспоминаніями о новгородской вольницъ, о въчъ, сколько и знакомствомъ съ западно-европейскимъ строемъ. Все свое очарованіе этой свободой онъ выразилъ въ своихъ "Одахъ и думахъ" — часто неуклюжихъ, стилистически неправильныхъ, по искреннихъ и воодушевленныхъ, какъ все, что выходило изъ-подъ его пера. Въ тайномъ обществъ онъ пгралъ выдающуюся роль, что, впрочемъ, доказывается его трагической кончиной (повъшенъ 13-го іюля 1826 г.); первоначально же судъи приговорили его къ четвертованію. По сохранившимся у него письмамъ, мы видимъ передъ собой человъка очень мягкаго, даже нъжнаго, человъка радищевскаго типа, скромно, но правильно цънившаго свое дарованіе, очень демократически настроеннаго, наконецъ человъка съ горячимъ темпераментомъ, умъвшаго върпть "вплоть до костра и плахи".

## Эпоха Николая І-го.

Система. Всякій, думается намъ, знаеть, что въ николаевскую эпоху господствовала "система". Эта спстема ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражаеть насъ своимъ грандіознымъ размахомъ. Эта система являлась какъ бы живымъ воплощеніемъ непреклонной личности самого Императора Николая І. Идея, которая проникала собой всю систему и какъ мозгъ наполняла кости ея, была идеей вившияго могущества и силы Россіи—съ одной стороны, безусловнаго единства ея духовной жизни -съ другой. Относительно вившияго могущества будемъ кратки: его не только добивались, имъ пользовались. Познакомившись хотя немного съ исторіей дипломатическихъ спошеній времени Николая І-го, вы прежде всего видите тотъ факть, что въ продолжение долгаго ряда летъ въ евронейскомъ концертъ Россія держала нервую скринку. Императоръ былъ настоящимъ рашителемъ европейскихъ судебъ, чьему приказанію волей-неволей должны были подчиняться за границей. Въ дъла другихъ европейскихъ государствъ онъ вижшивался властно и требовательно; его голосъ раздавался, какъ голосъ власти, силу и право имъющей, главное — силу. Стоитъ приномнить классическую угрозу Николая 1-го отправить въ Парижъ милліонъ слушателей, т. е. солдать, въ случав, если будеть допущена къ представленію пьеса, гдв выводилась далеко не въ привлекательномъ видѣ Екатерина II; Луи-Филинпъ послушался: пьесу поспѣшили упразднить. Участіе Россіи въ венгерскомъ возстаніп—новая иллюстрація того же самаго. Венгерцы возстали потому, что у нихъ были съ австрійцами свои собственные счеты; но такъ какъ Императоръ Николай І-й возложилъ на себя трудную задачу сохраненія европейскаго мира и считаль безусловнымъ своимъ долгомъ заботиться о прочности всѣхъ европейскихъ престоловъ и поддерживать династическую идею вездѣ и повсюду, то Россіи пришлось вмѣшаться и въ венгерское возстаніе ради его успокоенія. Русскій колоссъ въ эту удивительную эпоху расправлялъ свои могучіе члены и явился въ полномъ блескѣ величія и власти. Но, очевидно, чтобы пользоваться въ Европѣ такой первенствующей ролью, ему пришлось цустить въ ходъ всѣ свои сплы, которыя только были, пришлось дѣлать невѣроятное напряженіе, пришлось идеѣ виѣшняго могущества подчинить все остальное и принести ей въ жертву лучшія дарованія, лучшія способности.

Однимъ изъ необходимъйшихъ условій витшняго могущества, по митнію Императора Николая, являлось полное, безусловное, нетерпящее никакихъ даже самомальйшихъ уклоненій, духовное единство всьхъ русскихъ людей. Имъ должны были проникнуться всь, начиная съ перваго вельможи и кончая последнимъ мужиченкомъ. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себъ всъ мысли и чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистинъ грандіозная попытка. Всъ усилія правительства, въ области внутренней политики, сводились къ диспиплинъ, идеаломъ которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго опредъленное мѣсто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говорилъ, думалъ и чувствовалъ именно такъ, какъ было предписано. Одинъ долженъ былъ чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; въ мысляхъ одного могло быть больше развязности и бойкости, чемъ въ мысляхъ другого или третьяго, которому совсемъ не полагалось имъть никакихъ мыслей. Все это было строго предусмотръно системой, все это математически точно соотвътствовало положению человъка на землъ.

Все равно какъ царствование Екатерины было высшимъ "расцвътомъ" кръпостного права, а значитъ и дворянства, такъ царствование Инколая I-го—высшимъ расцвътомъ государственности, какъ системы общественныхъ отношений, основанныхъ на строжайшихъ сословныхъ подраздъленияхъ. Государство — земной богъ. Все должно служить ему, все должно полагать на это служение всъ свои силы. Общества, общественной жизни нътъ и быть не можетъ.

Государственность въ этомъ смыслъ слова и полное обезличение идуть всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ которыхъ одно порождаеть другое, образуя въ концѣ концовъ переплетъ взанино дѣйствующихъ сплъ. Такая государственность не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полнаго поглощенія человѣза—это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ пожить для себя, поѣсть не изъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочетъ, завестись своей семьей? Ничего и никогда.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуетъ людей, а только поступки. Въ Женевъ ребенокъ, провинившійся въ богохульствъ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чѣмъ слѣдуетъ, ввела безконечно долгую воекную службу, регулировала частную жизнь человъка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе постигало его немедленно, несмотря ин на что. Государственность была вездѣ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати замѣтить, многіе помѣщики сами брали на себя руководительство половымъ подборомъ), отъ солдата — только службы, отъ чиновника — только исполнительности, отъ дѣтей — только повиновенія. Даже священники того времени были обязаны проповѣдывать, что главная заслуга заключается въ покорности властямъ.

Больше всего, конечно, боялись мысли, и какъ жилось ей въ этой обстановкъ — сообразить не трудно. Интеллигентная мысль менъе всего подходила подъ требованія системы. Вѣдь вся привлекательность умственной или творческой дѣятельности въ томъ и заключается, что въ ней человъкъ выражаетъ свою особенность и индивидуальность. Разъ нѣтъ послѣдняго, разъ нѣтъ свободы, позволяющей проявить самого себя, — то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую. Но какое дъло "системъ" до особенности и индивидуальности? Крупныхъ людей, какъ, напр., Пушкина, она старалась привтечь на свою сторопу. Съ мелкими она совершенно не церемонилась, и даже мрачные казематы Соловецкаго монастыря для "заживо погребеньыхъ" никогда не оставались пустыми.

"Выло, -- говоритъ г. Пыпинъ — полное отсутствіе публичности, слъдовательно незнаніе того, что дълается въ странъ или знаніе изъ одного оффиціальнаго бюрократическаго источника". Поэтому "литература этого

періода, взятая въ ціломъ, не говорить о самыхъ насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорила во времена Александра І-го. Такъ, литература ни словомъ не запкалась о политическихъ предметахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о внутреннихъ дълахъ вообще". Все, кромъ побъдъ надъ иноплеменниками, считалось канцелярской тайной, и эта тайна, вредная сама по себь, была еще въ 10 разъ вредиће потому, что ею обусловливалось могущество этой ужасной смеси застоя, рутины, самодовольства, пошлости, жестокости, непониманія, т. е. русскаго чиновника. "Въ своихъ лучшихъ представителяхъ,--продолжаеть г. Пыпинъ, -- литература ушла въ чистую художественность, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе правственные вопросы. Публицистика не существовала. Предметы политические были до такой степени удаляемы отъ общественнаго мизнія какъ вещь опасная, что новъйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и литературы, политическая экономія считалась наукой разрушительной, а преподаваніе философіи въ конців концовъ упраздинли, прикомандировавъ къ богословію".

Господствовала теорія, которую г. Пыппнъ какъ нельзя удачиве называеть "оффиціальной народностью". Признавалось и верилось, что "Россія есть совершенно особое государство и особая національность, не похожая на госуфрства и національности Европы. Европа им'ьеть свои основы быта -- католицизмъ, протестантство, конституціонныя и республиканскія учрежденія, свободу слова, печати и свободу общественную. Всізмъ этимъ она гордится какъ прогрессивными и культурными явленіями, но такая гордость есть заблуждение и результать французскаго вольнодумства. Россія, къ счастью, осталась свободной отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, почему ей, какъ особой части свъта, и предстоитъ особенная будущность. Въ цълости и неприкосновенности сохранила она преданія в'яковъ, которымъ и должна пребывать неизмънно върной. Сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находять сипсхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы- -Россія не можетъ, какъ не можетъ она не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія страна православная и даже напболье православная. "Ея псповъдание заимствовано изъ древияго византийскаго источника, върно хранившаго преданія церкви, и она осталась свободна отъ тъхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собствинной средь и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами". Правда, и у насъ есть раскольники, но "правительство и церковь употребляють всь усплія, убъжденія и міры строгости къ возвращенію заблудшихъ и

къ искорененію ихъ заблужденій". Раскольники, по ихъ невъжеству, заслуживаютъ иткотораго списхожденія, но вообще тершимы быть не могутъ.

И во внутреннемъ своемъ быть Россія не похожа на европейскіе народы, продолжая оставаться особой, шестой частью свёта. "Съ оригинальными учрежденіями, съ древней втрой она сохранила патріархальныя добродътели, мало извъстныя народамъ западнымъ.... Добродътели следующія: 1) народное благочестіе, 2) полное доверіе подданныхъ къ предержащимъ властямъ, 3) безпрекословное повиновеніе имъ и 4) простота правовъ и потребностей. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываеть ихъ осужденія, но онъ отв'вчаеть нашимъ нравамъ и свидательствуеть о неиспорченности народа: такъ крапостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеній и преобразованій) сохраняеть въ себ'є много патріархальнаго, и хорошій пом'ящикъ лучше охраняеть интересы крестьянъ, чымь могли бы сдылать они сами.... Управление государствомъ учреждается на всеобщемъ, всесторониемъ и исключительномъ попеченіи власти о благь народа". (чамо по себъ управление совершенно, а если въ практическомъ теченін діль замічаются недостатки, то повинны въ нихъ людскіе пороки. "Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинъ, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой" и т. п.

Если мы п отстали отъ Европы въ цивилизаціи и наукѣ, то обстоятельство это служить на нашу же пользу, такъ какъ наука получается у насъ въ томъ видѣ, когда всѣ сѣмена ея тщательно отдѣлены отъ плевелъ. "Высшія учрежденія блюдуть за тѣмъ, чтобы наука приносила намъ только полезное, и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ".

Такова въ общихъ чертахъ была система "оффиціальной народности", съ достаточной полнотой разработанная во всёхъ своихъ частяхъ и имѣвшая на все готовые отвёты. Основная ем мысль —уваженіе къ преданію, отождествленіе терминовъ "патріархальный" и "доброд'єтельный", "древній" и "петинный", взглядъ на правительство какъ на исключительно сдерживающую, консервативную силу. Россія отказывалась имѣть что-нибудь общее съ либеральными стремленіями, провозглашала себя опорой и защитницей существующаго и съ негодованіемъ смотрѣла на тѣ правительства, которыя относились къ новшествамъ съ списхожденіемъ. Послѣднимъ словомъ политической мудрости, едииственнымъ залогомъ народнаго счастья и благосостоянія провозгласила она полную административную власть надъ гражданами, и въ этомъ отношеніи не желала дѣлать никакихъ уступокъ.

Масса общества, конечно, стояла на сторонѣ этихъ оффиціальныхъ теорій, да и не было ничего другого, къ чему она могла бы прислониться. То же надо сказать и о литературѣ. Жуковскій, этотъ удивительно доволь-

ный собою и всемъ окружающимъ человекъ, съ самаго начала былъ склоненъ къ оффиціальной восторженности и честно консервативному міросозерцанію. Впрочемъ, его заоблачная туманная поэзія никакимъ путемъ п не могла сталкиваться съ земною дъйствительностью; она не заключала въ себъ инчего историческаго съ точки зрънія общественнаго развитія, удовлетворяла своими чарующими напівами, а не стремленіями. Пъвецъ "Леноры" и "Свътланы" сначала, переводчикъ "Одиссен"-- потомъ, Жуковскій, какъ писатель, служилъ украшеніемъ своему времени, но жизнь этого времени, его тайныя думы, его волевое начало, его порывы и стремленія не находили м'єста въ мечтательных и грустнокрасивыхъ созданіяхъ поэта. Жуковскій и его муза--пноземныя растенія, и что здысь вообще русскаго, нашего я не знаю, если не считать изсколькихъ оффиціально-патріотическихъ стихотвореній. Ближе другихъ къ Жуковскому Батюшковъ, несмотря на некоторую свою разочарованность и стремление философствовать. О Вяземскомъ нечего и говорить. Какъ поэть, онъ совершенно ничтоженъ и извъстенъ лишь своими литературными связями. Пушкинъ началъ съ либерализма, но онъ былъ слишкомъ аристократиченъ, слишкомъ любилъ жизнь, какъ она есть, чтобы долго удержаться на этой точкъ зрънія. Другъ многихъ декабристовъ, онъ однако не интересовался ни политикой, ни общественностью и не любилъ ихъ. Эта непріязнь, а можетъ быть усиленная осторожность, проявилась въ немъ очень рано. Еще когда въ обществъ Арзамасъ, сначала исключительно литературномъ, появился расколъ и ифкоторые члены пожелали разговаривать о вопросахъ внутренней жизни — Пушкинъ быль противь этого. Гоголь -- не только литературный, но и духовный крестникъ Пушкина и Жуковскаго.

Спстема ломала все, что встрѣчалось у ней на пути и огромная часть ея усилій была направлена къ тому, чтобы оградить себя отъ возможности и въ дальнѣйшемъ встрѣтиться съ какими бы то ни было непріятностями. Туть на первомъ планѣ выступають заботы о цензурѣ.

Исторія цензуры эпохи императора Николая І—это рядъ апекдотовъ то комическихъ, то печальныхъ, оставляющихъ однако по себѣ чувство какого-то недоумѣнія. Читая, напримѣръ, исторію русской цензуры А. М. Скабичевскаго, или дневникъ Никитенко или матеріалы, собранные Барсуковымъ, начинаешь жалѣть нашихъ цензоровъ, хотя между ними и попадались удивительные экземиляры въ смыслѣ типичности, съ какой они воплотили въ себѣ духъ времени и бурбонства. Послѣ введенія новаго цен-

зурнаго устава эти маленькіе чиновники совершенно растерялись, не зная, чего же въ концѣ-концовъ отъ нихъ требуютъ. Не малая бъда заключалась, конечно, и въ томъ, что кромѣ одного спеціальнаго цензурнаго вѣдомства при министерствѣ народнаго просвѣщенія, было ихъ еще одиннадцать при разныхъ другихъ министерствахъ и управленіяхъ. Эта спеціальная цензура слѣдила за тѣмъ, чтобы литература не только не обидѣла ихъ канцелярій и департаментовъ, но и вообще не заглянула туда нескромнымъ окомъ своимъ.

Насколько выписокъ изъ дневника Никитенко (самого цензора) дадутъ намъ представление о томъ невароминомъ, что творилось въ этой области.

"Сочиненіе мое о "Политической экономін" во многихъ мѣстахъ уръзано цензурою. Между прочимъ, въ одномъ мѣстѣ у меня сказано: "Адамъ Смитъ, полагая свободу промышленности краеугольнымъ камнемъ обогащенія народовъ" и прочее. Слово "краеугольный" вычержнуто потому, какъ глубокомысленно замѣчаетъ цензоръ, что краеугольный камень есть Христосъ, слѣдовательно, сего энитета нельзя ни къ чему другому примѣнять.

"Былъ въ театръ на представлени комедін Грибоъдова "Горе отъ ума". Нъкто остро и справедливо замътилъ, что въ этой пьесъ осталось одно только горе: столь искажена она роковымъ ножемъ бенкендорфской литературной управы.

"Вечеръ провелъ у Плетнева. Тамъ засталъ Пушкина. "Европейца" запретили. Тъфу. Да что же мы, наконецъ, будемъ дълать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно...

"Новое гоневіе на митературу. Нашли въ сказкахъ Луганскаго какой-то страшный умыселъ противъ верховной власти и т. д..

"Сидонскій разсказывалі мив, какому гоненію подвергался опъ отъ монаховъ, разумъется отъ Филарета, за свою книгу: "Введеніе въ философію". Отъ него услышать я также забавный анекдоть о томъ, какъ Филареть жаловался Бенкендорфу на одинъ стихъ Пушкина въ "Опътинъ", тамъ, гдъ опъ описывая Москву, говоритъ: "и стая галокъ на крестахъ". Здъсь Филаретъ нашелъ оскорбленіе святыни. Цензоръ, котораго призывали къ отвъту по этому поводу, сказалъ, что "галки, сколько ему извъстно, дъйствительно, садятся на крестахъ московскихъ церквей, и что, по его миънію, виноватъ здъсь болъе всего московскій полицмейстеръ, допускающій это, а не поэтъ и цензоръ". Бенкендорфъ отвъчалъ учтиво Филарету, что это дъло не стоитъ того, чтобы вмъшивалась такая почтенная духовная особа: еже писахъ, писахъ.

"У насъ на образованіе смотрять какъ на заморское чудовище: новсюду устремлены на него рогатины, немудрено, если оно взбъсится". Когда въ "Библіографическихъ Запискахъ" появилось стихотвореніе:

## Красавицъ.

Когда бъ я былъ царемъ всему земному міру, Волшебница, тогда бъ повергъ я предъ тобой Все, все, что власть даетъ народному кумпру:

Державу, скипетръ, тронъ, корону и порфиру. За взоръ, за взглядъ единый твой. И если бъ Богомъ былъ—селеньями святыми Клянусь—я отдалъ бы прохладу райскихъ струй, И соимы ангеловъ съ ихъ пъснями живыми, Гармонію міровъ и власть мою падъ ними За твой единый поцълуй.

пропустившій ихъ Никитенко быль посажень на гауптвахту, такъ какъ стихотвореніе оказалось "атенстическимъ".

Лучше всего принципъ цензуры того времени паложилъ министръ народнаго просвъщенія ки. Ширинскій-Шихматовъ. Онъ запретилъ одно стихотвореніе Ив. Аксакова и на вопросъ "почему?", отвъчалъ: "оно можетъ подать поводъ къ толкованіямъ". Поэма того же Аксакова "Бродяга" была запрещена на томъ основаніи, что авторъ выбралъ себъ въ герои безпаспортнаго человъка.

Между тымъ литература существовала. Мало того—эпоха Николая I одна изъ самыхъ плодотворимухъ эпохъ въ исторіи русскаго общественнаго развитія. Это доказываетъ лишь то, какъ безполезны вообще стъсненія и уставы противъ всемогущаго духа времени.

А жить мыслящему человьку было все-таки тяжело. Недаромъ Бълинскій воскликнуль какъ-то въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину: "страшное время переживаемъ мы теперь". Недаромъ Грановскій писаль Герцену посль 48-го года: "благо Бълинскому, умершему во время"! Недаромъ скромный средній человькъ (а въдь это ужасно много значить, когда даже средній человькъ почувствуетъ) Никитенко дълаетъ такія воть записи въ своемъ дневникъ;

"Было время, что пельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на тексты изъ Священнаго Писанія. Тогда Магницкіе и Рувичи требовали, чтобы философія преподавалась по программі, сочиненной въ министерствъ народнаго просвъщенія, чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время увърить слушателей, что законы разума не существують, а преподавая исторію, говорили бы, что Греція и Рамъ вовсе не были республиками, а такъ чъмъ-то похожимъ на государства съ неограниченною властью, въ родъ турецкаго и монгольскаго. Могла ли наука принести какой-нибудь плодъ, будучи такъ извращаема? А теперь? О, теперь совсъмъ другое дъло! Теперь требуютъ, чтобы литература процвътала, но никто бы ничего не писалъ ни въ прозъ, пи въ стихахъ: требуютъ, чтобы учили лучше, по чтобы учащіе не размышляли, потому что учащіе—что такое? Офицеры, которые сурово управляются съ истиной и заставляють ее вертъться во всъ стороны передъ своими слушателями. Теперь требують отъ юношества, чтобы оно училось много и притомъ не механически, но чтобы оно не читало книгъ и никакъ

не смъло думать, что для государства полезнъе, если его гражадне будутъ имъть свътлую голову, вмъсто свътлыхъ пуговицъ на мундиръ.

"Въ страиномъ положени находимся мы. Среди людей, которые имъютъ претензію дъйствовать на умъ общественный, нътъ никакой правственности. Всякое довъріе къ высшему порядку вещей, къ высшимъ началамъ дъятельности исчезло. Нътъ ни обществолюбія, ни человьколюбія, мелочной, отвратительный эгонзмъ проповъдуется тъми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка.

"Нравственное безчиніе, цинизмъ обуялъ души до того, что о благородномъ, о великомъ говорять съ насмъшкою даже въ книгахъ. Сословіе людей, сильныхъ умомъ, литераторовъ, наиболъе погрязло въ этомъ цинизмъ. Они въ своихъ произведеніяхъ восхваляютъ чистую красоту, а сами исполнены правственнаго безобразія. Они говорять объ плеяхъ, а сами живутъ безъ всякаго сознанія высшихъ потребностей духа, выставляють въ жизни своей самыя позорныя стороны житейскихъ страстей. Можетъ быть, и всегда такъ было, по отъ иныхъ причинъ. Причина пынъшияго правственнаго паденія у насъ, по моему наблюденію, въ политическомъ ходъ вещей. Настоящее покольніе людей мыслящихъ не было таково, когда, исполненное свъжей юношеской силы, опо впервые вступало на поприще умственной дъятельности Оно не было провикнуто такимъ глубокимъ безвърјемъ, не отпосилось такъ цинично ко всему благому и прекрасному. Но власти объявили себя врагами всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дъятельпости духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, они однако до того затруднили насъ цензурою, частными преслъдованіями, что мы вдругъ увидъли себя въ глубинъ души какъ бы запертыми со всъхъ сторовъ, отторженными отъ той почвы, гдъ духовныя сиды развиваются и совершенствуются,

"Сначала мы судорожно рвались на свъть. Но когда увидъли, что съ нами не шутять, что отъ насъ требують безмолвія и бездъйствія, что талантъ и умъ осуждены цъненъть и гноиться на диъ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму, что всякая свътлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществъ паріями, что оно пріємлеть въ свои издра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основаніи котораго позволено дъйствовать — тогда все юное покольніе вдругь правственно оскудьло: всь его высокія чувства, всъ иден, согръвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинъ, сдълались мечтами безъ всякаго практическаго значенія, а мечтать людямъ умнымъ смъшно. Все было приготовлено, пастроено и устроено къ правственному преуспъянію и вдругъ этотъ складъ жизни и дъятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ, его пришлось домать и па развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки.

"Но, скажутъ, въ это время открывали новые университеты, увели-

чивали штаты учителямъ и профессорамъ, посыдали молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ. Это значило еще увеличивать массу несчастныхъ, которые не знали, куда дѣться со своимъ развитымъ умомъ, со своими требованіями на высшую умственную жизнь.

"Вотъ картина нашего положенія: оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитавъ себя для высшаго назначенія и униженные въ собственныхъ глазахъ, кидаемся, какъ голодныя собаки, на всякую надаль лишь бы доставить какую-пибудь пищу нашимъ силамъ.

"Конечно, и у насъ есть люди, дъйствующіе въ другомъ духѣ, но ихъ очень мало и они слишкомъ безсильны, слишкомъ робки, слишкомъ недовърчивы къ собственнымъ чистымъ побужденіямъ, чтобы могли перетяпуть вѣсы на сторопу добра; есть затворники, постники, которые ръшились пребыть до конца върными своимъ идеямъ и лучше задохлуться, чѣмъ измѣнить имъ. Но эти люди—псключеніе, и опи несчастиъе первыхъ, ибо не вкушаютъ сладости даже минутнаго забвенія. Ничего удивительнаго, если иные изъ молодыхъ людей доходятъ до самоубійства, какъ то было съ нашимъ Поповымъ.

"Конечно, эта эпоха пройдеть, какъ и все проходить на земль, по она можеть затянуться надолго—на иятьдесять, на шестьдесять льть. Тъмъ временемъ успъешь умереть въ этой глухой, дикой, каменистой Аравіи, вдали отъ Земли Святой, отъ Сіона, гдъ можно жить и пъть, высокія пъсни. Увы!

Рабы, влачащіе оковы, Высокихъ пъсней не поютъ"...

## Журналистика эпохи Николая І-го.

Если не считать "Въстника Европы", издававшагося Карамзинымъ въ началь стольтія (1802—1804), "Московскій Телеграфъ", (1825—1834), быль первымъ русскимъ журналомъ, заслуживающимъ это названіе даже съ нашей точки зрънія. Братья Полевые вели его не только живо и разнообразно но, что удивительно для той эпохи, въ совершенно опредъленномъ направленіи. Перелистывая ветхія страницы "Въстника Европы" Карамзина вы видите, что онъ заботился лишь о томъ, чтобы быть интереснымъ, не больше. И это, конечно, было почтенной задачей для того добраго стараго времени, когда читатель былъ прямо ръдкость, а имена субскрибентовъ, т. е. подписчиковъ печатались крушнымъ шрифтомъ въ каждой книгъ журнала, "какъ покровителей литературы". Но все же "В. Е." Карамзина не журналъ въ нашемъ смыслъ слова. Исторію журналистики надо начинать пли съ сатирическихъ листковъ временъ Екатерины или, повторяю, съ "Московскаго Телеграфа" Полевого.

Бълинскій, Панаевъ и вообще кружокъ "Современника" произнесли

когда-то Полевому суровый приговоръ. Вотъ, напримеръ, что говорить Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ: "Немногіе даже изъ замъчательныхъ людей оберегають до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали имъ силу въ молодости... Грустно смотреть на этихъ ослабевщихъ людей, но... ничто не можеть быть жалче и печальнее, когда видишь человъка разбитаго жизнью, безсильнаго, пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему изкогда по праву человъка, прикидывающагося молодцомъ, когда уже ноги дрожать и изменяють ему на каждомъ шагу и съ робкой забистью отрицающаго дъйствительную силу, проявляющуюся въ новомъ нокольній. Такое зрълище представлялъ, къ сожальною, въ послъдное годы своей жизни нъкогда сильный литературный боець, подъ вліяніемъ котораго воспитывалось почти все наше покольніе. Я говорю о Полевомъ... Если бы онъ, послѣ рокового произвола, обрушившагося надъ нимъ, присмирѣлъ поневол'в и продолжаль бы честно и смиренно трудиться, съ единственною цълью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнаннымъ въ исторіи русской литературы. Но Полевой съ испугу посившиль употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовать, безпрестанно унижаль безъ нужды срое литературное и человъческое достопиство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ, пошлымъ и защитникамъ тѣхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ когда-то ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и,-что всего хуже, -- съ завистливою ненавистью обратился въ новому покольнію... Хотя онъ совершенно потерялъ въ последніе годы свое литературное значеніе, но смерть его на міновеніе примирила всехъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій "Парашей-Спопрячекъ" и другія тому подобныя произведенія, быль забыть. Въ простомъ деревянномъ гробъ, выкрашенномъ желтою краскою, -онъ завъщалъ похоронить себя какъ можно проще, - передъ нами лежалъ прежній Полевой, тотъ энергичный редакторъ "Моск. Тел.", которому мы были такъ "... скојтивево скишви нашево отонк

Жестокая правда скрыта въ этихъ словахъ, но правда односторонняя, слишкомъ, я бы сказалъ, сухая. Мы имъемъ полное право иъсколько иначе отнестись къ Полевому. Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нуженъ художникъ, чтобы изобразить эту простую и вмъстъ съ тъмъ исполнениую трагизма жизнь. Авторъ "Исторіи русскаго народа", сильный боецъ и передовой человъкъ, гибкій и энергичный умъ, открытое, живое сердце—это Полевой въ первой половинъ своей жизни. Авторъ заядло-патріотическихъ произведеній, сотрудникъ Булгарина, человъкъ, не

останавливавшійся ни передъ какими униженіями, торговавшій своимъ талантомъ и быстро промотавшій свою великую славу на скользкомъ пути подслуживанія,—это тотъ же Полевой, но уже послѣ закрытія "Москов. Тел.". Что же случилось? Нанаевъ объясняеть такую перемѣну испугомъ и матеріальными затрудненіями. Полевой былъ сломленъ, по словамъ пословицы: сила солому ломитъ.

Разскажемъ вкратцѣ его литературную біографію,— это избавитъ насъ отъ необходимости произносить непріятный приговоръ самому видному изъ русскихъ журналистовъ вилоть до Бѣлинскаго и, быть можеть, хоть нѣсколько послужитъ ему оправданіемъ. Тѣмъ мрачнѣе представятся намъ различнаго рода независящія обстоятельства, среди которыхъ приходилось дъйствовать и Бѣлинскому. Кстати же увидимъ, чѣмъ этотъ послѣдній обязанъ Полевому, тагъ какъ во всякомъ случаѣ одинаково можно говорить о вліяніи Полевого на Бѣлинскаго, какъ о вліяніи Надеждина. Въ сущности "Отечественныя Записки" были прямымъ продолженіемъ "Московскаго Телеграфа", а не "Телескова".

Полевой—сынъ купца и самоучка. Ему было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда онъ принялся за изданіе "Телеграфа". Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, онъ былъ какъ нельзя лучше приготовленъ къ роли журналиста. Не особенно образованный, онъ обладалъ однако многочисленными и разнообразными знаніями, писалъ онъ легко, свободно и литературно, прекрасно владѣя своимъ нѣсколько рѣзкимъ и оригинальнымъ юморомъ, а главное— онъ былъ достаточно смѣлъ, чтобы довѣрить своему вкусу и настроенію. Какъ истинный журналистъ, писалъ онъ обо всемъ, о русской и всеобщей грамматикѣ, о санскритскомъ языкѣ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о научныхъ теоріяхъ и объ искусствѣ, о преобразованіяхъ и успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности, даже о новыхъ модахъ.

Конечно, академія пибеть полное право не причислять его къ лику своихъ членовъ, а наука — отнюдь не меньше — забыть его, но намъ трудно не вспомнить съ благодарностью объ этой кипучей, разносторонней дъятельности. Она пибла большой смыслъ и въ свое время прекрасно сыграла роль толчка — п притомъ очень энергично.

Полевой повсюду съ ръзкимъ и грубоватымъ даже юморомъ нападалъ на заснувшихъ лънтяевъ и педантовъ; онъ буквально не давалъ имъ покоя, въ какія бы спеціальныя сферы или норы они ни прятались. Онъ по пятамъ преслъдовалъ ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмъивая его представителей, искрение утвержденныхъ въ мысли о своей геніальности, вслъдствіе какой-нибудь плохо изданной компиляціп по

нъменкимъ учебникамъ. Если и въ настоящее время неръдко попадаются люди, основывающіе всъ свои претензіи на величіе на томъ, что имъ извъстна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что же было 60-70 летъ тому назадъ? Все равно какъ каждый, строчившій библіографическія заяттки, наивно воображаль себя критикомъ, какъ авторъ дикаго стихотворенія требовалъ причисленія къ сонму поэтовъ, - такъ и ничтожный компиляторъ находилъ въ своей душт достаточно самоувъренности, чтобы мнить себя жрецомъ науки и съ этой высоты съ презрѣніемъ посматривать на окружающее вообще, и на человъчество въ частности. У Полевого на этотъ счеть была своя собственная точка зрвнія, недостаточно різко формулированная, быть можеть, не совстив ясная даже для него самого, и все же замтчательная, и для насъ очевидная. Эта точка зрвнія, одушевленная впоследствін геніемъ Бълинскаго, согратая его чуднымъ, безконечно любящимъ и варующимъ сердцемъ, составила всю славу нашего великаго критика. Я говорю, конечно, объ общественной точкъ зрънія. Не особенно симпатичная, когда ее прим'яняють механически и одностороние къ произведеніямъ науки и искусства, она однако всегда имъла и будетъ имъть большое значеніе. Прекрасно формулирована она Бълинскимъ: "Свобода творчества, говоритъ онъ, -- легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазію, для этого нужно быть только гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слигь свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяеть убъжденія оть дела, сочиненія оть жизни". Всякому изв Естно, какой перевороть въ нашихъ взглядахъ и понятіяхъ произвела эта общественная точка эрвнія; несомнівню, что она была у Полевого, Понятно теперь, почему онъ съ такой энергіей преследоваль всякихъ ученыхъ педантовъ и птичьихъ поэтовъ, ибо на всякую д'ятельность -- все равно научную или литературную--онъ смотрелъ, прежде всего, какъ на дъятельность общественную. Большой поклонникъ Пушкина, вполить убъжденный въ его геніальности, онъ нападаль даже на него. "Полевой,--говорить Л. Скабичевскій въ своей "Исторіи новъйшей литературы", представиль въ своемъ "Моск. Тел." первые задатки оцънки писателей, принимая въ соображение не одну степень талантливости и эстетическія достопиства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всьхъ похвалахъ, расточаемыхъ имъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что быль, и, нападая на его стремленія къ великосв'єтскости, ясно намекаль на ть новыя оффиціальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года". Сильный и остроумный писатель, врагъ всякаго авторитета, прекрасный полемистъ, Полевой очевидно долженъ былъ возбудить противъ себя цѣлую стаю литературныхъ недруговъ, буквально не дававшую ему ип минуты покоя. Совершенно правъ его братъ, говоря:

"Издатель "Московскаго Телеграфа" только началь свое литературное поприще и уже въ первое время существованія его журнала, быль, можно сказать, осыпанъ нападеніями всякаго рода, начиная отъ обыкновенныхъ литературныхъ противорѣчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходокъ. Онъ былъ не Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ, онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ, а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что такъ усердно старались пояснить благородные, повитые на щитахъ его противники. Они упрекали, кололи его знанісмъ, выводили последствія, по пхъ мизнію, очень логическія, что званіе купца, слідовательно торговца, промышленника, несовивстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то парією среди благородныхъ касть, на этомъ основаній позволяли себѣ дерзости, какихъ не осмълились бы сказать другому. Наконецъ, издатель "Московскаго Телеграфа" могъ опасаться, что съ нимъ сбудется то, что Бомарше вложиль въ уста Донъ-Базиліо о клеветь: "самая пошлая, самая нельная клевета оставляеть посль себя сльдъ".

Въ этихъ клеветахъ, злостиыхъ и упорныхъ нападкахъ на Полевого, какъ нельзя лучше проявились булгарпискіе правы литературы того времени. Но на Полевого нападали и съ другой стороны.

Въ немъ на самомъ дѣлѣ была та самостоятельность мысли и чувства, которая такъ не нравилась 50 лѣтъ тому назадъ. Въ литературѣ Полевой выступилъ защитникомъ романтизма, въ исторіи—противникомъ Карамзина. Обратимъ вниманіе на послѣднее обстоятельство—оно это заслуживаетъ. Какъ писалъ Карамзинъ свою исторію—извѣсто, это исторія государства, а не народа, это нанегирикъ внѣшней силѣ и внѣшнему могуществу, это прекрасный арсеналъ для всѣхъ аргументовъ національнаго самодовольства. Народа на сценѣ иѣтъ, вмѣсто философской точки зрѣнія господствуетъ нравственная. Пріобрѣтеніе удѣла— великая заслуга, эпитеты добродѣтельный и недобродѣтельный пестрятъ страницы. Сантиментальный моралистъ повсюду стоитъ рядомъ съ нанегиристомъ государства. Какъ бы въ отвѣтъ "Исторіи Государства Россійскаго" Полевой пишеть свою "Исторію русскаго народа".

Прекрасная книга, не утерявшая своей цѣны еще и до настоящаго времени: для людей же 20-хъ и 30-хъ годовъ она была настоящимъ откровеніемъ. Молчаливый и закабаленный народъ впервые заявилъ о своемъ

непосредственномъ участій въ дъть созданія и государства и исторій. Ему было отведено свое місто, и тімъ ярче выступило противорічіє между народомъ, создавшимъ исторію, и крізпостной безправной массой, въ которую превратился тоть же народъ, и о чемъ совсімъ забылъ Карамзинъ.

Одна эта книга могла бы обезсмертить имя Полевого, а если прибавить къ ней его заслуги какъ издателя "Московскаго Телеграфа", то, право, становится грустнымъ, что у насъ нѣтъ даже его приличной біографіи, и только десятокъ статей, разбросанныхъ въ журналахъ, да давно затерявшійся памятникъ на Волковомъ кладо́ищѣ—вотъ и все, что осталось отъ сильнаго бойца, когда-то передового дѣятеля нашего общества...

Правда, впоследствін Полевой самъ себя опровергь и набросиль на свое имя очень темную тень. Случилось это после неожиданнаго прекращенія "Московскаго Телеграфа", когда его издатель остался безъ всякихъ средствъ къ жизни и къ довершенію всего получилъ строгое внушеніе. Человекъ умалился. Теперь, если ужъ надо о чемъ разсказывать, то не о прежней почти героической борьбе съ самодовольствомъ и обскурантизмомъ, а о писаніи только патріотическихъ произведеній, о сотрудничестве съ Булгаринымъ, объ откровенномъ ухаживаніи и забеганіи передъ силой жизни. Полевой делалъ все, что могь, чтобы забыли его же самого и первую половину его деятельности. Однако онъ не достигь этого.

За что закрыли "Телеграфъ?" Разсказывають про это обыкновенно такъ, Куколькинъ написаль патріотическую пьесу подъ заголовкомъ "Рука всевышняго отечество спасла" и эта пьеса удостоилась высочайшаго одобранія. Не зная объ этомъ, Полевой въ своемъ журналъ помъстилъ не особенно хвалебную зам'ятку о ней. За это "Телеграфъ" пріостановили навсегда, а издателю пригрозили ссылкой. По новоду этого обстоятельства какой-то шутникъ написалъ эпиграмму: рука всевышняго три чуда совершила: отечество спасла, поэту крестъ дала и Полевого погубила. Но, конечно, погубила не "она". "Она" явилась только предлогомъ, придиркой, причина лежала глубже-въ томъ, что къ Полевому давно присматривались и давно на него косились. Не нравилось, во-первыхъ, то, что онъ никому не клаиялся и не льстиль, не нравилась его репутація человіка независимаго, не нравилось просто то, что онъ думаетъ, и, конечно, его насмъщливая изворотливость, которая не позволяла такъ долго наложить на него руку. Наконецъ-то онъ оступился, и туть уже не было ему пощады. Въ докладъ про него было даже сказано, что онъ стремится продолжать дело декабристовъ. А кто знаетъ обстановку царствованія Николая 1-го, тотъ нойметь, что значить такое обвинение или подозржние въ усталь сильнаго человѣка. Въ данномъ случаѣ этимъ спльнымъ человѣкомъ явился мииистръ народнаго просвѣщенія—Уваровъ. По крайней мѣрѣ раньше, говоря съ Никитенко о Полевомъ, онъ доказывалъ необходимость запрещенія его журнала вотъ на какомъ основаніи:

"Это проводникъ революціи, — говорилъ Уваровъ, — онъ уже и сколько лъть систематически распространяеть разрушительныя правила. Онъ не любить Россіи. Я давно уже наблюдаю за нимъ, но мив не хотвлось вдругъ принять решительныхъ меръ. Я лично советоваль ему въ Москве укротиться и доказываль ему, что наши аристократы не такъ глупы, какъ онъ думаетъ. Послъ былъ сдъланъ ему оффиціальный выговоръ: это не помогло. Я сначала думалъ предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить съ публикою — это правительство всегда властно сдълать и при томъ на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ: нбо въ правахъ русскаго гражданина изтъ права обращаться письменно къ публикъ. Это привиллегія, которую правительство можетъ дать и отнять, когда хочеть. Впрочемъ, —продолжаль онъ, — извъстно, что у насъ есть партія, жаждущая революцін. Декабристы не истреблены. Полевой хотель быть органомъ ихъ. Но, да знають они, что найдуть всегда противъ себя твердыя мары въ кабинета государя и его министровъ. Съ Гречемъ и Сенковскимъ я поступилъ бы иначе: они трусы, имъ стоитъ погрозить гауитвахтою, и они смирятся. Но Полевой-я знаю его: это фанатикъ. Онъ готовъ претерпъть все за идею. Для него нужны ръшительныя мъры. Московская цензура была непростительно слаба".

Онъ фанатикъ, онъ готовъ все претерпѣть за идею. Не все, конечно, но кое-что, и это кое-что не давало покоя, потому что во всякомъ случаѣ онъ производилъ впечатлѣніе сильнаго человѣка. Интересный портретъ его рисуетъ Никитенко:

"Быль на вечерѣ у Смпрдина. Такъ находились также Сенковскій, Гречъ и недавно пріѣхавшій изъ Москвы— Полевой. Съ послѣдвимъ я теперь только познакомился. Это изсохшій, блѣдный человѣкъ, съ физіономіей сумрачной, но и энергической. Въ наружности его есть что-то фанатическое. Говорить онъ не хорошо. Однако, въ рѣчахъ его — умъ и какая-то судорожная сила. Какъ бы ни судили объ этомъ человѣкѣ его недоброжелатели, которыхъ у него тьма, ко онъ принадлежить къ людямъ необыкновеннымъ. Онъ себѣ одному обязанъ своимъ образованіемъ и извѣстностью — а это что-нибудь да значить. При томъ онъ одаренъ сильнымъ характеромъ, который твердо держится въ своихъ правилахъ, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильныхъ. Его могутъ притѣснять, но онъ, кажется, мало объ этомъ заботится".

"Миъ могутъ, сказалъ онъ, —запретить изданіе журнала: что же? я

имъю, слава Богу, кусокъ хлъба и въ этомъ отношеніи ни отъ кого не завишу".

Что онъ проповедываль? Прежде всего романтизмъ. Конечно, после Жуковскаго п Баратынскаго, после первыхъ произведеній Пушкина въ этомъ не было ничего особенно новаго: романтизмъ уже былъ привитъ вкусу публики и въ особенной защите не нуждался. Но, во-первыхъ, надо было упрочить его победу въ журналистике, где псевдоклассическія теоріп имели еще такихъ упрямыхъ защитниковъ какъ "Вестникъ Европы" Каченовскаго, а во-вторыхъ, Полевой понималъ романтизмъ очень широко какъ свободу мысли, чувства и выраженія, какъ свободу творческаго духа вообще. Здесь-то защита Полевого и становится интересной, потому что въ указанной сторонъ и заключалось прогрессивное, жизненное значеніе романтизма. Псевдоклассическая теорія, выросшая въ обстановкъ французскаго двора, навсегда сохранила на себѣ его отпечатокъ: она стремилась соблюдать этикеть во всей его строгости и преклонялась передъ авторитетными именами. Ни то, ин другое къ Полевому не подходило.

Литературную историческую роль романтизма г. Пышинъ въ своей "Исторіи русской литературы" сводить къ следующему:

"Романтизмъ... началъ съ того, что отвергъ въ исевдо-классициямъ самое его пониманіе древности, узкую эстетическую теорію, и провозгласилъ свободу поэтическаго творчества; опъ отвергъ пренебреженіе къ среднимъ въкамъ и находилъ въ нихъ образцы высокой поэзіи; опъ не только не презиралъ народной поэзіи, но искалъ и изучалъ ее, какъ непосредственное проявленіе народнаго духа, старался возсоздать ее и открывалъ въ ней живительный источникъ для современнаго художества, если опо хотъло стать истивно-національнымъ; на мъсто педантическихъ правилъ старой пінтики опъ ставилъ свободу геніальнаго художника, который долженъ былъ быть самъ для себя закономъ. Немудрено, что люди ложно-классическаго въка приходили въ ужасъ отъ этого литературнаго безначалія и считали его наденіемъ поэтическаго искусства..."

Но романтическія стремленія Полевого не ограничились, какъ я только что указаль, областью литературы. Въ области воспитанія онъ проповідываль отсутствіе рутины и стісненія; въ области жизни вообще онъ защищаль свободу личности и необходимость иниціативы, возставаль противъ преданій и авторитетовъ, опиравшихся лишь на свои літа.

Въ одномъ изъ № "Московскаго Телеграфа" есть интересная каррикатура: сам. Полевой и его брать (Ксенофонть) сидять за ужиномъ, встръчая новый годъ. Вдругъ со всъхъ сторонъ выступають костяки и размахивая своими длинными безобразными руками подвигаются къ столу, грозно оскаливъ зубы и потряхивая своими костями. Этимъ образомъ Полевой върно передаль свою роль, свое значеніе, всю ненависть, какую возбуждать онъ своею дъятельностью.

Послѣ закрытія журнала сильнымъ человѣкомъ онъ себя не проявилъ. Но не трудно, кажется, вообразить себѣ иную обстановку, гдѣ съ такими людьми, какъ Полевой, никакого зла не случилось бы, не пришлось бы ему въ этой иной обстановкѣ ни холопствовать, ни лицемѣрить, не пришлось бы отрекаться отъ себя и восхвалять романы частнаго пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли разсуждать съ точки зрѣнія этой, не идеальной даже, но все же лучшей обстановки?

Намъ думается, что да. Вѣдь общество существуеть совсѣмъ не для героевъ, а общественная жизнь—не для героическихъ поступковъ. Героевъ такъ мало, что изъ-за нихъ бы не стоило хлопотать. Большинство смертныхъ представляеть изъ себя коллекцію весьма и весьма дюжинныхъ людей. Умныхъ, не глупыхъ по крайней мѣрѣ, между ними достаточно, но тѣ, кто одаренъ исключительной силой воли, могучей вѣрой и способностью приносить въ жертву идеалу свое тщеславное, вѣчно алчущее "я", — встрѣчаются въ видѣ исключенія. Герой въ любой обстановкѣ—развѣ уже самой исключительной, не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена къ людямъ средней воли, и ихъ-то чувство достоинства она и должна оберегать. А если она не дѣлаетъ этого, если она это человѣческое достоинство топчетъ въ грязь, если она возводить въ принципъ неуваженіе къ нему, въ систему—преслѣдованіе его, то кто же виноватъ? Неужели слабый человѣкъ средней руки, обремененный многочисленнымъ семействомъ?..

Тридцатые же и сороковые года нашего вѣка къ этикѣ, основанной на уваженіи къ человѣку, приспособлены не были, а какъ бы, наоборотъ, задались спеціальной цѣлью доказать, что чувства собственнаго достоинства у человѣка иѣтъ, да и быть но можетъ. На Полевомъ они проявили все свое могущество, и онъ былъ сломленъ. Конечно, никто не мѣшаетъ намъ обвинять его: "жестокія" слова и такъ уже не разъ градомъ сыпались по его адресу. Но будетъ ли правда въ этихъ "жестокихъ" словахъ? Если и будетъ, то не полная. Не знаю, какъ другіе, но я, вчитываясь въ письма. Полевого, относящіяся къ послѣдней эпохѣ его дѣятельности, чувствовалъ одну лишь жалость и состраданіе къ этому когда-то сильному человѣку. Долги, заботы о семействѣ, о насущномъ кускѣ хлѣба, тревожныя думы о подневольной работѣ, постоянное насильственное напряженіе своихъ сплъ—вотъ тема этихъ писемъ. Передъ нами слабый, несчастный, подъяремный человѣкъ, боязливо оглядывающійся, боязливо протягивающій руку.

Мић кажется, можно просто сказать: пусть въ Полевого броситъ камень тоть, кто чувствуеть себя лучше и выше его. Онъ дълалъ все, что могъ. онъ бился, какъ можетъ только биться рыба, выброшенная на берегъ; боль-

ной, разслабленный, онъ работалъ по 16-ти часовъ въ сутки — но ничего не выходило: судьба слишкомъ кръйко затянула свой узелъ. Съ невыразимой тоской неудачника, поставившаго надъ собой крестъ, смотрълъ онъ и на свою жизнь, и на свои послъдніе труды. Онъ видълъ, какъ изо дня въ день мельчаетъ и гибнетъ его репутація, какъ отворачиваются отъ него прежніе друзья, какъ презираютъ его бывшіе поклонники, но очевидно, что онъ началъ катиться слишкомъ съ крутой горы. Остановиться не было силъ, и за свое малодушіе, которое, — къ ужасу своему, прекрасно сознаваль, онъ расплатился сгорицею, быть можетъ, даже слишкомъ жестоко расплатился за него.

Конечно, Велинскій не поступиль бы такъ, и въ этомъ все наше утешеніе. Онъ не разъ бываль въ такомъ же положеніи, какъ Полевой, не разъ нищета и томительная неопределенность положенія надрывала его силы,— повидимому, онъ предиочель бы умереть съ голоду, чёмъ сдаться... Но все же, изъ всёхъ враговъ знаменитаго нублициста, онъ одинъ отнесся къ нему по-человечески, поняль его, пожалель и... простиль въ душе.

Полевой шель въ уровень съ публикой, учился вмѣстѣ съ нею, но учился настойчиво, проникновенно. Этимъ, какъ и Бѣлинскаго, въ значительной степени объясняется его вліяніе. Не совсѣмъ то представляеть изъ себя Падеждинъ, издатель и редакторъ одинаково шумѣвшаго когда-то "Телескопа". Это былъ, прежде всего, профессоръ и ученый человѣкъ. Какъ профессоръ, онъ былъ вполнѣ на своемъ мѣстѣ и пользовался большими симпатіями слушателей.

"Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлъніе своими лекціями, — разсказываеть К. Аксаковъ. — Онъ всегда импровизироваль. Услышавъ умную, плавную ръчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколъніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидъло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей: скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ знаній. Тъмъ не менъе, справедливо оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавлялъ, что Падеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ, Станкевичъ, будеть въ раю, то Надеждину за то обязанъ. Тѣмъ не менъе, благодарный ему за это пробужденіе. Станкевичъ чувствовалъ бѣдность его преподаванія. Надеждина любили за то еще, что онъ былъ очень целикатенъ со студентами, не требовалъ, чтобъ они ходили на лекціи, не выходили во время чтенія, и восбще не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ. Это студенты очень цѣнили, -и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекціяхъ, какъ у Надеждина. Обладая текучею рѣчью, закрывая глаза, и покачиваясь на каоедрѣ, онъ говорилъ безъ умолку, и случалось, что проходилъ назначенный часъ, а онъ продолжалъ читать: онъ былъ крайнимъ. Однажды, до поступленія моего на второй курсъ, прочелъ онъ два часа слишкомъ, и студенты не напоминали ему, что срокъ его лекціи давно прошелъ".

Но если студенты прощали Надеждину и сухость его словъ и изкоторую неясность выраженій и даже "собственное безучастіе къ предмету", то публика не простила ему этого. Прежде всего она плохо его понимала. Не то чтобы Надеждинъ писалъ слишкомъ уже тяжело -- нътъ, по, воспитанный на произведеніяхъ німецкихъ философовъ, онъ усвоиль себі и ихъ безконечные періоды, совершенно не подходящіе для русскаго нетеривливаго и невнимательнаго мозга, а также довольно трудную терминологію, которая приводила провинцію въ искреннее недоуменіе и даже замешательство. Не понимала публика и тонкой проніп Надеждина. Ей въ то время надо было говорить рѣзко и прямо; "это вотъ прекрасно и возвышенно", а "это скверно и низко". А туть человькъ смѣялся, да еще такъ странно и ехидно, что никакъ нельзя было отличить, гдв онъ говоритъ серьезно, гдв пронически. Но самое главное, конечно, въ томъ, что Надеждинъ какъ въ лекціяхъ, такъ и въ критик'в одинаково проявляль собственное безучастіе къ предмету. Этого-то ужъ нельзя было не зам'ятать, и это было непростительной ошибкой. В'ядь въ то время задача критики сводилась не только къ тому, чтобы оценить произведение, растолковать его общественный смыслъ и поставить на подобающее мъсто - первымъ ея дъломъ было возвысить любовь и уважение къ русской литературъ. Эту задачу Надеждинъ просмотрълъ, и всю ее цъликомъ вынесъ Бълинскій одинъ на своихъ плечахъ. Однако Чернышевскій, и при томъ съ очень значительнымъ, основаніемъ видитъ въ Надеждинѣ предшественника Бѣлинскаго \*).

Если Бълинскій ръшительнымъ образомъ отвергаетъ трескучій романтизмъ и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и проч., то въ этомъ онъ шелъ по слъдамъ Надеждина. Надеждину наша литература также казалась безилоднымъ пустыремъ, на которомъ только изръдка возникаютъ прекрасные цвъты, почти приводящіе въ недоумъніе своимъ появленіемъ. Надеждинъ видълъ мало отраднаго въ старыхъ преданіяхъ русской литературы и въ самой исторіи: древняя русская жизнь представля-

<sup>\*)</sup> Г. Венгеровъ это отрицаетъ, но я предпочитаю держаться миѣнія Чернышевскаго.

лась ему "дремучимъ лъсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотъ безжизненнаго хаоса", и онъ даже спраниваетъ: "имъемъ ли мы прошедшее, - жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячельтіе?" Возникновеніе умственной жизни онъ начинаетъ только съ Петра, и литература, или вся образованность русская съ техъ поръ казалась ему только слабой копіей европейскаго просв'єщенія, гді "все европейское забрасывается къ намъ рикошетами, черезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаеть въ слабыхъ, издыхающихъ отголоскахъ". Въ "Телескопъ" онъ съ язвительностью прежняго Надоумки (его псевдонимъ) огворить о новъйшемъ романтизмъ, нападаеть, какъ и раньше въ "Вьстникъ Европы" Каченовскаго, на Пушкина за отсутствіе въ его поэзін общественности, но - надо отдать ему справедливость-и самъ не отличается ею. Появляется въ немъ какая-то напускная вычурность, страсть оригинальничать, какая-то гимнастика ума. Никитенко очень язвительно зам'ятилъ въ своемъ дневникъ: "это они какъ будто стараются перещеголять одинъ другого пышностью варварской терминологіи и туманнымъ краснорфчіемъ. Надеждинъ, напримъръ, столпъ вавилонскій почитаетъ изрядитйшимъ произведеніемъ древняго зодчества, на коемъ почили тайны в'єковъ, первообразомъ древняго міра и т. д...."

То такихъ тонкостей публика того времени не доросла.

Собственный журналъ Надеждина успъха не имълъ. Тогда издатель ръшилъ прибъгнуть къ героическому средству и напечатать въ немъ письмо
Чаадаева. Письмо воздъйствовало: "Телескопъ" былъ прекращенъ въ 1836 г.,
самъ Надеждинъ отправленъ въ ссылку въ Устьсысольскъ, что, впрочемъ,
его чиновничьей карьеръ не помъшало: вернувшисъ, онъ благополучно служилъ при Перовскомъ и умеръ въ 1855 году.

Мало, къ сожатвнію, даже слишкомъ мало симпатичнаго можно сказать о третьемъ знаменитомъ современиомъ журналиств Вълинскаго — Оснив Ивановичв Сенковскомъ, еще болве извъстномъ подъ исевдонимомъ барона Брамбеуса.

Профессоръ университета и блестящій лекторъ, знатокъ восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владъвшій языками: персидскимъ, арабскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, итальянскимъ и испанскимъ, свободно писавшій на пяти языкахъ, и вмъсть съ этимъ талантливый публицистъ, критикъ, авторъ безчисленныхъ повъстей, единственный редакторъ и почти единственный сотрудникъ самаго распространеннаго когда-то журнала, — таковъ Осипъ Ивановичъ Сенковскій съ внъшней стороны своей дъятель-

ности. Громадная память, блестящій умъ и не мен'ве блестящая фантазія, нев'вроятное трудолюбіе, разносторонній талантъ и энциклопедическое образованіе, д'влали его самымъ зам'втнымъ и вліятельнымъ челов'вкомъ среди русскихъ журналистовъ.

Прочтите любую страницу изъ произведеній Сенковскаго, все равно откуда выхваченную, — изъ его повъстей или фантастическихъ разсказовъ, изъ его критики или литературной летописи, изъ его фельстоновъ или ученыхъ трактатовъ, -- вамъ сейчасъ же бросится въ глаза ръзко очерченная индивидуальность автора. Послѣ самаго незначительнаго опыта, безчисленные исевдонимы Сенковскаго не будуть затруднять васъ. Какъ бы онъ ни подписывался — баронъ Брамбеусъ, Тютюнджю-Оглу, Т.—О., О. О. Б. Б. Осниъ Морозовъ, Бълкинъ, Сиъгинъ и пр. пр., - вы его сейчасъ узнаете, какъ узнавала его нъкогда публика тридцатыхъ годовъ. У Сенковскаго нетолько різжо очерченная пидивидуальность, это - пидивидуальность утрированная, утрированная самимъ Сенковскимъ. Тамъ, гдв вы увидите блестящее и общедоступное изложение самыхъ трудныхъ вопросовъ лингвистики или политической экономіи, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой или пронической фразой, въ которой авторъ подемъпвается и надъ предметомъ, и надъ самимъ собой, тамъ, гдв послв одушевленныхъ красивыхъ строкъ вы натолкиетесь на другія, въ которыхъ дается полный просторъ скептицизму, готовому заподозрять все — сдъланные выводы, усилія ученыхъ, собственную эрудицію автора, и даже самого себя, тамъ, гдъ шутка зачастую переходить въ буффъ, полный утрировки, гдъ читателю нельзя подчасъ разобраться, серьезно ли говорять ему, или шутять, гдв насмъщливая улыбка автора ни на минуту не исчезаеть съ написанныхъ строкъ, где все такъ искусственно, где все такъ тревожить и тормошить вашь умъ и такъ мало действуеть на сердце, волю, -- тамъ вы угадаете руку Сенковскаго.

Но не останавливайтесь на первыхъ страницахъ, не поддавайтесь очарованію безусловно умнаго человъка, у котораго, кажется, весь организмъ пропитанъ умомъ, — идите дальше. Идите дальше, и вами скоро начнетъ овладъвать утомленіе. Вашъ умъ удовлетворенъ стройной логикой, смълыми парадоксами, интересомъ аргументаціи, ваше воображеніе пріятно провело время, слъдуя за прихотливой фантазіей автора, за ея изысканными арабесками, но ваша воля и чувство остались незатронутыми. Сенковскій объяснить вамъ все, что угодно, но гдъ тоть предметь, который бы онъ заставилъ полюбить, гдъ та цъль, ради которой весь этоть шумъ и блескъ? Ваша воля осталась безъ напряженія, нъть слезъ негодованія, нъть любовнаго волненія сердца. Вызванная чтеніємъ работа ума и игра фантазів не замъняєть остающейся отъ него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, какъ служителя искусства, разогръть предметь. Мит простять неудачное выражение "разогръть", но лучшее по краткости. Можно сказать иначе: "задача искусства—представить вамъ предметъ или всю совокупность предметовъ, указать съ ихъ симпатической стороны", т. е. затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повліять на вашу волю. Этого не было у Сенковскаго.

Сравните его съ Вълинскимъ. По всей въроятности, несомивно даже, онъ былъ въ десять разъ образованиве послъдняго, если не болъе того. Но Бълинскій умълъ угадывать, тогда какъ Сенковскій только понималъ; Вълинскій носилъ въ своей груди благородное, смълое сердце, въ немъ таились веф муки и надежды современности, онъ воспитывалъ наши стремленія и умълъ обсуждать ихъ; какъ истинный художникъ, онъ вызывалъ наши восторги и наши негодованія; какъ человъкъ съ творческой силой, — онъ былъ всегда самостоятеленъ. А глагное, статьи Бълинскаго — сама жизнь измученной, но не утерявшей героической въры души, поэма, созданная върой въ грядущее счастье, мукой и страданіями своей эпохи. Сенковскій уменъ, уменъ какъ Мефистофель, но какъ часто оставляеть онъ насъ при одномъ безцъльномъ, безсодержательномъ смъхъ!.. Бълинскій — боецъ. Сенковскій — наблюдатель.

Есть умное изреченіе, которое гласить: "жизнь представляется трагедіей тому, кто смотрить на нее съ точки зрѣнія чувства, и комедіей тому, кто стремится только понять ее". Вся жизнь для Сенковскаго преобразовалась въ комедію, часто въ водевиль, иногда въ скверный анекдоть. Онъ не любиль касаться высокихъ страстей, героическихъ корывовъ, не вѣрилъ даже въ мрачныя силы человѣческой природы. Рѣдко возвышался онъ до взгляда на жизнь, какъ на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сценѣ-землѣ, онъ предпочиталъ видѣть въ ней интересную комбинацію довольно-таки безсмысленныхъ случайностей. Величіе не поражало его, зло не пугало. Въ первомъ онъ находилъ всегда яркіе слѣды эгоизма, во второмъ- тотъ же эгоизмъ, въ формѣ мелкихъ страстей, если угодно—мошенничества, тщеславія, подобострастія.

Строго говоря, онъ ни во что не върилъ, ничего не хотълъ, ни къ чему не стремился.

Въ его рукахъ "Библіотека для чтенія" стала журналомъ интереснымъ, разнообразнымъ и, по существу, совершенно безпринципнымъ.

Передъ нами болъе ста томовъ журнала, изъ которыхъ каждый—илоть отъ илоти и кость отъ костей самого Сенковскаго. Признаемся, мы не безъ уважения просматривали ихъ. Мирно и спокойно стоятъ они теперь въ библіотекъ, илотно прижатые другъ къ другу, всъ въ переплетахъ, съ по-

желтвишими, запятнанными страницами. Изредка тревожить ихъ рука спеціалиста или такого случайнаго работника, какъ я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствуетъ въ нихъ ни малѣйшей надобности. Груды книгъ вырастаютъ возл'в нихъ, надъ ними, внизу, и эти непред съ наждимъ годомъ все болье и болье затериваются среди новыхъ пришельцевъ. Ихъ дъло едълано, покончены всъ расчеты, штогъ подведенъ, и, молчаливые свидътели прошлаго, они не имъютъ достаточно внутренней силы, чтобы хоть чёмъ-нибудь заявить о себф новымъ поколъніямъ. А въдь было время, когда выходъ каждой изъ этой сотин кипжекъ ожидался съ нетеривніемъ, когда торопливыя руки нервно разрізали страницы, и добродушный читатель, съ невольной улыбкой, выражавшей предчувствіе удовольствія, набрасывался на "Литературную л'ятопись", или критическія статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это грошло. Какъ замирающее эхо доносятся до насъ восторги читателей барона Брамбеуса, тоть говорь и шумь, который возбуждала "Библіотека"; спокойные и забытые стоять ся томы. Habent sua jata libelli — родятся и умирають, и одна изъ сотни тысячъ достигаетъ безсмертія...

"Библіотека для чтенія"— журналъ Сенковскаго. Это, повторяемъ, плоть отъ плоти его; онъ самъ фигурируетъ передъ нами на каждой страницѣ, и, зная его, мы уже предчувствуемъ, чѣмъ должны быть и онѣ. Мы видѣли, что у Сенковскаго было много данныхъ, чтобы быть хорошимъ редакторомъ; такимъ же вышелъ и его журналъ.

У редактора-энциклопедиста журналъ не могъ не быть энциклопедическимъ: отдълы наукъ, иностранной словесности и смъси были ть отдълы, въ которые Сенковскій вложиль всю свою душу. Онъ быль ифсколько англоманомъ, особенно въ литературъ. Новой французкой школы онъ не долюбливалъ и даже энергично преследовалъ ее, доходя подчасъ до страннаго и неприличнаго даже вышучиванія такихъ крупныхъ величинъ, какъ Жоржъ Зандъ. Эту последнюю онъ именовалъ не иначе, какъ г-жею Егоръ Зандъ. Ему больше правилась англійская литература, съ ея спокойнымъ анализомъ человъческаго сердца, и почти всъ лучшія ея произведенія появлялись въ "Библіотекъ". Постоянно встръчаемъ мы переводы изъ Кольриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервилль и т. д. Не мало и статей посвящено этимъ талантливымъ писателямъ, такъ что въ общемъ читатели "Библіотеки" могли быть благодарны ся редактору, Въ "Смъси" печатались каждый мъсяцъ краткія обозръпія новостей англійской и французской литературъ, съ библіографическими списками появившихся на рынкъ книгъ. Въ отдълъ наукъ, особенно интересномъ и разнообразномъ, Сенковскій знакомилъ публику со всеми открытіями и новинками въ области положительныхъ знаній.

Въ отдълахъ "Критики" и "Литературной лѣтописи" въ первые годи изданія "Вибліотеки" почти всѣ статьи написаны Сенковскимъ, хотя не всѣ опѣ статьи критическія: многія представляють лишь обозрѣніе содержанія книги, съ выписками изъ нея для образца и съ немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замѣчаніями. "Литературная лѣтопись" посвящена была почти исключительно подобнымъ замѣткамъ; отдѣлъ "Критики" всегда былъ серьезнѣе. Въ первые годы существеванія журнала рецензіп "Лѣтописи" писались вообще спокойнымъ тономъ, хотя не безъ саркастическихъ выходокъ и отступленій. Онѣ-то всего болѣе и правились публикѣ, ими то всего болѣе и восхищались.

Туть Сенковскій сділаль великую ошноку: онь послушался публики. Та, повидимому, рішительно не иміла ничего противъ гаерства и балагана даже требовала того и другого, и вскорів почти вся "Литературная літопись" превратилась въ непрерывную шутку: стали разсматриваться пренмущественно такія сочиненія, которыя представляють наиболіте смішныхъ сторонь, наконець шутка дошла даже до буффа, и "Літопись" заставляєть новыя книги плясать передъ собою, играть комедію, водевиль и представлять сцены изъ "Тысячи и одной ночи"... "Литературная літопись" была какъ бы отдыхомъ и гимнастикою для ума, требовавшаго переміны занятій, и въ то же время жертвою вкусу публики".

Противъ гимнастики ума и потворства вкусу публики можно, конечно. возразить очень много.

Можно свести къ немногимъ основнымъ пунктамъ міровоззрѣніе "Библіотеки для чтенія".

- 1. Читатель глупъ-его надо учить.
- 2. Читатель настолько глупъ, что въ сущности ничему научить его нельзя.
- 3. Безъ читателя нътъ журнала. Надо нравиться читателю, забавлять его, смъшить его, льстить его вкусамъ, а такъ какъ онъ неисправимо глупъ, то и смъяться надъ нимъ.
  - 4. Литературы вътъ, есть книжная торговля.
- 5. Вст литераторы пошляки, сплетники, прыщи больного самолюбія, подчаст допосчики. Надо ихъ бить и кртико бить словомъ, разумтется.
- 6. Смейтесь же, господа, надъ своей несуществующей литературой, несуществующей общественностью. А не хотите смеяться, плачьте пли патріотически во все горло кричите "ура!" на драмахъ Куколькина, Ку-колькинъ выше Гоголя...

Еще ниже, читатель; теперь недалеко и до дна. Единственная газета съ политическимъ отделомъ была знаменитая "Сфверная Пчела", "Она пом'ящала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно пропов'ядывала такую точку зрѣнія: Россія и Европа, особенно Европа конституціонная, представляють резкую противоположность — порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія—съ другой; Россіи нечего было завидовать Западу, потому что минмая цивилизація приводить Западъ только къ безбожію и революціямь; намь, напротивь, следуеть всячески оть него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза". "Съверная Ичела" не находила словъ, чтобы выражать свое отвращение къ конституціямъ и насм'вяться надъ ними: парламентскіе ораторы Франціп и Англіп были крикуны, вольнодумцы, которыхъ следовало просто усмирить полицейскими внушеніями... Правда, "Съверная Плела", ужъ съ первыхъ поръ своего существованія, стала пріобр'єтать очень и очень некрасивую репутацію, но эта репутація, д'ялавшая ее предметомъ презр'янія въ кругу образованнаго меньшинства, не мъшала ей представлять особое митніе цълаго огромнаго слоя русскаго общества изъ средняго грамотнаго класса - чиновничества, дворянства, гостинодворской публики, военнаго сословія... Гречъ, который, говоря о своихъ связяхъ съ Булгаринымъ, самъ, какъ разсказываютъ, съ изумительной откровенностью сравниваль себя съ "каторжникомъ, таскающимъ за собою свое ядро"-Гречъ, и его сподвижникъ, имъли своего рода популярность, въ тъ времена очень обширную. И какъ эта популярность, .Богъ въсть какъ пріобрътенная и еще худинми способами поддерживаемая, популярность Сенковскаго, Греча, Булгарина должна была стоять поперекъ пути такихъ людей, какъ Бълинскій, раздажая и обижая ихъ...

06ъ "Отечественныхъ запискахъ"— самомъ вліятельномъ журналѣ 1840—1847 г. я скажу ниже въ главѣ о Бѣлинскомъ.

Были на сценъ, конечно, и другіе журналы, но такъ какъ я пишу не исторію журналистики собственно, а лишь исторію литературныхъ идей, то для меня совершенно достаточно ограничиваться лишь наиболье типичными представителями общественной мысли. Жаль только, что я могу очень мало сказать о читатель собственно—этомъ таинственномъ незнакомць, создающемъ успъхъ или неуспъхъ произведенія, опредъляющемъ силу или безсиліе даннаго направленія. Оппраясь на скудныя данныя, можно сказать, что любимыми писателями разсматриваемаго періода (1826—1840) были Бестужевъ-Марлинскій, Бенедиктовъ, Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій, Н. Полевой, а самыми распространенными органами—"Телеграфъ", "Съверная

Пчела", "Библіотека для чтенія". Нельзя сказать, чтобы эти имена кром'в Полевого говорили о высокомъ вкус'в публики и о большихъ умственныхъ запросазъ, и ошибаются тв, кто думаеть, что первое мъсто занимали Пушкинъ и Гоголь. Они были первыми-это конечно, но масса предпочитала имъ другихъ. Всъ современники единогласно-кто съ прискорбіемъ, кто съ завистью свидетельствують о поразптельномъ успект "Северной Ичелы": это былъ настоящій, непререкаемый авторитеть для всёхъ ея читателей, ея приговоры для нихъ не подлежали ни кассаціи, ни апелляціи, ен подозрительное остроуміе смішило всю провинцію. Романтическія повісти Бестужева-часто, впрочемъ, дъйствительно талантливыя, но слишкомъ пряныя ультраромантическія, такъ сказать, наполненныя приключеніями благородныхъ разбойниковъ, дикими возгласами страсти, зубовнымъ скрежетомъ нечеловъческихъ страданій и т. д. читались нарасхвать, давая острыя ощущенія среди утомительной скуки, пустоты и однообразія жизни. Почти одинаково д'айствовали и стихи Бенедиктова. Между прочимъ, появился вкусъ къ исторической беллетристикъ. Созданная романтизмомъ, любившимъ образы прошлаго, она быстро расцвъла. Къ ней относятся повъсти и романы Н. Полеваго (напр. "Альфъ и Альдона"), Лажечникова, (особенно его "Юрій Милославскій"), Куколькина, Булгарина ("Выжигинъ") и т. д. Разумъется, инкакой исторіи въ этой исторической беллетристикъ нътъ, тутъ господствуетъ романтическій шаблонъ, пристрастіе къ необычному, къ сильнымъ страстямъ, смесь неизвестныхъ Россіи рыцарскихъ преданій съ дешевкой м'єстнаго приготовленія. Вирочемъ, историческая беллетристика не процвътаетъ у насъ и теперь, и чъмъ въ самомъ дълъ Г. Данилевскій лучше Лажечникова, а что онъ хуже Загоскина-это уже несомнічно. Какъ бы то ни было, литература демократизировалась. Росла масса читателей; разночинецъ быстро завоевывалъ себъ мъсто въ журналистикъ, а журналистика стала чъмъ-то дъйствительно нужнымъ, безъ чего " стало просто немыслимо обходиться. "Дай Богъ намъ болъе журналовъ, плодять читателей они", а такъ какъ безъ читателей литература не можетъ стать общественной силой-то, если бы результаты сводились лишь къ этому, все же журналистика свое дело сделала.

## Гриботдовъ, Гоголь, Лермонтовъ.

Мит надо говорить теперь объ этихъ трехъ крупитйшихъ представителяхъ художественной литературы разсматриваемаго періода. Очень сожалъю, что психологическій и эстетическій анализъ ихъ произведеній мит придется оставить почти-что въ сторонъ. Такой анализъ не входитъ въ планъ моей работы и можеть только нарушить ен единство. Я ограничусь болъе скромнымъ дъломъ и разсмотрю, какъ историческій моменть отразился въ этихъ гигантахъ слова и какую степень общественнаго самосознанія оваразили они. Я очень хорошо знаю, что въ нихъ было больше, гораздо больше, что люди интересуются (и совершенно основательно) подробностями ихъ личной психики, всякимъ шагомъ въ развитіи ихъ творчества, обстоятельствами ихъ жизни; -- что не все создано въ нихъ эпохой, что ихъ самосознавіе шире и глубже — но, я спрашиваю себя: если политическая экономія им'єсть право разсматривать челов'єка только какъ производителя и потребителя цънностей; если физіологія видить въ немъ только организмъ, а соціологія только члена общества-то почему же историкъ питературы изъ всего огромнаго матеріала, который подлежить его разсмотрічнію, не можетъ выдълить одинъ наиболже существенный для него элементъ, одну наиважнъйшую для него сторону? Все это не только необходимо, но и прямо неизбъжно для него, разъ онъ, по возможности, хочетъ приблизиться къ требованіямъ научности, а не расплываться въ необозримомъ мор'в біографическихъ, библіологическихъ данныхъ или всегда произвольныхъ эстетическихъ сужденій и оцінокъ. Мий скажуть, что такая оцінка будеть не полной, Совершенно върно. Но передъ исторіей литературы стоитъ диллема: или обратиться въ энциклопедическій словарь всевозможныхъ свъдъній и данныхъ о людяхъ, писавшихъ книги или сочинявшихъ журнальныя статын, или попытаться стать наукой. Въ сущности объ эти задачи одинаково почтенны, но лично мвѣ представляется невозможнымъ смъшивать оба ремесла и я предпочитаю ограничиться попыткой. Герой моей книги общество въ его литературных в представителяхъ, а не сами литературные представители. Вотъ, что прошу имъть въ виду.

У всёхъ трехъ названныхъ мною въ заголовкѣ было не мало общаго и это общее заключалось въ скептическомъ — даже болѣе того — въ цессимистическомъ отношеніи къ русской дѣйствительности, въ мучительномъ и напрасномъ псканіи идеала и положительныхъ данныхъ для него, — а также въ полной раздвоенности ихъ духа. Ихъ скептицизмъ и критика окружающаго — страдающіе, и въ этомъ смыслѣ ихъ сатира, ихъ недовольство сдѣлала дѣйствительно огромный шагъ сравнительно съ прошлымъ. Въ этомъ ихъ истинная оригинальность и значеніе, что, впрочемъ, нисколько не можетъ заставить насъ забыть ихъ предшественниковъ. Этими предшественниками были — сатирическіе журналы эпохи Екатерины ІІ-й, графъ Капнистъ и его великолѣпная комедія "Ябеда", журналы и басни Крылова. Относительно этихъ басенъ слѣдуетъ сказать, что въ своемъ родѣ и въ литературномъ смыслѣ они представляють нѣчто близкое къ совершенству, лучшимъ доказательствомъ чему служитъ одинаковое удовольствіе, получаемое отъ нихъ и взрослыми и дѣтьми. Можно ли смотрѣть на басни

Крылова, какъ на замаскированную исторію своего времени— вопросъ большой и окончательно не рѣшенный, но кажется, что въ такомъ предположеніи много справедливаго. Въ смыслѣ положительнаго стремленія (участь большинства русскихъ писателей) Крыловъ даетъ очень мало, но его критика всегда мѣтка, ядовита и лукава. И это, конечно, критика самодовольнаго до напыщенности общественнаго строя и его властныхъ представителей.

А. С. Гриботдовъ. (1795—1829). Гриботдовъ прославился своей комедіей "Горе отъ ума". Больше онъ не создалъ ничего достойнаго своего имени. Прочтя комедію, Пушкивъ сказалъ: "Гриботдовъ очень умный человъкъ, но Чацкій не уменъ". Это лучшая критика не только всего произведенія, но и общественной его роли.

Гриботьдовъ человъкъ умный — это безспорно. Каждое его слово рѣжетъ какъ бритва; вся комедія состоитъ изъ афоризмовъ, ставшихъ поговорками и представляющихъ изъ себя самый сложный и остроумный синтезъ жизненныхъ наблюденій. Но Чацкій, несмотря на все свое краснорѣчіе, несмотря на все глубочайшее основаніе для своего гнѣва, производитъ впечатлѣніе человѣка напрасно и безполезно мечущагося, не знающаго чего онъ хочетъ и чего ему надо. Продолжая его исторію, Щедринъ съ удивительной мѣткостью заставилъ его жениться на Софъѣ Фамусовой, надѣть на себя маниловскій халать, подружиться съ Молчалинымъ, а въ предчувствіи близкой кончины написать завѣщаніе всего изъ одной фразы: "все оставляю другу моему Соничкѣ". Конечно, другъ мой Соничка ничего не получила, зато Молчалинъ попользовался болѣе, чѣмъ могъ ожидать.

Весь геніальный умъ Грибоѣдова сказался въ его отрицаніи, все недомысліе Чацкаго въ его утвержденіи, и поэтому-то тамъ, гдѣ Грибоѣдовъ является однимъ изъ лучшихъ нашихъ сатириковъ, Чацкій машетъ въ воздухѣ руками. Русская дѣйствительность не дала Грибоѣдову ничего положительнаго, онъ былъ лишь пораженъ и возмущенъ ея ужасающей пустотой, ея безпримѣрнымъ ничтожествомъ. Произнести ей приговора онъ не хотѣлъ, ему мучительно надо было ухватиться за что-нибудь цѣнное и вѣское, что открывало бы перспективы въ лучшее будущее, и онъ ухватился, какъ сейчасъ увидимъ, за что-то дѣтское, ребяческое. Стараясь воплотить это въ живомъ человѣкѣ—онъ создалъ Чацкаго.

Въ этомъ большомъ человѣкѣ, Грибоѣдовѣ, былъ еще и маленькій человѣкъ Грибоѣдовъ — въ этомъ и загадка той странности, что величайшая русская комедія страдаетъ такимъ крупнымъ недостаткомъ, какъ ходульная, неживая фигура своего главнаго героя.

Въ симпатіяхъ маленькаго Гриботдова было что-то старовтрческое, такъ проницательно и съ такимъ знаніемъ діла отміченное А. Н. Пыпинымъ въ его "Исторіи русской литературы". И эти старовтрческія симпатіи иміють не лично-психологическое, а общественное значеніе, потому что оні являются основой классоваго самосознанія русскаго барства, такъ пышно выразившагося въ конціт концовъ въ славянофильстві. Любонытны нікоторые факты.

Въ юности Грибоъдовъ сочувствовалъ Шишкову и морщился отъ нововведеній Карамзина. Въ своихъ замъткахъ о путешествіи на Кавказъ онъ пишеть:

"Разгоряченный тымь, что видыль и проглотиль, я перенесся за двыти лыть назадь вы нашу родину. Хозянны представился миш вы виды добродушнаго москвитянина, угощающаго прівзжихы пымцевы, фараши— его домочадцами, самы я— Олеарій. Крыпкіе папитки, сырыя овощи и блюда съ сахарными брашнами, все это способствовало кы переселенію монхы мыслей вы нашу сыдую старину, и даже увертливый красный человыкь, который хотя и называется англичаниномы, а право, нельзя ручаться, изы какихы опы, — этоты апонимы только разсыпался вы нелыпыхы разсказахы о томы, что дылается за-моремы, я вилылы вы немы Маржерета, выходца при Дмитріи, прозванномы Самозванцемы, и всякаго другого бродящаго иностранца того времени, который вы нашихы теремахы пиль, кыль, разживался и, возвратясь кы своимы, ругательствомы платилы русскимы за русское хлюбосольство. И эрпванскій Маржереть... язвительно отзывается пасчеты переіяны, которые не допускають его умереть сы голоду".

Эти строки какъ будто взяты изъ оффиціальныхъ и оффиціозныхъ опроверженій сообщаемыхъ иностранцами свъдъній о Россіп, опроверженій, которыми такъ богата литература XVII-го и XVIII-го въковъ. Опровергающіе всегда упрекали критиковъ за то, что тъ пили тли, а потомъ по хамству своему начинали бранить. Выше этого Гриботьдовъ не поднялся, какъ не поднялся въ видъ восторговъ передъ гостепріимствомъ русскихъ и странной формулы: "гостепріимство должно притупить насмъщливыя стрълы".

"Престъдуя иноземцевъ въ русской старинъ, Грибоъдовъ еще больше не терпитъ ихъ въ современной жизни. Забавенъ разсказъ, (въ письмъ къ Бъгичеву, 1818) о путешествін его вмъстъ съ сослуживцемъ Амбургеромъ, котораго Грибоъдовъ хотълъ увърить въ непохвальности его нъмецкаго происхожденія. "Вообще, — пишетъ Грибоъдовъ съ дороги, — вездъ на станціяхъ остановка; къ счастію, что мой товарищъ — особа прегорячая, бичъ на смотрителей, хорошій малый, я уже увърилъ его, что быть нъмисль очень глупая роль на ссяз свътиъ, и опъ уже подписывается Амбургевъ, а не- ръ, и вмъстъ со мною цъмцевъ ругаетъ наповаль, а мнъ это съ руки". Онъ прибавляетъ вслъдъ за тъмъ: "Одинъ томъ Петровыхъ акцій у меня въ бричкъ, и я зело на него и на его

колоасниковъ сержусь; коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное въ Дъяніяхъ, пожалуй напиши, я этимъ воспользуюсь". (Пыпинъ, IV, 305).

Сравнивая эти отрывки съ монологами Чацкаго, вы видите, что ихъ настроеніе произошло изъ того же источника. На самомъ дѣлѣ, что могъ видѣть передъ собой Чацкій? Картину невыразимой пошлости, тупости, безсердечія, пронырства, самодовольства, полной духовной простраціи, цинической откровенности, наглаго деспотизма — словомъ, всего того, что такъ геніально изобразилъ Грибоѣдовъ въ отрицательныхъ лицахъ своей комедіи. И что же оказывается въ концѣ концовъ? Оказывается, что ничего бы этого не было, если бы мы не носили фраковъ и заняли бы у китайцевъ хоть немного "премудраго незнанья иноземцевъ". Вы отказываетесь вѣрить, что Грибоѣдовъ могъ это сказать, вы чувствуете что это слова Шишкова, который увѣрялъ, что Россія благоденствовала бы, если бы виѣсто "министръ" значилось "дѣловѣцъ государственный"!..

Это старо-барское старовъріе въ такемъ проницательномъ и умномъ человъкъ, какъ Гриботдовъ, очень характерно. Очевидно, оно могло явиться результатомъ лишь такихъ глубокихъ и непровтренныхъ критикой влеченій человъческой натуры, надъ которыми самъ онъ не властенъ. Здѣсь мы имъемъ дѣло съ исторической традиціей, и та же властная, могущественная традиція помъшала Гриботдову отнестись хоть сколько-нибудь внимательно къ кръпостному праву. Жизнь не дала ему принципа, съ высоты котораго онъ могъ бы охватить этотъ предметъ. Онъ, конечно, мимоходомъ говоритъ о немъ, возмущается тѣмъ, что набранные въ кордебалетъ Амуры и Психен быти потомъ распроданы по одиночкъ, но очевидно, что въ этомъ случать его поражаетъ фактъ распродажи въ розницу. А если бы оптомъ? спрашиваете вы себя... Какъ бы Гриботъдовъ отнесся къ такому факту? По всей въроятности—никакъ.

На сцену выступаетъ полное раздвоеніе духа. Съ одной стороны, мощная критика, обращенная на современность, на самую кронку общественнаго строя—его "великихъ писцовъ", какъ Фамусовъ; "полководцевъ", какъ Скалозубъ; вездѣ принятыхъ мошенниковъ, какъ Загорѣцкій; титулованныхъ плантаторовъ и т. д.—съ другой, полное безсиліе создать хоть что-нибудь положительное, указать хоть на какой-нибудь выходъ. Выхода не было. Чацкій служитъ. На службѣ онъ разсорился съ министрами. По обстоятельствамъ дѣла выходитъ, что это хорошо. Но представьте себѣ, что Чацкій самъ сталъ бы министромъ? Что бы онъ сдѣлалъ, какую бы идею осуществилъ онъ въ своей дѣятельности? Очевидно, что ровно никакой, хотя и издалъ бы томъ циркуляровъ, предписаній, увѣщевалъ бы не брать взятки, съ прискорбіемъ узнавалъ бы, что взятки берутся даже при

приведенін в'єрноподданных в присяг'є и т. д, а все же министерство продолжало бы управляться письмоводителями и столоначальниками.

Но это "полное безсиліе создать что-нибудь положительное" показываеть, что отвращеніе къ жизни созрѣло, что она, эта жизнь, оскорбляла лучшихъ людей, давала имъ великолѣнный матеріалъ для сатиры и ровно ничего для созиданія. Развѣ старовѣріе Грибоѣдова выходъ? Развѣ выходъ—католицизмъ Чаадаева? или проповѣдь Домостроя со стороны Гоголя? или самоубійство Лермонтова? Конечно, нѣтъ. У Пушкина было нѣчто положительное — это его отношеніе къ жизни, но только отношеніе; общественной же творческой идеп у него не было, какъ и у другихъ его сверстниковъ.

Н. В. Гоголь. (1809—1852). Въ Гоголѣ это раздвоеніе еще сильнье чѣмъ въ Грпбоѣдовѣ. Онъ такъ и не вышелъ изъ него до конца своихъ дней, и всѣ попытки, которыя онъ дѣлалъ, чтобы примириться съ собой, были печально неудачны. Эти попытки — вторая часть "Мертвыхъ душъ" и "Переписка съ друзьями". Великій геній погибъ оттого, между прочимъ, что не могъ найти никакого положительнаго идеала и даже просто положительной стороны жизни. На самомъ дѣлѣ, легко себѣ представить, какимъ уничтожающимъ смѣхомъ осмѣялъ бы онъ своихъ Костанжогло, добродѣтельныхъ откупщиковъ, ангеловъ, спустившихся на землю, чтобы принять видъ генералъ-губернатора, и какимъ бы удивительно страннымъ человѣкомъ показался бы ему прежде всего самъ Николай Васильевичъ Гоголь, который, только что нарисовавъ своихъ Ноздревыхъ, Собакевичей, Маниловыхъ, и Плюшкиныхъ, вдругъ привялся оплакивать паденіе дворянства въ Россіи, приписывая его тому обстоятельству, что дворяне пьютъ слишкомъ много шампанскаго!

Одни пытаются объяснить драму жизни Гоголя ненормальностью его натуры, которая (т. е. ненормальность) приняла въ концъ-концовъ угрожающе размъры въ формъ меланхоліи религіознаго помъшательства, другіе, признавая въ немъ огромный талантъ и даже геній, считаютъ его человъкомъ съ дурнымъ характеромъ, нравствинно испорченнымъ и т. д. Энергичнъе всего это миъніе высказывалъ всегда самъ Гоголь. Въ такихъ словахъ, напр., описывалъ онъ процессъ собственнаго творчества:

"...Съ этихъ поръ я сталъ надълять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вогъ какъ это дълалось: взявши дурное свойство мое, я преслъдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщъ, старался себъ изобразить его въ видъ смертельнаго врага, нанесшаго мнъ самое чувствительное оскорбленіе, преслъдовалъ его злобою, насмъшкою и всъмъ, чъмъ ни попало. Если бы

кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началъ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что, когда я началъ читать Пушкину, первыя главы изъ "Мертвыхъ Душъ", въ томъ видѣ, какъ опѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтепіи—онъ же былъ охотникъ до смъха,—началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а паконецъ сдѣлался мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: "Господи, какъ грустна наша Россія!"...

Но у Гоголя—замѣчу—было слишкомъ много наклонности къ покаянію чтобы можно было особенно полагаться на его слова; вообще же разслѣдованіе подробностей его психологіи совершенно не входитъ въ программу этого обзора.

Драма жизни Гоголя представляется мит гораздо глубже во всякомъ случать и гораздо общественно содержательные, почему я считаю нужнымъ остановиться на ней. Это на самомъ дълъ жажда въры и невозможность върить, это дъйствительное непониманіе, куда мчится тройка—Россія, куда мчится самая жизнь.

Гоголь быль сатирикомъ, значить такимъ дарованіемъ, которое видить и въ жизни и въ людяхъ прежде всего ихъ отрицательныя стороны. Но странно, онъ какъ бы не замъчалъ преступленій, жестокостей, которыя ежедневно и ежеминутно творились возл'в него, не замечалъ человеческой злобы, взаимной ненависти, зависти и т. д., словомъ всего того, что дълаеть существованіе невыносимымъ и преступнымъ. Не замічаль онъ н слезъ людскихъ, людского страданія, и трудно болфе мягкими красками описывать крепостное право, чемь делаль это онь. Ведь ему даже не пришло въ голову заглянуть, что творится среди мужиковъ Манилова, Плюшкина, Ноздрева и какія драмы пропсходять тамъ. Его мужички добродушно подемфиваются надъ Плюшкинымъ, добродушно разсуждають о томъ, дотдеть ли колесо до Казани, или не дотдеть, и больше ничего. О цензурномъ стесненій туть, разум'єтся, говорить нечего: позволили же Пушкину напечатать его "Деревню"; не запретили же первыхъ повъстей Григоровича. Значить дело не въ этомъ, а въ томъ, что Гоголь не думалъ и думать не хотелъ о страданіяхъ людей, вызванныхъ какими-нибудь общественными причинами. Но, не видя преступленій, злобы и жестокости, Гоголь, какъ никто и никогда, чувствовалъ человъческую пошлость-тупую, застоявшуюся, самодовольную и непалівчимую. Эта пошлость заслоняла передъ нимъ всю жизнь; густымъ туманомъ окутывала она всякій горизонтъ; это были какія-то теплыя, зловонныя испаренія затхлаго болота, нагло закрывавшія самое солице. Откуда эта пошлость, спрашиваль онь себя? Отчего люди, которымъ такъ скоро предстоитъ смерть, даже не думають о ней, не "встрепенутся отъ ужаса, представляя себ'в ея мрачный и неумолимый образъ, и не повысятъ своего существованія такъ, чтобы оно им'то смыслъ настолько цінный и яркій, чтобы въ его лучахъ терялся самый призракъ пугающей смерти, этотъ призракъ вічной ночи?"...

О ненависти Гоголя къ пошлости мы находимъ нъсколько любопытныхъ строкъ въ знаменитыхъ "Воспоминаніяхъ" Анненкова:

"Важиће всего была въ Гоголћ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ объ энергическомъ пониманіи вреда, производимаго пошлостью, лівнью, потворствомъ злу съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и инчтожествомъ моральныхъ основаній-съ другой. Въ его преследованіи темныхъ сторонъ человъческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное правственное выражение его физіономін. Онъ и не думаль еще тогда представлять свою дъятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласится видъть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примпренія и проч. Онъ ненавидюль пошлость откровенно, и напосиль ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цълью: потрясти ее, если можно, въ основанін... Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, если бы нужно было".

Его влекло къ наблюденію общества п къ дѣйствію на него, на первыхъ шагахъ своего поприща онъ хватается за сатиру и комедію.

Эту "пошлость", даже въ лучшую эпоху своей дъятельности, Гоголь и не думалъ связывать съ условіями общественной жизни. Онъ не приписываль ее ни крѣпостному праву, ни канцелярскому бюрократизму, ни однообразію духовныхъ интересовъ или, вернее, полному ихъ отсутствію. Сначала онъ просто удивлялся ей, следилъ за ея разнообразнейшими проявленіями, нанося ей каждой строкой своихъ произведеній міткіе и неожиданнъйшіе удары, -- потомъ онъ начинаеть склоняться къ мысли, что пошлость жизни это нѣчто роковое, неизбѣжное, что въ ней проявляется сокровенный шая основа человыческой натуры — ея ничтожество, и наконецъ приводить ее въ связь съ отсутствіемъ религіозности. Нужно в'врить, чтобы жизнь получила смыслъ, нужно верить, чтобы избавиться отъ , пощлаго самодовольства, на которое человъкъ не имъетъ никакого права, нужно върить, потому что одна въра даетъ идеалъ, одухотворяющій бытіе н наполняющій его в'ячнымъ и ціннымъ содержаніемъ. Вотъ къ чему онъ пришель, понявь, что пошлая жизнь это прежде всего жизнь невърующая, наполненная мелочами, удовлетворяющаяся малымъ и ничтожнымъ и забывающая о существеннъйшемъ-о смерти, той смерти, которая его, Гоголяэту въчно ищущую, религіозную, хотя и эгоистическую натуру-повергала всегда въ мистическій ужасъ. Выхода Гоголь не нашелъ. Этимъ выходомъ нельзя считать и "Переписку".

"Человъкъ и душа человъка сдълались больше, чъмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я обратилъ вниманіе на узнаніе тъхъ въчныхъ законовъ, которыми движется человъкъ и человъчество вообще. Книги законодателей, душевъдцевъ, и наблюдателей за природой человъка стали монмъ чтеніемъ".

А затымъ его интересы поднялись еще выше:

"Все, гдъ только выражалось познаніе людей и души человъка, отъ исновъди свътскаго человъка до исновъди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогъ, нечувствительно, почти самъ не въдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидъвши, что въ Немъ ключъ къ душъ человъка, и что еще никто изъ душезнателей не выходилъ на ту высоту познанія душевнаго, на которой стояль Онь. Повъркой разума повърилъ я то, что другіе понимають ясной върой, и чему я върилъ дотоль какъ-то темно и неяспо. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой... Итакъ, на пъкоторое время занятіемъ монмъ сталь не русскій человъкъ и Россія, но человъкъ и душа человъка вообще... Жизнь я преслъдовалъ въ ея дъйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Оть малыхъ льть была во мив страсть замъчать за человъкомъ, ловить душу его въ малъйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ винманія людьми—и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный въдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать поливе душу".

Въ религіозности Гоголя была одна черта, напоминающая религіозность Лермонтова. Это было лишь алканіе вѣры, но не вѣра; это было вожделѣніе религіознаго экстаза, но не самый экстазъ, иногда вожделѣніе настолько страстное и напряженное, что принималось за самое обладаніе. Какъ бы то ни было, выходъ—вѣра, былъ найденъ, и Гоголя—при его огромномъ самолюбіи, при сознаніи своей огромной славы и при свойственной каждому русскому человѣку жаждѣ пророчествовать—онъ неотразимо повелъ къ учительству. Гоголь рѣшился научить людей какъ жить, каковы у нихъ семейныя, общественныя и личныя обязанности и какъ они должны эти обязанности исполнять. Задача была трудная, тѣмъ болѣе трудная, что Гоголь никогда не зналъ семьи, никогда даже не сближался ни съ одной женщиной, никогда не ласкалъ ни одного ребенка и никогда не интересовался обществомъ. Все же онъ издалъ свою знаменитую "Переписку съ друзьями".

Когда вы читаете эту удивительную книгу, этоть истинный "Домострой" XIX въка, возобновляющій, а иногда буквально повторяющій произведеніе пона Сильвестра, написанное за три въка до того—вы жевольно спрашиваете себя—откуда она? Я думаю, что въ данномъ случать много и много помогли Гоголю его друзья Аксаковы, особенно же Константинъ, помогли, разумъется, совершенно безсознательно, потому что, какъ извъстно, старикъ Сергъй Тимофъевичъ одинъ изъ первыхъ возмущался "Перспиской". Но Гоголь часто бываль у нихъ, онъ видълъ передъ собой прекрасную, безупречную патріархальную семью, --- прекрасныхъ п безупречныхъ патріархальныхъ помѣщиковъ, слышалъ восторженныя рѣчи о старой Руси, о безобразныхъ идеяхъ Запада, все сводившихъ къ личному началу въ человъкъ и все выводившихъ изъ него, —и съмя упало на добрую почву. Что собственно хочетъ сказать Гоголь своимъ "Домостроемъ"? То, что человъкъ, личность, не можетъ быть самъ собой, не можетъ и не смъетъ полагаться самъ на себя. Прежде всего онъ долженъ быть темъ, чемъ сдълаль его случай рожденія, и не стремпться выйти изъ своего состоянія. Затъмъ, какъ членъ семьи, онъ обязанъ безусловно повиноваться ея главъ, а какъ членъ общества – его. Главными добродътелями, спасающими человъка отъ гръховныхъ ошибокъ и преступленій гордости, — это смиреніе, довольство малымъ, покорность. Лучшей книги въ защиту того, что существовало кругомъ, въ защиту крѣпостного права и патріархальнаго идеала, усугубленнаго славянофильствомъ, нельзя было и написать. Но Гоголь забыль одно, что немного раньше ("Мертвыя души" вышли въ 1842 г., "Переписка" въ 1847 г.) вст его геніальные удары, направлялись какъ разъ противъ существующаго, и хотя онъ призналъ все раньше имъ написанное ненужнымъ, лживымъ и даже вреднымъ-но этого противорѣчія ему не простили. Извъстно, какъ обрушился на Гоголя Бълинскій, и въ этомъ случав Бълинскій быль не одинъ. Я уже упоминаль, что его другь и почитатель, старикъ Аксаковъ, тоже обратился къ нему съ негодующимъ письмомъ.

Конечно, однимъ вліяніемъ Аксаковыхъ, одной, часто разнузданной, проповѣдью Константина нельзя объяснить "Переппски". Причины ея появленія глубже. Ихъ надо пскать также въ духовномъ одиночествѣ Гоголя, его жаждѣ аскетическихъ подвиговъ, его постоянной мысли о роковой грѣховности человѣческой природы и объ окружающихъ ее соблазнахъ, — надо искать и въ томъ, что никакого другого выхода онъ не видѣлъ. Быть можетъ, даже онъ старался найти этотъ выходъ въ будущности Россій и ея народа, по крайней мѣрѣ, въ мечтахъ объ этой будущности. Но у него не было даже такихъ мечтаній. Сравнивая Русь со скачущей тройкой, онъ съ недоумѣніемъ спрашиваль — куда она скачеть? — и не получаль отвѣта.

Его геніальная сатира—пстинный смыслъ которой и глубину намъ разъяснили потомъ Гончаровъ (своимъ Обломовымъ), Островскій и Щедринъ, эти-его три ближайшихъ преемника—вскрыла всю пошлость жизни крѣпостной Россіи, весь ужасъ этой пошлости, затянувшей всѣ правящіе классы общества, выражала собой одну сторону его духа, а другая цѣли-

комъ запуталась въ безнадежномъ признаніи, что выхода н'тъ, и въ тщетныхъ попыткахъ найти этотъ выходъ. Тутъ-то и скрывается драма его жизин--та же, которую пришлось испытать и Лермонтову, а въроятно, и сотнямъ другихъ менте извъстныхъ русскихъ людей. Да, выхода нътъ! Люди--пошляки и мерзавцы, занятые сплетнями и пересудами, погруженные въ самодовольство, такіе, которыхъ даже ужасъ смерти не можеть остановить отъ самаго ничтожнаго мошеничества. Что же можетъ измънить эту жизнь, обратить ничтожное въ великое, безсиысленное-въ прекрасное и исполненное въры? Утилизація отбросовъ, которой занимался Констанжогло, или человеколюбіе после основательнаго грабежа, какое мы видимъ въ откупщикъ Муросовъ? Повторяю, никто бы на раземъялся такимъ злымъ смехомъ надъ такимъ решениемъ вопроса, какъ самъ Гоголь. Если бы великій сатирикъ быль дійствительно религіозень, а не мучился бы только тоскою по религіозности и вожделівніямь экстаза-онь создаль бы своего старца Зосима за 40 лътъ до Достоевскаго. По его безсиліе создать что-нибудь положительное, такъ же ярко бросается въ глаза, какъ, напримъръ, въ сатиръ Свифта. И отсюда полное раздвоеніе духа, потому-то, оплевавъ всю крепостную Россію, какъ никто, онъ вдругъ возвелъ ее въ перлъ созданія.

Воть это-то "нѣть выхода" со стороны такого человѣка, какъ Гоголь, и было лучшимъ приговоромъ того положенія дѣлъ, среди котораго создались его произведенія. Все, очевидно, доходило до своего тупика, уппралось въ глухую стѣну, несмотря на славу, купленную кровью, и полный гордаго довѣрія покой. Впрочемъ, скоро отъ этой славы и этого покоя не осталось и слѣда, такъ какъ значились они въ рапортахъ, а не въ лѣйствительности.

## М. Ю. Лермонтовъ. (1815-1841).

Нътъ, я не Байронъ, я другой Еще невъдомый избранникъ; Какъ онъ, гонимый въ міръ странникъ, Но только ег русскою душой...

—говорить о себь Лермонтовъ. И въ этихъ строкахъ каждое слово—
правда, каждое слово — чистое золото, какъ вообще всъ слова Лермонтова.
Онъ, дъйствительно, не былъ Байрономъ, и въ настоящее время можно
говорить о сходствъ ихъ характеровъ, объ общемъ имъ страстномъ. хотя
и исполненномъ недовърія отношеніи къ жизни — но не о подражаніи
великаго русскаго поэта великому англичанину. Опять правъ Лермонтовъ,
называя себя невъдомымъ избранникомъ. Благодаря своей ранней кончинъ,

которую онъ съ пророческой прозорливостью предвидътъ до мелочей ("Сонъ") и ускорить которую онъ такъ стремился ("Давно пора мнъ міръ увидъть новый", пли "Я рано началъ, рано кончу")—онъ былъ п остался невъдомымъ, какой-то грозной и таинственной загадкой, негодующимъ упрекомъ своему времени. Но что хотълъ сказать онъ строкой о "своей русской душъ"? Какія свои особенности подчеркнулъ онъ этимъ словомъ? Ту ли совъстливость своего духа, которая не позволяла ему радостно пользоваться благами жизни? Или презръніе къ внѣшнему блеску? Или его жажду самосожженія, потому что онъ въ жизни своей дъйствительно жегъ себя съ двухъ концовъ? Или то кроткое любящее настроеніе, которое то и дъло смѣняли его бурные негодующіе порывы? Или, наконецъ, стихійность своей натуры, не вылившуюся ни въ одномъ опредъленномъ стремленіи? Увы! Мы, русскіе люди, такъ мало знаемъ, что такое "русское"—что пока этотъ вопросъ долженъ остаться безъ отвѣта. Но эта "безотвѣтность" только усиливаеть впечатлѣніе слѣдующихъ строкъ:

Я раньше пачаль, кончу рань, Мой умь немного совершить; Въ душь моей, какъ въ океань—Надеждь разбитыхъ грузъ лежить. Кто хочеть, океанъ угрюмый, Твои извъдать тайны? кто Толпь мои разскажеть думы? Или поэть—или никто!...

Будто греческій богъ, Лермонтовъ ушель съ земли окутанный облакомъ. Но воть у него на той же почвъ ужаса передъ пошлостью жизни, ея развратомъ, ея безвыходностью -- мотивъ негодованія. Его слава началась съ этого негодованія, съ великольннаго стихотворенія "На смерть Пушкина", съ особенно великолівнюй второй его части, гдів онъ грозно клеймить презріяныхъ потомковъ "известой подлостью прославленныхъ отцовъ", называя ихъ палачами "свободы генія и славы". И тоже негодованіе въ знаменитомъ "на 1-е Января", гдв онъ бросаеть этой окружающей его толив прямо въ лицо, "желъзный стихъ, облитый горечью и злостью". И это иегодованіе, такое рідкое въ Россін, совершенно непонятное Пушкину, такъ робко звучащее въ ръчахъ Чацкаго, несвойственное Гоголю-является чъмъ-то новымъ, неслыханнымъ, и вамъ кажется, что передъ вами говорить не русскій Лермонговь, а одинь изъ его отдаленныхъ предковъ, грозныхъ шотландскихъ бароновъ, ведущихъ за собою дружину отмщенія,-или туть рокочеть Терекъ, или кто-то страшный, неизмеримый "въ блеске власти всталъ могучій какъ гроза"!.. Но въ этомъ-то Лермонтовскомъ негодованін русскій человъкъ и созналъ себя впервые воистину человъкомъ,

п оно отъ Лермонтова передалось Герцену, съ такой гражданской опредъленностью выразилось у Бълинскаго, потомъ у Добролюбова и Щедрина, что придало совсемъ особенный тонъ нашей литературъ— тонъ протестующій, что такъ не нравится всемъ искреннимъ и неискреннимъ стороннпкамъ нашего славянофильства, считающимъ коренными русскими добродътелями—незлобіе, смиреніе, кротость и полноту въры. Но какъ тутъ быть съ Лермонтовымъ и тъмп, кто въ своихъ произведеніяхъ отразили ту же негодующую струю?

На что негодовалъ Лермонтовъ — сказать не трудно. Здѣсь прежде всего окружающая его пошлость, ложь враговъ и клевета друзей, неисполненныя надежды, обманы жизни, наглое самодовольство спльныхъ, муки чуткой совѣсти за всю эту неправду жизни; дальше — всѣ эти реальные, отчасти даже личные мотивы преобразуются въ суровый приговоръ надъ жизнью вообще и заканчиваются гордымъ презрительнымъ вызовомъ самому Провидѣнію въ стихахъ: "за все, за все Тебя благодарю я" и жаждой смерти.

Но гораздо трудите сказать во имя чего негодовалъ Лермонтовъ? Что положительное было у него на душт, словомъ, какой идеалъ носилъ онъ въ себъ?

Этотъ идеалъ, очевидно, нельзя искать въ прошломъ. Это прошлое онъ разъ навсегда заклеймилъ, сказавъ въ своей "Думъ": "п предковъ скучны намъ роскошныя забавы, пхъ легкомысленный ребяческій развратъ" п признавъ про себя и свое покольніе, что—

Богаты мы едва изъ колыбели Ошибкали отцовъ и позднимъ ихъ умомъ.

Нельзя искать этого идеала и въ настоящемъ. Отношеніе Лермонтова къ настоящему отчасти негодующее. На свое покольніе онъ смотрыть какъ на обреченное. Онъ не върилъ, что изъ него выйдетъ толкъ, не върилъ чтобы что-нибудь могло вдохнуть духъ живъ въ это истощенное, дряблое племя людей, съ дътскихъ лътъ знакомыхъ съ тоской, томленіемъ и усталостью духа. Какой безнадежностью звучатъ послъднія строки его "Думы":

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слъда, Не бросивши въкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда. И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ...

Остается будущее... Но увы — Лермонтовъ не говорить о немъ совершенно. Во всякомъ случать ясно, что оно не звало его къ себъ и не манило какими-пчбудь дающими отраду призраками. Ему не хотълось быть тамъ — среди новыхъ людей и новыхъ покольній, оттого-то онъ такъ торопился покончить съ собою, хотя и сознавалъ въ себь всю мощь своего генія.

Во имя же чего негодовалъ Лермонтовъ — опять приходится спросить себя? Мив думается, что изо всей гаммы чувствъ особенно сильно было въ немъ развито чувство челов'вческаго достоинства. Не только сильно, но часто бользнение, до демонической гордости, до презрыния ко всымы окружающимъ. И во имя этого человъческаго достоинства, обиженнаго и непризнаваемаго въ жизни, онъ и негодовалъ. Ему казалось, что не только общество, не только палачи свободы и генія, но самое божество, наградившее его жизнью, посягають на его неотъемлемыя права, какъ человъка, не давая ему возможности жить той полной, вічной жизнью, которая единственно казалась ему ценной. А разъ не было этой вечной жизни, этой полноты существованія, любви безъ изм'яны и страсти безъ пресыщеніято онъ не хотелъ брать меньшаго, какъ не хочетъ развенчанный властелинъ брать подачку отъ побъдителя. Отгого-то на всъ соблазны жизни онъ отвічаль презрініемъ, стараясь оградить себя отъ той пошлости, которую эти соблазны неминуемо вели за собою... "Какъ ты,-- говорилъ онъ, объ окружающемъ его мірѣ, -- не впжу въ немъ предмета на спльной злобы, ни любви", -- или же называлъ жизнь пустою и глупою шуткой.

Лермонтовъ натура религіозная, но его религія— это исканіе прежде всего, это лишь неопредъленное, неоформленное признаніе роковой тайны бытія.

Форма всего этого, конечно, романтическая, но основаніе — реально и жизненно. Разв'є одна смерть Пушкина, обидная и преступная, не давала Лермонтову права на подобное негодованіе противъ современниковъ, съ постыднымъ равнодушіемъ отнесшихся къ гибели великаго поэта, и противъ жизни вообще, такъ холодно принявшей ненужную ей жертву. "Смерть Сократа создала Платона, сд'єлала его непримиримымъ врагомъ демократіи, вызвала въ немъ то безконечное презр'єніе къ толп'є, т. е. порочному большинству людей, которое заставило его считать рабство ихъ в'єчнымъ уд'єломъ". Смерть Пушкина создала Лермонтова, и на самомъ д'єл'є: реальные мотивы неудовлетворенной мести и грознаго негодованія начинають звучать у него лишь посл'є катастрофы 1837 г. Къ этому р'єшающему факту прибавились другіе, и создалась поэзія Лермонтова — романтическая, негодующая, полная мысли о величіи челов'єка въ иде в побиды, за его низкое, ничтожное положеніе на земл'є.

Есть такіе, которые все же хотять выставить его върующимъ человъкомъ, върующимъ во все и въ Бога, и въ безсмертіе, и въ любовь, и въ счастливое будущее. Такимъ върующимъ онъ не былъ никогда. Что отличаеть его отъ Грибовдова, Гоголя, Чаадаева, романтиковъ вообще, это то, что онъ даже не искалъ выхода, потому что самоубійство—этъ не выходъ. Онъ утвердился въ своей негодующей безнадежности, какъ никто, и его поэзія лучше, ярче всего доказываеть, въ какой тупикъ ударилась русская жизнь того времени. Но живому человъку нуженъ принципъ жизни, и русская мысль, раздвонвшись, старалась найти его въ ученіи славянофиловъ и западниковъ.

## Славянофилы и западники.

И уже говорилъ выше, что сначала въ споръ, а затъмъ и во враждъ этихъ двухъ направленій воплотилась одна изъ главнъйшихъ идей нашей литературной исторіи. Этотъ споръ и эта вражда не закончились еще и теперь, въ чемъ легко можетъ убъдиться каждый, прослъдивъ полемику между марксистами и народниками.

Славянофильство это стремление опереться на народныя, чисто русскія основы жизни, — воплотить въ общественныхъ отношеніяхъ идеалъ патріархальнаго быта, основанный на дов'єрін, сознанін кровной родственной связи и религіозныхъ представленіяхъ, — это признаніе за русскимъ народомъ особаго историко - культурнаго назначенія провиденціальной миссін утвержденія христіанства н царства Божія на земль. Славянофильство — гордыня нашего духа его самовозвеличеніе; все равно какъ западничество — его самоотрицаніе, или по крайней мъръ его скромное сознание собственныхъ недостатковъ. Вибсто иден патріархальности, основной идеей западничества является идея законности и личнаго развитія, вибето взгляда на русскій народъ, какъ на особый культурно-историческій типъ — признаніе, что единственно върный для него путь -- это тоть же, по какому шли народы Запада.

Славянофильство и западничество вышли изъ того же источника—изъ философскаго броженія 30-ыхъ и 40-хъ годовъ, различіе ихъ создано темпераментомъ, разнымъ пониманіемъ прошлаго, разными историческими традиціями. Вскорѣ къ этому присоединилось и различіе общественнаго положенія. Съ извѣстной осторожностью на славянофильство можно смотрѣть, какъ на смутное стремленіе дворянства сохранить патріархальный бытъ Россіи, только улучшивъ его, очистивъ отъ всей грязи, которую насидѣло на немъ чиновничество,—а вмѣстѣ съ этимъ бытомъ и свое привилегированное положеніе. Западничество съ самаго начала выбирало своихъ руководителей изъ разночинцевъ. Дворяне-западники всегда тяготѣли и тайно и

явно къ славянофильству, во всякомъ случать непримиримой вражды къ нему не питали и держались закрапны, довольно свободно переступая границы обоихъ ученій. Это были воистину западники съ славянофильскимъ настроеніемъ, и такая черта очень поучительна \*).

Но Чаадаевъ на основании своей статьи долгое время оставался, какъ западникъ, безъ всякаго подозрѣпія, и только очень педавно было сдѣлано открытіе... Нашлось одно его письмо, въ которомъ онъ пишетъ неизвѣстному другу слѣдующее:

"Мы русскіе искони были люди смирные и умы смиренные. Такъ воспитала насъ наша церковь. Горе намъ, если мы измънимъ ея мудрому ученію;
ему обязаны мы своими лучшими народными свойствами, своимъ величісмъ,
своимъ значеніемъ въ мірть. Къ сожатьнію, новое паправленіе избраннъйшихъ умовъ нашихъ именно къ тому клонится... Нути наши не тъ, по
которымъ идутъ другіе народы. Мы, копечно, достигнемъ всего того, изъ
за чего опи быются, но по сіе время мы столь мало еще содъйствовали
общему дълу человъческому, что безумно намъ величаться предъ
старшими братьями нашими. Они не лучше насъ, но они опытите пасъ...
Не повърите, до какой степени личности людей въ нашемъ краю измънились съ тъхъ поръ, какъ облеклись этой народной гордынею, невъдомой отцамъ нашимъ".

Ириводя это письмо, авторъ приложеній къ "Запискамъ Казанскаго Университета" очень осторожно, по и основательно говоритъ:

"Когда полиція въ 1852 г., составляя оффиціальный списокъ славянофиловъ, какъ людей опасныхъ для правительства, внесла туда и Чаадаева, паравите съ Аксаковыми и Киртевскими, къ негодованію и смтху лицъ, понимавшихъ дъло, какъ, напримтръ, того же ки. Вяземскаго, то она, конечно, не руководилась какими-либо философскими анализами сходственности ихъ ученій. Но будущій историкъ литературы несомити патолкнется на весьма любопытныя и неожиданныя сближенія... даже и въ частномъ случать—одинаковыхъ и у Чаадаева, и у славянофиловъ—симнатій къ Шеллингу".

Чаадаевъ повернулъ къ православію и славянофильству уже подъ старость: другіе сдълали это значительно раньше, иные всю жизнь колебались между обоими ученіями, стоя на закранить. Вначаль это было очень петрудно дълать, тъмъ болье, что, какъ славяне, такъ и западники такъ сходились въ большинствъ случаевъ въ критикъ современнаго имъ общественнаго строя, что не всегда есть возможность сказать по поводу одного, что онъ былъ славянофилъ, по поводу другого, что онъ былъ западникъ. Это нъсколько затрудняетъ изслъдованіе. Второе покольніе славянъ и западниковъ высказалось гораздо опредъленитье—одни пошли

<sup>\*)</sup> Среди западниковъ называютъ обыкновенно Герцена и Чаадаева... Были ли они въ дъйствительности ими? О Герценъ возможны по этому поводу очень серьезные споры и нельзя не видъть, что въ немъ была славянофильская закваска, хотя онъ и разошелся съ Аксаковымъ, долго полемизировалъ съ "славянами" и полемизировалъ жестоко.

Я сказалъ выше, что славянофильство и западничество, не какъ настроенія и візянья, а какъ попытка историческаго и теоретическаго обоснованія двухъ міровоззрѣній, явились результатомъ философскаго броженія русской мысли 30-ыхъ и 40-ыхъ годовъ. Здесь очевидно вліяніе Запала. и вообще, когда мы говоримъ о русской литературъ, этого вліянія забывать нельзя. Оно везді, всегда п во всемъ. То является оно въ виді догмы, неумолимой и воспринимаемой до последней буквы, — то прошедшимъ черезъ гориило нашего самосознанія, въ видѣ готовихъ и разработанныхъ формъ, напримъръ, псевдоклассицизма, сантиментализма, романтизма и т. д. -то въ видъ теоріи. Но безъ него мы еще не обходились и пока обойтись не можемъ да и было бы это совершенно непужнымъ и задорнымъ дъломъ. Центромъ этого философскаго движенія явился московскій университеть въ лице своихъ профессоровъ — Велланскаго, Павлова, Давыдова, Надеждина и пр. Всв они знакомили главнымъ образомъ съ Шеллингомъ, но думается, что его натуръ-философія, возбуждая большой интересъ своей новизной, оказалась для насъ русскихъ слишкомъ трудной. По крайней мара ен изложение у Велланскаго смутно и запутанно до посладней степени. Но важно здъсь не увлечение натуръ-философией Шеллинга, а увлеченіе работой мысли вообще, которая жадно пскала выхода. Въ этомъ исканів одпнаковое участіе принимали профессора и студенты. Особенно студенты, выдълившіе даже изъ своей среды типъ "студента 30-ыхъ годовъ" - горячей головы, благородивищаго сердца, романтика и утописта, и нфсколько кружковъ, въ которыхъ, по словамъ увлекавшагося Герцена, зазаключалось въ то время будущее Россіи. Не Россіи, конечно, а пожалуй, независимой русской мысли. Глава одного изъ этихъ кружковъ, Станкевичъ, "вывезъ изъ Германіи Гегели". О! Это было не только открытіемъ, это было откровеніемъ, за которое жадно и страстно ухватились мыслящіе люди того времени. Своей круглой, законченной и дивно разработанной системой Гегель даваль ответы на все вопросы бытія не только отдельныхъ людей, но и целыхъ націй, всего человечества. Сначала ухватились за его знаменитую формулу "все дъйствительное разумно". Это значило оправдывать все, именно оправдывать, признавая разумнымъ все существующее и пре-

въ сторопу государственности и націонализма, другіе развивали теорію личнаго начала и мечтали о европейскихъ формахъ общежитія. Впачаль же такого раздъленія не было. Но я надъюсь все-же ясно представить читателю различіе обоихъ ученій, прося его помнить объ одномъ, что съ классовой точки зрънія славянофильство—доктрина несомиънно барская, дворянская, барами и дворянами формулированная и выношенная всъмъ ихъ въковымъ прошлымъ.

клоняясь передъ нимъ какъ проявленіемъ Единаго Абсолютнаго Разума. Даже страстный Бълпнскій противъ себя самого, противъ истинной протестующей сущности своей натуры принялъ эту формулу, видя "разумное" въ безудержномъ произволъ, чуть ли не въ татарщинъ. Подъ вліяніемъ Гегеля русскіе люди стали эстетиками. Они стремились къ нравственной красотъ своего духовнаго міра и, оправдывая все окружающее, не думали даже о немъ, сосредоточившись псключительно на себъ.

Гегель не то хотълъ сказать, что поняли въ немъ русскіе люди. Онъ хотълъ сказать: "все дъйствительное разумно". Но далеко не все существующее онъ считалъ дъйствительнымъ. Дъйствительнымъ онъ считалъ лишь то, что развивается, что идетъ впередъ, что является одной изъ необходимыхъ стадій, однимъ изъ логически неизбъжныхъ звеньевъ самопознанія Единаго Разума. Мертвый, неподвижный Китай въ его глазахъ былъ существующимъ, но не дъйствительнымъ, потому что въ будущемъ онъ не ждалъ отъ него ничего. Китай, по Гегелю, свое дъло сдълалъ, Когда-то онъ былъ нуженъ, когда-то въ немъ была жизнь, было развитіе, движеніе, божество пребывало въ немъ, но Богъ ушелъ въ другой народъ, въ другую культуру, двинулся на Занадъ, и существующій Китай пересталъ быть дъйствительнымъ, а значитъ, и разумнымъ.

Не оправданіе существующаго училъ Гегель. Его философія была строго эволюціонной, философіей развитія прежде всего. Онъ могъ воспитать человъка въ мысли, что нъть ничего въчнаго, застывшаго, навсегда опредъленнаго, что всякая мысль, всякій идеаль, всякая форма жизни и общественныхъ отношеній являются лишь переходомъ къ дальнъйшему высшему, что само Божество находится въ процессъ въчнаго совершенствованія, т. е. самопознанія.

Этого долго не понимали, въ чемъ значительная вина падаетъ на самого Гегеля, безусловно *оправдывавшаго* современное ему прусское государство и провозгласившаго свою философскую систему совершенствомъ. Его ученики въ почтительномъ недоумѣніи сирашивали: что же дѣлать Божеству послѣ Гегеля, въ ученіи котораго Оно познало себя?

Тоть же вопрось задавали себь и русскіе ученики. Но воть что, какъ ни склонны мы къ теоретическимъ увлеченіямъ, съ какимъ фанатизмомъ ни прилѣпляемся мы къ философскимъ и научнымъ догматамъ—мы въ концѣ концовъ ищемъ вездѣ нравственной сущности, оправданія своей жизни, своихъ поступковъ, своей любви и ненависти и своихъ общественныхъ стремленій.

Всеоправдывающее понимание теоріп Гегеля натолкнулось прежде всего на этоть основной и чудно-краспвый факть нашего духовнаго міра. Во имя нравственныхъ и религіозныхъ стремленій человъка пошли противъ

Гегеля славянофилы, признавъ своей задачей созданіе своей русской культуры; возстали и западники, особенно въ лицѣ Герцена и Бѣлинскаго (ст 1842 г.), во имя справедливаго общественнаго устройства. Опять помогля Европа въ лицѣ своихъ соціалистовъ первой формаціи—Сенъ-Симона, его учениковъ, Леру, Жоржъ-Зандъ. Это направленіе оказалось наиболѣе для насъ подходящимъ и вскорѣ сталъ господствующимъ.

## Славянофилы.

"Славянофильство, —писалъ Герценъ, — или руссициямъ не какъ те орія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное вос поминаніе и массовый инстинкть, какъ противодъйствіе исключительн иностранному вліянію, существовало со времени обритія первой бороди Петромъ Великимъ.

"Противодъйствіе иетербургскому "объевропенванію" Россіи никогд пе перемежалось; казненное, четвертованное, повъщанное на зубцах Кремля и тамъ пристръленное Меньшиковымъ и другими царским "потъшными" въ видъ буйныхъ стръльцовъ, опо — это противодъй ствіе — является какъ партія Долгорукихъ при Петръ II, какъ ненавист къ пъмцамъ при Биронъ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломо носова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы състь на престолъ: въдь народъ въ Москвъ ждалъ, что прея коронованіи выйдетъ приказъ избить нъмцевъ. Всъ раскольники-славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклаялю Толли за его нъмецкую фамилію, были предшественняки Хомякова его друзей.

"Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія любви къ родинъ, но натріотизмъ 1812 года не имълъ старообрядческі славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинъ и Пушкинъ, в самомъ Императоръ Александръ. Практически онъ былъ выраженіем того инстинкта силы, который чувствуютъ всъ могучіе народы, когд ихъ задъваютъ чужіе; потомъ это было торжественное чувство побъл гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его была слаба; для тог чтобы любить русскую исторію, натріоты перекладывали ее на европескіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римск греческій патріотизмъ Корнеля и Расина и не пли далъе стиха:

Pour un coeur bien né que la patrie est chere! Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

"Правда, Шишковъ бредилъ уже и тогда о возстановлени стара елога, но вліяніе его было ограниченно. Что же касается до настояща народнаго слога, то его зналъ одниъ офранцуженный графъ Растопчин да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ "балаганны стиль".

"По мъръ того, какъ война забывалась, патріотизмъ этоть утихалъ и выродился наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лесть "Съверной Ичелы", съ другой—въ пошлый Загоскинскій патріотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубуева—Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго размъра "отъ стыть Кремля до стыть Китая..."

Теоретическое славянство и самая славянская идея никогда, впрочемъ, ясно не формулированная, какъ будто боявшаяся свъта ясныхъ опредъленій, явилась лишь во время Николая Павловича. Изъ настроенія "славянство" обратилось въ теорію. Въ этомъ многое было повинно. Усиленный государственный режимъ, гнетъ "оффиціальной народности", не могъ не вызвать чисто инстинктивнаго желанія опереться хотя бы въ мечтахъ своихъ на голосъ живой души. Внъшвимъ поводомъ приведенія себя славянофилами въ военное положеніе можно считать знаменитое письмо Чаадаева (о немъ ниже) гдъ проводилась мысль, что для Россіи "нътъ выхода", что мы—бродяги мысли и чувства, блуждающіе въ міръ безъ всякаго интереса, безъ всякой цъли. "Это почти значило, что пора умереть, и Чаадаевъ прислонился къ католицизму".

"Славянофилы, — продолжалъ Герценъ, — ръшили вопросъ иначе. Въ ихъ ръшеніи лежало върное сознаніе живой души въ народъ, чутье ихъ было проницательнъе ихъ разумънія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная бользнь. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ ясно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и въра въ спасеніе парода—его будущность.

"Выходъ за нами,—говорили славянофилы,—выходъ въ отречении отъ негербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе; воротимся къ прежнимъ допетровскимъ правамъ.—И чтобы не оставалось никакого сомитнія, они требовали возвращенія во всемъ—въ языкъ, одеждъ, презрънія и ненависти къ иностранцамъ. К. С. Аксаковъ одълся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ раззказывалъ Чаадаевъ.

"Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тёнь на всё славянофильскія теоріи. Эта тёнь по необходимости стустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый націонализмъ нашелъ себё убёжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерё.

"Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началъ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкъ съ своей легкой кавалеріей, подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пъхотой Пісвырева и Погодина, со своими застръльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послъ кіевскаго періода, и умъренными, отвергавшими только петербургскій періодъ: у нихъ были свои кафедры въ университетъ, свое ежемъсячное обозръніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мъсяцами позже, чъмъ слъдо-

вало, по все же выходившее. При главномъ штабъ состояли православ ные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, миожеству женщинъ и пр. и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычкі съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычкі очень интересовали литературные салоны въ Москвъ. Надо замътит вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замъчательной книги напр., "Мертвыхъ Душъ" составляло событіе".

Исторія нашей литературы до такой степени разработана, что не трудн отдать себ'в ясный отчеть въ сущности славянской доктрины и уб'вдиться въ ся утопичности. Но сначала ознакомимся съ главными ся дъятелямиправда, возможно короче, потому что слишкомъ уже мало внесли они пок въ наше самосознаніе. Защитникамъ славянства не мѣшаеть спроспть себя где ихъ ученые труды, где ихъ публицистическая деятельность, въ чем проявилось ихъ гражданское мужество? Славянофиловъ можно подразделит на несколько группъ: Первая это славянофилы-москвичи въ роде Заго скина, Фролова и т. д. Сущность ихъ "теорін" заключалась въ томъ что они приходили въ восторгъ отъ одного имени Москвы, бранпли Петер бургъ, возили каждаго на Воробьевы горы, заставляли любоваться и Замоскворъчье, кормили селянкой и пирогами, а сами благополучно про ходили служебную карьеру. Загоскинъ-тогъ написалъ, по крайней мърв "Юрія Милославскаго"—-знаменитый романъ въ геропчески сантиментальном тонъ, другіе не оставили и такого слъда по себъ. Это, такъ сказать приматы славянства, смесь пошлости и добродушія, глупости и восторжен ности, гостепримства и удивительной обломовщины. Далъе идуть теоретик славянства съ Ю. Самаринымъ, А. С. Хомяковымъ, К. С. Аксаковымъ братьями Кирфевскими во главф. На этихъ надо остановиться подробифе.

Алекс. Степ. Хомяковъ (1804—1860 г.) столбовой дворянинъ, сынт богатаго помещика и самъ богатый помещикъ—натура въ высшей сте пени талантливая, даровитая. Памятью онъ обладалъ прямо исключительной, зналъ наизусть имена всехъ византійскихъ патріарховъ, всехъ мо сковскихъ митрополитовъ, римскихъ папъ, и т. д. Онъ носилъ въ своеголовъ целую библіотеку, сыпалъ цитатами, былъ страстнымъ спорщикомъ и любилъ споръ какъ искусство, при чемъ всегда готовъ былъ спорпть о чемъ угодно—о философскихъ основаніяхъ вёры (любимая тема) о преимуществахъ православія (также), о первоначальномъ месте житель ства алановъ и лонгобардовъ и вообще о чемъ угодно. Натура блестящая

но въ то же время едва ли особенно глубокая, нетерпъливая и порывистая, за все хватавшаяся. Всю жизнь онъ не могь найти своего настоящаго призванія, хотя было оно у него, несомнізню было--это поэзія п поэзія гражданская—звучная, міткая и умная, часто злая, всегда искренняя. Кто не знаетъ его знаменитыхъ стиховъ: "въ судахъ черна неправдой черной и нгомъ рабства клеймлена", которыя онъ сымировизировалъ, а у него такихъ импровизацій масса. Но ему искогда было остановиться, его тянуло въ разныя стороны. Сегодня онъ полемизировалъ съ Грановскимъ о переселеніп народовъ, завтра... изобрѣталъ паровую машину, отправляль изобретение въ Лондонъ, очень безпокоился о его участи, потомъ метался по Москвѣ, все опровергая и все доказывая, -- засиживался у себя въ деревив, спорилъ цълыми днями съ мъстнымъ архіереемъ и вводплъ улучшенныя системы хозяйства. Онъ горячо и неутомимо проспорилъ сначала въ московскихъ гостиныхъ, затъмъ за границей и все во славу православія и славянства. Богословомъ онъ быль нешуточнымъ и даже не разъ приводилъ втупикъ отцовъ језунтовъ. Но вотъ что хорошо - онъ не быль изувъромъ ни въ чемъ, даже въ своемъ славянствъ. Для него было наслажденіемъ привести въ замъщательство своего противника и туть онъ самъ начиналъ добродушно сменться. Слишкомъ подвижной и умный, онъ и не могъ стать фанатикомъ: ему нужны были не костры для сретиковъ, а игра для ума и онъ игралъ имъ, всю свою жизнь пгралъ имъ. Убъжденія его были очень благородны и очень отвлеченны: туть и панславизмъ, и ненависть къ кръпостничеству, и ненависть къ чиновинкамъ, и мистика, мистика безъ конца, но мистика отвлеченная, во всеоружін діалектики--оттого сухая и безплодная, закончившаяся въ догматическихъ спорахъ и тяжелыхъ брошюрахъ. Онъ любилъ Москву, и, конечно, Москва съ своими гостиными, своими безконечными "шумимъ братецъ, шумимъ", литературными интересами, а главное обломовщиной великольно подходила къ нему. Герценъ такъ описываеть московскія гостиныя 40-хъ годовъ:

"...Тутъ К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукъ свиръиствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдъ Р. выводилъ логически личнаго Бога аd majorem gloriam Hegelü, гдъ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой ръчью, гдъ всъ помнили Бакупина и Станкевича, гдъ Чаадаевъ, тщательно одътый, съ нъжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопъвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замъчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намърепно замороженными, гдъ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всъхъ знаменитостяхъ Еврены отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдъ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета. Бълинскій, выжигая кругомъ все, что попадало... «

"Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературным ужинами все волновалось и кинъло. Москва принимала дъятельное участіе въ спорахъ за мурмолки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, и слушали пренія очень длинныя, спорилсами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалъли только, что Аксаков слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры во зобновлялись на всъхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, и которыхъ встръчались западники и славянофилы, а это бывало раза дв или три въ недълю. Въ понедъльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу у—Свербъева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участников въ епорахъ, сверхъ людей, имъвшихъ митий, на эти вечера прітажал охотники, даже охотницы, и сидъли до двухъ часовъ ночи, чтобы по смотръть, кто изъ матадоровъ кого отдълаетъ и какъ отдълаютъ ег самого: прітажали въ томъ родъ, какъ встарь тадили на кулачные бо и въ амфитеатръ за Рогожской заставой.

"...Нльей Муромцемъ, разившимъ всъхъ со стороны православія славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, "Горгіасъ, совопросникъ міра сего по выраженію Морошкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый намятью имыстрымъ со ображеніемъ, опъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизш Воецъ безъ устали и отдыха, опъ билъ и кололъ, нападалъ и преследовалъ, осыпалъ остротами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лъстоткуда безъ молитвы выйти было пельзя."

И онъ требовалъ молитвы на основании діалектики!...

"Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ воз можность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ краеугольныхъ догма товъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемыя откровеніемъ, получаемыя върой. Если же разумъ оставленъ на самого себя то, бродя въ пустотъ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духъ, ни д понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, оста повившихся между религіей и наукой. Какъ они пи бились въ формах гегелевской методы, какія ни дълали построенія, Хомяковъ шелъ за пими шагъ за шагомъ и подъ копецъ дулъ па карточный домикъ вы строенный ими..."

И въ концъ концовъ грустно, что такая богатая натура потеряла себ на борьбу съ карточными домпками, на блестящіе, ненужные турниры в гостиныхъ. И еще больше жаль, что тутъ затерялся большой поэтическі талантъ, ненашедшій себя среди московской безалаберности, деревенско обломовщины и общаго безвременья эпохи... Впрочемъ, большая часть на писаннаго имъ все еще находится подъ спудомъ.

Взгляды Хомякова на крестьянскій вопросъ характерны для славяю филовъ вообще. Въ изложеніи Самарина они сводится къ слѣдующем Устраняя вопросъ о правѣ на личность, онъ основывалъ будущій поря

докъ вещей на чисто-поземельныхъ отношеніяхъ между землевладізльцемъ и сельскою общиною. Необходимость сохранить ея неприкосновенность при всъхъ будущихъ преобразованіяхъ составляла одно изъ коренныхъ его убъжденій. Онъ дорожиль ею не только, какъ самороднымъ произведеніемъ народной жизни, и какъ върнъйшимъ средствомъ застраховать право крестьянь на землю отъ техъ несчастныхъ и неизбежныхъ случайностей, которыхъ бы не вынесли разобщенныя личности, но еще болъе, какъ нравственною средою, въ которой лучшія черты народнаго характера спасались отъ заразительнаго крѣностного права. Эта мысль, въ одномъ изъ его писемъ, выражена въ следующихъ словахъ: "Чемъ более я всматриваюсь въ крестьянскій быть, тімь болье убіждаюсь, что мірь для русскаго крестьянина есть какъ бы олицетворение его общественной совъсти, передъ которою онъ выпрямляется духомъ, міръ поддерживаетъ въ немъ чувство свободы, сознаніе его нравственнаго достопиства и вст высокія побужденія, отъ которыхъ мы ожидаемъ его возрожденія. Можно бы написать легенду на следующую тему: Русскій человекъ, порознь взятый, не попадеть въ рай, а цілой деревни нельзя не пустить."

Эти взгляды легли впоследствій въ основу народничества.

Глубже п ўже, нетершимъе (но опять безъ пзувърства) былъ К. Аксаковъ, (1817—1860) сынъ знаменитаго автора "Семейной хроники", братъ Ивана Сергъевича Аксакова, одинаково знаменитаго публициста и издателя "Руси". Старшій сынъ и любимецъ, онъ провелъ всю жизнь подъ семейнымъ кровомъ, и ни одно жизненное горе не коснулось его вплоть до смерти отца, которой онъ не перенесъ, и сошелъ въ могилу недолго спустя.

"Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикъ Хомякова, опъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ Н. Киръевскій, но онъ за свою въру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убъдительными. Онъ въ началъ 40-хъ годовъ проповъдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Опъ научилъ Гаксгаузена понимать ихъ и, послъдовательный до дътства, первый опустилъ панталоны въ саноги и надълъ рубашку съ кривымъ воротомъ. "Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ—только резиденція". (Герценъ).

Аксаковъ остался до конца жизни въчно восторженнымъ и безиредъльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда споры славянофпловъ съ западниками дошли до того, что они уже не хотъли болъе встръчаться, Герценъ какъ-то шелъ по улицъ. К. Аксаковъ ъхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему. Онъ было профааль, но вдругь остановиль кучера, вышель изъ саней и подошель къ Г. "Мив было слишкомъ больно. сказалъ онъ, провхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что посл'в всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ ванъ тадить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотелъ пожать вашу руку и проститься". Онъ быстро пошелъ къ своимъ санямъ, но варугь воротился. Г. стояль на томъ же мъсть; ему было грустно. Аксаковъ бросился къ нему, кръпко обнялъ его и кръпко поцъловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то младенцу сердцемъ, но убъжденному и непреклонному фанатику и пришлось играть видную роль въ проповъди славянофильства. Можно себъ напередъ представить, сколько горячности было внесено въ эту проповедь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ результатамъ могла она привести! Выстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ разногласій между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную...

Пи на чемъ такъ хорошо не можете вы изучить старо-барскаго обломовскаго духа, его лѣни и безалаберности, его мечтаній о патріархальномъ строѣ общества, какъ на произведеніяхъ К. Аксакова. Они многочисленны и разнообразны, въ стихахъ и прозѣ, въ формѣ драмъ и повѣстей, историческихъ изслѣдованій и характеристикъ, и вездѣ во всемъ одна идея: народъ чудно хорошъ своей дѣтской вѣрой, своимъ смиренномудріемъ, но его портитъ Петербургъ, чиновники и культуртрегеры. Народъ святыня. Прочь отъ него со своими грязными лапами и хищническими душами, дайте ему жить какъ онъ жилъ 200 - 300 лѣтъ тому назадъ, съ одними священными книгами, съ завѣтами предковъ. Подходите къ нему съ чистыми сердцами, будьте старшими и ведите народъ не принужденіемъ, а любовью.

Своего ученія К. Аксаковъ нигдъ не излагаль въ совершенно стройномъ и систематическомъ порядкъ, мы знаемъ только, что идеаломъ его была Русь XVII или даже XVI въка съ земскими соборами, выборнымъ началомъ. Но входили ли въ этотъ идеалъ и дворяне? Да, несомиънно, хотя дворяне любовные, радушные, патріархи — старшіе надъ дътьми и чисто русскіе люди. На этомъ-то, какъ миъ думается, и выясняется лучше всего слъдующее положеніе.

Славянофильство было несомнюнно классовой теоріей. Лучшіе изъ славянофилось были благороднюйшими представителями стараго родовитаго дворянства: выйдя изъ его среды, они всёмъ сердцемъ прониклись его пдеаломъ—патріархальнымъ строемъ жизни, они распространили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отношеній; страстные, фанатически уб'єжденные, почерпавшіе свой аргументъ

изъ воспоминаній д'ятства, изъ преданій ц'ялаго покол'янія семей,—они не хот'яли знать, что идеаль, строй жизни—историческая категорія, что патріархальность отношеній немыслима во второй половин'я XIX-го в'яка.

Когда я говорю, что славянофильство "классовая теорія", я нисколько не хочу обид'єть благородной памяти Аксаковыхъ, Кир'євскихъ, Хомякова, Самарина. Они были невольными представителями своей среды.

Впитавин съ молокомъ матери извъстныя традиціи, они, конечно, рас-

ширили ихъ путемъ серьезнаго образованія, но осталось изчто неподлающееся разложенію — это закваска стараго барства. Искренне, отъ всей души ненавидя крипостное право, возставая противъ него, они въ то же время смугно сознавали, что подрубають тоть сукъ, на которомъ сами сидять. И въ сущности, въ крепостномъ праве они ненавидели не столько самый институть, сколько помъщичьи безобразія и увлеченія своимп привилегіями. "Если мы вспомнимъ, — говоритъ С. А. Венгеровъ, — съ какимъ добродушіемъ относился Сергій Тимофеевичь къ крізпостному праву, то намъ станетъ виолив понятнымъ, что и въ сынв его, разъ онъ жизни не зналь, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болже озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тъ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергъевича на возможно ръзкій протесть противъ темныхъ сторонъ крѣпостного права, для него были несимпатичны уже въ источникъ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорпли о враждь и фрондерствь, столь нелюбимыхъ имъ. Общее же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительных сторонь. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергъевича къ кръпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя, -- получалось очень странное впечатление, получался тоть совершенно неумъстный мажорный тонь, то идиллистическое изображение кръпостного быта, по поводу коего каждый крѣпостникъ могъ сказать: зачѣмъ отмънять кръпостное право, когда при немъ такъ хорошо живется народу?"

Константинъ Аксаковъ рисовалъ въ своихъ произведеніяхъ крѣпостинческія пдилліи — это несомитино, но онъ сдѣлалъ нѣчто еще большее — онъ далъ намъ настоящую утопію беззакоппаго существованія. Знаменитые стихи:

По причинамъ органическимъ Мы совсъмъ не снабжены Смысломъ здравымъ юридическимъ, Симъ исчадъемъ сатаны. Шпроки натуры русскія;

Нашей правды идеалъ Не влъзаетъ въ формы узкія Юридических вачалъ.

вполив применимы къ нему.

Законъ всегда, съ юныхъ лётъ и до смерти, представлялся ему чёмъ-то холоднымъ, мертвымъ, формальнымъ. Онъ презпралъ его такъ же, какъ и его представителей—чиновниковъ. Идеалъ крепостного права — любовное, заботливое отношеніе старшихъ къ младшимъ, не юридическую, а нравственную связь между людьми онъ распространялъ на всю общественную жизнь. Что законъ? Законъ можно нарушить, обойти, неправильно истолковать; правственная связь и правственный долгъ—крепче. Если кому-нибудь нужны доказательства этого последняго обстоятельства — пусть онъ посмотритъ на жизнь крестьянскаго міра, "ученаго лишь по церковнымъ книгамъ, да по преданіямъ старины".

Туть старшіе и младшіе, отцы и діти, соединенные любовью, но не договоромъ. Туть живая нравственная связь между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При ней ніть мітста для формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при ней есть полная свобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть мітсто для пепрестанно дійствующей религіозности.

Нельзя не пайти эту утопію нісколько странною. Віздь если любовь да старыя кинги -- все, то намъ ровно ничего не надо: ни образованія, ни законовъ, ни борьбы, а все, что намъ нужно-имфется въ изобилии. И все это говорилъ человъкъ, изучившій гегелевскую премудрость, побывавшій за границей, одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, обладавшій несомивино самостоятельной мыслью, но мыслью, совершенно затуманенной преданіями рода и пом'вщичьей среды. Только эти преданія, сохранившіяся еще съ XVI-го и XVII віжовь, и могли заставить Константина Аксакова такъ упрямо держаться своихъ выводовъ, утверждать, что Европа намъ не нужна, а завъщанный стариною крестьянскій міръ спасеть насъ отъ всякихъ несправедливостей, бедъ и напастей. И нечего и говорить, что барство вообще очень симпатично относилось къ теоріямъ Аксакова, и даже такіе баре, какъ Герценъ и Грановскій, зато вотъ Бълинскій никакъ не могъ взять въ толкъ всей этой премудрости, до конца дней негодовалъ на нее, не переставая попутно и упрямо ворчать на всехъ устроителей примиряющихъ обедовъ. Очевидно, ничто, прямо или косвенно связанное съ феодализмомъ, его преданіями, его господствующимъ настроеніемъ, никакой своей стороной не могло подкупить его. Для него, нищаго разночинца и интеллигента, нужна была несомивиная опора въ жизни, а не только довъріе или милостивая подачка. И онъ видълъ эту опору въ образованіи, правахъ, лучшемъ экономическомъ устройствъ. Онъ рвался впередъ; это "впередъ" объщало ему полное признаніе его какъ человъка, признаніе его правъ на личное счастье и активную роль въ общественной жизни. Признаніе славянофильскаго "назадъ", домой, къ до-петровскимъ временамъ было для него —разночинца и интеллигента — чистымъ самоубійствомъ.

Въ сущности политическія иден К. Аксакова довольно неопредъленны и пзъ путаницы противорьчій можно выдълить лишь 1) мечты о земскомъ соборь п 2) требованіе свободнаго слова. Мечты о земскомъ соборь были формулированы пмъ такъ: Правительству—неограниченная власть государственная, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству— право дъйствія п, сльдовательно, закона; народу — право мнънія п, сльдовательно, слова.

Положительный человых наших дней, конечно, спросить себя: возможно ли такъ рызко отдылять "власть государственную отъ свободы правственной" и не окажется ли послыдняя въ любой моменть отданной въ распоряжение первой? Отвыть на этоть вопросъ должень показать положительному человых, что онъ имысть дыло съ благороднымъ пдеалистомъ 40-хъ годовъ, который всымъ существомъ быль предань прекраснымъ словамъ. Да, К. Аксаковъ быль дыйствительно благородныйшимъ пдеалистомъ, человыкомъ высоко цыломудреннымъ физически и нравственно. Его можно уважать, какъ одного изъ лучшихъ и красивышихъ представителей нашего стараго барства.

Изъ его сочиненій, очень, какъ я сказаль выше, разнообразныхъ и многочисленныхъ, ни одно не пережило его самого, кромъ общензвъстныхъ двухъ статей "Объ основныхъ началахъ русской исторіи" и "О древнемъ быть у славянь вообще", гдь онь, мьстами блестяще, проводить мысль объ исконномъ различіп народа русскаго отъ народовъ Запада, такъ какъ русскій народъ всегда отділяль землю отъ государства, т. е. никогда не стремился къ политической власти, даже чурался ея, и что истиннымъ укладомъ древне-русской жизни былъ не родовой (какъ думали Эверсъ, Соловьевъ, Кавелинъ) и общинно-въчевой быть. Это послъднее — если не открытіе, то все же серьезная поправка ко всімъ теоріямъ о "юридическомъ быть древнихъ славянъ", но и она, ценная сама по себъ, доказываетъ только, въ сопоставленіп съ другими взглядами, какъ многое было смутно въ головъ добраго и хорошаго К. С. Аксакова, потому что какъ же это можно утверждать, что русскій народъ всегда чурался государственной жасти, и въ то же время, что истиннымъ укладомъ его жизни быль общиню въчевой. Развъ въче не власть государственная?

Необходимо определить "большей разумъ" славянофильства, его историческія и общественныя основы, чтобы уловить его истинную сущность Изученіе Шеллинга и Гегеля мало помогуть делу, потому что философія дала славянамъ лишь некоторые пріемы мышленія, иекоторыя второстепенныя пден, но корин истинной сущности ихъ ученія гораздо глубже Потому что славянофильство действительно органическая теорія, вскормленная русской жизнью, русскими историческими предавіями, и нисколько не странно предположить, что со временемъ славянофильство съ его изгибами и разветвленіями, его странной смесью дерзости мысли и ея холопства, политичекой безтактности и фанатизма, протеста и оправданія дасть драгоценный матеріаль соціологу-этнографу, желающему проникнуть въ исихологическую и таинственную сущность русской народности. Быть можеть, при всей неправильности и произвольности толкованія, при всей фантастичности освещенія выступаєть однако наружу исторически и стихійно сложившійся духъ этой теоріи. Воть ея важнейшія, хотя отрицательныя черты

1) Невъріе въ человъческое "я", признаніе массоваго разума, гораздо болье могущественнаго и правильнаго, чымь отдыльный человыческій разумъ. Когда впоследствии народники (известная ихъ честь) требовали следовать линовнія по народа, его массовому самосознанію, а не плану реформъ и преобразованій -- они, конечно, только повторяли аргументъ славянофиловъ, Когда Толстой въ 8-ой части "Войны и міра" далъ свок философію исторіи, гдв сводиль къ нулю работу геніевь и талантовь --онъ шель, конечно, за Самаринымъ, К. Аксаковымъ, Хомяковымъ, съ обычної для него теоретической прямолинейностью развивая до конца пхъ точку зрънія. Туть ясно слышится голось исторіи, потому что русская исторія дъйствительно никогда не давала (за самыми ръдкими и несущественными исключеніями) простора личности, личной работь и предпріцичивости. "Личпость" она держала — въ оковахъ, стесненін, невежестве, робкой покорности и рабскомъ подчинении. Міромъ отражала она насъдавшихъ на нес враговъ, міромъ заняла и колонизовала безконечныя пространства. Въ русской исторін вы видите прежде всего медленную и молчаливую работу массоваго стихійнаго приспособленія, не считающаго жертвъ, не нечалящагося о нихъ и массой своей наполняющаго ровъ-разъ ровъ встрътится на дорогъ, чтобы могли перейти слъдующія толпы. Это въчное повтореніе живого моста, изображеннаго на картинъ одного извъстнаго художника: рытвпна до верху переполнена солдатами, а по ихъ головамъ перевзжает артиллерія. И вотъ это-то стихійное, массовое, безсознательное славянсфилы и возводили въ пераъ созданія. Оттого-то на первый планъ они в выдвигали такія качества, которыя въ конц'в концовъ противор'вчатъ личному началу-смиреніе, покорность, покаяніе и даже особенно понимаемук пми *религіозность*, какъ низведеніе своего "я" къ безмѣрно малому передъ безмѣрно большимъ, передъ православнымъ Богомъ.

2) Недовъріе къ разуму, къ разсудку человъческому вообще (философски это отъ Шеллинга), признаніе его ограниченности, отрицаніе его полновластія. Ръзко и отчетливо формулируеть это 10. ('амарпиъ:

"Какъ у насъ, такъ и во Франціи, Англіи, Германіи, на первомъ плань одинъ вопросъ: законно ли салодержавное полновластіе разеудка въ устройство души человюческой, гражданскаго общества, государства? Въ правъ ли разсудокъ ломать и коверкать духовныя убъжденія, семейныя и гражданскія преданія,—словомъ исправлять по-своему жизнь? Тиранія разсудка въ области философіи, въры и совъсти соотвътствуєть на практикъ, въ общественномъ быту, тираніи центральной власти. Страсть всъмъ управлять, все регламентировать, подставлять на мъсто преданія и свободнаго вдохновенія правило, выведенное изъ отвлеченнаго принципа — вотъ паша болъзнь. Власть относится къ обществу, какъ разсудокъ къ душъ человъческой. Законное чувство тоски и пресыщенія, вызванное саловластісль разсудка и правительства, лежить въ основаніи стрелленій Монталалобера, Токвиля и "Русской Бестоды".

Монталамберъ и Токвиль тутъ собственно не при чемъ. Но при этомъ вопросъ о преимуществъ въры надъ разсудкомъ, при этомъ Илатонъ Каратаевъ въ своемъ язвительномъ разсказъ о бумажномъ исканіи правды, при этомъ Л. Толстой съ своимъ "не суди", при этомъ Хомяковъ, считавшій в'ру, религію основаніемъ народности, общественнаго и семейнаго строя, при этомъ К. Аксаковъ съ своимъ презрѣніемъ къ юридическимъ началамъ, къ регламентаціи разсудкомъ междучеловіческихъ отношеній. Туть, несмотря на смутность формулировки, чувствуется психологическая глубина, потому что, конечно, не однимъ разсудкомъ живетъ человъкъ, но тутъ же на сцену выступаетъ и весь утопизмъ славянофильства, потому что, мечтая объ основаніи общественныхъ отношеній на дов'єрін, любви, нравственной связи, славянофилы не спросили себя, гдв и когда видъли мы что-нибудь подобное и можеть ли оно быть безъ предварительной огромной работы разсудка, закрѣпляющаго въ юридическихъ нормахъ успѣхи общественности? Законы святы, да исполнители лихіе супостаты. ІІ, конечно, свято дов'тріе, любовь, нравственная связь, но гді и въ чемъ ихъ гарантія? Что пом'єшаеть имъ перейти въ произволь?

3) Несмотря на отдільныя очень смілыя и даже по тому времени "революціонныя" мнітія славянофиловъ, ихъ ученіе, взятое въ ціломъ, безусловно консервативно. Земледівльческій и дворянскій строй старой Россіи нашелъ здісь истинное свое выраженіе. Опять-таки совершенно откровенно раскрываеть подоплеку славянофильства Ю. Самаринъ. Сказавши объ общей для Россіи и Европы борьбі съ полновластіємъ разсудка, онъ продолжаеть:

"Но вотъ разница: Токвиль, Монталамберъ, Риль и другіе, отстанвая свободу жизни и преданія, обращаются съ любовью къ аристократіи, нотому что въ историческихъ данныхъ Западной Европы аристократія лучше другихъ осуществляетъ жизненный торизмъ. Самъ Монталамберъ только признаеть, и то съ прискорбіемъ, что демократическое начало имъетъ на своей сторонъ удивительный перевъсъ. Напротивъ, мы обращаемся къ простому народу, но по той же самой причинъ, по которой они сочувствуютъ аристократіи, т.-е. потому, что у насъ народъ хранитъ въ себъ даръ самопожертвованія, свободу правственнаго вдохновенія и уважсніе къ преданію. Въ Россіи единственный пріють торизма т.-е. консерватизма—черная изба крестьянина".

Конечно, не въ отдельныхъ параграфахъ славянофильской доктрины надо пскать ея торизма (такъ какъ, повторяю, есть очень радикальные параграфы), а въ ея духъ, ен настроенін. Этоть "торизмъ" лучше и ярче всего выразился въ отношеній къ крупостному праву, въ тухъ пдилліяхъ, которыя безсознательно выливались изъ-подъ пера К. Аксакова и особенно его знаменитаго отца, одного изъ талантливъйшихъ русскихъ бытописателей — С. Т. Аксакова (1791—1859). Въ его "Семейной хроникъ" и "Цътскихъ годахъ Багрова внука" передъ нами въ замѣчательно красивой, эпической форм'в развертывается жизнь пом'вщиковъ начала XIX-го в'вка. Воть, кажется, совершенно правильная оцфика этихъ произведеній; "необыквовенно горячая симпатія къ патріархальной обстановкъ жизни помъщиковъ временъ крѣпостного права, любовь къ окружающей природъ заслоияють оть него вев мрачныя стороны личной зависимости крестьянъ оть землевладъльцевъ. Любовь и уважение являются, по митию Аксакова, связующимъ цементомъ объихъ сторонъ". Это въ высшей степени важно особенно потому, что все это высказано въ яркихъ художественныхъ формахъ, въ процессъ творческаго ясновидънія. Въ этой идиллической окраскъ "крапостных отношеній" вылился весь полуваковой опыть С. Т. Аксакова, она же, конечно, обусловливала и политические взгляды славянофиловъ.

4) Совершенно теперь понятно враждебное отношеніе славянофиловъ къ Петру І-му и его реформамъ. Въ этихъ послъднихъ Петръ, жнечно, не справлялся съ самосознаніемъ массы и мизніями народа; несомивнию, что онъ признавалъ самовластіе разсудка. Во имя государственной выгоды опъ безжалостно ломалъ патріархальныя основы жизни, доходя до насмъщекъ надъ самой религіей. И съ этой точки зрвиія Самаринъ совершенно правь, говоря:

"Два недуга разъвдали древнюю жизнь: лихоимство и обрядность противъ этого г. Соловьевъ спорить не будетъ. Древняя Русь ихъ не скрывала, напротивъ, она каялась въ нихъ во всеуслышаніе, искала противъ нихъ, по не находила исцъленія,—съ этимъ также согласится г. Соловьевъ. Итакъ, съ полнымъ и яснымъ сознаніемъ своей бользии, съ готовностью на все для кореннаго исцъленія, поступила Русская

земля на попечене безстрашнаго хирурга (Петра 1), привезшаго изъ-за границы новую систему лъченія. Она теперь испробована, прошло полтораста льтъ. Мы не спрашиваемъ: здорова ли Россія? Ньтъ--это было бы много. Мы просимъ только, чтобы намъ указали, какое новое, притомъ дъйствительное и древней Руси невъдомое или недоступное, средство открыто и употреблено въ дъло? Противъ двухъ коренныхъ недуговъ, лихоимства и обрядности, которыхъ всъ признаки такъ подробно описаны, что пріобртьла Россія? И когда намъ укажутъ, что она пріобръла, лы беремся показать, что она утратила".

Что утратила? Конечно, религіозность, конечно, любовь и дов'єріє, какъ цементъ общественныхъ отношеній.

Но было ли это когда-нибудь въ дъйствительности—воть вопросъ. А другой не менъе важный: не является ли реформа Петра органическимъ и необходимымъ результатомъ всей московской государственности?

5) Но, конечно, больше всего любопытно это постоянно повторяющееся настойчивое "назадъ" или это закръпленіе разъ навсегда формъ общественной жизни. Потому что дворянству, какъ классу, впередъ и нечего было искать. Все было у него пли въ прошломъ или въ настоящемъ, раньше и теперь, но не впереди. И большой безсознательный "историческій" разумъ цълаго сословія громче и отчетливъе всего высказался въ этомъ "назадъ".

Любовь, нравственность и религія замѣняли славянофиламъ всякую политику. Религія въ формѣ православія играла въ ихъ ученіи роль преобладающую. Но у Хомякова потребность ея вытекала изъ доктрины, Аксаковъ преклонялся передъ ней, какъ основой древне-рускаго быта, только у Кирѣевскихъ, особенно у Ивана, она имѣла мистическую окраску, Любовную характеристику братьямъ Кирѣевскимъ даетъ Герценъ.

"Оба брата Киръевскихъ стоятъ печальными тънями на рубежъ пароднаго воскресенія: пе признанные живыми, не дълившіе ихъ интересовъ, они не скидывали савана.

"Преждевременно состаръвшееся лицо Ивана Васильевича посило ръзкіе слъды страданій и борьбы, послъ которыхъ уже выступилъ печальный покой морской зыби надъ потонуршимъ кораблемъ. Жизпь его не удалась. Съ жаромъ принялся опъ за ежемъсячное обозръніе "Европеецъ". Двъ вышедшія книжки были превосходны; при выходъ второй, "Европеецъ" былъ запрещенъ. Онъ помъстилъ въ "Денницъ" статью о Новиковъ—"Денница" была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Киръевскій, разстроившій свое состояніе "Европейцемъ", упыло почилъ въ пустынъ московской жизни; ничего не представлялось вокругъ—онъ не вытерпълъ и уъхалъ въ деревню, затая въ груди глубокую скорбъ и тоску по дъятельности. И этого человъка, твердаго и чистаго какъ сталь, разъъла ржа страшнаго времени. Черезъ десять лътъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества мистикомъ и православнымъ.

"Жаль было разрушать его мистицизмъ, — эту жалость я прежде испытываль съ Витбергомъ. Мистицизмъ обоихъ былъ художественный: за иимъ будто не исчезала истына, а пряталась въ фантастическихъ очертаніяхъ и монашескикъ рясахъ. Безнощадная потребность разбудить человъка является только тогда, когда онъ облекаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздираетъ сердце и не даетъ покоя.

"И что же было возражать человъку, который говорилъ такія вещи: "Я разъ стояль въ часовиъ, смотрълъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дътской въръ народа, молящагося ей; нъсколько женщив, больные, старики стояли на колъняхъ и, крестясь, клали зем, ные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядълъ я потомъ на святыя черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала миъ уясняться. Да это не просто доска съ изображеніемъ... въка цълые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающейся отъ нея на върующихъ. Она сдълалась живымъ органомъ мъстомъ встръчи между творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрълъ на старцевъ, на женщинъ съ дътьми, поверженных въ прахъ и на святую икону—тогда я самъ увидълъ черты Богородиць одушевленными: она съ милосердіемъ и любовью смотръла на этихт простыхъ людей... и я налъ на колъни и смиренно молился ей".

"Петръ Васильевичъ былъ еще неисправимъе и шелъ дальше вт православномъ славянизмъ-натура, можетъ быть, меньше даровитая но цъльная и строго послъдовательная. Онъ не старался, какъ Ивант Васильевичь или какъ славянскіе гегелисты, мирить религію съ пау кой, западную цивилизацію съ московской пародностью; совсъмъ напро тивъ: опъ отвергалъ всъ перемирія. Самобытно и твердо держался онт на своей почвъ, не напрашивался на споры, но и не миновалъ ихъ Бояться ему было нечего: онъ такъ безвозвратно отдался своему мизнік и такъ спаялся съ нимъ горестнымъ состраданіемъ къ современног Руси, что спорить ему было легко. Соглашаться съ нимъ нельзя было какъ и съ братомъ его, но понимать его можно было лучше, какъ вся кую безпощадную крайность. Въ его взглядъ, и это я оцънилъ горазд позже, была доля тъхъ горькихъ, подавляющихъ истинъ объ обще ственномъ состоянін Запада, до которыхъ и мы дошли послъ бур 1848 года. Онъ понять ихъ нечальнымъ ясповидъніемъ, догадался не навистью, местью за зло, принесенное Петромъ во имя Запада. Оттог у Петра Васильевича и не было, какъ у его брата, рядомъ съ право славіемъ и славянизмомъ, стремленія къ какой-то гуманно-религіозно философіи, въ которую разръшалось его невъріе въ настоящее. Нътъ, в его угрюмомъ націонализмъ было полное, оконченное отчужденіе от всего западнаго".

Впрочемъ, Петръ Кирѣевскій мало интересенъ для историка литературы онъ почти ничего не писалъ. Но Иванъ это довольно крупная литера турная величина, которой лишь обстоятельства не позволили развернутьство всю ширь. Разносторонне, хотя по преимуществу философски, образо

ванный онъ скрываль въ себъ редкій Божій даръ настоящаго журналиста, и къ журналу его тянуло постоянно. Сначала онъ самъ принялся издавать "Европейца". Любопытная вещь — спеціально славянофильскаго въ журналь ничего нътъ. Все внимание редакции обращено на Западъ. Западъ въ лицъ своихъ мыслителей возбуждаетъ восторгъ. Только какой-то странный тонъ статей, особенно статей самого Кирьевскаго (его нашумъвшихъ въ свое время обозръній литературы) выдъляеть "Европейца" пзъ другихъ журналовъ. Это тонъ не примиреннаго человъка, но такого, который хочеть примириться, который не даеть простора своему недовольству, пщетъ чего-нибудь положительнаго, къ чему бы можно было прислониться, чёмъ можно было бы жить. Полемики нётъ, важно, сосредоточенио, серьезно, все говорить о томъ, что во главъ дъла стоитъ человъкъ созерцанія, какимъ и быль Кирфевскій. Если читатель знакомъ съ обозрѣніями или статьями о Стефенсъ -- онъ согласится со мной. Жаль, что Кирфевскій не сказаль прямо, чего онь хочеть оть литературы, что такое вообще въ его глазахъ литература. Но и косвенныхъ указаній достаточно. Литература для него одно изъ выраженій религіознаго духа человѣка, ищущаго правды жизни и тыхъ основъ, на которыя можеть опираться нравственная, т. е. стремящаяся къ самоусовершенствованію жизнь. Эта страшно важная мысль осталась невыясненной и неразработанной: помѣшали обстоятельства. Просуществовавъ нѣсколько мѣсяцевъ, "Европесцъ" быль закрыть, а новая попытка Кирвевского примкнуть къжурналистикв, взявши на себя редакцію Погодинскаго "Москвитянина" кончилась такъ же скоро и плачевно. Киръевскій остался не у дълъ...

Таковы вожди славянофильства.

Обыкновенно говорять о заслугахь славянофиловь въ дёлё историческаго изученія. Отрицать этихъ заслугъ невозможно тёмъ болёе, что передъ нами люди образованные, часто ученые, которыхъ сама ихъ доктрина обязывала заниматься исторіей. Ихъ идеалъ былъ въ прошломъ и они любовно вглядывались въ него. Погодинъ всю свою жизнь просидёлъ за Несторомъ и другими летописями, К. Аксакову удалось выяснить значеніе вёча въ древней Руси, Хомяковъ интересовался преимущественно прошлымъ Запада. Послё него остались мало извёстныя "Записки о всемірной исторін" — незаконченныя и необработанныя, но поражающія широтой плана, невёроятнымъ запасомъ свёдёній и выдержанностью основной точки зрёнія. Среди нашей б'єдной философско-исторической литературы, эти "Записки" занимаютъ несомнённо очень видное м'єсто. Во всякомъ случать это первый на русскомъ языкѣ опыть философскаго обо-

зрѣнія судебъ міра и человѣчества, гдѣ проявилась вся "пррегулярная", но удивительная даровитость ихъ автора. Въ подробное разсмотрѣніе взглядовъ Хомякова входить не могу, ограничусь лишь общими замѣчаніями

Очевидно, что двъ задачи стояли передъ умомъ автора. Во-первыхъ, онт хотель ответить на формулу Гегеля: "люди и славяне", совершение уничтожающую историческую роль славянскаго племени, и показать что славяне свою историческую роль въ судьбахъ міра сыграли, большо того; что эта историческая роль была велика и почетна. За судьбами излюбленныхъ славянъ Хомяковъ и следить съ особой охотой, на чиная чуть ли не съ третичной формаціи, не пренебрегая ни малейшеї подробностью, почти безъ критики пользуясь всеми фактами. Во-вторыхъ Хомяковъ не устаеть говорить о великомъ значенін вѣры, религін, рели гіозныхъ представленій въ жизни народовъ. Для него деленіе челов'ячества на расы, илемена, государства (особенно государства) не представляется особенно существеннымъ и совершенно стушевывается передъ дъленіем по върамъ. Въра, являясь результатомъ всъхъ племенныхъ и исторических особенностей народа, въ то же время сама представляеть ихъ. Разумъется въ результать оказывается, что славяне представляють изъ себя высші правственный типъ человъчества, и этому типу принадлежитъ будущее, такимъ образомъ "Записки" Хомякова представляютъ собою настояще правовърное псповъданіе въры славянофильской школы. Его философі исторіи просто и кратко резюмирована Ю. Самаринымъ такъ: "Борьба ре лигіп нравственной свободы (начало Иранское), окончательно осуществляю щейся въ полноть божественнаго откровенія, хранимаго православном церковью — съ религіей необходимости вещественной или логической (на чало Кушитское) - эта борьба олицетворяющаяся въ въроученіяхъ и в исторической судьбъ передовыхъ народовъ-такова основная тема, связы вающая разрозненныя изследованія Хомякова въ одно органическое пелое" Попытаюсь резюмировать смыслъ этой главы въ изсколькихъ замізчаніях Нечего и говорить, что никакой ненависти и раздраженія противъ пер

Попытаюсь резюмировать смыслъ этой главы въ нѣсколькихъ замѣчаніяхо Нечего и говорить, что никакой ненависти и раздраженія противъ первыхъ славянофиловъ питать нельзя. Напротивъ, трудно не видѣть въ них людей, дѣйствовавшихъ или лучшо сказать мыслившихъ по побуждені благороднѣйшаго сердца. "Ложь не оскверняла уста ихъ". Они не был холопами и не выслуживались ни передъ кѣмъ, мало этого, ихъ преслѣдовали, сажали въ крѣпость, какъ Самарина, брали подъ надзоръ, какъ Акса ковыхъ, Кошелева, Хомякова, Свербѣева и т. д. \*). Въ критикѣ суще

<sup>\*)</sup> См. слъд. главу.

ствующаго они шли рука объ руку съ лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидъли кръпостное право, черную неправду судовъ, произволъ чиновниковъ. Въ отвращени и непріязни, которыя они питали къ нашему служилому сословію, быть можетъ, заключается главная ихъ заслуга. Они были правы и въ критикъ западническихъ увлеченій, начиная отъ теоріи родового быта Соловьева и Кавелина и кончая "lasciate ogni speranza" Чаадаева. Они превосходно понимали, что намъ, русскимъ, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданскіе мотивы въ поэзіи въ лицъ К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые въ этомъ отношеніи были предшественниками Некрасова. Они вполнъ раздъляли взглядъ Бълинскаго на реальныя, общественныя задачи литературы и критики, и любопытныя слова сохранились намъ въ этомъ смыслъ отъ К. Аксакова.

Воть что ппсаль этоть учитель, наставникь, п, я бы сказаль, начетчикь славянофильства: "Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны) можеть быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извъстенъ анекдоть о математикъ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ии страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случать, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ, произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслъдованій, трудовыя опохи постиженія и ръшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха". Какой изъ критиковъ шестидесятниковъ лъваго, конечно, лагеря литературы отказался бы подписаться подъ этими словами? Принадлежатъ же они, какъ сказано, К. Аксакову, начетчику славянофильства...

Все это плюсы. Я не забываю и еще одного, поставленнаго на счеть гавянофиловъ уже позже, въ эпоху 60-хъ годовъ, Н. Г. Чернышевскимъ. Іернышевскій заявлялъ, что всё теоретическія заблужденія, всё фантатическія увлеченія славянофиловъ съ избыткомъ вознаграждаются уже однимъ убёжденіемъ ихъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно оставаться неприкосновеннымъ при всёхъ перемёнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ. Эти заявленія тёмъ характернёе, что, вообще говоря, "Сорременникъ" относплся къ позднему славянофильству лишь съ насмѣшливымъ презрёніемъ. Но, конечно, кто какъ не Чернышевскій, нашъ первый народикъ-соціалисть могь оцёнить полностью эти открытіе "общины", "арели", "міра" въ нашей старой жизни, этотъ взглядъ на общину, артель міръ, какъ на устой, откуда духъ живъ не ушелъ, гдё онъ пребывалъ теченіе всёхъ вёковъ крёпостного права, гдё онъ долженъ жить независимо отъ экспериментовъ просвёщенной бюрократія?..

Но ведь все это относится къ области критики, отрицанія и ежели бы

славянофилы ограничились бы только ею, они не могли бы вызвать къ себъ ничего кромъ почтительнаго удивленія. Но роль крптиковъ казалась имъ недостаточной и даже малоцѣнной. Въ душѣ они даже презпрали ее, считая ее, какъ Хомяковъ и Аксаковъ, эманаціей лишь "низшаго" разума, низшей стороны человѣческой натуры. Всѣ усилія ихъ творчества обращались на созиданіе и утвержденіе. И они утверждали и созидали, разрушая при этомъ правой рукой, что было сдѣлано лѣвой. И какъ только дѣло доходило до созиданія и утвержденія, даже такіе мягкіе, вѣротерпимые люди, какъ Грановскій, — не говоря уже о Бѣлинскомъ — выходили изъ себя.

"Ты не можеть себь вообразить, — писаль Грановскій Станкевичу о Кирьевскихь, — какая у этихь людей философія. Главныя ихь положенія: Западь стиль и оть него не можеть быть уже ничего; русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно оть родного историческаго основанія и живемъ наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоить въ возможности безиристрастно наблюдать чужую исторію; это даже наше назначеніе въ будущемъ; вся мудрость человюческия истощена въ творенія съ св. от цовъ греческой церкви, писавшихъ послю отдоленія от западной (!). Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего, все сказано. Кирьевскій говорить это всегда въ прозъ, Хомяковъ въ стихахъ"...

Всь утвержденія славянофпловъ похожи на это.

Они возставали противъ невърія и "фейербаховщины" современныхъ имъ людей — во имя утрени и вечерни, какъ К. Аксаковъ; оптинской пустыни, какъ Киръевскіе; догматическаго православія, какъ Хомаковъ. Они возставали противъ безобразія современной имъ обстановки во имя русской жизни XVII-го въка или аскетическаго пдеала отцовъ церкви; опи защищали лучшее и главнъйшее свое положеніе, что духъ русскаго народа живъ, хочетъ и долженъ жить, и не забывали немедленно же прибавлять къ этому, что Западъ гністъ и разлагается.

Въ конечномъ анализъ, послъ долгихъ тревогъ надъ этимъ вопросомъ я думаю, что ошибка славянофиловъ, прежде всего дискретировавшая ихъ ученіе у современниковъ и потомства, органическій недостатокъ ихъ доктрины, заключалась въ томъ, что положительная ея сторона была въ сущности лишь иъсколько исправленнымъ и улучшеннымъ тезисомъ, стоявшимъ все время въ видъ угрозы и предостереженія передъ русской литературой формулой оффиціальной народности.

Начать съ того, что они охотно допускали въ свою среду лицъ, для которыхъ, какъ, напр., для Загоскина, Фролова, Погодина, Шевырева и т. д., это было неопровержимымъ символомъ вёры, благодаря чему вмёсто патріо-

тизма получался самый узкій націонализмъ. Когда нев'ёдомый поэть мечталь о томъ, что онъ упьется "кровью мадьяровъ п н'ёмпевъ" или когда Языковъ, обращаясь къ западникамъ, называлъ ихъ "пэм'ённиками" п говорплъ:

Вы—людъ запосливый и дерзкій, Вы—опрометчивый оплотъ Ученья школы богомерзкой, Вы всѣ—не русскій вы народъ! Умолкиеть ваша злость пустая, Замретъ проклятый вашъ языкъ! Кръпка, падежна Русь святая, И русскій Богъ еще великъ!..

то было надъ чёмъ призадуматься, и дальнёйшій фазисъ славянофильства стремился утвердить такія вотъ мысли за русскимъ самосознаніемъ. Недаромъ умирающій Грановскій, узнавъ, что славянамъ распечатали устапизволили издавать свой органъ, писалъ Кавелину: "Хорошо... Надобудеть сказать последнее слово системы, а это последнее слово православная патріархальность, несовместимая ни съ какимъ движеніемъ впередъ. Ив. Киревскій уже удостоплся искомой награды и достигъ своей цели. Вдёшніе п... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоусть смело говорить о необходимости изгнать изъ государства всёхъ иноверцевъ или по крайней мёре подчинить ихъ строгому надзору православной церкви".

Вотъ, значитъ, какое утверждение таплось въ славянофильствъ, по миънію Грановскаго. И еще любопытное обстоятельство: историку литературы приходится имътъ дъло не съ развитиемъ славянофильской доктрины, а нишь съ историей ея вырождения, какъ бы для иллюстрации положения: живое живетъ, а мертвое лишь разлагается.

Но посмотримъ на критику славянофиловъ. Надо спросить себя, во-первыхъ, кто эту критику слышалъ? Она происходила въ московскихъ гостинкахъ, барскихъ угольныхъ, за семью замками и семью печатями не поволѣ, конечно, самихъ славянъ, однако она все же была ученіемъ почти что гайнымъ. Когда же она увидѣла свѣтъ Божій, то другая, большая критика уже сдѣлала свое дѣло. Это бы, впрочемъ, не бѣда, хотя все-таки вамѣтимъ, что славянофилы вполнѣ удовлетворялись крошечнымъ кружкомъ своихъ друзей и знакомыхъ, и совсѣмъ не особенно ретиво рвалось наружу и рвалось какое слово "отрицанія и сомнѣвія". Наоборотъ, если наружу и рвалось какое слово—это слово утвержденія и признанія и это слово склоняется во всѣхъ падежахъ, числахъ п родахъ на каждой страницѣ пъть "Москвитянина", не говоря уже о "Маякъ", и даже "Московскаго Сборника", редактировавшагося Ив. Аксаковымъ. Это слово утвержденія и признанія было: "мы народъ особенный, избранный, мы народъ право-

славный, и у насъ другіе пути, задачи и цели, чемъ у другихъ неспособныхъ, неизбранныхъ и неправославныхъ народовъ. Земля наша создана святителями. Въ сокровищинцахъ нашего прошлаго мы найдемъ все нужное для нашего обновленія, для нашего счастья. Домой же назадъ!"... Воть что слышали люди. Назадъ, куда назадъ? Исторія не возвращается. Самый торжествующій тонъ такихъ призывовъ, такихъ восторговъ передъ проиндымъ былъ огромною безтактностью. И эта безтактность становилась вредной, когда крупостное право въ воображении своего ненавистника К. Аксакова оказывалось чуть ли не райскимъ уголкомъ. И тутъ-то выступаеть на сцену во всей своей силъ второе: "но". Но... лучшіе славянофилы были большія дъти. Увы, это даже не я говорю, это говорить человъкъ глубоко любившій К. Аксакова, не позволявшій слова дурного сказать о немъ и даже выросшій подъ его вліяніемъ-его собственный младшій брать Ив. Аксаковъ. "Вотъ и Константинъ здесь, —писалъ онъ 20 января 1850 г. — Онъ прівхаль какь бы къ давно знакомымь людямь. Съ одной стороны, это ему пріятно, съдругой, я бы желаль, чтобы онь лицомъ къ лицу встрівтплся съ дъйствительностью. По сихъ поръ это не совсемъ удавалось; теперь же я теряю надежду, чтобы когда-либо онъ былъ способень ее увидать. Этоть человькь никогда не смущался, не соминьвался въ своихъ убъжденіяхъ-и ны во многизь взглядахъ поэтому съ нимъ расходимся". Въ другомъ письмѣ: "я не могу, подобно Константину, утьшаться такими фразами: главное-принципъ, остальное - случайность; или что русскій народъ ищетъ царствія Божія и т. д. Равнодушіе къ пользамь общимь, люнь и апатія, и предпочитаніе собственных выгодь — признается за исканіе царетва Божія!.. \*). Что касается до принципа, то, признаюсь, это выраженіе Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другь мой, ты будешь сыть на томъ свете, а тенерь голодай, -- это случайность; намажь хлебъ принципомъ вместе масла, посынай принципомъ-и вкусно; вужды нътъ, что сотни тысячъ умрутъ; другіе сотин уйдуть-это случайность. Легкое утышеніе. Если бы я такъ върилъ въ принципъ и въ жизненность этого принципа въ русскомъ народъ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущають меня факты-ничего; вынуль изъ кармана табакерку, понюхаль принципа и счастливъ! Гдв онъ этотъ принципъ? Куда девался? Поди, Константинъ, достань пыльную льтопись, поищи его въ XII и XIII въкахъ, когда князья терзали русскую землю, воюя другь у друга уделы. Поздравляю съ этой находкой"...

Asm.

<sup>\*)</sup> Въ словахъ и тонъ этого письма слышно даже возмущение.

Ну, можно ли съ большей язвительностью написать критику на мла денчество "общественной" мысли у Константина Аксакова.

И, конечно, это очень странное на первый взглядъ, однако несомнънное обстоятельство, что правительство Николая І очень подозрительно относилось къ славянофиламъ. Многіе изънихъ пострадали (даже Погодинъ былъ подъ надзоромъ полиціп), но никто серьезно. Чемъ же собственно подозрительны славянофилы? Темъ прежде всего, что большая пхъ не служила, тъмъ, во-вторыхъ, что они представляли изъ себя тъсно сплоченный кружокъ, тъмъ, въ-третьихъ, что они занимались литературой, тъмъ, въ-четвертыхъ, что у нихъ были какія-то панславистскія мечтанія. Хотя всь эти обвиненія напоминають нъсколько горбуновскій обвинительный акть: "признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что въ неизвъстное время, въ неизвъстномъ мъстъ, вели съ неизвъстнымъ лицомъ бесъду о предметахъ, оставшихся суду непзвъстными?"-однако это дъйствительно такъ было. По крайней мъръ въ 1852 г. Дуббельтъ писалъ мпнистру народнаго просвъщенія: "съ нъкотораго времени образовалось въ Москвъ общество славянофиловъ; что цъль этихъ людей состоить въ томъ, дабы сдълать переворотъ въ русской литературъ, не подражать иностраннымъ западнымъ писателямъ, искать для своихъ сочиненій предметовъ самобытныхъ и народныхъ; что хотя секретное наблюдение за членами сего общества не обнаружило до сей поры ничего положительно вреднаго, но какъ общество это подъ вліяніемъ людей неблагонамъренныхъ легко можетъ получить вредное политическое направление и какъ члены онаго большею частью литераторы... То... государь императоръ соизволилъ высочайше повельть, дабы на представляемыя сочиненія въ духъ славянофиловъ было обращено со стороны цензуры особенное и строжайшее вниманіе"...

Я привелъ это отношение для того, чтобы показать, какъ легко было въ тв времена стать подозрительнымъ, подпасть подъ надзоръ полиціп п даже лишиться возможности говорить съ своими читателями, потому что при особенномъ и строжайшемъ вниманіи цензуры славянофилы дъйствительно лишились ея \*). Я привелъ это отношение еще и потомъ, чтобы на прощанье оттънить одну хорошую, быть можетъ, лучшую сторону стараго славянофильства, ту именно, что, не будучи противъ, оно не было за. Не всъ, конечно. Въ самыхъ первыхъ ихъ рядахъ были люди, которыхъ Герценъ съ полнымъ правомъ называетъ добровольными холопами и преданными рабами.—Погодинъ и Шевыревъ, но зато другіе не имъли ни-

Прекратился совствъ "Москорскій Сборникъ" на 3-мъ выпускт.

чего общаго ни съ оффиціальнымъ міромъ, ни съ оффиціальной народностью. Но эти-то другіе и создали славянство, больше даже, придали ему ореолъ какой-то исключительной чистоты и гражданской порядочности.

Какъ бы то ни было, они должны были оставить свои бесёды съ публикой. Для многихъ, особенно же для К. Аксакова, который быль агитаторомъ по природъ—это было мучительно тяжело.

Часто осмъпваемые и часто побиваемые на самыхъ разнообразныхъ пунктахъ, почти безъ читателей, обыкновенно безъ подписчиковъ, чувствуя, что ихъ понимаютъ какъ разъ такъ, какъ понимать не следуеть, славянофилы то и дело брались за журналистику. У нихъ былъ свой почти постоянный органъ "Москвитянинъ" Погодина, они были недовольны имъ. "Москвитянивъ" прославился своею неаккуратностью, сухостью своего содержанія, "неметенымъ" слогомъ самого Погодина и темъ, что Поголинъ разсылалъ его черезъ военнаго московскаго полициейстера. Главная задача журнала было отстоять старину. "За нашу старину" — такъ называется одна изъ статей Погодина, и здесь исповедание веры журнала. Погодинъ старательно отмечаеть все, что было хорошаго въ старой Руси, удивляется на Котошихина, удивляется историкамъ, которые довфряютъ человъку, повъшенному за мошениичество. Впрочемъ-это обычная славянофильская пъсня, гораздо громче и не разъ пропътая К. Аксаковымъ. На страницахъ "Москвитянина" разыгрывались политическія стычки славянъ съ западниками. "Москвитянинъ" по пятамъ преследовалъ "Отечественныя Записки" и "Современника"; ему отвъчали насмъщливо и полупрезрительно. Онъ не унывалъ и снова начиналъ свою старую ивсию о томъ, что у насъ есть собственная культура, есть собственныя преданія, которыя выше западныхъ. Есть ли они? Воть основной вопросъ полемики--его развътвленія ненитересны и малопоучительны. Объ стороны находились въ ужасно непріятномъ положеній; имъ нельзя было договориться до конца, нельзя было затронуть самыхъ насущныхъ вопросовъ, но на сторонъ западниковъ было вліяніе, сочувствіе публики, были такіе язвительные таланты какъ Герценъ и Бълинскій, такія молодыя научныя силы, какъ Грановскій и Кавелинъ. Б'єлинскій, какъ всегда, былъ непримиримъ и неистовствоваль. Послъ схватки Кавелина съ Самаринымъ онъ ръзко писаль последнему о славянофилахь вообще: "Церемониться съ славянофилами нечего. Я не знаю Киртевскихъ, но, судя по разсказамъ Грановскаго и Герцена, это-фаталисты, полупомещанные, особенно Иванъ, но люди благородные и честные: я хорошо знаю лично К. С. Аксакова; это человекъ, въ которомъ благородство-врожденный инстинктъ. За исключенісмъ этпхъ людей, всѣ остальные славянофилы, знакомые мнѣ лично или по сочиненіямъ, странные и на все готовые, пли пошлецы... Катай пхъ" \*)...

Останавлюсь теперь на кое-какихъ подробностяхъ спора.

Особенню раздражало Бѣлинскаго то, что онъ видѣлъ, какъ его друзьябаричи колеблются между обоими лагерями и, нѣтъ-нѣгъ, печатаются въ
"Москвитянинѣ". Онъ сердился, негодовалъ, пока не научился наконецъ
пожимать илечами. Въ этомъ фактѣ какъ нельзя лучше выразилась истинная
"закваска и основаніе" кружка Станкевича. Члены его, отяжелѣвши отъ
праздности, все больше и больше склонялись къ незлобію, добродушію и
всепримиренію. Примирить западниковъ и славянофиловъ имъ очень хотѣлось, хотя Бѣлинскій и предупреждалъ ихъ, какая это смѣшная, безполезная задача. Къ этому времени относится одинъ эпизодъ, очень характерный, разсказъ о которомъ сразу выяснить намъ отношеніе обѣихъ партій.

"Въ концъ ноября 1843 г., Грановскій открылъ публичный курсъ объ исторіи среднихъ въковъ, окончившійся въ апрыль сльдующаго года. Лекцін имали необычайный успахъ. Чаадаевъ назваль эти лекцін "событіемъ", и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвъ никогда ничего подобнаго не было. Усибхъ былъ таковъ, что сами славянофилы его признали, какъ ин мало сочувствовали они характеру и содержанію лекцій. Таланть Грановскаго, искреннее убъжденіе, которое слышалось въ каждомъ его словъ, побъдило всъ препятствія. "Лекціп Грановскаго, — сказалъ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторін, биткомъ набитой дамами и вефмъ московскимъ свътскимъ и интеллигентнымъ обществомъ, — имъютъ историческое общество". Его ръчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смълости и поэзін, которыя мощью потрясали слушателей, будили ихъ. Смълость его сходила ему съ рукъ, - онъ читалъ о средневъковой исторіи Франціи и Англіи. - не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій во вкусъ фрацузскихъ авторовъ, ставящихъ огромныя точки на крошечными і. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ, что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ болѣе извъстной слушателю, что она казалась его собственной мыслыю.

"Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человъчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться, любовь широкая и много-объемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привътствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдъ, ничему не вырвалось слово ненависти въ его чтеніяхъ, онъ про-

<sup>\*)</sup> Позже Бълинскій признать здоровое зерно славянофильской доктрины, но, конечно, попрежнему отрицательно продолжаль относиться къ ихъ историческимъ толкованіямъ.

ходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ, - но не оскорблялъ усопшихъ. Деракая мысль поправлять царственное теченіе жизии челов'вчества далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ вездъ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Миъ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умъть во всъ въка, у всъхъ народовъ, во всъхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человъческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищъ ни были, въ какомъ бы перазумномъ возрастъ мы ихъ ни застали, видъть сквозь туманныя испаренія временнаго просвъчиваніе въчнаго пачала, т. е. въчной цъли-великое дъло для историка". Отсутствіе ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмъсть съ искренней, горячей дюбовью къ наукъ, знаню, мысли-вотъ что одушевляло и самого профессора и его блестящую аудиторію. Грановскаго обвиняли въ пристрастін къ Занаду, онъ отвъчаль на это: "я явился читать часть его исторін и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нътъ права не любить ея".

"Между тъмъ продолженіе лекцій Грановскаго, имѣвшее въ публикъ прежній успѣхъ, начало производить въ противномъ лагерѣ совсѣмъ иное дъйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. "Славие", какъ называли тогда "Москвитянъ" и славянофиловъ, быть можетъ, раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго,—пегодовали, что читая о среднихъ въкахъ зъ Европъ, онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слѣдуетъ западной наукъ, мало говоритъ о христіанствъ. Возраженія и обвиненія были нелъпы, но имѣли свое дъйствіе. Второй отчетъ Герцена о лекціяхъ уже не былъ разрѣшенъ, университетское начальство стало думать о мѣрахъ противъ распространенія нъмецкой философіи,—митрополитъ московскій поручилъ обличеніе Гегеля извѣстному профессору московской академіи Голубинскому...

"При такомъ положении дълъ невольно возникалъ вопросъ, -- "въ чью-же руку играютъ московскіе друзья и пріятели, мъщаясь съ славянофилами и "Москвитяниномъ?" Бълинскій прекрасно понималь, сердился и больше всего боялся, какъ бы и Герцена не засосало это московское болото. Въ мат 44 г. опъ написалъ въ Москву цтлое длиниое посланіе. "Я жидъ по патуръ,-говорилось тамъ между прочимъ-и съ филистимлянами за однимъ столомъ ъсть не могу... Грановскій хочеть знать, читаль ли я его статью въ "Москвитянинъ". Нътъ, и не буду читать, скажи ему, что я не люблю ин видъться съ друзьями въ пеприличныхъ мъстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія". Предположенія Бълинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже скоро. Къ осейи 44 г. отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бълинскаго, стали портиться, друзья приходили къ заключенію, что не можеть быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ нимъ въ понятіяхъ, открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболье видное лицо "западной" партін въ Москвъ, сдълался предметомъ самыхъ непріязненныхъ пападеній съ "славянской"

роны въ университетъ, въ нечати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ившимъ по рукамъ. Въ поябръ 1844 г., въ университетъ хотъли не инять представленной имъ магистерской диссертаціи и съ позоромъ врагить ему ее, какъ неудовлетворительную. Это не удалось врать Грановскаго, но раздражить его они, конечно, усибли. Грановй теперь самъ отказался отъ участія въ "Москвитянинъ". Славянльскій кружокъ обнаруживаль тотъ мрачный фанатизмъ, который зыя имъли и прежде случан видъть. Хомяковъ, нъсколько позднъе, палъ на Грановскаго въ печати. Языковъ, извъстный поэтъ, "славяноть по родству", истощивши свою музу на мниморазгульной поэзін, паль на "западную" партію въ стихотвореніяхъ, которыя можно было бы ввать памфлетами, если бъ современники не считали ихъ за "юрическія бумаги", какъ тогда говорилось. Онъ началь это въ декабрѣ 4 г., кажется, стихотвореніемъ. "Къ пе-нашимъ", направленнымъ провъ Грановскаго, Герцена и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше, ть въ измънъ отечеству, затъмъ послъдовали еще два такихъ же: изъ ть одно было посвящено спеціально обличенію Чаадаева, другое было гланіе къ К. Аксакову, гдѣ за изъявленіями дружбы и славянофильаго союза слъдовали упреки Аксакову за то, что опъ подаетъ руку дямъ, которые "нашу Русь пенавидятъ всей душой и передались лувой ивметчиць", и наконець поощреніе на борьбу съ этими врагами чества.

"Раздоръ продолжался.

"Въ февралъ 1845 г. Грановскій защищалъ свою диссертацію; факульть, въ которомъ были непримиримые враги его изъ славянъ, наконъ долженъ былъ принять ее. Диспутъ снова раздражилъ партін. Гранскому сдълана была овація, его противникамъ шикали. Въ новомъ осквитянинъ дъло не ладилось между самими "славянами". Бълинскій вялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественные вады и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ узьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись конецъ съ тъми людьми "славянскаго" кружка, которые внушали имъ иболъе сочувствія по характеру и таланту".

Я не могъ избъжать нъкоторыхъ, быть можетъ, даже излишнихъ подробстей, но дъло въ томъ, что споръ этотъ представляется мит не только кнымъ, но и основнымъ для исторіи русской литературы. Все начинается него и все къ нему возвращается. Въ совершенно ребяческой формъ изется онъ передъ нами у Шишкова съ его защитой высокаго, средняго инзкаго стилей, съ его ненавистью къ иностраннымъ словамъ. Славяномы и западники подияли его до философской высоты, до вопроса о сассознании русскаго общества. И вы ясно видите, какъ это этотъ споръстеть и ширится, принимая въ себя все болье важные вопросы. Ръчь сначала о томъ, чъмъ была Россія во времена Алексъя Михайловича переходитъ въ другую—чёмъ она должна быть, какія ем отношенія къ

западной жизни вообще, къ наукъ и мысли Запада, къ его политическимъ формамъ и укладамъ? Есть у насъ русскихъ такіе устон, оппраясь на которые мы можемъ сами самобытно рашить роковые вопросы общественной жизни, передъ которыми самъ Западъ остановился съ недоумъніемъ? Или такихъ устоевъ нъть, и нашъ путь уже проторенная дорога? Что значать наши коренныя добродетели, которыхъ по славянофильскому списку 12: смпреніе, смпреномудріе, религіозность, радушіе, общинность, отсутствіе самоув'тренности, преклоненіе передъ тімъ, что получило освящение въковъ, доброта, способность довольствоваться малымъ, презръніе къ благамъ жизни, безсеребренность и удаль — остатокъ ли это архаическихъ временъ или камии красугольные новой жизни? Истина ли ивиность, какую придають западные люди писанному закону, или эта пѣнность закона и договора вообще-преувеличена, и вся суть заключается въ любви одного къ другому, въ довтрін младшаго къ старшему, въ "опекъ" слабыхъ сильными? Даеть ли человъку какое-нибудь правственное удовлетворение исполненная, писанная правда, или есть итчто высшее этой писанной формальной правды -- правда сердца, стихійно въ насъ заложенная? И какой правде долженъ следовать человекъ? (лавянофилы высказались за правду сердца (вспомнимъ о презрѣніп Аксакова къ договору) правду старыхъ книгъ, любви, патріархальныхъ любовныхъ отношеній. Въ этомъ ихъ главная "историческая" ошибка. Еще дальше на почвт того-же спора, и мы достигаемъ вершинъ философскихъ вопросовъ человѣчества — вопроса о роли личности въ исторіи. Потому-то очевидно, что славянофилы и западники должны были решать этотъ вопросъ разно.

Первые съ своимъ смиреномудріемъ, своимъ признаніемъ высокаго религіознаго начала, управляющаго жизнью людей, не могли дов'єрить отд'єльному, самонад'єянному разуму, который для вихъ съ любой точки зр'єнія быль недостаточень; они говорили о в'єріє, какъ Хомяковъ, объ общинномъ мышленіи, какъ Аксаковъ, объ откровеніи, какъ Кир'євескій. Западники, на на первыхъ порахъ по крайней м'єріє, безусловно полагались на науку и въ ней, т. е. въ маломъ разум'є челов'єка вид'єли все спасеніе.

Вотъ "антиномін" нашей общественной мысли, наполняющія всю псторію нашей литературы...

## Западники.

Говорять, что въ ученіи славянофиловъ есть нѣчто отъ Востока взятое, оттуда идущее и близкое его духу. При этомъ указывають на религіозный элементь ихъ міросозерцанія, на отрицаніе личнаго начала и при-

знаніс какъ въ жизни отдівльных людей, такъ и цівлых народовъ какойто даже судьбы, все опредівляющей и властно требующей отъ всікхъ исполненія своихъ приказаній. Къ этому прибавляють еще, что въ ученіи славянофиловъ есть лівнивые, квіэтическіе элементы, въ конців концовъ все сводящіе къ примиренію. Есть, словомъ, то, что заставило поэта сказать:

> ... Все, что здѣсь доступно оку, Спитъ, покой цѣпя.

И, конечно, славянофилы, несмотря на громы и молніп слова, порою вырывавшіяся у нихъ, были люди примпренные и даже въ концѣ концовъ сознательно примпрившіеся. Всѣ ихъ начала какъ "масса" и "массовой разумъ", какъ "релисія" и притомъ религія догматическая, какъ презрѣніе къ отдѣльному разуму и боязнь раціонализма—все это должно было возстановлять ихъ противъ постоянныхъ исканій, недовольства и томительной неудовлетворенности отдѣльныхъ личностей и заставить ихъ воскликнуть (какъ впослѣдствій Достоевскаго): смпрись гордый человѣкъ, спасеніе—не въ твоихъ исканіяхъ, не въ гордомъ возстаній противъ преданій и устоевъ старины, а въ чистой догмѣ православія (Хомяковъ); въ умпленій передъ иконой (Кирѣевскій), въ отреченій отъ себя, отъ личнаго въ себѣ во имя общаго, цѣлаго и стройнаго—общенародныхъ основъ жизни.

Западъ сталъ, поэтому, чуть ли не пугаломъ въ ихъ глазахъ, потому что оттуда-то шло это неудержимое возстание личности противъ сложившихся и упроченныхъ формъ жизни, этотъ ея байронизмъ, эти ея безпокойныя искания. Но тутъ-то и больше всего понадобилась поправка западниковъ, даже страстная и невоздержанная зачастую поправка ихъ, какъ у Герцена и Бълинскаго, вся страстность ихъ отрицания восхваляемыхъ и превозносимыхъ основъ истинно русской жизни, какъ у Чаадаева, все глубоко заложенное въ нихъ недовольство, не соглашавшееся ни на какое примиреніе. Тутъ надо было вспомнить и громко сказать, чъмъ былъ всегда для насъ Западъ, чъмъ его наука выше, чъмъ его личность, несмотря на свое постоянное броженіе, больше и даже красивъе въ своемъ гордомъ исканіи хотя бы самого Парамона Юродиваго или дурака Левки или вообще всей огромной толиы "божьихъ людей".

Чъмъ былъ для насъ Западъ? Порою — единственнымъ пристанищемъ, постоянно "учителемъ", щедро дълившимся всъми своими завоеваніями въ области мысли и знанія, и ужъ, конечно, постояннымъ, суровымъ напоминаніемъ, что смыслъ человъческаго существа не въ обладаніи и пользованіи, а въ въчномъ стремленіи и исканіи чего-то тапиственнаго и все еще не дающагося человъку, но страстно манящаго его къ себъ. Даже такую элементарную и про-

стую вещь, какъ "надо учиться и работать", все же сказала намъ Европа, ея культура, ея дисциплина. И западники всегда помнили это громадное различіе между недвижимой, сожженной солнцемъ божсьей страной и суровыми требованіями все усложняющейся жизни, гдъ

... Желъзная лоната Въ каменную грудь, Добывая мъдь и злато, Връжетъ страшный путь.

Человъкъ одинъ изъ великихъ ищущихъ русскихъ людей, но слишкомъ нервный и впечатлительный и любившій часто и неосторожно повторять, что Западъ гність, Западъ сгинлъ, Западъ умеръ, все же лучше другихъ сумътъ опредълить для насъ, русскихъ, значеніе этого гніющаго, стипвшаго и умершаго уже Запада. Этихъ человъкомъ былъ Достоевсвій.

"У насъ русскихъ-говорить онъ-двъ родини -Россія и Европа.-Европа-но въдь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы господа какъ намъ дорога, намъ мечтателямъ славянофиламъ, эта самая Европа, эта страна святыхъ чудесъ!.. знаете ли вы, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучають и волнують насъ судьбы этой дорогой и родной намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болъе и болъе заводакивающія ея небосклонь? Русскому Европа такъ же драгоценна, какъ Россія. О, болъе! Нельзя болъе любить Россію, чъмъ люблю ее я, но я не упрекаль себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ миъ милье, чьмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камии, эти чудеса стараго божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чъмъ имъ самимъ...-Я хочу въ Европу събздить, Алеша-говорить Иванъ Карамазовъ-и въдь я знаю, что поъду лишь на кладонще, но на самое дорогое, на самое дорогое кладбище-вотъ что! Дорогіе тамъ лежатъ нокойники, каждый камень надъ ними гласить о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной въръ въ свой подвигъ, свою истину, въ свою борьбу, въ свою науку, что я, знаю зарапъе, паду на землю и буду цъловать эти камии и плакать падъ ними,---въ то же время убъжденный всъмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болъе!"

Конечно, больше чёмъ кладбище, но все же удивительно вёрна мысль о двухъ родинахъ русскаго человёка и о святыхъ чудесахъ Европы. И вотъ это не сразу даже поняли, а почувствовали западники. И вы слышите ту же мысль, когда Грановскій говорить вамъ: "Западъ кровавымъ потомомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нётъ права не любить ея", —когда Чаадаевъ указываеть на пдеп долга, закона, порядка, какъ необходимыя условія міра общественнаго, — когда Герценъ, скатившись въ глубину невёрія и отрицанія, все же и оттуда проповёдуетъ смиреніе передъ наукой и истиной, —когда Бълинскій пишетъ свое грозное письмо Гоголю или умпрающій ходить любо-

ваться на строющійся вокзаль желізной дороги, какь на дарь Запада, — когда молодые ученые, какь Кавелинь, начинають въ прошломь пскать юридическаго обоснованія русскаго существованія, — когда Гончарось твердить вамь свое аккуратное "надо работать" - - пли когда Тургеневь боязливо отстраняется отъ мистики и вообще отъ віры въ широкую русскую натуру — и т. д., и т. д. — во всемъ этомъ голось Европы. Но онъ еще слышніве тамь, гдів идеть споръ о смыслів человіческаго существованія потому что Востокъ, славяне, барская обломовщина говорить о покої, о забвеніи, а Западъ объ псканіи и о візчномъ стремленіи, хотя бы и неудовлетворенномъ.

Страстность западнического отрицанія, сводившая на н'ять всю Россію въ ек прошломъ и настоящемъ, такъ же мало обязательна для кого-нинибудь, какъ и мысли о гниломъ Западъ или славянофильское утвержденіе, что мы призваны обновить міръ-но все это лишь крайности спора, крайности полемического увлеченія. Сущность же глубже, серьезніс. Она въ противоръчіи личности и массы, личнаго и общественнаго развитія "сь полнымь гордаго довърія покоемь", стремленія и пользованія, старо-барской Россіи и того новаго общественнаго слоя разночиннаго, - который въ сороковыхъ годахъ сталъ выходить изъ-подъ баретва и впервые въ общихъ крупныхъ чертахъ созналь себя вь Бълинскомь, - мистики, доходившей до поклоненія передъ полупудовими желѣзными колпаками юродивыхъ, и раціонализма, утверждавнаго, что все спасеніе въ наукі, знанін... Туть столько противорічній, что и теперь, черезъ 60 лать работы, они не рашены. Но на той и другой сторонъ-наше родное русское, и вотъ, переверните нъсколько страницъ исторіи и вы увидите уже попытку примиренія обонхъ началъ, увидите, какъ раціонализмъ западничества, его разсудочность становятся въ ученін народніковъ мистическими!

Девизомъ западниковъ было: мы ученики Европы и должны еще больше, еще самоотвержените учиться у нея и первое, что намъ нужно— это развите въ себъ чувства законности и собственнаго достоинства.

Западники начали, конечно, съ полнаго отрицанія настоящаго и самобытнаго будущаго Россіи и зд'єсь (хронологически) первая роль принадлежить ІІ. Я. Чаадаеву.

И. Я. Чаадаевъ (1793—1856), Біографію Чаадаева можно разсказать въ 10-ти строкахъ. Вообще замѣчательно, что у русскихъ людей біографіи нѣтъ, что совершенно естественно при полной скудости нашей общественной жизни. Знатный и богатый баринъ, Чаадаевъ, сначала блестящій гвардей-

скій офицеръ съ великольной карьерой впереди, посль одного рызкаго замычанія Александра I, вышель въ отставку и сталь разносить свое недовольство по гостепрінинымъ московскимъ гостинымъ, гдъ и скороталь свой выкъ.

Въ 1836 г. онъ напечаталъ свое "Письмо" въ Надеждинскомъ "Телескопъ", за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и еженедъльно, до помилованія, подвергался освидътельствованію полицеймейстера. Онъ писалъ и еще, кромъ напечатаннаго въ "Телескопъ", но "Письмо" создало ему славу, какъ "Горе отъ ума" Грибоъдову. Находился въ дружбъ со многими славными современниками (Пушкинымъ, Герценомъ и т. д.) и велъ переписку съ Шеллингомъ.

Однако глубокую *русскую* драму нашелъ, напр., Герценъ въ этой въ сущности пустой и безцвътной жизни талантливаго, а можетъ быть, и геніальнаго русскаго человъка.

"Въ міръ не было ничего противоположиве славянофиламъ, какъ безналежный взглядь Чаадаева, которымь онъ мстиль русской жизни, — какъ его обдуманное, выстраданное проклятіе ей, которымъ онъ замыкалъ свое печальное существование и существование целаго періода русской исторіи. Онъ долженъ быль возбудить въ нихъ сильную оппозицію, онъ горько п уныло-эло оскорбляль все дорогое имъ, начиная съ Москвы... Въ Москвъ, говаривалъ Чаадаевъ, каждаго иностранца водять смотръть большую нушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрелять нельзя, и колоколь, который свалился, прежде чемь звониль. Удивительный городь, въ которомъ достопримечательности отличаются нелепостью; или, можеть быть, этотъ большой колоколъ безъ языка - гіероглифъ, выражающій эту огромную немую страну, которую заселяеть илемя, назвавшее себя славянами, какъ будто удивлиясь, что имфетъ слово человъческое... Чаадаевъ и славяне равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни; они равно спрашивали: Что же изъ этого будетъ? Такъ жить невозможно, тягость и нелешость настоящаго очевидны, невыносимы — где же выходъ?-Его нътъ, отвъчалъ человъкъ петровскаго періода, исключительно западной цивилизаціи, в'єрпвшій при Александр в I въ европейскую будущность Россіи. Онъ печально указываль, къ чему привели безплодныя усилія целаго века. "Исторія другихъ народовъ -- повесть ихъ освобожденія. Русская исторія развитіе кріпостного состоянія".

"Переворотъ Петра сдёлалъ изъ насъ худшее, что можно сдёлать изъ людей, — просвещенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ—пора отдохнуть, пора свести миръ въ свою душу, прислониться къ чему-нибудь...

это почти значило — пора умереть, и Чаадаевъ думалъ найти объщанный всъмъ страждущимъ и обременнымъ покой въ католической церкви".

Свои горькія и уныло-злыя мысли Чаадаевъ и изложилъ въ "Философическомъ письмъ". Вотъ отрывки, которые дадутъ ясное представленіе о немъ:

"Посмотрите вокругъ себя. Все, какъ будто, на ходу. Мы всѣ, какъ будто, странники. Нътъ ни у кого сферы опредъленнаго существованія... пътъ ничего, что бы привязало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія, ифтъ ничего постояннаго, непремфинаго: все проходить, все протекаетъ, не оставляя слъдовъ ни на вибиности, ни на васъ самихъ. Дома мы будто на постоъ, въ семействахъ, какъ чужіе, въ городахъ, какъ будто, кочуемъ и даже больше, чъмъ илемена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаниве къ своимъ пустынямъ, чемъ мы къ своимъ городамъ... У всехъ народовъ бывають періоды сильной, страстной дъятельности, періоды юпошескаго развитія, когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворифишія иден; въ нихъ источникъ и основаніе дальнъйшей ихъ исторіи... Мыже не имъемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началъ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевъріе, затъмъ жестокое, унизительное владычество татаръ-завоевателей, владычество, слъды котораго въ нашемъ образъ жизни не изгладились совсъмъ и донынъ. Вотъ горестная исторія нашей юности; мы совстмъ не имъли возраста этой безмърной дъятельности, этой поэтической игры правственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвътствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвътнымъ, безъ силы, безъ энергін. Нътъ въ намяти чарующихъ восноминаній, нътъ сильныхъ, наставительныхъ примъровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробъгите взоромъ всф вфка нами, прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказаль вамъ прошедшее сильно, живо, картинно. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что у другихъ сдълалось инстинктомъ, привычкою. Наши воспоминанія не дальше вчерашняго дня, . мы, такъ сказать, чужды самимъ себъ".

У насъ нъть ничего: "ни чарующихъ воспоминаній", ни "спльныхъ, наставительныхъ примъровъ въ народныхъ преданіяхъ", и мы живемъ въ "тупомъ равнодушій ко всему, въ самомъ тъсномъ горизонтъ безъ прошедшаго, безъ будущаго"... Мы—невольные бродяги вольной и широкой исторической дороги, и осмысленная жизнь Запада—не для насъ. Тамъ этотъ смыслъ дается прежде всего идеями. "Хотите ли — спращиваетъ Чаадаевъ—знать, что это за идей? Это идей долга, закона, правды, порядка. Онъ — необходимыя начала міра общественнаго". Чъмъ же мы замъняемъ все это? Ничъмъ, и происходитъ страшное, грустное явленіе: "далеко лучшія идей отъ недостатка связи и послъдовательности, какъ безплотные призраки, цъпенъютъ въ нашемъ мозгу. Человъкъ теряется, не находя

средства придти въ соотношеніе и связать себя съ тьмъ, что ему предшествуеть, онъ лишается всякой увъренности, всякой твердости потолиу, что не руководить чувство общаго существованія, и онъ заблуждается въ міръ. Такія потерявшіяся существа встръчаются во всъхъ стравахъ. Но у насъ это черта одщая".

Неужели же все это только злоба, только раздраженіе? Прослушайте въ такомъ случав еще одно небольшое мвсто изъ "Апологіи сумасшедшаго":

"Повѣрьте — пишетъ Чаадаевъ, — я больше, чѣмъ кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умѣю цѣннть высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсѣмъ по тому способу какъ то, чып крпки разрушили мое существованіе. Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что время слѣпыхъ амуровъ прошло, что теперь, прежде всего, мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня нѣтъ этого блаженнаго патріотизма, этого лѣниваго патріотизма, который устраивается такъ, чтобы видѣть все въ лучшую сторону, который засыпаеть за своими пллюзіями, и которымъ, къ сожалѣнію, въ наше время страдаеть много хорошихъ умовъ"...

Трудно не слышать въ этихъ превосходныхъ строкахъ чуднаго мотива . Пермонтова:

"Люблю отчизну я, но странною любовью"...

Въ своемъ "Инсьмъ" Чаадаевъ выразилъ крайнюю степень отрицательнаго отношенія къ Россіи и русской жизни съ западнической точки зрвнія. Онъ не видить ничего хорошаго не только въ прошломъ и настоящемъ, но и въ будущемъ. Это сатпра Грибовдова и Гоголя, переведенная на публицистическій языкъ, и на знаменитый вопросъ поставленный впослъдствіп въ "Мертвыхъ душахъ" — "куда мчится русская тройка?", Чаадаевъ заранње отвъчалъ: "никуда". Но что хорошаго видълъ онъ на Западъ? Его ответь на вопросъ, какъ и большинство ответовъ русскихъ людей того времени, мысль которыхъ только начинала работать, не отличается определенностью. Онъ говорить объ идеяхъ закона, долга, правды, порядка, но нигде и никогда точно ихъ не формулируеть. Его знаменитое "Письмо" имъетъ лишь критическую, отрицательную цънность. Онъ зналъ то, что . русская идея, такъ величественно и такъ самодовольно истолкованная книжниками XVI-го въка, возродившаяся, какъ идея оффиціальной народности при императоръ Николаъ, вступила въ фазисъ своего чистаго отрицанія. Оттого-то Чаадаевъ и прислонился къ католицизму, нисколько не

заботясь о томъ, что католицизмъ его времени меньше всего воилощаетъ въ себѣ идеи долга, закона, правды, порядка, и что часы исторіп показывали уже не ІХ-ый, а ХІХ вѣкъ. Но все же вы чувствуете въ Чаадаєвѣ очень дѣятельное броженіе мысли, напряженную и потому уже одностороннюю критику, стараніе добраться до глубины дѣла, и легко представить себѣ, какое ошеломляющее впечатлѣніе должно было это "Письмо" произвести на современниковъ. Вопросъ былъ поставленъ рѣзко: есть ли у Руси какія нибудь основы для самостоятельнаго будущаго? Или же намъ суждена одна ученическая роль вплоть до полнаго сліянія съ культурой Запада? Что въ концѣ концовъ можеть дать намъ Западъ?

Идею личнаго развитія, и общественнаго совершенствованія—отв'вчали Бълинскій и Герценъ, беря критику Чаадаева исходнымъ своимъ пунктомъ.

Перехожу поэтому къ Бълинскому, при чемъ остановлюсь на и вкоторыхъ фактахъ его личной жизни, имъющихъ однако общее историко-литературное значеніе.

В. Г. Бълинскій (1810—1848). Сынъ бъднаго уъзднаго врача, онъ независимо, впрочемъ, отъ семьи получилъ все же нъкоторое скудное образованіе, побывалъ даже въ университеть, но былъ исключенъ оттуда подъ предлогомъ малоуспъшности за написанную имъ трагедію "Дмитрій Калинпнъ", въ которой ярко и ръзко-негодующе выставлялъ ужасы кръпостного права. Потомъ онъ сталъ литераторомъ, пребывалъ въ этомъ унизительномъ дли того времени званіи всю жизнь до послъдняго вздоха, теперь онъ легенда—самое чистое, свътлое и великое имя русской литературы.

Уже съ выходомъ изъ гимназіи начинается дъйствительно самостоятельная жизнь Бълинскаго, полная невзгодъ и тяжелыхъ испытаній, й туть же завязывается узелъ его жизненной драмы, опредълить смыслъ и значеніе которой—задача не легкая. Мы видимъ, какъ Бълинскій, полагаясь исключительно на свои силы и едва ли опредъленныя ожиданія чего-то лучшаго, перевзжаетъ въ Москву, бросивъ почти навсегда родныя палестины, гдъ во всякомъ случав ему съ матеріальной стороны живется легче, благодаря родственнымъ и инымъ связямъ. Онъ оказывается въ огромномъ городъ одинъ, безъ друзей, безъ знакомыхъ, съ запасомъ нъсколькихъ несчастныхъ грошей въ карманъ—настоящій Робинзонъ Крузор на необитаемемъ островъ. Все надо сдълать самому, все надо добыть своими руками, начиная съ пищи и кончая положеніемъ въ обществъ. А у него нътъ ничего, даже необходимыхъ свъдъній, даже ничтожной практической опытности. Впрочемъ, надо думать, что онъ не особенно боится матеріальныхъ лишеній: онъ уже привыкъ къ нимъ, и его потребности доведены до минимума. Желудокъ

рѣдко безпоконтъ его и быстро умолкаетъ при малѣйшемъ къ нему випманіи. По части одежды Бѣлинскій совсѣмъ уже не стѣсняется, также и по части помѣщенія. Но ему нуженъ театръ, книги, наука... да мало ли что вообще нужно живому человѣку, съ горячимъ, нѣсколько фантастическимъ даже, воображеніемъ. И предстоитъ борьба,—тяжелая, огромная, полная невзгоды и разочарованія, предстоятъ безконечные сѣрые дни безплодныхъ ожиданій, злобныхъ проклятій и скрежета зубовнаго. Только духъ крѣпнетъ въ этой борьбѣ,—тѣло и самая жизнь рушатся...

Узель жизненной драмы Вѣлинскаго, между прочимъ, и въ его инщеть, — нищеть, доходившей подчасъ до того, что онъ цѣлыми недѣлями сидѣлъ дома за неимѣніемъ необходимѣйшихъ принадлежностей носильнаго платья. Крѣпко схватила его нищета своими костистыми руками и въ сущности не выпускала изъ нихъ до самой смерти и дальше: умирая, онъ оставиль нищую семью. Эта нищета постоянно ставила передъ нимъ вопросъ, на что же онъ имѣетъ право и имѣетъ ли онъ вообще право на что-нибудь въ жизненномъ ппру? Только этотъ вопросъ и интересовалъ его. Отвѣты на него въ зависимости отъ обстоятельствъ жизни, постоянно получались самые разнообразные.

Бълинскій быль пролетаріемь, слюдовательно, онь не имъль права ни на что, далее онъ быль недоучившимся студентомъ, -- слюдовательно — ни на что; наконецъ онъ былъ литераторомъ, а не "служивымъ", слюдовательно — ни на что. Словомъ, куда ни кинь все клинъ. Извит шли впечатлтнія самыя неблагопріятныя. Жизнь ежеминутно твердила челов'яку, что ты-нуль, и какъ таковой и можешь пронасть, не требуя даже, чтобы при этомъ, для тебя, трагическомъ обстоятельствъ, шевельнулся листъ на деревъ. Бълинскій, далъе, сошелся съ кружкомъ интеллигентнихъ баричей, Станкевича и à la Станкевичъ. Что гръха танть — къ нему тамъ относились покровительственно. Необразованный, дикій, хотя и геніальный, жадно искавшій пстины и готовый признать за истину всякое самоувъренно высказанное слово, онъ игралъ самую жалкую роль и не могъ ничего возразить, когда "друзья" на одномъ изъ своихъ совъщаній съ шампанскимъ и рейнвейномъ постановили потребовать, чтобы Бълинскій больше ничего не писаль, такъ какъ у него нъть "эстетическаго вкуса". Дело въ томъ, что "друзья", обезпеченные наследствомъ, не понимали, какъ это возможно пускать въ толиу высокія мысли и получать за это гривенники. А Бълинскій, которому ъсть было нечего и который самъ быль сыномъ этой толиы, все это великоленно понималь, только не могъ, по робости, инчего возразить противъ дикихъ репликъ гг. столбовыхъ и потомственныхъ. Да и гдъ ему было, несчастному, отовсюду прогнанному человъку возражать, когда онъ чувствовалъ себя ежеминутно идущимъ по краю пропасти. Онъ молчалъ или кланялся изъ уваженія къ той высокой премудрости, которая яко бы таплась въ прочтенныхъ его пріятелями брошюркахъ о Шеллингѣ и Гегелѣ.

Подъ ихъ вліяніемъ онъ дошель до настоящаго индівискаго квізтизма, и, если хотите, это дъйствительная исихологическая несообразность. И онъ, нищій, брошенный человікъ, гордо говориль: все существующее разумно; человъкъ, въ какомъ бы положеній онъ ни находился, не имъстъ права протестовать противъ чего бы то ни было; онъ можетъ страдать, кусать себъ руки отъ боли въ сердцъ, но все же... существующее разумно. Дъйствительно, странно. И Бълинскій не останавливался передъ самыми крайними выводами изъ этого фантастическаго ученія; онъ презираеть всіхъ тъхъ, кто не раздъляеть его, онъ готовъ былъ не только спорить, но и ссориться со всеми, возстававшими противъ его оригинального гегеліанства. Разъ дело касалось ученія, догмы, истины — для него переставали существовать друзья и знакомые. "Все существующее разумно". Я замізчу прежде всего, что Бълинскій далеко не сразу увлекся этой формулой, что онъ подошелъ къ ней тихими шагами, быть можеть, даже незамътно для самого себя. И путь, который вель его къ ней, не представляль ни угрозъ, ни ужасовъ. Формула подкупала незамътно: она проникла въ душу среди страстныхъ разговоровъ объ искусствъ, въ обстановкъ суровой борьбы чедовъка съ самимъ собою во имя нравственнаго долга и красоты, она выросла изъ обстоятельныхъ ръчей Станкевича о германской философіи и германской эстетикъ, она оправдывалась восторженнымъ настроеніемъ духа.

Но, самое главное, знаетъ ли кто-нибудь, почему Бълинскій сталъ такимъ горячимъ ея приверженцемъ? Нътъ, не знаетъ никто, потому что еще нътъ возможности проникнуть въ тайники этой страстной, увлекающейся, почти безумной души нищаго поэта. Кто знаетъ, не искалъ ли онъ въ ней, въ этой всепримиряющей формулъ утъшенія отъ бурь и невзгодъжизни, которыя еще долго не давали ему ни минуты покоя, — искалъ безсознательно, подчиняясь лишь инстинктивному чувству самосохраненія? Не давала ли она ему бодрости и силы? Не оправдывала ли она того ничтожнаго мъста, которое онъ занималъ во вселенной? Если разумно все существующее, то, значить, разумна в моя нищета, и мои муки, и мои неудачи, и мои горести. Ницъ же передъ этой всемогущей, всепроникающей разумностью, потому что иначе мнъ остается лишь прицъпить веревку къ первому торчащему изъ стъны гвоздю.

Вы не върите въ возможность такого рода психологіп, но надо замътить, что мы имъемъ дъло не съ обыкновеннымъ человъкомъ, а человъкомъ огромной фантастичности, огромной способности самозабвеннаго увлеченія.

Гегеліанской мудрости своей онъ предавался до самозабвеніи. Въ то время съ нимъ встрітился Герценъ.

"Бълинскій, самая дъятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповъдывалъ тогда, въ 1840 г., индъйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмъсто борьбы. Онъ въровалъ въ это возаръніе и не блъдиълъ ни передъ какимъ послъдствіемъ, не останавливался ни передъ иравственнымъ приличіемъ, ни передъ миъніемъ другихъ, чего такъ страшатся люди слабые и несамобытные.

- Знаете ли,—сказалъ я ему однажды,—что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуменъ и долженъ существовать.
- -- Безъ всякаго сомивнія,—отвъчаль Бълинскій, и прочель мив "Бородино" Пушкина.

"Это-то,-- разсказывалъ Герцепъ,—я не могъ выпести и отчаяпный бой закипълъ между пами".

Разныя жизненныя обстоятельства (между прочимъ переёздъ въ Петербургъ), слёдить за которыми возможно лишь въ отдёльной монографіи, заставили Бёлинскаго одуматься и отрезвёть, и отрезвёвши, онъ "опрокинулся со всей язвительностью своей рёчи, со всей своей неистощимой энергіей на свое прежнее міросозерцаніе". Литература скоро почувствовала кто у нея хозяинъ.

Кто не помнить его статей о "Тарантасъ", о "Парашъ" Тургенева, о Державинъ, о Мочаловъ, о Гамлетъ? Какая върность своимъ началамъ, какая неустрашимая послъдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смълость въ нападкахъ на литературную арпстократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не антикритикой—такъ доносомъ.

"Вълинскій стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нъжности; онъ отдавалъ на посм'вяніе ихъ дорогія, задушевныя мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цв'тущія подъ съдинами, ихъ наивность, прикрытую лентой.

"Какъ же они за то его и ненавидъли.

"Славянофилы, съ своей стороны, начали оффиціально существовать съ войны противъ Белинскаго: онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зциуновъ.

"Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли "Отечественныя Записки", тяжелый № рвали изъ рукъ въ руки: "Есть Бѣлинскаго статья?" "Есть", — и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало".

Недаромъ Скобелевъ, комендантъ Петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: "Когда же къ намъ? У меня совсѣмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу".

Нъть ничего отрадите и даже, — сказаль бы я, —болъе возвышающаго душу, какъ зредище возрожденія человека, который после долгихъ, томительныхъ годовъ исканія нашелъ твердую опору для своего духовнаго міра, дія своего нравственнаго и умственнаго развитія и, вернувшись къ себъ, сознавъ истинныя потребности своей натуры и темперамента, является передъ нами какъ бы преображеннымъ. Тоска заменяется верою, упадокъ духа-бодростью. Это именно и случилось съ Бълинскимъ. Что возродило его? Городъ Петербургъ съ дъловитымъ, холоднымъ складомъ своей жизни? Конечно, изтъ. Ни одного петербургскаго принципа жизни Бълинскій не облюбоваль и ни однимъ не увлекся. Онъ до самой своей смерти остался такимъ же идеалистомъ, какимъ былъ раньше въ Москвѣ и еще до того-въ Пензъ. Правда, самъ онъ не разъ говорилъ, что его "передълалъ Питеръ", -- но не надо придавать особеннаго значенія этимъ словамъ. "Питеръ" никогда никого не возрождалъ и возродить не можетъ по самому существу своему, - вотъ наоборотъ развъ. Бълинскаго, конечно, возродила работа и любовь-первая и единственная въ его жизни раздъленная любовь къ женщинь. Когда мало-по-малу онъ началъ сознавать свою силу и вліяніе, когда онъ увидълъ, что съ нимъ считаются, онъ, какъ работникъ по призванію, не могь не приподнять своей усталой головы, и усибхъ влилъ значительную бодрость въ его измученное сердце. Да, надо работать, только работать, не думая о себъ, думая лишь о человъкъ, котораго жизнь растаптываеть такъ презрительно и равнодушно.

"Для мени человъческая личностъ выше исторіи, выше общества, выше человъчества", — говорить онъ въ письмъ къ Боткину. Эта-то человъческая личность и была тъмъ камиемъ краеугольнымъ, на которомъ онъ воздвигъ свое новое міросозерцаніе. Пусть жизнь огромна, велика, могущественна, пусть она считаетъ за собой миріады въковъ прошлаго, все же человъкъ не обязанъ падать передъ ней ницъ, а напротивъ того — онъ долженъ призывать ее къ суду передъ своимъ сознаніемъ, своими нравственными запросами и добиваться во что бы то ни стало своего личнаго и общаго счастья. Теперь передъ нами уже настоящій Бълинскій, тотъ, который не выносиль никогда никакого внъшняго давленія и почти ребенкомъ поняль всь ужасы кръпостного права.

"Если несчастенъ я, и несчастны другіе, значить—жизнь неразумна", такъ разсуждаеть онъ и инстинктивно онъ всегда такъ думалъ, хотя и не ръшался высказать подобнаго рода ересь. Когда исходная точка найдена,—сделать изъ нея выводъ не трудно, и Белинскій съ обычной своей страст-

ностью и неистовствомъ принялся за эту работу. Въ это время онъ уже рѣзко измѣнилъ свой взглядъ на Шиллера. Презрѣный Шиллеръ сталъ для него великимъ Шиллеромъ. Онъ ненавидѣлъ его прежде за то, что его поэзія исполнена интимными запросами души человѣческой, что въ ней книитъ страсть, что въ ней слышатся проклятія злу жизни. Но теперь, когда онъ призналъ законность всего этого — Шиллеръ сталъ ему дорогъ и даже дороже олимпійски спокойнаго, величаваго Гёте. По той же причинѣ онъ примпрился съ французами и пересталъ находить глупыми и пошлыми ихъ увлеченія идеалами лучшаго общественнаго устройства.

Отсюда уже простъ переходъ къ общественности. Въ последнихъ своихъ статьяхъ онъ отдаетъ себя въ жертву обществу и въ служеніи этому обществу видить единственное назначение человъка. Его безконечно тяготила мысль, что много голода и холода на земль, и онъ готовъ отказаться отъ самого себя, отдать последнюю рубашку, чтобы поправить жизнь и сделать ее болье соотвытствующей досгоинству человыка. Его оскорбляють чужія страданія, ему не дають покоя чужія слезы, онъ думаеть, что челов'єкъ им'єсть право на счастье здесь на земле, и если этого счастья неть, то виноваты обстоятельства, которыя можно и должно устранить. Наивный, онъ много разъ вздыхаеть о томъ, что у него изтъ какой-нибудь сотни милліоновъ, которая дала бы ему возможность гдь-нибудь въ Южной Америкъ или Австралін основать колонію и показать людямъ, какъ они могуть жить почеловъчески и какъ безмърно могутъ быть они счастливы здъсь на землъ. Здоровый, свъжий воздухъ, работа сообразно съ призваниемъ и назначеніемъ, свободная обязательность, любовь безъ страха передъ завтрашнимъ днемъ-все это мерещилось Бълинскому, все это вдохновляло его. Въ этомъ своемъ настроеніи онъ твердо в'трить, что все зло жизни — не что иное, какъ результатъ невъжества и глупости, онъ отрицаетъ какіе-бы то ни было законы исторіи, которые будто бы предопредалили страданія человака. Онъ ненавидить эти страданія, онъ думаеть, что они не нужны, онъ готовъ схватиться съ самою судьбой во имя достоинства личности и гордо, стоя одной ногой въ могиль, говорить, что человыть имьеть право на все, даже на безсмертіе: счастье на земль-его назначеніе.

И высшима выраженіема этой общественности является, конечно, знаменитое письмо его ка Гоголю, гда она писала между прочима:

"Проповъдникъ кнута, апостолъ невъжества, поборникъ обскурантизма и мракобъсія, панегиристъ татарскихъ правовъ, что вы дълаете? Взгляните себъ подъ ноги, въдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгъ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человъку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагъ, вы въдали, что творили...

Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человъка? Вы, сколько я вижу, не совстмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредтляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипять и рвутся наружу свъжія силы, и, не находя исхода, производять только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературъ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ върный успъхъ, даже при маленькомъ талантъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мизніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бъдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурного направленія, а отъ ръзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всёмъ и каждому. Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братін, по публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ "Ревизоръ" и "Мертвыхъ Душахъ" вы менъе ръзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менъе горькой правды высказали? И она дъйствительно разсердилась на васъ до бъщенства, но "Ревизоръ" и "Мертвыя Души" не нали отъ этого, тогда какъ ваша послъдняя книга провадилась сквозь землю. И публика туть права; это показываеть, сколько лежить въ нашемъ обществъ, хотя и въ зародышъ, свъжаго, здраваго чувства, и это показываеть, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадуйтесь вмъсть со мною паденію вашей книги".

И это слова умирающаго человѣка. И тотъ же умирающій человѣкъ, котораго Достоевскій встрѣтилъ какъ-то у Знаменья, сказалъ ему:

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желъзной дороги). Хоть тъмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желъзная дорога. Вы не повърите, какъ эта мысль пногда облегчаетъ миъ сердце.

"Это было горячо и хорошо сказано", замѣчаетъ при этомъ Достоевскій. Хорошо сказано—это такъ. Но въ то же время, сколько общественнаго интереса надо имѣть въ душѣ, чтобы, въ послѣднемъ градусѣ чахотки интересоваться постройкой вокзала Николаевской желѣзной дороги!

Изъ трехъ періодовъ литературной д'ятельности Бълинскаго для насъ важенъ лишь первый и посл'ядній. Отъ перваго намъ остались такія крупныя вещи, какъ трагедія съ ея страстнымъ протестомъ противъ кр'ятельного права, и испов'яданіе в'яры новой критики "Литературныя мечтанія" (1834); отъ посл'ядняго все, что мы разум'явмъ обыкновенно подъ словами "литературная д'ятельность Бълинскаго". Второй періодъ (1836—1842), когда Бълинскій "поклонялся философскому колпаку Гегеля", признавалъ все, даже турецкія зв'ярства, разумнымъ—этоть періодъ псканія

будущихъ успъхооъ"—но самое отсутствие логики въ двухъ частяхъ этой фразы, связанныхъ между собою произвольнымъ "ибо" было очень подозрительно.

Пость долгихъ и тяжелыхъ исканій, Бълинскій отъ всъхъ своихъ абстракцій пришелъ къ соціализму, къ нѣсколько утопическому, конечно, но единственно извѣстному и возможному въ тѣ дни. Онъ былъ сенъ-симонистомъ, насколько усиѣлъ ознакомиться съ Сенъ-Симономъ по произведеніямъ Жоржъ Зандъ. Онъ понялъ очень простую для насъ, но совсѣмъ не простую для своего времени вещь, что человѣкъ прежде всего продуктъ окружающихъ его реальныхъ обстоятельствъ жизни и измѣняется вмѣстѣ съ ними. Не съ человѣка надо начинать, а съ обстоятельствъ. Поэтому онъ долженъ былъ признать огромное значеніе дѣйствительности и съ обычнымъ воодушевленіемъ заявилъ, что дѣйствительность для него теперь все. Надо знать эту дѣйствительность для того, чтобы бороться съ ней. И хороша только та литература, которая знакомитъ насъ съ этой дѣйствительностью. Отсюда—восторги Бѣлинскаго передъ натуральной (реальной) школой искусства.

Но, конечно, не этими восторгами, отдельными признаніями и отдельными отрицаніями определялось литературное значеніе Белинскаго; это значеніе лучше всего охарактеризовано человекомъ, страстно любившимъ Белинскаго и страстно треклонявшимся передъ нимъ—Ап. Григорьевымъ, и мите остается только привести его слова.

"Выло время, — начинаеть Ап. Григорьевъ, — что критика наша стояла во главъ всего нашего развитія, мы разумъемъ, конечно, критику литературную. Эта роль принадлежала критик'в въ то время, когда въ литературъ совитщались для насъ всъ серьезные духовные интересы, -- когда критикъ, не переставая ни на минуту быть литературнымъ критикомъ, въ то же самое время былъ и публицистомъ, - когда его художественные идеалы не разрознивались съ идеалами общественными. Этимъ-кромъ своего огромнаго таланта-быль такъ силенъ Белинскій, въ его эпоху всё другія убежденія, кром'в его уб'єжденій, и всіє другіе взгляды, кром'є его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убъжденіями и взглядами. Кто не видель въ Пушкине, Гоголе, Лермонтове того, что видель въ нихъ Белинскій, попадаль неминуемо въ число ограниченныхъ, отсталыхъ людей и мраколюбцевъ. И тогда это было совершенно нормально, потому что литература была тогда все для насъ, и двухъ убъжденій въ отношеніи къ высшимъ литературнымъ явленіямъ быть не могло. Уровень единства литературнаго взгляда проводимъ былъ съ безпощадною последовательностью, но, вероятно, нь у кого языкъ не повернется, даже и теперь, назвать эту безпощадную последовательность, этоть деспотизмъ мысли—несправедливымъ. Идея изящнаго тъсно сливалась тогда съ пдеями добра и правды, пли, лучше сказать, идея правды и идея добра не имъл возможности проявляться пначе, какъ черезъ идею изящнаго. Вълинскій быль поставлень въ такія же условія борьбы, какъ Лессингь. Пламенно толкуя Пушкина, пламенно выдвигая Лермонтова, пламенно ратоборствуя за Гоголя и т. д., онъ былъ въ то же самое время главнымъ общественнымъ двигателемъ нашимъ и великимъ глашателемъ истины. Весь умственно и нравственно пропитанный философскою системою, до нашихъ временъ еще не смѣненною никакою другою, онъ проводилъ ее въ жизнь черезъ органъ литературной критики. Его противорѣчія и измѣненія мнѣній -йдд амедон оласот йіндим пикінэндикі п пикінэдовитори казатых оласот ділом ствительно ограниченнымъ, въ его эпоху. Для него самого, для его учениковъ, т. е. для всъхъ насъ болъе или менъе, это были моменты развитія, моменты стремленія къ пстинъ. Бълинскій стоялъ впереди умственнаго прогресса и смъло велъ впередъ поколъніе. Въ высочайшей степени одаренный художественнымъ пониманіемъ, способный трепетать, какъ пифія, отъ всего прекраснаго, переживавшій съ каждымъ великимъ явленіемъ правственнаго міра всю жизнь этого явленія: чистую ли поэзію Пушкина, злую ли скорбь и пронію Лермонтова, карающій ли сміхъ Гоголя, мучительную ли игру Мочалова и т. д., отзывавшійся на все съ необыкновенной чуткостью, онъ, однако, какъ человъкъ стремленія и прогресса, не задумывался замѣнять явленія явленіями, когда одни казались ему ближе къ пстинѣ, т. е. по его върованію, ближе къ послъднему слову прогресса, чёмъ другія. Своего рода террористь литературный, онъ приносиль жертвы за жертвами, хотя, конечно, едва ли бы принесъ въ жертву Пушкина п его значение въ нашей жизни. Дъло правственнаго возбуждения, совершенное въ лицѣ его нашею критикою, было велико и благотворно по своимъ последствіямъ".

Это какъ нельзя болье справедливо. Бълинскій быль гораздо больше, чъмъ литературный критикъ и больше, чъмъ историкъ литературы: онъ быль трибуномъ своего времени (да и позднъйшаго) въ области его семейныхъ и общественныхъ отношеній, его религіи и нравственности, отчасти даже и политики. Роль его воистину была революціонная, но не только въ сторону разрушенія, но и созиданія того новаго строя, который какъ мечта о правахъ личности и человъка, о счасть в всьхъ, преследоваль его въ теченіе всей жизни и особенно настойчиво, особенно опредъленно въ первый и последній періоды его діятельности.

Онъ быль революціонеромь въ литературів и по самому факту своего происхожденія, какъ разночинець. Не первый по времени, конечно, но

п насильственнаго примиренія съ дъйствительностью очень интересенъ для исихологін самого Бълинскаго и мало для исторіи литературы.

О драм'я мы скажем'я потом'я въ отд'ял'я драматической литературы. Обращаюсь къ "Литературнымъ мечтаніямъ". Важность этой статьи заключается не въ мысляхъ, высказанныхъ въ ней (это въ большинств'я случаевъ мысли Надеждина и Полевого), а въ несываломъ до той поры и и совершенно неслыханномъ отношеній къ литератур'я.

Васъ поражають въ статьт двт вещи. То, во-первыхъ, что здтсь литература разсматривается не по кусочкамъ, а въ своемъ целомъ, - разсматривается, словомъ, вся пзящная литература въ процессъ своего историческаго развитія. Юноша-авторъ не пошелъ, значить, по торной дорогь, не ограничился уголкомъ темы, а взглянулъ на свою задачу широко п смело, какъ истинный геній. Въ этомъ пріеме не было, пожалуй, сознательной философін — критической точки зрівнія, быть можеть, онъ явился невольно, подсказанный инстинктомъ, но ведь важность его нисколько отъ этого не уменьшается. Во-вторыхъ, Бълнискій отнесся къ литературъ не только съ любовью, но и съ полной серьезностью. Литература для него, очевидно, огромное и важное дело, которое можеть наполнить всю жизнь человька, пробудить въ немъ лучшія его чувства, расширить до безконечности его умственный горизонть. Здесь, въ своей первой статье, Белинскій не позволяеть себь ни одной шутки. Онъ-весь восторгь, весь-увлеченіе и весь-серьезность. А это и было нужно, чтобы положить начало истинной критикъ и литературному самосознанію. Шутниковъ было всегда достаточно, а скоро они появились въ обидномъ изобиліи.

Въ парадоксальной мысли "Литературныхъ мечтаній" — "у насъ ивтъ литературы, а есть лишь великія художественныя произведенія" — скрывается однако почти несомивниая истина. Что такое литература? Можно отвітить на этотъ вопросъ очень просто и коротко: литература-это проявленное въ написанномъ словъ самосознание общества. Самосознание бываетъ разное: историческое, политическое, художественное и, какъ разное, воплощается и въ разныхъ формахъ. Поэтому и отделовъ литературы очень много, но когда мы употребляемъ слово литература,мы понимаемъ ихъ вст сразу. Нечего и говорить, что всякому самосознанію присущи и критика окружающаго и исходящій изъ нея практическій идеализмъ, т. е. желаніе чего-то лучшаго и болѣе совершеннаго. Такой литературы у насъ дъйствительно не было, были лишь намеки на нее, преплущественно въ журналистикъ и именно въ "Московскомъ Телеграфъ" Полевого. Но "Московскій Телеграфъ" плачевно закончилъ свое существованіе какъ разъ въ этомъ 1834 году, за рецензію на драму Кукольника "Рука Всевышняго", Полевой какъ-то срязу сделался другимъ человекомъ,

и, странно, вся тяжесть литературы, какъ общественнаго и художественнаго самосознанія, упала на 24-хъ-літняго юношу, котораго презрительно третпровали недоучившимся студентомъ! Страшная тяжесть, но віздь и сплы были огромныя!

Прежде всего надо было выбрать изъ всей массы печатной бумаги то, что можно было бы назвать "литературой будущаго", о которой такъ восторженно говорилось въ "Мечтаніяхъ". Бълинскій на первыхъ же порахъ сдълалъ это, поставилъ Пушкина рядомъ съ Шекспиромъ и Гете, принявшись въ слъдующей своей статьъ толковать Гоголя. Да, онъ сразу оцънилъ этотъ великій талантъ, прозрълъ его славное будущее; это большая заслуга, хотя отчасти мы обязаны ею и кружку Станкевича.

Гоголь быль постоянно на глазахъ, устахъ Бѣлинскаго; фразы и отдъльныя слова изъ его произведеній вошли у друзей, и у Бѣлинскаго особенно, въ привычное употребленіе... Съ какимъ восторгомъ онъ говорилъ о Гоголъ еще въ 1835 г. въ первомъ разборъ его повъстей, это извъстно.

Имъя передъ глазами Иушкина и Гоголя, Бълинскій дъйствительно могь смело смотреть на будущее русской литературы и самъ, какъ представитель этого будущаго, смёло относиться къ признаннымъ авторитетамъ. Не мало ихъ онъ разв'внчалъ, не мало и похоронилъ ихъ, но поступать пначе онъ не могъ, какъ призванный реформаторъ. "Литературныя Мечтанія" произвели большое впечатлівніе -- не въ публиків, разумітется, ко-.. торая почти не читала "Молвы", а упивалась преимущественно "Съверной Пчелой" и другими издъліями Греча съ коми., —а въ кружкахъ, такъ или пначе прикосновенныхъ къ литературъ, "Одобряли прекрасный языкъ удивлялись горячности, съ какой написана статья, ея неподдельному увлеченію и въ то же время большинство негодовало". Негодовали за то, что Ломоносовъ быль объявлень не-поэтомъ, Бенедиктовъ простымъ риторомъ словомъ, прежде всего за смълость, съ какою неизвъстный авторъ нацадаеть на бщепризнанные авторитеты. Дъло дошло до того, что Шевыревъ-тогда извъстный профессоръ, прочтя относящіяся къ нему страницы "Мечтаній", затопаль ногами и закричаль: "какь сливль этоть писака такъ судить обо мнъ?" Особенно дерзкой казалась основная мысль статыи. Авторъ решительно и безъ обпияковъ заявилъ, что у насъ на Руси нетъ никакой литературы и цицатой къ первой главъ выбралъ извъстный афоризмъ барона Брамбеуса: "есть ли у насъ хорошія книги?—Нъть, у насъ есть великіе писатели, Такъ, по крайней мъръ, - у насъ есть Словесность? Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля". Правда, въ заключительныхъ строкахъ авторъ старался смягчить свой суровый приговоръ: "У насъ нътъ литературы, —писалъ онъ, —я повторяю это съ восторгомъ, съ наслаждениемъ, ибо въ сей истинъ вижу залогъ нашихъ

первый по своему значенію, твердо и разъ навсегда установившій литературныя права разночинцевъ вообще. И разночинецъ ясно виденъ въ немъ и въ деле сокрушенія авторитетовъ, и въ страстной ненависти къ барствовавшему славянофильству, и въ той узкой даже практичности, къ которой онъ пришелъ послъ долгихъ и мучительныхъ исканій. Своимъ талантомъ и своимъ нравственнымъ величемъ онъ безгранично раздвинулъ права человъка въ литературъ, гдъ, какъ это ни странно, въ его время все еще упорно держались сословные предразсудки, такъ какъ литература считалась деломъ (или времяпрепровожденіемъ) барскимъ, и на всякаго, кто пришелъ со стороны, очень и очень косились, какъ на армейца. Стоитъ только приномнить отношение литературной аристократии къ Полевому, или тотъ фактъ, что Пушкинъ хотътъ было переслать первый. У своего "Современника" Бълинскому такъ, чтобы никто, никто не зналь объ этомь, да все же не переслаль, боясь mésaillance'a. Но Бълинскаго признала, по крайней мфрф, молодежь, хотя все же настоящей -ниронева ватээждот отвисоп ухопс жа аппис кэсержод жио изиало й эовэ цевъ--въ 60-е годы. Собственно говоря, въ литературъ 60-е годы начались со статей о Вълинскомъ и съ воспоминаній о немъ. Здесь-то онъ и быль поставлень на настоящую свою высоту, здесь онь быль признань не какъ проникновенный эстетикъ, что было лишь частью его, а тъмъ, чень онь быль въ действительности-истиннымъ борцомъ за права человъка, вив вопроса о его происхождении,

Понятна теперь вся страстность и непримиримость его западничества, такъ какъ, если уже барину Чаадаеву пришлось жаловаться, что у него, несмотря на столько-то портретовъ предковъ и записи въ такія-то книги, никакихъ корней въ русской жизни итъ, если русская литература только и дълала, что занималась лишними людьми, не чувствовавшими подъ ногами почвы то какіе же корни, какая же почва могли быть у разночинца Бълинскаго? Назидъ ничто и никогда не тянуло его, теперь ничто не привязывало, привязывало лишь будущее родины, но будущее, не какъ повтореніе вчера и сегодия, а какъ новое, подъ вліяніемъ Запада выработанное, то новое, что обезпечивало бы личности полноту ен свободы, а обществу полноту его благосостоянія.

Мужикъ въ русской литературъ. Последнія статьи Белинскаго были посвящены горячей защить натуральной школы, —школы, созданной Гоголемъ, которая понимала искусство, какъ воспроизведеніе въ типахъ—действительности во всей ея истинъ съ точки зрънія общественнаго идеала

самого автора. Своими типами литература должна была разъяснять разумъ явленій, т. е. смыслъ и содержаніе жизни, и быть руководительницей человъка въ его познаніи окружающаго. Бълинскій разночинецъ, Бълинскій, въ которомъ, въ концъ концовъ, такъ властно заговорили практическія дъйственныя стремленія—страстно увлекся такимъ вотъ искусствомъ, видя въ немъ выходъ для безцъльнаго существованія литературы. Имъ все больше овладъвало желаніе воздъйствія на жизнь, но, очевидно, чтобы воздъйствовать, надо знать и знать именно самую жизнь во всей ея глубинъ. Но о чемъ же могло говорить это знаніе жизни? О пошлости окружающаго? о преступно-ничтожномъ содержаніи человъческихъ стремленій, т. е. о всемъ томъ, о чемъ твердили Гоголь, Гриботдовъ, Лермонтовъ? Да, объ этомъ, но къ концу сороковыхъ годовъ воспроизведеніе дъйствительности, все углубляясь, дошло наконецъ до истинной подпочвы — до крѣпостого мужика и его ужаснаго безправнаго состоянія.

Слово было найдено, и у литературы явилось знамя. Это слово, говорю я, былъ мужикъ. Это знамя—жальніе мужика, печаль о немъ.

Безпокойныя томительныя исканія литературы закончились. Она вышла на свою настоящую дорогу и нашла свое настоящее дѣло. И въ сущности все давнымъ давно, уже со времени Радищева, вело къ этому, все кричало о немъ, все указывало здѣсь единственный выходъ. Весь идеализмъ 30-хъ и сороковыхъ годовъ, все увлеченіе западной философіей и западнымъ искусствомъ должно же было вылиться въ опредѣленную форму. Тутъ и мечты о нравственномъ самоусовершенствованіи и увлеченіе соціалистическими утопіями и вліяніе народолюбивой Жоржъ-Зандъ — все сошлось въ томъ, чтобы указать русскому лишнему, безпочвенному человѣку его настоящее дѣло.

Съ 1847 года мужикъ становится властителемъ думъ. И въ этомъ, повторяю, пѣтъ ничего страннаго. Русское самосознаніе доросло теперь до пониманія, что въ основѣ всѣхъ бѣдъ, всей этой безцѣльности жизни лежитъ безправное состояніе народной массы и существованіе на чужой кабальный трудъ... Но это было не просто сознаніемъ. Это было чѣмъ-то большимъ, что въ концѣ концовъ захватило всего человѣка и прежде всего его совѣсть, властный и настойчивый голосъ которой я отмѣчалъ уже раньше у тѣхъ и другихъ представителей литературы.

О народ'в много говорили уже славянофилы. Лучшіе изъ нихъ возмущались крівностнымъ состояніемъ. Но странно, это возмущеніе сопровождалось всегда такой массой восхищенія передъ нравственными качествами и достоинствами закабаленнаго народа, что никакого вліянія на русскую мысль оно оказать не могло.

Но воть заговорили западники, т. е. люди, напболе подчинившиеся

вліннію демократическихъ европейскихъ идей, — заговорилъ Григоровичъ своей "Деревней" и "Антономъ Горемыкой", заговорилъ Герценъ своей "Сорокой-Воровкой", Тургеневъ — "Записками Охотника", Бълинскій своими статьями о чатуральной школъ, — и витето "восхищенія" выдълился во всемъ ужасть своемъ фактъ, поражавшій еще Радищева, тотъ, — что человъкъ съ человъкомъ можеть дълать все, что ему угодно, что у милліоновъ людей отнята личность и всякая тънь права, что существуетъ русская деревня, не какъ мъстопребываніе пейзановъ, не какъ хранительница принциповъ русскаго духа, а какъ тюрьма и каторга, гдъ

Среди цвътущихъ нивъ и горъ
Другъ человъчества печально замъчаетъ
Вездъ невъжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здъсь барство дикое безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себъ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледъльца.
Склонясь на чуждый илугъ, покорствуя бичамъ,
Здъсь рабство тощее влачится по браздамъ

Неумолимаго владъльца. В яремъ до гроба всъ влекутъ.

Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ, Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя.

Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ Для прихоти развратнаго злодѣя. Опора милая старѣющихъ отцовъ Младые сыновья, товарищи трудовъ, Нзъ хижины родной идутъ собою множить Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.

И воть этотъ-то закабаленный мужикъ воззвалъ теперь къ разуму и совъсти русскаго человъка и русской литературы...

Прежде было проще: въ народѣ видѣли главнымъ образомъ простонародье (такъ его понимали и беллетристы, и драматурги, и историки, и самъ Пушкинъ) иѣчто стадное, само по себѣ склонное къ буйству и неистовству, но великолѣино покориое при наличности хорошихъ руководителей. И все было ясно и понятно. По міросозерцанію всѣхъ плававшихъ и неистовствовавшихъ на поверхности жизни человѣковъ, народъ находился тамъ гдѣ-то, внизу, чутьчуть не въ преисподней, молчалъ и работалъ, работалъ и молчалъ, распахивая десятину за десятиной, выкорчевывая лѣса муромскіе и брянскіе, размиожаясь съ быстротой низшаго организма, пестуя русское государство и русскую культуру, и безъ задержки уплачивая всѣ протори и убытки исторіи. Хорошо, должно быть, жилось ему въ обществѣ лѣшихъ, домовыхъ, русалокъ, и овъ обыкновенно оставался за сценой. Но случалось,

что его выводили на показъ, какъ бы въ доказательство того, что опъ дъйствительно существуетъ, что онъ--не миоъ какой-нибудь, не мечта, нъчто осязаемое и обоняемое, "волнующееся, какъ море, способное кричать, бъжать, двигаться". "Идемъ братцы, бъжниъ братцы!" вдохновенно восклицала какая-нибудь борода, и "русскій" народъ точно спросонокъ, не прозъвавшись хорошенько и не протеревъ слиппихся глазъ, шелъ и бъжалъ, по дорогъ выбрасывалъ какого-нибудь "вора" изъ окна, давилъ кого-нибудь, а добъжавши до площади, сначала вопіялъ "ура", а потомъ падалъ на колъни. Не прелесть ли это на самомъ дълъ? И подобныя картины не возбуждали ни въ комъ сомнънія и представлялись совершенно правоподобными не только Сумарокову, Озерову, Куколькину, Полевому— но и исторіографу Карамзину, и славянофилу Аксакову и самому Пушкину, у котораго въ "Борисъ Годуновъ" народъ только и знаетъ идти и бъжать.

Но, начиная съ конца 40-ыхъ годовъ — народъ это прежде всего сърая, закабаленная крестьянская масса, стонущая отъ всякой жизненной неправды. Въ такомъ видъ онъ впервые появился въ интеллигентной литературѣ у Григоровича, грязный, обтрепанный, въ рваномъ зипунишкъ, котораго обижають и обижають всв. Прославленная повъсть Григоровича "Антонъ Горемыка" (1847 г.), въ сущности говоря, совстять даже не художественное, а лубочное произведение, сразу же возбудившее къ себъ сердечное отвращение людей, обладавшикъ эстетическимъ развитиемъ, напр., В. И. Боткина. Въ ней все делано, искусственно, грубо, аляповато, и дъйствительная правда жизни выставлена въ ней такъ неумьло, что даже и не върится правдъ этой правды. Схема русской трагедін, та именно, что человъкъ, разъ "споткнувшись", разъ перенеся извъстное несчастіє или потерю, не только не им'єсть силы бол'є встать, но, напротивъ, случайно и противъ своей воли, путемъ сцепленія чортъ знаетъ какихъ обстоятельствъ, доходитъ до преступленія, полной гибели и Сибири, намъчена совершенно върно: у Антона украли лошадь и Антона же отправили по владимірскому тракту, но отъ этой "вігрности" до художественности, повторяю, очень далеко. Однако повъсть произвела попстинъ громадное впечатлівніе. По нелицепріятному свидівтельству Щедрина, она была и "живымъ лучомъ" и "свѣжимъ глогкомъ воздуха". Бѣлинскій писалъ о ней Боткину: "Въроятно ты уже получилъ XI-й № Современника. Тамъ повъсть Григоровича ("Антонъ Горемыка"), которая измучила меня; читая ее, я все думаль, что присутствую при экзекуціяхь. Страшно! Воть поди ты!.. Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передъланъ-выкпнута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ". И далве: "Я знаю, что сужу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалью, п болью о тых, кто не сидить въ ней. Воть почему въ Антонъ я не замътилъ длинотъ, или, лучше сказать, упивался длинотами... Боже мой! Какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки... Но перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по нъсколько разъ всякую русскую повъсть, которая мнъ понравится. Ни одна русская повъсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлънія: читая ее, мнъ казалось, что я въ конюшить, гдъ благонамъренный помъщикъ поретъ и истязуетъ цълую вотчину—законное наслъдіе его благородныхъ предковъ"...

Бѣлинскій—проникновенная проницательность котораго въ этомъ случать выразилась по-моему гораздо ярче, чтыть, скажемъ, въ признаніи величія Гоголя, передъ которымъ и раньше уже преклонялся весь кружокъ Станкевича, отрицая художественность въ "Антонт Горемыкъ", видълъ одноко въ этой повъсти "дъло, —произведеніе, способное возбуждать вопросы и производить правственное впечатлтьніе на общество". Для него въ то время это было дороже всего. Повъсть на самомъ дътъ была историческимъ моментомъ въ развитіи русской литературы и сыграла историческую роль.

Д. Григоровичъ сказалъ то слово, которое было на языкъ у всѣхъ, и котораго почему-то никто не рѣшался высказать: - слово это было мужикъ, самый обыкновенный сермяжный мужикъ, не мужикъ-пастушокъ начала вѣка и безчисленныхъ "Пѣсенниковъ", не мужикъ орало и скоморохъ патріотическихъ драмъ и комедій, а мужикъ сѣрыхъ будень, обыденной жизни, обыденныхъ, но тяжелыхъ страданій. Слово было найдено, и мужикъ воцарился въ литературъ. Бѣлинскій защищалъ его вторженіе всѣми силами своего таланта.

"Что за охота наводнять литературу мужиками?" восклицають аристократы извъстнаго разряда, —писалъ онъ. —Въ ихъ глазахъ писатель —ремесленникъ, которому, какъ что закажутъ, такъ онъ и дълаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имъетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ чтобы писатель былъ въренъ собственной натуръ, своему таланту, своей фантазіп. А чъмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой —мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чъмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно

только для людей, которые вичего не смыслять въ пскусствъ и грубо смѣшивають его съ ремесломъ. Прпрода вѣчный образецъ пскусства, а величайшій и благородитйшій предметь въ природт — человткъ. А развт мужикъ не человъкъ? Но что же можеть быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человъкъ?--Какъ что?- его душа, умъ, сердце, страсти, склонности-словомъ, все то же, что и въ образованномъ человъкъ. Положимъ, последній выше перваго; но разве ботанисть интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развіз для анатомика и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просв'єщеннаго европейца? На какомъ же основанін искусство въ этомъ отношенін должно такъ разниться отъ науки? А потомъ — вы говорите, что образованный человъкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свътскій человъкъ не сравненно выше мужика, но въ какомъ отношения? Только въ свътскомъ образованін, а это нисколько не помішаеть пному мужику быть выше его, напримъръ, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развиваеть нравственныя силы человѣка, но не даеть ихъ: даеть ихъ человъку природа. И въ этой раздачъ драгоцъннъйшихъ даровъ своихъ она дъйствуетъ слъно, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходить больше замічательных людей, это потому, что туть больше средствъ къ развитію, а совсьмъ не потому, что природа была для людей низшихъ классовъ скупъе въ раздачъ даровъ своихъ. "Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-инбудь спившійся въ кругу горемыка?" — говорять еще эти аристократы средней руки. Какъ чему? разумъется, не свътскому обращению и не хорошему тону, а знавію челов'єка въ изв'єстномъ положеніи. Одивъ спивается отъ л'ьности, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другой отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ, можеть быть, нисколько не виновать".

Въ сущности, впрочемъ, нечего было и защищать. Въ обществъ въдь всегла есть, да и не можеть не быть предчувствія близкаго будущаго, а это будущее скоро, всего черезъ какія-нибудь десять лѣтъ пошло по одному руслу и вылилось въ одномъ—въ "эмансинаціи" мужика.

Въ предчувствій этомъ нѣтъ ничего тайнственнаго, мистическаго. Опо доказываетъ только, что всякій фактъ жизни, всякая ея перемѣна, прежде чѣмъ быть сознанными и получить названіе революцій или реформы, уже произошли въ матеріальной, стихійной обстановкѣ, и люди чувствуютъ ихъ, хотя и не понимаютъ.

**Па помощь нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю** 

нашу психологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея—мы вступили на твердую почву, на цёлыя десятплётія опредёливши и наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, туть можно и должно сказать спасибо нашей деревит, послужившей превосходной школой нашей мысли.

Растерзанной фигур'в Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полъ-віжа-правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности темъ же самымъ. Здесь заключалась целая программа, здесь быль дань лозунгь-одинь изъ техъ лозунговъ, которые являются въ десятилътія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло нервую историко-литературную роль. После него можно было написать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе; на него смотрели только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія, къ нему не относились серьезно. "Мужикъ" и мужицкій вопросъ стали воистину правственной цензурой — строгой, непреклонной, подчасъ неумолимой, изб'єжать которой не было никакой возможности. Было признано п всь согласились, что это "самое важное". Сотин и тысячи произведеній посвящались "самому важному"; оно создавало репутацій и уничтожало ихъ; оно подчиняло себъ эстетику, оно стало душою критики, жало тогоу Толстого оно вылилось въ цълую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствоваль это Велинскій, когда писаль Боткину: "Будь повъсть русская хоть сколько-пибудь хороша, главное, сколько-нибудь дъльни - я не читаю, а пожираю... Ты спбарить, сластена... тебъ, вишь давай поэзін да художества, тогда ты будень смаковать и чмокать губами, А мив поэзін и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истина, т. е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертацією. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество вравственное висчатление. Если она достигаеть этой цъли и вовсе безъ поэзіи и творчества — она для меня тъмъ не менъе питересна"... (Письмо начала 1848 г.).

Несомивню, что, благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концъ сороковыхъ годовъ, ми перестали быть "странниками"; появилась дъйствительная "сфера опредъленнаго существованія", итито такое, что "привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное сочувствіе"—появилась "почва мышленія и жизни"... Мужикъ выручалъ не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчи-

вомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опект, въ которой онъ держаль правственность не только отдівльныхъ людей, по п цівлыхъ псторическихъ эпохъ.

Отношеніе къ Антонамъ было сначало покровительственно-сантиментальное, отчасти даже слезливое. Чисто барская эпоха и не могла выработать другого. Въ Антонахъ видъли людей, но что нужно этимъ людямъ, на что они способны, что они представляють изъ себя, кромъ нѣкоторого вмѣстилища страданія, этого въ сущности не знали. Матеріалъ былъ ничтоженъ, случаенъ, и одна поэзія Кольцова глубоко заглядывала въ мужицкую душу. Но любопытно, что къ этой поэзіи даже Бѣлинскій отнесся прежде всего какъ эстетическій критикъ, и только Майковъ взглянулъ на дѣло пошире и написалъ нѣсколько блестящихъ страницъ о значеніи "экономическихъ условій въ крестьянской жизни" и о возможности подвергать экономическія темы поэтической обработкъ. Но теперь литература почти исключительно задалась цѣлью возбудить состраданіе къ мужику и заставить видѣть въ немъ человѣка съ плотью и кровью.

Д. В. Григоровичъ. (1822 -1900). "Григоровичъ, --писалъ Бълпискій въ 48-мъ году, - посвятиль свой таланть исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантъ много аналогіи съ талантомъ Даля. Онъ также постоянно держится на ночвъ хорошо пзвъстной и изученной имъ дъйствительности, но его два последние опыта-"Деревня" и въ особенности "Антонъ Горемыка", -- идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. "Антонъ Горемыка" -- больше, чемъ повесть: это романъ, въ которомъ все върно основной пдеъ, все относится къ ней, зувязка и развязка свободно выходять изъ самой сущности дела. Несмотря на то, что вившняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антонъ-мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта пов'єсть трогательная, по прочтенін которой въ голову невольно тіснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжать идти по этой дорогь, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для върнаго опредъленіи объема таланта: чъмъ большая ихъ стая бъжить всябдъ усибха, темъ значить, усибхъ огромиве"...

Своей "Деревней" и "Антономъ Горемыкой" Григоровичъ попалъ въ первые ряды литературы. На извъстной фотографіи онъ снять рядомъ съ

Тургеневымъ, Толстымъ, Островскимъ. По его значенію и вліянію здісь ему неоспоримое місто, хоти, конечно, не по силі художественнаго творчества.

Онъ былъ человъкомъ сороковыхъ годовъ. Этниъ сказано не все, а многое, потому что эпоха была такова, что налагала неизгладимый отпечатокъ на каждаго, кто принадлежалъ къ ея высшимъ интеллигентнымъ слоямъ. Несомнънно, чъмъ-то красивымъ и свъжимъ, чъмъ-то молодымъ и барски щедрымъ, барски самонадъяннымъ въетъ оттуда. То была героическая эпоха нашей мысли, рыцарскій періодъ ея исторіи. Кто провелъ въ ем атмосферъ свою юность, тотъ къ воспоминаніямъ о ней, или, лучше, о ея литературъ, сохранилъ какое-то восторженное, пожалуй, колтьнопреклоненное отношеніе. Щедринъ сравниваетъ ее со сказочной царевной, которая, заключенная въ неприступномъ чертогъ, дремала, окутанная сновидъніями. И хороши были эти сонныя грезы о правдъ, добръ, истинъ и справедливости человъческихъ отношеній.

Григоровичь примкнуль къ общему настроенію, подчиняясь скорѣе его стихійности, чѣмъ влеченію своей натуры. Мало того, ему удалось создать главный его "моментъ". Онъ первый заговорилъ о жалости и состраданіи къ мужику, первый въ яркихъ краскахъ обрисовалъ его несчастное положеніе и такимъ образомъ положилъ основаніе нашему народничеству. Его "Деревня" и "Антонъ Горемыка" (объ вещи въ 1847 г.) сыграли серьезную историческую роль потому, конечно, что ими была дана конкретная форма идеализму 40-хъ годовъ, который съ той поры и сталъ постепенно спускаться съ туманныхъ высотъ на землю. Тутъ былъ найденъ выходъ для чувства, для одушевленія.

Это было итсколько неожиданно для самого Григоровича.

Деревни онъ, конечно, не зналъ, въ чемъ и самъ охотнъйшимъ образомъ признавался, да и кто зналъ ее въ то время? Кто и теперь ее знаеть? Не въ томъ суть, а въ томъ, что онъ первый сказалъ громко и выразительно: "Бъдное, загнанное и забитое существо этотъ мужикъ, и его жалъть надо". И стало это слово потрясать сордца. Конечно, черезъ изтъдесятъ лътъ кажется страннымъ огромное вліяніе такого слова, вліяніе чисто историческое, и невольно сирашиваешь себя: да неужели же раньше никто до этого не додумался? Додумался —это такъ, напр., Радищевъ, —но великая это вещь во-время повторить даже самое простое слово. А егото Григоровичъ какъ разъ во-время и новторилъ.

Григоровичъ вообще представляется мит натурой прежде всего артистической. Онъ быль эстетикомъ и любилъ красоту во встать ея видахъ. Даже въ жалости къ мужику онъ видълъ прежде всего ея красивую и поэтическую сторону. Да и опъ самъ весь былъ красивъ красотой хоро-

шаго старо-барскаго типа—спокойный, уравновышенный, знатокъ изящнаго, довърчивый и щедрый въ своемъ неглубокомъ, но ласковомъ вниманіи даже къ незнакомымъ людямъ. Онъ обладалъ талантомъ общительности и это въ высокой степени, быть можетъ, потому, что никогда особенно пристально не всматривался въ людей и не требовалъ отъ нихъ большаго, чъмъ они могутъ дать по самому существу своей натуры. Онъ былъ очень уже милъ и легко сходился съ людьми самыхъ различныхъ положеній, но предпочиталъ высшіе слои, куда влекли его изящные вкусы...

Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ какъ бы разсорплся съ литературой и не брался за перо около 25 лѣтъ; быть можетъ, ему было не по натурѣ и рѣзкостъ демократическаго движенія и чисто практическія цѣли его главарей. Формула "мужика жалѣть надо и проливать слезы надъ его грустной участью" какъ-то сузилась въ эту эпоху, переродилась въ программы, налагала обязательства и лишилась своей поэтической и потому, для Григоровича, симпатичной окраски. Да и не въ жалости только была уже главная сила. Въ жизни происходило что-то другое, происходила борьба. Григоровичъ отшатнулся.

Впрочемъ, я не думаю, чтобы ссора съ литературной слишкомъ дорого ему стоила. Въдь это не Тургеневъ, который десятки разъ проклиналъ писательство, а какъ только хандра и обида проходили, сейчасъ же опять брался за перо. Это не Тургеневъ и не Толстой, это — Григоровичъ. Никогда дъйствительнымъ литераторомъ, въ томъ смыслъ, какъ понимали эти слова его современники — Бълпискій, Герценъ, Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, Некрасовъ — онъ не былъ: онъ только занимался литературой, какъ однимъ изъ изящныхъ искусствъ, сталъ писать потому, что въ кружкъ писали ръшительно всъ и всъ ръшительно върили, что писательство — самое большое изъ искусствъ. Одинаково, если не больше, тянуло его къ живописи, но всъ его попытки въ этомъ направленіи оказались неудачными.

Какъ натура художественная и артистическая, онъ былъ, конечно, диллетантомъ. Изящное и красивое онъ любилъ во всёхъ проявленіяхъ, такъ
какъ для него они были цѣнны и дороги сами по себѣ, безъ всякаго отношенія къ задачамъ и цѣлямъ общественной жизни. Передають, что главный его талантъ заключался въ умѣньѣ разговаривать. Онъ говорилъ безъ
всякаго принужденія, удивительно просто и красиво, вполнѣ увѣренный,
что людямъ, слушающимъ его, интересно каждое слово, что и было въ
дѣйствительности,—говорилъ обо всемъ, иреимущественно о своихъ заграничныхъ путешествіяхъ и художественныхъ музеяхъ, которые онъ осматривалъ, — говорилъ барскимъ бархатнымъ тономъ, безъ рѣзкой горячности, но съ очевиднымъ увлеченіемъ и удовольствіемъ. Говорилъ онъ съ

сущности одинъ, но какимъ-то образомъ умѣлъ придавать своимъ рѣчамъ видъ бесѣды. Слушать его можно было цѣлые часы безъ всякаго утомленія. Это тоже одинъ изъ "героевъ слова".

И. С. Тургеневъ (1818—1883). Корни тургеневскаго вдохновенія находятся въ эпох'в крепостных отношеній. Изъ нея, изъ этой обстановки извлекъ онъ свои мастерскіе художественные образы и руководящія чувства своей жизни. Онъ сталъ западникомъ прежде всего изъ отрицанія крепостничества, изъ ненависти къ родному лицемерному рабству, а когда онъ творилъ, дореформенная Россія наполняла его воспоминанія, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолію, которую мы всь испытываемъ на кладбищь или при видь покойника. На самомъ дъль что-то грустное проникаетъ всв произведенія Тургенева, какая-то темная тынь легла на все, что вышло изъ-подъ его пера. "Дворянское гивадо" въроятно, самая грустная повъсть новъйшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолія— результать сожалінія о томъ, что прошло и прошло невозвратно? Послъ фактовъ, извъстныхъ намъ изъ біографін, на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ, безусловно отрицательный отв'ьть. Тургеневъ грустить не какъ гражданинъ, а какъ художникъ: ведь въ той обстановке, какова бы она ни была, прошли его детство и юность, ведь тамъ остались много хорошихъ воспоминаній сердца, ведь тамъ онъ нашелъ матеріалъ для своихъ чудныхъ женскихъ образовъ — Въры ("Фаустъ"), Лизы ("Дворянское гитадо"), Наташи ("Рудинъ"), идеалиста Пунина, честнаго и добраго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Фомушки и Фимушки ("Новь") и многихъ другихъ имъ подобныхъ, къ которымъ и мы не можемъ не отнестись иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ и даже любовью... Безобразны были кръпостныя отношенія, эги писанныя и неписанныя статьи, отдававшія человъка въ безусловную власть ему подобнаго, -- но не люди, такіе же какъ и мы, ппогда лучшіе, чемъ мы. Припоминте пушкинскую няню Арину, двороваго изъ Спасскаго, восторгавшагося Херасковымъ, основательнаго, умнаго Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру суроваго обтинка Ермолая, съ его дътски-чистымъ, чуткимъ сердцемъ, а главное приномните тургеневскихъ женщинъ и дівушекъ, особенно дівушекъ, и поэтическая эмоція коснется и васъ. Вы не дадите ей всецьло овлатьть вами, не станете восторгаться вфрими холопами и вфрими рабами, - мрачный образъ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же возстанеть передъ вами и отравить ваше сердце, вы поймете, что, какъ ни хороши

ть исчезнувшіе люди, на каждомъ изъ нихъ крѣпостныя отношенія наложили свою печать, неистребимую и съ нашей точки зрѣнія позорную. Вѣрнымъ холопамъ и рабамъ вы пожелаете больше чувства собственнаго достоинства, другимъ, какъ Лизѣ, большаго простора для мысли, для правъ своей личности — и все же сердце ваше будетъ задѣто. Тѣмъ сильнѣе такіе типы должны были задѣвать сердце художника. Вызывая ихъ, онъ стоялъ какъ бы на кладбищѣ, подъ холодными плитами котораго похоронено столько жестокаго, безобразнаго, столько добраго, честнаго, высокаго, а вмѣстѣ съ ними — его собственное дѣтство, его собственная юность и ея мечты.

Къ новой, начавшейся послѣ 61-го года, жизни Тургеневъ могъ относиться съ симпатіей, интересомъ, но она уже не захватывала такъ всецьло его сердце, какъ дореформенная Русь. Онъ не понималъ многаго и не могъ понять многаго. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ, къ аллеямъ густолиственныхъ кленовъ, гдѣ полная красогы и печали стояла "она", вся сотканная изъ лунныхъ лучей, изъ чистыхъ влеченій дѣтскаго, искренняго сердца.... Лиза или Вѣра. Дѣйствіе большинства его романовъ происходитъ въ эпоху крѣпостного права, къ ней же относятся и лучшіе его разсказы. Вѣрный преданіямъ юности, онъ любитъ прежде всего пдеалистовъ сороковыхъ годовъ съ ихъ благородными порывами, ихъ надломленной волей. Только ихъ въ сущности онъ и изображаетъ. Онъ придалъ Базарову рудинскія черты, онъ сдѣлалъ изъ Нежданова лишняго, хотя и благороднаго человѣка.

"Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца"—сказаль Гейне, и эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ примънить къ самому себъ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищѣ его сердца: тамъ поконлись Станкевичъ и Бълинскій, покоплись старыя дворянскія гитада. Тургеневъ видълъ исчезновение этихъ гићадъ, видълъ, какъ въковые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плевелами, какъ покрывались плъсенью стъны старыхъ домовъ, изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падають и разрушаются стіны тюремъ, но какая же радость можеть быть на могил' своего честного товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начавшаяся при немъ жизнь? Онъ былъ связанъ съ нею головой, но не сердцемъ, онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша — онъ этимъ исполнилъ долгъ гражданина, но герои, "Что делать?"-не его героп. Онъ несомивно имклъ въ виду пдеалистовъ сороковыхъ годовъ, когда пытался создать своего Нежданова пли писалъ следующія строки въ одномъ изъ инсемъ по поводу 60-хъ годовъ:

"Теперь— говорить онъ— не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго, — нужно умъть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы — я беру слово "жизненный" — въ смыслъ простоты, без-иристрастности... Чувство долга, славное чувство патріотизма въ истинномъ смыслъ этого слова — вотъ все, что нужно... Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ въроятно, будеть много, красивыхъ, плънительныхъ—очень мало".

А ему нужны были красивые и плънительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшіе красоту, преклонявшіеся передъ искусствомъ. Въ средъ "голько полезныхъ людей" баринъ Тургеневъ чувствовалъ себя не дома.

Это одинъ изъ источниковъ его меланхоліи, другой—наслѣдственность. Онъ былъ баричемъ съ головы до ногъ, баричемъ стараго времени, съ привычками широкой жизни, добродушный, недѣятельный... "У Ивана Сергѣевича, —вспоминаетъ Вогюз —рука была щедрам и открытая, какъ и сердце его. Онъ безъ разбора жертвовалъ всѣмъ неимущимъ: достаточно было носить имя русскаго, чтобы быть принятымъ въ его домѣ, чтобы найти его кошелекъ открытымъ и слышать изъ его устъ ласковое слово". Въ немъ не было ни мелочной разсчетливости, ни мелочной зависти, созданныхъ конкуренціей и слишкомъ обострившимися отношеніями нашихъ дней. Свободно уступалъ онъ первое мъсто Толстому, свободно признавалъ онъ юные таланты, напримѣръ, Гаршина.

Лучшія черты стараго барства несомнѣнно воплотились въ его скромной, представительной, внушавшей невольное ув'аженіе фигурѣ.

Ригористомъ и доктринеромъ онъ не былъ и не могъ быть по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ впечатлівній, по устройству своего ума, склоннаго къ скентицизму, по слабости воли, наконецъ. Однажды онъ такъ формулировалъ свое міросозерцаніе: "Я преимущественно реалистъ и болѣе всего питересуюсь живою правдою людской физіономіи, ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вірю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступенъ поэзіп. Все человіческое мить дорого, славянофильство мить чуждо, какъ и всякая ортодоксія. Больше инчего не имѣю доложить вамъ о себъ"...

Онъ былъ минтеленъ и склоненъ къ меланхоліп. Стоптъ припомнить, какъ по-дётски боялся онъ холеры и убъгалъ за тысячи верстъ при первомъ же слухі о ея приближеніи. Онъ самъ признался, что мужество— не его добродітель. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно жалуется на все— на болізни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: "Я человічь конченный". Онъ любилъ славу, горячо дорожилъ ею, но никогда не могъ повітрить въ нее вполніть. Ему постоянно казалось, что публика его не лю-

бить, молодежь презираеть, что его повъсти и разсказы проваливаются съ трескомъ. Сколько разъ сообщаетъ онъ о своемъ непреманномъ желаніи бросить литературу "и уже навсегда", хотя самъ, вероятно, понималъ, что это для него совершенно невозможно, такъ же органически невозможно какъ не пить и не ъсть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанію, и несомнівню, что онъ не суміль перенести его, не суміль встратиться лицомъ къ лицу съ бурей и непогодой. Это было въ 60-е годы, во время литературной исторіи съ "Отцами и дітьми". Тургеневъ обиделся, загрустиль, не писаль несколько леть, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себ'в приговоръ, хотя р'вшительно никакой надобности въ этомъ не чувствовалось. Онъ поступилъ какъ пзбалованный капризный ребенокъ, -- большой ребенокъ, ребенокъ-гиганть, но все же ребенокъ. Онъ далъ полный просторъ своей меланхолін, создалъ свое знаменитое "довольно" — эту лучшую по картинности и вснь нашей славянской тоски, славянского пессимизма. А въдь недоразумьние должно было разсъяться рано или поздно. И это чувствовалось уже въ самомъ началъ. Часть молодежи была на сторонъ Тургенева, Инсаревъ прямо провозгласиль Базарова героемъ. Но, следуя пріему всехъ слабыхъ людей, нашъ великій писатель, чтобы найти какое-нибудь утішеніе, вообразиль свою неудачу полной и безусловной. Разъ все кончено-и жалъть больше не о чемъ.

Натура созерцательная по пренмуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ, ни политическимъ дъятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себъ творчество. Онъ любилъ писать, любилъ страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкъ, свомъ стилъ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граненые періоды, аристократическая сдержанность выраженій, умітье вызывать настроеніе по преимуществу меланхолическое однимъ построеніемъ словъ, ихъ созвучісмъ-все это дълаеть изъ него первокласснаго писателя и въ то же время позволяеть намъ заглянуть въ его душу. Въ каждаго изъ своихъ героевъ онъ вложилъ частицу собственнаго духа, и посмотрите, какіе это люди -мягкіе, нажные красивые, настоящія женщины безъ дерзости духа, безъ гордости, даже безъ жестокости-кром в разв в одного, да и то совершенно неудавшагося Инсарова изъ "Наканунъ". И самъ Тургеневъ относится къ нимъ съ такимъ же вниманіемъ, такой же предупредительной ласковостью, какъ будто всв они безъ псключенія двйствительно женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтомъ лишнихъ людей, этихъ героевъ слова, этихъ мужчинъ съ красивою женской душой. Одного взгляда на этихъ героевъ достаточно, чтобы сказать, что они не сделають ничего,

что ни къ какой упрямой борьбт они не способны, что всякое успліе глубоко претить ихъ вялой натурт, ихъ выхоленнымъ рукамъ—красоту которыхъ самъ Тургеневъ отмъчаетъ постоянно—и выхоленнымъ сердцамъ, гдъ таится все честное, хорошее, благородное, но переливается не въ работу—тъмъ болъе въ черную упрямую работу 60-ыхъ годовъ—а въ слезы умиленія, въ восторги слова, въ художественные образы. Они способны лишь на красивые порывы, какъ Рудинъ, умирающій подъ звуки марсельезы, а больше всего на тихую созерцательную грусть, какъ Лаврецкій, какъ самъ Тургеневъ. Даже про суроваго на видъ Базарова вы, подслушавъ его разговоръ на сънъ съ Аркадіемъ, принуждены будете сказать то же самое. И всть они родные братья Тургенева по духу; оттого онъ такъ любитъ ихъ, такъ ласково относится къ нимъ и тратитъ весь свой изумйтельный художественный талантъ на описаніе тонкихъ изгибовъ ихъ души.

Въ другое время и въ другой обстановкѣ онъ непремѣнно увлекся бы въ сторону отчаянія, быть можеть даже мистицизма. Его любимымъ писателемъ былъ Шопенгауеръ, самъ онъ всю жизнь не могъ отдѣлаться отъ тоски и грусти, подъ старость онъ создалъ свои "Стихотворенія въ прозѣ"... Любовь, красота, искусство—все, чему онъ служилъ, во имя чего жилъ и работалъ,— все это то и дѣло представлялось ему ненужнымъ, пустымъ, тлѣннымъ. Но онъ крѣпко держалъ себя въ рукахъ, и мы знаемъ—почему.

Минтельный и склонный къ меланхолін по насл'єдству, съ широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургеневъ однако такъ, долго и часто подвергался вліянію европейской дисциплинированной культурной жизни, что выработаль въ себъ и стойкость и въротериимость западнаго образованнаго человъка. Холопская формула "либо въ зубы, либо ручку пожалуйте", не мен'ве холопская привычка падать собственной своей физіономіей въ грязь, для выраженія собственнаго своего восторга-претили ему до тошноты. Чувство собственнаго достоинства и чувство меры были для него не пустыми словами и какъ для художника, и какъ для человъка. Въ роли пророка и Мессін, такъ привлекавшей Гоголя, Достоевскаго, а теперь привлекающей Толстого, онъ не выступалъ никогда и добродушно подсмъпвался надъ пророками и мессіями. Скептикъ по натуръ, проникнутый сознаніемъ безконечной слежности челов'вческой жизни, онъ не могь никогда сказать, **4T0** "я — истина", а все остальное оджэди анаволен ав алинан ано всего его свободу, ческія способности, а не всероссійскую наклонность "идти жать" куда прикажете-въ псповъдальню Достоевскаго или въ пителлигентиую колонію. Всякая ортодоксія была ненавистна ему, и наклонность къ ортодоксін онъ порицаль чаще и резче всего-по-моему, слишкомъ даже разко. Припомните его разкія выходки противъ "идола" Губарева

пли секты матреновцевъ, т. е. послѣдователей взбалмошной бабы Матрены Савишны ("Дымъ"). Справедливо замѣчено, что русскій человѣкъ—сектантъ по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никакъ невозможно. Противъ этого узкаго сектантскаго духа и направлены всѣ рѣзкія выходки Потугина въ "Дымѣ". "Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ, —говоритъ Потугинъ, —бариномъ этимъ бываетъ большею частію живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ: теперь, напримѣръ, мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу—это дѣло темное, такая ужъ, видно, наша натура. Но главное, чтобы у насъ былъ баринъ. Ну, вотъ онъ и есть у насъ, это значитъ нашъ, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угожденіе... Новый баринъ народился—стараго долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору... Кто палку взялъ, тотъ и капралъ"...

Что въ этихъ словахъ много върнаго, это несомивнио, только не совствиъ върно они сказаны. Въ силу какихъ резоновъ записываемся мы въ кабалу—знать можно, и натура наша тутъ не при чемъ. Все же это исканіе, это въра какая ни на есть и куда она выше пустопорожней погони за лишнимъ рублемъ...

Но это между прочимъ. Европейски дисциплинированной натурѣ Тургенева претило наше холопство, какъ претило и наше самодовольство. Онъ слишкомъ ясно видълъ и зналъ превосходство европейской культуры надъ нашей, чтобы колебаться въ выборт пути, по которому следуетъ идти Надо перенимать, но какъ? "Кто же васъ, — спрашпваеть онъ, -- заставляетъ перенимать зря? Въдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно, стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ, — такъ вы не извольте безпокопться: своеобразность въ нихъ будеть въ силу этихъ мфстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ переварить ее по-своему, и со временемъ, когда организмъ окрѣинетъ, онъ дастъ свой сокъ... Весь вопросъ въ томъ, крѣпка ли натура? а наша натура-ничего, выдержить: не въ такихъ была передълкахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могуть один нервные больные, да слабые народы, точно такъ же какъ восторгаться съ пеной у рта тому, что мы -- русскіе, способны одни вздорные люди".

Въ этомъ пунктъ не согласиться съ Тургеневымъ, какъ кажется, совершенно невозможно. Наша культура все болъе сближается съ западно-европейской, сближается не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ новымъ торговымъ трактомъ, каждой новой переведенной статьей, каждой построен-

ной фабрикой. Мы такъ далеко зашли по пути европейскаго просвъщенія и европейскихъ экономическихъ отношеній, что если бы отъ Вержболова до Границы, а отъ Границы вдоль Карпатъ до устья Дуная воздвигнуть Гималайскій хребеть, намъ все же бы пришлось пдти тою же дорогой, какъ европейцы. Перенимать—выгодите, экономите, благоразумите, да и безопаснъе... особенно когда "перенимается" хотимъ ли мы того или не хотимъ.

Но спѣшу оговориться, западническія убѣжденія нисколько не мѣшали Тургеневу любить Россію. Вмѣстѣ съ Потугинымъ онъ могъ-бы сказать: я люблю и ненавижу Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину.

Если бы теперь мит предложили возможно короче опредълить міросозерцаніе Тургенева—я бы не употребиль ни пошлаго слова "либераль", ни неопредъленнаго "западникъ", а сказаль бы, что нашь великій писатель быль гуманистомъ. Человічность—воть что одухотворяеть его произведенія, воть что сосгавляеть ихъ красоту.

Какъ умъ европейски дисциилинированный, Тургеневъ не могъ, разумъется, имъть никакого пункта соприкасательства съ нашими доморощенными консерваторами или, какъ ихъ лучше звать, "охранителями". Нашъ консерватизмъ, на самомъ дълъ, вещь странная, въ XIX-омъ въкъ почти невъроятная. Такъ или иначе, въ той или другой формъ, онъ-мракобъсіе. Это совскить не то, что представляеть изъ себя, напр., англійскій консерватизиъ. Последній эгоистиченъ, остороженъ, но онъ никогда не ломится въ открытую дверь и никогда не стучить лбомъ въ стъну. Англійскіе консерваторы, исторически дисциплинированные, проводять въ жизнь смелыя демократизирующія общество реформы, какъ Дизраэли въ 66 г., какъ Салисбери въ 84 г. Они понижають цензъ, увеличивають число голосовщиковъ на парламентскихъ и муниципальныхъ выборахъ. Они понимаютъ, что задерживать исторію можно, но становиться ей поперекъ дороги-опасно и не къ чему. Русскій консерваторъ- это прежде всего добровольный соглядатай--- въ худшемъ случат, мистикъ-- въ лучшемъ. Онъ знастъ только одно, что надо поворачивать назадъ. Онъ стоить за розги въ школе, кнутъ-въ судъ, кръпостинчество - въ деревиъ. Его благополучную голову не смущаеть даже мысль о томъ, что поворачивать назадъ не только глупо, но и невозможно. Русскій консерваторъ убъжденъ, что нъть ничего на свъть сильнъе розги или оффиціальной бумажки.

Тургеневъ не былъ и либераломъ въ европейскомъ смыслѣ слова. Западный либерализмъ живетъ формулой: "права, свобода, счастье для собственника". Тургеневъ просто любилъ права, свободу, счастье, но не дѣлилъ человѣчество на чистыхъ и нечистыхъ. Онъ былъ гуманистомъ въ шпрокомъ смыслѣ слова. Любилъ ли онъ мужика, народъ? Не столько любилъ, пожалуй, сколько видълъ въ мужикъ человъка, признавалъ въ немъ живую человъческую душу и цънилъ ее. Онъ не народникъ, онъ не говоритъ, что надо учиться у мужика, что надо дълать такъ, какъ мужикъ хочетъ, онъ видитъ, что мужикъ грязенъ, невъжественъ, голоденъ, что звърь еще сидитъ въ немъ, и желаетъ для него счастъя, не особеннаго какого-нибудъ, въ родъ того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому, а единственно возможнаго: основаннаго на знаніи, достаткъ, правахъ.

Какъ гуманистъ, Тургеневъ безусловно пскрененъ. Онъ гуманистъ не только по убъжденіямъ, но по природъ. Онъ прежде всего добръ, какъ человъкъ, какъ художникъ. Не трудно замътить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены имъ въ "Запискахъ охотника", къ нимъ онъ относится съ негодованіемъ, но что значатъ эти два-три типа въ громадной галлереть образовъ, созданныхъ имъ? Въ этомъ смыслъ Ренанъ правъ, говоря:

"Его миссія была вполн'є умиротворяющей. Онъ быль, какъ Богь въ книг'є Іова, творящій на высяхъ. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противор'єчія, проклятія и ненависть обезоруживались волшебнымъ обаяніемъ его искусства"...

Въ этомъ гуманизмѣ близость Тургенева съ народной душой, съ народной совѣстью. Заклейменный каторжникъ, убійца, жестокій истязатель для него прежде всего несчастный, которому слѣдуетъ сострадать. И Тургеневъ сострадалъ всѣмъ всю жизнь.

"Любовь, — писалъ онъ, — сильнъе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь"...

Изъ всемірно-литературныхъ типовъ Тургеневъ выше всего цѣнилъ Донъ-Кихота. Почему?

"Жить для себя, заботиться о себъ, —говорить онъ, —Донъ-Кихоть почель бы постыднымь. Онъ весь живеть, если можно такъ выразиться, внъ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодъйствія враждебнымъ человъчеству силамъ—волшебникамъ-великанамъ, т. е. притьснителямъ. Въ немъ нътъ и слъда эгонзма, онъ не заботится о себъ, онъ весь — самопожертвованіе, оцъните это слово, онъ върить крыпко и безь оглядки... Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смълъ"...

Тургеневъ и самъ хотѣлъ порою, чтобы и его захватилъ и "закрутилъ порывъ вѣры, любви, самопожертвованія и не въ творчествѣ лишь, а въ жизни",—но "каждому свое". Въ Тургеневѣ не было злобы. Онъ оставался добрымъ, добродушнымъ, даже когда сердился. Иногда на словахъ онъ да-

валъ увлечь себя личному раздраженію, но это было лишь минутнымъ настроеніемъ. Великія слова: "миръ между людьми" и всепрощеніе были написаны на его знамени, какъ человѣка, мыслителя и художника.

Еще и всколько словъ объ этомъ большомъ и славномъ русскомъ человъкъ. Какъ сталъ онъ писателемъ?

Почти въ одно время съ "Антономъ Горемыкой" появились и первые очерки "Записокъ охотника". Странно, что они не понравились Бълинскому, — просто, въроятно, потому что онъ видълъ въ нихъ слишкомъ много "щегольства", отъ обаянія котораго, въ то время по крайней мѣрѣ, онъ совершенно старался освободиться. Однако тутъ было и дъло — притомъ очень серьезное дъло: "Записками охотника" Тургеневъ исполнялъ свою "ганнибаловскую клятву" — бороться "до послъдняго издыханія" съ страшнымъ врагомъ — крѣпостнымъ правомъ.

Позволю себф здфсь маленькую оговорку. Преклоняясь передъ огромнымъ художественнымъ дарованіемъ Тургенева, мы, кажется, не совстяв справедливо относимся къ нему, какъ къ человъку. Мы все еще не можемъ отръшиться отъ взгляда на него, какъ на геніальнаго петиметра и далеко не всегда довъряемъ искренности его либерализма, подозръвая, что за нимъ скрывается огромная доля обломовщины. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ было прямо въ модъ упрекать Тургенева въ зангрываніи передъ современностью и дълать косвенные намеки, что онъ, какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей стараго барства, инчему народному, демократическому сочувствовать не можетъ. Скажу прямъе, что, если въ этихъ упрекахъ и намекахъ и скрывается истина, то лишь въ дозв самой незначительной. Мы всегда забываемъ, что Тургеневъ былъ и по образованію, и по впечатлівніямъ молодости, и по самому складу своего свътлаго аналитическаго ума-настоящимъ евронейцемъ. Допустимъ даже, что онъ преувеличиваетъ ужасъ своихъ детскихъ крѣпостныхъ впечатлѣній, допустимъ, что крѣпостное право мало сравнительно зад'вало моральную сторону его натуры, что онъ не чувствоваль за собою "гръха", видя народъ невъжественнымъ и закабаленнымъ — но спросите себя, какъ должевъ былъ онъ, европейски образованный человъкъ, относиться къ сценамъ на конюшит или административнымъ мтропріятіямъ своей матери? Туть можно даже оставить въ сторон вопросъ о "совъсти" и моральномъ воздействін, туть надо помнить лишь, что для человека другой, высшей культуры факты низшей кажутся прямо невозможными, противоестественными и отвратительными. Такъ, между прочимъ, и смотрелъ на дело Тургеневъ, и ужъ въ этомъ случат никакія подозртнія невозможны. Но думается, что они невозможны и ни въ какомъ другомъ: мы уже слишкомъ утвердились въ признании своей обломовщины — гражданской и общественной и на всякое отклонение отъ нея смотримъ недовърчиво.

Искренняя ненависть Тургенева къ крѣпостному праву для меня несомнѣнна; сомнительно его народолюбіе, но вѣдь имъ онъ никогда не красовался, никогда даже не говорилъ о немъ. Высшая культура просто тѣмъ фактомъ, что она жила въ немъ, предъявляла свои требованія, и всѣ эти требованія шли противъ крѣпостничества. Эта высшая культура во всякомъ случаѣ не могла не научить уваженію къ личности, и имъ былъ полонъ Тургеневъ.

Какъ бы то ни было, первые очерки "Записокъ охотника" появились въ "Современникъ" 1847 года. Тутъ цълый рядъ портретовъ нашихъ кръпостныхъ людей, красивая исторія того, какъ приспособлялась душа человъческая къ своему невыносимому положенію, и неопредъленно высказанный протесть Тургенева противъ этихъ ужасовъ. Именно неопределенно, потому что стоитъ вамъ сравнить любой изъ очерковъ "Записокъ" съ появившимся въ тв же дни "Сорокой-Воровкой" Герцена, вы сразу замътите огромную разницу. Тамъ, гдъ Герценъ волнуется и негодуеть, -Тургеневъ только задумывается, а иногда весь уходить въ свое меланхолическое настроеніе, самое для него родное и близкое. Такимъ Тургеневъ оставался на всю жизнь, какъ будто образъ смерти ни на минуту не оставляль его, образъ не столько даже страшный и ужасающій, сколько теснящій сердце, нав'ьвая на него тоску, говоря о безсмысленности и кратковременности его существованія. Но все же какая огромная разница между "Записками охотника", въ которыхъ Тургеневъ, какъ могъ, исполнялъ свою ганцибаловскую клятву и исполняль общественное дело, -- п "Стихотвореніями въ прозв". Этими стихотвореніями Тургеневъ прощался не съ читателями, не съ Россіей, не съ своей собственной жизнью даже, а съ жизнью вообще, жизнью всего живого, что когда-либо страдало и радовалось на землъ. Въ лучшемъ изъ этихъ стихотвореній земля представляется ему уже мертвой, замерзшей глыбой льда, безумно и безцъльно несущейся въ безконечномъ пространствъ. Все молчить; ни звука надъ этой могилой человъчества, и какимъ-то грознымъ шепотомъ разговариваютъ между собою одн' горы. И эти горы торжествують свою побъду. Теперь онъ спокойны. Люди надоъдали имъ, надобдали своими криками, плачемъ, смъхомъ, своей неугомонною дъятельностью. Такія маленькія и въ то же время исполненныя такого самомнічнія существа! Вообразили себъ, что земля создана для нихъ и распоряжались на ней, какъ господа, какъ цари! Но — теперь хорошо. Въчное молчание могилы, въчное сіяніе льда, въчный холодъ... И съ такой философіей и вивств съ какимъ-то робкимъ полупризнаніемъ чего-то таинственнаго, мистическаго въ жизни, что онъ выразилъ въ своихъ предсмертныхъ разсказахъ "Пъснь торжествующей любви" и "Клара Миличъ" — Тургеневъ ушелъ въ могилу. Философія отчаянія, конечно, и отчаянія не протестующаго даже, а какъ бы примирившающагося съ тѣмъ, что выхода—нѣтъ! Какое-то предсмертное равнодушіе—но, повторяю, эта философія всегда, даже въ годы юности была у Тургенева, какъ была она у всѣхъ художественныхъ натуръ сороковыхъ годовъ... И не казались ли имъ нѣсколько смѣшными угловатые и взвинченные гражданскіе мотивы слѣдующаго поколѣнія, а если не самые мотивы, то, по крайней мѣрѣ, тотъ фанатизмъ, та любовь и ненависть, та непримиримость, которая влагалась въ нихъ?.. Этого, какъ все испытавшіе и пресыщенные баре, они не понимали...

А. И. Герценъ (1812 — 1870). Получивши для своего альманаха интермедію къ роману "Кто виновать", Бълинскій писаль Боткину: "Я изъ нея окончательно убъдился, что Герценъ большой человъкъ въ нашей литературъ, а не диллетантъ, не партизанъ, не наъздникъ отъ нечего дълать. Онъ не поэть — объ этомъ смешно и толковать: но ведь и Вольтеръ не быль поэть не только въ Генріадъ, но п въ Кандидъ, однако, его Кандидъ потягается въ долговъчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережилъ и еще переживеть ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходить въ талантъ, въ творческую фантазію, — и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны, а какъ люди, ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наобороть, чувства ушли въ умъ, осердеченный и согрътый гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ, не выфаженнымъ, а присущимъ его натуръ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачемъ его столько одному человеку".

На мой взглядь, въ этой коротенькой и, въ сущности, случайной характеристикъ каждое слово на своемъ мъстъ и каждое имъетъ огромное значеніе. Это ничего, что Бѣлинскій видълъ лишь часть литературной дъятельности Герцена и притомъ, несомивнио, часть слабъйшую по сравненію съ другой, опредълившейся лишь послѣ европейской катастрофы 1848 года: онъ обладалъ великой и цѣнной способностью угадыванія. И онъ угадалъ Герцена по немногимъ, хотя и крупнымъ намекамъ, далъ ключъ къ пониманію его творчества, "подчиненнаго уму и просвѣтленнаго имъ", даже и не подозрѣвая, какую злую и трагическую шутку сыграетъ это "страшно много ума" въ жизни знаменитаго эмигранта. Проницательная, скептическая мысль, сознаніе, ясное до предвидѣнія, неподкупный, мучительный анализъ, ежеминутно готовый обратить свое орудіе даже про-

тивъ самого себя—на самомъ дълъ первое, что бросается въ глаза, при чтеніи Герцена. Припомните, какъ ръзко и ръшительно предсказаль онъ крушеніе европейскихъ надеждъ 1848 года, хотя большинство еще носилось съ своими мечтами. Свою знаменитую фразу: "теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дъло, пожалуйте", Герценъ паписалъ еще до Садовой—и въ это время для него была ясна не только неизбъжность борьбы Германіи съ Франціей, но и побъда первой. Онъ никогда, ни на минуту не върилъ въ усиъхъ польскаго дъла 1863 года и прекрасно сознавалъ, чъмъ оно могло и должно было окончиться.

Никто, какъ онъ, не видълъ такъ ясно все безсиліе европейской эмиграціи 50-хъ годовъ, хотя онъ самъ находился въ центрѣ ея, а Гарибальди, Мадзини и Кошутъ были еще живы и полны, если не надеждъ, то силъ. Онъ не умѣлъ подчиняться ни обману, ни самообольщенію, хотя бы на одинъ день или даже минуту. Онъ первый понялъ, что послѣ 63-го года его роль въ Россіи сыграна, что никакими усиліями не удастся вернуть "Колоколу" его прежняго положенія, и приневолилъ себя уйти ночти исключительно въ свои воспоминанія—обстоятельство, счастливое для литературы, обогатившейся такою удивительною вещью, какъ "Былое и думы", но далеко не особенно счастливое для него самого.

Да, это быль огромный умь. Его способность провидьнія приводить въ положительное изумленіе даже покойнаго (трахова, и это совершенно понятно, потому что надо перенестись въ обстановку 60-хъ годовъ, въ эту сумятицу международныхъ отношеній, припомнить обаяніе Наполеона III-го, никому невидный и незамітный рость Пруссіи, чтобы по достоинству оцібнить проникновенныя слова "теперь, графь Бисмаркъ, ваше діло", въ которыхъ высказанъ смертный приговоръ второй имперіи.

Но въ тоже время это чисто-русскій умъ, несмотря на полунѣмецкое происхожденіе Герцена, — умъ, не знающій предъла своей скептической работь, стоящій насторожѣ противъ всякой иллюзіи, вдохновенно работающій лишь при голосѣ совѣсти. Это умъ безъ традицій, безъ историческихъ догматовъ, безъ тѣни предразсудковъ и самообольщенія, подавленный своимъ могуществомъ, органической невозможностью остановиться на чемъ-нибудь положительномъ въ окружающей жизни. Какъ хорошо идетъ къ нему-хотя, какъ скоро увидимъ, не покрываеть его извѣстная характеристика Чаадаева:

"Послотрите- вокругъ себя. Все (у насъ), какъ будто, на ходу. Мы всь, какъ будто, странники. Нътъ ви у кого сферы опредъленнаго существованія... Нътъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія, ничего постояннаго, непремъннаго: все проходить, все протекаетъ, не оставляя слъдовъ ни на внъшности, ни на васъ самихъ".

На этой-то почвъ вырось и развился Герценъ. Сынъ родовитаго барича, онъ однако не могъ чувствовать особеннаго уваженія къ предковъ уже потому, что онъ былъ незаконнорожденнымъ и еще ребенкомъ презрительно называлъ генеалогію зоологіей, а генеалогическія таблицы -- зоологическими. Главный устой жизни того времени, крепостное право стало ему несносно и отвратительно съ двенадцатилетняго возраста, хотя деревенскіе ужасы были знакомы ему лишь по наслышкь. 17-льтнимъ мальчикомъ онъ поступилъ въ московскій университетъ, и начались годы чисто-абстрактнаго восторга передъ сенъ-симонизмомъ, затемъ годы ссылки въ Вятку, въ Новгородъ и службы въ губерискомъ правленіи. Разумъется, все время онъ чувствуеть себя совершенно чуждымъ провинціальному обществу и, только возвратившись въ Москву, онъ поступаеть въ самый -- 0184 атак отонмен котикд отс п он неиж йонтнепикатин детнери 1846. Его скоро начинаеть тянуть за границу подальше оть вѣжливаго Дуббельта и всемогущаго ІІІ-го отделенія. Онъ радостно передзжаеть заставу, жадно вдыхаеть въ себя европейскій воздухъ, долго не можеть повърить, что онъ въ Парижь, потомъ въ Римь, что онъ видитъ около себя взволнованныя толпы народа, слышить высокія, звучныя фразы. Увы, фразы скоро замолкли, и бъдный Герценъ, безповоротно загубившій свою репутацію въ 1848 г., обращается въ въчнаго странника, держать котораго боится Швейцарія, котораго гонить отъ себя Франція. Онъ не см'єсть показаться ни въ Италіи, ни въ Австро-Венгріи, одна Англія не отказываеть ему въ пріють. О возвращеній въ Россію онъ уже и не думаеть.

Исторія на самомъ дѣтѣ не завѣщала ему ни одной традиціи, которая была бы для него привычкой, ни одного воспоминанія, которое бы сдѣлалось для него инстинктомъ. Все завѣщанное прошлымъ было отвратительно до послѣдней степени, потому что это завѣщаніе исчерпывалось рабствомъ, ложью, низкопоклонствомъ. Исторія начиналась для него дѣйствительно со вчерашняго дня—съ реформы Петра Великаго, она вся была въ будущемъ, но и въ это будущее вѣрилось плохо. И онъ всю жизнь былъ странникомъ — и въ домѣ родного отца, съ которымъ не чувствокалъ никакой связи, и въ университетѣ, такъ какъ что же общаго между теоріей Сенъ-Симона и практикой николаевской эпохи, и въ провинціи, гдѣ всѣ люди представлялись ему помѣшанными, и потомъ за границей, гдѣ Наполеонъ ПП преслѣдовалъ его, какъ Дуббельтъ, а Швейцарія вѣжливо просила освободить ее отъ "весьма лестнаго при иныхъ обстоятельствахъ въ ней пребыванія"...

Представьте себ'є теперь могучій, пытливый умъ въ такой странной обстановк'є, гд'є все воспитывало ненависть къ прошлому и отвращеніе къ окружающему, гд'є на каждомъ шагу беззаконно и беззаст'єнчиво подавля-

лось самое святое для Герцена свобода человѣческой личности и ея достопиство, подавлялось и крѣпостнымъ правомъ, и чиновничьимъ произволомъ, и всякими случайностями, — гдѣ все, казавшееся прекраснымъ и благороднымъ, быстро погрязало въ пошлости, лицемѣріи и предательствѣ, —жизнь тяжелую и утомительную, надъ которой лишь въ недосягаемой высотѣ, блѣдными прпзраками, рѣяли чудные завѣты свободы и братства, и вы поймете то разочарованіс, ту усталь, въ которую онъ долженъ былъ впасть.

Но до крушенія февральской революціи, до страшныхъ іюньскихъ дней, подвиговъ Кавеньяка, торжества Наполеона, у Герцена была еще радостная въра въ "Западъ и его могучую мысль". Отраженнымъ свътомъ эта въра падала и на русскую жизнь. Критикуя впоследствій славянофиловъ, онъ говорилъ: "Ихъ ошибка состояла въ томъ, что имъ кажется, будто Россія имѣла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имъла этого развитія и не могла им'єть. То, что приходить къ сознанію у насъ, то, что начинается въ мысли, въ предчувствін, то, что существуєть безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ — то теперь только всходить на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потомъ двадцати поколъній. Это основы нашего быта не воспоминанія, это живыя стихіи, существующія не въ літописяхь, а въ настоящемь, но оні только уцілітали подъ труднымъ историческимъ вырабатываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнъваюсь, нашлись ли бы внутрения сплы для ихъ развитія безъ пстровскаго періода, періода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индін теперь испоконъ въка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на разделе полей, однако индъйцы съ ней недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ быту славянскомъ."

Только въ самыхъ общихъ чертахъ, только откладывая осуществленіе мечты все дальше на въка и покольнія, пораженный въ то же время ужасомъ и отвращеніемъ къ тому, что дълалось въ Европъ его дней, Герценъ сохранилъ въру въ могучую мысль Запада до конца. Но эта въра не имъла уже въ себъ ничего радостнаго, торжествующаго, это быле скоръе умственное обязательство— ничтожный кристаллъ, осъвшій среди постоянныхъ разочарованій и напряженной скептической работы. Эта въра не питалась ничъмъ конкретнымъ, жизненнымъ, въ ней не было уже яркихъ красокъ вдохновенія. Вокругъ все противоръчило ей, все было ей враждебно. Оттого-то жалобы, стоны все чаще начинаютъ вырываться у

Герцена, какая-то безнадежная грусть слышится въ его словахъ, становится его господствующимъ настроеніемъ, а попрежнему могучій, но уже значительно озлобленный умъ непрестанными усиліями подтачиваетъ посл'єднія основы жизни...

Это серьезная, мучительная драма. Рядомъ съ скептическимъ, безстрашнымъ умомъ, такъ легко освободившимся отъ преданій и завітовъ "несушествующей русской старины» — умомъ, начавшимъ свою работу, безъ воспоминаній о вчерашнемъ див, безъ инстинктовъ, безъ преградъ, поставленныхъ жизнью и исторіей, а въ дни юности радостно принимавшимъ всъ выводы "свиреной имманенцін", чего бы они ни касались: Бога, религіи, допетровской старины, русской общественности, — Герценъ обладалъ въ высшей степени живымъ, даже страстнымъ темпераментомъ, который не позволяль ему ни на минуту оставаться на м'вств, въ поков, постоянно толкаль его въ самую свалку жизни и делалъ его агитаторомъ, хотя для такой роли онъ быль слишкомъ мало фанатикъ и слишкомъ много скеитикъ. Его радовала борьба, онъ унивался ея атмосферой, онъ любилъ ее и влохновениую, и напрягающую вст силы человтка. Въ видт спора овъ любиль борьбу еще въ дътскіе и университетскіе годы. Онъ привътствоваль ее въ знаменитомъ споръ западниковъ и славянофиловъ, въ статьяхъ Вълинскаго, въ лекціяхъ Грановскаго, а еще раньше въ знаменитомъ "Философическомъ письмъ" Чаадаева, онъ отправился искать ее на Западъ, со всемъ увлечениемъ примкнулъ къ ней въ начале шестидесятыхъ годовъ, -- но все это оказалось одинии иллюзіями, случайными порывами въ далекое будущее. Сомивнія, анализь, этоть тревожный, візчно діятельный анализъ замолчалъ на минуту, чтобы сейчасъ же наверстать потерянное, обнаружить факты жизни и ея основы во всей ихъ уродливости, облить ядомъ проніп' мгновенный восторгь. Приходилось замыкать себя на ключъ, слушать "дикія бредин" эмигрантовъ, мучительно сознавать свое безсиліе, а темпераменть, эта основа жизни, не даваль покоя и, застоявшись, не находя себв исхода, осаждался въ безконечную грусть, въ уныніе, въ разочарованность... "Сядемте съ вами на корабль, будемъ переплывать океанъ, будемъ всегда наготовъ помочь тъмъ, кто борется за свободу", -- говориль какъ-то Гарибальди Герцену. Онъ могь лишь улыбнуться тоскливо въ отвътъ, – нътъ свободы въ жизни, есть "дъло А. И. Герцена, дворянина" — въ рукахъ Дуббельта, въ канцелярін Наполеона, десягокъ другихъ въ Пруссіи, Австріи, Италіи, Швейцаріи. Нътъ свободы въ жизни и не можеть быть ея нока, потому что "теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дъло"...

Въ удивительномъ и въ высшей степени своеобразномъ стилѣ Герцена вы ясно видите отражение этой постоянной, глухой борьбы между пылкимъ, дъятельнымъ темпераментомъ и скептическимъ умомъ—гораздо менъе склон-

нымъ къ добродушной насмъшкъ, чъмъ къ злой проніи. Ничего полобнаго стилю Герцена русская литература не знасть: онъ самъ по себъ. Если хотите, онъ до послѣдней степени небреженъ, его слова, языкъ-не правилень, туть немало нъмецкихъ оборотовъ ръчи и англійской краткости. Герценъ пишетъ до невозможности сжато: безъ всякаго особеннаго труда вы можете распространить каждую его фразу на десятокъ. Отгого-то у него такое пристрастие ко всевозможнымъ причастиямъ, двепричастиямъ и вводнымъ предложеніямъ. Онъ положительно скупъ на точки. Онъ нагромождаеть одинъ эпитеть на другой, и каждый его эпитеть цълая мысль. Возьмите хотя бы начало его знаменитой характеристики славянофильства: "Славянофильство, — пишеть онъ, — или руссицизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе, какъ противодъйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало сс времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ"... Такъ по-русски ни до, ни послъ Герцена не нисалъ никто; это почти сжатость Тацита. это въ немногихъ словахъ сконцентрированная мысль, даже цёлый рядъ мыслей, это маткій намекъ на цалую доктрину, о которой вы получаете однако яркое представленіе, благодаря такимъ эпитетамъ, какъ "оскорбленное народное чувство", "темное воспоминаніе". Вы сразу видите, что Герценъ признаетъ законность славянофильства, какъ возстанія противъ обиды и оскорбленія, и осуждаеть его, какъ темное воспоминаніе, какъ стихійный инстинкть. И этимъ сжатымъ, своеобразнымъ стилемъ, въ которомъ вы не найдете ни одного непродуманнаго слова, гдв каждый эпитеть говорить вамъ объ огромной вдумчивости, объ огромномъ запасъ чувства, потраченнаго на процессъ мысли, написаны цёлые томы, начиная "Съ того берега" и кончая последнею страницею "Былого и думъ". Именно, много чувства, но чувства сконцентрированнаго, сдержаннаго, много порабощенной страсти слышится въ каждой фразъ Герцена. Конечно, поэтому-то онъ-эти фразы производять такое неотразимое впечатление. И когда онъ порою даеть полный просторъ тому, что у него въдушть - своей обидъ, горечи, -- это чувство вырывается наружу, разбиваясь то на безпроніп — настоящей проніп — настоящей проніп Свифта, предлагавшаго когда-то поджаривать прландскихъ ребятишекъ, чтобы они не умпрали съ голоду-пли гордаго вызова грубому и безпощадному насилію жизни, — или безконечной и жиности, при грустных воспоминаніяхъ о любимомъ и утерянномъ въ жизни. Вся гамма чувствъ была доступна Герцену, и онъ превосходно приспособилъ къ ней свой стиль, всегда готовый ко всякимъ неожиданнымъ переходамъ, гдт умъ всегда сторожить чувство, гдъ нъжность смъняется гнъвомъ. Совершенно невольно, но какъ нельзя болъе кстати, вспоминается при этомъ фраза изъ

приведенной выше характеристики Бълпнскаго: "умъ Герцена—осердеченный и согрътый гуманистическимъ направлениемъ, но не привитымъ извиъ, а присущимъ его натуръ".

Рядомъ съ этимъ, во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Герцена, вы чувствуете какое-то особенное благородство, даже аристократизмъ, пожалуй, которые производить на вась сильное и серьезное впечатление. Вы не можете не зам'ятить совершенно инстинктивной и невольной боязни передъ общими м'Естами, избитыми фразами, всяческой банальностью. Онъ говорить только о томъ, что глубоко затронуло его, и умъетъ передать вамъ глубину своего настроенія. Это благородство стиля совстмъ не французское даже, за которымъ можетъ скрываться плачевная пустота, это даже гораздо больше чемъ порядочность, -- это своеобразное рыцарство духа, органически отвращающееся отъ всего пошлаго и низменнаго, темъ болъе низкаго: это высшая красота огромнаго ума, которая не нуждается ни въ какомъ крикливомъ нарядъ, ни въ какихъ побрякушкахъ, ни въ какой вычурности. Вы должны всмотреться въ нее, чтобы оценить всю почти сверхчеловъческую правильность формъ и линій, чтобы почувствовать у себя на душ'ь отражение этой гармоніи. Оттого-то, быть можеть, Герценъ и пользовался такъ осторожно своей пронісй, отгого-то его озлобленіе и разрішалось всегда раздумьемъ. Да, благородство, сдержанность, еще лучше англійское reserve—это слова, которыя удачить другихъ характеризують стиль Герцена. И здесь, конечно, рыцарскій стиль только отражаеть рыцарскій духъ. Я напомню читателю извъстную параллель, сдъланную Герценомъ ("Къ вопросу объ историческомъ развитіи чести" и "Западныя арабески") между рыцаремъ и мъщаниномъ, гдъ первому отдается полное предпочтеніе, хотя онъ страшный нев'єжда, "драчунъ", "бреттеръ, и разбойникъ и монахъ, пьяница и піэтисть" по сравненію со вторымъ, этихъ "истертымъ и промежуточнымъ лицомъ". Рыцарь былъ больше "онъ самъ", больше "лицо", быль всегда открыть и откровенень-и этого совершенно достаточно, чтобы поставить его безконечно выше современнаго буржуа, отяжел вышаго въ своей полезной добродътели. Я помню дал ве извъстный разсказъ о пребываніи Гарибальди въ Лондонт, когда министры мѣщанской Англія постарались внушить знаменитому революціонеру, что его драгоцинное здоровье очень разстроено, — что, конечно, они въ восторги отъ лестнаго его пребыванія въ портахъ острова, но опасаются, какъ бы сырой климать не повредиль, и т. д. и т. д.—говориль Гладстонь. Надо перечесть этотъ разсказъ, надо вникнуть въ этотъ тонъ сдержаннаго негодованія, чтобы понять, съ какой силой ненавид'яль и презираль. Герцень эти экивоки, это лицемфріе, эту дипломатическую ложь. Быть открытымъ и откровеннымъ все время и до конца, -- это былъ девизъ его жизни и его стиля. Онъ не задумался порвать съ Грановскимъ на долгіе годы, посл'є того какъ тоть, въ значительной степени обмосквившійся, попросиль, и притомъ р'єзко и раздражительно, не затрагивать н'єкоторыхъ вопросовъ. Герценъ сразу поняль, что произошло въ этой маленькой сценъ, и что образовавшейся трещины не заполнить ни дружескими словами, ни визитами. Благородная прямота—лучшее украшеніе его характера и лучшее же украшеніе—его стиль.

Стиль этотъ порою, благодаря изумительному сочетанію раздумья и ироніи, капризовъ чувства и глубокой прозрачной мысли, достигаеть неожиданныхъ и даже грандіозныхъ эффектовъ. Казалось бы, какъ легко затеряться въ этомъ рядъ фразъ и періодовъ, такъ мало связанныхъ между собою и проникнутыхъ такимъ разпообразнымъ настроеніемъ. Но въ томъто и заключается могущество таланта Герцена, что онъ заставляетъ васъ, и не поверхностно какъ-нибудь, а д'айствительно глубоко пережить ц'алую гамму чувствъ, вызывая ихъ иногда одними эпитетами и намеками. Когда вы встръчаете подобную страницу, вы видите ясно, что она можетъ принадлежать только великому писателю и мало того — челов ку, который много испыталъ и много перечувствовалъ, -- человѣку, который имѣлъ полное право сказать о себъ: "жизнь учить насъ годами лишеній, мукъ и горя"... Еще одно замъчаніе: такой стиль, какъ стиль Герцена, очевидно можеть принадлежать только действительно глубокому человеку, способному глубоко любить, глубоко ненавидъть и глубоко негодовать. И дъйствительно, это негодование было у Герцена особенно вътьхъ случаяхъ, когда насилие или лицемъріе затрогивали то, что онъ считаль за святое святыхъ человъческой жизни. Малъйшее посягательство на это бросало его въ дрожь, и эта дрожь всего организма слышны въ слогь его.

Литературная д'ятельность Герцена въ Россіп исчернывается собственно сл'ядующими крупными произведеніями: "Письмами о дилетантизм'я и буддизм'я, романомъ "Кто виновать", "Записками молодого челов'яса", "Еще 
изъ записокъ молодого челов'яса", "Записками доктора Крупова", "Сорокой 
Воровкой" и немногими другими. Были мелкія публицистическія работы, наприм'яръ, письма изъ Москвы о лекціяхъ Грановскаго, полемика съ славянофилами и т. д. Но эти мелкія публицистическія работы никакого представленія о настоящемъ Герцен'я намъ не даютъ. Настоящій Герценъ весь 
въ "Письмахъ о дилетантизм'я", въ "Запискахъ Крупова", въ его роман'я. Сопоставляя эти вещи, вы видите уже ту роковую борьбу, которая 
происходила въ душ'я знаменитаго писателя въ теченіе всей его жизни — 
борьбу между страстной в'ярой въ силу знанія, въ конечное торжество справедливости, въ возможность полчой перестройки жизни при помощи положительной науки и смутнымъ въ то время, но уже глубокимъ скептициз-

момъ, видъвшимъ порою въ жизни торжество какой-то темной и безсмысленной силы. Сначала о въръ.

Въ своихъ философскихъ статьяхъ Герценъ ставитъ вопросъ: почему наука не можетъ водворить счастья на землъ? Казалось бы, для этого въ ея распоряжени всъ средства; къ тому же, если ложь человъческаго существования и ея непримиренныя противоръчия ведутъ къ враждъ, гибели, мученичеству, то очевидно, что наука, какъ истина, не можетъ не вести къ торжеству справедливости и любви. Почему же этого иътъ? Виновата, конечно, не наука, виноваты прежде всего и только сами люди, которые не умъютъ и не знаютъ, какъ относиться къ этому сокровищу.

"Съ одной стороны мы видимъ массу "дилетантовъ" и романтиковъ, съ другой — цехъ записныхъ спеціалистовъ и буддистовъ науки. Дилетанты и романтики не находятъ примиренія въ наукѣ, и потому проклинають ее, спеціалисты и буддисты, напротивъ того, находятъ ложное примиреніе въ ея буквѣ, но не пропикаютъ въ ея сущность, не вносятъ ея въ жизнь. Первые близки къ Фаусту, вторые — къ Вагнеру.

"Дилетанты смотрять къ телескопъ: оттого видять только тв дредметы, которые по меньшей мврв далеки, какъ луна отъ земли, а земного и близкаго не видять ничего. Ученые смотрять въ микроскопъ, и потому не могуть видъть ничего большого; для того, чтобы быть замъченнымъ ими, надобно быть незамътнымъ человъческому глазу; для нихъ жизнь — не ручей, не ръка, не море, но капля, наполненная микроорганизмами. Дилетанть занимается всъмъ "познаваемымъ", а еще сверхъ того тъмъ, чъмъ нельзя заниматься, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физіогномикой, гомеонатіей и т. д. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя отдъльной вътви какой-нибудь спеціальной науки, и кромъ ея ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Расилываясь въ моръ частностей и детальныхъ крупицъ знанія, цеховые ученые въ то же время валомъ отдълены отъ жизни. Между тъмъ, какъ массы дъйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ, — ученые являются послъ разсуждать о происшествіи".

Въ заключение Герценъ спрашиваетъ себя о томъ, когда же будетъ конецъ этому раздвоению и въ чемъ опъ будетъ заключаться. "Главное, что делаетъ науку ученыхъ трудною и запутанною, это метафизическия бредни и тъма-тъмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ носвящается целая жизнь, и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной паукт необходьмо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого просто понятный. Всегда и вечно будетъ техническая часть отдельныхъ отраслей науки, которая очень справедливо остается въ рукахъ спеціалистовъ, по не въ ней дело. Наука въ высшемъ смыслё своемъ сделается доступна всёмъ людямъ, и тогда только

она можеть потребовать голоса во всёхъ дёлахъ жизни. Н'ётъ мысли, когорую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи".

Въ статът "Буддизмъ въ наукт" Герценъ возстаетъ противъ ученыхъ формалистовъ, въ родъ того доктора, вмъсть съ которымъ онъ велъ философскія пренія въ Новгород'я съ мистически-настроенною генеральшею, съ другой стороны — на отвлеченныхъ философовъ-примирителей, въ родъ московскаго кружка Бълинскаго. "Будлисты науки, по мнънію Герцена, ото люди, которые, такъ или сякъ поднявшись въ сферу отвлечениостей, изъ нея не выходять. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ двйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой д'алать нечего, а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдв надобно работать, а иногда погибнуть... Вина буддистовь состоить въ томъ, что они не чувствують потребности этого выхода въ жизнь — дъйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимають за всяческое примиреніе, не за поводь къ дійствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не рости за переплетомъ книги. Они все снесуть за пустоту отвлеченностей... Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано, и человъчество достигло всепознавшей формы бытія. Фактами ихъ не смутишь, они пренебрегають ими. Спросите ихъ, отчего при этой совершенной формъ бытія въ Манчестер'в и Бирмингам'в работники мругъ съ голоду и прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не потеряли силь? Они скажуть: "это случайно..."

Такимъ образомъ, по мнѣнію Герцена, "односторонность буддистовъ науки заключается въ томъ, что они ограничиваются примиреніемъ въ отвлеченной сферѣ мышленія, не видя его въ жизни, тогда какъ истинный процессъ иден есть въ то же время процессъ жизни, а не одной мысли. Словомъ, наука, прежде чѣмъ жизнь, должна быть сама оплодотворена жизнью, и наобооротъ. Получается, повидимому, заколдованный кругъ, но это только повидимому. Оба процесса въ сущности нераздѣльны и совершались всегда, но лишь въ слабой, ничтожной степени. Оттого-то вліяніе ихъ совсѣмъ не замѣтно".

Буддистъ долженъ найти себ'в выходъ въ жизни, въ д'ятельности, дилетантъ — тамъ же, ибо жизнь, д'ятельность — корень и источникъ всего.

Вопросы, поднятые Герценомъ, далеко не разрѣшены еще и въ настоящее время. Дилетантизмъ и буддизмъ процвѣтаютъ и, больше того, считаютъ свое право на существование виѣ всякаго сомиѣния. Буддизмъ гиѣздится въ академияхъ и университетахъ, дилетантизмъ разсыпался по

лицу родной земли и пользуется пріютомъ въ многочисленныхъ журналахъ. То и дело переходить онъ въ общензвестную форму верхоглядства... Но, не разръшивъ безусловно поставленной задачи, Герценъ тъмъ не менъе еделаль очень много: роль его статей и статей Белинскаго въ области публицистического мышленія такая же, какъ Пушкина въ области художественнаго творчества. Пушкинъ былъ первымъ реалистомъ, первымъ, который умълъ вдохновляться дъйствительностью. Герценъ и Вълинскій были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую действительную жизнь за необходимый элементь мышленія, которые потребовали отвътственности передъ обществомъ отъ жрецовъ искусства и науки. Повторяю, взглядъ Герцена—это взглядъ трезваго реалиста, • какимъ онъ, по самому темпераменту своему, былъ чуть не съ пеленокъ и какимъ онъ остался вилоть до гробовой доски. Философскія воззрѣнія Герцена въ окончательномъ своемъ видъ сформировались подъ вліяніемъ Фейербаха. Оставляя въ сторонъ "діалектику", я замъчу лишь, что эта философія стремилась замінить всі сущности и абстракцій, и иден, и Абсолюты человъческимъ "я" какъ верховнымъ законодателемъ сущаго, какъ единственно "несомивинымъ". Знакомство съ такимъ принципомъ было по словамъ Герцена "открытіемъ" для него самого. Но въ сущности, что же другое могло подходить къ его страстному темпераменту, къ его чисто религіозноли воззрѣнію на достопнство и свободу человѣческой личности, которую онъ не соглашался принести въ жертву на пользу государственности Гегеля, ни даже на пользу справедливости Прудова. Внутренняя и визшняя свобода личности выше всего. Воть его "несомизиное" въ области нравствейности. Важна, разумъется, не та отвлеченная форма, въ которую выразилась мысль Герцена, важны ея практическіе выводы. Проявленія жизнисамая жизнь, видимая и ощущаемая нами действительность — сама сущность жизни. Насколько же послъ этого полезно ея буддійское созерцаніе? и что на самомъ деле созерцаетея? Сущность? Абстракція? Но ведь это слова, это понятія нашего мозга и только. Созерцается "ничто", а въ это время "единственное несомивнное", т. е. личность человъка подвергается всяческому осм'янію и ругательству. Во имя этого-то Герценъ одно время порвалъ съ правовърными гегельянцами, Бълинскимъ, Грановскимъ, потомучто у всехъ техъ "сущность" была на первомъ плане и во славу ея они стремились оправдать все существующее.

Именно этой стороной своего міросозерцанія, своимъ позитивизмомъ или, лучше сказать, фейербахизмомъ Герценъ оказалъ напбольшее вліяніе на своихъ современниковъ. Онъ удачно развязалъ узы п путы гегельской философіп, стъснявшія многихъ изъ нихъ и прежде всего, конечно, Бълинскаго. Въ его статьяхъ звучалъ бодрый призывъ къ работъ, къ борьбъ со

зломъ, къ водворенію правды въ человѣческихъ отношеніяхъ. Онъ былъ противъ всякаго примиренія и противъ буддизма, уходившаго отъ дѣйствительности, и противъ дилетантизма, отворачивавшагося отъ нея.

Статьи Герцена пользовались успехомъ, ими зачитывались. Въ нихъ было что-то новое, вёяло новымъ духомъ точной науки, положительнаго знанія, общественныхъ преобразованій, которыя должны явиться, разъ наука войдеть въ жизнь. Было и самое дорогое для русскаго читателя — нравственная проповёдь, хотя, разумёется, въ тонъ проповёдника Герценъ не впадалъ никогда. Но онъ, очевидно, требовалъ отъ всякаго, чтобы тотъ, какъ первое элементарное условіе нравственности, защищалъ отъ жизненной лжи, лицемфрія и насилія то единственное несомнённое, что есть—"человёческую личность" и ея достоинство. Ни тёни метафизическихъ увлеченій, уже набившихъ оскомину. Никакихъ отвлеченностей, взятыхъ у Гегеля или Шеллинга: все просто и ясно, все подчинено одному верховному принципу: наша общественная жизнь есть ложь; только наука можетъ и должна водворить истину вмёсто этой лжи. Но гдё же взять эту науку? Конечно, на Западё, старшемъ годами и мудростью, и Герценъ преклонялся передъ мощной мыслью Запада.

Но былъ ли онъ дъйствительно западникомъ? Это очень трудный вопросъ. Если вы соберете воедину его работы того времени, его письма и разговоры, его корреспонденцін, мелкія публицистическія статын, его насмъшки надъ славянофилами--надъ "Маякомъ" и "Москвитяниномъ", Погодинымъ и Шевыревымъ, вспомните о его дружбъ съ Бълинскимъ и Грановскимъ--вы должны будете признать въ немъ истиннаго западника. Потому что для Россіи онъ видълъ одинъ выходъ — въ европейской наукъ, европейской мысли. Но въ то же время что-то тянуло его къ славянофильству, это "что-то", опредълившееся гораздо нозже, лишь въ началѣ 60-ыхъ годовъ. Ненависти къ славянофильству онъ во всякомъ случав не чувствовалъ, Онъ, баринъ, не могъ оборвать съ славянами такъ ръзко и сразу, какъ Бълинскій (за что и слышаль постоянно упреки отъ послъдняго), его насмъшки добродушны, идея славянофильства, очевидно, смущаетъ его, притягиваетъ къ себъ. Онъ расправляется съ нею совершенно свободно, когда она является передъ нимъ въ видъ воспринятой Шевыревымъ и Погодинымъ формулы оффиціальнаго руссофильства, но мистическія, вдохновенныя ръчи Аксакова и Хомякова, очевидно, заразили его. Онъ колебался, двоплся, онъ думалъ о примиреніи двухъ лагерей, примиреніи, которое тотъ же Бълинскій, напр., считаль совершенно невозможнымъ, заявляя: "я жидъ по натуръ и сидъть за однимъ столомъ съ гоями не могу!" Повторяю--его смущала идея. На самомъ дълъ, чего хотъли славяне? Они хотъли исторически обосновать право русскаго народа и русскаго человъка на самостоятельное существованіе. Они хотьли узаконить его личность, его природу среди личности и природы другихъ національностей. Они хотьли показать, что русскіе — славяне не случайные гости всемірной исторіи, не безплатное и обременительное приложеніе къ германсьому міру, а нѣчто "само по себъ" сущее, съ своимъ прошлымъ, своимъ настоящимъ и будущимъ, своими задачами и своими же средствами для осуществленія этихъ задачъ. Пунктъ за пунктомъ старались они опровергнуть Чаадаева, который думалъ, что у насъ "ничего нѣтъ", что мы странники и бродяги исторіи, духовные босяки. И эта большає идея смущала Герцена, какъ мыслителя, привлекала къ себѣ какъ художника. Впослѣдствіи, обрадованный первыми нашими реформами, онъ защищалъ ее въ "Колоколъ"; теперь — онъ больше склонялся на сгорону западничества, потому что оно обѣщало борьбу, науку...

Еще о его раздвоеніи.

Этими философскими статьями все равно, какъ и случайными публицистическими работами, не только не исчернывалась д'ятельность Герцена въ Россіи, но, собственно говоря, онъ дають лишь половинчатое представленіе о немъ, какъ о человъкъ, "Върой въ торжество положительнаго знанія" не обманеть себя тоть, кто хорошо знаеть натуру Герцена. Герценъ признавалъ, конечно, въ далекое время, въ дни молодости и увлеченій, окончательную победу добра надъ зломъ, но въ немъ всегда таплась мысль, что "никогда не исправится родъ человъческій", которую онъ прибавиль въ окончательной редакцій къ "Запискамъ Крупова". Рядомъ съ умомъ, побѣдами науки, величіемъ разума и пр., онъ вид'єль въ жизни какую-то огромную и страшную силу, силу чисто стихійную, которая ведетъ людей независимо отъ ихъ воли, даже противъ нея... куда — неизвъстно, толкаетъ ихъ на преступленія, кладеть въ основу ихъ существованія ложь и неправду. Вносубдствін онъ назваль эту силу -- силой исторической необходимости и съ проклятіями, со скрежетомъ зубовнымъ призналъ ее первенствующей. Но онъ виделъ все могущество ея уже и въ дип молодости, выставилъ торжество ея въ "Запискахъ Крупова" и, въ своемъ романъ "Кто виноватъ". Туть на самомъ дълъ передъ вами гибель трехъ честивишихъ и благородивишихъ людей, гибель совершенно безсмысленная, ничвиъ не оправданная, вызванная случайною встречей. Кто на самомъ деле впновать въ гибели Круциферскихъ и Бельтовыхъ? Недостатокъ образованія, дряхлость натуры, "отсутствіе раціональнаго бракоразводнаго законодательства"? Конечно, ивтъ. Представьте себв на самомъ дълв, что Круциферская ушла бы къ своему возлюбленному Бельтову. Что же, кто-нибудь изъ троихъ сталъ бы счастливъ? Никогда и ни на минуту. Круциферскій одинаково спился бы, Лизу замучила бы совъсть, а Бельтовъ замучился бы муками Лизы. И

вотъ получается какой-то роковой кругъ, изъ котораго нътъ и не можетъ быть выхода. Виноваты очевидно "обстоятельства", т. е. что-то отъ воли человъческой независящее, что-то стихійно необходимое, такъ сразу раздавившее трехъ людей. На вопросъ о виновникъ Герценъ не отвътилъ, онъ въ то время и не могъ отвътить на это такъ прямо и ясно, какъ онъ привыкъ отвъчать на всъ имъже поставленные вопросы. Въ немъ, говорю я, боролись два начала, изъ которыхъ одно звало его къ борьбъ, вызывало въ немъ радостные и торжествующіе гимны наукт, прогрессу, человітчеству, другое бросало въ объятія религін или вызывало полное разочарованіе, полное низведеніе челов'яка до нуля передъ огромной силой "исторін"... Въ концѣ концовъ подъ старость, утомленный жизнью, видя вокругъ себя один кресты надъ могилами жены, друзей, надъ мечтами и надеждами своей юности, онъ сказалъ: намъ остается смиреніе передъ наукой и истиной... А что если истина въ нашей гибели, а не въ конечномъ торжествъ "добра" надъ зломъ-что тогда? Тогда, говорилъ этотъ гордый духъ, ни разу въ жизни не преклонявшійся передъ кумиромъ, разрушавшій всѣ кумиры вилоть до кумира справедливости, кромѣ одного человъческаго достоинства--тогда остается то же смиреніе. Странно, безумно звучить это слово въ устахъ Герцена, но оно звучить; оно набросило грустную тынь сумерокъ на всв его воспоминанія; оно окрашиваеть каждую страницу вто "Былого и думъ", оно заставляетъ рыдать его чудное, геніальное перо... Нътъ выхода – нътъ, кромъ того, куда поведетъ исторія... И какъ онъ, агитаторъ и эмигрантъ, похожъ въ данномъ случат на славнаго русскаго барина Тургенева, подслушавшаго въ старости разговоръ между Юнгфрау и Финстерааргорномъ надъ замерзшей уже землею. Это родные братья по духу: у обоихъ — нътъ выхода! Это невольное раздвоеніе преслідовало Герцена всю жизнь. Его страстный темпераменть, настоящій темпераменть борца тянуль его въ самую свалку жизни. Это было для него совершенно неизбъжно, потому что вокругъ него были факты, были явленія жизни, съ которыми онъ не могъ мириться. Онъ не могъ признать законной и справедливой ложь, въ какомъ бы красивомъ виде ни являлась она передъ нимъ, какими бы нерушимыми законами ни была она узаконена. Въ поддержку этому темпераменту являлась его вера въ науку, въ положительное знаніе, въ могучую мысль Запада, вера радостная и торжествующая. И онъ зваль людей за собою — онъ, гордый, блестящій и візрующій. Онъ ссорится съ Білинскимъ, когда тоть хочеть все оправдать, и со всемъ примириться, потому что знаетъ, что со всемъ мириться нельзя, ссорится съ Грановскимъ, когда тотъ отказывается слышать критику слишкомъ дорогихъ для него вещей, потому что знаетъ, что права критики неограничены... И въ то же самое время, въ его меланхолической барской натурѣ поднимается какой-то странный загробный голосъ пресыщенныхъ поколѣній предковъ и говорить ему, что все безполезно, что всѣ усплія людей ни къ чему, что — выхода нѣтъ! Тогда онъ издаетъ первую часть "Записокъ Крупова", "Кто виноватъ", стараясь самъ разобраться въ этой мучительной раздвоенности. Такъ идетъ дѣло до 1846 г., когда Герценъ поѣхалъ за границу, гдѣ все уже волновалось въ предчувствіи 48-го года и февральскихъ дней въ Парижѣ.

Онъ побхаль, чтобы больше не возвращаться, п -странно-ему улыбнулись только первые дни пребыванія на Западъ. Страшно скоро наступило новое разочарованіе, какое-то капризное даже и раздраженное, основанное на проницательности генія и, пожалуй, д'єтской наивности. Но, все равно, — разочарованіе наступило. Онъ думаль, что Западъ дасть ему то, чего недоставало дома-широкой и смелой общественной деятельности. Онъ думалъ, и эту мечту раздъляло большинство современниковъ, что люди Запада готовы стряхнуть съ себя всѣ цѣпи и путы прошлаго и дружной семьей народовъ вступить въ новую жизнь. Онъ думаль, что еще одно усиліе — и отъ в'якового рабства не останется и следа. Первые дни онъ на все смотрелъ съ точки зренія этого ожиданія, и радостно волновалось его сердце. Однако буря промчалась, и наступили дни возмездіяэти страшные іюньскіе дин, когда кровь лилась потокомъ, когда Кавеньякъ готовилъ тронъ Людовику Наполеону. Герценъ понялъ, что съ революціей кончено, что ея нътъ больше, что то "стихійное и грозное", о которомъ онъ писаль въ своихъ "Запискахъ Крупова", въ своемъ "Кто виноватъ", выступило на сцену, и теперь человъкъ, даже тысячи людей безсильны передъ нимъ.

Онъ написалъ тогда книгу, одну изъ самыхъ грустныхъ книгъ, какую я только знаю во всемірной литературѣ. Это Am andern Ufer — "Съ того берега" (1851 г.). Онъ разсказалъ намъ, на что надѣялся, что видѣлъ и какъ странно разрѣшилось "грозное ожиданіе". Онъ не отказался ни отъ чего, никому не сдѣлалъ онъ уступки, прежніе враги его остались врагами, но онъ самъ съ какою-то грустью, какимъ-то печальнымъ недоумѣніемъ останавливается передъ той грозной силой, которой онъ не замѣчалъ раньше, силой чисто стихійной, прикрытой было блестящими фразами, заслоненной надеждами и вдругъ выступившей на сцену, чтобы разсѣять мечты, чтобы сказать свое грозное "veto" человѣческимъ надеждамъ. Какая это сила, какъ назвать ее? — онъ не зналъ, но теперь только онъ почуялъ ея огромность, какъ будто эти пережитыя волненія вскрыли передъ нимъ гранитные слои, на которыхъ покоится жизнь людей. И при видѣ ихъ мощи, обвѣянный и напуганный ихъ холодомъ, онъ отступилъ съ незалѣченной раной въ сердцѣ, съ обиднымъ сознаніемъ человѣческаго

безсилія. И онъ громко сказаль, что революція кончена, и что систематическій правительственный терроръ вступаеть въ свои права. За эту чудную книгу, въ которой, быть можеть, только та ошибка, что онъ хотель сказать въ ней всю правду, какъ будто вся правда доступна человѣку, какъ будто въ лексиконъ человъчества есть слова всей правды, его прозвали чуть ли не предателемъ. Взволнованное чувство не улеглось еще, оно стало, напротивъ того, уже фанатичнъе, нетериъливъе и каждую минуту прислушивалось, не раздается ли набать, и всякій, кто прямо и откровенно говорилъ, что въчевой колоколъ народовъ замолкъ, и это надолго, что еще вчера мы шли за бледными призраками ночи, могь показаться предателемъ. Но нътъ, онъ не былъ, никогда не былъ предателемъ: онъ былъ только проницательнъе другихъ. Его вина, если вообще туть есть вина въ томъ, что онъ слишкомъ откровенно признался въ своемъ утомленіи и разочарованій революціей, слишкомъ вслухъ это отмітилъ и этимъ многихъ обидълъ. "Книга твоя, --сказалъ ему по этому поводу Грановскій, --дошла до насъ. Я читалъ ее съ радостью, гордымъ чувствомъ. Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое; ты стоинь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдълаешься великимъ писателемъ, но что было въ Россіи живого и симпатичнаго въ гвоемъ таланть, какъ будто исчезло на чужой почвъ". Въ этой лучшей, быть можеть, книгь Герцена несомнънно лучше всего сказалась и его капризная барская натура. Но въ то же время, сколько проницательности. Въ этой проницательности огромное проклятіе его жизни. Онъ видълъ слишкомъ много тамъ, где для душевнаго спокойствія, для красиваго самообмана, для увлеченія борьбой и идеей было бы лучше ровно ничего не видъть. Онъ видълъ пошлость подъ маской добродушія, безсиліе, прикрытое громкими фразами, трусость за смѣлыми, красивыми жестами, и полное презрѣніе къ труду и народамъ у тѣхъ, кто объявлялъ себя пхъ вождями. И въ грустномъ раздумы остановился онъ передъ этой странной и страшной картиной, поразившей его своею преданностью прошлому и мощью своего гранитнаго основанія. Съ прежней проницательностью, но уже руководимой недовъріемъ и разочарованностью, онъ изучаль западноевропейскую жизнь и "гегелевскаго бога, живущаго въ Берлинъ", и величайшаго изъ комиссаровъ полиціи, царившаго въ Парижѣ, и все больше расходился съ ними, расходился—говорю я—и съ какимъ-то капризнымъ раздраженіемъ... Теперь онъ не жалбеть уже мрачныхъ красокъ. Мрачные юньскіе дни разсівяли его вігру въ Европу, въ мощную мысль Запада. Что-то говорило ему, что и туть изть выхода, Я приведу изкоторыя изъ его капризныхъ европейскихъ впечатленій, но надо помнить, что его оценка Европы-оцънка разочарованнаго и начинавшаго уже уставать человъка, оттого-то она такъ одностороння, такъ узка, такъ прямолинейна наконецъ

несмотря на всю свою дѣйствительно геніальную проникновенность. Вмѣстѣ съ послѣднимъ взрывомъ романтическихъ страстей и героическихъ проектовъ обновленія, для него исчезла вся прелесть, все обаяніе западной жизни. Минута—и онъ готовъ былъ ставить надъ ней крестъ, совсѣмъ похерить ее, потому что вся она сосредоточилась для него въ мѣщанинѣ, мѣщанствѣ, потому что и въ 48-омъ году даже онъ не увидѣлъ ничего другого, кромѣ парада политической романтики. Онъ не разсмотрѣлъ нѣкоторыхъ мрачныхъ и сердитыхъ фигуръ, дополнявшихъ картину и не увидѣлъ, что эти мрачные и сердитые въ эти-то страшные дни поняли, и это уже навсегда, чего могутъ они ожидать отъ всѣхъ этихъ шумныхъ и блестящихъ проектовъ единства народовъ, вѣчнаго мира, величія свободы и священныхъ правъ собственности. Мѣщанинъ и мѣщанство, и это уже навсегда, закрыли отъ него Европу.

И конечно, для него, благороднаго рыцаря и капризнаго барина, это мъщанство было особенно отвратительно. Но воть его слова:

"Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ---все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ - мъщанскихъ. Они составляютъ цълое, т. е. замкнутое, оконченное въ себъ воззръніе на жизнь, со своими преданіями и правилами, со своимъ добромъ и зломъ, со своими пріемами и со своей нравственностью низшаго порядка... Политическій вопросъ съ 1830 года делается исключительно мещанскимъ, и вековая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мъняльныя лавочки и рынки-редакціи журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной номенклатуръ, что называють старую свою церковь -- старая лавочка... Вст партін и оттънки мало-по-малу разделились въ мір'є мещанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мъщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой-неимущіе мѣщане, которые хотять вырвать изъ рукъ достояніе, но не им'єють силы, т. е., съ одной стороны -скупость, съ другой - зависть. Такъ какъ действительно правственнаго начала во всемъ этомъ нетъ, то и место лица въ той или другой стороне опредъляется вившиними условіями состоянія, — общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаеть победы, т. е. собственности или мъста, и естественно переходъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можеть быть лучше, какъ качка парламентскихъ преній—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ видъ дѣла и форму общихъ интересовъ для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

"Мѣщанскіе вопросы это, само мѣщанство—грозная, могучая сила. Подъ его вліяніемъ все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—нравами чинными, вѣжливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для всѣхъ, т. е. для всѣхъ имѣющихъ деньги.

"Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелъе и невыносимъе тамъ, гдъ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдъ оно върнъе своимъ началамъ, гдъ оно богаче, т. е. промышленнъе. И вотъ отчего гдъ-нибудь въ Италіи пли въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи. И вотъ отчего горная бъдная сельская Швейцарія—единственный клочокъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ".

А туть еще преследованія не столько мучительныя, сколько назойливыя, невозможность действительно гденнобудь основаться и всякое шпіонство п доносы. Не брезгливость только, но и нечто боле глубокое возмущалось въ немъ.

Далекая родина и великая работа обновленія, готовившаяся и совершавшаяся уже въ ней, съ воцареніемъ Александра II-го, на время подняли усталый духъ. При первыхъ же въстяхъ, донесшихся оттуда, съ прежней юной силой проснудся въ немъ борецъ и романтикъ \*). Онъ пошелъ на-

<sup>\*)</sup> Онъ сталъ издавать "Полярную Звъзду", затъмъ знаменитый "Колоколъ" съ еще болъе знаменитымъ отдъломъ "Подъ судъ!" гдъ предавалъ гласности всф продфлки административныхъ лицъ, не скрывая ихъ именъ. Освъдомленъ опъбылъ всегда великолъпно и документально, благодаря массъ корреспондентовъ изъ Россіи. "Колоколъ" пользовался огромной популярностью и расходился одно время почти въ 4000 экземпляровъ. Огромное значеніе имъли въ пемъ статьи по крестьянскому вопросу, въ которыхъ, защищая общину, міръ, право крестьянъ на землю, Герценъ какъ бы проектировалъ всесословную волость, полное сліяніе верхнихъ и инсшихъ слоевъ общества во имя устройства такого самоуправленія, которое освободило бы Русь отъ опеки бюрократіи. Но послъ 63-го года имъ какъ-то перестали интересоваться. Съ одной стороны "общество" не могло простить Герцену его сочувствія полякамъ да и безъ этого оно, пройдя черезъ горнило патріотическаго одушевленія, всегда по существу своему консервативнаго, просто устало играть въ радикализмъ, съ другой молодежь ръшительно отшатнулась отъ заграничной эмиграціи, находя что та устаръла и слишкомъ умъренна. Это послъднее обстоятельство призналъ самъ Герценъ. "Вы насъ считаете отсталыми-писалъ онъ,-мы не сердимся за это и если от-

встрѣчу всѣмъ неопредѣленнымъ и смѣлымъ ожиданіямъ, всѣмъ прекраснымъ и высокимъ надеждамъ. Великанъ просыпался и, казалось, готовъ былъ, стряхнуть съ себя вѣковой сонъ, готовъ встать въ блескѣ и силъ сказочнаго богатыря. Герценъ повѣрилъ всему со страстью и самозабвеніемъ. Онъ, который когда-то такъ зло высмѣпвалъ "гегелевскаго бога, живущаго въ Берлинѣ, и едва ли не съ прусской каской на головѣ", — онъ рѣшилъ, что этотъ богъ обновленной молодой жизни переселился на безконечныя пространства далекой родины. Сердце жаждало вѣры, и онъ отдался ей... Онъ не сторонился даже мистическихъ ожиданій, и сколько мистики хотя бы въ этихъ вотъ словахъ, напр.:

"Мить кажется, что есть итито въ русской жизии, что выше общины и государственнаго могущества, это итито трудно уловить словами, а еще трудите указать пальцемь. Я говорю о той внутренней, но вполить сознательной силть, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ пгомъ турецкихъ ордъ и итмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками, — о той внутренней силть, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ кртпостного состоянія, которая на царскій приказъ образоваться отвітила черезъ сто літь колосальнымъ явленіемъ Пушкина, — о той наконецъ силть и втрть въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую втру въ себя, сберегла вить всякихъ формъ, и противъ всякихъ формъ, для чего?.. покажетъ время". Дальше: "Россія является послітанимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда другіе чувствують себя усталыми и отжившими".

Новое разочарованіе не замедлило, но не было уже силъ справиться съ нимъ, и онъ ушелъ въ себя и въ ту область, къ которой воистину онъ былъ предназначенъ, въ художественное творчество, въ элегическую лирику своихъ воспоминаній, въ одинокое творчество генія, не нашедшаго себѣ мѣста въ жизни и ея борьбѣ. Результатомъ этого явились "Былое и думы". Основой этого замѣчательнаго произведенія были воспоминанія Герцена о личной жизни. Было что вспомнить—и о барскихъ московскихъ кружкахъ 20-хъ годовъ, и о годахъ университетской науки, и о кружкѣ Бѣлинскаго, и о расколѣ интеллигенціи на западниковъ и славянофиловъ, и о скучныхъ 20 слишкомъ годахъ заграничной жизни. Передъ нами цѣлая галлерея портретовъ, нарисованныхъ рукою мастера, такъ хорошо и мѣтко характеризующихъ главные моменты развитія нашей мысли, что ни-

стали отъ васъ въ миъніяхъ, то не остали отъ васъ сердцемъ, а сердце даетъ тонъ".

какая исторія не можеть замінить "Былого и думь". Но это липь фонь. Самое цънное въ книгъ это, въроятно, тъ размышленія, которымъ предается Герценъ по поводу разсказанныхъ событій. Я не говорю уже объ остроумін этихъ разсужденій, въ нихъ столько же глубины. Всв эти разсужденія сводятся въ концѣ концовъ къ одному вопросу: по свободному ли своему желанію, путемъ ли накопленія знаній и опыта устранваєть свою жизнь человъкъ здъсь на землъ, или же есть сила безличная, стихійная, толкающая человъчество къ невъдомому гонцу? Склонившись передъ последней, Герценъ, очевидно, призналъ побежденнымъ себя и свой романтизмъ. Но здъсь та же торопливость, та же капризность, какъ и въ безнадежности выводовъ "Съ того берега". "Былое и думы" произведеніе прежде всего художественное. Собственно это философско-лирическая поэма на почвъ строго фактической. Здъсь человъкъ и его гордый духъ, безпокойно мятущійся въ положенныхъ на него государствомъ, обществомъ, исторіей, личными привязанностями цізпяхъ, борется во имя своей внутренней свободы и своего достоинства съ человъчествомъ и исторіей. Человъкъ неподкупенъ; онъ не хочетъ продать себя ни за довольство, ни за спокойствіе, ни даже за справедливость. Онъ ищеть свободы и самостоятельности и, не находя ихъ-тоскуетъ. Въ этомъ смыслъ поэмы. Онъ великъ и выраженъ въ дивныхъ художественныхъ образахъ. Это настоящій байронизмъ, такой же глубокій, но болже разнообразный, чжмъ у Байрона, потому что у Байрона, какъ у англичанина, было что-то положительное, у Герцена, кромъ смутной мистической въры въ особое будущее Россіи — не было ничего. "Исторія ничего ему не зав'ящала". Тъмъ глубже, остръе и безнадежнье тьма. И, правда, сколько тоски въ "Былое и думы", сколько порою отчаянія, обрывающагося на різкомъ геніальномъ сарказміт—le sarcasme d'un pendu, какъ говорилъ Гюго. И чъмъ дальше-тьмъ больше. Есть еще добрая, ласковая улыбка на страницахъ дътскихъ воспоминаній, есть веселый сміхъ при разсказі объ университетскихъ увлеченіяхъ, о кружковой жизни 40-хъ годовъ, но потомъ тьма все гуще и гуще и наконецъ мракъ, какъ предчувствіе смерти, но смерти, ведущей не къ возрожденію, а поглощающей совству. И туть хохоть измученнаго пыткой человтка: "признать, что нътъ исхода... значить тоже найти исходъ"...

Воть итогь этой богатой, исполненной борьбы и впечатленій жизни, начавшейся такъ радостно и хорошо:

"Разочарованіе, усталь,— сказали бы о монхъ выбольвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, — разочарованіе, да, усталь. Разочарованіе— слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается льнь сердца, эгонзмъ, придающій себь видъ любви, звучная пустота самолюбія, имъющаго притязанія на все, силы—ни на что. Давно надотли намъ всь эти высшія

неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомфрія, въ жизни и романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ ли нътъ чего-нибудь истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днъ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смъшныя пародін и пошлый маскарадъ!" О да! конечно, Герценъ могъ разсчитывать на лучшую участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обидъла эту властную, гордую натуру, и онъ далъ себф клятву не мириться никогда. Роковой шагъ эмиграціи всю жизнь тяготьль наль нимъ своими тяжелыми последствіями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; какъ Байронъ, онъ не нашелъ нигдъ покоя. Швейцарія опротивъла ему своимъ мелкимъ разсчетливымъ мъщанствомъ, Англія — своимъ крупнымъ мъщанствомъ, Франція — своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Россію онъ не могь, не хотелось—да и къ чему бы это повело? Бросая его изъ угла въ уголъ, изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ или, лучше сказать, это общество было его только наполовину. Съ эмигрантами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чамъ радости...

Но почему же онъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни молодой, ни старой? Да просто по той причинъ, что его интересы и интересы всевозможныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Онъ постоянно смотрелъ впередъ и гораздо больше виделъ въ немъ, читалъ въ немъ, чемъ въриль въ него. Онъ предсказалъ неуспъхъ революціи 48-го года, франкогерманскую войну, торжество политики Висмарка. Онъ былъ настроенъ на мрачный ладъ, и что же было делать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ торжества своихъ идей, проектовъ, предложеній чуть ли не на завтрашній день. Ему не было м'еста между ними еще и потому, что въ немъ крепко сидела черта, общая почти всемъ деятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного Бълинскаго, -- это черта умственнаго аристократизма, своего рода даже пресыщенія. Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для техъ, кто быль его преемникомъ. Возьмите Тургенева и его, -- оба они, несмотря на весь демократизмъ своихъ убъжденій, никакъ не могли сойтись съ теми людьми, которые были плоть отъ илоти и кровь отъ крови демократій. Ихъ коробили манеры, языкъ, замашки "новыхъ людей", выступившихъ въ Россіи на сцену въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утонченности чувствъ и идей и, разумъется, не находили ихъ у дъятелей, явившихся на смъну ихъ поколънію. Но больше всего ихъ мутило-и это настоящее слово-отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной самоувтренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было ограниченію, возраженію, колебанію. Они извъдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слишкомъ богата, они не признавали никакого подчиненія. Въ ихъ взглядъ всегда слышится пресыщеніе и утомленность. Художественная закваска, своего рода дилетантизмъ жизни ставилъ между ними и истинными "практиками" непреодолимую преграду— и это, несмотря на искреннее желаніе объихъ сторонъ сговориться, несмотря даже на общность теоретическихъ убъжденій.

Къмъ же былъ онъ въ концъ концовъ, этотъ тапиственный человъкъ и странный незнакомецъ русской жизни?

Онъ былъ, думаю, идеалистъ и романтикъ. Онъ преувеличивалъ силы людей и ихъ увлеченія, вызванныя высокими чувствами. Онъ думалъ, что достаточно одного мгновенія, чтобы переродить нашу землю и избавить ее отъ зла, несправедливости и насилія, и здѣсь-то жизнь нанесла самые спльные и жестокіе удары его сердцу... Грозная и неожиданная, возстала передъ нимъ историческая дѣйствительность, стихійный ходъ ея развитія, и онъ долженъ былъ признать ея могущество, но и признавъ его, онъ продолжалъ видѣть въ ней врага. Отсюда его разочарованность и усталь, его проклятія по адресу историческаго хода вещей...

"Кто-то, — говорить онъ, — объщаль, что все въ мірт будеть изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природт и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль — это заключеніе, все начинается тупостью новорожденнаго, возможность и стремленіе лежать въ немъ, но прежде, чтмъ онъ дойдеть до развитія и сознанія онъ подвергается ряду внутреннихъ и внъшнихъ вліяній, отклоненій, остановокъ...

"Сознаніе безсилія идеи, отсутствіе обязательной силы истины надъ дъйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Мы скорбимъ, болъемъ. Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстный характеръ уляжется, ея почти нътъ въ Новомъ Свътъ—Соединенныхъ Штатахъ.

"Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призваніе, наше д'яніе въ томъ и состоить, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей сл'ядующія покольнія. Наше челов'ячество протрезвляется, мы—его похмелье, мы—его боли родовъ.

"Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало —десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какойнибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу... Чему-нибудь послужимъ и мы... Войти въ будущее, какъ элементъ — не значитъ

еще, что будущее исполнить наши идеалы. Римъ не исполниль ни Платонову республику, ни вообще греческій идеаль. Средніе въка не были развитіемъ Рима. Современная западная мысль воплотится въ исторію, будеть имъть свое вліяніе и мъсто, такъ какъ тъло наше войдеть въ составъ травы, людей. Намъ не правится это безсмертіе, что же съ нимъ дълать?.."

Онъ, идеалистъ, дошелъ и, конечно, слишкомъ скоро, слишкомъ поситьшно и, повторяю, слишкомъ странно до безсилія идеи. Это не его ошибка, это ошибка цѣлаго поколѣнія, выросшаго на грезахъ романтики. Онъ не зналъ, что, кромѣ идей, которымъ гордые люди предназначили роль руководительницъ исторіи и жизни, ея законодателей, — идей высокихъ и славныхъ, стремящихся свернуть дѣйствительность съ ея пути, — есть другія, болѣе скромныя, но и могущественныя зато... Эти идеи проникнуты сознаніемъ, что только сила псбѣждаетъ въ жизни, что свою силу они могуть взъть только изъ дѣйствительности и соотвѣтствія съ ней, ходомъ ея развитія, ея необходимыми итогами, которые, все равно хотимъ ли мы этого или не хотимъ, она вноситъ, хотя бы кровавыми цифрами, въ приходо-расходную книгу человѣчества...

"Теперь, графъ Бисмаркъ, —ваше дѣло"... Это стонъ и крикъ души человѣка, выросшаго на грезахъ и утопіяхъ, это отчаяніе художника, которому кто-то, грубый и невѣжественный, испортилъ чудную картину, нарисованную его же воображеніемъ, раскрашенную дивными красками горячаго и благороднаго чувства... И онъ, художникъ, ушелъ самъ въ себя обиженный и оскорбленный, ушелъ и потому еще, что исторія не исполнила его "святого каприза"...

Есть много драмъ въ жизни человъка, есть много драматическихъ коллизій, но и эта драма столкновенія страстной мечты съ суровой и безличной исторіей не меньше другихъ. Кто же для кого, въ концъ концовъ, — исторія для человъка или человъкь для исторіи и ея невъдомыхъ, можетъ быть, и совсѣмъ несуществующихъ цѣлей?.. Неужели вся наша работа, наши мечты и наши стремленія --- простая иллюзія, прихотливая игра стихійныхъ силъ природы на поверхности земного шара?

Онъ склонился къ последнему ответу въ минуты тяжелаго раздумья, когда онъ остался почти одинокимъ въ жизни, одинокимъ среди людей и истомленный работой неверующаго духа.

Онъ говорилъ: "Мы знаемъ, какъ природа распоряжается личностями: послъ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попалов...

Ему страшно было написать такія слова, потому что святая святыхъ его настроеція, его романтическаго чувства, его міросозерцанія заключалась въ словѣ "человѣкъ". Въ этомъ онъ и Бѣлинскій шли рука объ руку.

На самомъ дълъ въ ихъ натурахъ и убъжденіяхъ было по существу иного общаго. Свою личную самостоятельность они оба цѣнили выше всего, ото право самостоятельности они оба распространяли на встхъ людей, они оба искали для нея опоры въ дъйствительности и находили ее въ обравованін, наукт, матеріальной обезпеченности. Въ словт "человткъ" для нихъ заключалась разгадка жизни, звучало что-то святое. Они какъ бы винтали въ себя знаменитый афоризмъ Новалиса: "Помни, что когда ты дотрогиваешься до руки челов'ка, ты дотрогиваешься до колоннъ храма, въ которомъ обитаетъ божество". И когда оба они видели храмъ, это чеповъческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, эту жизнь его, сведенную къ приходо-расходной книгѣ, къ мелкимъ и пошлымъ заботамъ "чтобы не быть хуже другихъ"--они скорбъли то сильно и горько, то въ тяжеломъ раздумын. И въ это же время оба они одинаково были исполнены в'яры. Го мрачное, тоскливое настроеніе, которое впосл'ядствін р'язко окрасило все міросозерданіе Герцена и которому онъ слишкомъ даже подчинялся по излишней требовательности своей натуры, еще таплось въ глубинъ его души и рѣдко и какъ бы случайно прорывалось наружу.

Да, личность, ея свобода и самостоятельность было то "все", что онъ хотълъ и искалъ въ жизни. Это былъ его богъ и кумиръ, — которымъ ни для кого и ни для чего онъ не хотътъ жертвовать. Идея личности и личнаго развитія, вообще говоря, проходить красною нитью черезь все написанное имъ, -- или, лучше, черезъ все, имъ продуманное и пережитое. Въ своемъ университетскомъ кружкъ онъ увлекался Сенъ-Симономъ, а не Гегелемъ или Шеллингомъ; —пройдя черезъ необходимую стадію мистицизма, онъ быстро освободился отъ него, увлекшись философіей Фейербаха. Не теоретически только, а и органически ненавидель онъ крепостное право и произволъ. Атмосфера современной ему русской жизни заставила его эмигрировать за границу. Во имя личности, ея правъ, ея свободы, онъ полемизировалъ съ славянами. Въ защитѣ своей личности и личнаго достоинства — онъ видълъ первую ступень правственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его къ себъ. Онъ --гордый, самолюбивый и властный, преклонялся передъ Гарибальди, а въ прошломъ--передъ Петромъ. И въ Прудонъ привлекало его не столько его ученіе, сколько то, что Прудонъ былъ всегда самъ собой и даже одинъ. Съ той же точки зрвнія-личность, трактуеть онъ философію Прудона. Когда тоть утверждаль, что все должно служить торжеству справедливости, онъ спрашивалъ: "какъ, свергнувъ Молоха-государственность, вы хотите поставить на его м'ясто Молоха-справедливость?" Оттого же онъ такъ глубоко ненавидълъ всякую доктрину и самодовольство доктринеровъ, потому что зналъ, что нътъ большихъ ценей для человъка,

какъ цепи догматическаго ученія, за которымъ не слышно ни слезъ, ни стоновъ...

Онъ зналъ и върилъ, что свободный человъкъ долженъ населять свободную землю, и если онъ отчаялся въ концъ концовъ въ возможности достигнуть этой свободы—то это было не его личной ошибкой, а ошибкой всего его поколънія, поколънія романтиковъ общественности, поколънія нашихъ гуманистовъ, геніальнъйшимъ представителемъ котораго онъ былъ.

Не стану пока вичего говорить о Кавелинъ тоже человъкъ 40-ыхъ годовъ: онъ тоже былъ напуганъ шестидесятыми. Но довольно и приведенныхъ фактовъ. Ясно, что разрывъ между двумя поколеніями долженъ былъ про-изойти. Туть встрѣтились два міропонималія, двѣ разныхъ натуры, встрѣтились Тургеневъ съ Рѣшетниковымъ, Герценъ съ Чернышевскимъ, баринъ съ разночинцемъ. И они говорили другъ съ другомъ на разныхъ языкахъ. Младшее въ душѣ смѣялось надъ старшими, язвительно (какъ, напр., Добролюбовъ и Чернышевскій) упрекало ихъ въ прекраснодушіи, въ томъ, что они способны лишь на красивыя слова, а не на смѣлые поступки, что они, какъ русскій дворянинъ на rendez vous (герой "Аси") готовы ретироваться отъ дѣла назадъ въ самую рѣшительную минуту. И разумѣется, чѣмъ дальше развивалось движеніе 60-ыхъ годовъ, чѣмъ болѣе рѣзкія и угловатыя формы принимало оно — тѣмъ разрывъ становился глубже, непримиримѣе. Даже то большое общее, что было между людьми формъх и 60-ыхъ годовъ, было забыто; на сценѣ осталась вражда.

Н. П. Огаревъ, (1813—1877) поэтъ, другъ Герцена, въ концъ концовъ эмигрантъ, какъ онъ, соиздатель и сотрудникъ "Полярной Звъзды", "Колокола", и т. д., является однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ и красивыхъ представителей талантливой группы людей 40-ыхъ годовъ. Имя Огарева знаютъ всъ, но его личность какъ бы утонула въ яркихъ лучахъ блестящей личности Герцена и остается все еще малоизвъстной, все еще въ тъни. Нъсколько робкій и застъчивый, несмотря на свое огромное богатство и очень знатное дворянское происхожденіе, совъстливый въ лучшемъ и высшемъ смысуъ этого слова—онъ не производить импонирующаго яркаго впечатлънія. Его убъжденія тъ же, что у Герцена—та же въра въ науку и мощную мысль Запада, то же разочарованіе въ европейскомъ строть и порядкахъ, то же отрицаніе, не безъ ненависти къ дореформенной Россіи. Это впечатлительный, чуткій, духовно-красивый русскій баричъ нъсколько обломовскаго типа и въ своей жизни, гдъ онъ постоянно дъйствоваль по чужой ини-

іативъ и подъ чужимъ вліяніемъ (охотно, напр., на ряду съ Герценомъодчиняясь вліянію и Мих. Бакунина), "У Огарева, — говорить одинъ изъ якд изжаедын отымирохдоен отыма осы эн---- обородовать выдержки для руда; поэтому отъ него осталась масса набросанныхъ плановъ, начатыхъ аботь, да и тъ не сохранились до насъ въ цъльномъ видъ; мы узнаемъ о ихъ по письмамъ; цельнаго же осталось одно стихотвореніе, да изсколько стпотворныхъ повъстей и поэмъ— вообще очень мало извъстныхъ въ Россіи". гаревъ былъ поэтомъ преимущественно личной своей интимной жизни, воей дружбы съ Герценомъ, но и къ своему несомнънному поэтическому арованію онъ, цъня его, относился небрежно, пожалуй даже болье нережно, чёмъ Хомяковъ. Онъ только набрасываль и редко-редко испраляль. Онъ писаль какъ будто для себя и для близкихъ друзей, но на о, чтобы заковать свою работу въ броню обработки, у него не достаало ни энергіи, ни охоты. Не онъ виновать въ этомъ, виновать весь грой жизни среди русскаго барства, безд'ятельный и распущенный, не мъвшій ничего общаго съ трудомъ, презиравшій даже его. Въ этой атмоферѣ богатѣйшіе замыслы обращались въ маниловскія мечтанія, порывы азсънвались гдъ-то въ междупланетномъ пространствъ, и какія большія, ажныя перспективы открывають намъ біографіи такихъ прекраснодушыхълюдей, какъ Огаревъ, въ прошлую исторію нашего дворянства. Воля казывалась парализованной, анемичной съ самаго детства, и никакое бразованіе, никакое благородство натуры не могли зам'янить ся. А между вых для поэзін у Огарева были и достаточныя средства и богатвіній атеріаль. Онъ вырось подъ вліяніемъ нізмецкой идеалистической филоофін и соціальныхъ утопій; въ его стихахъ німецкій идеализмъ и франузскій соціализмъ впервые подали другь другу руки во имя протеста ротивъ существовавшаго тогда въ Россіи нравственнаго и общественаго строя. Недовольство нравственными и общественными условіями той реды, которая его окружала, опровержение догматовъ оффиціальной наодности отвлеченными начадами умозрительной философіи и соціалитическими теоріями Запада, тщетное стремленіе успоконться въ созераніи природы и грустный фантастическій колорить -- воть отличиельные признаки его недоразвившейся лирики. Въ ней лучше всего ея ротестующее настроеніе, ся порывы къ свобод'в (напр. "Искандеру" 1858 г.), я ненависть къ крѣпостничеству. И при большей настойчивости со стооны поэта она могла бы им'ять серьезное общественное значеніе. Конилъ Огаревъ тымъ же, чымъ и Герценъ—rèsignation: это не примиреніе, конечно, а только признаніе того, что существують въ жизни огромныя огущественныя силы, передъ которыми поневоль склоняется человъкъ. Эта resignation иногда съ пессимитической, пногда съ скрытно-негодующей (какъ у Герцена) окраской должна считаться однимъ изъ характернъйшихъ, заключительныхъ мотивовъ нашей старо - барской литературы.

Лучшими вещами Огарева считають его "Монологи", "Старый домъ", его стихотворенія "Купанье", "Искандеру", "У моря" и н'вкоторыя лирическія пьесы.

И. А. Гончаровъ (1812—1891 г.). Съ какимъ-то опасеніемъ, даже неохотой, — иногда какъ будто просто изъ въжливости люди присоединяютъ имя Гончарова къ именамъ Тургенева, Толстого, Достоевскаго и ставятъ его такимъ образомъ въ первомъ ряду нашей литературы, хотя мысль о томъ, что опъ едва ли принадлежитъ къ этому первому ряду, смущаетъ ихъ. "Гончаровъ, — инсалъ еще въ сороковыхъ годахъ Аполлонъ Григорьевъ, дарованіе примъчательно яркое, но, да позволено будетъ сказать прямо, дарованіе чисто внъшнее, безъ глубокой мысли въ задаткъ, безъ истиннаго стремленія къ идеалу". Строго говоря, это общее мнъніе. Что-то недъятельное, что-то далеко отстоящее отъ ищущаго теченія русской литературы видимъ мы въ Гончаровъ, и это больше всего удаляетъ отъ него читателей, къ счастью — не отстраняеть, потому что авторъ "Обломова" величина во всякомъ случать крупнъйшая. Эта отдаленность видна столько же въ литературной дъятельности, сколько и въ личной жизни Гончарова.

Гончаровъ -- купеческаго происхожденія, но барскаго воспитанія. Его отець — богатый симбирскій купець, умерь рано, оставивь послів себя крупное состояніе, благодаря которому Гончаровъ жилъ и выросъ въ совершенно помъщичьей обстановкъ. Онъ получилъ прекрасное домашнее, а затъмъ и общее образованіе-сначала въ пансіонъ, а затьять въ московскомъ университеть въ лучшую его годину, когда тамъ процватало шеллингіанство и романтизмъ. Очень сдержанный по характеру, Гончаровъ отдалъ дань юности своимъ увлеченіемъ романтизмомъ. Но и здѣсь дальше прекраснодушія и кое-какихъ туманныхъ грезъ о будущемъ онъ не пошелъ. Послъ университета онъ немедленно определился въ чиновники и тянулъ эту лямку всю жизнь до самой смерти, за исключеніемъ того промежутка времени, когда онъ на фрегать Паллада совершиль свое кругосвътное путешествіе. Въ жизни его не было ни волненій, ни передрягь, ни сильныхъ привязанностей. Онъ держался отъ нея въ сторон'в — даже отъ литературы, въ которую вступиль въ 1847 г., напечатавъ въ "Современникъ" свою "Обыкновенную исторію". Въ 1858 г. появился, какъ великолфиное созданіе его медлительнаго но вдумчиваго творческаго духа — "Обломовъ", въ 1868 — "Обрывъ". Этими тремя романами опредъляется и исчернывается его литературное значеніе.

"Обыкновенная исторія" сразу обратила общее вниманіе на молодого писателя и поставила его на очень замѣтное мѣсто. Но при ея появленіи Бѣлинскій уже замѣтиль: "Гончаровъ—поэть, художникъ, больше ничего; у него иѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ правственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю, онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ тотъ и въ отвѣтъ".

На эти скрытые упреки и скрытыя требованія Б'ялинскаго-Гончаровъ могь отвъчать, разумъется, только своей улыбкой. Онъ вообще не понималь этого кипфиія, этого псканія правды жизни, этого пропов'ядинческаго жара. Жизнь представлялась ему интересной, но не захватывающей, поучительной, конечно, но не такой, которая бы непременно требовала подвига. Онъ любилъ ее тихую и ровную "съ постепеннымъ движеніемъ впередъ" и морщился, когда она вдругъ выходила изъ русла, какъ это случилось въ 60-хъ годахъ. Конечно, ничего крепостническаго, ничего реакціоннаго въ его міросозерцанін вы не найдете и следа, онъ просто не понималь, зачемъ это люди слишкомъ ужъ горячатся. Старую русскую жизнь онъ любиль не въ ея безобразныхъ барскихъ или бюрократическихъ проявленіяхъ, — а въ ея укладахъ, строго опредъленныхъ, ясно очерченныхъ, и любовался ими издали какъ художникъ; въ новой нахлынувшей волив онъ просто не умвлъ, не могъ разобраться, хотя и понималь, что старая жизнь свое последнее слово сказала и должна сойти со сцены. И должна сойти прежде всего потому, что она была слишкомъ праздная, слишкомъ лічнивая, слишкомъ недітятельная. Прежде же всего надо работать, работать осмысленно и упорно -- это Гончаровъ зналъ и это было камнемъ красугольнымъ его міросозерцанія.

Философію своей "Обыкновенной исторіи" онъ самъ превосходно растолковаль въ своихъ "Литературныхъ воспоминаніяхъ": "Въ борьбъ дяди съ племянникомъ, — говорить онъ, — отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка понятій и нравовъ—сантиментальности, каррикатурныя преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, —семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напр., любви съ желтыми цвътами старой дъвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. п. Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности—къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозъ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-

то трезваго, дълового, нужнаго. Первое, т. е. старое исчеримвалось въ фигуръ илемянника и оттого-то онъ вышелъ рельефнъе, яснъе. Второе, т. е. трезвое сознаніе необходимости дъла, труда, знанія, выразилось въ дядъ; но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдъ, въ отдъльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блъдитье фигуры племянника... Адуевъ (племянникъ) кончилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службъ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службъ прочное положеніе и выгодно женился; словомъ, обдълалъ свои дъла. Въ этомъ и заключается "обыкновенная исторія".

Гораздо глубже "Обломовъ".

Характеризуя въ своей статъв "Что такое Обломовщина?" героя романа, — Добролюбовъ проводить поразившую современниковъ смълую аналогію между Обломовымъ и цълымъ рядомъ героевъ своего времени — Онъгинымъ, Печоринымъ, Рудинымъ, Бельтовымъ. "Обломовка, — говоритъ Добролюбовъ, — есть наша прямая родина, ея владъльцы — наши воснитатели, ея триста Захаровъ — всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово Обломовкъ". Приравнивая такимъ образомъ русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ продолжаетъ:

"Если я вижу теперь пом'вщика, толкующаго о правахъ челов'вчества и о необходимости развитія личности, я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

"Если встръчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дълопроизводства, онъ-Обломовъ,

"Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и см'влыя разсужденія о безполезности тихаго шага и т. п., я не соми ваюсь, что онъ - Обломовъ.

"Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдълано то, чего мы давно надъялись и желали,—я думаю, что это все иншутъ изъ Обломовки.

"Когда я нахожусь въ кружкъ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человъчества и въ теченіе многихъ лътъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тъ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притъсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку."

Обломовщина для Добролюбова — это капризная лень, барская изив-

женность, созданная услугами трехсоть Захаровъ. "Общее разслабленіе, — говорить онь, — бол'єзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуеть, если не всіхъ, то большинство нашихъ "цивилизованныхъ" собратій. Оттого-то они и мечутся безирестанно то туда, то сюда, сами не зная, что имъ нужно и чего имъ жалко. Желають они — такъ, что жить безъ того не могуть, и все-таки ничего не дълають для осуществленія своихъ желаній, страдають они такъ, что умереть лучше, а живуть себ'є ничего, только меланхолическій видъ принимають"...

Разумъется, Добролюбовъ не находить въ душть ни крупицы симпатіи къ Обломову и обломовщинъ. Онъ разсматриваеть этотъ типъ исключительно съ точки зрънія его общественной пригодности. При такой постановкъ вопроса обвинительный приговоръ непзотженъ. Въдь нельзя же не видъть, что пухлый, красивый, добрый Илья Ильичъ — не болъе какъ тунеядецъ чистой воды, что рабочее начало не привилось къ нему, да и не могло привиться, разъ къ его услугамъ триста Захаровъ.

Писаревъ въ своей юношеской, но блестящей стать "Обломовъ" удъляетъ гораздо больше мъста испхологической критикъ.

"Мысль Гончарова, -- говорить онъ, -проведенная въ его романъ, принадлежить всемь векамь и народамь, но имееть особенное значение въ наше время, для нашего русского общества. Авторъ задумалъ проследить мертвящее, губительное вліяніе, которое оказывають на челов'єка умственная апатія, усыпленіе, овладівающее мало-по-малу всіми сплами души, охватывающее и сковывающее собою всв лучшія, человіческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляєть явленіе общечелов'вческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнородными причинами, но везда въ ней играетъ главную роль страшный вопросъзачемъ жить? къ чему трудиться? - вопросъ, на который человекъ часто не можеть найти себ'в удовлетворительнаго отв'вта. Этоть неразр'вшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомнъние истощаетъ силы, губитъ дъятельность: у человъка опускаются руки, и онъ бросаеть трудъ, не видя ему цъли. Одинъ съ негодованіемъ и желчью отбросить отъ себя работу, другой — отложить ее въ сторону тихо и ланиво, одинъ будетъ рваться изъ своего бездъйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чёмъ можно было бы наполнить внутреннюю пустоту, апатія его приметь оттенокъ мрачнаго отчаянія, она будеть перемежаться съ лихорадочными порывами къ безпорядочной діятельности и все-таки останется апатіей, потому что отниметъ у него силы действовать, чувствовать и жить. другого равнодушіе къ жизни выразится въ болѣе мягкой безцвѣтной форм'ь, животные инстинкты тихо, безъ борьбы выплывуть на поверхность души, замруть безъ боли высшія стремленія, человікь опустится въ мягкое кресло и заснеть, наслаждаясь своимъ безсмысленнымъ покоемъ, начнется вибсто жизни прозябаніе, и въ душт человівка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе витшняго міра, который не потревожить никакой внутренній перевороть... Въ второмъ случат является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ безлібіствія, это обломовщина, какъ назваль ее Гончаровъ, это бользнь, развитію которой способствуеть и славянская природа, и жизнь нашего общества.

..... Илья Ильичъ стоить на рубежѣ двухъ взаимно-противоположныхъ направленій; онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездъйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; онъ провелъ детство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родитедей, наслаждавшихся въ продолжение и всколькихъ десятковъ летъ полной умственной дремотою, въ роде той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ "Старосвътскихъ помъщикахъ". Онъ изиъженъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно, въ немъ старались, для его же пользы, подавлять порывы резвости, свойственные детскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по матнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разнаго рода поврежденіямъ, вторыя могли разстроить здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ. Кормленіе на убой, сонъ въ волю, поблажка всемъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ-либо телеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можеть простудить, обжечь, ушибить или утомить его — вотъ основныя начала Обломовскаго воспитанія. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не усивли сдвлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ детстве не только съ волненіями дъйствительной жизни, но даже съ дътскими огорченіями и радостями, нахнуло струей свежаго живого воздуха. Илья Ильичъ сталь учиться и развился настолько, что поняль, въ чемъ состоить жизнь, въ чемъ состоятъ обязанности человека. Онъ понялъ это умомъ, но не могь сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгь, трудь и дъятельности. вопросъ: къ чему жить и трудиться? вопросъ возникающій обыкновенно пость многочисленныхъ разочарованій и обманутыхъ надеждъ, прямо самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича... Образование научило его презирать праздность; но стмена, брошенныя въ его душу природой и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды".

Эти плоды извъстны—постоянное лежаніе, літнь, развившаяся до полнаго безволія, и болітаненный страхъ передъ требованіями дійствительной жизни.

Болѣзнь Обломова была бы не болѣе какъ интереснымъ патологическимъ случаемъ, если бы Гончаровъ не показалъ камъ, какъ глубоко пущены ея корни и въ русскую жизнь, и въ русскую исторію. Анализируйте эту болѣзнь, и вы увидите, что источникъ ея—услуги трехсотъ Захаровъ и легкая, праздная жизнь на чужой счетъ. Обломовъ—высшее достигнутое въ нашей литературѣ обобщеніе дореформенной, барской Россіи-

Обломовъ — баринъ. Съ дивнымъ комизмомъ выводитъ Гончаровъ на сцену его сословные взгляды въ разговорѣ съ Захаромъ, который имѣлъ несчастіе въ спорахъ о переѣздѣ на квартиру сказать, что "другіе-де переѣзжаютъ"... Этимъ приравненіемъ себя къ другимъ Илья Ильичъ обидълся до глубины души.

— "Другой" работаеть безъ устали, — негодоваль онъ, — бѣгаетъ, суетится, не поработаетъ, такъ и не поѣстъ, другой кланяется, другой проситъ, унижается. А я? Ну-ка, рѣши: какъ ты думаешь, "другой" я-а?. Да развѣ я мечусь, развѣ я работаю? Мало ѣмъ что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ не достаетъ миѣ чего-нибудъ? Кажется, подать, сдѣлать — естъ кому. Я ни разу не патянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу. Стану ли я безпокоиться? Изъ чего миѣ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мною? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не териѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался...

На сущности всёхъ этихъ выраженій и основывается сословная гордость Обломова. И это не сатира. Иль в Ильичу на самомъ дёль больно и странно было бы очутиться въ толи "другихъ", работающихъ, худощавыхъ, полуголодныхъ, видевшихъ нужду и лишенія. "Бёлая кость", пухлое н'ёжное тёло, матеріальная обезпеченность — все это, съ его точки зрѣнія, необходимыя принадлежности званія. Если бы онъ мыслилъ послівдовательно, если бы не воспоминанія дётства, не запасъ — почти неистощимый — добродушія, онъ не могъ бы и къ своему другу Штольцу относиться пначе, какъ съ презріяніемъ...

Образование расширило мысль и симпатіи Обломова, онъ мечтаетъ даже о всеобщемъ благополучіи, но это не мѣшаеть ему обижаться, и притомъ глубоко, искренно обижаться, когда его приравниваютъ къ разношерстной суетливой толиъ разночинцевъ. Онъ баринъ, но баринъ эпохи вырожденія, сословная гордость котораго опирается не на положительныя заслуги, а на отрицательное превосходство надъ другими... Счастья онъ не можетъ понимать иначе, какъ сытое довольство, какъ физическое блаженство.

"Теперь—пишетъ Гончаровъ-Обломова поглотила любимая мысль, онъ думаетъ о маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати пли двадцати верстахъ отъ его деревни, какъ поперемънно будутъ съъзжаться каждый день другь къ другу въ гости, объдать, ужинать, танцовать, ему видятся все ясные дни, ясныя лица, безъ заботъ и морщинъ, смъющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ довольнымъ подбородкомъ и неувядающимъ аппетитомъ, будетъ въчное лъто, въчное веселье, сладкая ѣда, да сладкая лѣнь"... Добролюбовъ пытался свести къ типу Обломова, къ воплощенію вырождающагося, больного барства, всъхъ "героевъ нашего времени"—Онъгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Бельтовыхъ. Отчасти это справедливо. Обломовская закваска есть у всъхъ поименованныхъ героевъ, но только закваска. Гензалогія Ильи Ильича итъсколько другая. Онъ—прямой сынъ и наслъдникъ Манилова или Тентетникова, дъдомъ или прадъдомъ его можно считать Митрофанушку Простакова, въ близкомъ родствъ съ нимъ состоятъ московскіе славянофилы, не Хомяковъ, не Аксаковъ, разумъется, а тъ, кто пониже, напр., Загоскииъ.

Обыкновенно говорять: "Обломовъ — это старая крѣпостная Россія, 19-го февраля 61-го года Обломова не стало". Но даже и теперь это справедливо только отчасти. Точно ли совершенно и окончательно умеръ Илья Ильнчъ?

Присмотритесь повнимательные къ жизни и вы, пожалуй, придете къ заключеню, что Обломовъ совсыть умереть и не можеть. Ныть, Обломовъ—типъ не только временный, историческій, а племенной, стереть который изъ жизни можеть лишь работа многихъ покольній.

Въ юные годы мы вст зачитывались романомъ Гончарова, не могли оторваться отъ дивныхъ страницъ, посвященныхъ сну Обломова, весело омъялись надъ безпечностью и гомерическою ленью этого вечно лежащаго человька, напряженно следили за его отношеніями къ Ольге и немного даже плакали, услышавъ о его ужасно скучной смерти. Потомъ, когда мы стали постарше и вернулись къ Ильф Ильнчу, перечли о немъ, намъ стало грустно. Насъ испугала ръзкая правда романа, но особенно стало то, что добродушный Илья Ильичъ, вся діятельность котораго заключается въ лежанін, вся красота въ добродушін, все жизненное назначеніе въ тунеядствь, никакъ не умъщается въ рамкахъ романа, а выходить изъ нихъзахватываеть какъ будто большую полосу жизии, расилывается по всъяъ общественнымъ отношеніямъ. Мы увидели, словомъ, что герой романа совсемъ не Обломовъ, -- какой же онъ герой, -- а обломовщина, что эта обломовщина удивительно какъ близка намъ и понятна до того, что мы сразу и невольно начинаемъ отыскивать въ себъ обломовскія черты и, къ нашему ужасу, находимъ ихъ. А реформа Петра Великаго? Въдь достаточно краткаго учебника, чтобы понять, какіе удары были нанесены обломовщинъ даже самыми маленькими мерами великаго преобразователя. Вся же его реформа -- это борьба съ обломовщиной не на животъ, а на смерть, это живое отрицание ея во всемъ, это преследование ея въ самыхъ затаенныхъ уголкахъ души человъческой и общественной жизни. Однако обломовщина осталась и черезъ 200 лётъ после смерти Петра является передъ нами во всемъ своемъ великоленін... Ведь вотъ, кажется, сотни летъ муштрують насъ по части государственности и исполненія гражданскихъ обязанностей. А кому вошли они въ илоть и кровь? Кто изъ насъ — изъ громаднаго большинства — способенъ на какую-нибудь иниціативу, не обладаеть глубокою кротостью, мягкодушісмъ и лінью Обломова, на почвіт которыхъ возможны всякія посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близкихъ намъ людей? Какъ угодно, Обломовъ глубоко засёлъ въ насъ, и даже въ одномъ изъ недавнихъ нашихъ движеній-толстовщинітрудно не зам'втить чертъ, свойственныхъ обломовскому типу. Толстовщина-это последнее слово, сказанное русскими людьми после краткаго періода воодушевленія, - по духу своему какъ нельзя лучше напоминаеть Илью Ильича и присныхъ его.

Толстовцы хотять отрышиться оть всёхъ формъ, выработанныхъ государственной жизнью, отъ культуры и цивилизаціи, гражданскаго общества и семьи, д'вятельности воли и разума; они могуть мудрить сколько имъ угодно, но ихъ идеалъ — растительная жизнь. Они — люди усталые, не терпящіе ни рынка, ни конкуренцін, и прямо себя рекомендують таковыми. Ихъ привлекаетъ нирвана, полное спокойствіе души, полная неподвижность и однообразіе бытія. Бороться съ жизнью и ся зломъ они не нам'трены; уставши, они уходять на покой въ деревню, на подножный кормъ, гдв могутъ дышать свіжимъ воздухомъ, спать спокойнымъ сномъ. Трудъпростая необходимость, имфющая цфлью только поддержать жизнь, а не совершенствовать ее; если бы можно было питаться однимъ воздухомъ, они отбросили бы работу, какъ отбросили науку и цивилизацію. Да, Обломовъ живъ. Онъ возрождается съ каждымъ покольніемъ, міняя свою форму, но въ глубина души пребывая тамъ же мягкосердечнымъ, горизонтальнымъ человікомъ, не видящимъ и не понимающимъ смысла діятельности, во имя покоя готовымъ отрицать развитіе. Обломовъ живъ, и со стороны даже жалко смотреть, какъ его муштрують, дисциплинирують, открывають ему европейскую науку и европейскіе идеалы. Онъ лежать хочеть, а его гонять въ департаменть, заставляють сочинять проекты, усовершенствовать одно, передалывать другое, бороться въ жизни... Бадный горизонтальный человікь, которому всі эти призывы къ діятельности ужасно надобли п которому, въроятно, спать хочется, на всъ этп призывы и возванія отвъчаеть: "пустите душу на покаяніе, хочу опроститься".

Въ любимомъ дътищъ Гончарова-его романъ "Обрывъ" все хорошо,

что относится къ прошлому (бабушка, Марфинька, провинціальная глушь, Райскій, какъ герой 40-ыхъ годовъ) все несовершенно, что относится къ настоящему и будущему (Волоховъ, Тушинъ). По собственному признанію Гончарова, трудно было разбираться въ неопредълившихся фигурахъ современности. Онъ и не разобрался въ нихъ.

Общія замічанія о литературі 40-ихъ годовъ. Эта превосходная, исполненная гуманности литература была, за однимъ лишь крупнымъ исключеніемъ (Бълинскій), барской. Говоря такъ, я разумъю лишь высшіе слои литературы—тв, которые вошли въ ея исторію и эту исторію создали. Инзшіе теперь меня не интересують, но въ высшихъ, говорю я, преобладаеть баринь, барскія или проникнутыя барствомь идеи, барское настроеніе, которое бросало свой отблескъ даже на такія воть, новидимому, общенителлигентныя чувства, какъ ненависть къ крепостинчеству, какъ стремленіе къ личной свободь. Заслуживаеть ли это обстоятельство винманія? Думаю, что да, и очень доволенъ, что не одинъ я такъ думаю, хотя знаю, что это далеко не обычная точка зренія. Люди сороковыхъ годовъ, этотъ цвътъ нашей интеллигенцін--такъ дороги намъ и такъ высоко стоять въ нашихъ глазахъ, что мы охотно забываемъ о ихъ сословномъ происхожденій, смотримъ на нихъ просто какъ на людей, чутко прислушивавшихся къ голосу своей человъческой чести и совъсти и смъло вставшихъ по его призыву на защиту правъ и интересовъ закабаленной массы. Такъ оно и было въ дъйствительности. Но все же барство, какъ традиція, какъ рядъ воспоминаній и опытовъ, укрѣпленныхъ и кристаллизованныхъ наследственностью, какъ сумма внечатленій, полученныхъ отъ известного воспитанія, въ известной обстановке-является такимъ огромнымъ исихологическимъ фактомъ, что забывать о немъ, умалчивать о немъ болье чымъ странно. И зачымъ? Развы въ этомъ обстоятельствы есть чтонибудь постыдное, принижающее? Развѣ для кого-нибудь секретъ, въ такой малокультурной, темъ более крепостной стране, какъ Россія, все образованіе и даже возможность образованія вилоть до эпохи реформъ сосредоточивалось въ одномъ классъ общества? Развъ сообразно съ чъмънибудь предположение, что человъкъ путемъ развития можетъ до конца стереть съ своего духа всю наследственность, всю внечатленія детства, все вліяніе обстановки? Требовать этого значить требовать большаго, чамъ доступно оно природа человака. Миа думается, что заслуга людей 40-ыхъ годовъ не въ томъ, что они перестали быть барами, а въ томъ, что свою барскую культуру они довели до высшей ступени ся развитія, что, оставаясь барами, они не защищали кровныхъ интересовъ своего сословія, а,

напротивъ, боролись съ ними и ихъ представителями, какъ и сколько могли, что защищали они и чужіе интересы, напр., закабаленной массы, но, конечно, защищали ихъ по-барски.

Вотъ что пишетъ по этому поводу г. Протопоновъ:

"Мы, русскіе, гордимся своей литературой, въ особенности такъ называемой изящиой-и по праву: она блестить такими яркими и могучими талантами, которыя едълали бы честь любой европейской литературъ. Пересчитаемъ по нальцамъ эти таланты, принимая во вниманіе только ихъ непосредственную художественную силу, безъ всякаго отношенія къ ихъ относительному значенію, ихъ направленію и тенденціямъ. Грибовдовъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, Гончаровъ, Левъ Толстой, Некрасовъ, Салтыковъ и, можетъ быть, Сергъй Аксаковъ и Григоровичъ-вотъ корифеи нашей художественной литературы, вотъ тъ паши классики, произведенія которых в составляють нашу гордость и славу. И что жъ? Фактъ въ своемъ родъ единственный, пи въ какой другой странъ небывалый: всъ эти первоклассные литературные дъятели принадлежать къ одному и тому же общественному слою, всв опи безъ исключенія вышли изъ стародворянскихъ, коренныхъ помъщичьихъ родовъ. По рожденію, по воспитанію, по семейнымъ традиціямъ, по всъмъ безчисленнымъ нитямъ, связывающимъ человъка съ средою, они--господа, въ буквальномъ значеніи этого слова. Это роскошные цвътки, выросшіе среди лютой зимы, въ оранжерейной атмосферъ счастливой, сытой обезпеченности, на тучномъ черноземъ кръ-\*постного рабовладъльчества. Нужно ли говорить, что въ нашей метафорф ивть даже мальйшей тыни упрека этимь писателямь? За обще факты не можеть быть личной ответственности. Напротивъ, высшая заслуга и лучшая красота большинства этихъ писателей въ томъ и состоитъ, что они, вопреки своимъ сословнымъ интересамъ и несмотря ни на какія традицін, говорили вследь за своимъ учителемъ и главою:

> Увижу ли, друзья, народъ освобожденный И рабство, падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

"Нравственные идеалы были для нихъ всего дороже, духовные интересы стояли въ ихъ глазахъ ближе и выше интересовъ матеріальныхъ, и въ этомъ отношеніи, съ этой точки зрѣнія, они безукоризненны и неуязвимы. Большинство изъ нихъ сдѣлали все, что можно было ожидать даже отъ лучшихъ, совершеннѣйшихъ людей въ ихъ положеніи — они сострадали, жалѣли, любили и защищали, какъ могли, кого могли просто забыть и не замѣчать тѣхъ, кого мало кто любилъ и жалѣлъ. Почти каждый изъ нихъ чистъ отъ нареканій этого рода, почти къ каждому изъ нихъ примѣнимы слова ихъ вождя:

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его увлечанную тънь.

"Пусть же сиять спокойно въ своихъ гробахь эти первые передовые дъятели во имя "прекрасной зари" и, конечно, "освобожденный народъ" не развъпчаеть ихъ тъней, не оскорбить "укоромъ" ихъ памяти.

Слабъ человъкъ и охотно преклоняетъ онъ ухо къ внушеніямъ злого духа эгонзма и только въ редкія, лучшія минуты своего бытія возвышается до чистаго альтруизма, до полнаго забвенія своего себялюбиваго, неугомоннаго, въчно недовольнаго и въчно требовательнаго и. Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами. Благородные, гуманные, совъстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были много обязаны — и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью, и всемъ изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бедой, надъ горемъ, которое — язвительная пронія судьбы -- собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду въ родъ "легкаго оброка" и "ярема барщины старинной", или цвъты удовольствія въ родь "младого и свъжаго поцьлуя смуглянки черноокой". Дъйствіе этого разлада, этого отсутствія гармонін между пдеалами и питересами не могло не сказаться ум'тряющимъ образомъ и на силъ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правда ихъ картинъ и образовъ. Повторяю опять-таки, что не въ судъ и не въ осуждение подчеркиваю я это обстоятельство, а исключительно въ видахъ исторической и исихологической точности.

Даже и въ этихъ предълахъ изучение барской исихологии должно занять почетное место въ исторіи русской литературы, но эти пределы очень и очень раздвинутся, если мы сравнимъ литературу 40-ыхъ годовъ съ литературой 60-ыхъ, созданной разночинцами прежде всего, если вспомнимъ, что въ 60-ыхъ годахъ отъ литературы должны были отшатнуться такіе ея двятели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Кавелинъ, Герценъ, Огаревъ, Фетъ и т. д. И отшатнулись они потому, что на сцену выступилъ другой слой общества съ своими требованіями, задачами, стремленіями, взглядами на науку и искусство, на красоту и матеріальную обезпеченность, на горе и радости жизни, выступилъ классъ, еще не жившій до той поры, значить, свирьно хотывшій жить во имя своихъ идеаловъ добра и справедливости и своимъ страстнымъ натискомъ оттеснившій на второй планъ значительно пресыщенныхъ и утомленныхъ "забавами предковъ" баръ. П не только оттрениль, но и шпыняль ихъ постоянно и даже черезъ мъру такими классическими прозвищами какъ "баре", "обломовы", "лишніе люди", "романтики" и т. д. Потому что человъку 60-ыхъ годовъ мало было "хотъть", "чувствовать", "плакать", "созерцать" — ему прежде всего нужно было дело, дело и дело...

Гуманисть съ нѣсколько отвлеченными стремленіями встрѣтился съ революціочеромъ общественности, который очень зналъ, чего онъ хочетъ, и мало того, стремился каждое свое требованіе закрѣшить въ непреложным формы законодательства. Гуманистъ жалѣлъ униженнаго человѣка, признавалъ въ немъ то достопиство, выше котораго нѣтъ ничего въ жизни, и старался возбудить къ нему состраданіе. Онъ чувствовалъ ложь и жестокость существованія, плакалъ надъ ними, но какъ-то безсильно опускалъ въ то же время руки. Онъ уходилъ въ свои отвлечениѣйшія метафизическія системы, въ художественное творчество, въ храмъ вѣчной красоты, чаще всего—въ тревоги повседневной жизни, свои личныя чувства, свою меланхолію. Его заслуга въ томъ, что онъ сильно чувствовалъ...

Встрѣча 40-ыхъ годовъ съ 60-ыми это въ малыхъ размѣрахъ встрѣча гуманизма и реформаціп. Красивые, блестящіе, даровитые, образованные гуманисты встрѣтились съ суровыми монахами и ригористами — Эразмъ съ Лютеромъ, Шексииръ съ Ноксомъ, Раблэ съ Кальвиномъ. Они не поияли другъ друга и разошлись съ взаимными проклятіями. Одни мечтали прежде всего о свободѣ духа, о радостяхъ свободной жизни, другіе о чемъ-то нензмѣримо большемъ — о перерожденій всѣхъ людей, о томъ, чтобы всѣ люди стали праведниками и безетрашно выступили на страшномъ судѣ передъ грознымъ судіей... Одни съ упоеніемъ занимались отрицаніемъ стараго, разрушеніемъ его авторитетовъ, другіе сочиняли катехизисы. Одни хотѣли уничтожить папство и инквизицію, другіе водворить царство Божіе здѣсь на землѣ.

Повторяю, въ малыхъ, конечно, размърахъ у насъ случилось то же самое, произошла встръча гуманистовъ 40-хъ годовъ съ реформаторами и революціонерами 60-хъ. И эта встръча двухъ течений мысли хорошо оттъняется личной встръчей Чернышевскаго съ Герпеномъ. Приведу характерный отрывокъ изъ ихъ разговора:

- "— Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ,—говорилъ Чернышевскій, — дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тупеядцевъ à la Онѣгинъ?.. Извольте видѣть, они образовались иначе, имъ міръ, ихъ окружающій, слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и при томъ спокойно ѣсть да пить!
- "Мы (т. е. Герценъ) было ввернули слово въ защиту, но Чернышевскій и слушать не хотълъ. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солица и другихъ деревьевъ.
- "— Позвольте же мив хоть на этомъ основании защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дёлё думаете, что эти люди по доброй волё ничего не дёлали, или дёлали вздоръ?

"— Безъ всякаго сомивнія, они были романтики и аристократы: они ненавидъли работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило. Да и того, правда, они не умъли!

"— Въ такомъ случать я буду называть имена: напримъръ, Чаадаевъ, — онъ не умблъ езяться за шило, но умълъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумъніи о себъ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Чаадаевъ сдълался празднымъ человъкомъ. Иванъ Киртевскій, положимъ, не умблъ саногъ сшить, но умьлъ издавать журналъ; издалъ двъ книжки—запретили журналъ; онъ помъстилъ статью въ "Денницъ", цензора Глинку посадили на гауптвахту. Киртевскій сдълался лишнимъ человъкомъ. Николая Полевого конечно, нельзя обвинить въ лъпи; человъкъ онъ былъ изворотливый, а все-таки крылья "Телеграфа" подвязали, и признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ, женатый человъкъ, обремененный семьей, бонтся квартальнаго, я не смъялся, а чуть не плакалъ."

Конечно, Чернышевскій быль очень и очень неправъ, но вѣдь все же самая большая уступка, которую онъ могъ сдѣлать Герцену, вся исчернывается словами: виновны, но заслуживаютъ снисхожденія. И что, какъ не "виновны", скажете вы о людяхъ, проклинавшихъ крѣпостное право и жившихъ все же насчеть своихъ собственныхъ крѣпостныхъ крестьянъ или— чтобы окончательно раздѣлаться съ этой мерзостью, т. е. крѣпостными отношеніями—закладывавшихъ мужиковъ въ ломбардъ? Вотъ чего — этого великольнія мысли и этой скудости правственнаго содержанія жизни — не могъ понять человѣкъ 60-хъ годовъ. Первый его вопросъ: что же сдѣлали вы для осуществленія своей идеи, для воплощенія ея въ жизни? оставался безъ отвѣта или съ такимъ лишь отвѣтомъ: "мы писали" или еще лучше: "мы пытались писать".

Все равно какъ центральной фигурой 60-хъ годовъ являлся разночинецъ, такъ центральной фигурой 40-хъ является баринъ-идеалистъ, выросшій на Сенъ-Симонѣ, Шеллингѣ, Гегелѣ, Леру, Жоржъ-Зандъ и т. д. Это красивая и содержательная фигура, къ которой воистину стоитъ приглядѣться поближе. Многіе даже думають, что это единственно цѣльное и гармоничное, созданное русской культурой. Не забираясь такъ глубоко, можно сказать, что баринъ-идеалисть, какъ продуктъ крестьянскаго хлѣба и иностраннаго образованія—нѣчто въ высокой степени самобытное, русское. Онъ превосходно извѣстенъ намъ по фигурамъ всѣхъ этихъ когда-то первенствовавшихъ героевъ нашей литературы — Рудиныхъ, Лаврецкихъ, Бельтовыхъ; его больше пѣтъ, онъ умеръ, сохранилась лишь намять о немъ, лишенная ненависти, но лишенная и любви. Когда понадобилось настоящее дѣло, простое и даже черное, неблагодарное по своимъ результатамъ, баринъ-идеалистъ горячо взялся за него, но какъ-то быстро отсталъ, потому

что не въ "дѣлъ", не въ работъ было его истинное назначеніе. Натура артистическая, художественная, склонная къ меланхолін, къ созерцанію конечныхъ цълей бытія, онъ провель свою юность (въ ту пору затягивавшуюся очень долго) въ чтенін превосходныхъ книгь, въ дружескихъ горячихъ беседахъ, въ романтическихъ мечтахъ и грезахъ о чудныхъ странахъ и океаническихъ островахъ, гдв дарствуютъ добро, красота, истина. За рвдкими исключеніями, онъ не работаль, предпочиталь обходиться безь службы. Но таланты рвались наружу, не давали покоя, и въ часы, свободные отъ романтическихъ радостей и огорченій, онъ, какъ прирожденный дилетанть, занимался поэзіей, музыкой; -- самь писаль стихи или прозу, изобръталъ летающія машины, сочиняль филологическіе или историческіе трактаты, или даже увлекался химіей. Отъ его ученой работы мало что осталось. Кажется, даже инчего не осталось, потому что наука требуеть усидчивости, -- но наше пскусство, особенно наша литература многое взяли у него. Главныя сплы уходили, впрочемъ, на разговоры и споры объ умныхъ и высокихъ предметахъ. Кажется, никогда и нигдъ на Руси не разговаривали такъ много, какъ въ интеллигентныхъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Эти разговоры-такъ хорошо питавшіе въ одно и то же время и барскую лівнь, и жажду умственной дівятельности-замізняли всю общественную жизнь. И Хомяковъ, и Рудинъ, и Райскій проговорили и проспорили всю жизнь. Эти разговоры были яркимъ отраженіемъ богатой жизни Запада, потому что тамъ, конечно, а не у себя дома баринъ-идеалистъ находилъ достойную его умственную пищу. Дома были невъжество нищета; дорогое близкое и въ сущности даже понятное. Никогда, конечно, русскій интеллигентный человѣкъ не былъ такъ духовно близокъ Европъ, какъ въ эти приснопамятные красивые 30-е и 40-е годы.

"Съ представленіемъ о Франціп п Парижѣ, — читаемъ мы въ четвертой главѣ "За рубежомъ", — для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе.

"Какъ извъстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература, а за нею, конечно, и молодая читающая публика подълилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ коношились Булгарины, Бранты, Кукольники и т.п., но этотъ лагерь не имълъ ни малъй-шаго вліянія на подростающее покольніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ въдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бълинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не

къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній измецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луп-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луп-Блана и въ особенности Жоржъ-Заида. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда.

"Въ Россін, -- впрочемъ, не столько въ Россіп, сколько спеціально въ Петербургъ, -- мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имели "образъ жизни". Ходили на службу въ соответствующія канцелярін, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собеседованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дъло, какъ опубликованіе "Собранія русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ выръзками и помарками. Такъ что, когда министръ внутреннихъ делъ Перовскій началь издавать таксы на мясо и хлебъ, то и это заинтересовало насъ только въ качеств'я анекдота, о которомъ слудуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій энизодъ изъ общественно-политической жизни Францін затрогиваль нась за живое, заставляль и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранве предположено не разыскивать; во Францін-все какъ будто только что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустольтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшаго желанія кончиться...

"Въ особенности эти симпатіи (къ Франціи) обострились около 1848 г. Мы съ неподдъльнымъ волненіемъ следили за перппетіями драмы последнихъ летъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались "Исторіей десятилетія" Луп-Влана.... Луи-Филиппъ и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ—все это были какъ бы личные враги (право, даже боле опасные, чемъ Л. В. Дуббельть), усивхъ которыхъ огорчалъ, неусивхъ радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высоком врныя речи Гизо по этому поводу, "палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя conservateurs endurcis, наконецъ февральскіе банкеты—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера."

Ни смѣяться, ни пронизировать надъ подобными увлеченіями, разумѣется, нельзя. Въ нихъ было исканіе того, что такъ нужно человѣку и въ чемъ такъ плачевно отказывала ему русская дѣйствительность — общественной жизни, было и нѣчто серьезное, скрывавшееся за этими увлеченіями и разговорами—было теоретическое прощаніе съ крѣпостнымъ правомъ, А больше всего было, конечно, игры воображенія, фееріи мысли.

Но въ словахъ и разговорахъ спасались отъ страшной действительности, закрывали ими себя отъ нея.

"Были слова, —продолжаетъ Щедринъ въ другомъ мѣстѣ, —которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ (т. е. самъ сатирикъ) въ свои юные годы готовъ былъ повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомиѣнными и обязательными, до того его прельщалъ самый звукъ ихъ..."

"Слова. Слова", -сказалъ Гамлетъ... но какъ люди могли насыщаться словами? Какъ могли они не спрашивать себя о ихъ содержаніи, которое людямъ Запада далось лишь въками кровавой борьбы? Здъсь-то и выступаеть характерная особенность эпохи, и даже не одной эпохи сороковыхъ годовъ, а поздивишихъ. Принципы были широчайшіе и великольпивишіе въ родъ миражей пустыни. Попробуйте-ка на самомъ дъль одольть такія слова, какъ добро, истина, красота, человѣкъ, свобода, историческое развитіе... Попробуйте, не умпляясь дорогими звуками, отдать себъ отчетъ въ томъ, когда человъкъ есть дъйствительно человъкъ, когда добро есть точно добро, когда свобода есть свобода доподлинная, и вы увидите, что и теперь еще, посл'в иятидесяти л'ять работы и опыта, не такъ-то легко это сдівлать... А тогда и совсімъ нельзя было это сдівлать, потому что сказочная царевна только дремала и всякіе хорошіе сны виділа. Но все же въ ответъ на поставленный вопросъ приходится сказать, что люди насыщались не одними словами: для этого они были слишкомъ молоды и не даромъ воспитывались на Бълинскомъ и Жоржъ-Зандъ. Пониманія не было это такъ, "маленькій разумъ", отдающій себѣ отчетъ въ содержаніпеще спаль, но "большой разумъ"--это стихійное сознанье человівка -уже проснулся и создать настроение эпохи. Отвлеченное настроение, красивое, которое все исчериывалось понятіемъ "гуманизмъ", гуманность, жалость къ обездоленному... Правда, и это-слова, но этими словами наше старое барство прощалось со своимъ прошлымъ, прощалось, говоря кратко, съ крепостнымъ правомъ.

На ряду съ другими словами и слово "дъйствительность" у всъхъ на умъ и на языкъ. Но это не значило, чтобы кто-нибудь серьезно думалъ изу-

чать дъйствительность, тъмъ менте практически воздъйствовать на нее. Эстетика и дилетантизмъ стояли на первомъ планъ. И несомнънно поэтому, что и сороковые годы отличались немалой отвлеченностью.

Да! Сороковые годы отличались не малой отвлеченностью. Гегель былъ объявленъ царемъ мысли. Къ нему обращались всё мыслящіе и чувствующіе люди за решеніемъ всехъ своихъ сомненій, какъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его: "что есть истина?" Къ сочиненіямъ Гегеля подходили "со страхомъ и в'врою", какъ выразился Огаревъ, и готовы были "стоять передъ ними на коленяхъ", какъ говорилъ Грановскій. "Есть вопросы, — писалъ последній, — на которые человекъ не можеть дать удовлетворительнаго отвъта. Ихъ не ръшаетъ и Гегель, но все, что доступно теперь знанію челов'єка, и самое знаніе у него чудесно объяснено"... Изученіе философіи Шеллинга и Гегеля превратилось въ настоящій культъ. Философскія системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя книженки о Гегель "исправно выписывались и зачитывались до дыръ, до иятенъ въ изсколько дней". Увлечение доходило до смешного: "всякое простое чувство возводилось въ категорін", все опрєдълялось по субстанціямъ, гуляли не для того, чтобы освіжиться и отдохнуть, а чтобы "предаться пантенстическому чувству единства съ космосомъ". Все это любонытно и поучительно. Гегельянская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки тъ же шестидесятые годы въ извъстной статьъ Антоновича (о книгь Гайма) не только попытались развънчать Гегеля, но и обратить его въ ничто. Въ искусствъ сороковыхъ годовъ Гегель также быль учителемь. Съ его точки зрвнія, цвль искусства — воспроизводить прекрасное, проявлять гармонію. Таково его единственное назначеніе. Всякая другая цель: очищение, правственное совершенствование, поучительность, — только подробности, аксесуары, или следствія. Созерцаніе красоты вызываеть въ насъ тихое и чистое наслаждение, несовивстимое съ грубыми удовольствіями чувственнаго характера: оно поднимаеть душу надъ обычною сферою ея помысловъ, предрасполагаетъ ее къ благороднымъ решеніямъ и великодушнымъ поступкамъ путемъ теснаго сродства, существующаго между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповеданіемъ веры людей 40-хъ годовъ, отгого-то Белинскій и написаль между прочимъ целый томъ о Пушкине, а Анненковъ просидъль ивсколько леть надъ изданіемъ сочиненій поэта. Гдв, на самомъ дъль, такъ проявилась гармонія, гдь такъ воспроизводилось прекрасное, какъ не у Пушкина? Ему поклонялись, его "обожали", читали и комментировали, впервые поняли его.

Искусство, творчество—вотъ высшее въ жизни. Только здѣсь человѣкъ лучше всего, полиће всего, безъ всякой зависимости проявляетъ самого

себя и получаетъ наслажденіе, равнаго которому нѣтъ на землѣ. Григоровичь трогательно высказалъ этотъ взглядъ въ заключительныхъ словахъ своихъ воспоминаній. Разумѣется, это не мѣшало людямъ сороковыхъ годовъ быть гуманистамя; въ нихъ жило сознаніе человѣческаго достоинства, и они возмущались, видя это достоинство затоптаннымъ въ грязь. Но еще больше, чѣмъ возмущенія, было радости, высокой, несонзмѣримой ни съ чѣмъ радости творчества, созерцанія красоты, проявленія гармоніць

Это одна сторона сороковыхъ годовъ. Была въ нихъ и другая, развившаяся и опредълившаяся лишь въ шестидесятые. Я говорю о демократической струнь, о жалости ко всьмъ униженнымъ и оскорбленнымъ, о желанін счастья челов'єку, какимъ бы онъ ни быль въ настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонію, по крайней мірів, недостаточно. Въдь у того же пророка Гегеля есть прямо обидныя слова. Наприм'тръ, "нечего, — говоритъ онъ, — проливать слезы и жаловаться, что ологи онтравственнымъ людямъ часто и даже большей частью плохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ хорошо". Позвольте, какъ такъ нечего плакать? Нътъ, тутъ есть отъ чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонію, но и думать о томъ, — во имя того работать, чтобы "хорошимъ и нравственнымъ людямъ" на самомъ дъть хорошо жилось. "Мы, -- говорила демократическая партія сороковыхъ годовъ, - ровно ничего не имбемъ противъ красоты и гармоніи. Мы обожаемъ ихъ и поклоияемся имъ, только что же прикажете дълать съ униженными и оскорбленными?" Бълинскій глубоко задумался надъ этимъ и съ своей обычной страстностью написаль следующія строки: "Мив говорять: развивай всв сокровища своего духа, для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утішнться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лізь на верхнюю ступень лістницы развитія, а споткнешься — падай, чорть съ тобой, таковскій и быль, с... с... Благодарю покорно, Егоръ Осдоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку, но со всемъ подобающимъ вашему философскому филистерству честь имью донести вамь, что если бы мив удалось влезть на высшую ступень развитія, —я п тамъ попросилъ бы васъ отдать отчеть во всехъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всехъ жертвахъ случайностей; суевърія, инквизиціп Филиппа II п пр., пначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчеть каждаго изъ моихъ собратій по крови".

Эго прямо пророческія слова. Бълпискій какъ нельзи лучше угадаль то направленіе, по которому пойдеть мысль русская. И она поклонится "философскому колпаку", и она будеть имьть честь донести, что "если

дистармонія—условіе гармонін, то ужъ, конечно, не для техъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дистармонін".

. Сороковые годы выработали идеаль человька, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развитія. Это было настолько ново въ Россіи, что мудрено было не увлечься такимъ идеаломъ. И имъ увлекались, больше даже—его боготворили. Надо, необходимо надо возвыситься надъ мерзкой и пошлой дъйствительностью, надо умъть находить красоту во всемъ и въ сіяніи солнца, и въ жизни мужика. Только тоть, кто достигь высшей ступени развитія, кто позналь наслажденія творчества—можеть съ полнымъ достоинствомъ носить названіе человъка. Есть одна тапиственная, притягательная область — область поскусства, въ которой, отдаваясь порывамъ вдохновенія, талантъ можеть постигнуть всю красоту, всю гармонію жизни.

Но туть же началась и реакція. Человѣкъ — человѣкомъ, но гдѣ же гражданинъ? Русская мысль сороковыхъ годовъ слишкомъ мало думала о гражданствѣ. Обиженный жизнью, окружающимъ его формализмомъ, жестокостью, человѣкъ инстинктивно искалъ какого-нибудь примиренія съ дѣйствительностью и находилъ его въ творчествѣ, искусствѣ... Но звучала уже въ эти богатые годы другая струна:

Поэтомъ можешь ты не быть, Но гражданиномъ быть обязанъ...

Этой струнв не вев сочувствовали, не всв, прямо говоря, поняли ее. Слишкомъ трудно было отказаться оть принятыхъ взглядовъ, съ этими взглядами связано было такъ много дивныхъ воспоминаній, имъ же люди были обязаны "долей истиннаго счастья". На сцену выступили люди "весьма даровитые", но "холодные и замкнутые". Оппраясь на тв же сороковые годы, на ихъ демократизмъ, на ихъ увлечение Жоржъ Зандъ, стремление осуществить свою мысль въ дъйствительности, - они выдвинули на сцену прежде всего гражданскіе мотивы и идею правственнаго долга человъка передъ обществомъ. Это было нъсколько сухо. Прежије кумиры не легко могли найти себъ мъсто и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. Въ сороковыхъ годахъ мирно уживались два направленія: эстетическое и гуманитарное. Лучшіе представители сороковыхъ годовъ, какъ Тургеневъ, Григоровичъ и т. д., соединяли въ себъ то и другое. Они столько же взывали къ сосграданію и уваженію къ униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красоть формы. Они были классиками пекусства и вифетф съ тфиъ людьми, глубоко сочувствовавшими страданіямъ Антона Горемыки.

По настала пора, и "общегуманитарныя" воззрънія пришлось переве-

сти на практическій языкъ. Какъ же, спросили себя, устроить дѣло такъ, чтобы Антонъ Горемыка пе только возбуждалъ сочувствіе и состраданіе людей, достигшихъ высшихъ ступеней развитія, но и вообще "былъ бы счастливъ"? Законно ли, чтобы человѣкъ, описывая страданія Горемыки, чувствовалъ высочайшее художественно з наслажденіе п "испытывалъ истинное счастье"?..

Туть, какъ хотите, что-то такое есть.

Подвергнувъ "что-то такое" тщательному анализу, нашли, что люди сороковыхъ годовъ, воспитанные на Гегелъ и его эстетикъ, на общегуманитарныхъ воззръніяхъ, на доктринъ, которая хотя и соглашалась признавать зло существующаго, но постоянно старалась примириться съ нимъ во имя дивной красоты и общей гармоніи мірозданія,—были больше людьми, чъмъ гражданами, имъющими ясное и опредъленное представленіе о тъхъ путяхъ, которыми можетъ процвътать, развиваться и совершенствоваться родина. Надо было найти эти пути. Расколъ неминуемо долженъ былъ явиться, и люди сороковыхъ годовъ временно или навсегда устранили себя отъ литературной дъятельности.

Вмѣсто вопросовъ эстетики, философіп и религіи, на первый планъ выступили вопросы соціальные, политическіе, и тутъ разночинецъ оказался сильнѣе барина. Барскій романтизмъ и барскую эстетику, все равно какъ и барскую меланхолію, онъ отбросилъ съ презрѣніемъ въ сторону, что, впрочемъ, не помѣшало скоро обзавестись ему своимъ романтизмомъ и своей меланхоліей.

Въ 60-ме годы — на сценъ новые люди, разночинцы, люди въ большинствъ случаевъ испытавшіе сами суровую нищету. Что же удивптельнаго, если они не могли столковаться какъ следуетъ ни по одному вопросу. Возьмите, напр., отношение къ Пушкину. Кумиръ и богъ для покольнія, создавшаго Тургенева и Гончарова, онъ вызваль и сколько равнодушныхъ словъ у Добролюбова, такихъ же у Чернышевскаго и враждебныя, злыя насмышки Писарева. Посмотрите дальше, какъ относится Гончаровъ къ своему Обломову? Безъ преувеличенія можно сказать, что онъ любить его и порою прямо любуется мягкостью, добродушіемъ и красивымъ изяществомъ его барской натуры. Для Добролюбова Обломовъ и обломовщинасамое отвратительное, прямо гнусное явление нашей русской жизни. Не синсхожденія заслуживаеть этоть классическій тунеядець, а лишь пскореиснія. Въ отношеній къ нему никакой пощады все равно, какъ и къ его братьямъ по духу, опять-таки несомначно красивымъ Рудинымъ, Бельтовымъ, Ольгинымъ, Печоринымъ, Лаврецкимъ и т. д. Все это избалованные и красивые баричи. И совершенно достаточно, - разсуждалъ Добролюбовъ, попользовались они всеми радостями бытія, пора очистить место... Возьмите наконецъ и самое важное—отношеніе къ народу. Для людей 40-хъ годовъ опъ быль прежде всего предметомъ глубочайшей жалости, 60-ые годы совершенно отброспли эту точку зрѣнія. Для нихъ народъ былъ огромной новой общественной сплой со всѣми задатками прекраснаго будущаго, рыступавшій на историческое поприще. Требовалось уже не жальть его, а любить и уважать его, вѣруя въ его предназначеніе. Требовалось только расчистить почву для его дѣятельности. Жалость, совершенно искренняя, вызывала, конечно, желаніе освобожденія, но не требованіе его. Можно было пенавидѣть крѣпостное право, но ненавидѣть весь связанный съ нимъ дореформенный строй дѣло мудреное, а еще мудренѣе было требованіе мести въ отпошеніи къ нему, еще мудренѣе было мечтать о мужицкомъ царствѣ подъ главенствомъ разночинной интеллигенціи, т. е. раздѣлять основную мечту 60-ыхъ годовъ. Дальше желанія эмансипаціи и нѣкоторыхъ реформъ внутренняго строя люди 40-ыхъ годовъ не шли. Шестидесятники пошли гораздо дальше, и разрывъ былъ нензбѣженъ.

Разрывъ этотъ произошелъ съ взаимнымъ раздражениемъ. У Чернышевскаго, Добролюбова, даже Писарева установилось примо-таки насмъщливое отношение къ барству. Жалость баръ къ мужику, идеализацію его, псканіе въ немъ человъка-Чернышевскій прямо называль "чесаніемъ пятокъ"; для Добролюбова они Обломовы; въ Инсаревъ ихъ тоска, грусть, разочарованіе не возбуждають ни мальйшаго сочувствія, и въ своей стать в о "Войнъ и миръ" онъ съ подавляющимъ презръніемъ говорить о барствъ. По мы лично такъ далеко ушли отъ этой эпохи, что съ нашей стороны всякое раздраженіе было бы несправедливымъ. Мы охотно назовемъ лучшихъ изъ баричей сороковыхъ годовъ красивыми людьми, исполненными благородныхъ идеалистическихъ порывовъ; намъ не покажется, конечно, только маской ихъ меланхолія, потому что корни ея —въ пресыщенін и въ обстоятельствахъ времени; мы поймемъ трагизмъ положенія людей, которые фли чужой вкусный хлебъ и понимали минутами, что хлебъ этотъ действительно чужой; мы оправдаемъ, по крайней мфрф дадимъ сипсхожденіе встиъ обломовскимъ чертамъ характера стараго барства; мы полностью оцанимъ все, что опо сдалало, чтобы привить къ нашей умственной жизни интересы религіозныхъ, философскихъ и правственныхъ проблемъ, и темъ нензбъживе станетъ для насъ разрывъ двухъ поколеній, изъ которыхъ одно потратило лучийя свои силы, чтобы создать типъ высококультурной личности, страшно стремящейся удовлетворить свои философскіе и религіозные запросы, -- другое же попыталось создать культурную обстановку для только что освобожденной массы, отдало этой массь всв свои силы, всв лучшіе свои порывы и изъ служенія ей сделало свою религію.

## **ШЕСТИДЕСЯТЫЕ** ГОДЫ \*).

## •Общая характеристика.

Пестидесятые годы понимались разно, такъ разно, что по одинть представленіямъ тамъ жили и дійствовали одни пигилисты, а по другимъ — какіе-то архистратиги всевозможныхъ гражданскихъ доблестей. Безпристрастное изслідованіе въ далекомъ или недалекомъ будущемъ покажеть, насколько то или другое представленіе близко къ истинів, и выскажется, вітроятно, въ томъ смыслів, что на сценів работали и боролись люди въ большей или меньшей степени обыкновенные, ничего исключительнаго, тімъ меніве противоестественнаго въ себів не заключавнію. Было у нихъ, впрочемъ, одно свойство, очень драгоцівнюе, почти что утерянное нами, — свойство, которое даже на ординарнівшую физіономію накладывало особый, несомнівню красивый и горделивый отпечатокъ. Была значительная удо-

<sup>1) 50-</sup>ые годы. Ихъ называють обыкновенно пустымъ мъстомъ русской литературы. Это преувеличение, копечно, потому что природа, вообще говоря, боится пустоты, -ио, дъйствительно, эти годы создали очень мало своего, оригинальнаго. Своей физіономін у нихъ изтъ, есть только вифшиія очертація. Тянулись эти годы цфлыхъ семь льтъ отъ 1848-го до 1855-отъ февральской революціи во Франціи, до наступленія освободительной эпохи. Надъ литературой въ это время свиръиствовалъ знаменитый бутурлинскій комитеть, и литература, разум'вется, пританлась, такъ какъ комитетъ имълъ цълью оградить общественную мысль отъ всякихъ "въяній" и такимъ образомъ обезнечить торжество охранительныхъ началъ. Въ то время, какъ русскія войска возстановляли потрясенный порядокъ въ Венгрін, --русская литература отчасти продолжала прежнюю свою работу, формулированную Бѣлинскимъ,--отчасти очень робко и неумъло пыталась сказать свое новое слово, хотя бы въ женскомъ вопросъ, напр., -- отчасти снасалась отъ преслъдованія и подоарфий въ эстетику. Возродился культъ Пушкина, оцфинваемаго исключительно съ точки зрънія красоты, журналистика, даже передовая въ лицъ "Отечественныхъ Записокъ" и "Современника" стала попрежнему стремиться лишь къ интересному. Особенно характеренъ, разумфется,

влетворенность жизнью, полное сознаніе правоты и нужности своего интеллигентнаго положенія, была увтренность въ себт, своихъ сплахъ, было вдохновеніе работы. Это красивое освтщеніе, потому что въ немъ чувствуется спла. Не всякая эпоха знаетъ его, а большинство эпохъ только тоскуетъ о немъ и мечтаетъ. "Что хорошо?—спрашиваетъ Ницше.—Все, что возвышаеть въ людяхъ чувство сплы, стремленіе къ сплт, самое сплу.—Что плохо? Все, что вытекаетъ изъ слабости". И Ницше, какъ большинство его современниковъ, проклиналъ слабость, бользнь, малодушіе.

Въра нужна, бодрость духа. Люди въ концъ концовъ любять то только, что дълаеть ихъ сильными и смълыми. Если они еще плохо понимають, гдъ и въ чемъ источникъ ихъ силы и слабости, то въ этомъ бъда не велика. Ноймутъ рано или поздно. Въ этой силъ и смълости вси красота жизни,

эстецизмъ какъ теорія, какъ принципъ, что у молодыхъ народовъ можеть говорить лишь объ упадкъ духа, о временномъ разочарованіи въ себъ. Самыми крупными именами этой эпохи были имена Дружицина и II. Анпенкова. Анненкова еще помнять, какъ біографа и комментатора Пушкина, по кто поментъ Друживина, хотя нельзя не отдать полной справедливости его красивому языку и легкому изложенію. Изложенію образцовыхъ иностранныхъ писателей (папр., Карлейля), опъ и отдалъ преимущественно свои силы. Критика же его безцвътна, потому что исходила изъ такихъ началъ, которыя сами по себъ, отдъльно взятыя, не удовлетворяють насъ. Такими началами являлись красота, изящество, тепленькая гуманность, искусство для искусства и т. д. Все это гашишъ переутомленнаго духа, для массы же читателей такая проповъдь вразумительна лишь въ той степени, насколько "интересно", литературно и красиво изложена. Но не больше. Приходится поэтому сказать, что наиболфе илодотворнымъ элементомъ литературы 50-хъ годовъ является ея продолженіе прежней работы. Отмъчаю критико-литературную дъятельность Дудышкина, очень осторожно и безъ всякихъ крайностей развивавшаго основныя положенія Бълинскаго, а главное то литературное теченіе, которое извъстно подъ именемъ "изученія русской народности". Тутъ чувствуется что-то новое и все это новое въ словъ "изученіе", въ стремленін проникнуть въ истинную сущность дъйствительной жизпи народа. Здъсь на первомъ планъ стоятъ имена С. В. Максимова (1831-1901), П. И. Якушкина (1820-1872), И. И. Мельникова (1819-1883), отчасти Г. П. Данилевскій (1829 -1890). Двое изъ перечисленныхъ (С. В. Максимовъ и П. И. Якушкинъ) начавши просто съ этнографическихъ очерковъ, ими и ограничились; Мельниковъ возвелъ свои богатыя наблюденія въ превосходные художественные образы; Г. И. Данилевскій измънилъ этнографін ради историческихъ романовъ, благодаря которымъ добился если не славы, то извъстности и широкаго распространенія. Но это движеніе оформилось лишь въ 60-ые годы, которые внесли въ него свою идею.

а разочарованность, Blasierkeit,—къ чему она? Разочарованные люди, если они честные люди, если они настолько искренни, что не хотять жить самообманомъ, должны признать себя больными, устаръвшими, переутомленными и скромно удалиться подъ сънь, на теплыя воды—вообще убрать себя, потому что проповъдывать уныпіе и невъріе—то же, что давать камень вмъсто рыбы. А нужна рыба,—изображеніе когорой было символомъ для первыхъ христіанъ, нужна бодрость передъ бездной зла и несчастій, открытой передъ нами, пужна цълящая пища, а не экзотическій майонезъ изъ мистики, самолюбованія и новой красоты. Какъ подумаешь, сколько ненужнаго зла въ жизни, ничъмъ не оправданнаго зла, все впередъ идущаго, и такого, что какъ будто нътъ ему предъла, нътъ мъры его движенію, становится больно и страшно. И научить борьбъ съ этимъ зломъ—лучше и выше, чъмъ, видя передъ собой лежащаго и обезсиленнаго, молча поставить надъ нимъ крестъ.

Обращаюсь однако къ скромной своей задачѣ— напоминть цѣнное изъ пережитой нами эпохи бодрости духа. Полагаю, что какъ ни случайно оно по многимъ причинамъ и отрывочно по еще большему количеству причинъ, оно и теперь имѣетъ свой смыслъ. Человѣкъ прежде и послѣ всего работникъ здѣсь на землѣ. Безъ работы онъ никому и ни для чего не нуженъ. Все сводится къ ней, ей только все должно служить, и даже наши страсти должны быть направлены такъ, чтобы сдѣлать трудъ человѣка возможно болѣе удовлетворительнымъ.

Вотъ простой и совершенно понятный теоретическій принципъ шестидесятыхъ годовъ. Но, конечно, когда принципъ переходитъ въ жизнь, онъ по необходимости становится уже, непримиримъе и враждебиъе, чъмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. Сороковые годы и красотъ поклонялись, и мужику глубоко сострадали, шестидесятые — прежде всего рабочіе годы, и, какъ отъ таковыхъ, смъшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами съ цитатами изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того: имъ надо было по красивому и изящио нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что пачкались въ ныли и мусоръ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всъхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человъку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его виъстъ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свътлой лазури и т. д. — вамъ придется услышать, въроятно, что-нибудь очень ръзкое.

Психологія торошливаго труда, труда, одушевленнаго во имя вполит ясно сознанной цели, по вполить определенной программіт, и притомъ неотложнаго,—такова исихологія шестидесятыхъ годовъ; другой нечего искать. И если кому не нравится, какъ люди работають молоткомъ и топоромъ, тому

нечего читать шестидесятниковъ, а следуеть обратиться къ совершенно другой эпохе. И такихъ эпохъ—достаточно.

Посмотрите, повторяю, на шестидесятые годы безъ предубъжденія, а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугали въ дътствъ, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживаеть целое поколеніе, если хотите не совсемъ "уклюжее", не совсемъ изящное, совершенно не созерцательное, — покольніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа -- ликвидаціи крівностного права п крепостных отношеній вообще. Ведь и Левь Толстой быль тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школъ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему жельзиую дорогу, ныть дыла до того, что ему придется срубить въковой дубъ, подъ сънью котораго еще вчера цъловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрвнія шестидесятники относились къ красотв и чистому искусству. То и другое они замвнили "обществомъ", общественными вопросами, отвътственностью человъка передъ себв подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гегеля, -- имъ надо было разрѣшить, и не принципіально, а подробно и практически, вопросъ о норув надъла, присяжныхъ и т. д.

Всю эту черную, подготовительную работу они сделали—и вдругь оть насъ видять одну неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ. Работа, темъ более торопливая и черная, всегда развиваеть въ человъкъ своего рода ригоризмъ. Сосредотеченный, внимательвый работникъ всегда кажется дилетанту и ограниченнымъ, и узкимъ, потому что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота погрустить о роковой тайнъ бытія и пр. Этоть рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для шестидесятыхъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные д'вятели доводили его до крайности и подчасъ прямо бранились, когда имъ очень ужъ надовдали эстетикой. По части манеръ и пріятнаго обхожденія — туть действительно есть недочеть. Журнальныя статын того времени зачастую инсались съ илеча, фразы подбирались ръзкія, быющія, то и дъло вставлялись, для украшенія стиля, слова очень решительныя... Но ведь тогда было не до пріятнаго обхожденія -- это вопервыхъ, а во-вторыхъ, -- соединить въ себ в сразу и чернорабочаго, и джентльмена подъ силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершение всего ---

ошибка. а не преступленіе, и наша обязанность — указывать ошибки, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія "ошибки", по тщательномъ разсмотрѣніп, могуть, вѣроятно, оказаться очень простительными. Возьмите, напр., отношеніе шестидесятыхъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. И той, и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой, напр., прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можеть. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію шестидесятыхъ годовъ преобладаеть отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подчасъ подсмѣнваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряхлѣвшій, съ усталымъ сердцемъ и пустой жизнью, смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ, и намъ пора отдѣлаться отъ нея.

Человъкъ — работникъ. Это конечно. Но еще красивъе, когда онъ работникъ, върующій въ безусловную нужность своего дъла. А тогда было много такихъ на сцепъ, и странно, что эпоха, изображаемая въ нашихъ полулегендахъ мрачной, была въ сущности полна жизнерадостности. Кто, какъ не преисполненный жизнерадостности и въры человъкъ, могъ написать такія вотъ воистину руководящія строки объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дъйствительности:

"Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свъть—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотълось бы ему вести, какую любитъ опъ;—потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природъ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется, что опредъленіе: "прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предчетъ, который выказываетъ въ себъ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни",—кажется, что это опредъленіе удовлетвотворительно объясняетъ всъ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго."

Это удивительно характерныя строки, въ которыхъ схвачена суть настроенія, помогшаго людямъ совершить дёла, представляющіяся намъ почти

что чудодъйственными, — отдълаться отъ кръпостного права и поставить жизнь на другой, болъе правильный и широкій путь. Это настроеніе, несмотря на свою поразительную трезвость, повторяю, красиво, потому что человъкъ говорить вамъ отъ своей силы и бодрости, а не своего безсилія и пригнетенности.

Припомните главныя литературныя произведенія того времени, его критику и беллетристику, и прежде всего вамъ опять-таки бросится въ глаза ихъ въ высокой степени жизперадостное и боевое настроеніе. Закрывая, напр., "Что дълать?"-читатель не ощущаеть не только грусти, но и мечтательной задумчивости. Онъ совершенно спокоенъ за участь заинтересовавшихъ его людей, потому что онъ знаеть, что они носители бодраго и верующаго духа, и что этоть духъ вынесеть много такихъ испытаній, которыя разбили бы другой, болфе слабый. Даже такая неудача, какъ измена любимой женщины, не ставить этихъ людей втупикъ, не заставляеть ихъ растеряться: они думають, что есть выходъ даже изъ этого положенія и что земля відь не клиномъ сошлась на одной Въръ Павловиъ. Они разсуждали такъ: человъкъ созданъ не для эгоистическаго наслажденія, а для работы, но такъ какъ эгоистическія наслажденія, подициая жизненную энергію, содъйствують успъшности работы, то они законны и необходимы. Величайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигаеть и вдохновляеть трудъ. Но любовь безъ взаимности, безъ полной своей удовлетворенности становится изъ благодътельной злой силой. Надо всъми способами бороться противъ этого, такъ какъ единственияя задача разума въ дъль устроенія жизни заключается въ томъ, чтобы заставить страсти служить интересамъ труда. Только тогда можно будеть достигнуть наибольшей напряженности работы и наибольшей усившности ея результатовъ. Все работа, все для нея и во имя ея. Она святая святыхъ жизни и молитва человъка. И когда она является полнымъ и свободнымъ проявленіемъ всехъ его силь, когда въ ней онъ успеваеть выразить себя целикомъ, тогда только наступаетъ счастье, которое возможно и достижимо.

Въ такомъ взглядъ навсегда лучше всего, конечно, отразилось боевое настроеніе эпохи. Это упоеніе борьбы и борьбы удачной, это ликующее чувство при видъ разрушенныхъ пдоловъ, это гимнъ радости по поводу того, что жизнь признала человъка въ человъкъ и открыла ему пути для свободной дъятельности. Это естественная въ то время въра въ свои силы и жестокая насмъшка надъ прежними ученіями, которыя хотъли лишь смиренія и покорности отъ человъка, того, чтобы онъ безропотно выпосилъ всъ тягости жизни, всю ея неправду и не смълъ бы возвышать голоса въ защиту себя и близкихъ своихъ. Человъкъ просто какъ человъкъ имъетъ право на все, на счастье и радость столько же, сколько на свъжій воз-

духъ, пищу и питье. Осуществляя, путемъ работы, въ жизни свои идеалы счастья и радости, человъкъ исполняетъ человъческое...

Но уже у Чернышевскаго было предчувствіе, что борьба потребуеть напряженія всіхъ силь, потребуеть самопожертвованія и жертвь, жертвь безъ конца. Онъ создаль фигуру своего Рахметова. Не предчувствіе даже, а полное и ясное пониманіе мрачныхъ дней грядущаго вы видите у Добролюбова. Не на радости и не на счастье призываеть онъ людей, а на подвигь, на суровыя лишенія.

Чемъ дальше, темъ больше выясняется призывъ Добролюбова, заглушенный сначала общимъ ликованіемъ. Сначала опъшившее и растерявшееся темное царство оправляется. Лозунгъ "прекрасное есть жизнь" и "жизнь можетъ быть прекрасной для всъхъ", смъняется другимъ: "жизнь это борьба во имя долга и борьба суровая, страшная"...

Еще объ одной характерной черть времени.

Бывають эпохи, какъ это всякому изв'встно, когда общество состопть изъ личностей особенно пластичныхъ, особенно воспріничивыхъ, налету схватывающихъ новыя в'вянія; бывають эпохи гораздо бол'ве тяжелыя и скучныя—личности нелегки на подъемъ и глухи ко всему, что не носитъ на себ'в печати старины. Значеніе ви вшнихъ условій ничуть отъ этого не умаляется, такъ какъ степени воспріничивости и глухоты могуть быть очень различны.

Шестидесятые годы были движеніемъ массовымъ, движеніемъ, охватившимъ значительную часть общества и проникшимъ въ такіе уголки, что просто приходится диву даваться, какъ это такъ могло произойти. Другой разъ недостаточно десяти томовъ капптальнъйшаго научнаго изслъдованія, чтобы убъдить въ чемъ-нибудь человъка; тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но отвътить такъ—значить ровно ничего не отвътить.

Пластичность и воспріничность людей шестидесятых годовь різко бросаются въ глаза, какъ только начинаешь знакомиться съ большимъ числомъ біографій людей этого времени. Мысли и уб'єжденія хватались тогда налету съ такою же нетерп'єливой страстностью, такою же удивительной тороиливостью, какъ это было, скажемъ, въ иныя эпохи французской или н'ємецкой исторіи. Эта "физіологическая" сторона историческихъ явленій разработана такъ мало, что гораздо легче указать на нее, ч'ємъ разъяснить. А между т'ємъ странно было бы отрицать ея значеніе, еще странн'єе отрицать фактъ ея существованія.

С. В. Ковалевская въ своихъ въ высшей степени любопытныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ разсказываеть о томъ переполохѣ, который произошелъ въ ихъ уѣздѣ при заревѣ шестидесятыхъ годовъ.

"Жили себъ, --читаемъ мы, --жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились другъ съ другомъ; ради препрово жденія времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи и того или другого научнаго открытія, внолив убъжденные однако, что всъ эти вопросы принадлежать чуждому, удаленному отъ нихъ міру и шикогда непосредственнаго соприкосновенія съ ихъ обыденной жизнью имъть не будуть. И вдругь, откуда ни возьмись, совежмъ рядомъ съ ними объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое песомпънно подступало все ближе и ближе и грозило подточиться подъ самый строй ихъ тихой, натріархальной жизни. И не только съ одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла какъ будто разомъ, отовеюду. Можно сказать, что въ этотъ промежутокъ времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всъ интеллигентные слои русскаго общества были заняты только одвимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми. О какой дворянской семьъ ин спросишь въ то время, о всякой уелышишь одно и то же: родители поссорились съ дътьми. И не изъ-за какихъ-нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ-за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. "Не сошлись убъжденіями", -- вотъ только и всего, по это "только" внолив достаточно, чтобы заставить двтей нобросать родителей, а родителей-отречься отъ дътей. "Дътьми", особенно дъвушками, овладъла въ. то время словно эпидемія какая-то-убъгать изъ родительскаго дома. Въ нашемъ непосредственномъ сосъдствъ, нока еще Богъ миловалъ, все обстояло благополучно, но изъ другихъ мъстъ уже приходили слухи: то у того, то у другого помъщика убъжала дочь, которая за границу учиться, которая въ Петербургъ--къ "пигилистамъ".

Самъ Инсаревъ разсказываетъ намъ въ своихъ воспоминаніяхъ слъдующее:

"Уже въ 1858 и 1859 гг. студенты, поступившіе въ университеть, пе были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университеть, мы были робки, склонны къ благоговънію, расположены смотръть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на нищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смълы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-инбудь два мъсяца постъ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дъльные вопросы и серьезные споры. Они затъвали концерты въ пользу бъдилхъ студентовъ, они приглашали профессоровъ читать публичныя лекцій для той же благотворительной цъли, они устроили студенческую библютеку, а мы старые студенты, считавшіе себя цвътомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонъ, изобразили на лицахъ своихъ недовъріе и пронію и стали повторять стихъ Гриботдова: "шумите вы и только". Но скоро оказалось, что пронія паша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и усибшно; оказалось, что движеніе и жизнь пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ."

А вѣдь всего-на-всего прошло 2 года... Но, подхваченные массовымъ одушевленіемъ, — люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самихъ себя.

Совершенно о томъ же самомъ говоритъ намъ и біографія Добролюбова. Очень тихій, вдумчивый и глубоко религіозный мальчикъ почти что вдругъ, даже безъ видимаго внѣшняго толчка, становится въ ряды отрицателей и превращается въ непримиримаго и даже мстительнаго борца за свою правду и во имя своихъ правственныхъ требованій. И было бы клеветой подумать, что такое быстрое обращеніе было легкомысленнымъ и поверхностнымъ. Напротивъ, оно охватило всего человѣка и перевернуло весь его духовный строй.

Не буду умножать примъровъ. Достаточно сказать, что призывной голосъ времени услышали и люди уже пожилые, сформировавшиеся въ соверменно другой обстановкъ и при другомъ общественномъ настроении. Но и они не могли устоять противъ необычной атмосферы, противъ ея возбуждающаго вліянія. И имъ захотълось общественной самодъятельности, активнаго участія въ борьбъ. Да, это было странное, полное неотразимаго призыва время.

При переходь отъ литературы 40-хъ годовъ къ литературь 60-хъ вы чувствуете такую разницу въ тонъ, идеяхъ, настроеніяхъ, что если бы не звено — Бълпнскій, такъ странно соединившій въ себъ барина и разночинца, эстетика и поклонника пользы, — вы бы сказали, что имъете дъло съ литературой другого народа. Однако это литература только другого класса общества. Идеалистъ и теоретикъ баринъ 40-хъ годовъ уступилъ мъсто интеллигенту разночинцу. Отвлеченная этика, стержнемъ которой была идея личнаго самосовершенствованія, уступила м'ясто этик'в утилитарной; красота была отодвинута на второй планъ—пользой; вопросы отвлеченно философскіе уступили м'ясто—чисто практическим и т. д. Призванный къ жизни разночинецъ задавалъ тонъ всему, и больше, — онъ действительно былъ эпохи. Онъ внесъ въ свою работу свою философію, свое міросозерданіе; въ свои взгляды -- совершенно понятное нетерп'яливое желаніе овладіть жизнью и ся благами—наукой, искусствомь, обезпеченностью (для себя и другихъ, конечно), которые еще наканунъ казались ему чізнь-то недостижнивить. Онъ внесъ и раздражение противъ вчерашнихъ господъ, передъ которыми онъ долженъ былъ такъ долго молчать. Его любовь къ обездоленному и униженному собрату была равносильна его ненависти къ тому, кто обездоливалъ, развращалъ и унижалъ. Часто онъ просто метилъ, тъмъ болъе что видълъ, что врагъ, хотя и сбитый съ познији, все еще живъ и надъстся рано или поздно восторжествовать.

И онъ торопился въ своихъ презрительныхъ и, увы, совершенно заслуженныхъ, гифвихъ насификахъ излить накипфвиую злобу и отоистить за свое вынужденное раньше иолчаніе. Воть основы его міросозерцанія:

- 1) Матеріализмъ въ философіи. Въ жизин человѣка и общества все просто объясняется естественно-механическими законами. Все матерія. Внѣ этого нечего искать. Всякое исканіе безилодно и даже вредно, такъ какъ отвлекаетъ человѣка отъ общественныхъ задачъ. Матеріализмъ вообще боевой кличъ эпохи въ ея схваткахъ съ оффиціальнымъ спиритуализмомъ.
- 2) Утилитаризмъ въ этикъ. Главная сила человъка въ его разумъ, разсудкъ. Путемъ науки, знанія онъ достигаеть побъды надъ природой п собственнаго благополучія и счастья. Но собственное благополучіе и счастье возможно лишь при счасть всъхъ. Поэтому санкціей нравственности должна быть польза общества и стремленіе къ такому его состоянію, которое обезпечиваеть для каждаго равную долю въ пользованіи жизненными благами.
- 3) Утилитаризмъ въ искусствъ. Роль искусства подчиненная. Самостоятельнаго значенія оно не имъеть. Оно одинаково должно служить счастью встьхъ. Единственный источникъ прекраснаго—жизнь, дъйствительность. Всякое ея украшеніе, всякая неосуществимая мечта вредна, потому что прежде всего надо сосредоточить вств силы людей на устройствъ земного благополучія. Въ литературъ 60-хъ годовъ слышится даже "воніяніе" противъ красоты, которая отвлекаетъ человъка отъ его прямыхъ земныхъ задачъ.

Однако все это временное, случайное, историческими обстоятельствами вызываемое и исчезающее вмѣстѣ съ ними. Но вотъ святое и вѣчное подъ этой случайной оболочкой: уваженіе къ достоинству человѣка какъ человѣка, каковъ бы онъ по своему происхожденію не былъ, — признаніе полнаго равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественныхъ отношеній. И все это слилось въ одномъ маленькомъ и даже чуждомъ для насъ словѣ — эмансипація. Это ключъ къ пониманію эпохи. Эмансипировались крестьянинъ отъ помѣщика, женщина отъ семейной кабалы, гражданинъ отъ государства, мысль отъ преданій и кумпровъ прошлаго. Вылъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. И въ этомъ красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму.

Мив кажется такъ: въ любую историческую эпоху въ человвчествв и обществв --огромный, даже безграничный запасъ силы. Много талантовъ, даже геніевъ, много самыхъ разнообразныхъ дарованій, много также честныхъ и безкорыстныхъ замысловъ. Но все это находится лишь "въ возможности"; большая часть гибнетъ въ самомъ зародышв; другая выбираетъ себв неправильный путь и теряется, заблудившись; третья далеко не развертываетъ всей своей силы и ограничивается первыми ступенями,

и т. д. И, разумъется, чъмъ жизнь ничтожнье, скуднье — тъмъ больше этихъ безполезныхъ жертвъ, этихъ даромъ разсіянныхъ силъ, этихъ не проявившихся дарованій. Даже наша русская исторія можеть доставить положительно любопытную иллюстрацію этой мысли, и говоря такъ, я, разумъется, имъю въ виду двъ рядомъ стоящія эпохи-эпоху 1848-1855 и загемъ 1855-1863 гг. На сценъ, собственно говоря, тъ же люди и то же покольніе, ть же Ростовцевы, Самарины, Арцимовичи, Кавелины, ть же Хомяковъ и Аксаковъ и даже тотъ же Чернышевскій и тоть же Герценъ. Но до 55--56 года никто изъ нихъ не находилъ настоящаго, нужнаго слова или высказывалъ его такъ робко, что оно терялось и зампрало въ окружающей мертвой жизни, какъ въ глухомъ лѣсу. Но измънилось настроеніе высшихъ сферъ, произошла крымская война, люди поняли, что идея освобожденія созр'вла, что она жвзненно оправдывается и потребностями государства, — и вм'ясто бутурлинскаго комитета, передъ нами комиссія освобожденія крестьянь, комиссія о повыхь судахь, земствъ и т. д., и т. д., - передъ нами, словомъ, красивая и бурная эпоха 60-хъ годовъ. Красивая совсемъ не потому, что создала какія-нибудь особенныя художественныя произведенія, изобръла оригинальныя философскія системы, а потому, что жизнь расширилась, идейно разбогатела, и ей понадобились люди, ей понадобилось человъческое творчество. Вотъ въ чемъ красота. Вчера ненужные, никъмъ не признанные, загнанные куда-то въ уголъ таланты и дарованія, люди свободной мысли вдругь оказались на первыхъ мъстахъ, а всъ эти человъки въ футляръ, всъ эти жрецы и холоны жестокой и формальной правды, оказались не у діль.

Намъ надо однако внимательные присмотрыться къ герою эпохи — разночинцу, смынившему барина-идеалиста. Тымъ болье, что споръ между этими двумя типами не законченъ, и синтезъ, единение ихъ взглядовъ не найденъ.

Разночинецъ. Вѣдь это не Богь знаетъ какая прелесть и какое совершенство, вѣдь чаще всего, это человѣкъ, измученный и загрязненный жизнью (напр., алкоголизмъ Рѣшетникова, Н. Успенскаго, Щапова, Помяловскаго, Левитова и т. д.)—обыкновенно еще до начала своей литературной дѣятельности жестоко растерзанный всякими и, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствительно ужасными обстоятельствами, какъ нищета, бурса, пьянство. Часто это человѣкъ нолуграмотный, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, едва преодолѣвшій азы. Въ смыслѣ образованія, начитанности, дисциплины мысли это — за рѣдкими, котя и крупными исключеніями — совсѣмъ ничтожество передъ человѣкомъ 40-ыхъ годовъ. Однако, временно по крайней мѣрѣ, побѣда была на его сторонѣ и именно въ той области, гдѣ образованіе, начитанность, дисциплина мысли имѣють такое важное значеніе. Мнѣ ду-

мается, что причина этого въ томъ, что баринъ-идеалистъ сильно чувствоваль, разпочинець сильно хотьль. Воль же, хотьню всегда принадлежить въ жизни первенствующая роль. Баринъ-идеалистъ спльно чувствовалъ и художественно созерцать. Въ этомъ его неотъемлемая заслуга. Онъ сильно чувствовалъ мерзость и пошлость жизни, безправное положение народной массы, красоту челов'вческой свободы и независимости, -- это чувствование преобразовывалось въ его душт какъ художественное воспріятіе, было почвой для идеала. Но чего онъ хотелъ? Всегс? да. Ничего? — тоже да. Онъ хотель очень и очень многаго, но где тоть элементь его настроенія, который помогь бы хотьнію обратиться въ факть жизни? Такого элемента не было. Послів минуты страстнаго хотвнія, наступало полное разочарованіе, и все, вся жизнь представлялась дымомъ, а все усилія людев скачками земляныхъ блохъ. Не было "свинца" въ хотеніи, не было упрямства, настойчивости, непримиренности. Было много капризнаго, еще большесловеснаго. Исихологія нашего барина-идеалиста въ значительной степени психологія пресыщенности и необходимыхъ при ней меланхоліп и разочарованности. Такими богатыми, но обреченными натурами, какъ Тургеневъ и Герценъ, жизнь слишкомъ даже щедро иллюстрировала эту элементарную истину. Что такое пресыщенность -- дело известное. При ней въ мір'є своихъ чувствованій челов'єкъ быстро можеть дойти до высшей точки кинтнія, но-увы!- -такъ же быстро и остываеть онъ. Только что будущее расцивтилось всеми цветами радуги, только что показалось оно самымъ дорогимъ и ценнымъ, какъ сейчасъ же нахлынуло въ душу что-то новое, и мечта утеряла свой блескъ, будущее — свою привлекательность. Все погрузилось въ сърые тусклые будии. Наслъдственно усталые нервы отказываются поддерживать чувство на прежней высоть, и оно падаеть въ глубь, въ отрицаніе самого себя настолько же, насколько прежде высоко поднялось. Никакого упоретва, никакой действительной силы хотенія. Дилетантизуъ чувства, столько же, сколько дилетантизуъ мысли.

Но возвращаюсь къ разночинцу.

Разночинецъ голоденъ. Голодъ можно понимать буквально, какъ голодъ физическій (былъ и такой),—но, върнъе, что на первомъ планъ былъ голодъ духовный. Долгое время содержимый въ черномъ тълъ, встръчая передъ собой большею частью запертыя двери, не находя доступа къ вліянію на общество, видя близкихъ своихъ въ кабалъ и приниженности—разночинецъ вздыхалъ. Даже въ литературъ, гдъ существовалъ своего рода табель о рангахъ, гдъ на разпочинца косились какъ на рагуепи, или попросту проходимца, гдъ заклевали Полевого за его "купечество", гдъ исключеніе, да и то съ оговорками, было сдълано для одного Бълинскаго—разночинецъ чувствовалъ себя въ значительной степени чужимъ. Тамъ, въ выс-

шихъ сферахъ, по крайней мфр требовалось столько красоты, изящества, такой преданности интересамъ отвлеченной философіи, что удовлетворить этимъ требованіямъ онъ не могь. Тонъ литературі 50-хъ годовъ задаваль Тургеневъ. Поставьте теперь рядомъ съ этой благообразной, съ головы до ногъ барской фигурой какого-нибудь коряжистаго Рфиетникова и вы увидите, что Решетникову до того момента, какъ на сцену выступили практические вопросы, когда понадобилась правда и только правда, а искусство замѣнилось дюломъ-настоящаго мѣста въ литературѣ не было: онъ могъ говорить лишь, и это безъ всякихъ прикрасъ, о гнов и язвахъ жизни. Но воть голодному, алкавшему и для себя, и для другихъ всякихъ благъ жизни, разночинцу была предоставлена возможность и право высказаться. Въ экзотическую, созданную бариномъ культуру, которая дълала для человъка возможнымъ послъ восторговъ передъ Жоржъ-Зандъ идти въ ломбардъ закладывать крестьянъ-онъ вступилъ варваромъ. Но хорошій это былъ варваръ съ здоровыми чувствами, съ здоровымъ, хотя часто злымъ и метительнымъ, настроеніемъ. Изъ дебрей и трясинъ жизни принесъ опъ ничемъ неприкрашенные разсказы о страданіп массы, ея голоде, нищете, нев‡жествф, разсказы такіе же сухіе, лишь ужасомъ фактовъ своихъ поражающіе, какъ судебные отчеты. Но онъ сказаль еще, что эта воть сърая масса хочеть жить и всячески ищеть путей для своихъ мечтаній. Какъ же удовлетворить это хотвије жизни, какъ облегчить исканје путей? Разночинецъ весь отдался этому вопросу, а по дорогь, не безъ злобы и раздраженія, разбиваль барскіе кумиры, временно ему ненужные, разбиваль ихъ съ суровымъ фанатизмомъ протестанта, водіяль противъ красоты, противъ соблазновъ художественнаго творчества, отвлекавшихъ человъка отъ дъла-и не столько не понималъ, сколько боялся цвътовъ поззін, созданій искусства, ихъ притягивающаго и одуряющаго аромата. Наука, знаніе, какъ средство наилучшаго воздібіствія на практическую жизнь, стальной скальнель, а не скальнель діалектическій, анатомія организмовъ, а не силлогизмовъ-вотъ что объщало ему побъду. И опъ склонился передъ этимъ новымъ, но уже своимъ кумпромъ!

Этой своей работь онъ прилаль особую окраску страстнаго увлеченія на почвы практическихы интересовы и отомщенія не лицамы, конечно, а всему прошлому, старобарской культуры, которая какы бы воплотилась для него вы образы лишняго человыка, вы образы Рудина, быты можеты, и любившаго вы идей массу, но чуждаго ей и ничего для нея не дылавшаго. Масса же была истиннымы предметомы заботы разночинца. Но что нужно массы? Вещи самыя простыя и понятныя: 1) обезпеченность; 2) просвыщеніе; 3) независимость оты произвола. Поэтому:

Трезвый реализмъ-вотъ что характерно для 60-ыхъ годовъ. Разночинецъ.

не хотълъ уходить съ земли, онъ жилъ цъликомъ ея интересами, заботами, ея думами о счасть Въ элементарной грубоватой формъ эту земную основу идеализма выразилъ Ръшетниковъ, сказавъ: человъкъ созданъ для того, чтобы самому себъ добывать пропитаніе, а такъ какъ человъку нужно для этого немного, то онъ былъ бы виолнъ доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тъ, кому хочется жить въ свое удовольствіе. Но не то же ли самое сказалъ и Добролюбовъ или Чернышевскій своими картинами семейнаго счастья Лопухова и Кпрсанова, или Помяловскій своимъ "Молотовымъ" и "Мъщанскимъ счастьемъ"? Не трезвый ли реализмъ слышите вы въ проповъди пользы, полезнаго, этой проповъди, которая такъ назойливо даже наполняетъ собой журналистику? Но рядомъ съ этимъ безмърность хотънія, проявившаяся въ мечтахъ о счасть всъхъ, о водвореніи на землъ фаланстеровъ и хооперацій, въ настойчивомъ вопросъ о томъ, когда же придетъ настоящій день?

Трезвый реализмъ 60-хъ годовъ заключается въ пониманіи, какъ велико значеніе въ жизни человѣка матеріальныхъ, экономическихъ условій; весь идеализмъ въ вѣрѣ, что назначеніе человѣка —безконечное, непрестанное развитіе, полное развертываніе всѣхъ его духовныхъ и физическихъ силъ. Экономическое благосостояніе — первая ступень, а дальше недосягаемый идеалъ совершенства...

## Литература записокъ и писемъ, какъ предисловіе къ литературъ 60-хъ г.г. собственно.

Я сказалъ выше, что 60-е годы - суровые рабочіе годы, видъвшіе смысть жизни только въ работь и только въ ней одной. Въ передовомъ лагеръ все служило этой центральной идеъ, все даже пригонялось къ ней. Возьмете ли вы критику, публицистаку, философію-везд'в и повсюду тотъ же взглядъ на человъка, какъ на носители трудового начала, та же оцънка его съ точки зрвнія пользы, которую онъ приносить обществу. И это была проповедь совершенно прямолинейная, безъ какихъ-нибудь поблажекъ и уклоненій въ сторону. И ясно, что такая проповедь могла появиться, пользоваться успехомъ и находить себе самоотверженныхъ поклонниковъ лишь въ эпоху повышеннаго общественнаго настроенія. А что оно д'яйствительно было - это несомивню, особенно если вы знакомитесь по подлиннымъ документамъ конца 50-хъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Кто же создалъ его? Что толчокъ былъ данъ правительствомъ-спорить объ этомъ трудно, но общество радостно подхватило его и заволновалось, сначала робко и неувъренно относясь къ новому курсу, а затъмъ все сильнъе и восторжениве. Отдельныя слова, случайные циркуляры, слухи о поданныхъ и принятыхъ запискахъ, объ отставкъ какого-нибудь важнаго и наканунъ еще всемогущаго лица (напр., Клейнмихеля), о тостахъ въ честь "общественнаго мнънія", какъ извъстный тостъ К. Аксакова и пр. и пр.—все это поддерживало общественное возбужденіе. Скоро подошли разговоры и разсужденія о предстоящей отмънъ кръпостного права и заняли первое мъсто. Приходится удивляться, какъ малымъ были довольны люди первое время, и какъ быстро росли ихъ желанія. Надо, впрочемъ, замътить, что всъ эти желанія направлялись въ одну сторону—сторону общественной самодъятельности. Но вначалъ помыслы были въ высшей степени умъренны, и люди приходили въ восторгъ отъ мелочей...

Первымъ пришлось порадоваться славянофиламъ. Въ царствование Инколая І-го ихъ дъйствительно преследовали, заставили черезъ полицію сбрить бороду, перем'янить сорочку на нізмецкое платье и не печатать ничего. Теперь вопросъ о русскомъ плать быль рышень въ пріятномъ для самолюбія смысль. "Говорять, Государь сказаль о бородь въ отвыть на вопросъ о бородъ и русскомъ платъъ вообще: А миъ какое дъло? Пусть одъваются, какъ хотять". Эти слова, облетьли, конечно, всв двоглискія угодья, и тамъ возликовали, какъ ликують дети. Хомяковъ шисалъ: "Здъсь всъ радуются проявленію стремленія къ народному и русскому. Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно, какъ знамя, вызывающее освобождение мысли, какъ вызовъ къ самомышлению". К. Аксаковъ съ удовольствіемъ сообщаеть, что "камергеровъ перепменовывають въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ". Кошелевъ писалъ Погодину: "скажу вамъ радость: въ Сапожковскомъ убядь начинаютъ носить русское платье". На эту тему сочинялись целыя диссертаціи. Были и другіе слухи, болъе существенные, по все изъ одинаково необычныхъ и совершенно невозможныхъ какіе-нибудь мѣсяцы назадъ вещахъ. "Государь намѣренъ лично слушать докладъ только министровъ Двора, Финансовъ и Военнаго, а прочіе будуть докладывать Комитету и Государственному Сов'ту". "Преслъдование раскольниковъ прекращено". "Императрица подарила Тютчевой Маколея". Странно, что изъ того же славянофильского лагеря вышли двъ вещи большого литературно-общественнаго интереса, которыя лишь недавно увильли свыть. Это записка о Царевомъ времени М. И. Погодина, знаменитаго редактора "Москвитянина", и тоже записка К. Аксакова. Вотъ что писалъ Погодинъ (Апрель, 1855).

"Время царское дороже всего. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послъдней минуты, для ръшенія важивйшихъ вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ предметахъ управленія, Занимать свъткостями и подробностями, развлекать формами и церемоніями—есть величайшее гражданское преступленіе.

"Петръ I, отличавшійся отъ природы особенной д'ятельностію, и работавшій во всю жизнь оть утра до вечера, жаловался часто на недостатокъ времени. А у него въ управленіи было только десять милліоповъ. Теперь Русское государство считаетъ до семидесяти милліоновъ жителей, слъдовательно, число дълъ умножилось всемеро, по естественному приращенію пародонаселенія, въ семьдесять разъ по вновь возникшимъ разнообразнымъ отношеніямъ между гражданами, не имъющимъ сравненія съ прежними. Въ такой же соразм'врности все дела стали сложиње и трудиње для ръшенія. Войско Петра I едва равиялось одному нынъшнему отдъльному корпусу. Что такое была торговля, виъшняя и внутренняя, финансовая часть при немъ, и что опъ при насъ. О печати ему нечего было почти думать, между тъмъ какъ для современнаго государя печать есть одинъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ заботы. Сравните число служащихъ чиновниковъ, которыхъ надо руководствовать, наблюдать, награждать и наказывать. А донесенія объ особыхъпроисшествіяхъ со всъхъ копцовъ Имперін, оффиціальные пріемы, осмотры, путешествія, проекты, доносы, жалобы, митьнія. Присоедините множество дълъ, назову ихъ искусственными, -- дълъ пустыхъ и инчтожныхъ, коимъ придается иногда важность для полученія лишней аудіенціи, для сообщенія докладу разительности, при чемъ запутываются понятія, и должны напрягаться умственныя способности, съ заблужденіемъ часто въ награду.

"Мы не говорили еще о вившнихъ отношеніяхъ, кои ограничивались при Петръ I, сосъдними государствами. Нынъ къ Русскому царю везутся депеши изъ всъхъ пяти частей свъта, изъ Европы и Азіи, Африки, Америки и Аветраліи. Политика отдаленивйшихъ государствъ, со всъми ея превратностями, связь ихъ между собою, требуютъ неусыпнаго вниманія. До какихъ же колоссальныхъ размъровъ достигло количество дълъ, повергаемыхъ на высочайшее воззръніе, утвержденіе. Мысль цъненъетъ.

"Есть ли физическая, не только умственная возможность запиматься ими, съ перерывами и отвлеченіями, еще болъе тягостными, безъ противуестественнаго напряженія, безъ неизбъжнаго утомленія, безъ разслабленія всъхъ силъ, иногда медленнаго, но всегда гибельнаго, не зародивъ во глубинъ своего сердца этого страшнаго внутренняго червя тоски, досады, неудовольствія, который подточитъ самое кръпкое тълесное здоровье и истомитъ самую твердую душу? Какое зръніе не притупится оть однихъ взглядовъ, бросаемыхъ по заказу на всю эту пестроту?"

Далее Погодинъ говорить о томъ, какія бы дела могь взять на себя Государственный Советь. Но воть, вероятно, самыя любопытныя и смелыя строки, за которыя въ эпоху Инколая авторъ ихъ прослылъ бы декабристомъ со всеми последствіями для такого званія: "Надо определить, въ какой степени можеть быть допущена гласность въ видахъ предохраненія правительственныхъ и прочихъ решеній отъ произвольности и учрежденія подъ ними новой необходимой инстанціи—бдительнаго общественнаго миенія, безъ котораго самому правительству остается часто бродить во тьме...

"Государь получить такимъ образомъ возможность посвящать полное вииманіе на діла, достойныя его высокаго сана" — заканчиваетъ Погодинъ тотъ самый Погодинъ, который раньше занимался исключительно сочиненіемъ докладныхъ записокъ о своей благонам'тренности. Очевидно, что если человъкъ можетъ красить время, то еще больше время можеть красить человіка. Записка, повидимому, довольно свободно обращалась въ обществъ и заинтересовала собою многихъ. Читая ее теперь и зная, къмъ и чёмъ былъ Погодинъ, невольно думаешь: "воистину горы тропулись съ мъста!" На ту же тему – желанія нъкоторой общественной самостонтельности, писалъ и К. Аксаковъ, высказывая въ запискъ "О внутреннемъ состояніи Россіи" свои излюбленныя уже изв'єстныя намъ мысли (смотри стр. 95) о томъ, что "русскій народъ никогда не стремился принять участіе въ д'влахъ государственныхъ... но желаетъ вполит жить своей нравственной христіанской жизнью... При этомъ развитіи духовнаго начала онъ не хотель ограниченія въ своей жизни семейной и домашней... Цари русскіе до Петра благопріятствовали развитію жизни народной, но Петръ... наложиль руку на народъ, на святилище жизни семейной, на все, чемъ дорожитъ въ человеке память его сердца... Увлекаясь жаждой перемень, Преобразователь принуждаль черезъ полицію ходить въ ассамблен, брить бороды, носить кафтанъ н'ьмецкій. Со времени его уже болье не созывались земскіе соборы... Нынь земскіе соборы созывать невозможно, но въ необходимыхъ случаяхъ полезно было бы совъщаться съ сословіями по предметамъ непосредственно ихъ касающимся".

"Насчетъ народа, предоставить лицамъ всъхъ сословій полную свободу въ ихъ частной жизни, не стъсняя ихъ никакими ограниченіями. Пускай всякій занимаєтся дъломъ по своей наклонности, живетъ, гдъ заблагоразсудитъ, ѣздитъ, куда хочетъ, одъвается, какъ ему вздумаєтся, и все это дълаетъ безпренятственно, пока дъйствія его не прэтивны существующимъ узаконеніямъ. Вмъшательство во внутреннюю жизнь народа, не припося никакой пользы правительству, производитъ неудовольствіе и даже пегодованіе. Свободу слова и письма подчинить благоразумному контролю относительно вопросовъ, касающихся въры, верховной власти и правственности, допуская, во всякомъ случаъ, благонамъренное сужденіе о всъхъ мърахъ и дъйствіяхъ правительственныхъ и другихъ, относящихся до народнаго благосостояпія".

И въ этой запискъ, и въ томъ, что ее обсуждали, повинны, конечно, все тъ же слухи о новыхъ въяніяхъ. Люди ловили слова и намеки на новое, что должно было замънить собою утомительную тяготу предыдущаго режима, и откликались на этотъ тогда еще неоформленный призывъ всъмъ, что было лучшаго въ нихъ. Слухи росли и ширились, переходили въ факты. Циркуляръ В. Кн. Константина, требовавший правды отъ оффи-

ціальныхъ отчетовъ—правда, скоро отобранный, вызвалъ огромное впечатльніе. Пельзя было не порадоваться разръшенію издать сочиненія Гоголя "безъ всякихъ помарокъ и измѣненій". Даже такой фактъ комментпровали на всь лалы.

"Разсказываютъ еще, что педавно будто бы въ какомъ-то отелѣ собрались студенты, потребовали особую комнату и хотъли покутить. Къ нимъ привязался шпіонъ и такъ приставалъ, что они его вытолкали и заперлись на ключъ. Изъ этого возникло дъло, доложили царю, что дескать задумывали юноши заговоръ и т. д. На это послѣдовало рѣшеніе весьма мудрое: Не видно еще заговора въ томъ, когда люди не хотъли кутить при постороннемъ, особливо котораго они считали шпіономъ, потому что очень свойственно желать друзьямъ и пріятелямъ пировать и бесъдовать между собою безъ свидѣтелей."

Во всей этой радости, особенно въ первыхъ ея проявленіяхъ, конечно, не мало ребяческаго и дътскаго, напоминавшаго ликованіе и даже иллюминаціи петербуржцевъ по поводу разръшенія носить круглыя шляпы послъ смерти Павла Петровича, —но есть туть кое-что и серьезное. Кавелинъ превосходно отмътилъ эту сторэну въ одномъ изъ самыхъ прочувствованныхъ и горячихъ писемъ:

"Здъсь, въ Петербургъ, общественное миъніе расправляетъ все болъе и болъе крылья. Нельзя и узнать больше этого караванъ сарая солдатизма, и невъжества. Все говоритъ, все толкуетъ вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуетъ и чрезъ это, разумъется» учится. Если лътъ пять-шесть такъ продлится, общественное мизије, могучее и просвъщенное, сложится, и позоръ недавняго еще безголовья хоть немного изгладится. Можеть быть, и не слъдуеть, и еще рано, и еще глупо въ мон лъта, а я не на шутку начинаю сердцемъ привязываться къ ныибинему царю, который... делаетъ умно, и котораго доброе, исполнениее върнаго чутья сердце мало-по-малу выводить насъ изъ работы египетской. Дай-то Боже, чтобъ хватило у него силъ на благо... Меня также въ ужасъ приводитъ, что когда вымрутъ послъдніе Александровскіе, ни одной головы не останется. Повърьте, что я не преувеличиваю и говорю, къ сожатьнію, какъ по инсанному, ибо подътлазами у меня происходитъ: какъ только намордники свалились, старичье разболталось, и тутъ-то вы видите всю разницу между поколъніемъ Александровскимъ и солдатами и писарями.... Не Богъ знаетъ какъ густы графъ Киселевъ и Блудовъ, а я просто боюсь, когда вспоминаю, что имъ обоимъ за семьдесятъ, за иими идутъ Долгорукіе, Норовы, Броки, Нанины, Анненковы, Ростовцевы. Побывайте въ кухиъ, гдъ готовятся государственныя мъры и законы, да послушайте этихъ господъ и васъ страхъ возьметъ; иътъ, лучше мужикъ изъ-за сохи, лучше торгашъ базарный, чъмъ эти.... годные только на мелкія интрижки... потерявшіе изъ-за нихъ простой здравый смысль, которымъ русскіе люди одарены такъ богато."

Къ этому быстро присоединилось и женское движеніе. Началось оно, положимъ, раньше во время увлеченія Жоржъ Зандъ и ея романами (въ сороковыхъ годахъ), но только геперь, связанное съ другимъ болье могущественнымъ общественнымъ движеніемъ перешло въ жизнь и заставило счигаться съ собой, какъ чёмъ-то реальнымъ. У него нашлись свои подвижники и подвижницы свои рыцари, какъ Михайловъ, С. Шашковъ, свои беллетристы, какъ Авдѣевъ. Брошюра Милля объ эмансинаціи была, разумѣется, настольной книгой для всѣхъ передовыхъ людей. Прежнія требованія или лучше сказать пожеланія, не выходившія за предоставленіе женщинамъ нѣкоторой свободы въ ихъ домашней обстановкѣ или интимныхъ отношеніяхъ — отвѣтомъ на которыя и являлись такія вещи, какъ "Поленька Саксъ" Дружинина, — смѣнились стремленіемъ къ полной равноправности въ области общественной и экономической и встрѣчали большое сочувствіе. И опять это женское движеніе впадало въ то же русло, которое вело къ отрицанію прошлаго и полному разрыву съ нимъ.

Еще два слова о литературѣ записокъ, чтобы покончить съ ней. Уже въ 1855 г. Кавелинъ писалъ Погодину:

"Я, съ своей стороны, убъжденъ и сердцемъ, и умомъ, и всъмъ моимъ существомъ, что изъ всъхъ вопросовъ, -- вопросъ, изъ всъхъ золъ, -зло, изъ всъхъ несчастій нашихъ, -несчастье есть кръпостное право. Не то, чтобъ мало было у насъ худого и отвратительнаго и безъ того, но все, что вы ни возьмете, прицашлено къ этому коренному злу и легко измънится къ лучшему, когда его не будетъ. Оттого-то, только что царствованіе смінилось, я сталь писать объ этомъ предметі большую статью въ примирительномъ топъ, съ одною мыслыю свести всъхъ къ соглашенію, а не къ враждь: я живо представиль себь,-что бы я сталь говорить, если бъ былъ закоренълый помъщикъ, и чего бы потребовалъ, и такъ далбе, старался войти въ мысль мужика и правительства. Плодомъ этого была большая статья, больше въ видъ программы съ доводами и разсужденіями, въ которой говорится: о вредф отъ крфиостного права, хозяйственномъ или экономическомъ, правственномъ, политическомъ. Историческій взглядъ, предлагается общій планъ освобожденія выкупомъ съ владъемою крестьянами землею по существующимъ цънамъ, посредствомъ банковъ, съ уплатою крестьянами выкупной суммы въ течене тридцати семи лътъ, и наконецъ разныя приготовительныя и косвенныя міры. По примирительному своему характеру, она принята даже самыми закорузлыми и деревянными помъщиками весьма хорошо, была уже и находится: у графа Киселева, у великаго князя Константина, у товарища министра Внутреннихъ Дълъ. Есть падежда довести до царицы. Здъсь я ъзжу, читаю, толкую и разжевываю, сколько попимаю дъло, и, кажется, не безъ успъха; скучновато подчасъ.... Но что

дълать. Это служба и служба прямая родинъ, дъло любви, святъйшая изъ святъйшихъ обязанностей."

Я отмътилъ это письмо Кавелина, потому что въ немъ лучше всего сознаніе важности исходнаго и даже центральнаго пункта движенія шестидесятыхъ годовъ—т. е. освобожденія крестьянъ. Въ сочувствіи ему, въ признаніи его необходимости и сошлись, и разночинецъ, и баринъ. Но дальше этого дороги ихъ разошлись, и они перестали понимать другъ друга. На сцену явились чрезмърность стремленій и чрезмърность требованій. "Умственное волненіе было тогда чрезвычайное; вст вопросы поднимались съ самаго корня, ръшались, переръшались и опять поднимались. Знакомые, не видъвшіе другъ друга годъ или два, встръчались между собой съ горячими и жадными вопросами: "ну что, къ чему вы пришли? На чемъ вы теперь остановились?" Едва ли когда повторится въ такихъ размърахъ эта лихорадка мысли...

## Журналистика 60-хъ годовъ.

Но всё эти слухи, всё эти неясные намеки и надежды на новый курст должны были наконецъ сгруппироваться возлё одного какого-нибудь центра, сосредоточиться на немъ по взаимному согласію возможно большаго числа людей и преобразоваться въ опредёленную, оформленную задачу передъ обществомъ. Этимъ центромъ и этой задачей оказался, какъ и слёдовало ожидать, вопросъ о крепостномъ правё. Въ свою очередь, литература записокъ и писемъ, въ которой чувсти уется серьезное и искрениее возбужденіе, должна была найти себё новое русло, выйти изъ сферы частныхъ кружковъ, гостиныхъ и застольныхъ и явиться передъ всёмъ обществомъ, говори ему понятнымъ и доступнымъ языкомъ. Это исполнила знаменитая журналистика, къ разсмотренію которой мнё и надо теперь перейти.

Начну съ любопытной страницы изъ "Воспоминаній" Шелгунова:

"Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856—58 гг. Изданія появлялись какъ грибы, хотя точите было бы сказать, какъ водяные пузыри въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, такъ же много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было оклепть башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ фасоновъ, размъровъ в направленій, большія и матыя, дешевыя и дорогія, серьезныя и юмористическія, литературныя и научныя, политическія и вовсе неполитическія. Появлялись даже летучіе уличные листки. Вся печать съ оффиціальной доходила до 250 изданій".

"Тогда, правда, и время было такое, — читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ, — что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору.

Никогда, ни раньше ни послъ, литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго мъста. Когда на литературныхъ вечерахъ впервые является на эстрадъ писатель, пользовавшійся симпатіями публики, стонъ стояль отъ криковъ, восторга и аплодисментовъ и стучанья стульями и каблуками. Это былъ не энтузіазмъ, а какое-то бъснованіе, но совершенно върно выражавшее то воодушевленіе, которое вызываль писатель въ публикъ. И, дъйствительно, между тыль временемь, когда можно было разсказывать и всь върили, что Пушкина высъкли за какое-то стихотвореніе, и 60-ми годами легла уже целая пропасть. Теперь писатель всталь сразу на какую-то недосягаемую выссту. Въ умчавшуюся пору, когда, по общему мнънію, Пушкина можно было выстчь, писатель не имълъ корней въ обществъ и по своимъ интересамъ былъ для общества недосягаемъ. Поэтъ и беллетристъ услаждали тогда лишь праздный досугь, доставляли занимательное чтеніе, а вкусы п требованія были еще настолько неразвиты, что изв'ястной части образованной публики трагедін Баркова были понятніве и выше "Полтавы" Нушкина. Въ шестидесятыхъ годахъ, точно чудомъ какимъ-то, создался внезацию совствить новый, небывалый читатель съ общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавшій думать объ общественныхъ делахъ, желавшій научиться тому, что онъ хотель знать. Когда можно выскчь Пушкина, у насъ была только литература. Сенковскій ув'я--ряль, что у насъ была тогда не литература, а только книжная торговля; теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, какъ творецъ этой литературы, сталъ общественнымъ учителемъ, воспитателемъ и пророкомъ, открывавшимъ горизонты будущаго, указывавшимъ идеалы и цели стремленіямь: Отношенія между читателемъ и писателемъ установились теперь вполн'є практическія, осязательныя, такъ сказать, земныя, утплитарныя; писатель пересталь только развлекать праздный досугь, онъ сталь наставникомъ и учителемъ общественнаго строительства. Словомъ, когда весь усивхъ реформъ зависвлъ отъ общественнаго развитія, нельзя было не ставить высоко техъ, кто творилъ это развитіе."

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, если бы талантъ не соблазнился ею.

"Главными мъстами изданій, —продолжаетъ Пелгуновъ, —какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербургъ. Въ петербургскихъ изданіяхъ слъдилось преимущественно за интересами дня, за тъмъ, что дълалось въ русскомъ міръ, за вопросами, которые намъчались и разръшались. Петербургскай печать была передовымъ и главнымъ боевымъ полкомъ. Она стремилась руководить и не однимъ общественнымъ миъніемъ, и ставила иногда вопросы, если не опережавшіе правительственную мысль, то пытавшіеся расчистить ей путь и въ дъйстви-

тельности его расчищавше. Москва больше теорезировала и углублялась въ основы русскаго духа. Какъ только явилась большая свобода, и повъяло духомъ перемъпъ, Москва принялась издавать славянофильскіе и полу-славянофильскіе органы, объявила войну исторіи Запада и Петру Великому (конечно, вмѣстѣ съ Петербургомъ), и въ поддержку "Русской Бесѣды" Кошелева явился "Парусъ" Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный органъ на западно-европейской подкладкъ—"Русскій Вѣстникъ", основанный въ 1856 г. въ умѣренно-либеральномъ паправленіи и сразу завоевавшій популярность интересомъ и дѣльностью содержанія.... Въ Москвѣ же издавался тогда критическій органъ "Московское Обозрѣніе", въ которомъ участвовали только безыменные сотрудники, поставившіе себѣ задачей полную свободу и независимость отъ авторитетовъ.

"Но умственный центръ былъ не въ "сердцъ" Россіи, а въ ся головъ- въ Петербургъ, гдъ началъ издаваться и занялъ первое мъсто между журналами "Современникъ". За "Современникомъ" стояли "Огечественныя Записки" и "Библіотека для чтенія". Петербургъ не уступилъ Москвъ, а превзошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ органовъ. Въ Петербургъ явился "Экономическій Указатель", проповъдывавшій свободу торговли, неограниченную конкуренцію и личную поземельниую собственность; "Искра", юмористическій и сатирическій журналъ, основанный В. Курочкинымъ съ цълой компаніей поэтовъ и юмористовъ; "Русскій Дневчикъ" Павла Мельпикова, а въ 1858 г. "Русское Слово" графа Кушелева".

При первомъ же взглядѣ на литературу 60-хъ годовъ для каждаго очевидно, что журналистика преобладала. И дѣйствительно, она играла руководящую роль. Преобладающій ея характеръ былъ критически-обличительный. Обличительная литература одно время выражала собою сущность настроенія эпохи. Она развилась съ легкой руки Щедрина и его замѣчательныхъ "Губернскихъ очерковъ", закрѣпилась "Свисткомъ" Добролюбова, имѣла спеціальное свое мѣстопребываніе въ "Искрѣ" Курочкина, вообще же вездѣ и повсюду являлась на первомъ планѣ. Оно и понятно, если взять во вниманіе настроеніе эпохи, которая первой своей задачей ставила рѣшительное свое желаніе освободиться отъ всего стараго и обновиться съ головы до ногъ во имя новаго и несомиѣнно европейски-новаго.

"Современникъ". Основанный Некрасовымъ и Панаевымъ еще 1847 г. онъ, благодаря участію Бѣлинскаго, быстро занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ, но особеннаго значенія не имѣлъ. Скорая смерть Бѣлинскаго (1848), а главное бутурлинскій комитетъ и невозможная для мысли удушливая атмосфера приснопамятнаго семилѣтія (1848—1855) позволяли лишь влачить существованіе, сосредочивъ всѣ заботы на "интересности". Но съ но-

вымъ духомъ, повъявшимъ въ жизни, "Современникъ" переродился и вспомнилъ, что онъ журналъ Бълинскаго. Онъ сталъ Современникомъ своихъ дней въ полномъ смыств этого слова, выразителемъ самыхъ смелыхъ и затаенныхъ думъ своей эпохи, самымъ отзывчивымъ ея органомъ. На его страницахъ вы найдете отражение всего, что волновало людей сорокъ леть тому назадъ, заставляло ихъ любить, ненавидёть, наденться или приходить въ отчанніе. Здась всь шереховатости стиля, вся грубость и блескъ полемики — такъ характерные для того времени, вся гамма общественнаго настроенія отъ первыхъ глухихъ и робкихъ нотъ первыхъ упованій до полныхъ самоувіренныхъ аккордовъ людей, думавшихъ, что они изъ глупой Россіи следали уже Россію умной, изъ Россіи молчаливой — Россію говорящую. Здісь напечатаны лучшіе стихи Некрасова, здісь прошла вся діятельность Добролюбова и почти вся Чернышевскаго -здась, словомъ, главный умственный центръ эпохи. Усивхъ журнала быль поразителень; его читали вездь, гдв думали, а его редакторовъ-Некрасова и Чернышевскаго, почти боготворили. Насъ "Современникъ" можетъ интересовать только какъ характерный памятникъ эпохи, какъ выразитель ея правды, отпобокъ и увлеченій... Что дълать, habent sua fata libelli — родятся и умирають, и сегодня живыя, полныя огия, страсти и волненій страницы завтра уже угрюмо и скучно смотрять на насъ съ книжныхъ полокъ, не возбуждая ни любви, ни гифва.

Характеристику Некрасова, какъ поэта, читатель найдеть ниже, теперь нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ онъ быль для "Современника". Прежде всего онъ быль превосходнымъ редакторомъ, съ дѣйствительно поразительной проницательностью разгадывавшій таланты и нужныхъ ему людей подъ какой бы непривлекательной внѣшностью они ни являлись къ нему. Онъ разгадалъ Чернышевскаго, Помяловскаго, Рѣшетникова, М. Михайлова, Елисѣева и т. д. Но онъ дѣлалъ еще больше и лучше: замѣтивъ, что человѣку есть что сказать, и что онъ можетъ высказать себя, онъ предоставляль ему полную свободу и уже не вмѣшивался въ его отдѣлъ. Противники Некрасова, которыхъ у него и теперь еще очейь много, шазываютъ это ловкостью, а особенно отмѣчаютъ то искусство, съ какимъ онъ проводилъ свой журналъ сквозь цензурные рифы. Дѣло не въ имени, а ловкость въ хорошемъ дѣлѣ вещь хорошая, заслуживающая искренияго уваженія. Если мы скажемъ про кого: онъ ловко и умѣло сдѣлалъ многое — то развѣ это не похвала?

Какъ поэтъ, онъ въ "Современникъ" былъ прежде всего поэтомъ униженныхъ п оскорбленныхъ, воплотивъ ихъ въ образъ мужика. И я настаиваю на томъ, что онъ былъ искрениимъ поэтомъ, вдохновеннымъ защитникомъ слабаго.

"Онъ чувствоваль себя хозянномь скорбящаго народнаго царства, этихъ необозримо богатыхъ владъній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-пибудь ужасающаго для "сильныхъ міра". "Народъ безмол-

ствовалъ", но это только придавало еще болъе трагическій оттънокъ пъснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видълъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то гръхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзін. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цълой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздъльной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толна хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ."

И онъ несомивнио былъ имъ, былъ именно страдальцемъ и жалътелемъ, изъ обстановки личной жизни почерпавшимъ толчки и стимулъ къ дъйствительно страстному состраданію и жалвнію.

Пока довольно о Некрасовъ. О Чернышевскомъ надо сказать много больше, потому что онъ воистину "центральный" человекъ. Жалею только, что не могу сообщить ничего изъ его біографін, кром'я двухъ, трехъ чисто вившнихъ фактовъ. Но внутренняя питимная жизнь этого замъчательнаго журналиста совершенно скрыта отъ насъ. Ни одной подробности, ни одного инсьма не появилось въ печати, и мы знаемъ только, что сынъ богатаго саратовскаго протопона, Чернышевскій родился въ 1828 году, получиль сначала домашнее воспитаніе, затімъ поступиль въ семпнарію, гдт блестяще окончиль курсь, но оттуда по обычной для поповичей дорогь не пошель, а отправился въ Петербургъ, въ университетъ. Здъсь его выдающіяся способности обратили на себя общее вниманіе, и онъ, получивши дипломъ историко-филологического факультета, быль оставлень для приготовленія къ каоедръ. Но изъ этого не вышло ничего, такъ какъ его диссертація "Эстетическія отношенія искусства къ действительности" не была утверждена министромъ народнаго просвъщенія Норовымъ. Чернышевскій заиялся журналистикой, и съ 1853 года мы видимъ его уже сотрудникомъ "Современника", гдъ онъ скоро напечаталъ два общирныхъ трактата: "Очерки Гоголевскаго періода русской литературы" и "Лессингъ и его времи". "Очерки Гоголевскаго періода" были чемъ-то совершенно новымъ, такъ какъ, строго говоря, это восхваленіе, признаніе и защита Б'єлинскаго, котораго Чернышевскій, впрочемъ, не называеть: съ точки зрвнія цензуры того времени, Вълинскій быль чемь-то вы роде государственнаго преступника, которому лишь преждевременная, хотя и безъ заранфе обдуманнаго намфренія, смерть помъщала попести заслуженную кару. Чернышевскій на все критико-философское движение до Вълинскаго смотрить, какъ на подготовку его дъятельности, и ясно высказывается, что мы обязаны продолжать начатое великимъ критикомъ.

Съ новымъ духомъ и съ переходомъ изъ критическаго отдела въ публицистическій, Черпышевскій заняль первое місто вь текущей журналистикъ, и слава его выросла до огромныхъ размъровъ. Съ нимъ считались даже высшія сферы, министры (напр., Норовъ) принимали его у себя на раутахъ, интеллигенція считала его главой освободительнаго движенія. Работаль онь массу, при чемь главный предметь его работь быль, разум'вется, крестьянскій вопросъ. Туть замічательны его статын: "Критика философскихъ предупрежденій противъ общиннаго землевладінія" и "О необходимости держаться умфренныхъ цифръ при опредфленіи величины выкупа". Поливе всего его міросозерцаніе высказалось въ статьв "Антропологическій принципъ философін". Много занимался онъ также популяризаціей историческихъ знаній и несомнізню, что это онъ привиль къ русскому мышленію политико-экономическую точку зрѣнія (особенно переводами и примъчаніями къ "Основаніямъ" Милля). Слава и значеніе, и еще что-то темное и страшное, неясное и невыясненное не прошли ему даромъ. Арестованный въ 1862 году, онъ былъ сосланъ сначала на каторгу въ Александровскій заводъ, оттуда на поселеніе въ Вилюйскъ. Возвращенный въ 1883 году онъ съ совершенно разстроеннымъ здоровьемъ жилъ въ Саратовъ и умеръ въ 1889 году. Кромъ этихъ фактовъ и его статей изъ "Современника" -- его жизнь легенда.

Журналистомъ онъ былъ замъчательнымъ по темпераменту, настроенію по огромному литературному таланту. Въ пріемахъ публицистики, въ его краткихъ молнісносныхъ фразахъ, гдв слышится то страсть, то негодованіе, то ядовитый сарказмъ, вы слышите боевой призывъ къ освобожденію отъ стараго, дореформеннаго, къ полной перестройкъ жизни. Его мысль отличалась прямолинейностью, часто предумышленной, высказанной нарочно, съ заранъе обдуманнымъ намъреніемъ, чтобы читатель не увлекался въ сторону, не путался ни въ діалектическихъ, ни въ схоластическихъ тонкостяхъ, а зналъ бы одно и одно: что онъ не читатель, не мыслитель, а прежде всего работникъ во имя общаго блага и радости. Каждой своей статьей онъ указываль путь къ живой работь, какъ любили тогда выражаться, и поэтому самымъ характернымъ его произведеніемъ является его романъ "Что дълать?". Онъ комментировалъ Милля, полемизировалъ съ Юркевичемъ и со всей русской журналистикой, соблазиялъ идеаломъ Фурье все съ одной и той же целью создать единую всероссійскую партію интеллигентныхъ работниковъ, которая не позволила бы молодому, только что проснувшемуся обществу погрузиться въ прежнюю спячку, уже невозможную теперь, когда даровой мужицкій трудъ ушель въ область преданія, и чувствуется полное обновленіе всталь сторонь жизни, всего міросозерцанія.

Вначалѣ (до появленія на сцену Добролюбова) Чернышевскій выступалъ прежде всего, какъ литературный критикъ и историкъ литературы. Решительно нельзя отказать ему въ критической проницательности, лучшимъ доказательствомъ чему могутъ служить хотя бы его отзывы о Толстомъ и Островскомъ. Имъя въ своемъ распоряжения лишь "Дътство и Отрочество" и "Военные разсказы", онъ дълаеть о талантъ Толстого много, дъйствительно, остроумныхъ и глубокихъ замъчаній. Напр.: "Вниманіе графа Толстого болъе всего обращено на то, какъ одиъ чувства и мысли развиваются изъ другихъ, ему интересно наблюдать какъ чувство, непосредственно возникающее изъ даннаго положенія или впечатлівнія, подчиняясь вліянію воспоминаній и сил'в сочетаній, представляемых воображеніемь, переходить въ другія чувства, снова возвращается къ прежней исходной точкв и опять и опять странствуеть, изм'вняясь по всей цвпи воспоминаній; какъ мысль, рожденная первымъ ощущеніемъ, ведеть къ другимъ мыслямъ, увлекается дальше и дальше, сливаетъ грезы съ дъйствительностью, мечты о будущемъ съ рефлексіею о настоящемъ... Гр. Толстого занимаеть всего болбе самъ психическій процессь, его формы, его законы, діалектика души, чтобы выразиться определительнымъ терминомъ"... Или: "есть живописцы, которые знамениты искусствомъ уловлять мерцающее отраженіе луны на быстро катящихся волнахъ, трепетаніе цвъта на шелестящихъ листьяхъ, переливы его на измънчивыхъ очертаніяхъ облаковъ: о нихъ по преимуществу говорять, что они умъютъ уловлять жизнь природы. Итчто подобное далаеть Толстой относительно таниственитишихъ движеній психической жизни. Въ этомъ состоить, какъ намъ кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Изъ всъхъ замъчательныхъ русскихъ писателей онъ одинъ мастеръ на это дъло". Нечего и говорить, что Чернышевскій привътствуеть выступление Толстого на литературное поприще, называеть его "прекрасной надеждой нашей литературы" и заканчиваеть свою статью, написанную въ 1856 г. словами: "мы предсказываемъ, что все, данное донын'в графомъ Толстымъ нашей литератур'в, только залоги того, что совершить онъ впоследствій, но какъ богаты и прекрасны эти залоги!" Въ Островскомъ Чернышевскій признаваль огромный таланть и въ то же время онъ понималь, что этотъ талантъ совершенно чуждый и "Современнику", и западничеству, что истинныя симпатін великаго драматурга на сторонъ натріархальной русской жизни, ея старыхъ родовыхъ устоевъ. Онять-таки тотъ же Чернышевскій среди общихъ восторговъ публики и критики и наперекоръ имъ поставилъ на свое мъсто Авдъева, Евг. Туръ и т. д. Но главная его заслуга заключается, какъ я думаю, въ томъ, что онъ съ увлечениемъ и большимъ знаниемъ дъла напомнилъ Бълинскаго, передъ которымъ онъ преклонялся, и далъ связный очеркъ русской литературы и особенно русской журналистики, въ своихъ "Очеркахъ Гоголевскаго періода". Тутъ журналистика впервые разсматривается, какъ выраженіе общественной мысли, какъ общественная сила и общественное служеніе. Свои теоретическіе взгляды на искусство Чернышевскій высказалъ въ своей неодобренной министерствомъ диссертаціи "Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительности". Въ высшей степени любопытно вспомнить, что видъли въ этой работъ наиболье чуткіе изъ современниковъ. Обращаюсь поэтому къ "Воспоминавіямъ" Шелгунова:

"Умственное направление шестидесятыхъ годовъ (я говорю преимущественно о литературномъ движенін мысли), выразившееся наиболѣе ярко съ 1859 по 1862 годъ, создалось не въ эти годы. Оно проходитъ черезъ цълый рядъ годовъ и въ первый разъ въ своемъ зачаточномъ видъ было провозглашено въ 1855 году на публичномъ диспутъ въ нетербургскомъ университеть. Я говорю о публичной защить Чегнышевскимъ его диссертацін; О эстетических в отношеніях в искусства къ дъйствительности. Задолго до публичной защиты о ней было уже извъстно въ кружкахъ, болъе близкихъ къ автору.... Небольшая аудиторія, отведенная для диспута, была биткомъ набита слушателями. Тутъ были и студенты, но кажется было больше постороннихъ, офицеровъ и статской молодежи. Тъсно было очень, такъ что слушатели стояли на окнахъ. Я тоже быль въ числъ этихъ.... Чернышевскій защищаль диссертацію съ своей обычной скромностью, по съ твердостью пеноколебимаго убъжденія. Послъ диспута Плетневъ (предсъдательствовавшій) обратился къ Чернышевскому съ такимъ замъчаніемъ: "Кажется, я на лекціяхъ читалъ вамъ совсъмъ не это!" И дъйствительно, Илетневъ читалъ не то, а то, что онъ читалъ, было бы не въ состояніи привести публику въ тотъ восторгъ, въ который ее привела диссертація. Въ пейбыло все ново и все заманчиво: и новыя мысли, и аргументація, и простота, и ясность изложенія. Но такъ на диссертацію смотръла только аудиторія, Плетневъ ограничился своимъ замьчаніемъ, обычнаго поздравле) нія не послъдовало, а диссертація была положена подъ сукно.... Я напомню читателю главное содержание диссертаціп.

"Уваженіе къ дъйствительной жизни, недовърчивость къ апріористическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазіи гипотезамъ, — воть характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ; къ тому же знаменателю слѣдуетъ привести и наши эстетическія убѣжденія, — говорилъ молодой магистрантъ. — Наука о прекрасномъ, эстетика, имѣетъ разумное право на существованіе только въ томъ случаѣ, если прекрасное имѣетъ самостоятельное значепіе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Здоровый человѣкъ встрѣчаетъ въ дъйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходитъ ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно "совершенство", — мнѣніе фантастическое, если подъ "совершенствомъ" понимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ. Прихотливая строгость

требованій ведеть только къ праздности, холодности и пресыщенности. Русскія женщины не такъ красивы какъ итальянки, которыхъ рисовалъ Рафаэль, но какъ бы ни было велико наше недовольство этимъ, русскія женщины отъ него не похорошъютъ. Недовольство дъйствительностью совершенно безплодно и нелъпо, когда оно обращено на красоту, и напротивъ того, оно необходимо когда направлено противъ житейскихъ пеудобствъ, устроенныхъ умами и руками людей. "Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметь, который выказываеть въ себъ жизнь или напоминаеть намъ о жизни". Искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дъйствительности, и оно должно воспроизводить дъйствительность, т. е. все то, что интересно для человъка въ жизни. Для чего же нужно это воспроизведение? А вотъ для чего. Потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслъ слова (изящныя искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ нишется не потому, чтобы черты живого человъка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человъкъ, когда его нътъ передъ нашими глазами, и дать о немъ иъкоторое понятіе тъмъ людямъ, которые не имъли случая его видъть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до ибкоторой степени познакомить насъ съ тъми интересными сторонами жизни, которыхъ не имъли мы случая испытать или наблюдать въ дъйствительности. Содержаніе, достойное вниманія мыслящаго человъка, одис только въ состоянін избавить искусство отъ упрека, будто оно пустая забава, чъмъ оно и дъйствительно бываетъ чрезвычайно часто; художественная форма не спасетъ отъ презрънія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвъта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ такими пустяками? Безполезное не имъетъ права на уважение. Человъкъ самъ себъ цълъ; но дъла человъка должны имъть цъль въ потребностихъ человъка, а не въ самихъ себъ. Въ этомъ отношени чаще другихъ погръщали поэты, Привычка изображать любовь, любовь и въчно любовь заставляеть поэтовъ забывать, что жизнь имфетъ другія стороны, гораздо болье интересующія человъка; вообще вся поэзія и изображаемая въ ней жизнь принимаетъ какой-то сантиментальный, розовый колоритъ; вмъсто серьезнаго изображенія человъческой жизни, произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго разсказы интересны только для людей того же правственнаго или физіологическаго возраста. Наука не думаеть быть выше дъйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дъйствительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цаль ея-понять и объяснить дъйствительность, потомъ примънить къ пользъ человъчества свои объясненія; пусть и искусство 🖼 стыдится признаться, что цъль его, - для вознагражденія человька, въ случав отсутствія полифишаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дъйствительностью, — воспроизвести. по мърф силъ, эту драгоцънчую дъйствительность и ко благу человъка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраспымъ пазначеніемъ: въ случаф отсутствія дъйствительности, быть нъкоторою замѣною ея и быть для человъка учебникомъ жизни.

"Эти прекрасныя мысли, выраженныя съ такой страстной любовью къ людямъ, и до сихъ поръ дышать свъжестью и будять въ душь благородныя чувства. Какой же увлекающей силой онъ явились тридцать лътъ назадъ! Это была цълая проповъдь гуманизма, цълое откровеніе любви къ человъчеству, на служеніе которому призывалось искусство. Вотъ въ чемъ заключалась влекущая сила этого новаго слова, приведшаго въ восторгъ всъхъ, кто былъ па диспуть, но не тронувшаго только Плетнева и засъдавшихъ съ нимъ профессоровъ. Илетневь, гордившійся тъмъ, что онъ угадывалъ и поощрялъ новые таланты, тутъ не угадалъ и не прозрълъ ничего; онъ даже и не предчувствовалъ, что передъ нимъ возстала во всемъ своемъ будущемъ величіи новая идея, которой суждено овладъть всъмъ движеніемъ мысли и указать новый путь, которымъ и пойдетъ затъмъ наша литература и журналистика....

"Явись эта диссертація только шестью-семью годами раньше, когда кончаль Вълинскій и выступаль В. Майковъ, вліяніе ея, конечно, не перешло бы литературныхъ предъловъ. Но теперь было другое время, теперь мы ужъ узнали Севастополь. Общественное вниманіе, хотя и смутно, но уже устремилось къ оцѣнкъ дъйствительности. И моменть не могъ быть выбранъ болѣе удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дѣла у него не можетъ и пе должно быть, какъ только думать о своихъ дѣлахъ. Еще внушительнъе и необходимъе было это указаніе для художниковъ слова, раньше не знавшихъ, о чемъ имъ слѣдуетъ говорить; "говорите о жизни, и только о жизни, — возвѣстилъ имъ одинъ изъ лучшихъ представителей своего времени, —отражайте дѣйствительность, а если люди не живутъ по-человѣчески, учите ихъ жить, рисуйте имъ картины жизни хорошихъ людей и благоустроенныхъ обществъ".

Я сомиваюсь, чтобы книга Чернышевскаго могла бы вызвать теперь хоть частицу восторговъ Шелгунова. Нечего и говорить, что область искусства шире, что никакихъ обязательствъ передъ обществомъ брать на себя оно не можеть, что заставить его отражать дъйствительность, значить, въ сущности, упразднить его, что у него есть своя "красота", которой оно служило и служить, что по природъ своей оно романтично, а не натуралистично, что оно не только напоминаетъ, а и ведетъ, и радуетъ, и печалитъ, что желанія, мечты, идеалы человъка, его скорбь и надежды такъ же для него дороги, какъ и дъйствительность—доставляющая лишь кирпичъ для его построекъ— но все это не можетъ нисколько помъщать намъ признать интересъ и значеніе "Эстетическихъ отношевій". Тутъ разночинецъ впервые создаетъ свою теорію искусства (чего не успълъ сдълать Бълинскій) и его пользу для человъка, его служеніе обществу ставить верховнымъ принципомъ. Здъсъ полное опроверженіе эстетическихъ теорій Станкевича и его

кружка, теорій прекрасныхъ, но слишкомъ барскихъ, слишкомъ индивидуалистическихъ для новой эпохи.

Чемъ дальше, темъ текущія событія, текущая жизнь получали все большее значение въ глазахъ Чернышевскаго. Въ концъ концовъ, онъ весь отдался имъ съ темъ страстнымъ увлечениемъ, на которое была способна его глубокая натура. Онъ быль учителемъ и, конечно, въ извъстнемъ направленін съ идеаломъ общественной свободы и самод'яятельности, съ идеаломъ крестьянскаго матеріально и духовно-обезпеченнаго царства въ душть. Онъ весь ушелъ въ интересы дня, которые казались ему наиболте удобными для осуществленія зав'єтн'єйшихъ думъ. Первая и зав'єтн'єйшая изъ этихъ думъ была полное отречение отъ дореформеннаго патріархальнаго строя, идеаловъ и его устоевъ. Поэтому виъсто нравственности, основанной на идев долга, онъ проповедываль утилитаріанизмъ. "Добро, -- говориль онъ, -это польза для всёхъ, по крайней мёрё, для большинства и если добро чемъ-нибудь отличается отъ пользы, то разве темъ, что въ немъ съ особенной силой выдвинута черта постоянства, прочности, плодотворности съ наиболъе хорошими, долговременными и многочисленными результатами. Польза — качество поступка, добро — качество человъка, т. е. огромнаго ряда поступковъ. Добро - это польза въ превосходной степени, это какъ будто очень полезная польза. Творя полезное и доброе, человъкъ дълаетъ пріятное себъ, осуществляеть идею своего личнаго счастья, но дъйствительно прочное, истинное счастье человъка возможно лишь при счастьъ всьхъ.

Нравственное ученіе Чернышевскаго построено исключительно на естественно-научных данных. Можно спросить себя, откуда такое уваженіе къ естественнымъ наукамъ, которыя объявлялись камнемъ краеугольнымъ всѣхъ человѣческихъ знаній вообще? Почему такъ дорожили открытіями Фохта, Бюхнера и Молешотта, почему ихъ сочиненія давались какъ первое, необходимое руководство всякому, желавшему, по терминологіи того времени, стать мыслящимъ субъектомъ? Почему, далѣе, даже такіе критики, какъ Писаревъ, считали популяризацію естествознанія едва ли не главной задачей своей работы? Мнѣ кажется, что здѣсь, въ этомъ фактъ, проявляется прежде всего стремленіе къ выработкѣ яснаго и опредѣленнаго міросозерцанія. Думали, что данныя естествознанія наиболѣе способны разрушить всѣ предразсудки и порвать всякую связь человѣка съ прошлымъ. Вѣдь собственно говоря, данныя изъ книгъ Молешотта и Бюхнера не имѣли ровно никакого отношенія къ основнымъ задачамъ времени, тѣмъ, которыя зажегали сердца, и едва ли существуеть какая-нибудь дѣйствитель-

ная связь между происхожденіемъ человѣка отъ плѣшивой обезьяны и требованіемъ самопожертвованія въ пользу общества. Но все равно—люди искали безспорнаго и положительнаго и брались за первое, что попадалось имъ въ руки. Подъ вліяніемъ Запада попалось естествознаніе.

"Въ движеніи 60-ыхъ годовъ,--пишетъ г. Головинъ,-была одна, такъ сказать, общечеловъческая черта, ифсколько приближавшая его къ раціонализму конца прошлаго въка въ Западной Европъ. Черта эта заключалась въ восторженномъ, даже въ страстномъ поклонени точному знанію, отъ котораго ожидалось не только расширеніе научнаго кругозора, но и правственное обновление. Какъ разъ въ десятильтие съ 50-го по 60-й годъ естественныя науки не только сдълали больше уситхи сами по себъ, но проникли собою и своимъ методомъ чуждую имъ до того область обществознанія. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Ляйсля, Вирхова, Гексли обозначають собою такой подъемъ естествовъдънія, что за эту эпоху опо совершенно затмило собою прочія науки, тъмъ болъе, что, благодаря его методу изслъдованія, открылись новыя широкія гипотезы, совершенно измѣнявшія господствовавшее до того міросозерцаніе. Не обращая вниманія на то, сколько въ этихъ ипотезахъ было сомнительнаго и недоказаннаго, масса читающей публики и на Западъ, и въ особенности у насъ ринулась на новые пути съ тъмъ большимъ довърјемъ, чъмъ менъе она была въ состояніи критически отнестись къ научнымъ догадкамъ. Съ этимъ расширеніемъ области естествовъдънія шла рука объ руку иная работа-попытка распространить на ходъ развитія человъческихъ обществъ законы и методы естественныхъ наукъ, - объединить, такъ сказать, въ одно цълое всю приреду, отъ движенія пебесныхъ тыль до ощущеній души человъка. Понятно, что въ этой области, менфе доступной провфркф опыта, было еще болье мъста для фантазін, лишь прикрытой именемъ науки, чъмъ въ области такъ называемыхъ точныхъ знаній. Строго говоря, новыя философскія ученія, получившія названія позитивизма, эволюціопизма, утилитаризма, были ученіями вполнъ матеріалистическими, такъ какъ они стремились подвести подъ одинъ уровень явленія физической и правственной жизни. Отъ чистаго матеріализма ихъ отличалъ только способъ постаповки вопроса-именно отсутствіе какихъ-либо доктринальныхъ признаній единства матеріи и духа и допущенное ими симптоматическое различіе между физическими процессами съ одной стороны и психическими съ другой. Но едва ли будетъ ошибкою признать, что быстрая популярность, именно у насъ пріобрътенная именами Лекки, Милля, Литра, Бокля, Спенсера, была вызвана всего болбе схадствомъ ихъ выводовъ съ матеріалистическимъ ученіемъ.

Изученіе литературной д'ятельности Чернышевскаго лучше всего показываеть, что матеріализмъ лишь внішпяя форма, случайная одежда того бьющаго черезъ край идеализма, который формулируется нами какъ движеніе 60-хъ годовъ. По интенспвности своего идеалистическаго порыва, по той самоотверженность, которую проявляли представители этого движе-

нія, по сил'в в'вры, вложенной въ него—оно можеть быть названо даже религіознымъ. Ибо такими словами, какъ общество, общественныя задачи, служеніе обществу, челов'єкъ вопстину не только малымъ разумомъ своимъ—разсудкомъ, но и большимъ разумомъ, т. е. вс'ємъ своимъ существомъ, всей волей своей и своими стремленіями отв'єчалъ на страшный и тапиственный вопросъ о смысл'є жизни. Только для этого и стоитъ жить. И въ служеніи масс'є, еще вчера закабаленной, въ д'єятельности, которая приноднимала бы ея самосознаніе, заключался идеализмъ эпохи.

Матеріалистическое міросозерцаніе было, повторяю, лишь оболочкой, одеждой истинной сущности движенія 60-хъ годовъ, было прежде всего протестомъ противъ оффиціальнаго спиритуализма предшествовавшей эпохи. Разсудокъ, какъ верховный руководитель человъка, польза, какъ конечная цъль его поступковъ, матеріальное благосостояніе, какъ необходимое и первое условіе жизни —все это, конечно, правственный матеріализмъ. Но не надо обманываться вижиностью, не надо допускать, чтобы вижиность скрывала истинное содержание и значение вещей. Потому что этимъ истиннымъ содержаніемъ и значеніемъ были интересы массы. Воть они-то и придали совершенно особенный характеръ всему міросозерцанію. "Разсудокъ" "польза", "матеріальное благосостояніе" — все это узенькое, маленькое м'ьшанство, все это принципы, которымъ ничего не стоить опошлиться до pig's philosophy-философіи свиного корыта. Но въ руслѣ этого узенькаго мъщанства 60-ые годы пробыли, быть можеть, одинъ лишь день, или даже лишь случайно заглянули туда. Безмерность желаній и стремленій русской интеллигенцій быстро оттіснили всі проявленія этого духа. Идеаль счастья становился все болье отвлеченнымъ, идеалъ героизма и подвижничества все болъе жизненнымъ. Но и раньше, и всегда было иъчто серьезно противо-мъщанское въ проповъди наиболъе мъщанскаго. Возьмите хотя бы идею матеріальнаго благосостоянія. Естественно, что ее выставили на своемъ знамени люди, сами вышедшіе изъ массы, изъ среды техъ, кто жилъ "между нищими и средними". Имъ она была дорога, безконечно дороже, чемъ, скажемъ, барину-пдеалисту. Но ведь это матеріальное благосостояніе понималось не какъ конечная цель, а лишь какъ необходимое условіе развитія, потому что нищета дъйствительно душить и гадить человъка. И потомъ въ какихъ грандіозныхъ картинахъ рисовалось это общее матеріальное благосостояніе! Туть были и дворцы изъ агата и хрусталя, быль общій земной праздникъ, была веселая земля, населенная веселыми людьми, --приволье и радость разумно трудящихся работниковъ. Фурье никогда не возбуждаль такихъ восторговъ, какъ въ это время. -- Нътъ, это не такъ просто! Нравственный матеріализмъ есть нічто отвратительное, когда онъ соединенъ съ малостью и робостью духа и съ сухимъ эгонзмомъ натуры, но не когда онъ является однимъ изъ рычаговъ для персоцѣнки нравственныхъ цѣнностей. А это-то и было въ 60-ые годы, которымъ надлежало переоцѣнпть цѣнности, созданныя крѣпостной эпохой.

Экономическія статьи Чернышевскаго были руководящими для журнала, и естественно, какой огромный интересъ возбуждали онів въ то время, когда мысль объ устройствів крестьянскаго быта была у всіхъ на умі, пугая однихъ или возбуждая — увы! — несбывшіяся мечты въ другихъ. Чернышевскій въ этихъ статьяхъ выступалъ съ совершенно опреділенными взглядами и требованіями, чімъ и обусловливается ихъ значеніе и ихъ историческая роль. Прекрасно начитанный по части западной экономической литературы, онъ ясно видіть, что экономическая эволюція Россіи представляеть изъ себя нікоторыя особенности, остальнымъ европейскимъ государствамъ или неизвітныя или извістныя очень мало, и понимая, что эти особенности, главной изъ которыхъ было существованіе общины, хороши съ точки зрізнія экономической самостоятельности крестьянъ, естественно проповіздывалъ ихъ сохраненіе, поддержку и развитіе. Основную свою точку зрізнія на крестьянскій вопросъ "Современникъ" выразиль въ сліздующихъ словахъ:

"Фантазія—способность очень слабая, она не въ силахъ отдаляться отъ дъйствительности. Она не въ силахъ создать для своихъ картинъ ни одного элемента, кромъ давасмыхъ ей дъйствительностью. Въ дъйствительности по вопросу о пользованій продуктомъ труда высшій элементь, знакомый нашему воображенію — положеніе поселянина - собственника. Вев теоріи коренныхъ улучшеній человъческаго быта построены на этомъ понятіи. Со временемъ, конечно, будеть представлять дъйствительность данныя для идеаловь, болье совершенныхь, но теперь инкто не въ силахъ отчетливымъ образомъ описать для другихъ или хотя бы представить самому себъ иное общественное устройство, которое имъдо бы своимъ основаніемъ идеалъ болье высокій. Да, изъ этого скромнаго основанія возникають и эту скромную ціль преслідують вей такъ на-Зываемыя утопін; дайте намъ такой быть, вь которомь каждый человькъ могь бы занимать положение поселянина-собственника или другое положепіс равнозначительное ему, въ которомъ каждый человъкъ могъ бы работать дъйствительно въ свою пользу."

Подчеркнутыя слова лежать въ основаній всёхъ экономическихъ разсужденій Чернышевскаго. Передъ собой онъ видёлъ воистину мужицкое царство и онъ думалъ, что это мужицкое царство можетъ развиваться безъконца, пока въ немъ не осуществятся сны Вёры Павловны о дворцахъ изъагата, о вёчной радости и весельи людей. Въ основу этого царства онъполагалъ общину и общинный духъ, духъ круговой поруки и артелей, изъкотораго должно выработаться новое братство и единеніе. Онъ считалъ общину камнемъ краеугольнымъ нашего экономическаго развитія; онъ ду-

малъ, что эта община, вызванная къ новой жизни реформами и западной наукой, допустившая въ свою среду интеллигенцію, легко перейдеть въ другое, безконечно лучшее существованіе. Община представлялась ему живучей и устойчивой, оттого-то такъ и раздражали его выходки бюрократовъ. Въ двухъ словахъ его идеалы на этотъ счеть можно выразить такъ: Чернышевскій считалъ не только желательнымъ, но и безусловно возможнымъ влить самое богатое и разнообразное культурное содержаніе въ самыя примитивныя и даже арханческія формы экономическаго быта безъ обмѣна, безъ капитала и даже безъ государственнаго вмѣшательства въ строй общиной жизни. Онъ вѣрилъ, что такъ должно было бы быть, но уже и въ ту эпоху, когда считались осуществимыми самыя смѣлыя надежды, сомиѣніе иѣтъ-нѣть овладѣвало имъ, и онъ тоскливо спрашивалъ, будетъ ли такъ?

Н. А. Добролюбовъ (1836—1861). Быть можеть, это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-ыхъ годовъ. Я не говорю-самая вліятельная: самымъ вліятельнымъ журналистомъ былъ, конечно, Чернышевскій. Но я настанваю на словахъ глубокой и серьезной и хотель бы даже удесятерить ихъ значеніе, заменивь однимь определеніемь: •Добролюбовъ быль натура религозная; счастье человъчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ, съ страстной любовью, нъжнымъ умиленіемъ, но и съ безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ встхъ людей иной веры, иного кумира. Даже у противниковъ 60-ыхъ годовъ по поводу Добролюбова вырываются порою хорошія строки, какъ вырываются онъ у всъхъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ молодности, его называють подчасъ мертвой головой, затвердившей одно слово: "счастье встхъ" и безконечное число разъ переворачивавшей его на всв лады. Да, отъ него действительно веть холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти, кристализованной, поглотившей всего человъка, сдълавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испечелившей его наконецъ. "Милый другъ, я умираю, оттого что быль я честень"—не пустыя слова и не гордыня духа. Честность не та, конечно, пошлая м'ящанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всехъ обездоленныхъ, откликающаяся на всь ихъ слезы, сдълавшая задачу ихъ отомщенія своей задачей, дъйствительно свела въ могилу. И онъ ушелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаннія съ теми же словами предсмертнаго завета, съ которыми опъ при жизни обращался къ толит учениковъ: "втрыте, что богъ-счастье встхъ людей, богь, которому мы служимъ--теперь обиженный и опозоренный, еще сойдеть на эмлю во всей красоть и величіи и сдълаеть изъ этой юдоли страданій и плача—юдоль красоты и веселья. Върьте, что вы будете отомщены, потому что всь униженные и оскорбленные достойны отомщенія".

Онъ умеръ на 26-мъ году, и конечно, у него изтъ біографіи. На его могиль Некрасовъ прекрасно сказаль: "бъдное дътство въ домъ бъднаго сельскаго священника, бъдное полуголодное ученье; потомъ 4 года лихорадочнаго, неутомимаго труда и наконецъ годъ за границей, проведенный въ предчувствін смерти — вотъ и вся біографія Добролюбова". По за этимъ послужнымъ спискомъ скрывается богатая интимная жизнь, и къ счастью любящая рука его друга и учителя, Чернышевскаго, сохранила намъ кое что изъ нея. И все сохраненное изъ дневника, изъ писемъ, изъ воспоминаній знавшихъ Добролюбова говорить о томъ, что все его дітство и юность прошли въ страстной въръ въ простого русскаго Бога, въ страстномъ желанін положить за Него душу свою, въ подвигахъ самобичеванія, въ пыткахъ, добровольно наложенныхъ на себя. Потомъ простой русскій Богь замънился Богомъ — человъчествомъ, и вся религіозная страсть, ничуть не ослабленная, но какъ будто еще больше раскалившаяся, направилась въ новое русло, вся неудовлетворенность жизни и счастья, вст вынесенныя униженія біздности, возвышенныя и очищенныя религіознымъ экстазомъ, одухотворенныя имъ, вылились въ мучительной жаждъ счастья для всъхъ. Многое ли онъ сдълалъ, сдвинула ли горы въра его? Послушаемъ враговъ его энохи, его настроенія.

"Связать литературу съ жизнью, - говорить В. Розановъ, - заставивъ первую служить послъдней и понимая послъднюю черезъ явленія первой - это составило смыслъ и задачу второго періода нашей критики, высшимъ выразителемъ котораго явился Добролюбовъ. Прекрасное въ литературъ было отодвинуто на второй иланъ, какъ и наслажденіе только имъ было признано мало достойнымъ. Какъ на самое существенное указывалось въ ней на то, что она можетъ глубже и върпъе, нежели что-либо другое, отражать въ себъ жизнь, и притомъ не только съ вибшней стороны, которую одну мы наблюдаемъ въ дъйствительности, но и съ внутренией, болъе глубокой, которая часто ускользаетъ отъ насъ. Художникъ или поэтъ есть какъ бы безсознательный мудрецъ, который въ выводимыхъ имъ образахъ или передаваемыхъ фактахъ концентрируетъ разсъянныя черты жизни, иногда схватываетъ глубочайшую ихъ сущность и даже угадываеть ихъ причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаемъ самую жизнь, а съ темъ вместе и научаемся, какъ относиться къ послъдней. Но не всякое литературное произведение выполняеть всв эти задачи одинаково и совершенно: несмотря на совершенство, напримъръ, въ изображении и обобщении, оно можетъ невърно опредълять смыслъ изображаемаго или, еще чаще, можетъ погръщать въ указаніи его причинъ. Задача критики и состоить въ томъ, чтобы внести поправки ко всему. этому. Она есть строгій и обстоятельный комментарій къ литературъ, который вносить въ нео недостающее, исправляетъ неправильно сказанное, осуждаетъ и отбрасываетъ ложное, и все это — на основаніи сравненія ея содержанія съ живою текущею дъйствительностью, какъ ее понимаетъ критикъ.

"Невозможно было придать литературъ болъе жизненное значеніе, пробудить къ ней болъе глубокій интересъ, такъ слить ее съ душой исторически-развивающагося общества, чъмъ какъ это сдълалъ подобный взглядъ на ея сущность и на задачи критики. Именно полъ его вліяніемъ литература пріобръла въ нашей жизни такое колосальное значеніе. Не знать ея, не любить ея, не интересоваться ею—это значило съ того времени стать отщененцемъ своего общества и народа, ненужнымъ отброскомъ родной исторіи, узкимъ и невъжественнымъ эгонстомъ, которому никто не нуженъ и который самъ никому не пуженъ. Писатель сталъ главнымъ, центральнымъ лицомъ въ нашемъ обществъ и исторіи, къ мысли котораго всъ прислушиваются. И все это совершилось безъ словъ, даже безъ видимыхъ, осязаемыхъ вліяній, просто черезъ измъненіе взгляда на литературу, черезъ новое отношеніе къ ней, въ которое стала критика, а за ней—общество.

"Великое значеніе исторически развивающейся жизни заключается въ томъ, что она, въ своемъ ровномъ и могущественномъ теченіи, удерживаеть въ себъ все истинное и доброе, что въ нее вносится индивидуальною волею, даетъ ростъ ему и силу, и сама отъ него возрастаетъ, ложное же и дурное почти все и безъ усилій оставляетъ въ сторонъ. Дъятельность Добролюбова, какъ ни кратка она была по времени, вошла органическимъ звеномъ въ духовное развитіе нашего общества, и трогательныя слова, написанныя имъ въ предвидъніи близкой смерти, въ виду ранней и незаслуженной могилы.

## Но зато родному краю Върно буду я извъстенъ,

осуществились такъ, какъ только онъ самъ могъ пожелать для себя, даже болье - какъ могъ онъ пожелать для самыхъ дорогихъ своихъ надеждъ. Цълый рядъ поколъній, какъ-то быстро выступившихъ и быстро же сошедшихъ со сцены, неотразимо подчинился его вліянію, усвоилъ тоть особый душевный складъ, тоть оттьнокъ чувства и направленіе мысли, которое жило въ этомъ еще такъ молодомъ и уже такъ странно могущественномъ человъкъ. И кто изъ насъ теперь живущихъ и уже свободныхъ отъ этого вліянія людей, обратясь къ лучшимъ годамъ своей юности, не вспомнитъ, какъ за томомъ сочиненій Добролюбова забывались и упиверситетскія лекціп, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена изъ разныхъ старыхъ и новыхъ книгъ. Къ нему примыкали всъ надежды, вся любовь и всякая непависть, "

Это хорошо, сильно, а главное, вёрно сказано. Добролюбовъ не думаль отрицать ни эстетики, ни художественности, но онъ органически, всёмъ существомъ своимъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовм'єстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несовм'єстимыя съ другими категоріями, и главнымъ образомъ, съ категоріей красоты. Какъ настоящій

шестидесятникъ, какъ одинъ изъ творцовъ эпохи, онъ былъ работникомъригористомъ, чуждавшимся всякой роскоши даже художественной и боявшимся ея. Поэтому онъ очень мало говорилъ о Пушкин в и Гоголь, о Толстомъ, недолюбливалъ Тургенева за его очевидную красивость и любовное свсе вниманіе сосредоточилъ на Гончаровъ и особенно на Островскомъ, который хотя и не отвітиль на главный вопрось жизни самого Добролюбова: "какъ устроить такъ, чтобы всъмъ было хорошо?"-зато картинами и типами своего течнаго царства ближе всего, по мижнію критика, подходиль къ отвіту на другой вопросъ: отчего людямъ не хорошо? Отъ самодурства, отъ предразсудковъ, отъ собственной трусости самихъ страдающихъ, а главное, отъ той страшной экономической зависимости, въ которой находится большинство людей. Въ то же время скептикъ Добролюбовъ спрашивалъ себя, достаточно ли велики діятели современной литературы и вообще всей русской литературы, чтобы заслуживать разбора съ самостоятельной художественной точки зрвнія -- и спокойно отвічаль: "ність: они не Гете, не Шекспирь, не Данте или Байронъ". Ихъ романы и комедін вызывають интересъ настолько лишь, насколько они дають намъ живое отражение русской жизни; и потому эта жизнь съ ея вопросами и тревогами гораздо болбе заслуживаеть разбора, чемъ герои повестей и комедій. И черезъ голову этихъ героевъ, которыми онъ почти и не занимается вовсе, Добролюбовъ направляеть свои удары противъ ненавистнаго ему строя русской жизни. За современной литературой онъ признаетъ одно лишь значеніе, значеніе прикладное и служебное - будить въ обществъ сознание уродливости этой жизни, вызывать его на борьбу съ темными силами застоя. Хотя Добролюбовъ при этомъ говорить, что литература не должна становиться орудіемъ партін, что отъ иея требуется одно лишь -- безусловная, неумолимая правда, но едва ли онъ имклъ что-нибудь и противъ чисто партійной литературы. Въ стать в "Лучь свъта въ темномъ царствъ" онъ спрашиваеть себя, что должно служить міриломъ при оцінків литературныхъ произведеній, всякихъ -- художественныхъ и не художественныхъ, и отвачаетъ на этотъ ръзко и опредъленно поставленный вопросъ такъ:

"Мърою достоинства писателя или отдъльнаго произведенія мы принчмаемъ то, насколько служать они выраженіемъ естественныхъ стремленій извъстнаго времени и народа. Естественныя стремленія человівчества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: чтобы всюмъ было хорошо."

Совершенно естественно поднимается вопросъ "почему же людямъ плохо?" и почему все въ жизни пдетъ противъ естественныхъ стремленій людей? Добролюбовъ прямого и яснаго отвъта на только что поставленные вопросы не далъ; слишкомъ увлеченный быстрой смъной событій

своего времени, онъ давалъ лишь случайные и частные отвъты. Отъ души ненавидя дореформенный русскій строй, онъ зло и мътко подводилъ ему итоги. Онъ указывалъ на самодурство темнаго царства, на то, въ какое безвыходное положеніе ставить людей экономическая зависимость, на зло отъ робости, невъжество и трусость людей. (Статьи "Темное царство" и "Лучъ свъта въ темномъ царствъ"). Но, въроятно, лучшей его статьей слъдуетъ признать "Что такое обломовщина?" Тутъ онъ весь искренній и непримиренный. Туть онъ весь разночинецъ, возставшій противъ барской культуры и ея "героевъ". Обломовщина для него самое отвратительное явленіе нашей жизни, и понимаеть онъ ее очень широко. Рудинъ, Бельтовъ, Онъгинъ и т. д. — всъ герои нашей литературы въ барскую эпоху ея развитія — тъ же Обломовы съ его лѣнью, прекраснодушіемъ и полной пустотой своей прикрашенной чужимъ трудомъ жизни. Они прежде всего тунеядцы и привилегированные люди, а этихъ двухъ "грѣховъ" Добролюо́овъ не прощалъ никому...

Вся д'вятельность Добролюбова прошла до эмансипацін, хотя онъ и пережилъ "Манифестъ" на н'всколько м'всяцевъ. Ясно, что онъ не могъ не уд'влять большого вниманія и крестьянскому вопросу.

О правоспособности мужика къ свободъ Добролюбовъ высказался въ сущности одинъ только разъ, но высказался такъ резко и решительно, какъ только этого можно желать, въ своей знаменитой статьъ, посвященной разсказамъ Марко-Вовчокъ. Напомнить ее читателю для меня прямо необходимо: къ тому же и данная здёсь характеристика М.-Вовчка имъетъ для насъ значеніе.

"Новая книжка "Народныхъ разсказовъ", — писалъ Добролюбовъ, — проникнута тъмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія "Народні Оповідання". Великія силы, таящіяся въ народъ, и разные способы ихъ проявленія подъ вліяніемъ крѣпостного права—вотъ, что мы видимъ въ этихъ разсказахъ. Тонъ автора, обрывисто пъвучій, характеръ разсказа грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свъжей поэзіи въ описаніяхъ—все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ разсказахъ."

Конечно, это очень большая похвала и сама по себѣ взятая, и несомитьно еще большая, разъ она принадлежить такому суровому критику, какъ Добролюбовъ, который вообще не долюбливалъ комплиментовъ. Онъ, впрочемъ, инсколько не увлекался и превосходно видѣлъ, съ къмъ и съ чъмъ имъетъ дѣло. Характерно, съ этой точки зрѣнія, самое заглавіе его статьи: "Черты для характеристики русскаго простонародья". Замѣтьте: только "черты", и этого Добролюбовъ не забываетъ ни на минуту. Онъ пишетъ:

"...Мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нѣсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

"Надо замътить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественной полнотою, а только лишь намъчены въ коротенькихъ разсказцахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизии, - это было бы уже слишкомъ много. Такой эпопен мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамъстъ нечего еще и думать о ней.... Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономін человъческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьсзныя, искренно и съ любовью сдъланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числь этихъ наблюденій едва ли не самое почетное мъсто принадлежить очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, педосказаннаго, иногда факть берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или виъшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ со обычнымъ строемъ жизии. Но... для насъ довольно и того, что въ разсказахъ Марка Вовчка мы видимъ желаніе и умфиье прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себъ, гулу народной жизни: мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встръчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тъ требованія и наклоиности, которыя мы и сами замьчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чемъ и дороги для насъ эти разсказы; вотъ почему и цеиимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрять такъ узко и убого многіе изъ образовани вйщихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувеллистовъ и пр., и пр."

Что Добролюбовъ подразумъвалъ подъ "шпрокимъ пониманіемъ" народной жизни, извъстно всъмъ и каждому. Больше всего возмущалъ его взглядъ на народъ, какъ на безличную массу, живущую лишь стихійными инстинктами и коллективно-физіологическими процессами. Оттого-то онъ съ особенной любовью отмечаль проявленія личнаго начала, прощая даже его заблужденія, какъ, напримъръ, при разборъ характера Ефима изъ разсказа М. Вовчка: "Купеческая дочка". Онъ върить, что это "личное начало" существуеть, что оно только притаплось, запуганное визшними обстоятельствами крѣпостного права и гнетущей мыслью о невозможности для человека сделать хоть что-нибудь и хоть чемъ-нибудь заявить о самостоятельности своей мысли и чувства. Въ то же время онъ старается доказать хотя бы чисто апріорнымъ путемъ, что отсутствіе подобнаго "начала" было бы вещью совершенно необъяснимой и даже противоестественной, что оно есть, что его не можеть не быть, что оно должно быть, наконецъ. Онъ предсказываеть ему полное и разумное развитие въ будущемъ, когда исчезнеть не только витьшній гнеть кртпостного права, но и всевозможных вего остатковъ и переживаній. Поэтому главная задача его замачательной статьи сводится къ тому, чтобы избавить разсказы М. Вовчка отъ нареканія въ идеализаціи, прикрашиваніи, жоржъ-зандизив и пр., доказать, что они не "фантазія", не идиллія въ соціальномъ вкусть, не "мечты будущаго золотого въка", а плоть отъ плоти настоящей дъйствительной жизни, той жизни, которой не хотять видеть практические люди съ судачынин глазами, "гуманными взглядами и тайными симпатіями къ крфпостнымъ отношеніямъ". Въ концф концовъ, резюмируя свой разборъ разсказовъ Вовчка, онъ говорить: "Мы можемъ здесь еще разъ обратить вниманіе читателей на мысль, развитие которой составляеть главную задачу этой статын, --мысль о томъ, что народъ способенъ по всевозможенымъ возвышеннымь чувствамь и поступкамь наравны сь людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и что слыдуеть строго различать въ немъ послъдствія внюшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсымь не загложли, какъ многіе думають.... Съ такимъ довъріемъкъ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія, можно дъйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дыло крыпкія, свыжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому оню такъ часто подвергаются при настоящемь порядки вещей."

Отношенія къ мужику — единственная область, где Добролюбовъ обходился безъ своего обычнаго и очень глубокаго скептицизма. Здесь онъ допускаль даже идеализацію, не въ смысль прикрашиванія, разумъется, а ... лишь "ошибокъ любви и върм". Здъсь онъ говорить о великихъ силахъ, таящихся въ народе русскомъ, здесь у него другой тонъ, другіе пріемы критики. По совству и наче относился онъ къ русскому обществу и русской интеллигенціи. Зубсь на одного избраннаго онъ видель десятки и сотни козлищь, здесь не радовали его ни Кокоревы ни Ламанскіе, какимъ бы бъснованіямъ всероссійскаго прогресса ни придавались они, здъсь онъ давалъ полиый просторъ своему злому, язвительному и очень часто злорадному смеку. Искренней ненавистью ненавидель онъ барство и все проявленія барской натуры, съ отвращеніемъ смотр'єль онъ на то, какъ вчерашніе крупостники ломались передъ публикой на либеральныхъ подмосткахъ, чтобы сорвать дешевыя стадныя рукоплесканія. Ему казались глупыми и безсмысленными восторги общества, когда ничего еще не было савлано, когда все было впереди, и заря настоящаго дня не брежжила еще. Созданный имъ "Свистокъ" и быль темъ лобнымъ местомъ, куда онъ выводилъ всёхъ ликующихъ, праздноболтающихъ, а ихъ, конечно, было большинство. Не ликованія и праздноболтанія нужно было ему; онъ хотьль, чтобы "поха великихъ реформъ" совершилась въ серьезности и молчаніи, съ огромнымъ

пониманіемъ той страшной отв'єтственности, которую возлагаетъ на каждаго будущее народной жизни. Въ прочность оффиціальнаго прогресса онъ не върилъ никогда. Онъ точно предчувствовалъ, что этотъ прогрессъ очень скоро повернетъ маршъ-маршемъ назадъ, и несомивнио вид'єлъ, что все это "очаровательное зданіе" реформъ стоптъ на курьихъ ножкахъ. Гд'є наше общество, которое могло бы поддержать сд'єланное, гд'є наши ручательства за будущее? — спрашивалъ онъ въ каждой своей стать в, и на это приходилось давать лишь отрицательные отв'єты. Указывали многіе на журналистику, какъ на крупную общественную силу. Добролюбовъ см'єлься и надъ этимъ. Журналистика крупная сила? И онъ принимался подсчитывать число нашихъ читателей, число грамотныхъ вообще. Получалось нъчто воистину мизерное... Н'єть общества, н'єть общественнаго самосознанія, а есть гг. Кокоревы, однимъ словомъ, болтуны. Теперь, полагаю, станеть совершенно ясной вся 'єдкость знаменитаго стихотворенія "Нашъ демонъ":

Въ тѣ дпи, когда намъ было ново Значенье правды и добра И обличительное слово Лилось изъ каждаго пера; Когда Россія съ умиленьемъ Внимала звукамъ Щелрина И разсуждала съ увлеченьемъ Полезна палка иль вредна; Когда возгласы раздавались, Чтобъ за людей считать жидовъ, И мужики освобождались, И вредъ былъ сознанъ откуповъ...

Въ тѣ дни исполненный злого скептицизма демонъ предсталъ передъ русскимъ обществомъ и, не зная ничего святого, не вѣрилъ, что

> ...Нуженъ геній, Чтобы разумный дать отвътъ Среди серьезныхъ нашихъ преній, Нужна ли грамотность иль нътъ? Онъ хохоталъ, какъ мы ръшали, Чтобъ мужика не баринъ съкъ, И какъ гуманно утверждали, Что жилъ есть тоже человъкъ... Весь нашь прогрессъ, всю нашу гласность, Громъ обличительныхъ статей, И публицистовъ нашихъ страстность И лаже самый Атеней-Все жертвой грубаго глумленья Сольдаль желчный этоть бысь, Бъсъ отрицанья, бъсъ сомнънья, Бъсъ, отвергающій прогрессъ.

Это лучшая характеристика "Свистка".

По самой натурт своей Добролюбовъ не любилъ карнаваловъ—онъ былъ постникомъ и подвижникомъ и боялся этого ребяческаго увлеченія красивой иллюминаціей. Впередн ему представлялась одна работа, которая потребуетъ отъ человъка встать его силъ, а можетъ быть, и жизни. Оттого-то такъ мало радовали его даже личные успъхи и личная слава. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній онъ говорить:

....Боюсь,
Чтобъ кто-нибудь въ усердьи глупомъ
На гробъ цвътовъ мит не принесъ...
Чтобъ безкорыстною толпою
За нимъ не шли мои друзья,
Чтобъ подъ могильною землею
Не сталъ любви предметомъ я

У него было слишкомъ мало друзей, были люди, только сочувствовавшіе ему, понимавшіе его лишь съ витшней стороны, но которые даже и не заглядывали въ истинную глубину его требованій отъ жизни. "Чтобы встит было хорошо" — вотъ его девизъ, вотъ смыслъ всей его проповъди; увлекались же больше ттиъ, какъ онъ отдълалъ Пирогова за снисхожденіе къ розгѣ, осмъялъ Погодина за его напыщенное академическое самодовольство. И чтиъ больше страдалъ онъ, ттиъ злѣе и безпощадитье становилось его перо, отъ уколовъ котораго не могли не корчиться несчастныя жертвы "Свистка".

Послѣ смерти Добролюбова и ссылки Чернышевскаго журналъ перешелъ въ руки эпигоновъ, такихъ какъ М. А. Антоновичъ, Ю. Г. Жуковскій, Г. З. Е истевъ, А. Н. Пыпинъ и т. д. Нельзя сказать, что онъ остался на прежней высотѣ, несмотря на яркій расцвѣтъ таланта Некрасова и на фельетоны Щедрина, принявшагося теперь за ежемѣсячную литературную дѣятельностъ. Труднѣе стало самое время. Освобожденіе крестьянт было дѣломъ настолько назрѣвшимъ, такъ хорошо подготовленнымъ самою жизнью, всѣмъ прошлымъ нашего экономическаго и умственнаго развитія, даже нашими международными отношеніями—(это, кстати сказать, смутно чувствовалось самими современниками, которые думали, что освобожденіе было потребовано Паполеономъ и союзвиками)—что русская мысль двигалась въ сущности по одному руслу, и лагерь крѣпостниковъ былъ ей не страшенъ. Но теперь наступила разноголосица, такъ какъ, очевидно, предстояли дальнѣйшія реформы, по поводу которыхъ мнѣнія очень раздѣлились. Одни требовали полнаго обновленія всего строя, другіе рекомендовали умѣренность, третьи хотѣли вер-

нуться назадъ, какъ будто исторія возвращается. Выступпли на сцену вопросы дворянскій, судебный, педагогическій, университетскій и т. д., которые требовали самаго пристальнаго вниманія къ себѣ. Со всѣмъ этимъ приходилось считаться, что было очень трудно "Современнику", гдѣ главная роль перешла теперь къ М. Антоновичу, человѣку очень талантливому, очень образованному, но которому во всякомъ случаѣ очень трудно было замѣнить сразу публицистику Черпышевскаго и критику Добролюбова. Но всеже вліяніе журнала не уменьшилось, оно стало лишь уже, партійнѣе. Въ 1866 г. "Современникъ" былъ закрытъ по причинѣ смутнаго состоянія умовъ.

"Русское Слово" (основано въ 1858 г.). Въ смыслъ популярности "Русское Слово" не уступало "Современнику", но въ смыслъ вліянія на жизнь его приходится поставить на второе масто. Къ голосу "Современника" прислушивались даже въ высшихъ сферахъ, съ нимъ считались всѣ партін. "Русское Слово" такого значенія не питло. Издаваемое подъ редакціей Благосв'ятлова, одухотворенное талантомъ Писарева, собравшее вокругъ себя немало замътныхъ дарованій, такихъ какъ Шелгуновъ, Зайцевъ, Соколовъ, Омулевскій и пр., оно поражаєть насъ см'ялостью и яркостью своей мысли, своимъ молодымъ задоромъ, полнымъ отсутствіемъ какого бы то ни было скептицизма. Тонъ журналу давали статьи Писарева, но какъ ни велико было дарование этого третьяго замъчательнаго нашего критика, никакъ нельзя забывать и его товарищей. Каждый изь нихъ д'ьлалъ свое дело и делалъ его хорошо. Шелгуновъ занимался преимущественно популяризаціей, и если статьи его не представляють ничего оригинальнаго, то несомивню, что онв были очень нужны въ то время. Нельзя, на самомъ дълъ, забывать, что въ какихъ бы яркихъ краскахъ не представлялась намъ эпоха великихъ реформъ - невъжество русскаго общества было поразительное. Это было общество младенческое, наивное, едва выходившее изъ состоянія крізпостной дикости. Оно ничему не училось, ничего не знало, ему нужно было разсказывать о самыхъ элементарныхъ вещахъ, выяснять самыя обыденныя представленія. Оно столько же нуждалось въ руководителяхъ, сколько въ популяризаторахъ. И взявшись за это безъ всякихъ претензій, безъ всякаго самомнінія, съ обычной милой скромностью, Шелгуновъ, разумъется, отвъчалъ потребности, вполнъ и безусловно назръвшей. Замътнъе дъятельность Зайцева – совершенно несправедливо забытаго и даже заживо забытаго. Темъ же, чемъ былъ Писаревъ для критики, темъ былъ Зайцевъ для библіографія. Своими крошечными статейками, проникнутыми всв одною мыслью, что наиз необходимо разстаться

со всёмъ прошлымъ, —его авторитетомъ и его "вёрой" (для Зайцева только суевёріями), онъ дёйствовалъ точно изъ скорострёльнаго орудія, постоянно дисциплинируя и возбуждая читательскую мысль. Но было и еще н'ёчто въ его д'ятельности — это то, что онъ одинъ изъ первыхъ, если не первый, серьезно и внимательно отнесся къ рабочему движенію на Запад'є и старался ознакомить съ нимъ общество. Здёсь приходится отм'ётить его переводъ рёчей и мелкихъ брошюръ Лассаля.

Имъло ли "Русское Слово" право на самостоятельное существованіе, была ли его постоянная полемика съ "Современникомъ" результатомъ задора или вызывалась необходимостью? Мит думается, что имтло и вызывалось необходимостью. Обращу пока вниманіе на одинъ только, но существенный пункть, на отношение къ мужику. Для "Современника" этотъ мужикъ, въ смысть ли великихъ таящихся въ народъ силъ Добролюбова или въ смыслъ крестьянина-собственника Чернышевскаго, или истиннаго начала всъхъ началъ Елисеева, былъ действительно камнемъ красугольнымъ всего мышленія. Елисеевъ, напр., писаль не только сь точки зрвнія его интересовъ, но, но возможности, его языкомъ, подражая его грубоватому юмору, его уступчивому лукавству-вообще его "себт на умъ". Онъ тонко подсмънвался надъ барскими затъями, надъ антеллигентными мечтаніями, всеми своими статьями онъ говорилъ, что пока въ крестьянстве, въ серой молчаливой массъ не будеть для этого почвы — то вообще не будеть ничего. Върилъ же онъ и въ то, что такая почва можетъ быть очень скоро подготовлена. "Современникъ" поэтому по всей истинъ и справедливости можеть быть названъ органомъ стараго народничества. "Русское Слово" въ лицъ своихъ главарей, по крайней мъръ, было къ мужику сравнительно равнодушно. Инсаревъ очень опредъленно высказался по этому поводу, указывая, что единственное горе народа въ его нев'вжеств', единственное лекарство-просвещение. "Пока наука не перестанеть быть барскою роскошью, пока она не сублается насущнымъ хлебомъ каждаго здороваго человека, пока она не проникнеть въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, -- до техъ поръ бедность и безиравственность трудящейся массы будугь постоянно усиливаться, несмотря ин на проповъди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовь, ни на теоріи соціалистовь. Есть въ человічестві только одно зло-нев вжество, противъ этого зла есть только одно лекарство - наука, но это л'екарство надо принимать не гомеонатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого ліжарства увеличиваеть страданія больного организма. Сильный пріемъ ведеть за собою радикальное исцеленіе. Но трусость человека такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ."

Воть и все, что могло сказать "Русское Слово" по адресу мужика. Туть нѣть не только порыва, но и особенной сердечности. Ни малѣйшей мысли о томь, что мужикъ—начало всѣхъ началъ. Начало всѣхъ началъ— наука, просвѣщеніе и—какъ превосходно добавлялъ Зайцевъ — рѣшеніе экономическихъ противорѣчій современнаго общества, взятаго цѣликомъ. И несомнѣнно, что конечный пдеалъ "Современника"—мужицкое царство, гдѣ каждый былъ бы "крестьяниномъ-собственникомъ", былъ совершенно чуждъ "Русскому Слову".

Главной силой "Русскаго Слова" и, вероятно, самымъ блестящимъ и остроумнымъ русскимъ критикомъ, на котораго все другіе сотрудники журнала, по откровенному признанію Н. В. Шелгунова, смотр'яли снизу вверхъ, быль Длитрій Ивановичь Писаревь (1841—1868), работавшій въ "Русскомъ Словъ" и только въ немъ целыхъ 5 л. (1861—1866), после дакрытія котораго пере пель въ "Дело", где успель напечатать одну статью, и затемъ, разсорившись съ редакторомъ Благосветловымъ, остался не уделъ. Сынъ полураззорившихся помещиковъ, онъ, получивши приличное домашнее образованіе, поступиль въ 3-ю гимназію С.-Петербурга, оттуда въ университеть, который и окончиль благополучно въ 1860 г. Вышель онъ кандидатомъ, съ медалью и самыми милыми уб'ежденіями, которыя потомъ съ веселымъ юморомъ изложилъ въ своихъ статьяхъ "Наша университетская наука"; но духъ времени быстро измѣнилъ его, и уже черезъ годъ онъ является передъ нами передовымъ журналистомъ. Ипсалъ онъ много, скоро и всегда превосходно. Главной своей задачей онъ считалъ популяризацію естественно-научныхъ и историческихъ знацій, о чемъ онъ говорить между прочимъ въ одномъ изъ писемъ къ своей матери: "общія разсужденія и высшіє взгляды составляють совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталь для такого общества, которому недостаеть самыхъ элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать всв необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мив эта задача во всвхъ отношеніяхъ по силамъ и по душев". Эта задача, такъ подходившая къ духу времени, когда масса, ея интересы, ея роль и значение въ жизни дъйствительно пріобръли огромное значение во всьхъ соображеніяхъ и надеждахъ мыслящаго человъка, — нашла въ Инсаревъ талантливъйшаго псполнителя. Писаревъ прекрасно понимелъ, что движение захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, что надо эту массу приподнять до себя, чтобы потомъ уже на ея знаніяхъ, на ея самостоятельной жизпи построить что-нибудь прочное и цівнюе. Много преданныхъ людей пошло за нимъ и между прочимъ ихъ усиліями эпох'в 60-ыхъ годовъ былъ приданъ ея раціоналистическій, просвътительный характеръ.

Какъ извъстно, начиная съ 1861 г., Инсаревъ сдълался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора "Русскаго Слова". Успъхъ его статей превзошелъ самыя смълыя и нетерпъливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнъйшай его біографія обращается въ постоянное литературное горьніе. Ипсаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ, и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово, весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадеть даромъ, а найдеть себъ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцъ. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дъло, онълюбилъ читателя, и на такое къ себъ вниманіе читатель того времени имълъ полное право.

"Теперь къ моему характеру,—пишетъ опъ 17 япваря 1865 года,—присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, миъ до нихъ пе было никакого дъла. Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себъ удовольствіе; миъ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотълъ думать. А теперь миъ представляется часто, что мою статью читаетъ гдъ-нибудь въ глуши очень молодой человъкъ, который еще меньше моего жилъ на свътъ и очень мало знаетъ, а между тъмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда миъ представляется такой читатель, то мною овладъваетъ самое горячее желаніе сдълать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дъльнымъ занятіямъ.

"Это навърное отражается и въ изложеніи монхъ статей, и въ выборь ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дъломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства"....

Верпемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того: во время пятилѣтняго заключенія въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ "Наша университетская наука", "Реалисты", "Романъ кисейной дѣ-

вушки", "Промахи незрѣлой мысли"—гдѣ же тутъ хотя бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ лѣтияго литератора не было ип на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кпиучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Иисаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность положенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той же работой, съ такими же планами вышелъ изъ крѣпости. Наиисанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ "Русскомъ Словѣ".

Отм'вчу любонытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей притомъ самыхъ блестящихъ, написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Послѣ выхода изъ крѣпости Писаревъ прожилъ всего около 2 л. и умеръ въ іюжѣ 1868 года. Съ этой стороны онъ можетъ быть воистину причисленъ къ великомученикамъ русской литературы, которая и замѣнила ему жизнь. Жизнь (опять таки внѣ литературы) прямо таки не улыбнулась ему, да и была ли она?.. Положительно приходится удивляться духовной мощи этого человъка, его заражающей бодрости, его настойчивому призыву къ работъ, несмотря ни на что.

Онъ не ликоваль—о нѣть! Слишкомъ ясно попималь онъ, какую толщу невѣжества, предразсудковъ, крѣпостническаго наслѣдства вообще надо пробить, чтобы дать ходъ новому человѣку; онъ сознаваль, что работа, предстоявшая новому человѣку, велика и серьезна, онъ не обѣщаль скорой побѣды и скораго наступленія пира жизни, онъ зналь, что въ одинъ моменть не поумнѣють и не пріобрѣтуть ни гражданской выправки, ни гражданскаго мужества 80 мил. русскихъ людей, изъ которыхъ 79 находились въ первобытномъ состояніи, но онъ вѣрилъ, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдить злое, глупое, подлое, и требовалъ, чтобы каждый шелъ по истинному пути "мыслящаго реализма".

Ипсаревъ никогда не формулировалъ ясно своего общественнаго идеала, но у него былъ "герой", въ выясненіи индивидуальности котораго и заключается суть его критическихъ статей. Этотъ герой — мыслящій реалисть, нашедшій свое литературное воплощеніе въ типъ Базарова. Писаревъ облю-

бовалъ этотъ типъ, облюбовалъ, какъ эстетикъ, потому что для него жизнь мыслящаго реалиста не только самая полезная, но и самая краспвая. Въ мыслящемъ реалисть на первомъ плань стоитъ его ярко выраженная индивидуальность. Этоть человькъ всеми способами защищаеть свою духовную самостоятельность. Онъ в'єрить только въ умъ, знаніе, науку. Онъ врагь всякихъ предразсудковъ, стесняющихъ личную свободу, онъ врагъ всякихъ сословныхъ, кастовыхъ перегородокъ, мешающихъ человеку работать въ сферѣ пстиннаго своего призванія, "гдѣ онъ только и можеть принести напбольшую пользу обществу съ напбольшимъ наслажденіемъ для себя". Онъ имбеть дело прежде всего съ действительностью, которая, вследствіе нищеты и нев'яжества людей, требуетъ постоянныхъ улучшеній и настойчивой работы. Эта работа, руководимая и вдохновляемая всемъ прежнимъ реальнымъ опытомъ человъчества, пстинное его назначение. Но во имя чего станетъ работать мыслящій реалисть? Во имя долга? Конечно, нътъ, такъ какъ Писаревъ не признавать долга. Во имя нравственной ответственности передъ людьми? Тоже нъть, потому что реалисть такой отвътственности не знасть. Во имя общественной пользы?-- Польза, конечно, будеть, но не она вдохновляетъ къ труду. Вдохновляетъ лишь красота самой работы, наслажденіе, получаемое оть нея, вдохновляеть творческое осуществленіе цѣли и вліяніе на жизнь.

Этимъ Писаревъ какъ бы замыкаетъ кругъ рѣшенія задачи о смыслѣ жизни. Все выходить изъ личности, все возвращается къ ней. Она не требуетъ для себя никакой опеки, никакого руководства, кромѣ руководства науки и знанія. Виѣ себя она не ищетъ ни опоры, ни цѣли. Она совмѣщаетъ въ себѣ весь полный Божій міръ, и даже работа, которую она отдаетъ обществу, возвращается къ ней въ видѣ наслажденія и вліянія. Ея первая, главная, единственная цѣль—собственное развитіе, собственное совершенствованіе. Виѣ личности, важиѣе личности иѣтъ ничего; все, что отвлекаетъ личность отъ самой себя,—все это вредно. И Писаревъ всею силою возставалъ противъ мистики, говорящей о началахъ высшихъ, чѣмъ личность—и противъ схоластики и метафизики, т. е. той же мистики, только преображенной, введенной въ логическія схемы и формулы.

Личность мыслящаго реалиста есть ивчто самоцвиное и самодовлеющее, значить, ивчто такое, что можеть пользоваться абсолютной, безграничной свободой и полной безответственностью. Реалисть всегда поступаеть за свой счеть и на свой страхъ. Если разумъ и наука оправдывають его поведеніе, то никакого другого оправданія ему и не нужно. И Писареву въ сущности оставалось сделать одинъ только шагъ, чтобы дойти до "потребляющей ближнихъ своихъ" личности Штирнера или даже до сверхъчеловека Ницше. Но этого шага онъ не сделалъ и не могъ сделать. Сынъ

60-ыхъ годовъ, ученикъ Чернышевскаго, Писаревъ долженъ былъ считаться съ идсей общественной пользы и интересовъ массы, т. е. господствующей, центральной идеей эпохи,—такой даже, которая составляла истинное ся содержаніе, ся одухотворяющее начало. И эту идею онъ принялъ такъ же дъльно, такъ же органически, съ тъмъ же увлеченіемъ, съ какимъ и идею личной свободы. Она-то и ставитъ не совсъмъ логичныя, но серьезиъйшія ограниченія его индивидуализму.

Надо замътить, что полную, безграничную свободу Писаревъ предоставляеть только мыслящимъ реалистамъ, а никакъ не всемъ людямъ. На мыслящихъ реалистовъ онъ надвется-и вврить, что наука и знаніе не допустять ихъ до ложнаго шага. Эти наука, знаніе, разумъ очень требовательны. Они не только требують, чтобы человъкъ работаль, но и работаль непременно въ известномъ направлении, сообразно съ интересами массы. Для своей эпохи онъ не видьлъ, напр., ничего болъе полезнаго, чемъ популяризація историческихъ и естественно-научныхъ сведеній и борьба съ нев'єжествомъ и нищетой. Конедно, внутренняя свобода реалиста этимъ не нарушается, потому что такая работа (по схемъ Инсарева) какъ нельзя более соответствуеть истиннымъ требованіямъ его натуры, и голоса ведущей его науки онъ слушается не по приказанію или указкъ, а съ радостно раскрытымъ его внушеніямъ сердцемъ, но все же у насъ получается и опредъленная работа, и опредъленная цъль, а значить, и самоограничение. Чтобы сделать такое самоограничение свободнымъ и не зависящимъ отъ чего-нибудь вившняго, посторонняго --- Писаревъ создаетъ свою систему средняго и высшаго образованія. Школа и литература – вотъ двѣ главныя сплы, вырабатывающія мыслящаго реалиста, и объ онъ должны быть сплошь реорганизованы, чтобы реалистъ получился должныхъ разм'тровъ и сообразныхъ съ своимъ призваніемъ качествъ. Въ школъ на первомъ планъ реальныя знанія, самостоятельная работа, духовная независимость ученика; въ литературъ-реальные общественные вопросы, указаніе истинныхъ нутей для борьбы съ нищетой и нев'яжествомъ, распространеніе полезныхъ свідіній, а главное, борьба съ предразсудкахи, борьба не на животъ, а на смерть со всеми пережитками схоластики, метафизики и кръпостного права.

Кром'в того, чтобы пользоваться свободой, реалисть должень быть самь свободень не только уже от предразсудковь или пережитковь; но больше того: онь должень быть мыслящимь пролетаріемь. Почему, когда говорять о Писарев'в или свысока называють его талантливымь мальчикомъ, или отказываются вид'ять въ немъ что-пибудь другое, кром'в бойкаго и талантливаго пера,—не считають нужнымъ упомянуть объ этомъ пункт'в его ученія,—я не знаю, но это ничуть не умень-

шаетъ его важности. Мыслящій реализмъ, получившій уже свои ограниченія отъ науки и знанія, этимъ вотъ требованіемъ Писарева обращается, пожалуй, даже въ подвижничество, потому что только ради пдейнаго самоуслажденія, ради полноты своего духовнаго міра работаетъ мыслящій реалистъ, а не ради какой-нибудь внѣшней выгоды. Писаревъ требовалъ отъ человѣка работы и думалъ, что истинную работу можетъ совершать лишь пролетарій, который знаетъ, въ чемъ дъйствительно нуждается его бѣдная и невѣжественная родина. Онъ, человѣкъ настоящихъ, а не выдуманныхъ потребностей, будетъ стремиться къ полезному и необходимому по существу, или въ рѣзкой формулировкѣ—научитъ сначала шитъ сапоги, а затѣмъ уже понимать Шекспира. И мало того, его личные интересы, какъ пролетарія, органически, безкорыстно, безъ душевнаго надрыва сольются съ интересами нищей и голодной массы. Владѣніе чѣмъ-нибудь, какая-нибудь привилегія, все это не можеть не явиться помѣхой въ трезвой работъ реалиста.

II воть странное, повидимому, явленіе, что самъ барниъ и чуткій эстетикъ, Инсаревъ съ поражающей силой благороднаго негодованіи или съ уничтожающей насмъшкой обрушивается на все барское и на эстетику прежде всего! Онъ прямо-таки вопіеть противъ эстетики, противъ самодоважющей красоты, онъ мечетъ на нихъ громы и молніи, хотя идев самодовлеющей и самоценной личности онъ нисколько не противоречить. Но настроеніе эпохи и товъ, приданный ей господствующимъ типомъ разночинца, оказались сильнъе барской закваски Писарева и заставили его самое цвиное пріобратеніе барской культуры, идею красоты подчинить идев пользы. Вообще по этому поводу мик хотклось бы сделать небольшое замечание. Я думаю, что не следуеть быть слишкомъ большимъ теоретикомъ въ вопросахъ "живой жизни", которая, разумфется, своею сложностью всегда перещеголяеть самую сложную теорію, а по своему разнообразію не хочеть уложиться ин въ какія строго определенныя рамки. Поэтому, придавая очень большой смыслъ вопросу о сословномъ происхождении челов кая никогда не думалъ однако требовать, чтобы у каждаго барина были непремънно идеи барскія, а у каждаго разночинца-- "разночинныя". равиялось бы требованію, чтобы всё кошки были непременно серыя. Въ той же сословной средъ возможны самыя разнообразныя вліянія, а значить, и разные результаты. Я думаю только, что основной типъ своего сословія человъкъ дъйствительно сохраняеть очень упрямо, такъ что попа и въ рогожь узнають. Но въ то же время всякій культурный слой, всякая общественная идея-при чемъ, конечно, и слой, и иден создаются преимущественно жизнью и духомъ извъстнаго сословія — обладають силою внушеиін, притомъ очень часто распространяють свою власть и вліяніе на области совершенно для нихъ чуждыя. Благодаря этой силь, онъ способны находить себъ самыхъ неожиданныхъ последователей даже тамъ, гдь, казалось бы, кром в вражды он в не могли встретить ничего. Поэтому барское происхождение Писарева меня рашительно не смущаеть. Подчинившись многимъ пдеямъ господствовавшаго разночинца, радостно подрубая тотъ самый сукъ, на которомъ сидъли его предки и родичи, волнуясь и сиъща, съ юношеской восторженностью опрокидывая всв барскія традиціи, провожая ихъ пинками и насившками, -- Писаревъ однако очень упрямо сохраняль основной типъ своего сословія. Відь не даромь все же такъ недолюбливаль его "Современникъ", напр., въ лицъ Антоновича, потому что въ глазахъ "Современника" "мыслящій пролетарій" Писарева очень напоминалъ "мыслящаго аристократа-бълоручку", а г. Михайловскій въ своихъ воспоминаніяхъ съ большимъ основаніемъ говорить о Инсаревь: "въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны" и т. д., -- т. е. просто напросто упрекаетъ Инсарсва въ прекраснодушін, воистину отличавшемъ передовыхъ представителей нашего барства. Развитая личность для Писарева была д'виствительно выше всего. Величія массы понять онъ не могъ. Никакого мистическаго влеченія къ масев (какъ у Добролюбова, напр.) онъ не чувствовалъ. Онъ видълъ, что она глупа и бъдна, и мало ею интересовался. Даже лучь свъта въ темномъ царствъ инсколько его не радовать: опъ не могъ пов'врить, чтобы лучъ этотъ самъ собою загорълся внутри массы, и думаль, что этоть лучь должень быть внесенъ въ массу реалистами. Я думаю, что Добролюбовъ очень и очень не одобриль бы Ипсарева за это отсутствие веры въ народъ и въ таящися тамъ великія силы. Но тотъ же Добролюбовъ едва ли бы отказался отдать справедливость Писареву не только уже за огромный, прямо-таки исключительный литературный таланть, но и за ту неутомимость, за ту м'яткость, съ какою онъ разстръливалъ барскіе идеалы и пережитки барской культуры, и какъ славно и лихо велъ онъ съ ними свою партизанскую войну, воистину не давая имъ ни отдыха, ни срока.

Установить связь идей Писарева съ идеями его предшественниковъ не трудно. Припомните, какъ отстанвалъ Бълинскій личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дёло обвиняли его за то, что онъ не признаетъ никакихъ литературныхъ авторитетовъ и осмъливается по поводу каждаго разбираемаго автора свое суждение имъть. Обвинение совершенио справедливое, но мы, разумъется, поставимъ его въ заслугу великому критику.

Это "свое сужденіе" и создало его славу, о но—его право на безсмертіе. Литературный авторитеть такъ же вреденъ, какъ и всякій другой, разъ человѣкъ подчиняется ему не сознательно, а лышь изъ робости мысли и чувства, словомъ—съ чужого голоса. Личность всякаго человѣка должна быть свободна. Этому училъ Вѣлинскій. Разумѣется, что эманспиація личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тѣмъ же принципомъ, онъ смѣло подходилъ къ вопросамъ любви, семейной и государственной жизни.

"Нашъ романтизмъ, — говорилъ опъ, — хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастія его жизни. Одниъ такъ, другой иначе, тотъ - одинъ разъ въ жизни, этотъ — десять разъ, оба равно правы, лишь бы только на совъсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло инчье несчастье".

Любовь должна быть свободна, и человъку нечего взваливать на себя какихъ бы то ни было обязательствъ въ дъль чувства. "Иътъ болъе чувтва, — пишетъ Вълинскій, – и върность геряетъ свой смыслъ". То же и на счетъ власти родительской: "если бы отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына ложе его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ, — всъ бы увидъли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тъмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо, если нътъ любви, связывающей отца съ дътьми, то у дътей нътъ отца".

Не такое было время, чтобы Бълинскій могь высказываться свободно, но все же его симпатіи и антипатіи намъ извъстны очень хорошо. Что привлекало когда-то въ его статьяхъ, что продолжаеть привлекать въ нихъ и въ настоящее время? Очевидно, одно: уваженіе къ человъку, настойчивое требованіе простора для мысли и чувства. Не даромъ же Писаревъ съ такой почтительностью относился къ Бълинскому: онъ продолжалъ его дъло.

Идея эмансинаціи личности разрушила крѣпостное право, создала реформы 60-хъ годовъ и внесла много свѣта въ темную область старинныхъ семейныхъ условій. Для русской жизни она была откровеніемъ и продолжаеть быть имъ до настоящаго времени.

Следуя духу времени, Инсаревъ придалъ ей резкую гражданско-утплитарную окраску. Этой стороной своего міросозерцанія онъ вилотную приросъ къ 60-мъ годамъ и несомитно является однимъ изъ самыхъ яркихъ и талантливыхъ представителей "идеализма земли". Онъ ценилъ все, что улучшаеть бытіе человека здесь на земле, но одинъ вопросъ постоянно смущалъ— и притомъ совершенно основательно смущалъ его мысль: можно ли вливать новое вино въ старые мехи? Какой прокъ можеть выйти изъ

всёхъ реформъ и благихъ начинаній, разъ самые люди ничтожны? Что подёлаете вы съ карликами и господами, приспособленными лишь къ мартышкину труду? Только то обновленіе прочно, которое воспринято критически-мыслящими умами. Оттого-то онъ и сосредоточилъ всё свои усилія на созданіи интеллигентныхъ людей, мысль которыхъ являлась бы основой хорошей человёческой жизни. Оттого-то онъ такъ страстно проповёдывалъ критику и науку. Остановимся на минуту на терминё интеллигентный человёкъ. Это приведетъ насъ къ философско-историческимъ взглядамъ Писарева.

Интеллигентнымъ человъкомъ Писаревъ называетъ того, у кого въ головь ссть своя самостоятельная мысль. Дьло не въ образованін, не въ знанін даже, а діло въ томъ, чтобы человікь въ своей собственной жизни, по мара силь и способностей, повториль умственный опыть человъчества, насколько это, конечно, возможно. Если говорять, что надо повторить опыть человачества, то это совсимь не значить, что сладуеть каждому начинать съ состоянія троглодита, изобрієсти самому хижины д куртки, пройдя предварительно черезъ стадію зв'єриныхъ шкуръ, потомъ огонь, и т. д. вилоть до философіи Канта и Спенсера включительно. Это совсьмъ пустяки. Хижины и куртки изобрътены и довольно уже давно Канть и Спенсерь свою философію написали, и изобрітать изобрітенныя вещи-значить совскиъ напрасно тратить время. Но начать съ того, что въ самомъ способъ воспріятія выработаннаго уже матеріала есть большая разница: можно воспринимать механически, можно и съ полнымъ уважениемъ къ авторитету, и вмъсть съ полнымъ желанісмъ сохранить свою самостоятельность.

Это законно п даже необходимо. Знаменитое декартовское "doute absolute" еще и теперь не утеряло своего громаднаго значенія для развитія и, я думаю, никогда его не утеряеть. Нельзя, конечно, во всемъ сомніваться и ко всему относиться недовірчиво. Это мотовство и самомивніе. Когда вамъ говорять: "дважды два—-четыре", что туть спорить?

Писаревъ постоянно твердилъ, что дорога самостоятельнаго мышленія съ должной дозой скептицизма— вотъ единственно, что вырабатываеть интеллигентныхъ людей, а не ходячія формулы. Формулы могутъ быть очень симпатичны, но люди, воплощающіе пхъ, могутъ тімъ не меніе никуда пе годиться. Они очень мизерны— это во-первыхъ, очень подозрительны— это во-вторыхъ. Да, подозрительны. Відь, если они съ такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто же поручится, что завтра они не воспримутъ съ одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Выработавъ себя путемъ самостоятельнаго мышленія, интеллигентный человічнь отличается поэтому двумя качествами: чувстви-

тельностью къ личному опыту — во-первыхъ, вѣротерпимостью — вовторыхъ.

Люди, у которыхъ прекрасно развита шишка двуперстія, къ личному опыту, да и не только къ личному, а и вообще ни къ какому опыту не чувствительны. Имъ хоть колъ на головъ теши, а они знай свое повторяють: "Исусъ", да "Исусъ". Не помню, какому-то типичному аббату среднихъ въковъ ученикъ сообщилъ свое астрономическое открытіе, что "на солнцъ есть пятна".

— Другъ мой, — отвъчаетъ типичный аббатъ, — и всю жизнь читалъ Аристотеля и никакихъ иятенъ на солнцъ у него не показано. Совътую и тебъ перечесть внимательно творенія мудреца.

Въ данномъ случать очевидно, что между двуперстіемъ и твореніями мудреца рѣшительно никакой разницы нѣтъ. Но это-то двуперстіе и уничтожаеть всю красоту, всю полезность интеллигентной дѣятельности. Писаревъ ни въ чемъ другомъ ея красоты не видѣлъ, какъ именно въ оригинальности, въ самостоятельности, а когда передъ человѣкомъ, вмъсто этихъ прекрасныхъ качествъ, штамиъ, то, признаться, ничего кромѣ скуки и самаго искренняго позыва къ зѣвотѣ—никто и ощутить не можеть.

"Увлечься идеею, говорить онь, не трудно, подчиниться идев способень человых очень ограниченных способностей, но такой человых не принесеть идеё никакой пользы и самь не выжметь изъ этой идеи никакихъ илодотворныхъ результатовъ. Чтобы переработать идею, напротивь того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сделаться дъятелемъ или измънить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человыхъ способенъ служить идеё и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладъваютъ ими избранныя личности, оттого въ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человыхъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга, какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всы подчиняются, иначе она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться..."

Въ этихъ словахъ Писарева, какъ нельзя лучше изложена разница между человъкомъ интеллигентнымъ, въ которомъ идея живетъ, и человъкомъ образованнымъ, въ которомъ она лишь пребываетъ.

Интеллигентныхъ людей характеризуетъ творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности можетъ быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучшихъ условіяхъ можетъ быть и у большинства.

Такъ смотрълъ Инсаревъ на интеллигентныхълюдей. Онп-соль земли,

иниціаторы всего хорошаго, ихъ критическая мысль—залогь прогресса и устойчивости этого прогресса.

Следовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансинировать личность и открыть ей дорогу, какъ къ развитію, такъ и проявленію самой себя.

Совершенно понятно, почему идея эмансипацій такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея пробужденія и проходить красною нигью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западъ личность сознала себя уже въ XVI въкъ и потребовала къ себъ вниманія и уваженія, хотя бы въ области религіозныхъ върованій. Карлейль увъряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: "hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir", т. е. "я настанваю на томъ, что это истина, иначе думать и върить не могу. Богъ да поможетъ мнъ". Лютеръ сказалъ, что онъ имъетъ право толковать священное писаніе, какъ онъ его понимаеть, и върить сообразно съ своимъ разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятіе личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ самой же буржуганой средъличность достигла и экономической пезависимости.

Какъ бы то ни было, въ течение XIX въка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всь усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповъдуется съ берлинскихъ каоедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Луи Блана и пр., а между тъмъ государственная жизнь покоплась на кръпостномъ правъ, т. е. на полнъйшемъ отрицаніи личности, семья—на пдеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дътей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противоръчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ и въ 60-хъ годахъ не менъе ярко, чъмъ въ 20-хъ, или даже въ предыдущемъ столътіи.

Бълинскій уже очень серьезно занимается этимъ вопросомъ, еще больше вниманія удъляеть ему Герценъ. Наступають наконецъ 60-ые годы. Вино подается новое но мъхи остаются прежними. Эти мъхи — кръпостная личность, кръпостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невъжеству, умственной робости.

Отчаяннымъ натискомъ и геройскимъ приступомъ 60-ые годы заняли много позицій, гдѣ очень самодовольно и въ кажущейся безопасности гнѣздились устои прежней жизни. Если ихъ можно было, и притомъ сра-

внительно легко, выкурить изъ кодекса законовъ, то выкурить изъ изъ понятій оказалось куда труднѣе—прямо не подъ силу никому. Писаревъ посвятилъ этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талантъ, и мнѣ думается, что онъ шелъ върной дорогой, дополняя "Современникъ", съ его строгой "политико-экономической программой"...

"Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, воспитателемъ и воспитанникомъ—все это,—говорилъ онъ, - должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. И это обсужденіе не должно привести къ составленію законовъ семейной жизпи. Воже упаси. Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы патолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященьыя вѣками и потому подернувшіяся вѣковою плѣсенью".

Русская исторія постоянно грѣшила какимъ-то вполнѣ систематическимъ отрицаніемъ личности. Въ этомъ повинны столько же монгольское иго, сколько и Петръ Великій. Человѣка на сценѣ не было никогда, развѣ въ легендарный періодъ, когда соловьи-разбойники прятались по лѣсамъ муромскимъ и брянскимъ. Люди, создавшіе русское просвѣщеніе, какъ нельзя лучше понимали это, и эмансицація личности—нервъ прогрессивной русской мысли.

Проповедуя ее, Писаревъ становится на почву выгоды и экономін силь, оставляя такимъ образомъ шаткіе подмостки добра и зла. Онъ, обращаясь къ здравому смыслу и разсудку своихъ читателей, старается доказать ниъ, что счастье можеть быть достигнуто только при этомъ условін. И это не личное маленькое счастье, а напротивъ – шпрокое, общечеловъческое счастье. Ему жаль, и притомъ совершенно основательно жаль, тахъ иногда недюжинныхъ силъ, которыя разбрасываются на служение обычаямъ и приличіямъ, въ погонѣ за различными иллюзіями, жаль и той работы, которая совершенно не отвічаеть влеченію ихъ природы. И такая постановка вопроса ссвствить не пустяшная, а какт разъ наоборотъ. Одинаково смотрели на дело Сократъ и Платонъ и все, кто умелъ трезво взглянуть на человъческую и общественную жизнь. "Познай самого себя", училь здравый, глубоко практическій геній Греціи. Что ссбственно означаетъ это познаніе самого себя? Оно означаеть, что обязанность каждаго, какъ человъка и гражданина, заключается прежде всего въ томъ, чтобы взвасить свои силы, тщательно и безъ всякаго самообольщенія опредалить

200

ихъ размъры и найти для нихъ такую точку приложенія, когда онъ могли бы обезпечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таковъ пстинный смыслъ эманспиаціи личности, какъ понималь ее Писаревъ. Личность свободно опредъляєть свои силы и свое влеченіе и свободно работаєть на избранномъ поприщъ. Въ результатъ— прежде всего экономія силъ.

Это существеннъйшій пункть.

Было когда-то въ модъ восторгаться мудростью природы и писать на тему, какъ все прекрасно устроено въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Наконець наука пришла къ той простой мысли, что хогя природа и совершенствуется по части приспособленія, но дълаеть это съ безумной расточительностью. Лотце уподобляеть природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускаеть во вст стороны 10,000 выстртловъ, въ чаяніп, что авось который-нибудь зарядъ и попадетъ, куда нужно. А не попадеть—что за бъда?

Путемъ безконечно долгой и упорной работы мысли человъкъ отдълилъ себя отъ природы и увъровалъ, что онъ можетъ и долженъ устроить свое благополучіе, пользуясь собственными силами и средствами. Слъдовательно, онъ призналъ, что его дорога къ счастью другая, чъмъ у природы-матери, если у послъдней вообще есть какая-нибудь дорога, и различіе двухъ дорогь ръзче всего проявляется въ двухъ пунктахъ:

- 1) въ экономизированіи силь и
- 2) въ уваженін къ личности, какъ таковой.

Экономія силь для природы—вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нея уваженіе къ личности, индивидууму. Къ нимъ она относится съ обиднымъ даже пренебреженіемъ и жертвуеть милліонами, не чувствуя при этомъ ни малъйшаго угрызенія совъсти. Всякій знаеть, я думаю, какая это въ сущности жестокая, съ нашей, человъческой точки зрънія, вещь—естественный подборъ. Гибнуть десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что д'вятельность Инсарева заключалась главнымъ образомъ въ пропаганд'в этихъ двухъ великихъ идей новой науки, т. е. экономіи силъ и признанія за каждымъ права на полноту существованія,— излишне. Но надо зам'єтить, что онъ—русскій челов'єкъ, сл'єдовательно— отъ. Онъ забылъ на свои философско-историческіе взгляды нал'єпить соотв'єтствующіе ярлыки, забылъ указать въ нужномъ м'єсті, что это его мысль, что раньше, до него, этого никто не говорилъ.

Причина, какъ видить читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая псточника. Но еще большая бѣда,

что, какъ журналистъ, Писаревъ не успълъ придать своимъ взглядамъ научный характеръ и систематически изложить ихъ въ двухъ—или сколько тамъ—томахъ съ соотвътствующими ссылками на первоисточники.

Но что будешь дѣлать? Не удалось Бѣлинскому написать своей "Исторіи литературы", а пришлось разбросать ее на протяженій XII томовъ, не удалось и Писареву разработать свою идею "до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня", какъ выражается онъ въ письмѣ къ матери. Онъ ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой посторонняго текущаго матеріала. Но все же очелидно, что онъ больше, чѣмъ кто-нибудь изъ русскихъ писателей, сдѣлалъ для того, чтобы закрѣпить за русскимъ самосознаніемъ кдею объ исторической силѣ эмансипированной, критической личности. Что бы вышло изъ этой идеи потомъ, какъ измѣнилась бы она подъ влінаїемъ обстоятельствъ времени, мы не знаемъ, но, конечно, для своего времени идея его была самая живая и подходящая...

Главное обаяніе Писарева въ той юной силь, которая бьеть въ немъ ключомъ. Оттого-то его сочиненія и им'єють неувядаемую прелесть, что съ вами какъ будто разговариваетъ самъ богъ молодости. Мы и теперь съ непонятнымъ наслаждениемъ перечитываемъ его статьи, готовые шагъ за шагомъ опровергать ихъ содержаніе. Но обаяніе юности сильнъе всего, Иногда попадается въ руки забытая тетрадь съ пожелтвишим уже страницами, съ сърыми, вместо черныхъ, строками, размашисто и торопливо написанными. Очевидно, время не ждало, очевидно, человекъ, подчивяясь внутреннему непреоборимому импульсу, какъ въ бреду записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со встыи препятствіями и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда въ область утоній и счастливаго грядущаго. Этоюность съ своими несоразмфриыми размахами, своею гордостью и самонадъянностью и вибеть съ тымъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такія тетради и вливать свіжіе соки въ свое сердце. А сочиненія Писарева какъ разъ-есть тетрадь пылкой и върующей юности.

Впрочемъ, не все юность... Въ мысляхъ Инсарева объ искусствъ, въ его педагогическихъ статьяхъ, въ общемъ строъ его міросозерцанія есть много цьниаго, что останется цьнымъ надолго, если не навсегда. Сдълаемъ краткій обзоръ основныхъ его взглядовъ. Говорятъ, что онъ отрицалъ искусство, и ссылаются при этомъ на его статьи "Иушкинъ и Бълинскій" и "Разрушеніе эстетики". Это неправда. Натура глубоко-худо-

жественная, съ чуткимъ пониманіемъ всего прекраснаго, онъ никогда искусства не отрящалъ. Онъ отрицалъ лишь замкнутое въ себъ самомъ служеніе красотъ. Напротивъ, болье горячей и страстной тирады во славу поэтовъ и поэзіи, чъмъ та, которая сорвалась съ пера Писарева, вы не найдете ни въ нашей, ни въ иностранной литературъ. Я считаю нужнымъ цъликомъ напомнить ее:

"Истинный "полезный" поэтъ долженъ знать и попимать все, что въ данную минуту интересуеть самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвъщенныхъ представителей его въка и народа. Понимая вполиъ глубокій смысль каждой пульсацін общественной жизни, поэть, какъ человъкъ страстный и впечатлительный, непремънно долженъ всъми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидъть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мъщаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ илоть и кровь и превратиться въ живую дъйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляеть и непремънно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священный пій смыслъ всего его существованія и всей его дъятельности. "Я иншу не чернилами, какъ другіе, - говоритъ Берне; - я пишу кровью моего сердца и сокомъ монхъ первовъ". Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ ниаче, тотъ долженъ щить сапоги и нечь кулебяки.

"Поэть, самый страстный и внечатлительный изъ всъхъ писателей, конечно, не можетъ составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы дъйствительно инсать кровью сердца и сокомъ первовъ, необходимо безпредъльно и глубоко-сознательно любить и ненавидать. А чтобы любить и непавидьть, и чтобы эта любовь и эта непависть были чисты отъ всякихъ примъсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдълано, когда поэть охватиль своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человъческой жизни, человъческой борьбы и человъческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крфикую связь между отдъльными явленіями, когда онъ поняль, что надо и что можно дізлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слъдуеть дібіствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцъльное творчество дъластся для него безусловно невозможнымъ. Общая цъль его жизни и дъятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цель манитъ и тянеть его къ себъ; онъ счастливъ, когда видитъ се передъ собой яснъе и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищение, когда видитъ, что другіе люди понимають его пожирающую страсть и сами съ тренетомъ томительной надежды смотрять въ даль на ту же великую цёль; онъ страдаеть и элится, когда цёль исчезаеть въ тумане человеческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродять ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути....

"Человъкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не сумъетъ и, что всего важите, никогда не захочетъ возвра-

титься въ растительное состояніе первобытной невиниости. Кто понялъ и прочувствоваль до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблуждевіемъ, тотъ волей и неволей въ каждое изъ своихъ созданій будеть вкладывать идеи, чувства и стремленія въчной борьбы за правду.

"Итакъ, по моему миънію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себъ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цъли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлъніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ—или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризпенный "рыцарь духа", какъ говоритъ Геприхъ Гейне, или же – ничтожный паразитъ, потъщающій другихъ пичтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нътъ. Поэтъ— или титанъ, пострясающій горы въкового зла, или же козявка, конающаяся въ цвъточной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина".

Чемъ-то могучимъ и страстнымъ въетъ отъ этой патетической тирады, и где туть хотя бы только намекъ на отрицание искусства?...

Педагогическими вопросами онъ занимался очень внимательно. Онъ посвятилъ имъ цѣлый рядъ статей. "Наша университетская наука", "Мысли Вирхова о воспитаніи женщилъ", "Педагогическіе софизмы" и т. д. Н все равно, какъ въ искусствь онъ отрицалъ иедантизмъ искусства, такъ и здѣсь онъ боролся лишь противъ педантизма школьной схоластики. Онъ хотѣлъ, чтобы школа выпускала здоровыхъ, сильныхъ, по возможности умныхъ людей, снабженныхъ реальными свѣдѣніями, а не чучелъ, набитыхъ вокабулами.

Но, конечно, главное значеніе Писарева въ его общественныхъ пдеяхъ. Что онъ увлекался, что онъ переоцѣнивалъ роль критическихъ личностей, что онъ призналъ огромность этой роли на вѣру—все это элементарныя, азбучныя вещи, которыя и повторять не стоитъ. Онъ говорилъ: "обязанность критической личности опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно, и обязанность мыслящаго человѣка совершать общественную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому мыслью и опытомъ жизни. Общеполезно же прежде всего то, что дѣлаетъ насъ умнѣе и богаче". Это голосъ эпохи—громкій и самонадѣянный, полный вѣры. Но мнѣ кажется, вотъ идеалъ, во имя котораго Писаревъ совершилъ свою гигантскую литературную работу, и идеалъ несокрушимый, такой, который надолго будетъ служить еще путеводной звѣздой. Это проповѣдь принципа экономіи силъ...

Во-первыхъ, — говоритъ онъ, — мы бѣдны, а во-вторыхъ глупы... Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а реальныя, и чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къживой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая полезная дѣятельность?

"Во-первыхъ, извъстно, что значительная часть продуктовъ труда переходить изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнъйшему развитію.... Во-вторыхъ, можно дъйствовать на непроизводящихъ потребителей, но, конечно, надо дъйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тъмъ потребителямъ, которые желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дълу и къ чему приспособить свои силы. Тъ люди, которые, по своему положенію, могутъ и, по своему личному характеру, желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью; то-есть они должны браться только за тъ работы, которыя могутъ принести обществу дъйствительную пользу -Такая экономія умственныхъ силь необходима вездъ и всегда, потому что человъчество еще нигдъ и пикогда не было настолько богато д'ятельными умственными силами, чтобы позволять себъ въ расходованіи этихъ силь мальйшую расточительность. Между тъмъ расточительность всегда и вездъ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извъстному молодечеству, и этотъ песчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимъе, чъмъ другимъ, дъйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы въ сравненіи съ ними-нищіе. Но чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить себъ до послъдней степени ясности, что полезно обществу и что безполезно...

"Экономія умственныхъ силь есть не что иное, какъ строгій и послъдовательный реализмъ..."

Н. В. Шелгуновъ (1824—1891 г.). "Мы бѣдны и глупы"—говорилъ Писаревъ. Шелгуновъ обратилъ особенное свое вниманіе на вторую половину этой формулы. "Намъ нужны школы, еще школы и еще школы"—любилъ говорить онъ. Но, конечно, не однѣми только школами ограничивались его вожделѣнія, да и сама школа для того, чтобы дѣйствительно просвѣщать, требуетъ куда какъ много отъ жизни. Въ общую литературу (именно въ "Русское Слово") Шелгуновъ вступилъ въ 1862 г. и совершенно въ духѣ своего міросозерцанія началъ съ популяризаціи историческихъ и экономическихъ знаній. Затѣмъ онъ сотрудничалъ въ "Дѣлѣ", а въ 1885 г. началъ въ "Русской Мысли" свои извѣстные и популярные "Очерки русской жизни", въ которыхъ съ удивительной искренностью и уваженіемъ къ чужому мнѣнію, старался разобраться въ наступившей послѣ крушенія народничества смутѣ умовъ и вывести заблудившуюся русскую мысль на путь простого и яснаго міросозерцанія 60-ыхъ годовъ. Ему

больно было видёть въ молодежи или разнузданный индивидуализмъ, или "толстовство"; карьеризмъ, конечно, былъ прямо ненавистенъ ему. Радостно привётствовалъ онъ всякія культурныя начинанія, какъ бы ни малы были ихъ размёры, указывалъ постоянно на огромность общественныхъ задачъ, лежащихъ на интеллигенціп,—на бёдность и невёжество народа, которому полючь надо. — на чудйое сознаніе исполненнаго общественнаго долга. Особенно, повторяю, подкупалъ онъ своею искренностью, своею душевной бодростью, которую онъ такъ счастливо сохранилъ и въ преклонномъ возрасть. Совершенно, поэтому, былъ правъ г. Михайловскій, сказавъ про него: "Съ шестью десятками лёть на плечахъ, послё десятковъ лёть утомительной литературной работы, послё всяческихъ житейскихъ невзгодъ, онъ не зачерствёлъ, не состарился умомъ и чувствомъ и не сложилъ рукъ. Онъ—все тоть же идеалиетъ зелили и на фонё нынёшней литературы онъ кажется даже моложе, чёмъ когда-нибудь".

Шелгуновъ не весь въ Писаревъ, не весь въ умственномъ самоусовершенствованіи. Онъ знаетъ уже настоящую цѣну общественныхъ и экономическихъ условій и, высоко ставя интеллигенцію, онъ однако не преувеличиваль ея роли. Онъ зналъ, что интеллигенція должна опираться на умный, просвѣщенный и во всякомъ случаѣ не на нищій народъ. Поклонпики Шелгунова въ особенную заслугу ставять ему дѣйствительно талантливую полемику съ "абрамовщиной", т. е. проповѣдью малыхъ дѣлъ на пользу народа, съ популяризаціей отрадныхъ фактовъ и свѣтлыхъ явленій, что, разумѣется, должно было бы повести къ самоуслажденію и съ ученіемъ Л. Толстого, особенно его знаменитымъ непротивленіемъ злу. Но съ этимъ намъ придется встрѣтиться еще позже. Пока же замѣчу, что Шелгуновъ одна изъ самымъ твердыхъ, выработанныхъ эпохой общественнаго подъема фигуръ, до конца не измѣнившій основамъ міросозерцанія своей юпости.

- М. Н. Катковъ и "Русскій Въстникъ". Очень значительное и, въ началь по крайней мъръ, очень плодотворное участіе въ движеніи 60-ыхъ годовъ принималь и Мих. Ник. Катковъ съ своимъ "Русскимъ Въстникомъ". И самъ Катковъ, и его журналь—явленія въ нашей жизни настолько крупныя и прямо характерныя, что намъ нътъ возможности обойтись безъ подробнаго отчета о нихъ.
- М. Н. Катковъ родился въ 1818 г. въ Москвъ. Отецъ его совершенио раззорившійся русскій дворянинъ рано умеръ, и послъ его смерти семья осталась безъ всякихъ средствъ къ существованію. Отмъчаю и подчеркиваю это обстоятельство, придавая ему серьезиъйшее значеніе. Каткову

пришлось испытать крайнюю б'ядность и необходимо сопровождающія се униженія, пришлось не разъ натолкнуться на равнодушіє людей, чувствовать свое безсиліе хоть въ чемъ-нибудь помочь матери, самоотверженно отдавшейся воспитанію дітей, и мніз кажется — весь вопрось въ томъ, на какую почву упадуть такія впечатлівнія. Представьте себі натуру гордую, властолюбивую, замкнутую въ себъ, натуру ищущую и требующую отъ другихъ людей и поклоненія и подчиненія, и въ то же время въ теченіе долгихъ летъ обреченную на заботы о куске хлеба, на необходимое смиреніе, по крайней мірів, на постоянное самоограниченіе. Не вызоветь ли это въ ней раздраженнаго и даже озлобленнаго отношенія къ жизни, желанін властно захватить ее въ свои руки и при изкоторой удача выразить свое непремінное желаніе, чтобы никто кругомъ не сміль даже пикнуть? Мив кажется, что натура Каткова была пменно такова, какъ я сказалъ, и онъ въ теченіе жизни пережиль только что указанный мною исихологическій процессь: -- онъ хотелъ властвовать, онъ любилъ мстить -- особенно подъ старость, необходимымъ спутникомъ которой является обыкновенно духовная черствость и сухость. Къ этому прибавьте еще обиды отъ литературы, которая не признавала его таланта, считала его измѣнникомъ лучшимъ убъжденіямъ юности и памяти Бълинскаго, видьла въ его огромномъ вліянін на бюрократическія сферы результать міропріятій съ его стороны, имъющихъ лишь самое отдаленное сродство съ литературнымъ мастерствомъ собственно, и вы прибавите еще лишній штрихъ къ раздраженной и метительной психологіи этого человіка. Нечего при этомъ придавать какую бы то ни было въру его будто бы презрънію къ литературъ во всемъ ся составь: онъ при своемъ огромномъ самолюбін хотьлъ, чтобы и здысь, въ этой сферв склонились бы передъ нимъ, его умомъ, проницательностью, талантомъ. А свой талантъ онъ очень ценилъ, что видно хотя бы изъ его хвастливой фразы: "трижды одинъ на одинъ ходилъ на Искандера".

Очень радъ, что могу для избъжанія упрековъ въ пристрастіи, привести характеристику Каткова, принадлежащую перу одного изъ его духовныхъ питомцевъ—В. Розанова. Трудно не согласиться съ большею частью сказаннаго въ ней:

"Катковъ" и его "десятилътняя" намять, Катковъ "какъ великій государственный человъкъ". Нътъ—малый. Почему? Опъ—среди идущихъ, а не тъхъ, которые ведутъ. Его сущность, какъ она правдиво формулирована г. Грингмутомъ, и заключается не только въ отсутствіи, но до извъстной степени въ коренномъ отрицаціи—въ отрицапіи на вѣка, въ отрицаціи для всего народа этихъ "зовущихъ голосовъ", этихъ таниственныхъ "зововъ", на которые оборачивая во всѣ стороны голову, мы не понимаемъ, откуда они несутся, но почему-то, всѣ дѣла бросая, спѣшимъ ихъ выполнить. Какъ это прекрасно выразилъ нашъ поэтъ, очевидно, въ себъ эту глубокую тайну почувствовавъ:

## ...Изъ пламя и свъта Рожденное слово...

"Мы выше назвали Каткова "мечтателемъ": это-потому, что имъ не принята въ расчетъ коренная дъйствительность исторіи, самый главный ея нервъ, хотя въ то же время и наиболъе тонкій, менъе всего грубо нащупываемый, и потому же еще мы назвали его "неопытнымъ сердцемъ": онъ не зналъ человъческого сердца въ древиъйшихъ, исконнъйшихъ его основаніяхъ-тъхъ основаніяхъ, которыя бросили военную Францію за 17-ти лътнею дъвушкою, кинули Карно и даже поздиве Вонапарта распространять "исповъданіе савойскаго викарія" и, наконець, циничную и растленную, какова она была при Борджіяхъ, римскую церковь повлекли вслъдъ страннаго паладина, еще менъе разсудительнаго, чъмъ герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада исихики и реальнъйшей дъйствительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобныхъ движеній мы у себя не знали, все было у насъ меньше, блъднъе, и суженность русской исторіи, сравнительно съ европейскою, заключается въ томъ, что "ветхій деньми" туманъ "юродства" и истинной "хромоты духа" чуть-чуть брежжилъ у насъ въ почти-политическихъ, т. е узкихъ и сухихъ, слишкомъ "умныхъ" для настоящей значительности партіяхъ славянофиловъ и западниковъ. Но и это ему не поправилось: даже блъдную зарю "взыскуемаго града"-какъ еще говорить и, говоря, конечно, освящаетъ Апостолъ—онъ хотълъ бы согнать съ съренькаго неба нашей исторіи. Онъ еще "ищутъ", эти партіи, онъ "алчутъ"—когда онъ такъ "сытъ". Въ самомъ дълъ, какая бъда и "мука" для уравновъшенности отъ этого! И вотъ "великій государственный человакъ", взявъ въ руки "государственную клюку", хотълъ бы вымести всю эту "мистику", или, какъ говоритъ Өедоръ Навловичъ Карамазовъ своей женъ "кликушъ": "я изъ тебя эту мистику-то выбью", не подозръвая, что "малъйшій въ царствъ семъ" непреоборимо сильнъе его, и, какъ гиппопотамъ Іова, безъ труда и даже равнодушно мнетъ "выгребающія клюки", подобныя для него "мягкому тростнику". Вотъ мы, "искренно уповая", какъ и г. Грингмутъ, "на Бога", окончили анализъ "идеала" и опредълили "великое" какъ малое, поставивъ на мъсто его кой-что "малое", но что и для Бога, а главное -для самихъ людей, есть истинно "великое", оплакиваемое и возлюбленное".

Возвращаюсь къ и вкоторымъ штрихамъ изъ біографіи Каткова. Повидимому еще въ студенческіе годы онъ познакомился съ Бѣлинскимъ и примкнулъ, хотя совсѣмъ не вплотную, къ его кружку. Вплотную онъ ни къ чему и ни къ кому не примыкалъ. Мѣшало властолюбіе, мѣшало и то, что онъ постоянно съ кѣмъ-нибудь да ссорился \*). Онъ ссорился даже съ Бѣлинскимъ, который прямо таки надоѣдалъ своимъ друзьямъ хвалебными отзывами о его дарованіяхъ. Любопытные отзывы о Катковѣ мы находимъ въ письмахъ Бѣлинскаго къ В. П. Боткину: Вотъ что писалъ Бѣлинскій:

<sup>\*)</sup> Ссора съ М. Бакупинымъ едва це разръшилась дуэлью.

- "Что это дълается съ К.? Онъ въ восторгъ отъ Одесскаго альманаха, отъ стиховъ Огарева и Сатина - недостаетъ ему приходить въ восторгъ отъ повъстей К. Ф. Павлова... Онъ полонъ дивныхъ и дикихъ силъ, и ему предстоитъ еще много, много надълать глупостей. Я его люблю, хоть и не знаю, какъ и до какой степени. Я вижу въ немъ великую надежду науки и русской литературы. Опъ далеко пойдетъ, далеко, куда нашъ братъ и носу не показывалъ, и не покажетъ. Славная его статья о книгъ Максимовича, прекрасная статья, мысль такъ и свътится въ каждомъ словъ. Вообще, преобладание мысли въ опредъленномъ и яркомъ словъ-есть отличительный характеръ его статей и высокое ихъ достоинство, а отсутствіе сосредоточенной, непосредственной теплоты сердца- недостатокъ, но это недостатокъ не его натуры, а его лътъ. Общее поглощаетъ его духъ и, такъ сказать, обезличиваетъ его индивидуальность. Это-чудное начало, -- оно всегда останется съ нимъ, укръпляясь наукой, а когда онъ перестапетъ пылить... то и недостатокъ, о которомъ я говорю и который опредъленно не умъю назвать, исчезнеть. Я читаю его статьи съ особеннымъ уваженіемъ-наслаждаюсь ими и учусь мыслить ...

Следующій отзывъ уже далеко не такой восторженный:

"Въ немъ бездна самолюбія и эгоизма—и мы много развили въ немъ и то, и другое. Сперва держали его въ черномъ тълъ, а съ исторіи ПІ, начали носить его въ хлопочкахъ—вотъ онъ и зазнался.

Вспоминая объ извъстной тебъ моей исторіи съ нимъ, яспо сознаю, что я тогда же видълъ то, чего никто не видълъ, и ты особенно, и что съ другимъ къмъ у меня была бы невозможна подобная исторія, что онъ слишкомъ безчестно наслаждался плодами своей побъды надо мною и что его ненависть посль того, какъ все объяснилось въ его пользу, выходила изъ самаго черстваго эгонзма и что не онъ, а я жестоко оскорбленъ былъ. Да, Боткинъ, признаюсь въ слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить объ этой исторіи. Вотъ этотъ человъкъ какъто не вошелъ въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему. И онъ не могъ войти въ него: опъ для этого слишкомъ молодъ, и онъ еще только те-, перь страдаеть тъми болъзнями, которыя мы или давно перестрадали, или къ которымъ притерпълись, такъ что не чувствуещь ихъ, какъ лошаль хомута и упряжи. Это важное обстоятельство - одновременность развитія. Да, много, много пятенъ въ этой, впрочемъ, прекрасной натуръ. Время образуеть ее: есть натуры, трудно и туго развивающіяся - къ такимъ принадлежитъ и натура нашего юноши. А между тъмъ, это натура, полная силы, энергін, могучая, натура широкая, если пока еще не глубокая, онъ никогда не сдълается ни піэтистомъ, ни резонеромъ, ни сантиментальнымъ шутомъ. Только онг носить въ себъ страшнаго врагасамолюбіе, которое... чортв знаеть до чего можеть довести его. Удивительно върно твое выражение: "бравады субъективности" \*). Это конект, на которомъ нашъ юноша легко можетъ свернуть себъ шею. Самолюбіе ста-

<sup>\*)</sup> На "птичьемъ" языкъ нашихъ гегеліанцевъ "бравадами субъективности" назывались самонадъянность, самохвальство, самомнъніе и пр.

витъ его въ такія положенія, что оть случайности будеть зависъть его спасеніе или гибель, смотря по тому, куда онъ повернется, пока еще есть время поворачивать себя въ ту или другую сторону".

Надо замѣтить, что, вообще говоря, Бѣлинскій былъ не мастеръ различать людей: въ этомъ очень мѣшала ему его доброта. Но его характеристикѣ Каткова не можемъ отказать въ значительной проницательности и даже духѣ предвидѣнія.

Кончивъ курсъ университета, Катковъ сталъ готовиться къ профессуръ и въ то же время занялся писательствомъ. Печатался онъ почти исключительно въ "Отечественныхъ Запискахъ", и надо сказать, что каждая его статья обращала на себя очень серьезное вниманіе. Бѣлинскій часто приходилъ въ восторгъ отъ его статей, а публика принимала написанное имъ за написанное Бѣлинскимъ. Но уже въ этихъ раннихъ юношескихъ произведеніяхъ обращаетъ на себя вниманіе ихъ реторичность. Теплыми словами и знаками восклицанія прикрываются очень холодныя и часто пустыя мысли. Мнъ кажется, опять правъ Бѣлинскій, сказавшій "читаю статьи Каткова и восторгаюсь; закрываю книгу—и не помню ничего". В. П. Боткину, человѣку очень чуткому и первоклассному стилисту, статьи Каткова не нравились. Но какъ бы то ни было, Катковъ въ то время (начало сороковыхъ годовъ) работалъ рука объ руку съ вождями юной Россіи.

Занявши канедру философіи въ Москвъ, Катковъ вскоръ вынужденъ быль оставить профессуру, такъ какъ преподавание философии свътскими людьми было признано ненужнымъ и вреднымъ, и философію было рѣшено прикомандировать къ каоедръ богословія. Такъ рышиль бутурлинскій комитеть, образованный, какъ извъстно, для искорененія "французской революцін въ Россін". Катковъ остался не у діль, повидимому, сильно нуждался, пока ему не удалось получить редакцію "Московскихъ Въдомостей". Между прочимъ онъ издавалъ съ К. Леонтьевымъ сборникъ "Пропилен", посвященный изученію классической древности. Отм'вчаю этотъ факть, самъ по себѣ въ исторіи литературы неважный, но какъ любопытный въ томъ отношенін, что онъ является какъбы предисловіемъ къ классической (во всьхъ смыслахъ) реформъ средней школы, произведенной виослъдствін графомъ Д. Толстымъ, Катковымъ и Леонтьевымъ. Но это дело его не удовлетворяло: "Московскій Въдомости" были изданіемъ оффиціальнымъ, его тянуло на широкую литературную дорогу, и онъ при первой же возможности выступиль на ней. Это случилось въ 1857 году, когда ему было разръшено издавать "Русскій Въстникъ".

Каковы были его убъжденія въ это время, можно судить по тому, что, критикуя, напр., программу "Русской Бесъды", онъ почти наканунъ изданія собственнаго журчала писалъ въ "Московскихъ Въдомостяхъ": "изъ про-

граммы, признаемся, не видно, чёмъ именно новый журналъ будетъ отличаться отъ другихъ нашихъ журналовъ. Правда, въ программѣ говорится о посильномъ содъйствій къ развитію русскаго воззрѣнія на науки и искусства, но вѣдь науки и искусства допускаютъ лишь одно воззрѣніе—просвѣщенное, слѣдовательно общечеловюческое". Это очень ядовито сказано для будущаго "защитника русскаго единства", какъ назвало Каткова московское дворянство, поднося ему чернильницу.

Разръшение на издание "Русского Въстинка" было получено въ 1855 г., и редакція составилась изъ Е. Ө. Корша, Кудрявцева, Леонтьева и самого Каткова. Душою всего дела быль, конечно, онь самь, и надо отдать ему полную справедливость, повель его прямо блестяще, особенно съ 1858 года, когда онъ взялъ въ свои руки политическія обозранія. Въ нихъ онъ задался странной мыслью править къ русской жизни и которыя формы общественнаго и государственнаго строя Англін, правовое самосознаніе ея гражданъ и вивств съ этимъ... англійскій лендлордизмъ. Последнее обстоятельство очень любопытно отм'єтнть: думаю, что это-то и есть то горчишное зерно, изъ котораго впоследствии распустилось пышное дерево Катковщины въ общеупотребительномъ смыслѣ этого слова, подъ сѣнью которой мы прожили почти 26 леть! Однако, на первыхъ порахъ, Катковъ выдвигалъ впередъ не свои аристократическія симпатін, а свои несомивнию либеральные, мъстами даже демократические взгляды. Это нравилось; даже такой благопристойный въ политическомъ смысле человекъ, какъ Кавелинъ, очень одобряль Каткова и его журналь.

"О "Въстникъ", кажется, приговоръ вашъ строгъ. При такомъ министерствъ и цензуръ и надежды-то нътъ разгуляться, а что вы сдълаете, когда перо ходитъ подъ вліяніемъ убійственной мысли: этого-то цензоръ не пропуститъ, это исковеркаетъ, это въ III-е отдъленіе пошлетъ. Цъпи на рукахъ, и на мысли тъ же цъпи. Бросимте предубъжденія, которыя насъ губятъ, пусть хорошее будетъ хорошо и для насъ, хотя бы врагъ сказалъ или написалъ. Хоть и разныхъ приходовъ, а все свои. Теперь такое время, что даже за нъсколько выходящихъ изъ ряда мыслей и даже фразъ, внушенныхъ любовью къ добру и высказанныхъ смъло, можно сказатъ спасибо".

Такъ въ то время понимали Каткова благопристойные люди и им'ели на это полное основание. Какъ въ нашей полудикой стране было, на самомъ деле, не приветствовать хотя бы англоманство, темъ более, что лендлордизмъ почти не выпячивался впередъ, а скрывался подъ звучными словами: правовое самосознание, самоуправление, гражданская ответственность и т. д. И выговаривалъ эти слова не кто другой, какъ человекъ

обширной учености и начитанности, какъ бывшій профессоръ университета, и выговариваль ихъ горячо, съ темпераментомъ...

"Съ давнихъ поръ, еще съ прошлаго столътія, государственное устройство Англіи было предметомъ тщательныхъ изученій. Интересъ этихъ изученій возрасталъ съ теченіемъ времени, пепрерывно обогащая теорію и практику государственнаго права новыми элемейтами. Но пикогда страна эта не возбуждала столь сильнаго и столь сознательнаго интереса, какъ въ наше время. Публицисты всёхъ странъ поставляютъ одною изъ главныхъ задачъ своихъ изученіе всёхъ особенностей англійскаго устройства, которое раскрывается передъ взорами, какъ неистощимо разнообразный и многосложный міръ, требующій такихъ же пріемовъ изученія, какъ и природа. Здъсь нътъ написанныхъ словъ, готовыхъ формулъ, отвлеченныхъ понятій, англійское устройство не есть конституція на бумагъ, это не книга, это даже не нація, это—жизнь и природа въ своемъ развитіи, въ своемъ дъйствительномъ созиданіи".

Чему же хорошему можеть, по мивнію Каткова, научить Англія, хотя бы даже и Россію? Прежде всего чувству законности и законности твердой и затімъ свободі общественныхъ отношеній... По этому поводу онъ высказывается очень опреділительно—я прошу внимательно прочесть хотя бы слідующія строки:

"Возможно и должно поставить гражданъ въ такое положеніе, чтобы они не скрывали того, что думають, и не говорили того, чего не думають. Въ Англіи болъе, нежели гдъ-либо, эти требованія находять себъ удовлетвореніе, и вотъ почему мы расположены всегда сказать доброе слово объ Англіи и при всякомъ случат указываемъ на нее нашимъ читателямъ... Единственныму ручательствому за искренность сужденій служить гражданское обезпечение личной свободы. Обезпечение это заключается въ твердости и ясности закона и въ безпристрастіи его примъненія. Разсматривая съ этой точки зрвиія занадныя европейскія государства, мы опять находимъ, что въ Англін болье, нежели въ которомъ-либо изъ нихъ, личность и собственность обезнечены, а законъ, безъ всякаго сомивнія, стоить твердо и примъняется безпристрастиве, нежели гдв бы то ни было... До сихъ поръ, замъчаетъ Катковъ, только англичане выучились искусству дълать реформы безъ революцій, и мы, кажется, инчего не потеряемъ, если будемъ соревновать имъ въ этомъ отношеніи... Если на страницахъ нашего журнала, -заявляеть въ заключение та же статья, - часто говорится объ Англіи, если мы часто обращаемъ на нее вниманіе нашихъ читателей и во многихъ случаяхъ представляемъ ее классическою страной новъйшей цивилизаціи, то пусть вспомнять, что не одни мы это дълаемъ".

Слора эти прямо золотыя и написаны въ декабрт 1861 года. Въ нихъ implicite заключается требование судебной реформы, которая, впрочемъ, въ то время была у встхъ на умт и на языкт. Въ томъ же 1861 г. Катковъ въ своемъ журналт принялъ подъ свою защиту и судъ присяжныхъ, который даже Спасовичъ признавалъ для насъ несвоевременнымъ,

находя, что у насъ слишкомъ мало "зрёлой опытности въ сужденіи объ общественныхъ дёлахъ, а въ случат надобности, нётъ даже и рёшимости взять на свою душу осужденіе обвиняемаго преступника. Катковъ горячо возсталъ противъ такого митнія — доказывалъ, что и нравственная простота народа, является скорте достоинствомъ, чтмъ недостаткомъ и нимало не препятствуетъ введенію у насъ этой формы суда"... Англія въ этомъ случать могла служить Каткову прекраситйшимъ аргументомъ; судъ присяжныхъ одно изъ исконныхъ ея учрежденій.

Въ то же время поднимался вопросъ, куда приткнуться дворянству посл'т реформы, на самомъ д'ть выбившей его изъ исторической колеи? Совершенно естественнымъ представлялось - въ это время сл'тедующее р'ты шеніе вопроса. То были неосуществимыя пожеланія о всесословной общинъ. Отм'таю фактъ, что эту всесословную волость одинаково горячо защищали Герценъ, Щедринъ и Катковъ.

Ингересную страницу находимъ мы по этому поводу въ его біографін: "По вопросу о сословности въ "Современной Лътописи" 1861 года. помъщена статья М. Салтыкова, нашего знаменитаго сатирика, въ которой указывается на необходимость общенія дворянъ съ народомъ, какъ на единственный предстоящій для нихъ исходъ, при чемъ помѣщикамъ рекомендуется для этого обращаться въ члены тахъ сельскихъ обществъ и волостей, въ которыхъ находятся ихъ именія. Съ своей стороны, Катковъ счелъ нужнымъ весьма рашительно высказаться по сословному вопросу, въ виду падавшихъ на него въ то время нареканій въ "аристократическомъ направленін". "Когда бароны были господами вассаловъ, — говорить онъ, когда дворяне владъли населенными имъніями и кръпостнымъ людомъ, они могли дорожить своимъ исключительнымъ состояніемъ, которое давало имъ право власти надъ другими людьми, но когда эта власть исчезла, то и жионапечной породы нать причины находиться въ исключительномъ и разобщенномъ состояніи. Все, что имело цену этому состоянію, исчезло, остается лишь только то, что даеть чувствовать его невыгоду". "Аристократическое начало, формулируеть онъ свою мысль никакъ не должно существовать подъ фирмой особой породы или благорожденнаго сословія" ("Совр. Лът.," 1861 г. № 51, стр. 17). "У насъ, слава Богу, —продолжаеть онъ, --особыя гражданскія состоянія, основанныя на родовомъ началъ, или гражданскія породы-дъло не туземное, не домашнее, не коренное, а случайное и пришлое. Это дело со многимъ другимъ заимствовано нами изъ Германіи. Особыя гражданскія породы, или, какъ мы выражаемся, сословія у насъ происхожденія очень недавняго. Въ прежнюю пору были у насъ исключительные служебные и общественные разряды, но они не были породами, не были особыми гражданскими состояніями".

Нечего и говорить, что защита крестьянской реформы (путемъ выкупа) входила въ программу "Р. Въстника". А сколько превосходныхъ мелочей на которыя впоследствии съ недоумениемъ долженъ былъ смотреть самъ Мих. Ник. Катковъ...

"Искра"--юмористическій журналь, издававшійся В. С. Курочкинымь въ сотрудничествъ главнымъ образомъ съ извъстнымъ каррикатуристомъ Степановымъ. Въ свое время "Искра" пользовалась большимъ успъхомъ и вліяніемъ, являясь грозою всей мелкой администраціи и всехъ крепостническихъ остатковъ русской жизни, "Искра" обличала. Въ этомъ было ея главное назначеніе; она обличала своими стихами, пародіями, каррикатурами, иногда очень даже серьезными статьями (напр., противъ Н. С. Лъскова), и попасть въ "Искру" значило больше, чемъ сесть на скамью подсудимыхъ: судъ общественнаго мизнія въ то время значиль больше, чтить судъ оффиціальный, быль болье жестокъ и требователенъ, разъ дъло касалось застоя, взяточинчества, административнаго произвола. Кто были сотрудниками "Искры"? Кром'в Курочкина, Степанова, Д. Минаева, кром'в ифкоторыхъ извъстныхъ литераторовъ, всв такъ называемые литераторы - обыватели прогрессивнаго лагеря — этоть интересный типь, выдвинутый на сцену русской жизни обновившими ее реформами и нъкоторой струйкой повъявшей на нее свободы. Называя этихъ литераторовъ-обывателей литературной богемой, Елистевъ говорить о нихъ: "она--явление не случайное, не дело каприза или бездълья техъ или другихъ лицъ, а явление необходимое, неизбъжное, потому что времена созръди... Представители богемы тъйствуютъ не по постороннимъ побужденіямъ, корыстнымъ разсчетамъ и т. и., а по чувству долга, въ твердой уверенности что обличать -- это ихъ нравственная обязанность, ихъ призваніе, за которое они готовы подвергнуться какимъ угодно непріятностямъ, страданіямъ. Эта черта (т. - е. безкорыстіе и самоотреченіе) різко отділяеть богему начала 60-ыхъ годовъ, отъ длиннаго ряда обличителей последующаго времени. Богема по своимъ талантамъ и сведеніямъ была разнообразна до безконечности. Большая часть ея, въроятно, не знала ничего, или, можетъ быть, развъ немного болъе десяти заповедей. Но этого было совершенно достаточно для ея действій. Не убій, не укради, не послушествуй на друга твоего свид'ьтельства ложна и т. д.-воть весь тоть кодексъ правственности, за исполнениемъ котораго въ общественной жизни она следила, въ техъ, только явленіяхъ, которыя окружены были тайною для закона, суда и полицін или истинная духовная сущность и смыслъ которыхъ были неуловимы для нихъ, какъ преследующихъ неисполнение только буквы закона или которыя происходили публично, въ наглой расправъ надъ лицами беззащитными. Ложь, лицемъріе, своекорыстіе, самоуправство, наглость, эксплоатація, нахальство—воть ті общественные пороки, которые преимущественно преслідовала богема со всею неутомимостью, имъя при этомъ всегда въвиду защиту эксплоатируемыхъ, притьсияемыхъ, обижаемыхъ, въ особенности если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положенію и т. п.".

Эти-то литераторы-обыватели и были главными поставщиками матеріала для "Искры". Обработанный Курочкинымъ, иллюстрированный Степановымъ, этотъ матеріалъ возвращался въ провинцію, производя впечатл'єніе взрыва бомбы. Провинціальный администраторъ, по словамъ одного изъ современниковъ, плохо спалъ наканун'є полученія № "Искры".

"Искра"— въ концѣ концовъ была трибуналомъ общественнаго миѣнія и совѣсти, главнымъ образомъ по домашнимъ, мелкимъ дѣламъ. Для болѣе крупныхъ былъ другой трибуналъ—это знаменитый отдѣлъ "Колокола" "Подъ судъ".

Славинофильскіе органы. Про славинофиловъ, какъ про Бурбоновъ послѣ ихъ реставраціи, можно сказать, что "они ничему не научились". Оффиціальная реставрація славинофильства произошла, какъ мы видѣли, въ началѣ новаго царствованія, а въ 1857 г. у нихъ, хотя и послѣ усиленныхъ хлопотъ, былъ уже свой органъ "Русская Бесѣда". На какія сплы разсчитывали они? Прежде всего на старыхъ славянъ—К. Аксакова и Хомикова, а затѣмъ славянъ юныхъ, изъ которыхъ, по общему мнѣнію, особенной благонамѣренностью отличался Т. И. Филипповъ. Какъ на критика была надежда на удивительно даровитаго и удивительно безпутнаго русскаго человѣка Аполлона Григорьева, про котораго его покровитель Погодинъ какъ-то съ большой проницательностью замѣтилъ: "странный онъ: подъ лѣстницей молится, а въ переднемъ углу".:. Обѣщалъ свое участіе и Ив. Аксаковъ, который, впрочемъ, въ то время былъ очень и очень далекъ отъ славянофильскаго правовѣрія.

Въ программъ "Русской Бесъды" значилось:

"Основное начало мивній, распространенію коихъ посвящается сей журпаль, есть Православіе. Оно душа всей Русской \*) жизни, оно же должно опредълить характеръ всякой умственной дъятельности въ нашей родинь: таково убъжденіе издателей.

"Посвящая себя преимущественно служенію Русскаго начала, журналь сей ни мало не будеть враждебнымь къ западной цивилизаціи. Всякій просвъщенный Русскій знаеть, сколь миого онъ ей обязань сво-

<sup>\*)</sup> По ороографіи славянъ прилагательное "Русскій", всегда писалось съ большой буквы.

имъ умственнымъ развитіемъ, и убъжденъ, что еще весьма многому онъ долженъ у нея научиться, преимущественно по части такъ называемыхъ положительныхъ знаній, но вмъстъ съ тъмъ, очевидно для всякаго истиннаго Русскаго, что западная цивилизація, лишенная необходимаго основанія всякаго истиннаго Просвъщенія – Религіи, можетъ быть для Россіи полезною только по пропущеніи ея черезъ критику Русскаго духа и его коренныхъ началъ. Заимствовать какъ можно болье у богатаго свъдъніями Запада, переливать занятое въ Русскія формы, показывать отношенія Запада къ Россіи и Россіи къ Западу и содъйствовать настоящей оцънкъ въ Россіи западной цивилизаціи, — вотъ предметы, которые "Русская Бесъда" постарается имъть постоянно въ виду.

"Будутъ прилагаться къ журналу виды замъчательныхъ Русскихъ и Византійскихъ зданій, изображенія Русскихъ одеждъ и уборовъ и пр"...

Если мы вспомнимъ времи, когда появлялась "Р. В". то не правы ли были мы, сказарши, что славянофилы ничему не научились! На самомъ дъль, кого въ 57 г., когда ожидалась отмъна кръпостного права и, слъдовательно, необходимый историческій переломъ всего строя русской жизни — могли интересовать виды Византійскихъ зданій и изображенія (!) Русскихъ одеждъ и кокошниковъ?

Какъ бы усугубляя впечатление программы, А. С. Хомяковъ въ первомъ же № "Русской Бестды" писалъ: "Русскій духъ создалъ Русскую землю въ безконечномъ ея объемъ, ибо это дъло не плоти, а духа; Русскій духъ утвердилъ навсегда мірскую общину, лучшую форму общежительности въ тесныхъ пределахъ; Русскій духъ понялъ святость семьи п поставилъ ее, какъ чистъйшую и незыблемую основу всего общественнаго зданія: онъ выработаль въ народ'є все его правственныя силы, в'єру въ святую истину, теривніе несокрушимое и полное смиреніе. Таковы были его дела, плоды милости Божіей, озарившей его полнымъ светомъ Православія. Теперь, когда мысль окрѣпла въ знанін, когда самый ходъ исторін, раскрывающей тайныя начала общественныхъ явленій, обличилъ во многомъ ложь западнаго міра, и когда наше сознаніе оціннло (хотя, можеть быть, еще не вполнъ) силу и красоту нашихъ началъ, намъ предлежить снова пересмотрыть всю ть положенія, всь ть выводы, сдъланные западною наукою, которымъ мы върили такъ безусловно; намъ предлежить подвергнуть все шаткое зданіе нашего просвъщенія безстрастной критик'в нашихъ собственныхъ духовныхъ начэлъ и т'яль самымъ дать ему несокрушимую прочность". (Хомяковь. Соч. т.Ч, изд. 1861 г.).

Любопытно отмътить, что эта статья подписана не Хомяковымъ, а редакціей "Весъды". Статья очень значительная и естественно, что у Грановскаго, бывшаго уже наканунъ смерти, вырвалось такое ръшительное слово:

"Надобно будетъ сказать послъднее слово системы, а это послъднее слово-Православная натріархальность, несовмъстная ни съ какимъ дви-

женіемъ впередъ. Иванъ Кирѣевскій уже удостоился искомой награды и достигъ своей цъли. Здѣшніе п... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смѣло говоритъ о необходимости изгнать изъ государства всѣхъ иновѣрцевъ или, по крайней мѣрѣ, подчинить ихъ строгому надзору Православной Церкви. Изъ всей этой безобразной партіи, только у Петра Кирѣевскаго ц у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра".

Да, это, пожалуй, главная заслуга "Русской Бесёды", что она первая дала возможность славянофильству явиться съ изложеніемъ задушевныхъ своихъ мыслей, изображеніемъ византійскихъ видовъ, и разрушить легенду, сложившуюся около него, благодаря неосторожнымъ преследованіямъ ІІІ-го отлуденія.

Близко къ редакціи "Бесѣды" стоялъ замѣчательнѣйшій русскій риторъ И. С. Аксаковъ. Онъ старался удержать редакцію отъ преувеличенныхъ выходокъ, отъ византійскихъ увлеченій—но напрасно. Его не слушали, ибо: славяне не научились ничему. Вотъ что писалъ И. Аксаковъ:

Въ письмѣ 17 сентября 1857 г.:

"Будьте, ради Бога, осторожны съ словами: народность и православіс, Оно начинаетъ производить на меня то же болбаненное впечатлъніе, какъ и Русскій баринъ, Русскій мужикъ и т. д. Будьте уміврены и безпристрастны и не навязывайте насильственныхъ, неестественныхъ сочувствій къ тому, чему нельзя сочувствовать, къ до-Петровской Руси, обрядовому православію, къ монахамъ, какъ Н. В. Кирфевскій. До-Петровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началамъ, невыработаннымъ или ложно направленнымъ, проявленнымъ русскимъ народомъ; но ни одного сквернаго часа настоящаго я не отдамъ за прошедшее! Что касается до православія, т. е. не до догматовъ въры, а до бытового историческаго православія, то, какъ пи вертись, а не станешь ты къ нему въ тъ же отношенія, какъ и народъ или какъ до-Петровская Русь: ты постишься, но не можешь ты на постъ глядьть глазами народа. Туть себя обманывать нечего и зажить одною цъльною жизнью съ народомъ, обратиться опять въ народъ ты не можещь, хотя бы и соблюдаль самымъ добросовъстнымъ образомъ всъ его обычан, обряды и подчинялся его върованіямъ. Я вообще того убъжденія, что не воскреснеть ни Русскій, ни Славянскій міръ, не обрътетъ цъльности и свободы, пока не совершится внутренней реформы въ самой церкви, пока церковь будеть пребывать въ такой мертвенности, которая не есть дъло случая, а законный плодъ какого-пибудь органическаго нелостатка"...

Въ письмъ 9 октября изъ Екатеринослава:

"Много я вздиль по Россіи: имя Бълинскаго извъстно каждому скольконибудь мыслящему юношъ, всякому жаждущему свъжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нъть ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, которые бы не знали наизусть письма Бълинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще пропикаетъ ато вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Туть ивтъ ничего страниаго. Всякое ръзкое отрицаніе правится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдъ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозитъ поглотить человъка, осадить, убить въ немъ все человъческое. Мы Бълинскому обязаны своимъ спасеніемъ, говорятъ миъ вездъ молодые, честные люди въ провинціяхъ ...

## И дальше въ томъ же письмъ:

"... О славянофильствъ же здъсь въ провинціи и слыхомъ не слыхать, а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направленію. Да оно и не можеть возбуждать сочувствія молодежи, тьзущей впередъ, оно требуеть большой справедливости, безпристрастнаго разумънія, основательности и проч. Требованія эмансинаціи, желъзныхъ путей и проч., и проч., еливающіяся теперь въ одинъ общій гулъ по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ, а я номию время, когда, къ сожальнію, Славянофилы, хотя и не всь, противились желъзнымъ дорогамъ и эмансинаціи, послъдней потому только, что она формулирована была подъвліяніемъ западныхъ идей. ...Воть въ Екатеринославской губерніи во всей пътъ пи одного экземпляра "Русской Бесъды", а получается "Русскій Въстникъ" и другіе журналы. Въ пихъ слышится паправленіе новое, требованіе Просвъщенія, жизни, простора: ему сочувствують съ жаромъ и, невольно подчиняясь авторитету журнала, вмъсть съ хорошимъ принимаютъ и дурное"...

"Бесвда", конечно, не пользовалась никакимъ усивхомъ. Не только молодежь, но и вся Россія "лъзла" впередъ. Со страницъ же журнала все же раздавался призывъ: "назадъ... домой" и какія-то странныя для насъ панславистскія стремленія... "Русская Бесвда" скоро перешла подъ редакцію И. Аксакова, но странно, что онъ, высказавшій такъ много дъйствительно умнаго и дъльнаго въ своихъ "письмахъ въ редакцію", ровно ничего не сдълалъ для улучшенія журнала и продолжалъ самоотверженно тянуть старую лямку славянофильства, не "бросивши въкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда". То же можно сказать о собственномъ его журналъ "Парусъ": Россіи, ея жизни почти изтъ, зато на каждой страницъ:

…На Ладу, Мареву, на дальнюю Саву. На Тиссу, на Дриссу, на Драву, Молдаву, На синій прозрачный Дунай…

Приходится отмѣтить странное обстоятельство: и "Русская Бесѣда", и "Парусъ", котораго вышло только два №№, были скоро закрыты. Причину этого обстоятельства я вижу исключительно въ томъ, что славянофилы съ своими наиславистскими стремленіями всегда слишкомъ близко подходили къ области международныхъ отношеній (съ Австріей), прямо таки затрогивали ее, мечтая все о томъ же и о томъ же времени.

Когда славянскіе ручьи сольются въ русскомъ моръ...

т. е. о какомъ-то всеславянскомъ государствъ, какъ политическомъ и духовномъ противовъсъ германскому міру.

О журналахъ брагьевъ Достоевскихъ "Время" и "Эпоха" я не считаю нужнымъ распространяться. Оба они просуществовали очень недолго и вліянія на общество не имѣли. Во "Времени" читали "Записки изъ мертваго дома" въ "Эпохъ" не было и этого, и вся тяжесть лежала на Н. Страховъ, человъкъ очень талантливомъ, какъ говорять его поклонники, по несомиънно плохомъ журналистъ.

Не стану одинаково распространяться о журналѣ В. И. Аскоченскаго "Домашняя Бесѣда". Это уже не литература. Это изувѣрство бывшаго атенста, ставшаго ханжей. Достаточно сказать, что Аскоченскій травилъ нигилистовъ съ такимъ же бѣшенымъ ожесточеніемъ, съ какимъ въ наши дни нѣкоторые травятъ "жидовъ".

Но еще о двухъ писателяхъ новаго славянофильства надо сказать нъсколько строкъ.

Ан. Ал. Григорьевъ (1822—1864). Выражаясь собственными стихами Аполлона Григорьева, онъ въ литературѣ и жизни

> Стоитъ съ поднятой головой, Бурнусъ напяливъ обветшалый, Съ растрепанною бородой, Несчастный; пьяный, исхудалый, Но съ русской, чистою душою...

"Безалаберность" Ап. Григорьева— вотъ что прежде всего бросается въ глаза и въ его жизни, и въ литературной дъятельности. Такъ онъ и умеръ, не выяснивъ себъ ни тамъ, ни здъсь настоящихъ своихъ стремленій. А между тъмъ въ его сочиненіяхъ видна большая работа мысли, видна оригинальность творчества и критическихъ пріемовъ, видна живая душа, широко открытая всъмъ лучшимъ впечатлъніямъ окружающаго. Но выражая "путанымъ языкомъ" свою "мутную мысль", Григорьевъ такъ и остался непонятымъ своими современниками, недостаточно еще оцъненный потомками, хотя имя его и растетъ постепенно.

Онъ жилъ и работалъ въ эпоху нашего раціонализма. Совершенно сложившимся явился онъ въ обстановку 60-хъ годовъ, и надо сказать прямо онъ понималъ ее и сочувствалъ ей гораздо больше и лучше, чъмъ она понимала его и сочувствовала ему. Вст его убъжденія были глубоко демократичны, и въ этомъ отношеніи онъ воспринялъ лучшія традиціп славянофиловъ первой формаціп. Еще больше расширилъ онъ ихъ своимъ увлеченіемъ французскими соціалистами. Никакихъ дворянскихъ или вообще

классовыхъ симпатій онъ не яміль: его кумиромъ быль народъ, русскій народъ, какъ трудящаяся въ поте лица своего, достойная счастья и радости, но еще не добившаяся ихъ масса. Этоть взглядь онъ вносиль въ свои критическія работы. Онъ спориль всегда съ дилетантами и теоретиками искусства; безсмысленной представлялась ему формула "искусство для искусства". "Искусство, - писалъ онъ, - всемъ истиннымъ художникамъ открывалось въ виде великой, вверенной имъ міровой воли, въ виде великаго служенія на пользу души человіческой, на пользу жизни общественнной". Или: "Понятіе объ искусствъ для искусства является въ эпоху въ эпоху разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ... Истинное искусство было и будеть всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслъ этого слова. Поэты суть голоса массъ, народностей, м'єстностей, глашатай великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служать ключами къ уразумѣнію эпохъ-организмовъ во времени и народовъ-организмовъ въ пространствъ". Такимъ образомъ требование Аксакова, чтобы художественное произведение "что-нибудь доказывало" и отвъчало какой-нибудь потребности, какомунибудь общественному запросу, осело въ трудахъ Ап. Григорьева.

На этой почвъ, почвъ своего демократизма и общественности, Григорьевъ могъ, повидимому, столковаться съ главарями шестядесятниковъ; однако онъ виделъ съ ихъ стороны одно пренебрежение, одни насмешки, и чемъ ближе мы знакомимся со взглядами Григорьева, темъ очевидие становится для насъ, что иначе оно не могло и быть. Главари шестидесятниковъ были прежде всего раціоналистами съ верою въ решающую силу разума. Въ эту решающую силу разума Григорьевъ не верилъ, темъ менве вврилъ въ разсудокъ, т. е. въ расчеть выгоды или невыгоды, создавшій нашъ (въ области нравственныхъ началъ) далеко не философскій утилитаризмъ. Онъ думалъ, что въ жизни челов'ъкъ руководится и долженъ руководиться цвютной, какъ онъ называль, или органической истиной. Что такое цвътная истина? Это истина плюсъ весь человъкъ--т. е. чувство, его воля, его идеалы, словомъ весь онъ со всеми своими особенностями, съ голосомъ и вліяніемъ всіхъ создавшихъ его условій, всей его исторической обстановки. Конечно, идеалъ души человъческой всегда и повсюду остается неизмѣннымъ, но такой идеалъ въ чистомъ его видѣ никогда не можетъ быть ни познанъ, ни воплощенъ. Для своего познанія и воплощенія онъ нуждается во вишшей формь, въ конкретной оболочкь, которая, конечно, случайна и временна. Но зато въ результать мы получаемъ нечто органическое, т. е. выражение всего человека. Но далеко не всв способны найти такое выражение для себя, темъ мене для массы для даннаго общества, для данной эпохи, для народа. Это дёло художни-ковъ, дёло искусства.

Какъбы развивая взгляды нъмецкаго романтизма, Ап. Григорьевъ смотрълъ на искусство, какъ на высшее выражение творческой дъятельности человъка; онъ прямо переоцънивалъ его значение и съ обычнымъ своимъ эмфазомъ говорилъ порою, что искусство-это все. Только искусство ослыследаеть жизнь, говориль онь. Или "искусство должно осмысливать жизнь, опредълять разумъ ея явленій, -- положительно или отрицательно -на что имъетъ два орудія: трагизмъ или, лучше сказать, лиризмъ и комизмъ". Тутъ опять проявляется недовъріе Григорьева къ разсудочнымъ основамъ жизни. "Теоріп, какъ итоги, выведенные изъ прошлаго разсудкомъ, правы всегда только въ отношеніи къ прошедшему, на которое онъ, какъ на жизнь опираются. Прошедшее же-трупъ". Поэтому никогда теоріп не дають ничего новаго, нужнаго, органическаго. Одно искусство способно дать его, способно заставить поверить въ свои мысли, свои пдеалы. "Для того, чтобы въмысль поверили, -пишетъ Григорьевъ, -нужно, чтобы мысль приняла тело, и съ другой стороны, мысль не можеть принять тьла, если она не рождена, а сдълана пскусственно". Родить же мысль можетъ липь художникъ-творецъ.

"Искусство опредъляеть разумъ явленій жизни", выражаеть сущность стремленій и идеаловъ нассъ, эпохи, парода. Особенно важна его функція въ послъднемъ случаъ. Говорить отъ лица народа, его голосомъ — вотъ высшее, на что можетъ разсчитывать художникъ. Отъ лица русскаго народа говорили полнъе, правдивъе всъхъ Пушкинъ сначала, потомъ Островскій.

Существуеть ли русскій народь, какъ нічто отдільное отъ другихъ, отдельное не только во времени и пространстве, но отдельное органически, по самому существу своему, отнынь и до въка? Двухъ отвътовъ на этотъ вопросъ со стороны Григорьева быть не могло. Конечно, говорилъ онъ и истратиль нассу мысли и работы, чтобы опредалить эти коренныя, существенныя особенности народа русскаго, чтобы утвердить въ русской литературѣ ясное и точное содержаніе понятія народности. "Не только въ мірь художественномъ, но и въ мірь всьхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій, Пушкинъ есть первый и полный представитель нашихъ сочувствій". "Въ Пушкинт надолго, если не навсегда завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ". Пушкинъ марка нашихъ принциповъ, говоритъ потомъ безудержный критикъ. Надо заметить, что въ Пушкине онъ больше всего ценилъ создание имъ имъ типа Бълкина. Но что такое Бълкинъ? Это "наше, настоящее, русское", это воплощенная кротость, - въ противоположность самомнящимъ, разсудочнымъ хищникамъ Запада, это смпреніе, постигшее религіозную

тайну жизни. Правда, Григорьевъ понималь, что "голосъ за простое и доброе (т. е. за Бълкпна—мужика—русскій народъ), поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго (т. е. западно-европейскаго), есть, конечно, прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его есть только отрицательная: его положительная сторона, есть застой, закись, моральное мѣщанство"— но понимая это, Григорьевъ все же, какъ основныя свойства русскаго духа, выдвигалъ кротость, смиреніе, смиренномудріе, православіе. Воплощеніемъ же этого оказывается или безхитростный Бѣлкинъ или Любимъ Торцовъ!

Отсюда необходимый разладъ съ эпохой.

Пользуясь прекрасной работой г. Гольцева, привожу сделанный ниъ сводъ мивній Аполлона Грпгорьева о задачахъ критики: "Что художество въ отношени къ жизни, писалъ онъ, то критика въ отношени къ художеству: разъяснение и толкование мысли, распространение свъта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданін". Чисто эстетической, замкнутой критики быть не можетъ: жизнь такъ или пначе заденетъ. Критика чисто техническая была безполезна и для художника, и для массы. "Въ наше время можеть существовать только историческая критика, которая разсматриваеть литературу, какъ органическій продукть вѣка и народа, въ связи съ развитіемъ государства, общества и моральныхъ понятій". Во всемъ временномъ есть частица въчнаго, непримътнаго, поэтому "общіе эстетическіе законы подразум'тваются исторической критикой художественныхъ произведеній". "Показать относительное значеніе всѣхъ литературныхъ произведеній въ масст, определить каждому подобающее місто, какъ органическому, живому продукту жизни,-- и повфрить каждое безотносительными законами изящнаго, — непременно поверить каждое — воть дело исторической критики"... Органическая же критика признаеть, что идеаль можеть быть затерянь, но остается всегда одинь и тоть же, всегда составляеть единицу, норму души человъческой... Искусство заранъе чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранве чувствуютъ грозу или ведро. Въ немъ поэтому, съ особенной силою выражается историческое чувство: сознаніе ц'яльности души челов'яческой и единства ея идеала. Для художника необходимо, съ этой точки эрвнія, субъективное стремленіе къ идеалу и объективная способность воспроизводить явленія вишняго міра въ типическихъ образахъ".

Этимъ взглядамъ Григорьева, какъ вообще всемъ его взглядамъ, не достаетъ ясности и определенности.

Н. Н. Страховъ (1828-1896). Страховъ писалъ много, писалъ всю свою жизнь и умеръ почти что съ перомъ въ рукахъ. Но вліянія онъ не имълъ никогда, не имъетъ его и теперь, послъ смерти, несмотря на всё даже талантливыя попытки гальванизировать его пия и идел. Между тъмъ у него несомнънно есть очень цънныя критическія изсявдованія (напр. о "Нигилизмъ", о "Войнъ и миръ", о борьбъ съ Западомъ или лучие сказать съ раціонализмомъ въ русской и европейской литературѣ и т. д.) — но онъ былъ слишкомъ журналистомъ, чтобы ученые могли признать его своимъ, и слишкомъ ученымъ (въ смыслъ теоретичности своихъ воззрѣній), чтобы журналисты хоть сколько-нибудь дорожили имъ. Каждый вопросъ, съ которымъ ему приходилось сталкиваться, онъ разсматривалъ, какъ нѣкоторую научную проблему изъ области естествознанія и при непремѣнномъ требованіи нашей журналистики принадлежать душой и тътомъ къ какому - нибудь лагерю, защищать какъ его ошибки такъ и истину, имъть прежде всего въ виду практические результаты иден - Страховъ быль просто не на мъстъ, особенно въ 60-ые и 70-ые годы. Благодаря своей "научности", привычкъ высказывать свои воззрънія съ дюжиною оговорокъ, онъ попадаль порою прямо въ комичныя положенія: въ то время, какъ надъ нимъ потішались радикалы, правительство запретило журналъ за его статью (напр., за статью "Роковой вопросъ" было запрещено "Время").

Въ началъ своей литературной дъятельности въ 60-хъ годахъ онъ игралъ роль мишени для "Современника". Потомъ его какъ-то забыли временно, впрочемъ; позже онъ дважды и очень неудачно выступалъ какъ защитникъ "анти-дарвинистскихъ" и "почвенныхъ" взглядовъ Н. Я. Данилевскаго. Объ его полемики съ проф. Тимирязевымъ и Влад. С. Соловьевимъ были печальны.

По всемъ даннымъ своей натуры Страховъ былъ приспособленъ лишь ко второй роли, но такъ какъ его вожди — Апол. Грпгорьевъ п Н. Я. Данилевскій ни извъстностью, ни вліяніемъ не пользовались, то естественно, что еще меньше вліянія и извъстности выпало на долю ихъ послъдователя, хотя по разносторонности своего образованія и по своему литературному таланту онъ былъ выше обоихъ.

Направленіе, котораго держался Страховъ, носить названіе почвеннаго, это славянофильство, но безъ его панславистской утопін и исправленное въ грубъйшей ошибкъ, будто намъ надо вычеркнуть два въка своей исторіи и вернуться назадъ, домой въ до-петровскую Русь. Вычеркнуть два въка исторіи и забыть ихъ—нельзя. Это почвенники знали. Но съ тъмъ большею цъпкостью и, пожалуй, страстью (особенно О. М. Достосвскій, какъ публицистъ, и Ап. Григорьевъ) ухватились за другую часть славянофиль-

скаго насл'ядства—за самобытность основъ нашего духовнаго развитія, за существованіе особаго (русскаго или славянскаго) культурно-историческаго тппа, который, пользуясь пріобр'ятеніями европейскаго разума и просв'ященія, ему однако не подчиняется и пдеть своей дорогой.

Проповедуя эти взгляды въ области литературной критики, Страховъ сл'єдоваль, конечно, взглядамь Хомякова и Григорьева. По его мивнію, вв произведеніяхъ ряда поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Пушкина, послъ и вкотораго колебанія и склоненія въ сторону западно-европейскихъ типовъ духовной красоты человека, мы замечаемь возвращение къ самостоятельности и созданіе типовъ и характеровъ, въ безусловной нравственной красоть которыхь мы не можемь сомнъваться, поредъ которыми преклоняются, какъ только узнають ихъ, и западные инсатели — и которые вивств съ тыть совершенно гармонирують съ душевнымъ складомъ, до сихъ поръ живущимъ въ нашемъ простояъ народъ". Каковъ же этотъ душевный складъ, живущій въ нашемъ простомъ народъ? Ап. Григорьевъ много говорилъ о немъ, по не выяснилъ его; Страховъ также много о немъ говорилъ, на одинаково не выясняль. Въ сущности даже послѣ знаменитой пушкинской ръчи Достоевскаго этотъ вопросъ остался открытымъ. Собирая крупицы яснаго и определеннаго, находящагося въ сочиненіяхъ почвенниковъ, ходимъ прежде всего мотивъ Тютчева:

Не пойметь и не оцънить Гордый умъ иноплеменный, Что сквозить и тайно свътить Въ нагото твоей слиренной.

Эта смпренная нагота фигурировала у Григорьева, какъ кротость, противоположная хищническому, завоевательному западно-европейскому типу. Страховъ на этотъ счетъ высказался въ своихъ критическихъ статьяхъ о "Войнъ и миръ".

"То,—говоритъ его комментаторъ, В. Розановъ, — чего овъ смутно искалъ, чего ожидалъ съ сомивниемъ, появилось въ образахъ удивительной красоты и твердости, передъ которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего ихъ значенія. Ни для кого это значеніе не могло быть такъ ясно, какъ для него (Страхова). Въ 6-ти томахъ громаднаго литературнаго произведенія онъ нашелъ двъ строчки, мимоходомъ брошенныя авторомъ, въ которыхъ была сгруппирована вся мысль романа, быть можетъ не такъ отчетливая для самого знаменитаго художника. Эти строки онъ и избралъ эпиграфомъ для своего разбора. "Нюмъ всличія тамъ, голь нюмъ простоты, добра и правды"—въ этихъ короткихъ словахъ содержится указаніе иного и высшаго типа для всемірной исторіи, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, какъ правственный идеалъ, безсознательно, въ пъдрахъ народа нашего;

по нему, конечно, ступая и вкривь и вкось, развивался и быть нашъ ло реформы Иетра. Этоть типъ можеть быть удержанъ при всей сложности развитія, при всякой высоть умственныхъ созерцаній или обширности замысловъ и стремленій. Нельзя не согласиться, что онъ есть порма для человъческаго духа и мърило достоинства для человъческой дъятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствуетъ неудовлетворенности и тревоги, а вторая успъеть достигнуть всякихъ цълей. Если мы всмотримся въ двухтысячелътнюю исторію западной Европы, мы увидимъ, что все великое, въ ней совершившееся, совершилось по инымъ типамъ, нежели этотъ. Могущество визшияго авторитета въ один моменты ея развитія, свобода личной совъсти въ другіс, гражданское равенство въ третън, далъе спиритуализмъ или матеріализмъ воззрѣній, чувствъ и отношеній воть окончательныя цѣли, которыя престъдовались западными народами и породили великіе циклы ихъ развитія: католицизмъ и реформацію, систему централизованныхъ государствъ и революцію, рыцарство и промышленность, аскетизмъ мопастырей и шумъ энциклопедистовъ. Идеалъ всегда бываетъ несложенъ, онъ называется двумя-гремя словами, но его осуществленіе на встхъ ступеняхъ жизни, проникновеніе имъ встхъ формъ развитія, встхъ моментовъ личнаго существованія и общественных ротпошеній наполняють собою въка народной жизни, поглощають трудъ безчисленныхъ покольній. Западная Европа въ теченіе всего посльдняго стольтія движется въ предълахъ мысли, которую мы можемъ читать въ двухъ словахъ, выръзанныхъ на французскихъ пушкахъ, хранимыхъ въ Московскомъ Кремлъ-"liberté, égalité": сюда примыкають рядь монархій и республикь, законодательства и журналистика, индустрія и пролетаріать. Итакъ, слова эти кратки, но смыслъ ихъ дологъ. Не трудно понять, какъ забвеніе великаго идеала, хранимаго въ нашемъ народъ, пренебреженіе которою-нибудь изъ его чертъ, порождаетъ наше безсиліе достигнуть хоть какихъ-нибудь изъ своихъ цълей, и не нужно быть особенно проницательнымъ, чтобы предвидъть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы ихъ всъхъ, если бы въ стремленіи своемъ дъйствительно были всегда просты, совершенно правдивы и не заботились ни о чемъ, кромъ добра. Но къ добру мы примъшали лживость, къ правдъ-ожесточеніе, извратились сами и извратили свою жизнь, и несемъ ее какъ бремя, ненавистное для себя и для другихъ".

Все это, какъ видить читатель, довольно напвно: до торжества Москвы, до раззоренія Новгорода Грознымъ наша исторія смпренія не знала. Смпреніе вколочено, вбито въ русскую натуру казнями Грознаго, дубинкой Петра,—а больше всего монгольскимъ игомъ и крѣпостнымъ правомъ, когда смиреніе оказалось единственнымъ средствомъ самозащиты. Но надо отмѣтить, что панегирики Страхова и Григорьева кротости не скрывали за собой никакой задней мысли, и оба эти почвенника воистину не знали, что творять...

У Страхова была еще идея, общая всемъ славянофиламъ, всегда, какъ я указывалъ раньше, тяготевшимъ къ Шеллингу (во второй половине его дъятельности). Это недовъріе къ разуму, разсудку, раціонализму, вообще пеудовлетворенность ими. Здесь Страховь опять таки шель за Аполлономъ Григорьевымъ (вообще своихъ главныхъ мыслей у него не было). Григорьевъ, проповедуя свою органическую критику, разсматривалъ каждую идею, 'каждое художественное произведение не какъ продуктъ личнаго индивидуального творчества, а какъ результать работы общого, большого разума, разума "мъстности, массы народа"-т. е. какъ продукть чего-то стихійнаго. Это, несомивню, самая драгоцвиная идея славянофильства, и жаль, что они говорили о ней такъ бледно, вяло и неясно. Этоть большой стихійный разумь Григорьевь называль органическимь, Хомяковь върой; Самаринъ видълъ всецьло въ его неприкосновенности, нетронутости, въ томъ, что онъ уцелелъ у насъ, а не раздробился на мелкіе индивидуальные разсудки-наше преимущество передъ Западомъ, залогъ нашего будущаго. И опять надо сказать, что у Страхова п Григорьева это недовъріе къ раціонализму, къ разсудочному, чисто механическому толкованію природы и человъка не переходило въ мракобъсіе. Но оно перешло въ мракобъсіе у нать меньшихъ сторонниковъ, которые для своихъ цълей воспользовались ихъ аргументами. Вотъ, повторяю, горе Страхова, что опъ никогда не зналъ и не понимать, въ чью руку онъ пграеть, какъ не понимали, въ концъ концовъ, и всъ славянофилы.

"Неудовлетворенность — и безотчетная — одною изъ самыхъ общихъ и великихъ формъ европейской цивилизаціи, дала ему возможность безошибочно опредълить подобное же недовольство ею и въ другихъ умахъ, которое сказалось такъ же враждебно, повело къ такимъ же, какъ и у него, страстнымъ отриданіямъ. Раціонализпрованіе природы въ философіп и наукъ, безграничное стремленіе, избъгая всякаго страданія, улучшать каждую частность жизни и черезъ это надежда достигнуть ея полнаго совершенства, въра въ могущество своей природы и отвержение необходимости для себя какой-нибудь помощи въ религін -- все это можеть считаться главными и самыми общими чертами европейскаго общества второй половины XIX-го въка. Въ цъломъ рядъ западныхъ писателей онъ (Страховъ) открываетъ, какъ втра въ раціонализмъ, стольже горячая, какую онъ исповтдываль иткогда, привела къ недовольству и отрицанію другихъ сторонъ европейской цивилизацін, то подавляемому еще, какъ у Штрауса, то колеблющемуся, какъ у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоуменія, какъ у Фейербаха, то открытому и резкому, какъ у Ренана и отчасти у Герцена.

"Но если для западно-европейскихъ писателей за отрицаніемъ своей цивилизаціи остается только сумракъ и отчанніе, то для писателя иного народа, еще не вошедшаго окончательно въ формы этой цивилизаціи, остается надежда на возможность иной культуры. Къ этой надеждъ при-

мыкаеть, изъ нея исходить вся критическая д'ятельность Н. Страхова".

Надежда превосходная, но когда вся она строилась на стихахъ Тютчева и Хомякова и сомнительной философско-исторической теоріи Данилевскаго,—нечего удивляться, что вліянія она не имѣла, что вызывала она лишь насмѣшки и даже вражду. Потому, между прочимъ, что не у Страхова, а у меньшихъ она перешла въ шовпинямъ, націонализмъ, гордыню духа, тѣ самыя вожделѣнія и мечты о третьемъ Римѣ, которыя въ концѣ концовъ могли сыграть лишь чисто отрицательную, реакціонную роль.

Полемика. Для полноты картины мив хочется сказать ивсколько словъ о журнальныхъ буряхъ 60-ыхъ годовъ. Много было этихъ бурь, очень много и, быть можеть, онв-одно изъ характеривйшихъ явленій того времени. Онъ поражають своей страстностью, высокимь вздыбомь своихъ полемическихъ волнъ, своею резкостью. Поводы зачастую были малы и случайны, напр., вопросъ о томъ, откуда пришли первые князья-изъ Литвы или изъ "норманновъ", — но это не мъшало людимъ влагать въ пихъ весь свой темпераментъ. Масса электричества, которымъ была наполнена атмосфера 60-ыхъ годовъ, разряжалась въ этихъ полемикахъ, потому что, какъ ни случайны были поводы, рачь въ конца концовъ сводилась къ тому, какъ и какимъ образомъ переустроить на новыхъ началахъ общественную жизнь для огражденія ея гражданской самод'ятельности? И надо отдать полную справедливость публикъ того времени: ея настроение было главнымъ источникомъ высокой журнальной температуры того времени. Какое бы, казалось, дело этой публике до ученаго спора между Костомаровымъ и Погодинымъ; до того-литовское ли это имя "Игорь" или нътъ?-- Но публика знала, что Костомаровъ человъкъ передовой, Погодинъ -- академикъ, издатель славянофильскаго "Москвитянина", человъкъ очень соминтельных общественных симпатій, очень близкій къ теоріи оффиціальной народности, вообще журналисть и ученый-чиновникъ, и этого было достаточно, чтобы всв симпатін были на сторон'в Костомарова. Погодина освистали. Въ болъе близкихъ для нея вопросахъ, публика проявляла еще болье рышительности. Это прекрасно доказывается трагической исторіей "Въка" (редакт. П. Вейнбергъ). Въ этомъ журналъ П. И. Вейнбергъ, въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ осм'ялъ некую г-жу Толмачеву за то, что та на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ прочла "Египетскія ночи" Пушкина. Насившка была воистину неосторожная, и публика ея не простила. Въ какіе-нибудь 2—3 мъсяца всв подписчики "Въка", которыхъ было около 4000, разбежались, и журналъ перешель въ другія

руки. Было вообще много чуткости, страстнаго увлеченія, много и ребячества, конечно,—надъ чёмъ такъ ядовито подсмёнвался Добролюбовъ въ своемъ "Свистке", но надо вспомнить, что время было горячее.

Почти весь 1860-ый годъ тянулась знаменитая полемика между Чернышевскимъ и Юркевичемъ. Вопросъ шелъ о матеріалистическихъ и пдеалистическихъ основахъ человѣческаго бытія. Публика примкнула, конечно, къ Чернышевскому и его матеріализму. Почему? Отчасти и потому, конечно, что Юркевичъ былъ профессоромъ духовной академіи, но главнѣйше по той причинѣ, что правильно или неправильно, но въ идеализмѣ она видѣла одну изъ основъ стараго русскаго быта, что она знала оффиціальную боязнь николаевской эпохи къ матеріализму.

Волна настроенія была высокая. Многихъ подняла она, еще больше кого захлеснула. Не только всѣ двуличные и двуязычные, но и всѣ недостаточно рѣшительные оказались не у дѣлъ, загнанными въ уголъ.

Многихъ удивляетъ ожесточенная полемика между "Современникомъ" и "Русскимъ Словомъ", хотя оба они стояли во главъ передового движенія и оспаривали одинъ у другого симпатіи молодежи. Однако ничего страннаго въ этой полемикъ нътъ. Върный духу Чернышевскаго, "Современникъ" держался народнически-соціалистской программы; "Русское Слово"—программы мыслящаго реализма. Различіе обоихъ журналовъ такъ же велико, какъ различіе между Чернышевскимъ и Ипсаревымъ, особенно ярко проявилось оно въ оцънкъ Базаровскаго типа, по поводу появленія "Отцовъ и дътей" Тургенева (1862).

"Современникъ" въ лицѣ Антоновича нашелъ, что Тургеневъ, рисуя своего Базарова, унизиль молодежь. Онъ спрашивалъ, что дѣлаетъ этотъ всеотрицающій нигилистъ? Неужели осмысленный человѣкъ можетъ удовлетвориться рѣзаньемъ лягушекъ и любовью къ полной барынѣ Одинцовой? Неужели его не тянетъ въ ряды погибающихъ за великое дѣло любви? Если не тянетъ— то, очевидно, онъ—клевета. Писаревъ посмотрѣлъ на дѣло иначе. Для него Базаровъ властитель думъ. Онъ—человѣкъ безъ предразсудковъ, онъ занимается естественными науками, онъ построилъ свою жизнь на тріединомъ принципѣ любви, знанія, труда. Что онъ не думаетъ о переустройствѣ жизни—это несущественно, потому что самымъ фактомъ своего существованія онъ переустрапваетъ ее. Отсюда полемика, которая, только благодаря исключительному таланту Писарева, кончилась не въ пользу "Современника".

Страстность журналистики 60-ыхъ годовъ можно, кажется, объяснить тъмъ обстоятельствомъ, что вопросы, интересовавшие ее, были чисто практическаго свойства. Нужна ли розга въ школахъ? Нужна ли розга въ крестьянскомъ быту? Какъ произвести крестьянскую реформу? Каковъ дол-

женъ быть разм'єръ выкупа? И т. д. Вс'є эти вопросы слились въ конп'є концовъ въ одинъ: Что надо д'єлать, чтобы закр'єпить за жизнью новыя начала общественной самод'єятельности?

## Беллетристика 60-ыхъ годовъ.

Беллетристика 60-ыхъ годовъ по преимуществу учительская. Она вела читателя, указывала ему смыслъ и цёль жизни, отвёчала на вопросъ: что дёлать? Надо работать во ими счастья всёхъ, надо работать во ими того, чтобы освободить и массу, и отдёльныя личности отъ предразсудковъ, надо работать во имя водворенія на землё справедливости — вотъ ем отвётъ. Задачи и средства художественнаго творчества были отодвинуты на второй иланъ. Часто беллетристика являлась лишь иллюстраціей ко взглядамъ, изложеннымъ въ журнальныхъ статьяхъ. Во всякомъ случаё это была проповёдь, было учительство, проникнутое вёрой во всемогущество человёческаго разума и его зиждующую роль на землё.

Высокія художественныя произведенія, одно за другимъ, какъ бы изърога изобилія, появлявшіяся въ шестидесятые годы, внутренне духовно имъ не принадлежать: они связаны съ нею только хронологически и для нея пе характерны за исключеніемъ, быть можеть, "Отцовъ и дѣтей" Тургенева, "Тысячи душъ" Писемскаго. Но все же надо помнить, что на сцепъ были Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Писемскій, и первенствовавшая въ эту эпоху критика извлекла изъ ихъ произведеній полезные для себя публицистическіе выводы чисто общественнаго содержанія и при томъ такого, о которомъ самимъ авторамъ, быть можеть, и не снилось. Такъ, Добролюбовъ для своихъ статей "Темное царство" и "Лучъ свъта въ темномъ царствъ" взялъ матеріалъ у Островскаго; для статьи "Что такое Обломовщина"—у Гончарова; Писаревъ особенное вниманіе обратилъ на произведенія Тургенева (особенно его женскіе типы и типъ Базарова) и Писемскаго. Любопытно, что на "Войну и миръ" критика передового лагеря почти не откликнулась, но этотъ ромапъ Толстого появился въ концѣ эпохи.

Мить бы следовало, повидимому, посвятить особыя главы произведениямъ двухъ первоклассныхъ нашихъ художниковъ слова— -Островскаго и Ипсемскаго, но я этого не сделаю и вотъ по какимъ причинамъ. Преклоняясь передъ художественнымъ геніемъ Островскаго (1823—1886 г.), я думаю, что истинную свою оценку онъ можетъ найти въ общеэстетической части исторіилитературы, или той, которая поставитъ себъ целью определить проявленіе русскаго духа, русской народной индивидуальности, поскольку она отразилась въ художественныхъ произведеніяхъ. Но эта почтенная этнографиче-

ская задача не входить въ программу моей работы, такъ какъ я совершенно теряюсь передъ ея громадностью и сложностью. Какъ понимали русские художники слова русския начала своей жизни-на этогь ответь, конечно, долженъ отвътить анализъ творчества Кольцова, Островскаго, С. Т. Аксакова, Толстого и т. д.—и особенно, конечно, Островскаго и Толстого. Островскій, несомитино, старательно, любовно и проникновенно отмітиль все то положительное, что можно найти даже въ нашихъ самодурахъ-купцахъ. Я едва ли буду далекъ отъ истины, если скажу, что героемъ, центральной фигурой его творческой дізятельности является Козьма Мининъ Сухорукъ. Въ этой легендарной фигурт онъ видълъ истинное воплощеніе русскаго народнаго генія, русскаго народнаго духа. Но частица яркаго свъта, озаряющаго могучую личность Минина, несомнънно падаетъ и на встхъ положительныхъ героевъ Островскаго, которыхъ у него очень много. Этой воть стороной своего міросозерцанія Островскій, несомн'янно, примыкаль къ славянофиламъ, и превосходныя, прямо таки художественнопрекрасныя статьи Добролюбова о его произведеніяхъ — едва ли проникають въ ихъ истинную сущность. Россія для Островскаго свътлое, а не темное царство, съ темной развъ закранной. А. О. Инсемскій (1820— 1881 г.), этоть истинный нашь натуралисть, даже (порою) протоколисть, опять таки въ высокой степени важенъ для характеристики русскаго народнаго духа, русскаго характера, къ которому онъ, въ противоположность Островскому, относился совершенно отрицательно. Русская жизнь для него тускла, съра, окутана пошлостью и какой-то ненужностью. Истинные ея герон — это Тюфяки, ипохондрики, Калинины — люди безъ воли, безъ идеи. "Возрождающее" движеніе 60-ыхъ годовъ одинаково не создало ничего ценнаго, положительнаго, и Писемскій отнесся къ нему съ явной насмешкой и неодобреніемъ. Для чего живемъ мы, русскіе люди — это никому не известно, да и не живемъ, а просто прозябаемъ. Писемскій несомненный сатирикъ, прямой ученикъ Гоголя, но безъ всякихъ исканій, спокойно ставящій кресть на встхъ своихъ пошленькихъ герояхъ.

Перехожу къ беллетристикъ 60-ыхъ годовъ собственно.

Беллетристика Чернышевскаго. Существують два рода художественных произведеній, достоинство которых можеть быть совершенно одинаковымь по степени и совершенно различных по типу. Одни изъ этихъ произведеній дійствують прежде на наше эстетическое чувство и возбуждають нашу эстетическую эмоцію красотой своихъ образовъ и изложенія; чтобы оцієнить ихъ, надо очень мало рефлексій: заключающіяся въ нихъ чувства передаются, такъ сказать, телепатическимъ путемъ. Они могуть

быть въчны, по крайней мъръ, долговъчны, но въ нихъ такъ тщательно удалено все временное и случайное, ихъ настроение такъ обще, что вы ни за что не опредълите, когда они написаны. Что, напр., за превосходная вещь "Довольно" Тургенева или его "Призраки", или его "Собака", однако, попробуйте установить ихъ хронологію безъ документовъ и свидътельствъ, ничего общаго съ этими произведеніями не имъющихъ, и вамъ ни за что это не удастся: "Довольно", "Призраки", "Собака" и пр. принадлежать решительно каждому веку. Еще относительно "Довольно" вы по проникающей его слишкомъ барской меланхолін, догадаетесь, пожалуй, что оно наинсано русскимъ человъкомъ, но другія можеть создать и французское, и итмецкое и вообще любое человтческое гуманное воображение., Въ такихъ вещахъ на первомъ планв психологическій анализъ и чувства, принадлежащія или могущія принадлежать каждому человіческому существу. Онт пногда чудно краспвы, но вст безъ роду, безъ племени, настоящие метеоры, приносящеся неизвъстно откуда: такъ, изъ нъдръ духа человъческаго.

Переходя теперь ко второму роду художественныхъ произведеній, немилосердно бракуемыхъ эстетической критикой, надо сказать, что ихъ главный характерь заключается въ ихъ въ высшей степени рельефной историчности. Каждая строчка, каждая страница въ нихъ носить печать своей эпохи и техъ интересовъ, которыми жило тогда общество. Здъсь уже невозможны никакія сомнітнія по части хронологіні: она подсказывается всъмъ — п ходомъ дъйствія, и общимъ настроеніемъ автора, и отношеніемъ къ дъйствующимъ лицамъ, и самымъ стилемъ, который не могъ бы быть раньше или позже. Это извъстные продукты общественной эволюціп. Опп такъ плотно приросли къ извъстной ея стадіи, что по необходимости чувствують себя чужеземными растеніями во всякой другой. Плоть отъ плоти и кость отъ костей, и они прекрасны, и ярки лишь при особенномъ освъщенін своего времени: только это осв'ященіе можеть открыть всіз ихъ достопнства и соединить въ одно гармоническое превосходное цълое ихъ неясныя и кажущіяся угловатыми данныя. Чтобы сділать ихъ памятными и привлекательными для другого времени, другихъ людей, выросшихъ въ другихъ условіяхъ общественности и въ другихъ ея интересахъ, критика должна стать прежде всего исторической и критикъ обратиться прежде всего въ историка. Конечно, это нисколько не помещаетъ ему перейти потомъ къ ихъ научному анализу и къ эстетическому, но тотъ и другой будуть въ значительной степени страдать погръшностями, если для нихъ не приготовять предварительно чисто исторического фундамента. Какъ относились люди къ жизни въ ту прошлую эпоху, въ чемъ видель ся смыслъ, какъ понимали важивншие вопросы личнаго счастья, долга, будущности

человъчества, "роль личности въ исторіи" и т. д., —вотъ вопросы, на которые прежде всего должна отвътить крптика, разсматривая подобныя произведенія. Насчеть же степени ихъ художественности, сужденіе должно быть установлено по общимъ правиламъ, т. е. по правиламъ, приложимымъ ръшительно ко всякаго рода произведеніямъ творческаго духа человъка. Насколько шпроко захвачена въ нихъ жизнь, насколько ярки вывеведенные въ нихъ типы и—простите за нъсколько неуклюжее выраженіе—насколько эти типи типичны и т. д. Если по всъмъ указаннымъ миктамъ получатся удовлетворительные отвъты, то произведеніе должно быть названо художественнымъ. Художественность выражается прежде всего въ красотъ выполненія, въ той полноть впечатльнія, которую выносить читатель, въ силь и яркости образовъ и, въ сущности, ни въ чемъ больше.

Романъ Чернышевскаго "Что дълать?", такъ же, какъ п первый незаконченный его романъ, въ которомъ разсказывается жизнь четы Волгиныхъ - принадлежитъ, конечно, ко второму роду художественныхъ произведеній. Это, прежде всего, документы своего времени, въ которыхъ лучше, чъмъ гдъ-инбудь отразилось его настроеніе, въ то же время это программа жизни, какъ она понималась тогда... когда розы росли безъ шиновъ... и развъ съ самыми маленькими. Если это и не ръщаетъ вопроса о степени художественности, то вопросъ о важности и значительности во всякомъ случать уже ръшенъ. Прежде всего, что поражаетъ или лучше сказатьбросается вамъ въ глаза въ романахъ Чернышевскаго, это ихъ въ высокой степени жизнерадостное настроеніе. Закрывая книгу, читатель не ощущаеть не только грусти, но даже "мечтательной задумчивости". Онъ совершенно спокоенъ за участь заинтересовавшихъ его раньше героевъ, ни одна ужасная сцена, исполненная трагизма, не встрътилась ему на протяженін сотенъ страницъ, ни разу не было упомянуто о смерти, выведенные на сцену люди всегда достигали чего хотъли и, въ сущности, безъ особенныхъ усилій, человіческая жизнь заключалась въ работі для счастья и въ достиженіи этого счастья. Это важивійшій и, по моему мивнію, самый интересный признакъ романовъ Чернышевскаго. Инфеть ли онъ общее историческое значеніе для своей эпохи или же самъ авторъ просто проявиль себя въ немъ-вотъ вопросъ, на который мы пытаемся отвътить.

Личное счастье человъка законно, личное счастье человъка гръховно. Личное счастье человъка достижимо, личное счастье человъка недостижимо. Возлъ этихъ двухъ полюсовъ колебалась мысль человъка, особенно русскаго человъка и, разумъется, русскаго интеллигента. Съ этой точки зрънія было бы положительно интересно разсмотръть исторію русской литературы, хотя бы за одинъ только XIX въкъ. Конечно, къ этому надо прибавить разное пониманіе счастья въ разныя эпохи.

То или другое пониманіе счастья кажется мні центральнымъ пунктомъ нравственной философіи человічества. Отъ какихъ причинъ зависить его разнообразіе—для насъ это въ настоящую минуту не важно. Но все равно, какъ нельзя отрицать его, такъ нельзя не признавать въ немъ одного изъ самыхъ характерныхъ признаковъ самосознанія той йли другой эпохи.

Какъ отнеслись къ вопросу о счасть в шестидесятые годы? Насчеть законности или права на него не могло быть, конечно, и рѣчи. Но, самое главное, счастье считалось совершенно достижимымъ, и главная отвътственность за него возлагалась на самого человъка. Онъ можеть его заработать, если захочеть. Такъ рашаеть вопросъ Чернышевскій въ своихъ романахъ, Ипсаревь въ своихъ статьяхъ, -- только скептикъ Добролюбовъ никогда не забываль прибавить: "если обстоятельства позволять". Возьмите всёхъ героевъ Чернышевскаго, кромъ одного-Рахметова, разсмотрите всю ихъ жизнь отъ начала до конца, и вамъ невольно захочется воскликнуть: "какъ все это просто и изъ-за чего на самомъ дъль люди мучаются?" Какъ будто и правда не изъ-за чего. Стоитъ только "пошевелить мозгами", "раскинуть умомъ" съ точки зрвнія двухъ верховныхъ принциповъ "наибольшей полезности и наилучшаго примъненія сплъ, и всь жизненныя затрудненія распадаются сами собой"... Припомните, на самомъ дълъ, извъстный эпизодъ разрыва Лопухова съ Върой Павловной. Въ чемъ тутъ суть? Мужъ убъждается въ томъ, что жена больше не любить его. Правда, съ ея стороны нътъ измъны тъла, но есть измъна души. На лицо, следовательно, полная программа для той романической коллизін, которую Щедринъ осмінль въ своей программ' для всякаго рода беллетристических произведеній: "возьми, сказаль онъ, двухъ мужчинъ и одну женщину и не стесняйся". Читатель естественно ожидаеть драмы, что и предчувствовалъ Чернышевскій, начавши романъ съ примернаго самоубійства. Драмы однако ровно никакой не происходить. Лопуховъ превосходно знаеть, кого любить его жена. Видя, какъ та худветъ и бледиветь, и понимая, что возврата къ прошлому быть не можеть, онъ начинаеть "шевелить мозгами" и "раскидывать умонъ", при чемъ для него становится все более и более очевиднымъ; что такъ дъло продолжаться не можетъ и не должно. Можно, разумъется, убить Кирсанова на дуэли, запереть хорошенькую Вфру Павловну подъ замокъ, наконецъ застрълиться самому, но будеть ли какой-нибудь прокъ? Очевидно, ровно никакого. Следовательно, произойдеть лишь напрасная трата силъ. Съ другой стороны, принципъ наибольшей полезности требуетъ, чтобы всъ люди были по возможности счастливы. Чтобы достигнуть этого, Лопуховъ

устранваеть прим'трное самоубійство, удаляется въ Америку и предоставляеть Кирсанову и Втрт Павловит устранвать жизнь по-своему.

Коллизія страстей разр'яшается просто, даже слишкомъ просто, особенно съ точки зрвнія нашихъ дней, когда ны склонны переоцвинвать страсти человъка и когда каждый изъ насъ ставитъ себя куда "превыше" общества и даже целой вселенной. Но ведь наша точка эренія решительно не годится для оценки 60-хъ годовъ и точки зренія Чернышевскаго. Последния въ краткихъ словахъ заключается въ следующемъ: человъкъ созданъ не для эгопстическаго наслажденія, а прежде всего для работы, но такъ какъ эгоистическія наслажденія, поднимая жизненную энергію, содействують успешности работы, то они законны и необходимы. Высочайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигаеть и вдохновляеть трудъ. Но любовь безъ взаимности становится изъ благод втельной злой силой. Поэтому надо достигать этой взаимности или содъйствовать ея достиженію. Становясь именно на эгу чисто трудовую точку зрвнія, Лопуховъ и отдаеть свою жену Кирсанову, такъ какъ понимаеть, что безъ Веры Павловны тоть обратится въ нуль, да и самъ онъ, Лопуховъ, види страданія близкихъ людей, не избъгнеть той же грустной участи. Поступивъ иначе, онъ, несомивино, измвилъ бы тому, что составляеть сущность его натуры и костный мозгъ его твердыхъ и непоколебиныхъ убъжденій, т. е. трудовой теоріи. Конечно, Лопуховъ-натура разсудечная, къ тому же никакой страсти къ женъ онъ въ сущности не ийталь, онъ скорве любить ее, какъ товарища и друга:-иначе бы онъ и не выпутался такъ легко изъ своего затруднительнаго положенія, полагаю, что нъть ръшительно никакого основанія счиже тать его лишь чиновникомъ особыхъ порученій при теоріи экономіи силъ. Въ его душъ много жизни, много движенія, и легко представить себъ обстоятельства, при которыхъ онъ выросъ бы въ героя: напр., если бы ему предложили отказаться отъ своихъ убъжденій. На это онъ не пойдеть никогда. Посмотрите дальше, какъ легко подавляеть онъ въ себъ свое мелочное самолюбіе. Допустимъ, действительно, что онъ совсемъ не любить Въры Павловны, но въдь въ немъ могъ бы заговорить мужчина со всъмъ его эгонзмомъ и себялюбіемъ. Однако этого нъть и следа.

Заставить страсти человіка служить интересамъ труда—воть задача разума въ ділів устроенія человіческой жизни. Только тогда можно будеть достигнуть наибольшей напряженности въ работі и наибольшей успішности ея результатовъ. Все работа, все для нея, все во имя ея. И когда она является новымъ и свободнымъ проявленіемъ всіхъ силъ человіка, когда въ ней онъ успіваеть выразить самого себя ціликомъ, тогда наступаеть моменть счастья.

Такъ понимаетъ Чернышевскій счастье, въ законности, необходимости и достижимости котораго онъ не сомнѣвается ни на минуту.

Свътлые сны Въры Павловны представляють изъ себя не что-нибудь постороннее для романа, напротивъ того, они органически связаны съ его основной идеей. Потребность въ чемъ-нибудь исключительномъ, экстраординарномъ, такъ сказать, Чернышевскій объясняетъ прежде всего противоестественными условіями нашего бытія, необходимостью жестокой борьбы съ силами окружающаго насъ зла, а совствить не естественной эволюціей человъческаго рода. Его привлекаютъ прежде всего простые и искренніе люди, люди дъла, а не подвига, обыденной жизни, а не исключительныхъ обстоятельствъ. Онъ съ наслажденіемъ погружается въ интересы ихъ существованія, следить за борьбою ихъ страстей и съ спокойнымъ сердцемъ устранваетъ ихъ благополучіе и, строго говоря, благополучіе очень некрупныхъ, а съ героической точки зрънія, даже мелкихъ размѣровъ. Все это простые работники, которые разнятся между собою лишь по степени талантливости. Припомните па самомъ дълъ его дъйствующихъ лицъ.

Литераторъ Волгинъ \*) пользуется большою популярностью среди учащейся молодежи. Онъ стоитъ во главъ передового журнала, проповъдующаго демократическія иден, и передъ нимъ постоянно цълая груда самой неотложной работы: его читатели привыкли, чтобы онъ самъ лично откликался на всъ вопросы текущей жизни и просвъщалъ ихъ съ своей, излюбленной ими, точки зрънія. Онъ дълаетъ это охотно, съ увлеченіемъ, но ни слъда самомнънія найти у него нельзя. "Литературнаго таланта у меня нътъ, — говоритъ онъ о себъ, — я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у насъ умъютъ писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важнъе всякаго мастерства писать, состоитъ въ томъ, что я правильнъе другихъ понимаю вещи".

Волгинъ не предается никакимъ несбыточнымъ мечтамъ, никода не выходить за предълы обычной журнальной публицистики и проповъдуеть лишь "примъненіе разума къ жизни". Онъ хочеть, чтобы люди думали больше и не бросали свои думы въ окошко, разъ въ нихъ заговорила страсть. Онъ нисколько не аскеть, напротивъ, свое настоящее наслажденіе жизнью онъ находить лишь у себя въ семь возлъ своей красавицы жены, ласки которой совершенно вознаграждають его тяжелую, неутомимую работу. Онъ не только не фанатикъ, но полагаеть даже, что всъ стремленія и надежды

<sup>\*)</sup> Любопытно, что исевдонимомъ Волгинъ подписывался Добролюбовъ въ "Современникъ" (подъ стихотвореніями).

людей должны прежде всего сообразоваться съ окружающими условіями и ни въ коемъ случать имъ не противортить. Фанатизмъ онъ можеть цтвнить, можеть восторгаться имъ, но прежде всего онъ хоттяль бы видеть возлів себя искреннюю убъжденность: ее-то намъ и недостаеть прежде всего. Онъ въ сущности счастливъ, любимый трудъ, и любимая жена, и успъхъ—воть условія его счастья, и никакія необычныя ожиданія не тревожать его трезвую, ясную голову. Онъ талантливый работникъ п только.

О Лопуховъ мы говорили выше и къ его характеристикъ намъ остается прибавить очень немногое. Съ нашей точки зрънія онъ, несомнънно, самав несимпатичная личность изъ всёхъ, нарисованныхъ Чернышевскимъ. Насъ невольно отталкиваеть его раціоналистическая бухгалтерія, его отношеніо къ жизни и къ женщинъ, лишенное всякой эстетичности, всякой поэзіп Но надо имъть въ виду, что Лопуховъ прежде всего человъкъ массы, въ высшей степени простой, нъсколько грубо обдъланный и безъ всякихъ барскихъ затъй. Онъ дорогъ Чернышевскому, потому что тотъ знаетъ, какъ дороги такіе люди во всъхъ обстоятельствахъ жизни: на нихъ можно положиться безусловно. И естественно, что онъ съ особенной любовью отмъчаетъ заботы Лопухова о чужомъ счастьъ, которое должно быть куплено цъною его собственнаго. Онъ даже подсмънвается нъсколько надъ Лопу, ховымъ, когда тотъ старается заглушитъ голосъ собственнаго сердца двойной бухгалтеріей принципа наибольшей полезности.

Лопуховъ-рядовой рабочей армін.

Целой головой выше его Кирсановъ. Талантливость расширила его горизонть, познакомила его съвдохновеніемъ и—что можеть показаться страннымъ для всехъ, основательно забывшихъ Чернышевскаго, —дала ему то. чего недоставало прежде всего Лопухову— эстетичность. Онъ эстетикъ въ самой своей работь, для ксторой нужна обстановка, онъ эстетикъ въ своей любви къ Въръ Павловнъ, онъ можеть весь целикомъ отдаться своей страсти. Ничего суроваго нътъ въ его натуръ, напротивъ, въ ней все удивительно нъжно, а часто и капризно. Но зато, когда его страсти не противъ, а за его дело—онъ работаетъ вдохновенно, съ упоеніемъ и огромнымъ успехомъ.

О женскихъ типахъ Чернышевскаго надо говорить или очень много, или совству ничего не говорить. Ограничусь поэтому лишь однимъ замъчаніемъ. Неправы даже очень неправы тъ, кто считаетъ Чернышевскаго хоть на каплю повиннымъ въ крайностяхъ и ръзкостяхъ женскаго движенія. Какъ разъ наоборотъ: вст эти крайности и ръзкости ръшительно противоръчатъ тъмъ образцамъ, которые онъ далъ своимъ читателямъ и читательницамъ: его героини не имъютъ ничего общаго съ въчной памятью

"нигилистками" и очень даже не прочь заботиться о своихъ нарядахъ, не забывая, разумъется, обо всемъ прочемъ. Писаревъ былъ десять разъ неправъ, когда увидътъ въ проповъди Чернышевскаго какое-то разрушеніе эстетики. Никакого разрушенія эстетики на самомъ дълъ не было. Вся суть лишь въ томъ, что для Чернышевскаго красота никогда не была самодовлъющимъ началомъ, такъ же какъ и женская красота. Та и другая должны были служить высшей цъли—работъ.

Передъ нами такимъ образомъ различные представители "единой" и "нераздільной" жизнерадостной трудовой армін, во главі которой мы видимъ однако не личность, а боле отвлеченное понятіе - разумъ. Ничего особенно эффектнаго и поразительнаго изтъ во всехъ этихъ людяхъ, и Чернышевскій съ особеннымъ удовольствіемъ подчеркиваеть, что его "героп"--такіе же люди, какъ и вст, но только съ головой, устроенной получше, и съ мыслями, которыя у нихъ не способны расходиться съ дъломъ. Върнъе, у него совству натъ героевъ въ общепринятомъ смыслъ слова, единственная героння его романовъ - жизнь, которая за тъ блага, какія она даетъ челов'єку, требуеть отъ него работы. А какъ работатьэто ужъ его дъло: носить ли ръшетомъ воду, или же, наоборотъ, "пораскинувъ умомъ", сообразить, какъ важна и драгоцфина, какъ, прямо говоря, дорого стоитъ каждая крупица силы и какъ выгодно не только использовать ее полностью, но и все болье увеличивать ся производительность, призвавши на помощь ей страсти и разумъ выборъ между этими двумя крайностями предоставленъ ему самому. Его герон выбираютъ второй членъ дилеммы и благо имъ: въ награду за это имъ дается полнота земного, человъческаго счастья.

Я уже сказалъ выше, что въ общемъ это простое счастье не заключаетъ въ себѣ ничего героическаго. Это именно счастье, а не блаженство, въ немъ нѣтъ никакого порыва, и свѣтитъ оно тихо и ровно. Оно не результатъ служенія идеѣ, самоотверженія во имя ея, оно живетъ не будущимъ—хотя и вдохновляется имъ, а прежде всего настоящимъ. Просто силамъ человѣческимъ данъ просторъ, и для нихъ найдено наилучшее и самое плодотворное примѣненіе. Остальное приложилось къ этому такъ же естественно, какъ прикладывается прибыль къ капиталу, затраченному на выгодное предпріятіе.

Но все ли этимъ сказано, вся ли жизнь исчернывается такимъ ея раціоналистическимъ пониманіемъ и просвѣщеннымъ эгоизмомъ ея работниковъ? Развѣ сны Вѣры Павловны уже осуществились? Развѣ трудно представить себѣ такія обстоятельства, когда двойная бухгалтерія Лопухова и слабовольная талантливость Кирсанова окажутся недостаточными? Волгина минутами томптъ тяжелое предчувствіе, что надъ жизнью вообще, надъ его личнымъ счастьемъ въ частности, соберутся когда-нибудь черныя тучи. Къ чему же приводится въ такомъ случав идеалъ личнаго счастья, хотя бы безукоризненно честно пріобретеннаго, хотя бы даже и общественно полезнаго, какъ обусловливающаго наибольшую продуктивность работы? Нужны будуть другіе идеалы и другіе стимулы труда, и понимая это, Чернышевскій выдвигаеть на заднемъ фон'є движущейся картины могучую фигуру Рахметова.

Рахметовъ-- не дъйствующее лицо въ романъ, или, лучше сказать, все его "дъйствіе" ограничивается тымь, что онь говорить съ Върой Павловной, съвдаеть кусокъ ветчины, выкуриваеть сигару и ложится спать. Однако, съ добавленіями изъ его прошлой жизни, онъ сразу же производить впечатление человека, неизмеримо более сильнаго, чемъ все его окружающіе. Это челов'якъ долга, идеи, воля котораго настолько сильна, что сумъла претворить этотъ долгь въ свою вторую натуру. Настоящимъ Рахметовъ не живетъ, онъ весь въ будущемъ, -- въ служеніи народу, къ которому и готовится, какъ къ схимъ или пострижению. Пока онъ самъ считаетъ себя на положени послушника и лишь закаляетъ свою душу и тело. Естественно, что онъ аскеть, фсть случайно и наскоро, какъ въ походъ, спить на доскъ, утыканной гвоздями, съ какимъ-то наслажденіемъ вырывая изъ себя всъ остатки барства. Но это совсьмъ не значить, чтобы онъ стремился къ состоянію полнаго безразличія. Напротивъ-онъ живой человъкъ, который не только понимаетъ, но и любить все радости бытія, но только-онв "не для него".

Рахметову натъ ни малайшаго дала въ окружающей его жизни. Оттогото онъ и держится въ сторона; онъ готовится. Это герой 70-хъ годовъ, которыхъ онъ и ждеть. Тогда на самомъ дала все идеи долга и самоотречения, дающия ему жизнь, окажутся наиболае подходящими и заражающими.

Чернышевскій, мить кажется, поступиль превосходно, удаливъ Рахметова на вторую сцену. Его романъ, какъ псторическій документь, исчезъ бы совершенно, будь Рахметовъ впереди. Что бы мы подумали тогда о Лопуховъ, Кирсановъ и т. д.? и какую дозу вниманія могли бы мы удълить ихъ жизни? Очевидно, слишкомъ незначительную и совершенно недостаточную для художественнаго впечатлънія. Одинъ Волгинъ, быть можеть, не стушевался бы передъ этой могучей фигурой, дышащей жизнью, правдой и героизмомъ и способной однимъ случайнымъ взглядомъ подчинять себълюдей, но и Волгину пришлось бы почтительно отступить въ сторону.

Я такъ подробно остановился на романъ Чернышевскаго, потому что онъ-самое яркое и главное, что дала намъ спеціальная, просвътительная беллетристика 60-ыхъ годовъ. Его верховный принципъ, что жизнь

челов в какъ можетъ бытъ устроена лишь при помощи разума и знанія, повторяется безчисленное множество разъ. Такимъ образомъ въ этомъ отношеній инчего новаго не даетъ намъ, напр., романъ Омулевскаго (И. В. Федорова) \*) "Шагъ за шагомъ" ("Свѣтловъ"). Все равно, какъ Лопуховъ спасаетъ Вѣру, такъ и Свѣтловъ спасаетъ героиню. Все равно, какъ Лопуховъ наталкиваетъ Вѣру на путь общественной дѣятельности, такъ и Свѣтловъ, избавивъ героиню отъ ужасной семейной обстановки, помогаетъ ей стать образованной женщиной. Роль интеллигенціи огромна, и бодрый, исполненный вѣры призывъ этой интеллигенціи на борьбу съ мракомъ жизни во имя поддержанія человѣческаго достопнства, во имя обезпеченія счастья всѣхъ обездоленныхъ, составляеть самое красивое и юное, и притягательное, что есть въ Свѣтловъ.

Еще общей чертой героевъ литературы, созданной 60-ми годами, является то, что всѣ они (хорошіе) непремѣнно общественные дѣятели и признають, что лишь въ общественной дѣятельности человѣкъ можетъ найти въ концѣ концовъ свое полное удовлетвореніе. Конечно, выборъ того или другого рода общественной дѣятельности зависитъ отъ ихъ индивидуальности, но она должена быть для полноты жизни. И она, эта общественная дѣятельность настолько высока и привлекательна, что все узко-личное кажется передъ ней ничтожнымъ и мелкимъ. На этой идеѣ построенъ романъ Арнольди "Василиса", героиня котораго — молодая свѣтская дама, недавно разъѣхавшаяся съ мужемъ и проживающая въ Нициѣ, страстно любитъ молодого русскаго эмигранта, врача Борисовъ. Борисовъ—агитаторъ, онъ отдается своему дѣлу со страстью, больше того, съ религіознымъ фанатизмомъ, и на этой-то почвѣ разыгрывается драма. Василиса требуетъ, чтобы возлюбленный принадлежалъ ей, и только ей; Борисовъ, конечно, отказывается, и героиня топится въ Женевскомъ озерѣ.

Перехожу теперь къ другимъ крупнымъ явленіямъ беллетристики 60-хъ годовъ, миновать которыхъ мит нельзя, и замічу лишь, что въ ті дни "крупное" особеннаго выдающагося значенія, строго говоря, не иміло. Передовая литература превосходно дисциплинированная, не особенно нуждалась въ тяжелыхъ осадныхъ орудіяхъ и, очень искусно направляя свои удары все въ ту же сторону, дібствовала, если можно такъ выразиться, изъ скорострільныхъ орудій мелкаго калибра, осыпая читателя градомъ беллетристическихъ произведеній г.г. Бажина, Засодимскаго и друг.

Н. Г. Помяловскій (1835—1863) — дарованіе очень крупное, но слишкомъ рано погибшее, чтобы иміть возможность высказаться. Сынъ дьякона съ Малой Охты, Помяловскій въ свое время быль отданъ въ бурсу, гдіт вытерпіть все, что только можеть привести человіка къ озлобленію.

<sup>\*) 1836—1883.</sup> 

По его собственному приблизительному подсчету, его высъкли что-то 400 разъ; сколько разъ онъ былъ наказанъ нначе -- сосчитать, разумъется, невозможно. Особенно тяжело пришлось ему вначаль, когда, по установившемуся обычаю, всъ съ какимъ-то азартомъ набросились на восьмилътняго новичка. Доставалось отъ товарищей столько же, сколько отъ учителей, доставалось въ видь побоевъ, издъвательства. Суровое было время и суровая школа! Изобразивъ ее впоследствін въ своихъ "Очеркахъ бурсы", Помяловскій произвель на читателей внечатлъніе прямо потрясающее: по русскому обычаю читатели, разумбется, не знали, что делается у нихъбокъ-о-бокъ. "Пересеченъ я или недосъченъ?" философствовалъ впослъдствін Помяловскій по поводу своихъ бурсацкихъ воспоминаній, и какова была эта философія, видно изътого, что несчастный сейчась же хватался за водку. Душа больла и ныла, и отъ этого Помяловскій не освободился до конца. По окончаніи семинаріи, онъ, "проболтавшись" годика два, принялся за литературу. Выступилъ онъ въ нее съ огромнымъ запасомъ наблюденій и съ темъ умственнымъ кругозоромъ, который успаль выработать себа настойчивымъ, хотя и безпорядочнымъ чтеніемъ. Жажды знанія бурса застчь въ немъ не могла; кромть того, самая эпоха съ своимъ быстрымъ кровообращеніемъ, своей повышенной жизнью облегчала воспріятіе идей. Конечно, Помяловскій, разночинецъ и семинаристь, примкнуль къ передовому кругу, представителемъ котораго былъ "Современникъ". Иден Добролюбова и Чернышевскаго сформировали его, дали смыслъ и направление тому жгучему протесту, который жилъ у него въ душт, сформировали самый его идеалъ, который — вполит въ духт эпохи можеть быть формулировань такъ: всякій человъкъ имъетъ право на счастье. Иссчастныхъ изть, есть только несправедливо обиженные, лишенные своей доли радостей несправедливостью и жестокостью ближнихъ. Литература оказалась истиннымъ призваніемъ Помяловскаго. Исключительно и со страстью занявшись ею, онъ въ теченіе двухъ только літь написаль: "Мъщанское счастье", "Молотовъ", "Очерки бурсы"; сдълалъ массу набросковъ для своего романа "Брать и сестра". Онъ умеръ въ 1863 г.

Помяловскій—величина очень крупная. Расширю поэтому его характеристику.

Человъкъ пплъ, страшно пплъ и умеръ, собственно говоря, отъ того, что совсъмъ разстроплъ свой организмъ непробуднымъ пьянствомъ. Пплъ мрачно, безъ перерыва, желая заглушить въ себъ въчное безпокойство и тревогу, дикую злобу противъ сытой и довольной жизни. Пилъ безъ жалобъ и умеръ безъ нихъ, сдълавши такъ мало, несмотря на свои огромныя силы, оставивъ недоконченными, быть можетъ, лучшія, во всякомъ случать самыя глубокія своп работы, какъ "Гражданскій бракъ", какъ "Братъ п

сестра"—особенно "Братъ и сестра"—эту страшную картину нетербургской нищеты и нетербургскихъ трущобъ, гдѣ героями должны были явиться отверженные люди. Долго мечталъ Номяловскій объ этомъ своемъ романѣ, набрасывая изъ него рядъ отрывковъ, мечталъ съ злорадствомъ какимъ-то, говоря: "вотъ ужо я выставлю эти картинки напоказъ нашему обществу — пусть полюбуется".

Туть на первомъ план'в должна была быть правда, жестокая и обидная для общества, которое создаеть этихъ отверженныхъ п, сдавши ихъ куда-нибудь въ вяземскую лавру или на горячее чоле, успоканвается и не хочетъ знать несчастныхъ, а хочеть лишь того, чтобы они не показывались ему на глаза, выползали бы изъ своихъ трущобъ лишь въ темнотъ, пробирались бы какъ-нибудь по улицамъ вдоль стѣнъ, таплись бы вообще и прятались и никакъ не смъли бы нарушать гармоніи довольнаго и сытаго міросозерцанія. Потому что они погибшіе, потому что больше съ ними нечего дълать. И, пожалуй, погибшими считалъ ихъ и самъ Помяловскій, но въ этой же гибели видълъ онъ великую обиду для человъка и человъческаго достоинства и хотълъ онъ раскрыть всё муки и тоску этой гибели, хотълъ отомстить за нее своей "правдой" — бросить ее неприкрашенную и грубую вълицо довольнымъ и сытымъ, чтобы "полюбовались", бросить, какъ лермонтовскій новогодній стихъ, облитый горечью и злостью. "Вы не смете быть довольными, потому что туть рядомъ человижь гибнеть" — вотъ что хотвлъ онъ сказать прежде всего.

Онъ много ходиль по трущобамъ, жилъ въ нихъ целыми неделями, изучаль ихъ, изучаль не со стороны, не съ высоты величія прославленнаго молодого беллетриста, котораго редакцін рвали на части, отъ котораго, и совствить основательно, такіе люди, какъ Некрасовъ, Чернышевскій и Писаревъ, особенно Писаревъ, ждали такъ много, -- изучалъ съ тоскующимъ и мучительнымъ любопытствомъ, потому что и самъ въ себѣ чувствовалъ отверженнаго, нотому что и самъ, какъ и всѣ, кто былъ возлѣ него въ этихъ трущобахъ, страдалъ отъ той же обиды, отъ той же неотомщенной своей гибели и шелъ ей навстръчу. Ему надо было сказать правду о нихъ, досказать то недосказанное, что таплось у нихъ на душћ, проклятіе ихъ и слезы ихъ надо было выразить и такъ, чтобы затрепетали сердца людей, чтобы задрожали онк отъ ужаса, отъ этихъ смрадныхъ картинъ инщеты, отъ этихъ ея оголенныхъ язвъ, отъ промозглыхъ трущобъ, гдв таптся она. Въдь эти трущобы-кладбище, я туть похоронены неудачные порывы талантливыхъ натуръ, робкія мечты о счастью, надломленныя непосильнымю трудомю сплы, загубленныя жестокой и холодной жизнью души людей, --- эти все же святыя души, несмотря на всю грязь, все унижение, въ какое попали онъ. Грустныя, скорбныя тени маленькихъ детей, погибшихъ отъ холода и голода,

таниственныя и печальныя, съ невысказанной безсильной жалобой на крошечныхъ личикахъ, съ предсмертнымъ недоумѣніемъ въ этихъ правдивыхъ хорошихъ глазкахъ;—тѣни всѣхъ, кто хотѣлъ счастья, самаго маленькаго, законнаго человѣческаго счастья, но не сумѣлъ рѣшить мудреной задачи жизни и могъ лишь неслышно спрашивать: за что?—рѣютъ надъ этими трущобами. И Помяловскій хотѣлъ быть мстителемъ за нихъ.

Сколько, на самомъ дълъ, непримиримой, здоровой и возрастающей злобы было въ немъ все равно, какъ въ самой жизни его было много такого, о чемъ не могъ онъ вспомнить безъ содраганія и ужаса, безъ жажды мести.

"Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями выражалось его опынненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнеть онъ, будто нарочно, представлять передъ собой непріятныя для него личности и припоминаеть все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, силился върить, что они рано или поздно будуть отомщены...— "Проклятые!— шепчетъ онъ бывало задыхаясь отъ злости.— Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды!"—И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчасъ же бъжать и мстить... Тяжело было глядъть на эти страданія, на эти холодныя, нелегко выдавливаемыя слезы"... (Н. Благовъщенскій).

Вь глубият души этого могучаго и большого человъка таплась любовь и жгучая жалость къ людямъ, но на поверхности была злоба и жажда мести. Обида жила въ сердцъ и рвалась наружу, обида за этихъ погибникъ и за себя, надломленнаго, истерзаннаго и загубленнаго жизнью и прежде всего бурсой, куда онъ попалъ семплетиниъ чистымъ мальчикомъ, а вышелъ мрачнымъ, озлобленнымъ и тоскующимъ кандидатомъ въ духовное званіе. Это званіе было, конечно, не по немъ, и зачемъ же въ такомъ случае целыхъ 14 лізть безтолковой долбии и всей той мерзости, которая такъ хорошо знакома намъ даже изъ его отрывочныхъ, въ сущности, только начатыхъ "Очерковъ бурсы"... Ведь припомните, на самомъ деле, эти картины "зимняго вечера", этихъ странныхъ, жестокихъ игръ, этого безконечнаго зубрежа, этого вечно напряженнаго состоянія отъ голода и холода, отъ ожиданія порки, этихъ жестокихъ кровавыхъ расправъ со стороны полупьяныхъ, озлобленныхъ и тоже обиженныхъ учителей, -- всей этой примозглой атмосферы, передъ которой, по миснію Писарева, бледивють даже ужасы "Мертваго дома", и вы поймете, откуда эта злоба, откуда эта жажда мести. Не совствув погибъ здісь Помяловскій; слишкомъ много силы было заложено въ него; долбня не уничтожила въ немъ страсти чъ ученію; розгами не забили его таланта—
но здѣсь привилась къ нему та скверная и мрачная болѣзнь, отъ которой погибъ онъ въ концѣ концовъ. И бурсѣ своей онъ отомстилъ, навѣки пригвоздивъ ее къ позорному столбу, расшатавъ тѣ гнилые столбы, на которыхъ она еще держалась въ то время. Онъ разсказалъ о ней правду, только правду, онъ вспомнилъ, описывая ее, весь ея странный воровской языкъ, ен противоестественные воровскіе нравы, ея жестокость, нищету, ея смрадъ; онъ нарисовалъ страшную картину гибели чистой дѣтской души; онъ показалъ намъ во всемъ ея ужасѣ школу, гдѣ учителя и ученики самые жестокіе и непримиримые враги другъ друга, онъ проклялъ ее, и въ этомъ проклятій было его торжество. Онъ отомстилъ, и вся жестокость нанесенной ему обиды нашла здѣсь, въ этихъ удивительныхъ, полныхъ сдержаннаго великаго добролюбовскаго гнѣва, очеркахъ, свое искупленіе.

Но онъ хотелъ большаго. Хотелъ мести и за жертвы гибнущихъ и иогибшихъ уже въ трущобахъ большихъ городовъ. Хотелъ мести путемъ все
той же "правды". И, заметьте, не къ жалости взывалъ онъ—о нетъ!—
онъ былъ для этого слишкомъ гордъ и озлобленъ и понималъ, что не жалостью можно исцелить эти гнойныя язел общественной жизни,—и не къ
состраданію, а къ чувству чести, къ чувству достоинства, къ стыду людей,
допускающихъ все это рядомъ съ собой... Онъ хотелъ бы видеть испуганныя "правдой" глаза читателя, видеть, какъ онъ, ошеломленный, растерявшійся, начинаеть бормотать о "преувеличеніп", о "вредъ натуралистическаго направленія нашей литературы" и прочихъ глупостяхъ, и злорадно
разсметьться ему въ лицо; разсыпаться дьявольскимъ смехомъ гибнущаго
человека и мучить правдой все дольше, мучить безъ конца, терзая душу
картинами чердаковъ и подваловъ, этими грозными картинами нищеты; мучить эту сытость, это самодовольство, которыя самъ Помяловскій, конечно,
ненавидёлъ всего больше на свётъ.

И этого страшнаго дьявольскаго эффекта, такъ вдохновлявшаго его при первыхъ мазкахъ "Брата и сестры"—романа, блёдное отраженіе котораго мы имбемъ въ "Петербургскихъ трущобахъ" Всев. Крестовскаго, въ столичныхъ очеркахъ Левитова, въ наброскахъ Новодворскаго или Кущевскаго—онъ хотвлъ, говорю я, добиться правдой. Въ правду онъ вёрилъ, ей онъ хотвлъ служить.

Въ этой въръ, въ этомъ служенін, въ смълости, съ какой она высказывалась, въ ея безбрежій вы видите отраженіе мощнаго духа эпохи. Тогда дъйствительно люди хотъли знать жизнь, какъ она есть со всьми ея ужасами, срывали всъ сто ризокъ съ насъ возвышающихъ обмановъ, со всего, что можетъ успокоить и убаюкать нашу совъсть и воображеніе и заставить насъ сказать со вздохомъ удовлетворенности: ахъ, какъ хорошо!.. Нътъ—не

хорошо. Скучно, когда хорошо, а вообще... какъ страшно и больно жить! Почему страшно и больно? Потому что загразнена, унижена и оскорблена самая святыня жизни — человъкъ. И надо показать всю глубину, всю мерзость этой грязи, этого униженія и этой обиды. Надо и не страшно сдълать это, потому что чувствуется кругомъ, въ только что обновленномъ великими реформами обществъ, рость могучихъ силъ, готовыхъ на борьбу и достойныхъ побъды.

Безстрашіе правды—самое красивое, самое світлое, что осталось намъ отъ литературной эпохи 60-хъ годовъ. Были кумиры, но не было идоловъ. Была жалость, но не было сантиментальности, рядомъ съ любовью была злоба. Не боялись говорить полную, грубую правду даже о мужикъ.

Того же—и я думаю, что этого прежде всего—хотель и Помяловскій. Во имя чего? Во имя жгучей жалости къ людямъ, боли за ихъ неотомщенныя и невидныя, какъ-то пренебрежительно забываемыя обиды, во имя святая святыхъ жизни—человъческаго достоинства. Это не быль натурализмъ, не быль протоколъ себъ довлъющій, не было "констатированіе фактовъ", менте всего—рисованіе съ натуры — это, какъ все въ ту эпоху, было пропагандой, проповъдью, было призывомъ къ работъ, для уситыности которой надо знать всю правду, какъ она есть. Это было въ то же время крикомъ боли и мести обиженнаго человъка, въ основъ своей такого прямого, честнаго и даже простодушнаго \*\*).

Нечего напоминать читателю, что часто даже большіе люди робко отступали передъ "несомифинфишими" и "прогрессивифишими" идеями времени, хотя и чувствовали ихъ ложь или напыщенность. Для шага, на который хотфль рискнуть Помяловскій, дфйствительно нужно было его безстрашіе правды и вся дерзость его молодой искрепней мысли.

<sup>\*)</sup> То же безстрашіе правды по отношенію къ тъмъ идеямъ времени, которыя многимъ казались самыми передовыми, а значитъ по убогой логикъ нашихъ интеллигентовъ и самыми несомивиными-видно и изъ замыела его романа "Гражданскій бракъ". Здъсь онъ намъревался изобразить невинную изсколько экзальтированную дзвушку, попавшую въ общество пустопорожнихъ прогрессистовъ, въ родъ Ситниковыхъ и Кукшиныхъ. Эти господа отуманили ее напыщенными фразами и соблазнили ее вступить въ такъ наз. гражданскій бракъ, что будто бы было нужно для служенія идев. Помяловскій хотвль сорвать маску съ этихъ самозванцевъ передового движенія и обнажить весь ихъ цинизмъ, прикрытый громкими фразами. "На насъ клевещутъ,-говорилъ онъ,-и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколънія сняли то пятно, которое кладуть на него эти лица. Всякая сила вызываеть непремънно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судить объ оригиналахъ и пріобрътаеть недовърчивость къ нимъ. Надо доказать, что они-не наши, что наши стремленія не ть. Трудна эта задача, по я возьмусь за нее, потому что это дъло нашей чести".

Но въ Помяловскомъ, конечно, нисколько не было ненависти противъ культуры. Въ этомъ онъ върный сынъ 60-хъ годовъ, чистый западникъ, который въ формахъ европейскаго общежитія видѣлъ нѣчто заманчивое и обезпечивающее достоинство и счастье человѣка. Онъ раздражался лишь тѣмъ, что блага культуры были распредѣлены такъ неравномѣрно, съ такимъ очевиднымъ капризомъ и несправедливостью Права же человѣка на личное счастье онъ такъ же мало думалъ отрицать, какъ и самую культуру; страданіе онъ такъ же мало проповѣдывалъ, какъ и опрощеніе. Совершенно въ духѣ времени написаны имъ два романа "Молотовъ" и "Мъщанское счастье", героемъ которыхъ является голодный разночинецъ.

Туть зам'вчательно все, начиная отъ первой строки до посл'вдней—зам'вчателенъ и с'врый будничный колоритъ разсказа и видимая удовлетворенность автора своимъ героемъ и его внутренняя неудовлетворенность "м'вщанскимъ счастьемъ", которому однако онъ хочетъ любовно сочувствовать. Молотовъ — какъ вс'в герои эпохи — разночинецъ, темнаго происхожденія, и въ то же время новый челов'вкъ. Воспитанный изъ милости старикомъ-профессоромъ, Молотовъ вступаетъ въ жизнь одинокимъ и безпомощнымъ и лишь мало-по-малу кропотливымъ, усерднымъ трудомъ обезнечиваетъ себ'в достатокъ и личное счастье. Въ томъ, что онъ долженъ во что бы то ни стало добиться этого личнаго счастья, что онъ, какъ челов'вкъ, им'ветъ на него полное неотъемлемое право — Молотовъ нисколько не сомн'ввается. Это его м'вщанская логика, которой онъ пропитался до мозга костей.

Что же такое Молотовъ? Надо отдать полную справедливость энергін и настойчивости его характера, грубой и подчасъ прямо жестокой искренности его натуры, ифсколько зачерствившей въ своемъ духовномъ одиночествъ. Въ немъ есть что-то цъльное и сильное, правда угловатое и, пожалуй, неуклюжее, но во всякомъ случат ложь и даже подобіе лжи далеки оть него. Человъкъ массы, самый обыкновенный, средній человъкъ толпы, онъ ни разу однако не думаеть склониться передъ обстоятельствами, не бонтся мелкаго, кропотливаго труда. Онъ пришелъ въ жизнь, какъ завоеватель, и не сумълъ обойтись безъ жертвъ. Совъсть его спокойна до конца, и самымъ характернымъ для него было то обстоятельство, что онъ ни разу не спросилъ себя: да законенъ ли мой идеалъ личнаго счастья, да стоить ли онъ дъйствительно тъхъ жертвъ и усилій, какія я приношу ему, и правъ ли я, отождествляя понятіе счастья съ домашнимъ благополучіемъ? Помяловскій, повидимому, все время на сторонъ своего героя: онъ раздъляеть его негодование на Обросимовыхъ, находитъ совершенно естественнымъ поступокъ съ Леночкой, въ конце концовъ награждаетъ Молотова любовью такой серьезной и милой д'явушки, какъ Надя Дорогова и

"исполненіемъ всьхъ желаній"; но спросите себя, точно ли художникъ Поияловскій, эта крупная черноземная и, увы, недоразвившаяся творческая сила русской литературы, считаеть "счастьемъ" мъщанское счастье своего героя и не сочувствуеть ли онъ ему скорфе изъ принципа, чфиъ по влеченію? Конечно, только изъ принципа. Будь Помяловскій удовлетворенъ самъ, онъ не закончилъ бы романъ страннымъ восклицаніемъ: "эхъ, что-то скучно жить на свъть, господа", -- восклицаніемъ, такъ неподходящимъ къ побъдному тону послъдней страницы:--онъ не вывелъ бы на сцену и Череванова съ его мрачной, кладбищенской философіей, давнымъ давно махнувшаго рукой на молотовскіе кумиры, -философіей, отъ которой пахнеть тлъномъ, смертью и разложениемъ. Мит кажется, что въ этомъ, т. е. въ признанін законности и необходимости для каждаго личнаго счастья съ одной стороны, въ сознаніи невозможности найти удовлетвореніе въ личномъ счасть в и, пожалуй, некоторой его незаконности, разъ человекъ мотя немного выше толпы и ея пошлаго самодовольства —съ другой, и заключается любонытная черта міросозерцанія 60-хъ годовъ.

Съ точки зрѣнія господствующаго настроенія Помяловскаго, "Молотовъ" и "Мѣщанское счастье"— пожалуй, ошибка. Не для него это сытое довольство, этотъ покой, заработанный годами канцелярской барщивы, этотъ тихій семейный очагь, расположившійся по близости трущобъ Вяземской лавры. Это лишь временный миръ усгалой души, волна бодрости, оживившей измученнаго человѣка, волна, которая роковымъ образомъ должна отхлынуть, чтобы очистить мѣсто мрачнымъ картинамъ бурсы и "Брата и сестры". Но хорошо въ то же время любовное отношеніе къ человѣческому счастью, даже тусклому и сѣренькому, потому что для Помяловскаго всякій человѣкъ былъ святыней.

Обиду и горечь, минуты радости и годы тоски и томленія, жгучую жалость къ людямъ и жажду мести за нихъ зналъ онъ въ своей короткой двадцати-восьмилѣтней жизни. Въ могилу онъ унесъ съ собой огромную недоразвившуюся силу и тайну своего правдиваго честнаго творчества. Я радъ, что напомнилъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ образъ его, радъ я, и грустно миѣ въ то же время, потому что не веселое, а тяжелое пришлось напомнить миѣ—загубленную жизнь, загубленную силу. Силу большую, но не сознавшую себя во всей полнотѣ. Что-то роковое, стихійное, и дай Богъ, чтобы навсегда прошедшее, есть въ судьбѣ Помяловскаго, и прежде всего эта его жажда самосожженія, которая роднитъ его жизнь съ жизнью столькихъ и столькихъ хорошихъ и талантливыхъ русскихъ людей, ни капли себя не жалѣвшихъ, ни пальцемъ не ударившихъ, чтобы пристроиться какъ-нибудь и утихомирить свою тревожную душу. Не для нихъ это все. Не для нихъ, такъ какъ ежедневно и ежеминутно видѣли

они, какъ самое для нихъ дорогое, какъ великій пхъ идеалъ топчется въ грязь, и все питало обиду ихъ сердца. Они хотѣли, и это прежде и больше всего хотѣли, чтобы жизнь хранила и лелѣяла святыню человѣка, чтобы давала ему все нужное для развитія его силъ и способностей, чтобы гордый и счастливый, полный здоровой любви къ ближнему, бодрой вѣры въ себя и свои мечты, шелъ онъ по житейской дорогѣ, а не тащился по ней усталый и измученный, съ ярмомъ на шеѣ, мимо труповъ уже уставшихъ товарищей. И они думали, что такъ оно должно быть.

А. И. Левитовъ. (1842—1877). Послъ сказаннаго о Помяловскомъ, -- о Левитовъ достаточно и сколькихъ словъ. Тотъ же типъ, то же настроеніе, почти та же самая жизнь, сначала въ дом'є б'єднаго сельскаго священинка, потомъ въ бурст и семинарін, наконецъ (послт ссылки въ Шенкурскъ и Вологду за какую-то неразъясненную хорошенько исторію) — за нятіе литературой, скитальчество и оброшенность. Но Помяловскаго побаловали еще литературные усибхи, которыхъ Левитовъ видблъ очень мало; побаловала еще Помяловскаго и ранняя смерть среди неостывшаго еще общества, среди смёлыхъ надеждъ и не растерянныхъ упованій. Левитовъ выступиль на сцену позже и увидьль вокругь себя лишь разрушенную храмину. Оттого краски его еще мутите, отношение къ жизни граничитъ съ полной безнадежностью, сочащаяся кровью рана въ обиженномъ сердцъ не затягивается ни на минуту. Онъ, извърившійся во все, только рыдаеть, н это рыданіе, этоть стонъ то и дело слышны въ его разсказахъ. Онъ описываеть деревенскую нищету, нев'яжество, семейные раздоры, обманутыя ожиданія, жизнь босяковъ и потеряцныхъ людей, единственнымъ утъшеніемъ которымъ служить водка. По въ началів литературной карьеры ("Степные очерки" и т. д.) эти картины темнаго царства чередуются съ другими-- изъ жизни привольныхъ степей, изъ собственныхъ детскихъ летъ Потомъ колорить все болъе сгущается. Мракъ безнадежности закрываеть передъ глазами автора ("Горе селъ и деревень") всю жизнь. Передъ вами талантливый горемыка, затерявшійся среди улицъ большого города, среди его шума и треска, не знающаго куда преклонить свою голову. То злоба, то отчаяніе, то постыдное сознаніе полнаго своего безсилія чередуются у него на душћ, и-говорю я-онъ плачеть. Но сквозь слезы слышится смъхъ, конечно, злобный и сардопическій, нисколько не облегчающій душу. Это прощание со всеми надеждами и мечтами, еще оставшимися где-то въ тайникахъ души, это насмъшка надъ собой, своей минувшей юностью, насмѣшка надъ жизнью, приманивающей къ себѣ человѣка обманчивыми грезаин. Насифика и прощение-потому что кругомъ тьма и гибель. Левитова зовуть обыкновенно "южнымъ степнымъ цвѣткомъ, затерявшимся въ холодныхъ пустыняхъ сѣвера". Это краспво и, пожалуй, вѣрно. Его богатое, цвѣтистое и прихотливое воображеніс, неумолкающій лиризмъ, говорять о его горячей крови, о его страстныхъ чувствахъ. Но больше всего въ немъ жалости къ погибшимъ и погибающимъ, жалость къ этимъ безчисленнымъ жертвамъ обыденной жизни—скитальцамъ, одинокимъ, горемыкамъ, проституткамъ, жалости къ себѣ и злобы противъ всѣхъ, кто еще находить время и возможность быть довольнымъ собой, или достаточно жестокости, чтобы толкать погибающаго.

А. К. Шеллеръ. (1838—1900). Дебютировалъ въ "Современникъ" двумя большими романами "Гнилыя болота" (1864) и "Жизнь Шупова" (1865), затемъ сотрудничалъ въ "Русскомъ Слове", редактировалъ "Дело", "Неделю" и "Живописное Обозреніе". Изъ его многочисленныхъ романовъ назову: "Лъсъ рубять - щенки летятъ", "Въ разбродъ", "Гг. Обносковы", "Старыя гивада", "Хльба и эрылищь", "Ртищевь" и т. д. Кромф романовъ онъ написалъ много публицистическихъ работъ, напримъръ: "Пролетаріать во Францін", "Ассоціацін во Францін, Германін и Англін", "Наши дети" и проч. Онъ быль истиннымъ сыномъ 60-хъ годовъ, ученикомъ Писарева, публицистомъ въ романахъ, апологетомъ интеллигенціи, челов'єкомъ, върующимъ въ великую и даже безусловную силу разума, который призванъ решить вее соціальныя противоречія и устроить счастливую жизнь здісь на землі (по программі фаланстеровь). Съ особенной любовью Шеллеръ прослъживаетъ процессъ выработки критическаго взгляда на дъйствительную жизнь. Сынъ лакея ("Гиплыя болота"), сынъ помъщика ("Жизнь Шупова"), сынъ дворянина и т. д. въ концъ концовъ выбиваются изъ сознанія безсознательнаго къ твердому пресл'єдованію идеаловъ. Они стоять за встхъ угнетенныхъ и обиженныхъ; ихъ практическая дъятельность сводится къ занятіямъ наукой, открытію школъ и вообще всякаго рода культурной работь" — къ "маленькимъ дъламъ" вообще по раціоналистической, писаревской програмув 60-хъ годовъ.

"Талантъ его не былъ крупный, но произведенія его получали свое значеніе отъ того нравственнаго содержанія, какое онъ вносилъ въ свои труды. Онъ воспитался на той эпохѣ начала шестидесятыхъ годовъ, которая одушевила русское общество перспективою преобразованій, надеждами на лучшее будущее въ умственной и общественной жизни, и люди молодого поколѣнія, съ какими-нибудь задатками идеализма, жадно устремлялись къ этому будущему,—не воображая, конечно, какія тяжкія испытанія ожидали ихъ уже вскорѣ. Шеллеръ былъ изъ числа тѣхъ, ко-

торые сохранили на всю жизнь лучшіе порывы молодости; это сказалось въ его многочисленныхъ романахъ и сообщало имъ живой интересъ, несмотря на художественные недостатки". Онъ не заблуждался, какъ заблуждается множество второстепенныхъ писателей, о художественной цѣнѣ своихъ произведеній и справедливо говорилъ: "мон произведенія будутъ дороги тѣмъ людямъ, кому дороги пден и мысли, сильно выраженныя, о нашей жизни... Писатель всегда силенъ идеями, а не картинами... Что и за картина, если въ ней нѣтъ содержанія, что и за образъ, если онъ ничего не говоритъ русскому обществу?"

Тотъ же недостатокъ художественности исполненія и горячую преданность идеямъ всегда отм'ячала въ Шеллер'я и критика. Напр.:

"Пусть въ его сборникахъ нътъ такихъ женщинъ, плънительныхъ, благоуханныхъ, какъ у Тургенева, нътъ той щемящей сердце психологіи, какъ у Достоевскаго, нътъ глубскаго реализма, какъ у Толстого. Можеть быть, Михайловъ не владветъ тайной художественнаго внуженія, какою владъють даже молодые наши корифеи. Но у Михайлова есть великій даръ внушенія правственнаго, способность волновать сердце не красотою, а совъстью своего таланта. Секреть этого таланта въ томъ, что у него есть, что сказать, и за это существенное читатель охотно прощаеть ему изкоторую бладность стиля и разные конструктивные недочеты. Вся сила Михайлова-въ благородномъ отношеній къ жизни, которымъ онъ особенно заражаетъ молодежь. Вспоминая свою юность, я всъмъ друзьямъ рекомендую Михайлова, какъ писателя идеалиста, какъ лучшаго друга для вступающаго въ міръ молодого поколѣнія. Особенно дорогъ онъ для тъхъ среднихъ слосвъ, которые томятся среди гнилыхъ болотъ жизни или бредутъ въ разбродъ засоренными дорогами, добиваясь дъятельности достойной и свътлой "Жизни Шупова".

Шеллеръ до конца своихъ дней оставался преданнымъ представителемъ идей 60-хъ годовъ, горячо защищалъ ихъ даже въ формъ увлеченій:

"Я нонимаю свободу и счастье человъка въ зависимости отъ того или другого политическаго порядка вещей, отъ степени образованія въ странъ, но ничего не понимаю въ "метафизической свободъ". Если говорять о внутренией свободъ человъка при любомъ порядкъ вещей, то... развъ этимъ и кончается все? Въдь этой внутренией свободой нельзя же самого себя тъшить! Съ нею связаны дъла и поступки, то-есть нужды времени, опять-таки не въчныя, а настоящія... Таковъ складъ моего ума. Я всегда былъ врагомъ фразерства. Пока русскій народъ будетъ безъ сапогъ,—ему не до Шекспира и Пушкина. Я достаточно понимаю Пушкина, и когда я разстроенъ, то пичто такъ не успокапваетъ мон нервы, какъ чтепіе въ сотый разъ того же Пушкина. Но если до крестьянскихъ школъ доходятъ только сказки Пушкина, и только одинъ старый кабакъ реформируется въ казенную винную лавку, а больше инчего изъ реформъ не попадаетъ въ деревню, то Пушкинъ и Шекспиръ будутъ ему чужды. "Съйте рожь; а васильки сами выростутъ"... При та-

комъ пониманіи эта мысль о ржи ничего не содержить въ себъ пошлаго и матеріалистическаго. Разные нынѣщніе учители проповъдують "метафизическій идеализмъ" противъ ржи и каши... Они думають, что утилитаризмъ есть предпочтеніе сапоговъ Шекспиру; они думають, что Писаревъ не понималъ превосходства Шекспира. Ошибаются, Писаревъ лучше ихъ понималъ и Пушкина, и Шекспира. А только, пока русскій народъ будеть безъ сапогъ, не читать ему ни Шекспира, ни Пушкина. Вотъ о чемъ надо заботиться. Никто изъ шестидесятниковъ не опровергалъ идеализмъ, то-есть стремленіе къ тому, чтобы прежде самому быть лучше, а потомъ ужъ и строй измънится... Но мы понимали, что онъ измънится не иначе, какъ если мы будемъ съять хлъбъ, а васильки сами пародятся".

Шеллеръ высоко ставилъ преданіе "шестидесятыхъ годовъ"; онъ не скрываль отъ себя ихъ недостатковъ, но горячо защищалъ ихъ общій характеръ и направленіе, и съ негодованіемъ возставалъ противъ тіхъ, кто отрицалъ ихъ значеніе. "Я вообще за руководительство народа интеллигенціей со встыми переходными фазами, а народъ мы даже мало знаемъ въ политическомъ значеніи..."

Въ сущности все это упрощенные взгляды Писарева.

#### Беллетристы народники.

60-ые годы не боялись правды, какой бы она ни была. Напротивъ, ее-то прежде всего они искали, ее-то и требовали. Въ нихъ была органическая ненависть, было и органическое отвращеніе ко всякой лжи, всякому обману, хотя бы и "насъ возвышающему". Въ свое "представленіе" о жизни они не хотѣли допускать никакихъ самообольщеній. Оттого-то они производять нѣсколько грубоватое, прямо ненавистное разнаго рода эстетикамъ, впечатлѣніе. Правда безъ всякихъ иллюзій, безъ всякой пдеализаціи было ихъ девизомъ, и, естественно, имъ не нравилось изображеніе мужика въ нашей старо-барской литературѣ. Они находили его прикрашеннымъ и не безъ основанія спрашивали: откуда бы могло явиться столько доблести и всяческихъ добродѣтелей въ сердцахъ людей, выросшихъ подъ розгой крѣпостного права? Такой способъ изображенія мужика Чернышевскій рѣзко называлъ барскимъ самоуслажденіемъ и сантиментальнымъ чесаніемъ пятокъ.

Н. В. Успенскій (1837—1889). Опроверженіемъ "мужика" барской литературы являются разсказы изъ народнаго быта Н. В. Успенскаго. Съ перваго же своего появленія въ "Современникъ" (1857 г.) эти разсказы обратили на себя общее вниманіе. Автора засыпали похвалами, и на то

были серьезныя причины, а не просто новый тонъ, который Успенскій взяль въ отношенія къ мужику. Эти серьезныя причины превосходно выясниль Н. Г. Чернышевскій въ своей стать в "Не начало ли перем'вны?" (1861), посвященной какъ разъ сборнику разсказовъ Н. В. Успенскаго.

, "Давнымъ-давно, -- писалъ Чернышевскій, - критика стала замъчать, что въ повъстяхъ и очеркахъ изъ народнаго быта и характеры, и обычаи, и понятія (народа) сильно идеализируются. Стало быть, намъ нечего и доказывать это, когда всъмъ оно извъстно. Мы лучше поищемъ причинъ по которымъ не могъ отетать отъ пдеализированія народа никто изъ прежнихъ нашихъ беллетристовъ, песмотря на совъты критики. По нашему мибнію, источникъ непобъдимаго влеченія къ прикрашиванію народныхъ правовъ и понятій быль и похвалень, и чрезвычайно печаленъ. Замъчали ли вы, какую развицу въ сужденіяхъ о человъкъ, которому вы симпатизируете, производить ваше мибніе о томъ, можно или нельзя выбиться этому человъку изъ тяжелаго положенія, внушающаго вамъ состраданіе къ пему? Если положеніе представляется безпадежнымъ, вы толкуете только о томъ, какія хорошія качества находятся въ несчастномъ, какъ безвинно онъ страдаетъ, какъ элы къ нему люди, и т. д. Порицать его самого показалось бы вамъ напрасною жестокостью, говорить о его недостаткахъ-пошлою безчувственностью. Ваша ръчь о немъ должна быть панегирикомъ ему,-говорить о немъ въ иномъ тонъ было бы вамъ совъстно".

По мивнію Чернышевскаго, пдеализація мужика была необходимостью для барской литературы 40-хъ годовъ, когда положеніе мужика представлялось безвыходнымъ. Но теперь выходъ найденъ. Нужна, следовательно, правда и только правда о народе, которая помогла бы вывести его на настоящую дорогу. Къ чему, — спрашиваетъ Чернышевскій, — вела идеализація? И отвечаеть:

"... Читайте повъсти изъ пароднаго быта гг. Григоровича и Тургенева со. всъми ихъ подражателями—все это насквозь пропитано запахомъ "шинели" Акакія Акакіевича.

"Прекрасно и благородно, въ особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза изъ этого— народу? Для насъ польза
дъйствительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслажденіе получали мы отъ сострадательныхъ внечатлѣній, сладко щекотавшихъ нашу мысль ощущеніемъ нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастію, проливать надъ нимъ слезу, достойную
самого Манилова. Мы становились добрѣе и лучше, — пѣтъ, это еще
очень соминтельно, становились ли мы добрѣе и лучше, —но мы чувствовали себя очень добрыми и херопими. Это очень большая пріятность,
ее можно сравнить только съ тѣмъ удовольствіемъ, какое получаль
покойный мужъ Коробочки отъ чесанія пятокъ"...

Словомъ идеализація—-это барскій самообманъ, самообольщеніе. И опять отмъчаю фактъ, какъ въ этомъ вопрост о мужикт столкнулись двт культуры, два общественныхъ слоя. Сколько злой пронін въ словахъ Чернышевскаго

и съ какийъ очевидныйъ удовольствіемъ сводить онъ всю идеализацію къ самоуслажденію, къ сантиментализму. Правду онъ увид'яль въ разсказахъ Успенскаго. Была ли она тамъ? Я знаю, какъ грудно ответить на этотъ вопросъ. Имя Н. В. Успенскаго далеко не пользуется популярностью. Слава его расцвъла такъ же быстро, какъ и упала. Уже въ концъ 60-хъ годовъ его почти забыли и перестали печатать. Дело въ томъ, что требование правды и только правды продержалось очень недолго. Скоро п, пожялуй, слишкомъ скоро опять понадобилась идеализація мужика, потому что его быть и устои его жизни интеллигенція клала во главу угла зданія будущей 🗼 счастливой жизни. Понадобилось ипостазированіе крестьянства, по крайней мъръ -- самое строгое и любовное отношение къ нему. Этого-то у Успенскаго не было: онъ лишь зналъ народъ и ничего больше. Поднявшаяся волна народничества смыла его, его разсказы и его славу. Они стали казаться мелкими, анекдотичными, а главное, легкомысленными. Въ нихъ не было пропов'яди, не было требованія служить народу, не было любви. Они никуда не звали. Очень богатые по части подробностей, особенно бытовыхъ, зачастую яркіе, всегда занимательные, они затрогивали сердца. Больше того: они шли противъ быстро распространявшейся въры, что интеллигенція опору своимъ стремленіямъ найдеть въ народів. Напротивъ того, мужикъ Успенскаго былъ грубъ, невъжественъ и прямо таки непрезентабеленъ. У него мало что можно было найти. За эту-то вотъ "правду" интеллигенція и не взлюбила Н. В. Успенскаго.

О. М. Ръметниковъ. (1841-1871). Совершенно по той же причина быстро сошель со сцены и О. М. Рашетниковь. Онъ-сынъ дьячка, родился въ Екатеринбургъ, вынесъ въ своемъ дътствъ столько, сколько, по его собственному выраженію, не дай Боже вынести "безпризорной собакъ". Отъ пеленокъ до могилы ближайшимъ его спутникомъ была нищета съ ен свитой: униженіемъ, побоями, шатаніемъ съ мъста на мъсто, ожесточенностью и, наконецъ, пьянствомъ. А сердце у него было хорошее, честное, обиженное только жизнью, но не запачканное ею. Добравшись въ 1863 году какими-то путями до Петербурга, онъ въ 1864 году напечаталь въ "Современникъ" свои "Подлиповцы" и потомъ весь отдался литературъ. Лучшими его произведеніями считаются: "Между людьми", "Глумовы", "Гдъ лучше", "Свой хльбъ". Считать его фотографомъ дъйствительности исть никакого основанія; въ писанія свои Решетниковъ вкладывалъ всю свою душу, безконечная жалость къ народу видна за грубой ихъ оболочкой. "Я задумалъ описать бурлацкую жизнь съ целью хоть скольконибудь помочь этимъ бъднымъ труженикамъ", -- говорилъ онъ въ письмъ къ Некрасову, посылая ему "Подлиповцевъ".

У Ръшетникова, въ его произведеніяхъ, гораздо болье сердца, жалости, чъмъ у Н. Успенскаго. Опъ любовно слъдить за похожденіями своихъ героевъ, за ихъ напряженными исканіями того уголка въ жизни, гдъ рабочему люду дъйствительно лучше.

Несомивно, что для Рвшетникова, который вышель не только изъ народа, а изъ самыхъ низшихъ его слоевъ, то-есть самыхъ обездоленныхъ, это счастье представлялось особенно дорогимъ, и забота о немъ является главной опредвлительницей его вдохновенія. И это уже безъ всякихъ уступокъ, безъ всякихъ уклоненій въ сторону; вотъ почему его разсказы, несмотря на полное отсутствіе "прикрасъ", несмотря на свою топорность, производять такое потрясающее впечатльніе. Это голосъ самой стихіи, это не писательство, а работа рудокопа, откапывающаго своихъ засыпанныхъ товарищей, чъп стоны онъ слышитъ изъ-подъ земли. Рвшетникова ничъмъ соблазнить нельзя, онъ приросъ къ своему делу, къ своимъ Подлиповцамъ и Глумовымъ, знаетъ, что они задыхаются, потому что и самъ всю жизнь задыхался, —и на всѣ прекрасныя слова, на всѣ благородивишія бездытельныя чувства, на всѣ указанія благодвянія культуры и завосванія прогресса онъ отвътить своимъ презрительнымъ: "Эхъ, ты, цивилизація парикмахерская". Въ этой неуступчивости и прямолинейности — его сила.

Можно жалѣть бѣдныхъ тружениковъ и желать имъ всякаго счастья, какъ жалѣли и желали наши славянофилы и почти всѣ люди сороковыхъ годовъ; но можно и жить этимъ, сдѣлать изъ этого свою религію, наполнить имъ все свое существо, всѣ свои помыслы, стать фанатикомъ, и вотъ тогда-то всякое ваше простое слово и неуклюжая рѣчь пріобрѣтуть особенное, грозное значеніе. И оно есть, конечно, въ томъ суровомъ приговорѣ "парикмахерской цивилизаціи", въ этомъ воплѣ противъ красоты или, вѣрнѣе, красивости, заставляющей человѣка забывать о настоящемъ дѣлѣ. Въ этомъ случаѣ въ творчествѣ Рѣшетникова было много мрачнаго и даже озлобленнаго, несмотря на мягкость и дѣтскую наивность его характера.

Надломленная съ дътства жизнь Ръшетникова протянулась недолго: онъ умеръ 5-го сентября 1871 года, 30-ти лътъ съ небольшимъ. Смыслъ его біографіи для его произведеній, конечно, тотъ, что Ръшетниковъ самъ на своихъ плечахъ вынесъ всю тяготу народной жизни и, говоря о страданіяхъ бъдныхъ тружениковъ, не только о нихъ плакалъ, но плакалъ съ ними.

Перехожу къ его сочиненіямъ. Конечно, объ ихъ формъ, ихъ техникъ я не скажу ни слова: Ръшетниковъ рубилъ топоромъ—это ясно для каждаго, знакомаго хотя бы съ двумя написанными имъ страницами. И вообще

какія эстетическія требованія можно предъявлять къ человіку, вопіявшему противъ красоты, отворачивавшенуся оть всякихъ прикрасъ, пожалуй, съ темъ же чувствомъ, съ какимъ раскольникъ отъ табачнаго дыма (т. е. съ фанатизмомъ даже), и для котораго польза людей, служение имъ были своеобразной, но всеодухотворяющей религіей? Но если вм'єсто требованій красоты, изящества мы предъявимъ Рашетникову требованія характерности (чего эстетика нисколько не чуждается), то наша оцінка выйдеть совству другая, и Решетникову придется отвести едва ли не одно изъ первыхъ мъстъ въ нашей литературъ. На самомъ дълъ до него никто такъ глубоко не заглядывалъ въ народный быть п не рисовалъ его такими ръзкими, простыми и небрежными на первый взглядъ штрихами, какъ онъ. Главное, что простыми и резкими, которые вотъ сразу всей картинф или всей фигура лица придають совсамь особенное, только ей свойственное выраженіе, а безъ нихъ это было бы что-то дюжинное, шаблонное. И, благодаря этимъ-то чертамъ и черточкамъ, вы сразу видите, какой эпох'в, какому м'всту, какому челов'вку принадлежьтъ такая-то страница. Въдь ясно, напр., что беллетристъ 40-хъ годовъ, т. е. беллетристъ старобарской культуры, ни за что не посм'ель бы изобразить глубину любви Сысойки къ Апроськъ темъ, что Сысойка у ней мертвой хочетъ откусить носъ или что начинаетъ драться съ ея отцомъ, потому что тотъ торопится законать ее. Тоть же беллетристь ни въ какомъ бы случав не рвшился бы втиснуть целую жизненную драму въ две строчки. А Решетниковъ это делаль постоянно. Изъ любой почти страницы Решетинкова опытный беллетристь легко можеть составить новесть. Но Решетниковъ точно торопился и разбрасываль пригоринями свои драгоцівным наблюденія, нисколько не заботясь о томъ, чтобы облегчить для читателя трудъ пониманія. Онъ какъ будто говорить угрюмо: "сами разберетесь, коли мотите", и какъ опять въ этомъ онь (какъ и лицомъ своимъ) похожъ на свою суровую стверную природу, которая такъ скупа на все, привлекающее къ себъ человъка, ласкающее, и которая требуеть отъ него труда, теривнія, выносливости, чтобы открыть предъ нимъ крошечную частичку своихъ богатетвъ. Надо долго пробродить по тайгъ, пробираясь сквозь частый переплеть миріадъ вітвей и деревьевь, сидящихъ другь оть друга въ такомъ же разстоянія, какъ пальцы на рукт, чтобы оцінить ся своеобразную прелесть; надо въ теченіе нъсколькихъ дней, а еще лучше недель "прилежаться" къ своей юрть, чтобы понять красоту безконечной тундры. Такъ и сочиненія Різшетникова (особенно самыя цізнныя: "Глумовы" и "Гдф лучше?") требують значительнаго предварительнаго искуса, чтобы раскрыть свою историческую идею, составляющую ихъ душу.

А въ вихъ- въ этихъ сочиненіяхъ- не только захваченъ, но даже

выраженъ одинъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ нашего недавняго прошлаго. Вст они относятся какъ разъ или къ кануну освобожденія, пли къ первымъ днямъ послѣ него, т. е. къ 59--62 годамъ прошлаго вѣка. Прошлое, т. е. кръпостное право собственно, захвачено Ръшетниковымъ только описательно. Его интересуетъ самый моментъ, когда засидъвшаяся въ одной изъ самыхъ скудныхъ и унылыхъ окраинъ Русь сиялась съ своего м'яста и пошла бродить, куда глаза глядять, въ попскахъ за такими мъстами, "гдъ лучше", гдъ рабочему человъку можно жить. Очевидно, ей предстояло долгое и трудное странствование. Съ чемъ же, съ какими данными, какими силами и запасами вышла она въ дорогу, какая сила стихійно и неотразимо толкала ее впередъ шагъ за шагомъ, довела подлиновцевъ изъ Чердынскаго края до Нижияго, потомъ до Москвы и до Петербурга, : что нашли они здѣсь? Передъ вами, конечно, люди, выращенные предыдущей эпохой, когда кръпостиля Русь неподвижно сидъла на мъсть, люди почти что дикіе, но въ нихъ во всёхъ есть новая черта какой-то странной, наивной предпріимчивости, которая, очевидно, явплась въ нихъ подъ живительнымъ вліяніемъ освобожденія. Имъ опротив'єло, очерт'єло прежисе м'єсто, гл'є изводили человека работой и наказаніями, где всякая мелкая сошка въ родъ приказчика играла роль самодержца (одинъ изъ приказчиковъ Рыщетникова до такой степени проникся своимъ самодержавіемъ, что имълъ даже привычку въ день своихъ именинъ облегчать участь всъхъ пострадавинуть по его претензіямь!), гда завтрашній день обащать лишь точное повтореніе сквернаго сегодия, гдв все, созданное годами труда, умомъ или талантомъ, пропадало, какъ отъ пожара, отъ малейшей прихоти властителей. Но вотъ двери тюрьмы раскрылись, и огромныя толны заключенныхъ, грязныхъ и оборванныхъ, пріученныхъ лишь къ безропотному смиренію, какъ бы даже свыкшихся уже со стінами острога и різшетками камеръ, — вышли въ безпорядкъ, толкая и давя другъ друга, на вольный Божій світь и сейчась же разлились въ разныя стороны, какъ вода въ половодье. Все было ново для нихъ, все поражало своей необычайностью, и они, растерянные отъ массы нахлынувшихъ впечатлівній, брели шагъ за шагомъ, все впередъ и впередъ, подталкиваемые смутнымъ и радостнымъ сознаніемъ, что руки и ноги у нихъ безъ кандаловъ. Эта-то первая минута воли, когда человікъ пошатывался, какъ пьяный, отъ непривычнаго свъжаго воздуха, зная, что ни право, ни лъво, ни впередъ ему не заказаны, эта-то первая волна новой бродячей Руси, вдругъ переполнившая города, дороги, всякія вяземскія лавры и катакомбы, —удивительно изображены Рашетниковымъ. Точно сцены изъ великаго переселенія народовъ, безъ битвъ на Калкахъ, или Каталаунскихъ поляхъ, но, пожалуй, съ неменьшимъ числомъ жертвъ, не вынесшихъ тяжести пути и умер-20\*

шихъ гдъ-то въ придорожной канавъ, какъ Пила и Сысойка, или дъйствительно добравшіеся до Рима,—слъдують одна за другой съ поражающей отчетливостью. Шли, куда глаза глядять, эти люди, способные заблудиться между трехъ сосенъ, или потому, что дома за ними не оставалось ничего, кромъ голода и побоевъ, потому что впередъ манилъ ихъ, точно огненный столиъ въ пустынъ, все дальше и дальше уходившій отъ нихъ кусокъ хльба. И вотъ совсѣмъ не героевъ, не личностей надо пскать у Ръшетникова, а надо понять въ его изображеніи жизнь этихъ тысячъ человъческихъ песчинокъ, разнесенныхъ въ разныя стороны вътромъ и волнами, вызванными въ русской жизни великимъ освобожденіемъ. Здѣсь непосѣдливая исихологія самого Ръшетникова какъ-то сливается съ психологіей толиы.

Прямо страшенъ по своей духовной нищеть исходный пункть движенія—подлиповщина и глумовщина.

Подлиповщина- царство голода, нищеты, безпросвътнаго мрака, отъ колыбели до могилы повторяющее одно унылое "псь хоцу" (хочу фсть). Это "ись хоцу"—главный опредълитель жизни подлиповцевъ, и подъ его вліяніемъ они то и дело озверевають, равнодушно смотрять на страданія и смерть близкихъ и даже радуются ихъ смерти, особенно смерти дътей. Впрочемъ, все хорошее, что въ нихъ есть, Ръшетниковъ отивчаетъ особенно старательно, но это-то "хорошее" особенно ярко оттеняеть тоть ужасъ нищеты, которую вынесла подлиновщина, и которую она носить въ себъ. И эта подлиновщина-этотъ предълъ наденія хронически голодающихъ людей — потяпулась бродить, подчиняясь все тому же стихійному оживляющему всякими надеждами, призыву воли. Можно себ'в представить, сколько мукъ и горя вынесли они на пути. Даже богатырь Пила, который собственноручно убилъ 8 медвъдей,--и тотъ не выдержалъ. Умеръ и Сысойка, —много народу умерло подъ шумъ и грохоть самой по себъ идущей жизни, не обратившей, разумъется, ни малъйшаго вниманія на эти жертвы. Но дело все же было сделано: подлиновщина тронулась съ места, а дети Пилы уже понабрались "кочегарной" культуры, завели себъ сундучекъ и зеркальце и даже способны задать вопросъ: "А пошто же не всь богаты?"

Тронулась и глумовщина. Глумовщина, впрочемъ, спла болѣе развитая, чъмъ подлиповщина. Это—заводскіе крестьяне пріуральской области. Изъподъ гнета крѣпостного бича она все же вышла съ извѣстнымъ запасомъ знаній (такъ какъ большинство изъ нихъ мастеровые), хитрости и лукавства, выработавшихся въ ежечастной борьбѣ съ начальствомъ,—даже коекакими мыслями въ родѣ той, напр., что въ жизни многаго можно добиться трудомъ и ловкостью. Но въ гражданскомъ отношеніи и глумов-

ская толпа была такая же нев'тжественная и безпомощная, какъ и под-липовская.

Половодье, первая волна бродячей новой Руси, говорю я, захватпло даже Пилу съ Сысойкой. Но самые тяжелые и неприспособленные элементы быстро осъли, кто гдъ и какъ; другіе докатились до Нижняго и даже Питера. Описанію похожденій этихъ последнихъ посвященъ лучшій, по-моему, романъ Ръшетникова-, Гдъ лучше?" Какъ эпопея жизни бродячихъ мастеровыхъ и чернорабочихъ, именно эпопея отъ перваго шага до последняго-это своего рода образцовое произведение искусства. У Решетникова есть уже и поэтическій, и философскій синтезь, попытка обобщать жизненныя явленія во всей ихъ масст и разнообразіи. Гдт же лучше простому трудящемуся человъку? -- спрашиваетъ онъ себя, и его герон то и дело возвращаются къ этому вопросу, отвечая на-двое, что "богатому вездъ хорошо, а бъдному вездъ плохо", или "что человъкъ созданъ для того, чтобы самому себь добывать пропитаніе", а такъ какъ человъку нужно для этого немного, то онъ былъ бы вполнѣ доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тв, которымъ хочется жить въ свое удовольствіе. Философія немудреная и нев'трная, конечно, но вполн'я подъ стать людямъ "первой волны".

Мн'в нечего, конечно, разъяснять читателю всю важность историческаго момента, изображеннаго Рфшетниковымъ. Этотъ моментъ начало нашей собственной жизни и насъ самихъ, конечно, въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Новая Русь вступила на сцену и разбрелась въ разныя стороны искать своего счастья. Бредетъ она и теперь и въ Приморскую область, и въ Сибирскую тайгу, и Приалтайскія степи, и на Кавказъ, и въ Закавказъе, даже въ Америку... Дай же ей Богъ найти того, чего ищетъ она. Мн'в же лично надо еще на минуту вернуться къ Рфшетникову.

То, что онъ быль разночинець, играло, разумфется, большую роль какъ въ обстоятельствахъ его личной жизни, такъ и въ складф его творчества, больше даже въ исторіи нашей литературы.

"Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами, — говоритъ г. Протопоповъ въ своей статът о Ръшетниковъ. — Благородные, гуманные, совъстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были лично много обязаны и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью, и встави изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бъдой, надъ горемъ, которое — язвительная пронія судьбы — собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду въ родъ "легкаго оброка" и "ярема барщины ста-

рпнной", или цвѣты удовольствія въ родѣ "младого и свѣжаго поцѣлуя смуглянки черноокой". Дѣйствіе этого разлада, этого отсутствія гармоніи между идеалами и интересами не могло не сказаться умѣряющимъ образомъ и на силѣ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ. "Не съ цими плачешь, а о нихъ", — говорилъ Константинъ Аксаковъ по адресу Некрасова, оплакивающаго въ своихъ стихахъ "сѣятеля и хранителя" русской земли. Этотъ упрекъ — если это упрекъ — долженъ быть отнесенъ не къ Некрасову только, а ко всей господской фракціи нашей литературы, ко всѣмъ нашимъ первостепеннымъ художественнымъ талантамъ, защищавшимъ народъ не на почвѣ его практическихъ интересовъ, а на почвѣ своихъ теоретическихъ идеаловъ".

"Но воть "порвалася цёнь великая", народъ призванъ къ активному участію въ историческомъ процессь; повёнло весеннимъ воздухомъ, и въ литературт появляются новыя птицы, и слышатся новыя птени. Въ числе самыхъ первыхъ ласточекъ, не делающихъ, но знаменующихъ весну, былъ и нашъ скромный, неуверенный, невзрачный Оедоръ Михайловичъ Решетниковъ".

Все это представляется мив совершенно справедливымъ, О Решетииковъ на самомъ дълъ никакъ нельзя сказать, что онъ только о нихъ плачеть; исть-онъ плакаль всегда съ ними. Это даже не значить, что онъ умиће, честиће, благородиће и прочее встхъ раньше писавшихъ о народь: онъ просто ближе къ нему, просто лучше понимаеть его, самъ знаеть, что такое голодъ, безработица, неожиданное и грубое насиліе со стороны какой-нибудь мелкой сошки. Въдь согласитесь сами, что ни Тургеневь, ин Григоровичь, ни Щедринь не могли постигнуть съ полной очевидностью, что значить быть человакомь, надъ которымь начальниками являются решительно всть окружающее. А Решетниковъ это понималь. Духъ, номыслы, интересы и идеалы народа были его собственными. Огтогото онъ нисколько не боится говорить о немъ правды, какъ бы неприглядна она ни была; онъ прекрасно знаеть, что создало эту неприглядную правду (голодъ, невъжество, крепостная зависимость и т. д.), знаетъ п то, что ни подлиновцы, ни глумовцы въ ней не виноваты, что они не виноваты ни въ чемъ, что ихъ надо учить, чтобы они хорошо работали и т. д. Оттого онъ такъ практиченъ и ищеть прежде всего "дела", оттого-то идеалы его на нервый взглядъ могутъ показаться такими скудными, какъ бы исчернывающимися заботами о кускъ хлъба. Но въдь это лишь первая ступень, и нока она-то не обезпечена за человъкомъ, пока въ достиженін ея ему м'єшають на каждомъ щагу, по чемь, спрашивается, онь станеть думать? Отгого-то онъ одиниъ изъ первыхъ действительно серьезно отделался отъ всякаго жалостливаго и сантиментальнаго отношенія къ народу. Онъ любить мужика, лучше всякаго другого знаеть, что мужикъ— человъкъ, но знаетъ, что этого мужика можно довести и до дикаго состоянія, и ему не страшно показывать его въ такомъ видъ. Напротивъ того, это дикое состояніе служить для него лучшимъ доказательствомъ всей мишурности, всей лживости культуры, такъ горделиво превозносящей себя. "Эхъ, ты, цивилизація парикмахерская!"—сурово восклицалъ онъ, потому что фундаменть этой цивилизаціп—мужикъ, народъ только страдаетъ и только терпитъ, потому что, пока онъ не будеть обезпеченъ, уважаемъ и возведенъ на высоту, не будеть ничего.

### Поэты 60-хъ годовъ.

#### Н. А. Некрасовъ. (1821-1877).

Я призвань быль воспьть твои страданья, Теривньемь изумляющій народь! И бросить хоть единый лучь сознанья На путь, которымъ Богь тебя ведеть,—

товорить о себь Некрасовь. Это гордыя, сильныя слова гордаго и сильнаго человька. Но это не претензія. Некрасовь сдылаль то, о чемь онь говорить; онь дыствительно восиыль страданія "изумляющаго теривнісмь народа", потому что онь умыль плакать его слезами и больть его болью. Онь пывець горя народнаго, но и странной, живучей выры народа вы себя, его неистребимой бодрости, его чудной способности своимь юморомы, своей примитивной удалью становиться выше окружающаго и какимь-то смутнымь сознаніемь, что какъ ни соблазнительны блага міра, какъ ни тянуть къ себь богатство, власть, почеть—"человыкь все же выше этого".

"Какой же источникъ этой любви Некрасова къ народу?—спрашиваетъ С. А. Андреевскій.—Намъ кажется, здісь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу, во-вторыхъ, событія изъ личной жизни поэта".

"Проинцательный Некрасовъ не заносился въ облака, по общее тяготъніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ-о-бокъ выстрадалъ голодъ, было ему на руку. Изъ жизни этого парода онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидѣлъ свой успѣхъ; эта работа его увлекла. По натурѣ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасовъ пуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ метить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только "мечту свою", часто обливался слезами надъ "вымысломъ". Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго пароднаго

царства, этихъ необозримо богатыхъ владъній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для "сильныхъ міра". "Народъ безмолвствовалъ", но это только придавало еще болѣе трагическій оттъпокъ пъснямъ Некрасова. Опъ увлекался своею миссією, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видълъ въ ней свою славу, свое искуплепіе за какой-то грѣхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣльной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ".

По сложности и разносторонности своей духовной организаціи, Некрасовъ, въ память его великаго и вліятельнаго имени, требусть для себя подробнѣйшей, любовно и художественно составленной біографіи, для которой теперь иѣть матеріала. Ограничусь немногими внѣшними фактами, чтобы не послѣдовать примѣру тѣхъ, и даже очень почтенныхъ людей, кто изъ неяснаго и недоговореннаго, а иногда просто неизвѣстнаго заключаеть къ глубокимъ нравственнымъ недочетамъ Некрасова.

Некрасовъ происходилъ изъ объднъвшаго дворянскаго рода. Нигдъ не кончивъ, какъ слъдуетъ, курса, и не составивъ себъ никакой оффиціальной карьеры—онъ всю свою жизнь прожилъ по паспорту недоросля изъ дворянъ. Дътство сохранило ему главное святое воспоминаніе его жизни—любовь къ матери, обожаніе ея и это навсегда. Потомъ наступила юность полная нищеты и лишеній. Бъдный, оброшенный, одинокій явился онъ въ столицу, но не растерялся, онъ далъ себъ слово завоевать этотъ гордый шумный городъ и исполнилъ это слово. Нъскольно лътъ пришлось жить буквально впроголодь. Вотъ его университетскія воспоминанія (1839—1841).

"...Ровно три года, — говорилъ Некрасовъ, — я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось всть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдв дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себв. Возьмень бывало для виду газету, а самъ пододвинень себв тарелку съ хлебомъ и фиь"...

Некрасовъ на себѣ вынесъ нищету и оброшенность трущобной жизни кто смѣетъ сомиѣваться въ его искренности, въ его глубокомъ и, конечно, сочувственномъ пониманіи души нищаго и оброшеннаго человѣка. Но такъ какъ я лично совсѣмъ не поклонникъ нищеты и ея будто бы воспитательнаго значенія, то думаю, что кое-что изъ вынесенной грязи на душ'в Не-красова осталось.

Какъ онъ выбивался изъ трущобы, какъ завязалъ отношенія къ литературѣ, какъ вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, какъ, наконецъ, въ 1847 г. очутился во главѣ "Современника", —разсказывать долго, и знаемъ мы обо всемъ этомъ лишь урывками. Долго былъ онъ просто литературнымъ поденщикомъ, тѣмъ болѣе, что его "поэтическая" попытка — изданіе сборника своихъ первыхъ, Богъ знаетъ гдѣ и какъ написанныхъ, стихотвореній "Мечты и звуки" — кончилась полной неудачей. Очень нелегки были и первые 8 лѣтъ изданія "Современника". Приходилось перебиваться, платить долги, писать самому по нѣскольку печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ —даже романы (напр. "Три страны свѣта") и только въ 1855—1856 году его журналъ сталъ на ноги, и во всемъ величіи явилась передъ обществомъ его муза "мести и печали". Послѣ прекращенія "Современника" въ 1866 году, онъ вмѣстѣ съ Елисѣевымъ, а потомъ и Щедринымъ всталъ во главѣ "Отечественныхъ Записокъ" и создалъ нашъ лучшій передовой журналъ. Въ 1877 г. онъ умеръ.

Трудно представить себ'в поэта, писателя, журналиста, который такъ близко, такъ вплотную подходилъ бы къ своей эпох'в, какъ Некрасовъ. Онъ въ своихъ стихахъ раскрылъ всю ея тоску, вс'в ея порывы, вс'в ея страданія и неудовлетворенность, ея см'єлыя надежды и ея глубокую, терзающую близость къ обездоленному. Конечно—

...бывало, Когда грозилъ неумолимый рокъ, У лиры звукъ певърный исторгала Моя рука...—

но эти невѣрные звуки рѣдки и случайны. Вѣрные же звуки Некрасовъ находилъ всегда, когда былъ въ своей огромной и важной области - въ отношеніяхъ передовой интеллигенціи 60-хъ годовъ къ мужику, къ народу. Свизующими звеньями этихъ двухъ общественныхъ слоевъ въ его поэзіи является: 1) сознаніе своей дворянско-пителлигентной слабости и оторванности отъ народа и 2) жалость къ обездоленному.

Сов'єсть, тоска переплетались въ его душ'є съ чувствами мести и раздраженія. Въ какомъ-то странномъ сочетаніи любви и ненависти, злобы и умиленія онъ восклицаль:

> Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, Омывающихъ руки въ крови— Отведи меня въ станъ погибающихъ За великое дъло любви

но въ тотъ станъ онъ пойти не могъ, хотя и стремился туда въ лучшія минуты своей жизни.

Его поэзія впервые раскрываеть намъ всю глубину психологіп кающагося дворянина—типа, особенно распространившагося въ 70-ые годы, т. е. человѣка, который прежде всего жилъ (въ лучшіе моменты, конечно), тревогами и муками своей отравленной совѣсти за свое общественное положеніе. Это мотивъ опредѣленный и властный, способный охватить всего человѣка. Совѣсть не знала покоя. Ее тревожили картины прошлаго, собственное безсиліе ен обладателя въ настоящемъ и, вѣроятно, ожиданіе Немезиды въ будущемъ. Прошлое—это грѣхи предковъ, совершенные пми въ привольныя времена крѣпостного права; прошлое—это собственная культурность, пріобрѣтенная за чужой счетъ, за чужой—онять таки крѣпостной—трудъ. Настоящее—это сознаніе, что отвѣтственность передъ народомъ, долгъ народу—

Чьи работаютъ грубыя руки, Предоставивъ почтительно намъ Погружаться въ искусство, науки, Предаваться мечтамъ и страстямъ—

огроменъ. Расплатиться надо, но есть ли на это силы у того, кому суждены благіе порывы, но кому ничего не дано совершить? Отсюда терзанія и муки, потому что—выхода не было.

На эту тему Некрасовъ написаль одну изъ лучшихъ своихъ вещей "Рыцарь на часъ". Это цълая поэма. Понимая буквально—она обращена къ матери. Но образъ матери нарисованъ въ ней такими общими штрихами, что онъ безъ всякаго труда со стороны читателя, безъ всякаго его насилія надъ собой, легко и свободно расширяется до образа русской женщим ("все выносящаго русскаго илемени—иногострадальная мать", какъ любилъ ее называть Некрасовъ), до образа русскаго народа вообще, изумляющаго своимъ долготеривніемъ. Что же этоть кающійся дворянинъ несеть народу?

Я кручину мою многольтнюю На родимую грудь изолью, Я тебь мою пъсню послъднюю, Мою горькую пъсню спою.

Это стонъ безсилія. Народъ, русскую женщину, мать ему нечѣмъ утѣшить и съ самобичующей откровенностью, съ жестокостью погибающаго онъ предупреждаеть:

О, прости! то не пфснь утфшенія, Я заставлю страдать тебя вновь.—

Единственное его оправдание это его собственная гибель.

Но я гибну-и ради спасенія Я твою призываю дюбовь!..

Какъ видитъ читатель, это очень сложное отношение къ народу. Тутъ и голосъ отравленной совъсти, и стыдъ, и муки за свое безсилие, и жалость къ обездоленному, и какой-то наивный эгонзмъ, достойный извинения лишь за глубину выстраданнаго. Но чъмъ сложнѣе исихологический мотивъ, тъмъ роскошнѣе поэзія большого таланта, и роскошной была она у Некрасова. Онъ нашъ первый, и, въроятно, самый крупный народникъ, потому что народничество движение глубоко-этическое, безмѣрно совъстливое. И исходя изъ основной посылки расплаты съ народомъ, оно требовало отъ человѣка героизма, героическихъ поступковъ, когда же героизмъ оказывался не по плечу, оно давало терзанія.

Печего и говорить, что народъ не веселилъ Некрасова, да и не за весельемъ шелъ онъ къ тъмъ,

Кто идетъ по житейской дорогъ
Въ безразсвътной глубокой ночи
Безъ понятья, о правдъ, о Богъ,
Какъ въ подземной тюрьмъ безъ свъчи...

По собственному признанію поэта-

Но и крестьяне съ унылыми лицами Не услаждають очей. Ихъ нищета, ихъ терпънье безмърное Только досаду родитъ...

И какая, дъйствительно, услада можеть исходить отъ толны, собравшейся возлъ параднаго подъъзда? Некрасивы на взглядъ, и мало надежды внушаеть это прониженное смиреніс...

> И пошли они солицемъ палимы... Разводя безнадежно руками, И покуда я видъть ихъ могъ, Съ непокрытыми шли головами...

Возьмите картины Некрасова изъ крестьянскаго быта и что найдете вы тамъ? Описаніе нищеты, голода и холода, бользней, мукъ отъ зноя въ страдную пору, трудностей этапнаго перехода, удушливыхъ потемокъ каторжныхъ норъ, вреднаго воздуха фабрики, невыносимой тяготы бурлацкаго труда, а главное этого гнетущаго душу безропотнаго смиренія безъ конца и краю, которое заставляеть спрашивать въ тяжеломъ раздумын:

Ты проснешься ль, исполненный силь, Иль судебъ повинуясь закону, Все что могъ, ты уже совершилъ, Создалъ пъсню, подобную стону, И духовно навъки почилъ?..

До такого отчаянія доходиль Некрасовь въ своихъ сомивніяхъ, и характерно, что здівсь, какъ всегда, спасаль его образь женщины, приниженный и страдальческій, но чудно красивый въ ореолів своего страданія. Онь изображаль безсильныхъ героевъ современности въ "Рыцарів на часъ", въ "Сашів", онъ бросаль имъ въ лицо жестокіе стихи:

Покорись—о ничтожное племя, Неизбъжной и горькой судьбъ! Захватило насъ трудное время, Неготовыми къ трудной борьбъ: Вы еще не въ могилъ, вы живы, Но для дъла вы мертвы давно. Суждены вамъ благіе порывы, Но свершить ничего не дано...

и въ то же время рисовалъ свою Сашу, портреты Трубецкой и Волконской или величавый образъ крестьянки Дарьи ("Морозъ Красный носъ")

Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ, Съ спокойною важностью лицъ, Съ красивой силой въ движеньяхъ, Съ походкой, со взглядомъ царицъ— Ихъ развъ слъпой не замътитъ, А зрячій о нихъ говоритъ: "Пройдетъ—словно солиде освътитъ! Посмотритъ—рублемъ подаритъ".

Эта Дарья послѣ смерти мужа беретъ на себя всю мужскую работу и справляется съ ней стоически и самоотверженно, чудно, красиво справляется съ ней...

И воть этими-то своими героическими образами русской женщины, этой своей жалостью къ обездоленному—этимъ сознаніемъ великой своей отв'ьт-ственности передъ народомъ и страданіемъ, Некрасовъ и подходилъ вилотную къ своей эпох'ь—и сливался совстиъ уже съ наступавшей эпохой 70-хъ годовъ.

"Мить борьба мишаеть быть поэтомъ"—говорить о себь Некрасовъ и онъ правъ, но лишь въ томъ случай, если слово поэть понимать въ его обычномъ, даже шаблонномъ смысли. "Красота и женская любовь—эти вичные родники поэзіи,—почти не пробуждали его вдохновенія". Его вдохновеніе пробуждалось отъ другихъ родниковъ—жалости, печали и мести. Поэтому не безъ упрека даже говорить Андреевскій по адресу Некрасова:

"не одна борьба (мѣшала Некрасову быть поэтомъ), но п время, въ которое онъ дѣйствовалъ, и требованія читателей, и вліяніе руководящихъ критиковъ п, конечно, больше всего, собственная натура Некрасова, самая положительная, дѣльная, земная, какую только можно себѣ представить. Пусть онь былъ энергичнымъ, пскреннимъ, даже пламеннымъ дѣятелемъ слова—все-таки грунтъ его природы былъ по преимуществу практическій, вкусы—трезвые п матеріальные".

Да, это быль идеалисть земли въ чистомъ его видь. Вмѣсть со всѣми своими современниками онъ считаль счастье—земное копкретное счастье, увѣнчанісмъ зданія человѣческихъ усилій и стремленій. Не даромъ и отъ глубины натуры своей писалъ онъ въ 1874 г.:

Я видълъ красный день: въ Россіи нътъ раба! И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьи... "Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи" Шепнула Муза миъ: "Пора идти впередъ: Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?.."

И посмотрите въ то же время, какія часто напвныя, милыя формы принимаетъ его идея о народномъ счасть в! Когда же, спрашиваетъ онъ, станетъ "сноснъй крестьянская страда?" Когда побъжить по лугу "пграя и свистя съ отцовскимъ завтракомъ довольное дитя?" "Цъли земныя, насущныя всегда оставались наибол ве близкими сердцу Некрасова" и тотъ героизмъ, требование котораго inplicite заключается въ его поэзіи, разръшался въ челов в челов в стомъ довольств в и счасть в в стомъ довольств в и счасть в стасть в стас

Человѣкъ 60-хъ годовъ виденъ и въ окончательной его характеристикѣ: "Рѣчь его была сильная, проповѣдь горячая и грозная,—но въ основѣ все-таки сидѣлъ человѣкъ дѣла, рачитель объ общественныхъ нуждахъ, краснорѣчивый гигіенистъ или пламенный соціальный депутатъ". Но эта трезвая основа міросозерцанія скрашивалась требовательнымъ пдеализмомъ земли...

Совершенно естественно, что въ народолюбивое время 60-хъ—70-хъ годовъ истиннымъ усиъхомъ и вліяніемъ могь пользоваться только Некрасовъ или тѣ, кто ближе всего подходилъ къ его настроенію, напр., Т. Г. Шевченко или И. С. Никитинъ. Другія крупныя поэтпческія дарованія, какъ, напр., А. А. Фетъ, А. Н. Майковъ, Ө. И. Тютчевъ, Л. А. Мей, Я. П. Полоискій, оставались, въ сущности говоря, въ тѣни, лишь изрѣдка обращая на себя благосклонное вниманіе публики, чаще же возбуждая насмѣшки. Стиховъ, вообще говоря, не долюбливали: ихъ считали какъ бы роскошью, барской за-

бавой и охотно прощали ихъ одному Некрасову. Господствующее настроеніе эпохи было, словомъ, напряженно вытянуто въ одну линію.

## Общія заключительныя замѣчанія.

Что же дали намъ 60-ые годы?—И какой періодъ русской жизни можно назвать этимъ именемъ?

На послѣдній вопрось я могу отвѣтить, если не ошибаюсь, очень опредѣлительно: 60-ые годы продолжались отъ 19-го февраля 1855 (если уже нужна безусловная точность) до 4-го апрѣля 1866 г., т. е. слишкомъ 11 лѣть. 19 февраля 1855 г. вступилъ на престолъ Александръ ІІ-ой, и сошла въ могилу система Николая І-го; Въ 66-омъ году начались покушенія, которыя дали невозразимое основаніе для робкой до того времени правительственной реакціи, — а эта, все усиливаясь, разростаясь, идя въ ширь и глубь, породила интеллигентное движеніе 70-хъ годовъ, нуждавшееся уже въ пныхъ нравственныхъ, философско-историческихъ принцинахъ, чѣмъ движеніе пхъ предшественниковъ. Поворотнымъ пунктомъ исторіи 60-хъ годовъ я считаю 19-ое февраля 1861 года, т. е. день изданія манифеста о волѣ. Я считаю этотъ день поворотнымъ пунктомъ оттого, что единодушная до него передовая интеллигенція, сходившаяся на необходимости освобожденія, раздѣлилась на групны и фракціи: кто пожелалъ здѣсь и остановиться, кто пошелъ направо, а кто налѣво.

Трудиће отвътить на первый изъ поставленныхъ вопросовъ. Однако сдълать это необходимо.

Пестидесятые годы называють обыкновенно эпохой великихъ реформъ. Это названіе очень хорошо, но далеко не покрываеть всего движенія эпохи. Но если бы дъло ограничилось только реформами—и то 60-ме годы заслуживають полнаго уваженія: какъ граждане, мы живемъ только ими; если что дълаеть насъ культурной націей, а не только сосъдкой Турцін, Персін и Китая—то опять та же эпоха. Въ ней при первомъ же взглядъ можно различить иъкоторыя характерныя особенности. Во-первыхъ—стремленіе отдълаться отъ наслъдства барской культуры, стремленіе настолько ръзкое и часто одностороннее, что оно возстановило противъ себя и даже озлобило всъхъ людей 40-ыхъ годовъ. Надъ этимъ дъломъ—и, конечно, не безъ злобы и раздраженія—работалъ разночинецъ, работали и сами дворяне иногда съ юношеской восторженностью, какъ Писаревъ, иногда въ скорбномъ раздумьи, съ проклятіемъ собственному своему безсилію, какъ Некрасовъ. Всть основы патріархальнаго барскаго строя были объявлены упраздненными, такъ какъ реалистъ работникъ 60-ыхъ годовъ не чувство-

валъ въ нихъ пикакой надобности. Славянофилы были прямо не у дѣлъ и вызывали одић насмѣшки. Ъдко смѣялись надъ ними Добролюбосъ и Писаревъ; Чернышевскій не видѣлъ въ ихъ ученіи пичего цѣннаго, кромѣ признанія общины. Патріархальность и оффиціальная народность — вотъ истинныя мишени журнальной канонады 60-ыхъ годовъ. Вмѣсто этого (во-вторыхъ) люди желали автономіи общественной жизни отъ бюрократической опеки и автономіи личности, которая была признана способной руководствоваться собственнымъ разумомъ, собственной критической мыслью, воспитанной и дисциплинированной широкимъ естественно-научнымъ образованіемъ. По этому поводу позволю себѣ небольшую оговорку.

Иные во всей эпохѣ 60-ыхъ годовъ, за вычетомъ дѣятельности правительства, видять какое-то бѣснованіе мысли, какую-то разнузданность чувства, почему и называють ее эпохой бѣснованія и разнузданности. Насчеть бѣснованія мысли литература, какъ мы видѣли, никакихъ указаній не даетъ, болѣе, повидимому, обоснованъ упрекъ въ разнузданности чувствъ. Въ подтвержденіе указываютъ обыкновенно на 1) "Что дѣлать?" Чернышевскаго, 2) проповѣдь Писарева и 3) появленіе нигилистовъ.

Въ "Что делать?" находять проноведь свободной любви. Хогя эта проноведь и ье занимаеть перваго места— она есть. Мужчина и женщина могуть жить вместе лишь въ томъ случае, если любять другь друга. Разълюбовь по какимъ бы то ни было причинамъ прошла— самое лучшее для нихъ разстаться. Иетъ ничего постыднаго въ томъ, если женщина отъ пелюбимаго человека уйдетъ къ человеку любимому. Вотъ что говоритъ чвторъ исторіи Веры Павловны. По, посудите сами, какая же туть разнузданность? Где, въ чемъ? Ведь у Чернышевскаго все эти сближенія и разставанія "ограничены" любовью и при томъ самой горячей и искренией. Никакого намека на "безпорядочное половое сожительство". И потомъ—это самое главное—не надо забывать, что ни Лопуховъ, ни Кирсановъ, ни Вера Павловна—совсёмъ не пдеалъ для Чернышевскаго.

Проповѣдь Писарева называють обыкновенно проповѣдью сенсуализме или, просто говоря, проповѣдью пріятныхъ ощущеній. Ничто не можетъ быть смѣшпѣе такого названія. На знамени Писарева было написано: любовь, знаніе, трудъ,—насчетъ же ощущеній ровно ничего пе сказано. Писаревъ хотѣлъ въ сущности одного,—чтобы человѣкъ, освободившись отъ всякаго рода предразсудковъ, весь отдался истинному своему, опять-таки "общественному", призванію, развивалъ его до совершенства, просвѣщалъ его наукой и приносилъ обществу возможно большую пользу. Онъ хотѣлъ, конечно, чтобы трудъ человѣка былъ пріятнымъ. По, скажите, неужели трудъ человѣка долженъ быть непріятнымъ и даже проклятіемъ его жизни? Почему? Зачѣмъ? Какая кому отсюда выгода? Пріятный трудъ, трудъ

творческій, работа по призванію, а не по принужденію, не нат страха голодной смерти, во всякомъ случат продуктивнте, но это не значить, что она работа легкая и обращается лишь въ усладительное времяпрепровожденіе. Напомию еще разъ одинъ небольшой отрывокъ изъ письма Писарева къ матери; быть можеть, онъ хорошо объяснить читателю разнузданность этого столпа сенсуализма и нигилизма: "Теперь мнт представляется часто, —пишеть Писаревъ, —что мою статью читастъ гдт нибудь въ глуши очень молодой человть, который еще меньше моего жилъ на свтт и очень мало знаеть, а между ттмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И воть, когда мнт представляется такой читатель, то мною овладтваеть самое горячее желаніе сдтать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дтльнымъ занятіямъ". Хороша распущенность и разнузданность, особенно если вспомнить, что эти строки написаны на 4-й или 5-й годъ заключенія въ кртности!

Не разнузданность, а напротивъ того, "самоограниченіе" являлось характернымъ элементомъ проповъди главарей литературнаго движенія. Добролюбовъ требовалъ его въ формъ подвижничества, Писаревъ—работы. Подвижническій характеръ проповъди Добролюбова отмъчаютъ даже... постоянные сотрудники "Русскаго Въстника" послъдней его формаціи. "Добролюбовъ,—говоритъ, напр., г. К. Головинъ,—правда, не разъ призывалъ къ свободъ отъ стъсненій, налагаемыхъ семьею—избыткомъ родительской власти и неразрывностью супружескаго союза. Но совстмъ не забавы онъ сулилъ молодежи внъ родительскаго дома, а суровый трудъ; и не во имя наслажденій свободной любви онъ стеялъ за женскую, эманспиацію: онъ только перемъщалъ центръ тяжести нравственнаго долга. Его этическій идеалъ далеко расходится съ общепринятымъ, но онъ все-таки видитъ въ немъ не простое удовлетвореніе прихотливыхъ требованій своенравной воли, а напротивъ того—строгое подчиненіе этой воли обязанностямъ не менъю тяжелымъ, что тть, какія налагала на нее традиціонная мораль".

Въ этихъ словахъ, которыя, конечно, примънимы не только къ одному Добролюбову, есть кое-что изъ глубины эпохи взятое. Странное, на самомъ дълъ, было время. Оно началось при несомнънномъ подъемъ настроенія, при нъкоторой восторженности, при нъкоторомъ даже феерическомъ освъщеніи разныхъ упованій и огромныхъ надеждъ; оно закончилось, когда было признано, что все это неосуществимо или, въ лучшемъ случать, отложено на неопредъленный срокъ. Въ дъйствительности было пережито только 10 лътъ и нъсколько реформъ, хотя и крупнъйшихъ. Но въ мечтахъ, упованіяхъ, въ надеждахъ и созерцаніи было пережито страшно много—отъ личности, живущей подъ опекой патріархальныхъ устоевъ,—весь

ужасъ когорыхъ такъ удивительно обрисованъ Островскимъ въ его безсмертныхъ драмамъ — до личности, не признающей надъ собой ничего, кромъ власти разума и добровольно возложенныхъ на себя обязательствъ. Все это, разумвется, оказалось сномъ, но такимъ сномъ, котораго, разъ его увидъвши, человъкъ не могъ уже забыть. Не о пустякахъ шло дъло, не о подробностяхъ, не о "немножко побольше гласности", не о немножко болъе правомъ судъ, а обо всемъ этомъ въ высшей степени. Не на преждевременность такихъ стремленій надо указывать намъ-, благодарному потомству" — нбо преждевременность указана и доказана хронологіей — а надо понять ихъ огромность, понять и то, что и тогда въ массъ ликуюпраздноболтающихъ все же были люди, хотя бы отдельные только люди, вліятельные однако и задававшіе тонь, которые тоже понимали всю серьезность и важность переживаемаго момента. Ужъ никакъ не въ легкомысліи или пропов'єди разнузданности можно ихъ упрекнуть, и кто знаеть, на сколькихъ памятныхъ и хулимыхъ-п еще больше- -на сколькихъ забытыхъ, заброшенныхъ и поросшихъ лопухомъ могилахъ можно было бы написать вибсто эпитафіи двустишіе:

> Милый другъ, я умираю Оттого, что былъ я честенъ...

Не слова все это, нѣтъ не слова, какъ не слова и движеніе 60-хъ годовъ. Есть въ немъ, конечно, много напвнаго, въ родѣ непоколебимой и безграничной вѣры въ разумъ, въ возможность раціональнаго устройства человѣческой жизни, но развѣ когда что-нибудь примѣчательное и важное въ жизни людей обходилось безъ примѣси наивнаго?

Но наивность наивностью, однако очевидно, что лучше люди 60-хъ годовъ страдали скоръе скептицизмомъ, чъмъ легкомыслемъ. Они думали, что цъну имъетъ только та въра въ торжество добра, истины и справедливости, которая основана на знаніи. Они думали, что знать нужно многое и прежде всего дъйствительность жизни. Нужно соразмърять свои силы и свои удары, —говорили они. Нужно опредълять шансы успъха и неудачи. Самонадъянность, хотя бы проистекающая изъ благороднъйшихъ источниковъ, всегда одинаково вредна. Человъкъ, не полагаясь только на свои силы, долженъ прислониться къ наукъ, массъ народа, долженъ стремиться къ достижимому. Общественный дъятель, руководящій умами, какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. Поэтому-то ни бубновъ, ни барабановъ не видимъ мы въ лучшихъ статьяхъ того времени, но видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работать въ "истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работать, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не "полегоньку" и "потихоньку", не малыя дъла позднъйшей эпохи.

Надо помнить, что въ эпоху 60-хъ годовъ человекъ вообще, разночинецъ въ особенности, върилъ въ себя и свои сплы. Мысль о томъ, что онъ служить обществу, прогрессу, совершенствованію жизни вообще удванвала его энергію. Это не интеллигенть нашихъ дней, который, повидимому, всв свои упованія возложиль на кокарду и въ случав ея отсутствія чувствуєть себя какъ бы оплеваннымъ и ненужнымъ. Въ своей самоувъренности человъкъ говорилъ тогда: для защиты праваго дъла надо напрягать всъ свои силы, всъ свои способности, работать, не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и върить въ неминуемое торжество справединвости, мотя бы и тамъ, далеко, въ туманъ голубого дня. Мысль, что ты стопшь на сторонъ праваго дъла, что его конечная побъда настолько же обусловлена твонии личными усиліями, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюцін-единственная, которая въ состоянін придавать челов'єку неисчерпаемую веру и сделать ее нравственной въ лучшемъ смысле этого слова. Истинная правственность не можеть не основываться на знаніи исторіи и современности: человъкъ только помогаетъ исторической эволюціи, но не создаеть ея. Защищать наиство и католицизмъ въ XVI-мъ въкъ было не только глупо, но и безиравствению. Нравственное поведеніе-то, которое содъйствуетъ развитію общества; безиравственное (хотя бы проистекающее изъ честивйшихъ и прекрасивйшихъ мотивовъ) — то, которое тормозить развитіе общества.

Воть эта-то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами.

Оцтинвая 60-е годы (я имтю въ виду редкіе случан оцтики безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибъгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: "60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся на нихъ, не имъли серьезнаго и продолжительнаго усиъха, следовательно, они виновны, хотя, быть-можеть, и заслуживають снисхожденія". По моему искреннему убъжденію, оцтнивать историческія явленія по ихъ усибху и неусибху--можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критеріумъ, безъ котораго мы непременно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалѣнію, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замітимъ прежде всего, 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оценке успеха или неуспеха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, "наканунъ". Въ исторіи то и дело бывають временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось, напр., во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали всё монархи Европы, и которое потомъ въ періодъ реакціи оказалось униженнымъ н стоптаннымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала тому же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіп и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получили истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера униженный въ періодъ 1800—1830 гг., опять расправиль свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ 1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно не истинно, не правдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная mobile donna, сегодня оттолкнеть, завтра привлечеть, потомъ опять оттолкнеть. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можеть смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромпѣе.

Но что же дѣлать ему? Не можетъ же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго миѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется, и грядущія столѣтія разъяснять все? Конечно, не можетъ Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ Правило это гласить: Только то міросозерцаніе можетъ разсчитывать на побъду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и правственно, которое, опираясь на знаніе дъйствительности и исторіи, соотвітствуєть прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.

Значить насчеть бъснованія п разнузданности 60-хъ годовъ можно п не говорить.

Перехожу теперь спокойно къ пигилизму, какъ одному изъ любопытнъйшихъ теченій мысли въ описываемую эпоху, созданному автономіей личности. Самое слово "нигилизмъ", "нигилистка" хотя и было изобрътено гораздо раньше (Надеждинымъ), но упрочилось за нашимъ литературнымъ обиходомъ лишь въ 60-ые годы и пользовалось широкой распространенностью. Но... что такое нигилизмъ? За разъясненіями я позволю себъ обратиться къ одному человъку тъхъ дней, тогда журналисту и довольно видному—Н. Н. Страхову. Онъ въ данномъ случаъ компетентенъ вся "исторія" нигилизма прошла на его глазахъ, онъ самъ боролся съ этимъ явленіемъ, насколько могъ. Временами онъ ненавидълъ его, если вообще ненависть и Страховъ понятія совмъстимыя.

"Нигилизмъ,—говоритъ Страховъ,—есть явленіе нашей умственной жизни, представляющее великое мпожество безобразій. Всѣмъ извѣстны 21\*

эти безобразія, они описаны въ повъстяхъ и ромапахъ, каждый о нихъ разсказываетъ съ разными добавленіями и варіантами.

"Поэтому первое невольное отношеніе, въ которое мы становимся къ нигилизму, есть высокомъріе. Мы обыкновенно смотримъ на него презрительно, смъемся надъ нимъ, какъ надъ дътскимъ перазуміемъ или возмужалымъ сумасбродствомъ.

"Справедливо ли это? Справедливо ли судить о какомъ бы то ни было фактъ умственной жизни по однимъ его безобразнымъ проявленіямъ? Самыя безобразія, чъмъ чаще и обильнъе онъ происходять—не свидътельствують ли только о силъ источника, изъ котораго они проистекають, не представляють ли очевидно крайностей, до которыхъ неизоъжно должно вырождаться въ иныхъ послъдователяхъ настроеніе, глубоко проникающее въ умы?"

Считая нигилизмъ явленіемъ историческимъ и серьезнымъ, Страховъ совътуетъ прежде всего не плеваться, а спросить себя, откуда оно? Конечно, съ Запада, отвъчаетъ онъ, или подробиъе:

"Прежде всего ингилизмъ есть иъкоторое западничество. Онъ возникъ подъ вліяніемъ Запада, слъдовательно, подъ тъмъ вліяніемъ, которое такъ давно и такъ сильно на насъ дъйствовало и постоянно дъйствуеть. Напрасно у насъ изкоторые критики и публицисты, ради пущаго униженія ингилизма, увъряють, что онъ есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западъ ничего подобнаго пе существуетъ, а все идетъ чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственныя явленія Запада дали точки опоры для развитія пашего нигилизма, явленія, давно тамъ зародившіяся, имъющія силу и будущность, и потому составляющія постоянный источникъ, постоянную поддержку для нашего нигилистического движенія. Нигилизмъ, какого бы оттънка онъ не былъ, всегда характеризуется великимъ уваженіемъ къ Западу, всегда имъетъ тамъ какихъ-вибудь божковъ и оракуловъ, можеть быть, превратно понимаемыхъ, по отъ всего сердца поклоняемыхъ и славимыхъ. Это та сторона ингилизма, въ которой обнаруживается педостатокъ у насъ самостоятельнаго развитія-наше подчиненіе Запалу.

"Во-вторыхъ, нигилизмъ есть не что иное, какъ крайнее западничество, — западничество, послъдовательно развившееся и дошедшее до конца. Въ этомъ отношеніи онъ представляетъ дъйствительный, неизбъжный прогрессъ, и напрасно нъкоторые наши западники чураются пигилизма, утверждая, что и нынѣ, какъ встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая въ пигилизмъ".

Западъ, — продолжаетъ Страховъ, — въ умственномъ и правственномъ отношени великъ и многообразенъ. Здѣсь полный просторъ для выбора по вкусу, чего кто хочетъ — отъ праваго гегеліанства до анархизма. Но почему жо мы, русскіе люди, показали особую наклонность къ воспрінтію доктринъ отрицательныхъ? Потому, — отвѣчаетъ Страховъ, — что:

"Западъ самъ училъ насъ, что его формы преходящія, что все подчинено теченію, измъненію, прогрессу; и мы, столь жаждавшіє измъ-

неній у себя дома, жадно примкнули къ этому ученію. Мы пов'врили всей душой теорін прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется въ старой Европ'ь камия на ками'ь; мы не захот'ьли испов'я вы то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули къ новому, будущему, къ надеждамъ и порываніямъ впередъ"...

Признавши критику Запада надъ самимъ собою, мы должны были или:
1) преклониться передъ началами собственной народности, или 2) примънить методъ и штандпункты западной критики къ своимъ доморощеннымъ порядкамъ. Мы выбрали второй путь, и это естественно тамъ, гдъ доморощенные порядки даютъ обильнъйшій матеріалъ, до того обильный, что умъ теряется.

Именно таковъ конечный выводъ Н. Н. Страхова—этого замѣчательнаго и глубокомысленнаго русскаго публициста, который всегда какъ-то удивительно ловко и остроумно приходитъ къ утвержденію тѣхъ выводовъ, которые онъ взялся отрицать!.. Вотъ его слова:

"Нигилизмъ есть прежде всего и главиъе всего—отрицаніе; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что можетъ служить опорою для огрицанія, все, что даетъ отрицанію разумность и право, все идетъ въ прокъ нигилизму, составляетъ его законную пищу, законный источникъ. Русская жизнь, которою въ сущности дъла вызывается это отрицаніе, вызываетъ его съ двухъ сторонъ. Слабость нашего духовнаго развитія, неясность, неформулированность его глубокихъ основъ, виушаютъ смълость отрицать эти основы, отвергать ихъ состоятельность въ силу тъхъ требованій и задачъ, съ которыми мы, повидимому, имъемъ полное право приступать къ нимъ. Съ другой стороны, безобразія, которыми преисполнена русская жизнь, составляютъ еще болѣе распространенную и общедоступную пищу отрицанія. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразіе, творимое ныпѣ на русской землѣ, имѣетъ своимъ непосредственнымъ слѣдствіемъ, между прочимъ, и усиленіе нигилизма, отражается въ его пропорціональномъ наращеніи.

"Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть унускаема изъ виду. Скептицизмъ, недовъріе, отсутствіе панвности, насмъшливость, бездъятельная, но умная лъность, —всъ эти черты русскаго характера находять здъсь себъ исходъ" \*).

Словомъ, Западъ далъ орудіе, русская жизнь — матеріалъ, и что проще всего, если закипъла прежде всего чисто отрицательная работа. Но Страхову, она не только естественна и необходима, но и здорова въ то же время. И тутъ опять приходится вспомнить знаменитыя слова Чаадаева о нашемъ духовномъ и историческомъ босячествъ. О, конечно! Будь у насъ больше ума, культуры, знанія, мы не начали бы съ нигилизма, не увлеклись бы имъ, потому что онъ, въ концѣ-концовъ, сводится на мычаніе.

<sup>\*)</sup> Страховъ. Бъдность нашей литературы. Спб. 1868, стр. 44-52.

Но, по Страхову, нигилизмъ былъ нуженъ для расчиски почвы... Это свое дъло онъ сдёлалъ.

Пока, какъ видите, ни слова о разнузданности. Есть мимоходомъ брошенное замѣчаніе о безобразіяхъ нигилизма... Но кто и когда думалъ ихъ отрицать? Но гдѣ общественное движеніе безъ ила и грязи?.. И какое все это имѣетъ отношеніе къ литературѣ 60-хъ годовъ?

Пора однако сказать, вь чемъ ихъ суть, какъ я ее понимаю. Суть эта заключается въ дружномъ, а временами и единодушномъ стромленіи къ общественной самод'євтельности. Не о ней ли говорять въ своихъ запискахъ Погодинъ и К. Аксаковъ? Не эту ли ихъ мысль прив'єтствуетъ К. Кавелинъ, полностью подписуясь подъ ней? Не о томъ же ли мечталъ Хомяковъ? Не ее ли защищалъ Катковъ въ своемъ англоманствовавшемъ "Русскомъ Въстникъ". Не ту же ли самую цель преследовали наконецъ и все наши реформы вплоть до судебной, т. е. до 1866 года? Конечно, да.

Итакъ, стремленіе къ общественной самод'вятельности и къ автономіи личности отъ опеки устоевъ патріархальнаго строя является центральной осью движенія 60-хъ годовъ какъ въ литератур'в, такъ и въ жизни. Эти мечтанія стали для насъ преданіемъ, почти легендой, надъ міромъ они пронеслись хотя съ шумомъ, но безъ сл'єда. Но не въ судъ и не въ осужденіе говорю я такъ: все же практическіе результаты эпохи 60-ыхъ годовъ и ея литературы чувствуются и теперь. Откуда иначе наша гражданственность, хотя бы и запуганная, хотя бы ползающая, но все же существующая, какъ н'єкоторый общепризнанный фактъ жизни?

# СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

## Общая характеристика.

Что-то напряженное, скорбное, часто прямо-таки фантастическое чувствуется въ этой эпохѣ. Она близка къ предшествовавшей ей эпохѣ 60-ыхъ годовъ, родственна ей и въ то же время представляеть начто особенное, отличное и обособленное. Въра въ непреложность и истину науки и ея выводовъ сохраняется, конечно, но даже и здісь, въ этой области человъкъ, личность заявляеть свои права на верховенство и соглашается, въ конц' концовъ, принять лишь такіе выводы, которые соотв'ытствують его нравственному идеалу (субъективный методъ). Это грань индивидуализма и своеволія. Религія челов'ячества продолжается — это единственная религія двухъ десятильтій-но требуеть она уже не разумнаго, раціональнаго служенія людямъ, а подвижничества прежде всего и самоотреченія. Проповъдують счастье съ надрывомъ, даже отказываясь отъ собственнаго личнаго счастья, идея котораго вся целикомъ поглощена идеей подвига. Тотъ же надрывъ въ отношении къ народу. Мысль о немъ, забота о немъ-на первомъ планъ, какъ и раньше; — но самый пародъ или идеализируется или даже является въ мистическомъ ореолъ сказочнаго богатыря, цълые, въка спавшаго и теперь готоваго проснуться, чтобы всъмъ людямъ, всему человичеству указать путь и осуществить идею своего нравственнаго миссіонизма, т. е. водворить если и не царство Божіе здісь на землі, то, по крайней мере, царство справедливаго распределенія земныхъ благъ. Личность еще больше въ своихъ глазахъ, еще могуществените, еще "самоцъннъе" — но тъмъ больше и ея подчинение. Не вынося своей свободы и полноты своего своеволія, она жадно ищеть преклоненія и преклоняется, прежде всего, передъ крестьянской массой, передъ темъ залогомъ грядущаго справедливаго распредъленія богатствъ и гармонически цільной жизни, который она несеть въ себъ. Пока же на первомъ планъ (въ ли-

тературъ) жалость къ освобожденному, но не счастливому еще народу, жальніе его до слезь, умпленіе передъ сохраненной имъ чистотой своего внутренняго образа, "лика" такъ сказать и, конечно, непримиримая ненависть къ окружающимъ народъ обстоятельствамъ. Кающійся дворянинъ вносить въ эту атмосферу мотивы своей больной совъсти, жажду покаянія, тоть духовный надрывъ, --- который помогь-де ему сразу перешагнуть пропасть, отделяющую его отъ народа,-- и идею красоты. Она эта идея выдвинута на первый планъ. Съ ея точки зренія созерцается, между прочимъ, и крестьянская жизнь, -- почему мы то и дело слышимъ разговоры о поэзін земледальческаго труда, о праведности (высшая степень красоты этической) крестьянской жизни вообще, - и самая жизнь, отвлеченно взятая. Въ центръ представленія о ней лежить идея подвига, прекраснаго виъ отношенія къ своимъ результатамъ, влекущаго къ себ'в внутренней красотой своей. И все это—и огромность стремленій, и жажда подвижничества, и безнадежный утопизмъ въ отношеніи къ народу и интеллигенціи — все это, повторяю, придаетъ эпохъ ея напряженный, фантастическій характеръ.

Въ общемъ своемъ стремленін 60-ые годы были скромные. Ихъ часто и справедливо называють "просвътительными". Ихъ умственное движение сравнивають даже съ уиственнымъ движениемъ Европы XVIII в., разумъется, mutatis mutandis. На самонъ дълъ въра въ разумъ, въ возможность построенія жизни на разумныхъ началахъ, требованія школы, образованія, преклоненіе передъ естественными науками-этимъ точнымъ енаніемъ- все это явленія той же категорін и все это одинаково характерно для эпохи. Шелгуновъ всю свою жизнь твердилъ: намъ нужна школа, еще школа и еще школа. Камнемъ краегольнымъ ученія Писарева было сознаніе, что мы бъдны и глупы, и значить, наша первая обязанностьучиться, чтобы развивать свои производительныя силы. Вся беллетристика того времени была построена на противоположении людей умныхъ, раціонально устраивающихъ свою жизнь, и людей неумныхъ, держащихся рутины, традицій и предразсудковъ. Прибавьте къ этимъ фактамъ женское стремленіе къ образованію, воскресныя школы, массу публичныхъ лекцій, которымъ лишь обстоятельства помъщали превратиться въ народные университеты, упорную популяризацію, напряженное изданіе дешевыхъ и общедоступныхъ книжекъ, работу на поприще народнаго образованія-- и вы увидите, что просвещение -- это нервъ эпохи. Не единственный, конечно, но самый важный, и можно сказать, что, когда исчезли все другія мечты, когда все другія ея верованія оказались разрушенными - эта мечта видеть народъ умнымъ, образованнымъ и самодъятельнымъ, эта въра въ могущество разума и знанія уцѣлѣли среди обломковъ и составляють необходимые элементы "людей 60-ыхъ годовъ", очутившихся среди новой обстановки. Слова Писарева, что мы бѣдны и глупы и что, пока мы бѣдны и глупы, ничто намъ не дается, быть можетъ, самое драгоцѣиное, что завѣщано намъ тѣмъ временемъ. Отсюда понятнымъ и опять-таки характернымъ для эпохи, является интересъ къ вопросамъ воспитанія, понятной и характерной — роль лучшихъ нашихъ педагоговъ, напр., Ушинскаго, Водовозова, Стоюнина и т. д. — потому что 60-ые годы это та же мечта о созданіи путемъ науки и просвѣщенія новой породы развитыхъ, умныхъ, здоровыхъ и самодѣятельныхъ людей.

Мечта быстро доказала, если и не свою неосуществимость, то во всякомъ случав—стало очевиднымъ, что ее приходится отложить въ очень долгій ящикъ, разъ въ распоряженій у людей ність какихъ-нибудь средствъ кромъ популяризацій, лекцій, воскресныхъ школъ...

Это сознаніе неосуществимости мечты становилось изо-дия въ день все очевиднъе. Все вело къ нему и все укръпляло его и прежде всего, конечно, та реакція, которая началась въ правительственныхъ сферахъ. Симитомы этой реакціи можно было разсмотръть уже съ 62-го года въ такихъ фактахъ какъ пріостановка "Современника" и "Русскаго слова" на 8 мъсяцевъ; петербургскіе пожары, и самое главное — польское возстаніе 63-го года дали этой реекціи твердую почву подъ собой. Послъ выстръла Каракозова (1866) она стала фактомъ, обратилась въ систему. Чиновничество и дворянство, какъ бы стушевавшіяся въ эпоху великихъ реформъ, нъсколько огорошенныя общимъ увлеченіемъ и напуганныя имъ, подняли свои головы. Катковъ началъ свою упорную и въ общемъ побъдоносную борьбу съ радикалами, либералами, или, какъ онъ презрительно говорилъ, "мальчишками", волна общественнаго увлеченія отхлынула.

"Нелегко и не весело, — пишетъ, напр., К. Арсеньевъ, — жилось русскимъ людямъ въ ту эпоху, съ которою совпадаетъ второй фазисъ развитія щедринской сатиры. Противодъйствіе реформамъ, предпринятымъ въ концъ пятидесятыхъ годовъ, не прекращалось, собственно говоря, ни на одну минуту, безпрестанно подбрасывая палки подъ колеса, создавая или сочиняя преграды, ограничивая задуманное, искажая исполненное; перевъсъ однако оставался сначала на сторонъ движенія, активъ политической жизни оказывался крупнъе ея пассива. Въ первой половинъ шестидесятыхъ годовъ, вслъдъ за великимъ днемъ 19-го февраля, реакціонныя стремленія стали быстро рости и укръпляться, но въ свътлыхъ промежуткахъ все еще не было педостатка. Окончательно потемцълъ горизонтъ не раньше 1866 года; къ 1868 г. темнота была уже явленіемъ пормальнымъ и привычнымъ. Ни одна реформа не была формально отмънена, но всъ были въ большей или меньшей степени обръзаны, обезсилены, извращены, выражаясь словами поэта, всъ рановременныя

мъры — рановременныя, конечно, только съ реакціонной точки зрънія, теряли должные размъры и съ трескомъ пятились назадъ. Осуществленіе преобразованій было отдано, за однимъ лишь исключеніемъ, въ руки людей, имъ враждебныхъ. Закрытіе земскихъ учрежденій въ с.-петербургской губернін (1867-68) послужило грознымъ предзнаменованіемъ для всего земства. Цълые отдълы новаго законодательства о печати сдълались мертвой буквой, прежде чъмъ было вполиъ испытано ихъ дъйствіе; практика, стъснительная для печати, была узаконена дополнительными постановленіями 1872 и 1873 г. Новые суды, едва вступивъ въ жизнь, стали предметомъ педоброжелательства и подозрѣній. Отъ крестьянскихъ учрежденій уцфлібло почти одно только имя, крестьянскій вопросъ быль объявлень навсегда порфшеннымь, больше не существующимъ. Податная реформа, поставленная было на очередь самимъ правительствомъ, застыла на одномъ мъстъ, несмотря на длинный рядъ сочувственныхъ ей земскихъ постановленій; на первый планъ выдвинулся, взамънъ ея, вопросъ объ усиленіи губернаторской власти. Въ общественной жизни все ръзче и ръзче заявляли себя обычные результаты реакцін и застоя, зарождались всф тф явленія, которыя достигли своего апогея къ концу семидесятыхъ годовъ. Мельчали учрежденія, мельчали люди, усиливался духъ хищенія и наживы, всилывало наверхъ все легковъсное и пустое".

Разсмотримъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ положение двухъ основныхъ сословій въ государствѣ--дворянскаго и крестьянскаго, и этотъ краткій обзоръ только подтвердитъ справедливость приведенныхъ строкъ.

Въ самый разгаръ эпохи бури и натиска многіе, и прежде всего сами дворяне, искренно полагали, что ихъ дворянское сословіе упразднено. Въ историческомъ прошломъ дворянская идея до такой степени срослась съ крѣпостнымъ правомъ, съ рабствомъ и привилегіей, что когда смѣлыя реформы подкопались подъ этотъ фундаментъ, не трудно было, особенно сгоряча, съ перепугу, вообразить полное ипспроверженіе дворянства. Нелицепріятное свидѣтельство на этотъ счетъ мы находимъ у Щедрина.

"Странное дѣло,—читаемъ мы въ "Письмахъ о провинціи":—покуда существовало крѣпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цѣлымъ рядомъ такихъ дѣйствій, которыя самаго невѣрующаго человѣка заставляли вѣрить... Трудно было не повѣрить тому, что всегда стояло, какъ живое, передъ глазами, то въ видѣ помѣщика, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ судьи или засѣдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имѣло возможность предъявлять нѣкоторую силу среди общаго безсилія, нѣкоторую иниціативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходитъ сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается, все-таки, въ томъ, что, однажды устронвшись, она до самаго конца осталась при этомъ

устройствъ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себъ вопроса, возможно ли для нея дальнъйшее развитіе, въ какомъ именно смыслъ и въ какую сторону? Будущее для нея пе существовало.

"Но будущее имъетъ за собой то неудобство, что оно непремънно является въ срокъ. Въ настоящемъ случаъ, оно пришло въ видъ упраздненія кръпостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всъ связующія нити, что вмъсть съ исчезновеніемъ кръпостного права, исчезло и дворянство!"

И, конечно, старое дореформенное дворянство, какъ первая экономическая сила государства, обладавшая къ тому же огромными привилегіями, какъ его единственный культурный представитель — исчезло. Но, наперекоръ фактамъ жизни, осталась дворянская пдея и она то, при первыхъ признакахъ реакцін, подняла голову. Эта дворянская идея слагалась изъ пъсколькихъ элементовъ. Прежде всего изъ элемента обиженности, потому что, хотя за крестьянъ было заплачено и заплачено очень щедро, хотя, въ видъ выкупныхъ платежей, дворянство получило более 400 милліоновъ и почти столько же въ видъ жельзнодорожныхъ концессій и ссудъ изъ земельныхъ банковъ, однако крепостное право по общему мненію представляло изъ себя такое устройство человъческой жизни, что потери его не могли вознаградить никакіе милліоны. Крізностное право, какъ пізчто устойчивое, обезпечивало, полагалось, все будущее дворянство; деньги въ его рукахъ не удержались и только раззадорили аппетить. Второй элементь дворянской иден заключался въ томъ, что государство обязано содержать и кормить всехъ дворянъ, безъ различія пола и возраста. Этотъ элементь, конечно, самый существенный, и какъ только упала горячка 60-хъ годовъ, замолкли либеральныя фразы, а выкупныя свид'втельства были провдены, мы видимъ поучительное зрълище – движеніе дворянства въ города и преимущественно столицы на службу или върнъе на кормъ.

"Неизбъжнымъ послъдствіемъ дворянскаго оскудѣнія,— нишетъ одниъ критикъ,—было исканіе благъ насущныхъ вдали отъ родныхъ гиѣздъ—исканіе, за которое наиболѣе расторонные изъ помѣщиковъ и принялись весьма усердно.

"Игло опо по двумъ главнымъ паправленіямъ—въ сторону государственной службы, гдъ пристроиться особенно старалось молодое покольніе, и въ области дъловой спекуляціи, манившей къ себъ преимущественно зъблыхъ представителей дворянства. Какъ разъ въ половинъ 60-ыхъ годовъ на томъ и другомъ поприщъ открылись широкје виды на обильную жатву. Реформы значительно размножили административносудебный персопалъ, обставивъ новыя должности и сытными окладами, а разростаніе желізнодорожной сіти значительно увеличило тяготівніе провинціи къ столицъ. Это тяготівніе и вызванный имъ усиленный обміть не только людей, но и товаровъ, между деревней и городомъ, въ свою очередь создало, прежде совсёмъ неизвістные, источники обогащенія.

"Сидъвшее по своимъ угламъ провинціальное дворянство протерло глаза, почуявъ негаданную добычу. Возможность пріобръсти нъсколько учредительныхъ наевъ въ желъзнодорожной концессін или пристронться къ какому-инбудь вновь открывшемуся банку, блестящимъ миражемъ проносилась предъ восхищенными глазами старосвътскихъ помъщиковъ, которымъ прежде и во сит не спились сказочныя суммы, теперь представлявніяся уже не во сив только, а и наяву. Въ то же время въсти о новыхъ мъстахъ и неслыханные прежде оклады по судебному, финансовому и другимъ въдомствамъ, давали надежду обезпечить сынковъ, которымъ уже не сидълось въ деревиъ и прежияя карьера армейскаго кавалериста, да украшеніе сельскихъ досуговъ прелестями разныхъ Палашекъ и Матрешекъ, казались очень уже мизерными. Анпетитъ разыгрался и у дътей, и у отцовъ, и разыгрался не потому только, что дома наступило оскудъніе, а потому въ особенности, что далекая прежде столица, стала такою доступною, благодаря чугункъ. Я охотно бы даже сказаль, что не оскудъніе вызвало эмиграцію въ Петербургъ, а какъ разъ наоборотъ, пробуждение новыхъ потребностей и погоня за мишурными приманками столицы, вызывали бросаніе имъній на произволъ судьбы и потому разворили помъщичьи хозяйства. Какъ бы то ни было, надежда обогатиться разомъ, вдругъ, естественнымъ образомъ должна была обусловить и готовность достичь такого обогащенія, какимъ бы то ни было путемъ. Погоня за успъхомъ, во что бы то ни стало, не могла не подъйствовать разрушающимъ образомъ".

На интеллигентное движение надвигался беззастанчивый карьеризмъ и разгулявшіеся аппетиты. И оно было беззащитно, потому что его подавляла масса, а что еще хуже: правительство, отвернувшись отъ него, стало относиться къ нему сначала подозрительно, а потомъ и прямо враждебно. Это сразу должно было изм'янить положение вещей и, очевидно, не къ выгодъ для людей 70-ыхъ годовъ. Но было и еще въ жизни пъчто, если не въ одинаковой степени замѣтное, то въ одинаковой-крупное п стихійное. Я говорю, конечно, о той повой общественной силь, которая успѣла такъ сказать оформиться и выступить на сцену жизни (и для многихъ, конечно, совершенно неожиданно) — это сила русской буржуазін, русскаго мащанства. Куда-нибудь да пошли 400 милліоновъ выкупныхъ платежей и столько же милліоновъ земельныхъ ссудъ. Пошли они на упроченіе русскаго кулачества и русскаго канитализма. Изъ своихъ подваловъ и лавокъ, изъ своей скрытой заствночной жизни купецъ вышелъ на улицу и скоро эту улицу себъ подчинилъ. Баринъ все же держалъ его въ редней: теперь ему не мъшали не только зайти въ гостиную, но и разсъсться тамъ чуть ли даже не въ переднемъ углу. Что онъ несъ съ собою? Конечно, на первыхъ порахъ только духъ хищнической наживы, торгашескаго расчета и того узкаго практицизма, который знаеть, что рубль долженъ дать рубль, и больше ничего не знаетъ. Витстт съ карьеризмомъ дворянства эти вотъ разнузданные торгашескіе инстинкты и составили господствующій духъ времени. Бороться съ нимъ и поб'вдить его хот'вла интеллигенція. Изъ какихъ элементовъ состояла она въ эту эпоху?

Конечно, не все дворянство пошло по пути карьеризма и не все оно сосредоточило свои думы на прокормленіп. Рядомъ съ дворянской идеей была сильна, хотя и не въ одинаковой степени, культурная традиція. Эта культурная традиція, исполненная еще воспоминаніями объ интеллигентномъ движеніи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ бы напрягла теперь всѣ свои силы и, видя себя окруженной врагами извнѣ, тѣснимая предателями изнутри, создала одинъ изъ самыхъ краспвыхъ, хотя и болѣзненныхъ русскихъ тпповъ—типъ кающагося дворянина. Тутъ—голосъ совѣсти, встревоженной воспоминаніями о неправдѣ предковъ, туть безкорыстиѣйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрѣнія.

Въ кающемся дворянинъ прежде всего и слышнъе всего голосъ совъсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благородивйшія побужденія, и на все это у него готовъ одинъ отвътъ: "все оттуда же, все изъ условій крізпостного состоянія, въ которомъ цілые віжа томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одъвалъ, услаждаль монхъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшив, полнымъ пренебрежениемъ къ личности человъка"... Онъ можеть, конечно, успоконть себя вотъ какимъ разсужденіемъ: "мон пріятели, крѣпостные Өедька и Яковъ проданы, и этою ц'яною оплачено мое воспитаніе: такимъ образомъ создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болъе расширить предъль гуманности, образованности, развитія и либерализма", -- но онъ не хочеть, не можеть сділать этого. Его мучить совъсть. Его тяготить дворянское происхождение. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвътить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спішить, торопится, хотя каждый шагь дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ приступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

"Но во имя правды, —восклицаеть онъ, —пожалуйста, не говорите о "веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпълъ впослъдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нътъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться пзъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать труд-

но, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свъта!.. Какъ не каяться, если совъсть мучить? Пусть она мучить вздоромъ и неправильно, да въдь мучить. Это—фактъ"...

Историческое ирошлое русской барской интеллигенціи (разумѣется, въ лицѣ лучшихъ ен представителей), доказало, что вопросы совѣсти (начиная съ Радищева), не только не чужды ей, а напротивъ того, самые для нея близкіе и родственные. Стоитъ вспомнить имена Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Герцена, характеристику декабристовъ въ извѣстномъ стихѣ, "хлѣбъ, воздѣланный рабами, не шелъ имъ въ прокъ" и наконецъ Толстого со всѣми его исканіями, самобичеваніемъ и т. д.—чтобы сдѣлать эту истину очевидной. Что же удивительнаго, если—вполнѣ согласно съ исторической традиціей—вся работа духа у кающагося дворянина подчинилась голосу встревоженной совѣсти? Отсюда предстояло два выхода—или упорная работа самосовершенствованія, или другая болѣе широкая работа въ видѣ расплаты передъ народомъ за грѣхи прошлаго. Кающійся дворянинъ выбралъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ послѣднее.

"Вотъ замъчательный и, смъю сказать, историческій фактъ: въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всъ эти Помяловскіе, Ръшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотъли никакихъ эпитемій извиакомидись съ бълой горячкой. Они были полны непависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвътственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалъченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тъсную раковнику собственной чистоты; примирившись съ тъмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажъ того самаго здація, гдъ мы себъ устроили уютное гиъздышко, живетъ непроглядное невъжество, безысходная нищета. Но разпочинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свъжаго воздуха. Такъ что они, со всъмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ",

Эти Помяловскіе, Ръшетниковы, Щановы спасали, указывая путь искупленія, пробуждая въ барской душть несвойственныя ей ръзкія и ръшительныя чувства, собственной своей искалъченной судьбой напоминая кающимся, что

"Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то-есть нужны Өедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ "вольные", но, во всякомъ случаъ, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся".

Такова этическая почва, на которой выросло народническое движеніе 70-хъ годовъ. Это была почва истерзанной совъсти, расплаты, жажды искупленія и жалгьнія.

Туть не только любовь и уваженіе къ мужику, не только печалованіе объ его участи, — туть нѣчто большее, я бы сказаль даже мистическое туть жальніе, жалость до боли, до самопожертвованія, туть плачь объ исчезающихъ устояхъ народной жизни, непримиримая обида, наносимая сердцу человѣческому самодовольнымъ ходомъ жестокой дѣйствительности, туть жажда вѣрить во что бы то ни стало, несмотря ни на что, желаніе держать мчащійся поѣздъ голыми руками.

Голосъ сов'єсти—вотъ что слышн'є всего. А она не считалась, не соразміряла силь.

"Надъялись на народъ, на самихъ себя-интеллигению. На мужика надъялись потому, что его идеализировали, а это было вполиъ естественно въ "кающихся дворянахъ" по отношенію къ тъмъ, передъ къмъ они каялись. Этого мужика горячо любили за надежды, которыя на него возлагались, и за тотъ гръхъ, въ которомъ себя передъ нимъ винили и, можеть быть, еще горячье любили за ть страданья, которыя онъ перенесъ въ прошедшемъ и переносилъ въ настоящемъ: любили-жалъли. Самихъ себя- интеллигенцію тоже любили, но лишь постольку, поскольку отрекались отъ себя, скидали съ себя барскія "ризки", "сливались" съ народомъ, дълая его дъло... Подъ интеллигенціей разумъли всъхъ... "хорошихъ" людей. Въ горячей любви къ мужику, въ великихъ надеждахъ коренился источникъ и великой способности къ самоножертвованію... Къ серединъ 70-хъ годовъ жизнерадостности уже было немного. Надежды оставались, но уже были не розовыя: онъ какъ бы свътили сквозь какой-то мрачный тумань оть тёхъ трагедій, которыя чуялись въ воздухъ... Не одна уже была введена поправка, не мало было сдълано оговорокъ. Но все-таки надежды были великія. Лирическое, пробавлявшееся одиниъ собственнымъ настроеніемъ, народничество, уступило мъсто критическому. Послъднее уже видъло, что община — это "чортъ знастъ что, а не община", но еще держалось-и теперь намъ видится, пожалуй, здбсь какой-то порывъ отчаянія— держалось за надежду— "безсознательную красоту ржаного поля", стихійное благообразіе формъ пародной жизии превратить въ сознательную красоту и благообразіе, и сдѣлать это могла и должна была интеллигенція, которая для того сама должна стать свободной"... Невъдомскій.

Все это такъ, но въ высшей степени, съ надрывомъ даже. Иначе, вирочемъ, и быть не могло. Интеллигентныя стремленія имѣли противъ себя:

1) нежеланіе правительства продолжать дѣло реформъ, 2) новый фактъ жизни—ея "окапитализированіе", такъ сказать, 3) господствующій духъ торгашеской наживы и карьеризма. Словомъ, оно имѣло противъ себя всѣ дѣятельныя, организованныя силы общества. А за себя? Вѣрили и думали, что "за себя" былъ народъ, хотя эта вѣра и эти думы были совершенио

фантастическія. Но все равно он'я были и были именно въ безм'ярной степени— въ такой же, въ какой была в ра и въ себя, интеллигенцію, и въ науку и во власть челов'я надъ жизнью. Возьмите хотя бы такую воть программу: "русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до изв'ястной степени даже враждебны и должны быть враждебны другь другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова, и можеть быть, русская буржуазія не съ'ясть русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія, и народъ будеть нав'ярное съ'яденъ"—и вы поймете, ч'ямъ была русская интеллигенція въ своихъ собственныхъ глазахъ.

ПІли къ мужику, раздавали свое имѣніе, надѣясь обновить себя, успокоить встревоженную совѣсть, отрѣшиться отъ "проклятаго" барства, а
потомъ чѣмъ дальше тѣмъ больше, тѣмъ напряженнѣе шли къ мужику
осуществить идеалъ крестьянскаго царства. На мужика надѣялись, его идеализировали, считали его носителемъ не только "зоологической правды",
правды, выработанной властью земли и вѣками общинной жизни, но правды
вообще, способной обезпечить счастье всѣхъ. Но мужикъ спалъ и спалъ
глубоко въ какой-то одури отъ своего труда и заботъ. Въ то время, какъ
интеллигенція шла къ нему съ своей гордой, самонадѣянной вѣрой, съ
своей мечтой о возрожденіи человѣчества, онъ былъ еще въ эпохѣ Даждь
Бога и молился аллилуевой женѣ безъ мысли о собственномъ достоинствѣ,
собственныхъ правахъ—забитый и заколоченный тяготой недоимокъ, весь—
продуктъ и порожденіе крѣпостного права. Онъ былъ, по скорбно-саркастическому опредѣленію Щедрина, Конягой, поражавшимъ своей живучестью,
и только.

Произошла во всякомъ случат трагическая встртва двухъ міровозэртній — народнаго и интеллигентнаго, при чемъ втрили и признавали, что народъ и интеллигенція могутъ превосходно столковаться другъ съ другомъ. Думати дальше, что мы, интеллигенція, знаемъ народъ.

Точно ли знаемъ мы его? Можемъ ли мы его знать? А если мы его знаемъ, то можемъ ли мы его понять? Я не говорю уже о глубочайшемъ фатализмъ земледълческаго мірососерцанія \*), но и кромъ него, какъ объяснить эти буржуазные, мъщанскіе, накопляющіе пистинкты русскаго крестьянина, какъ объяснить то, что стоитъ только человъку изъ народа

<sup>\*)</sup> Это очень важно, и чтобы фатализмъ земледъльческаго міросозерцанія не быль пустымъ словомъ въ глазахъ читателя, напомню хотя бы слъдующія вотъ строки изъ сочиненій Гл. Успенскаго: "Корнемъ вліяній (на мужика)—говорить этотъ замъчательный писатель,—я долженъ быль признать природу. Съ ней человъкъ дълаетъ дъло, непосредственно отъ

отшатнуться отъ него, и онъ начинаетъ маклачить и кулачествовать? Какую дальше ц'єну придать этимъ пистинктамъ?

Щедринъ сурово напоминаетъ хозяйственному мужпку, что не о единомъ хлъбъ живъ бываетъ человъкъ. По мужикъ, конечно, этотъ самый насущный хлъбъ и заботы о немъ ставить на первый планъ своего житейскаго обихода и не можетъ не ставить его. Тургеневъ, который зналъ мужика не хуже нашихъ народниковъ, а пожалуй, что и получше ихъ, писалъ какъ-то Герцену: "Народъ, передъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ раг excellence и даже носитъ въ себъ зародыши такой буржуазіи въ дубленномъ тулупъ, теплой и грязной избъ, съ въчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвътственности и самодъятельности, что оставитъ за собой всъ мътко върныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ. Далеко нечего ходить—посмотри на нашихъ купцовъ"...

Тоть же Тургеневъ написалъ "Новь"—это удивительное произведение нашей литературы, безконечно грустную сатиру на наше народничество.

нея зависить-чему же она его учить? Она учить его признавать власть и при томъ власть безконтрольцую, своеобразную, капризно прихотливую и бездушно жестокую. Въ самомъ дъль, чего только не выдълываетъ природа надъ Иваномъ Ермолаевичемъ! По какому-то необъяснимому злорадству она, напр., изсушаетъ его ниву, буквально облитую нотомъ. Съ безпощадной жестокостью она не день, не два, а два-три мъсяца подъ рядъ томитъ его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голодъ, о нуждъ, томитъ и молчитъ... Ежедневно она безъ всякаго милосердія сулить ему дождь, урожай, съ утра собираются тучи, ходять въ небъ станицами, громоздятся несмътными массами, глыбами, сулять благодать и счастье... Нужно быть на мъстъ Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чистофизическую жажду къ этой тучь, къ этой водъ, которую сулить небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность къ этому небу, къ этой тучъ... Вотъ, наконецъ, она собралась, вотъ она тронулась и обложила небо со всъхъ сторонъ, она гремитъ и сверкаетъ, она дышетъ влагою, Иванъ Ермолаевичъ даже собственнымъ горломъ чувствуеть эту влагу и воду, жаждеть-жаждеть и ничего! Прошла туча!.. И все это съ безбожиъйшимъ, несправедливъйшимъ равнодушіемъ... Терпи, Иванъ Ермолаевичъ! И Иванъ Ермолаевичъ умъетъ терпъть, не думая, не объясняя, терпъть безпрекословно.

"Онъ знакомъ съ этимъ выраженіемъ на фактѣ, на своей шкурѣ, знакомъ до такой степени, что ръшительно нѣтъ возможности опредѣлить этому терпѣпію болѣе или менѣе точный предѣлъ". Или: "...Случайности въ природѣ онъ (мужикъ) сосредоточиваетъ въ Богѣ, случайности, всевозможной политики—въ царѣ. Царь пошелъ воевать, царь далъ волю, царь раздаетъ хлѣбъ. Что царь скажетъ, то и будетъ: деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядникъ или непремѣный членъ — это уже совершенно ненужная подробностъ" (т. II, 541). А въ поясненіе всего

Однако о "Нови" было принято не говорить, а надъ Тургеневымъ было принято подсмъпваться, въ чемъ, между прочимъ, не разъ упражнялся и г. Михайловскій.

Но если Тургеневъ правъ, если наша вышедшая изъ народа буржуазія способна заткнуть за поясъ даже западную буржуазію, потому что она дика, какъ лѣсной звѣрь, — то не смѣшно ли самое предположеніе, что кающійся дворянниъ Неждановъ, голова котораго набита сенсимонизмомъ и проектами архигектурныхъ чудесъ XV-го вѣка можетъ столковаться съ Хоремъ, любящимъ жилой запахъ? А Хорь — это сила, дъйствительная жизненная сила, не считаться съ которой просто смѣшно: сынъ его откроетъ кабакъ или лавку и не ударитъ въ грязь даже въ роли господина Губонина, будетъ превосходно пграть на струнахъ народолюбія п

этого Успенскій говорить: "Повинуйся и повельвай до такой степени прочно вбиты природою въ сознаніе Ивана Ермолаевича, что ихъ оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная постоянная связь Ивана Ермолаевича съ природой, отъ которой онъ единственно почернаетъ всъ свои свъдънія, взгляды, вкореняя въ основаніе всего жизненнаго обихода Ивана Ермолаевича эть два положенія "повинуйся и повельвай" до такой степени послъдовательно продолжается въ его семейнообщинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организаціи ивтъ ръшительно ни возможности, ни смысла. Но и кромъ этого, читатель долженъ согласиться, что всякія попытки человъка, имъющаго о тъхъ же вещахъ понятія книжныя бумажныя и т. д. должны непремъпно оказаться безплодными. Въ отвътъ на всъ такія книжныя разглагольствія Иванъ Ерм. можетъ отвътить только одно: "безъ этого нельзя", по это "только" имъетъ за собой въковъчность и прочность самой природы".

Жаль, что мужика поняли такъ поздно и нельзя не воскликнуть: "Бъдные и ителлигенты!" Потому бъдные, что они попали въ самое непріятное положеніе. Они не поняли, да и не хотъли понять, что крестьянинъ есть собственникъ прежде всего, они дали себя обмануть остатками общиннаго духа, потребительнаго хозяйства, артелей и т. д., они думали, что ихъ идеалъ коммунистическаго благополучія какъ нельзя лучше и проще вибдрится въ народную жизнь. А между тъмъ, на ихъ же глазахъ деревня дълилась на 2 лагеря-хозяйственныхъ мужиковъ, этихъ упрямыхъ мелкихъ буржуа, способныхъ къ ожесточенному владанію собственностью, и голь, для которой единственный выходъ — фабрика. Но что общаго между коммунистическимъ идеаломъ и хозяйственнымъ мужикомъ или невъжественной, неорганизованной голью,идеаломъ, который, какъ это прекрасно доказывается исторіей, для своего хотя бы кратковременнаго только осуществленія, требуетъ отъ человъка высочайшаго подъема идеалистическихъ и религіозныхъ его стремленій?...

пріобрітать акцін, очарованіе которыхъ для него, разумістся, миліве, чіть очарованіе жилого запаха.

Умственный мужикъ идетъ въ буржуазію-—вотъ жизненный фактъ, теперь слишкомъ очевидный, чтобы его оспаривать, но совершенно незамѣтный для интеллигенціи 70-ыхъ годовъ. Не то, чтобы она не знала его,
а просто знать не хотѣла, онъ не пугалъ ее, не входилъ необходимымъ
элементомъ въ ея мышленіе, онъ не существовалъ для нея, а если и существовалъ, то лишь какъ "грустное явленіе", "какъ ненормальность",
какъ матеріалъ для нравственнаго суда и правственнаго осужденія. И
догмать: "пителлигенція и народъ могутъ превосходио столковаться другъ
съ другомъ"—не возбуждалъ вначалѣ никакихъ сомиѣній.

Не хотълось бы этого говорить, а надо: на сцену выступаетъ почти невъроятное самомнъние пителлигенции и замътъте-пителлигенции очень немногочисленной и въ масст своей жестоко-некультурной, набиравшейся съ бору да съ сосенки. На ея сторонъ было нъсколько крупныхъ литературныхъ талантовъ, нъсколько проблематическихъ обобщеній несуществующей наукисоціологін и жажда самопожертвованія-вотъ все, что было на ея сторонъ. Была еще обида за жестокость жизни, была и жалость къ народу, при полномъ его непониманів. Думали, вапр., что земледільческое міросозерцаніе крестьянина радостно прилітится къ высшимъ и даже коммунистическимъ формамъ общежитія, а вотъ Успенскій, самъ изъ числа мечтателей, говорить, что по строгой логика своего земледальческого міросозерцанія отвътъ мужика "колебателю той или другой изъ основъ долженъ непремінно выразиться въ представленіи этого самаго колебателя по начальству" (т. И с. 550). Разберитесь воть хотя бы въ этомъ одномъ противоръчін, и вамъ станетъ ясна вся шаткость надеждъ и упованій нашихъ народниковъ. Но и понятна въ то же время вся настойчивость героической проповеди съ ихъ стороны, все признание, что вера двигаетъ горами, потому что кром' какъ на это, не на что было бы и опереться. Эта пропов'ядь геропама выходила не только изъ больной совъсти кающагося дворянина, не только изъ гива, жажды отмщенія и жалости разночинца, но и изъ смутнаго сознанія, что воистину надо горы сдвинуть съ м'яста, Потомъ п въра не могла не ослабъть и на сценъ лишь невозможность примиренія, лишь отчаяніе, несущее гибель... Туть уже нравственная эстетика на первомъ планъ, красота порыва и отваги, противопоставленная прозъ буденъ и съраго за себя дрожащаго существованія и гложущая жалость сердца.

## Философія критической личности.

Въ литературномъ отношеній эпоху 70-ыхъ годовъ можно начинать съ 1868-го года, когда умеръ Писаревъ, появились "Огечественныя Записки" подъ обновленной редакціей Некрасова, Елисеева, Щедрина— и Арнольди напечаталъ въ "Недълъ" свои замъчательныя и глубоко характерныя для эпохи "Историческія письма".

Точка эрфнія "Историческихъ писемъ" — одного изъ первыхъ на русскомъ языкъ философско-историческихъ произведеній- - несмотря на броню, надътую на нее высоко образованнымъ авторомъ - чисто этическая. Это спряжение глагола "быть должнымъ". Это горячій, полный веры призывъ къ борьбе во имя прогресса, целью котораго объявлено общечеловеческое счастье. Это ивчто большее, это призывъ къ расплать за ть жертвы, которыя уже принесены людьми въ ихъ прошломъ во имя все еще неосуществленнаго идеала, т. е. идея, которая не могла не придтись особенно по душть кающемуся дворянину. Это утопія, въ которой нельзя не видіть ни огромной требовательности по отношенію къ каждому отдельно человеку, ни яснаго желанія задіть его совість, представляя ему безмірность ціны прогресса и выставляя на видъ всю полноту его нравственной отвътственности передъ страданіями прошлаго и настоящаго. То было тяжкое бремя, добровольно возлагаемое на себя. "Современникъ, — говорилось тогда, — помни, что у тебя исть инчего собственнаго. Все, чемъ ты гордишься, доставляеть тебф наслажденіе, весь комфорть, которымь ты пользуешься, критическая мысль, освободившая тебя отъ предразсудковъ, -- все это стоить страшно дорого и стоить на твоемъ личномъ счету. Расплатись же по этому счету, если у тебя есть честь, совъсть, сознание собственнаго достоинства"... Каковъ, какъ не этотъ, могъ, дъйствительно, быть смысль такой воть рѣчи:

"Исторія не кончена. Она совершаєтся около насъ и будеть совершаться покольніями растущнять и еще не родившимся. Настоящее нельзя оторвать отъ минувшаго, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значеніе, если бы оно не было неразрывно связано съ настоящимъ, если бы одинъ великій процессъ не охватывалъ исторію въ ея цьломъ. Умерли дъятели минувшаго. Измънилась культура общества. Новые конкретные вопросы стали на мъсто прежнихъ. Девизы минувшаго измънили смысть и значеніе. Но общечеловическая роль личностей въ настоящемъ осталась та же, что была за тысячи лютъ. Подъ пестрыми формами культуры, въ сложныхъ вопросахъ новаго времени, подъ разнообразными девизами побъжденныхъ и побъдителей скрыты все ть же задачи. Внъ истины и справедливости прогресса никогда не существовало. Безъ личной критики не добыта ни одна истина. Безъ личной энергіи не осуществилось ничто справедливоє. Безъ впры въ свое знамя и безъ умпънья бороться съ противниками не восторжествовала ни одна прогрессивная партія. Формы культуры требують для своего развитія работы мысли, какъ и въ минувшія тысячельтія. Великіе точно такъ же мало застрахованы оть опасности потерять или измѣнить свой смыслъ. Общественныя условія для возможнаго прогресса не измѣнились. Требованія уплаты за прогрессъ не могуть быть игнорируемы развитюю личностью"...

Любопытно отмѣтить, какъ настойчиво повторяется слово "уплата" въ проповѣдяхъ того времени и какъ охотно даже серьезные люди принимають тонь
моралиста и проповѣдника. Создаются формулы прогресса, сочиняются философско-историческіе труды и все это имѣетъ единственною, главнѣйшею цѣлью
воздѣйствовать на совѣсть слушателя, пробудить уснувшую или непросыпавшуюся еще, поддержать колеблющуюся. Атмосфера была насыщена
иравственною отвѣтственностью, и считалось чѣмъ-то пошлымъ и прямо
буржуазнымъ говорить о правѣ каждаго на личное счастье.

**Арнольди** постоянно и настойчиво возвращается къ мысли о цѣнѣ прогресса, о жертвахъ, понесенныхъ человѣчествомъ.

"Дорого, — продолжаеть онъ, — заплатило человъчество за то, чтобы нъсколько мыслителей, въ своемъ кабинеть, могли говорить объ его прогрессъ. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибшихъ въ минувшемъ въ борьбъ за его существованіе, и оцънить работу ряда покольній, трудившихся только для поддержанія своей жизни и для развитія другихъ, и если бы вычислить, сколько потерянныхъ человъческихъ жизней и какая цънность труда приходится на каждую личность, нынъ живущую нъсколько человъческою жизнью, — если бы все это сдълать, то, въроятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капиталь крови и труда израсходованъ на ихъ развитіе. Къ успокоенію ихъ чуткой совъсти служить то обстоятельство, что подобный расчеть невозможенъ.

"Впрочемъ, следуетъ ужаснуться не тому, что прогрессъ меньшинства обошелся дорого, но разве тому, что опъ обошелся такъ дорого и что за эту цену сделано такъ мало. Если бы меньшинство ранее и старательнее позаботилось о распространеніи около себя развитія, пріобретеннаго въ области культуры и мысли, то число потерянныхъ жизней и труда было бы не такъ велико, сумма, приходящаяся на каждаго изъ насъ, была бы менее, и не увеличивалась бы такъ громадно съ каждымъ поколеніемъ. Надъ законами естественной необходимости мы не властны, а потому раз-

судительный человъкъ долженъ съ ними помириться, ограничиться ихъ спокойнымъ изследованіемъ и, насколько возможно, воспользоваться ими для своихъ целей. Не властны мы и надъ исторією, прошедшее доставляеть намъ лишь факты, которые могуть намъ иногда служить для исправленія будущаго. За грахи отцовъ мы отватственны лишь настолько, насколько продолжаемъ эти гръхи и пользуемся ими, не стараясь исправить ихъ последствій. Мы властны въ некоторой степени лишь надъ будущимъ, такъ какъ наши мысли и наши действія составляють матеріаль, изъ котораго организуется все содержаніе будущей истины и справедливости. Каждое покольние отвытственно передъ потомствомъ за то лишь, что оно могло сдълать и чего не сдълало. Поэтому и намъ, въ виду суда потомства, предстоить решить вопросы: какая доля неизбежнаго, естественнаго зла лежить въ томъ процессь, который мы называемъ громкимъ именемъ историческаго прогресса? Насколько наши предки, доставившие намъ, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого прогресса, безъ нужды увеличивали и продолжали страданія и труды большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшагося? Въ такомъ случав ответственность за это зло можетъ пасть и на насъ въ глазахъ будущихъ покольній.

"Въ виду этого мы должны признать, что выгоды современной цивилизацін оплачены не только неизб'яжнымъ зломъ, но еще огромнымъ количествомъ совершенно ненужнаго зла, отв'ятственность за которое лежить на предыдущихъ покольніяхъ цивилизованнаго меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодействію всякой цивилизующей дъятельности. Исправить въ прошедшемъ это эло мы уже не можемъ. Страдавшія покольнія умерли, не облегченныя въ своемъ трудь. Нынъшнее цивилизованное меньшинство пользуется ихъ трудомъ и страданіями. Мало того: оно пользуется еще страданіями и трудомъ огромнаго числа своихъ современниковъ и можеть вліять на увеличеніе труда и страданій ихъ внучать. Такъ какъ за это последнее обстоятельство мы несли и будемъ нести правственную ответственность передъ потомствомъ, то историческое изследование цены совершавшагося прогресса приводить къ следующему практическому вопросу: какія средства имфеть настоящее покольніе, чтобы уменьшить свою ответственность? Если бы живущія личности различнаго развитія спросили себя: что намъ делать, чтобы не отвечать перать потомствомъ за новыя страданія челов'вчества?"

Чтобы не нести этой страшной нравственной отвётственности и чтобы расплатиться за прошлыя жертвы, человёкъ долженъ знать, что главнымъ дёятелемъ прогресса является критически мыслящая личность, которая ставить цёли (идеалъ) и осуществляетъ ихъ.

По прямолинейности это почти писаревская точка зрѣнія. Критическая мысль превознесена, ей воспѣтъ гимнъ, на нее возложены всѣ упованія. Если она разрушила родовой строй, создала науку, искусство, воспитаніе, раздѣленіе промышленныхъ работъ, политическія формы государственной жизни, то можемъ ли хоть на минуту сомнѣваться въ ея великомъ предназначеніи для будущаго. Посмотрите, какъ тщательно удалены всѣ безчисленные элементы культурной эволюціи—дѣятельность подражанія, самостоятельное развитіе формъ жизни путемъ развитія внутреннихъ противорѣчій и т. д. Только критическая мысль объявлена всемогущей, только въ ней сосредоточилось все доброе исторіи. Она выработала, вырабатываетъ и выработаетъ еще обстановку общаго счастья и благоденствія. Конечно, ей отводится первое мѣсто и въ разрѣшеніи экономическихъ неудобствъ и золъ нашей жизни...

Опровергать туть въ сущности нечего. Это —въра целой эпохи, такой далекой отъ насъ по своему духовному строю, что намъ почти невозможно проникнуть въ ея истинное настроеніе. Въ этихъ нісколько неуклюжихъ гимнахъ Ариольди чувствуется и живое слово, и "духъ живъ", чувствуется въра, исходившая изъ таниственныхъ глубинъ человъка. Это не фразы, не наборъ словъ, не систематическое изложение тахъ и другихъ взглядовъ--это нетерпізливый, нервный катехизись, бывшій такъ страшно нужнымъ для людей, считавшихъ себя призванными дълать исторію и нравственно отвітственными за ся ходъ, за всіз прошлыя и современныя пиъ страданія человъчества... Измученная совъсть кающагося дворянина, старо-барская щедрость значительно пресыщеннаго и утомленнаго духа, интеллигентная гордость разночинца, смело противоставившая свою критику "векамъ и народамъ" - все соединилось для того, чтобы создать эти искрение, евътлые и бодрящіе призывы. Можно цъликомъ отрицать эти мысли, можно не видъть въ нихъ ни крупицы научности, но нельзя смъяться надъ восторженными р'вчами фанатика, готоваго умереть за свои иллюзін и призраки.

Эта въра, повторяю, —поражаетъ своею огромностью и, быть можетъ, причиной этой огромности было то, что выросла она на чисто вравственной почвъ отвътственности передъ счастьемъ и злополучіемъ людей. Не были спокойны люди, мучительно тревожились они, видя себя окруженными несчастьемъ и страданіемъ. Страшно ненавидъли они всю эту скверность жизни, всю ся жестокость, и ихъ ненависть была тяжелой бользиью. Инчто не ослабляло ся, кромъ мысли, что зло и неправда сейчасъ же должны быть упразднены, что люди для этого могутъ и должны пожертвовать даже личнымъ своимъ бытіемъ. Нравственныя начала окрашивали собою проповъдь, въ этихъ воззваніяхъ слышался упрекъ равнодушію и объ-

щаніе блаженства. Они усиливались еще воспоминаніями о жертвахъ, уже принесенныхъ Молоху цивилизаціи, и эти воспоминанія, очевидно, стремились пробудить совъсть, стыдъ и вдохновить на новые подвиги устававшихъ борцовъ...

Я думаю, что представление эпохи о смыслъ жизни, способахъ борьбы со зломъ, счастъъ личномъ и общечеловъческомъ имъютъ огромное значение для ея понимания. Эта философія исторіи отражается и въ критикъ, и въ поэзіи, и беллетристикъ. Это центральный иунктъ, который суммируетъ въ счастье. Не зная философіи исторіи даннаго времени, вы не знаете его исихологіи. Поэтому я позволю себъ еще немного остановиться на ученіи Арнольди о прогрессъ, точнъе же его формулъ прогресса, почти безъ перемъны принятой въ настоящее время многими, напр., Максимомъ Ковалевскимъ.

"Чтобы отвътить на вопросъ, въ чемъ могъ состоять прогрессъ, приходится прежде всего опредълить его элементы и отыскать въ разнообразныхъ процессахъ, охватываемыхъ словомъ, развитіе, то, что для насъ представляетъ стремленіе къ лучшему.

"Здъсь намъ представится два процесса, въ которыхъ мы не можемъ не признать, съ перваго же взгляда, процессовъ прогрессивныхъ, но которые какъ бы различаются настолько, что могутъ оказаться противоръчивыми и дъйствительно входили между собою въ столкновеніе въ реальной исторіи.

"Предъ нами ростъ личной мысли, съ ея техническими изобрътеніями, съ ея научными завоеваніями, съ ея философскими построеніями, художественными созданіями и нравственнымъ героизмомъ. Предъ нами солидарность общества съ ея основными побужденіями: "каждый за всъхъ, всъ за каждаго", "всъмъ все необходимое для жизни и развитія, отъ каждаго всъ его силы для работы на общественную пользу, для общественнаго блага, для общественнаго развитія".

"Ростъ сознательныхъ процессовъ въ личности, развитіе личности въ области мысли, есть безспорное для насъ явленіе прогресса. Тъ условія которыя обезпечиваютъ наибольшій и наибыстръйшій ростъ личной мысли въ человъчествъ, суть, вслъдствіе этого, условія прогресса.

"Съ другой стороны, прочность общественной связи является необходимымъ условіемъ здороваго существованія общества и благосостоянія особей въ него входящихъ. Поэтому все, скръпляющее эту связь, является намъ элементомъ благодътельнымъ, прогрессивнымъ; все, ослабляющее эту связь, все, вызывающее вражду въ обществъ, создающее перавенство въ его средъ, есть для насъ явленіе натологическое, регрессивное. Идеаломъ общества является для насъ въ этомъ отношеніи общество личностей равныхъ, солидарныхъ другъ съ другомъ по своимъ интересамъ и по своимъ убъжденіямъ, живущихъ при одинаковыхъ условіяхъ культуры и устранившихъ, по возможности, изъ своей среды всъ враждебные другъ другу аффекты, всякую форму борьбы за существованіе между членами общества".

"Прогрессь (такимъ образомъ) есть рость общественнаго сознанія, насколько оно ведеть къ усиленію и расширенію общественной солидарности, онъ есть усиленіе и расширеніе общественной солидарности, насколько она опирается на растущее въ обществю сознаніе. Органомъ прогресса является развивающаяся личность, вню дъятельности которой прогрессь невозможенъ, которая, въ процессю развитія своей мысли, открываеть законы общественной солидарности, законы соціологіи, прилагаеть эти законы къ современности, ее окружающей, и въ процессю развитія своей энергіи находить пути практической дъятельности, именно перестройки окружающей его современности во имя своего знанія".

Важна, вирочемъ, для насъ не сама формула, важно положеніе, что "внъ дъятельности развивающейся личности прогрессъ невозможенъ", и изъ этого простого соціологическаго положенія вытекала уже вся этическая система Арнольди. Во имя своего долга передъ человъчествомъ, во имя своей отвътственности передъ принесенными уже жертвами личность обязана стремиться къ развитію. Это развитіе даетъ ей истинное наслажденіе собственнаго сознаваемаго роста и вмъстъ съ тъмъ вызываетъ желаніе и потребность предоставить возможность и условія развитія всюлю людямъ, которые по своей внутренней цънности равны и одинаковы. Высшимъ проявленіемъ нравственной дъятельности является поэтому творчество новыхъ соціальныхъ формъ, т. е. формъ, наиболье способствующихъ возможности общаго развитія, въ непрестанности и успъшности котораго находятся всъ условія человъческаго счастья.

## Народничество.

Съ значительнымъ основаніемъ можемъ мы смотрѣть на народничество, какъ на спитезъ, или, вѣрнѣе говоря, какъ на попытку спитеза двухъ основныхъ теченій русской мысли: западничества и славянофильства. Разумѣется, это замѣчаніе относится только къ теоретической части народничества, которое однако никогда не пиѣло вида строго разработанной, систематизированной доктрины. Это было ученіе чисто органическое, т. е. такое, которое отвѣчало не однимъ потребностямъ разсудочной мысли, а и потребностямъ воли, т. е. мечты, надежды, стремленій. Воспитанные препмущественно на образцахъ западной мысли, на теоріяхъ французскихъ утопистовъ, какъ на фундаментѣ, — народники продолжали дѣло западниковъ,

развивая и обостряя ихъ критику окружающихъ условій, относись съ полнымъ и непримиримымъ отрицаніємъ ко всей совокупности и ко всёмъ частностямъ доктринъ оффиціальной народности. Только въ Россіи неоффиціальной, крестьянской прежде всего, — они видёли существованіе такихъ устоевъ, опираясь на которые, по ихъ миёнію, можно было питать самыя смёлыя надежды. Этими устоями были артель, община, кустарная промышленность и иные остатки "первобытнаго хозяйства", какъ называють это явленіе западные соціологи. Это сближало народниковъ съ славянофилами.

Что же отличало народниковъ 70-хъ годовъ отъ народничества-соціализма 60-ыхъ, главнымъ представителемь котораго былъ, какъ мы видѣли, Чернышевскій? Не программа — нѣтъ. Программы тѣхъ и другихъ совпадали по всѣмъ существеннымъ пунктамъ. Но разница во времени вызвала и различіе въ настроеніи. Народничество 70-хъ годовъ имѣло передъ собой уже совершившійся фактъ—капитализаціи русской промышленности, а отчасти и земледѣлія. Для Чернышевскаго же это было дѣло будущаго, устраненіе котораго вполнѣ находилось во власти людей. И потому тамъ, гдѣ Чернышевскій обращался къ разуму для предупрежденія и устраненія, народники должны были звать къ борьбѣ, къ героическимъ порывамъ и поступкамъ, которые не только бы направили жизнь по надлежащему руслу, но и повернули бы ее съ одного русла на другое.

Раціоналистическая этика 60-хъ годовъ зам'янилась героической и абсолютной 70-хъ.

Народничество какъ народолюбіе, какъ признаніе за народомъ первенствующаго значенія въ общественной и государственной жизни, какъ стремленіе опереться на народные уклады жизни, не представляло изъ себя чего∗то единаго, а напротивъ того, раздѣлялось на толки и направленія, усиленно даже враждовавшія одно съ другимъ. Многое раздѣляло и прежде всего самое понятіе народа.

Понятіе народа въ русской литературѣ—категорія чисто историческая. Съ какой-то странной, чисто механической правильностью оно мѣиялось каждое десятильтіе, —на которыя судьба подраздѣлила ходъ развитія русской мысли. Отъ народа — "Идемъ — бѣжимъ", перешли къ народу-Горемыкѣ; затѣмъ вѣрили въ народъ, исполненный стремленія къ свободѣ, съ затаеннымъ, но сильнымъ чувствомъ собственнаго достоинства (Добролюбовъ и его школа), явился наконецъ народъ-учитель, передъ которымъ оставалось только снять шапку и низко-низко поклониться въ тайной надеждѣ, что онъ своей вѣковой мудростью, безкорыстіемъ своей правды,

выросшей на почвѣ вѣковыхъ сграданій, палѣчитъ интеллигентную душу отъ всякой скверны и убѣлитъ ее бѣлѣе снѣга. Такъ и едѣлали Достоевскій, Толстой и одновременно съ ними въ грубой, топорной формѣ почему-то такъ безжалостно забытый и всѣми пренебрегаемый (даже народниками, которымъ ужъ оно совсѣмъ не къ лицу) І. Юзовъ. Нечего, конечно, и говорить, что, одинаково, представленіе о народѣ, какъ о стадѣ и быдлѣ ни на минуту не покидало извѣстную часть нашей литературы, но какъ ни могущественна была эта часты въ сферѣ своей спеціальности,—на общественную мысль собственно она оказывала вліяніе самое незначительное.

Вирочемъ, какъ ни различны опредъленія понятія "народъ", въ основъ его всегда лежало и лежить еще понятіе простонародья и мужика. Это своеобразное наслъдіс нашей исторіи, остатокъ дореформеннаго кастоваго строя, отръшиться отъ котораго мы никакъ не въ состояніи.

Какъ ни различны опредъленія отъ "народъ—это мужикъ", до "народъ—это трудящіеся классы общества, живущіе исключительно на заработокъ", но для народничества собственно они не характерны. Характерно такое опредъленіе: народъ — это трудящияся крестьянская масса, живущая въ особыхъ экономическихъ (общинное землевладъніе, артель, кустарная промышленность п т. д.) и обычно правовыхъ (міръ) условіяхъ. Народники върили, что эти экономическія условія представляють изъ себя своего рода устои, почему одной изъ основныхъ догмъ народничества была такая:

Для насъ, русскихъ, путь западнаго экономическаго развитія не обязателенъ. Мы можемъ пойти своимъ путемъ, опираясь на устои крестьянской хозяйственной жизни.

Еще больше, чёмъ понятіе народа, раздёлялъ дёйствительно трудный вопросъ: съ чёмъ слёдуетъ (или слёдовало бы) согласоваться — съ миённіями или интересами народа. Въ различныхъ рёшеніяхъ этого вопроса особенно ясно отразилось преобладаніе славянофильской или западнической струи. Начну съ преобладанія первой.

**І. Юзовъ.** (О. Н. Каблицъ). (1848—1893). Въ одномъ изъ некрологовъ Юзова-Каблица мы читаемъ:

"Народничество—любимый терминъ покойнаго, было символомъ любовнаго и внимательнаго отношенія къ народу, прислушиванія не къ одной только нуждъ его (радикальное направленіе), но и къ его думамъ, чувствамъ, всему нравственному и умственному строю, безъ какого-либо признанія за собою права пасильственно измѣнять его, но и безъ чув-

ства обязанности быть съ нимъ безусловно слитымъ-что часто не можетъ быть сдълано искренно.

"Достаточно было хотя въсколько знать покойнаго, или раскрыть и прочесть нъсколько страницъ изъ его книги, чтобы почувствовать въ собесъдникъ или авторъ прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умныя и сложныя соображенія, или ссылки на авторитеты, еще недавно такъ значущіе и теперь такъ поблекшіе (какъ Спенсеръ и др.), мы никогда не могли быть такъ внимательны къ нимъ, какъ этого желалъ бы покойный: сквозь всѣ эти разсужденія и ссылки мы видъли нъчто гораздо болъе свътлое и прочное, чъмъ онъ,— совъсты,—которая никогда и ни съ къмъ его не допустила бы до насилія. Отсутствіе притъсненія, въ какой бы формѣ оно ни совершалось, отъ кого бы ни исходило, ради какихъ бы цълей ни начиналось, было краеугольнымъ камнемъ всего его міросозерцанія, всякой бесъды, каждой страницы его писаній; и, съ тъмъ вмъстъ, онъ вовсе не былъ либераломъ".

В. Розановъ

Юзовъ въ своемъ народничествъ ближе всего къ славянофиламъ. Отъ народа, его общинно-мірскихъ укладовъ, его характера онъ приходилъ въ восторгъ и умиленіе. Общинно-мірскіе уклады жизни не были въ его глазахъ формою хозяйственныхъ отношеній ни прежде всего, ни исключительно — они были воплощениемъ правственной стороны народнаго духа. Этотъ духъ высокъ и крепокъ; онъ не ищетъ матеріальной выгоды, не соблазняется ею; онъ ищеть и хочеть правды жизни. Онъ достоинъ того, чтобы въ него поверили, чтобы его уважали какъ святыню. И поэтому мнюнія народа тоже святыня, которая не подлежить никакимь ни интеллигентнымъ, ни бюрократическимъ, ни интеллигентно-бюрократическимъ экспериментамъ, ни улучшеніямъ. Улучшенія нужны, конечно, но самъ народъ лучше всего знаеть, что ему нужно, и въ этомъ случат не только необходимо его выслушать, но необходимо и слушаться его. Юзовъ не то чтобы отрицаль интеллигенцію и ея возможную роль въ жизни народа, но онъ не дов'трялъ ей. Онъ любилъ распространяться о ея дряблости, книжности, теоретичности, объ отсутствін у нея живого знанія жизни, зам'янлемаго мертвымъ знаніемъ журпальныхъ статей; онъ боялся ея сближенія съ народомъ, ея экспериментовъ. Мечта его заключалась въ томъ, чтобы только помогать народу идти, куда онъ хочеть, куда онъ самъ выбивается. Лучше всего даже не помогать, а только не м'вшать. Очевидно, что любимая мысль Константина Аксакова о совершенстве правственныхъ (но не религіозныхъ) основъ народной жизни крѣпко сидѣла въ душѣ 10зова, и онъ пугливо отстранялся отъ всякаго "насилія" надъ мивніемъ народа все равно съ какою бы целью ни производилось оно. Народъ онъ защищаль до конца. Готовъ быль защищать даже сожжение колдуновъ и ведьмъ, даже обращение съ "бабами". Вылъ же онъ въ конце концовъ темъ, что мы назыгаемъ благороднымъ мечтателемъ, но съ очень опредъленной идеей. Главное его сочинсије "Основы народничества".

В. В. (Воронцовъ). Воронцовъ—извѣстный экономистъ и очень смутный, нудный философъ. Имъ написаны: "Судьбы капитализма въ России", "Крестьянская община", "Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствъ", "Очерки кустарной промышленности", "Наши направленія". По существу онъ довольно близокъ къ Юзову и довольно далекъ отъ "Отечественныхъ Записокъ", гдъ однако постоянно работалъ. Опъ самъ себя называетъ народникомъ и совершенно основательно.

Основными положеніями его народничества являются сл'єдующія:

"Итакъ—интересы народа, какъ цъль, формы вырабатываемыя его коллективною мыслью, или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ, какъ средства, и самодѣятельность населенія, какъ рычагъ общественной эволюціи—таковы три положенія, характерпзующія народничество, какимъ оно опредѣлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи. Практическое осуществленіе этихъ ріа desideria требуетъ умственнаго подъема массы, который поэтому и поставленъ, какъ главная задача переживаемаго момента".

Эта программа шире юзовской, культурите. Народинчество Юзова—сермяжное; у Воронцова оно, если можно такъ выразиться, въ итмецкомъ платътъ. Но умиление передъ общиннымъ землевладъниемъ, но недовърие къ интеллигенции, боязнь ея одинакова у обоихъ.

"Изученіе,—говорить, напр., В. В.,— обнаружило въ народной средъ наличность такихъ формъ быта и такихъ воззръній, которыя лучше другихъ, досель осуществлявшихся въ жизни, соотвътствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрвнія идеальныхъ чредставленій о правдъ и справедливости".

Нечего и говорить что изъ "такихъ" формъ быта первое мъсто занимаетъ община—этотъ нашъ исконный, драгоцънный укладъ, на самостоятельное развитіе котораго В. В. и возлагаетъ вст свои упованія. Поэтому главная его задача сводится къ тому, чтобы следить за прогрессивными явленіями въ крестьянскомъ хозяйствт и тщательно отмъчать ихъ встыть на удивленіе.

Опредъленнаго отвъта на вопросъ, чего надо держаться—мивній или интересовъ народа, В. В. не далъ. Похоже на то, что этого вопроса во всей ръзкости для него и не существуетъ. Онъ успокоился на мысли, что уклады нашей народной жизни лучше другихъ соотвътствуютъ идеальнымъ представленіямъ о правдъ и справедливости. Такими считаетъ ихъ самъ народъ, такими долженъ считатъ ихъ всякій порядочный человъкъ.

Народу прежде всего надо не мѣшать и содѣйствовать не его экономической эволюціп, а лишь умственному развитію.

Близость В. В. къ Юзову и славянофильству очевидна. Опять-таки все сводится къ выуживанію отрадныхъ и прогрессивныхъ фактовъ крестьянской жизни. Эта близость не разъ отмѣчалась въ печати. Напр., по адресу В. В. "Вѣстникъ Европы" говорптъ:

"Что касается этическаго вопроса, извѣстно, что именно на этомъ давно настаивала славянофильская школа, утверждавшая, что русскій народъ носить въ себѣ высшія нравственныя начала, непзвѣстныя европейскому Западу, даже, что онъ есть единственный истинный христіанскій народъ. Рискованно также сказать, будто бы до народниковъ у нашихъ экономистовъ и публицистовъ не было представленія объ особыхъ условіяхъ экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа. Въ обоихъ случаяхъ вѣриѣе бы было просто сказать, что экономисты, называющіе себя народниками, только дальше ведуть дѣло изслѣдованія, начатое ихъ предшественниками".

Народники государственники. Программа ихъ очень проста: Ниціативу "прогресса" и руководительство имъ береть на себя государство (т. е. бюрократія), которое и дъйствуеть въ интересахъ народа. О самодъятельности народа или о его мивніяхъ туть не было уже ръчи. Эга программа какъ бы была списана съ дъягельности іезуитовъ въ Парагвать: іезуиты обезпечивали новообращеннымъ матеріальное довольство и спокойствіе совъсти на томъ условіи, чтобы тъ не разсуждали, не сомиввались, не думали, а только слушались. Здъсь весь идеалъ въ счастьть сытаго стада...

## Критическое народничество.

Народничество "Отечественныхъ Записокъ" итчто другое, или, во всякомъ случать, итчто гораздо болте сложное, имтющее съ корнемъ народничества, т. е. славянофильствомъ лишь то общее признаніе, что путь западноевропейскаго экономическаго развитія для насъ не обязателенъ. Въ программъ "От. Зап". гораздо даже болте втры въ интеллигенцію, въ критическую мысль, чти въ народъ собственно и уклады его жизни, хотя г. В. В., повторяю, постоянно работалъ въ этомъ журналт. По основному вопросу "кого считать народомъ?" "От. Зап." въ лицт г. Михайловскаго отвтали: "вст трудящіеся классы общества". По другому вопросу: "держаться ли митеній или интересовъ народа? "От. Зап." старались держаться синтеза, но, очевидно,

склонялись въ пользу "интересовъ". По этому поводу любопытныя разъясненія мы находимъ въ одной изъ позднихъ статей Н.К. Михайловскаго. Напр.:

"Представимъ себъ, что вы, читатель, присутствуете при той "эксплуатацін народнаго невъжества" какимъ-пибудь колдуномъ, которую г. Юзовъ росписалъ даже черезчуръ яркими красками: не то, чтобы колдунъ такъ ужъ кого захочетъ отравлялъ, но, положимъ, онъ держитъ въ страхъ все окрестное населеніе, върующее въ его сверхъестественную силу, и беретъ съ него всякаго рода дани. Въ интересахъ населенія, если вы таковые признаете достойными вашего вниманія, вы постараетесь упразднить вліяніе колдуна, и именно для этого должны будете встать въ оппозицію къ мизнію о его могуществъ. Представимъ себъ далфе, что, по мифийо выведеннаго наконецъ изъ терифийя парода, колдуна надо сжечь. Я надъюсь, что вы не испугаетесь громовъ г. Юзова насчетъ "покровительства" и "писанной торбы" и ръшительно не согласитесь съ этимъ мибијемъ народа; и при этомъ, пренятствуя всъми доступными вамъ средствами совершенію варварскаго преступленія, вы будете дъйствовать въ интересахъ народа. Въ послъдніе холерные безпорядки мићніе народа состояло въ томъ, что холеру пускають господа въ подзорную трубу, а хлѣбъ раздаютъ голоднымъ слуги антихриста. Вы можете какъ вамъ угодно думать о происхождении подобныхъ миъній, винить въ ихъ существованіи самихъ "господъ", скорбѣть объ общемъ порядкъ вещей, порождающемъ такія отношенія, но съ самыми мифијями согласиться не можете. Именно не можете, хотя сообразоваться съ ними, т. е. имъть ихъ въ виду и поступать съ соотвътственною осмотрительпостью вамъ, конечно, придется. И это будетъ въ интересахъ народа. Не можете вы согласиться и съ тъмъ, напримъръ, очень распространеннымъ въ народъ мибніемъ, что мужъ имбетъ право "учить" жену, т. е. чуть не на смерть ее заколачивать, и т. п. Это не значить, чтобы народъ не имълъ иныхъ мивній, кромф нельныхъ и безобразныхъ. Это значить только, что, разбираясь въ мићніяхъ народа, вы по необходимости один изъ нихъ признаете правильными, а другія отвергаете, какъ неправильныя, и иного критерія, какъ ваше собственное, личное мибніе, не имъете и имъть не можете при этой разработкъ. Ваше мизије можетъ, конечно, оказаться ошибочнымъ, но признаете его таковымъ вы только тогда, когда вамъ это докажуть, а не тогда, когда укажуть на разпогласіе вашего мибнія съ чымъ бы то ни было, въ томъ числь и съ мивніемъ парода. Поступаться своими интересами ради интересовъ народа или вообще кого бы то ни было-возможно, и при извъстныхъ обстоятельствахъ на этой почвъ произрастаютъ цвъты и плоды великодушныхъ подвиговъ. Поступаться же своими мифијями -- фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужимъ мивніямъ и затанть свои собственныя "страха ради іудейска" или по инымъ побочнымъ соображепіямъ, при чемъ очень часто это не только пе подвигъ какой-пибудь, а дрянная трусость или лицемфріе. Поэтому человфкъ, для котораго интересы народа священны, совстмъ не обязанъ признавать таковыми же и его мивнія. Великое для него счастіе, если его мивнія совпадають съ мнъніями народа, и великое несчастіе, если они расходятся, но измъною

своимъ мићніямъ эта трагедія не разрѣшается, потому что верховнымъ судьей конфликта остается все-таки наше собственное созпаніе и наша собственная совъсть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тѣмъ болѣе слова—пеотвратимо".

"Отечественныя Зап." слишкомъ върпли въ интеллигенцію, въ силу и мощь критической личности, которая должна освободить Россію отъ бъдствій западно-европейской экономической эволюціи, чтобы непосредственно примкнуть къ народничеству. Но у нихъ было народолюбіе, было уваженіе къ устоямъ народной хозяйственной жизни, истиннымъ ихъ героемъ являлся интеллигентъ, посвятившій свои силы служенію народу и его интересамъ, опи върпли, что при энергической работъ и геропямъ критически мыслящихъ людей, сохраняющихъ и развивающихъ народно-хозяйственные устои возможно миновать стадію капитализма, пролетаріата, мъщанскихъ правовыхъ формъ жизни и устроить здѣсь на землъ крестьянское интеллигентное царство. Впрочемъ, надо замътить, что въ первой половинъ 70-хъ годовъ "От. Зап." были гораздо ближе къ народничеству, чѣмъ во второй или въ началъ 80-ыхъ.

"Отечественныя Записки" (1868 — 1884). Перехожу къ журналистикъ и главному органу этого времени — "Отечественнымъ Запискамъ". Въ центръ программы этого замъчательнаго журнала стоялъ "мужикъ", "мужицкое счастье" и то самое крестьянское царство, о которомъ мечталъ раньше "Современникъ". Собственно даже "От. Зап." были прямымъ продолженіемъ "Современника". Ихъ редакція состояла изъ тыхъ же лицъ: Пекрасова, Елистева, Щедрина. Не доставало лишь М. Антоновича и Ю. Жуковскаго, но ихъ съ большимъ успъхомъ замънилъ Н. К. Михайловскій, въ в'ядініе котораго съ 1870 г. перешло все обществовъдъніе, а отчасти и литературная критика. Мало отличались "Отечественныя Записки" отъ "Современника" и по тону, хотя онъ былъ нѣсколько сдержаниве и литературно болве обработаннымъ. "Современникъ" былъ началомъ, "Отечественныя Записки"—завершеніемъ. Онъ, въ духъ времени, говорили о долгь, правственной отвътственности, расплать съ народомъ-Он'в требовали героизма и самопожертвованія. Находясь въ полной оппозицін къ бюрократін, все яснъе вступавшей на путь политической и общественной реакцін, онъ главную свою надежду возлагали на интеллигенцію и на народъ. Въ лице Елистева оне верили, что въ народной жизни кроется самовозрождающаяся сила. Интеллигенція лишь должна дать толчокъ. Отсюда идеализація крестьянства и той части интеллигенцін, которая ему самоотверженно служпла. Эта идеализація гораздо больше, слышнъе, замытные, чымы вы "Современникъ" п, на ряду съ полнымы и окончательнымы недовъріемы къ оффиціальному государству, составляеть характерныйшую особенность физіономіи журнала.

Интересъ къ мужику и мужиколюбіе, идеализація крестьянства и вѣра въ него,—а у болѣе скептическихъ умовъ, страстное желаніе постичь мужика, чтобы точно знать, какъ и въ какой мѣрѣ можно на него разсчитывать—были, повторяю, потребностью и насущнѣйшей потребностью эпохи.

Семидесятые годы вообще находились подъ знакомъ, "мужика", который и былъ точкой приложенія ихъ силъ. Одинъ изъ современниковъ, жившій тогда въ провинціи, въ самомъ центрѣ Россіи, такъ характеризуетъ ту эпоху. Характеристика неполиая, но интересная:

"Всякій сирашиваль себя съ недоумъніемъ, откуда это взялось, и вмѣсть съ тьмъ каждый невольно подчинялся тому же настроенію. Стоило только сойтись двумъ-тремъ интеллигентнымъ людямъ, хотя бы самаго различнаго общественнаго положенія, начиная съ предводителей дворянства и кончая студентами университета, какъ немедленно же разговоръ ихъ, точно руководимый какою-то стихійною силою, обращался къ мужику, условіямъ его жизни, его силь и его безсилію. Въ сущности только этимъ и интересовались. Всѣ съ грустью чувствовали и сознавали, какъ недостаточно ихъ знакомство съ реальной крестьянской жизнью, поставленной, благодаря недавнимъ реформамъ, въ совершенно особенную обстановку, и отъ всей души создавали широкіе планы экономическихъ, статистическихъ и иныхъ изслѣдованій, которыя должны были наконецъ перекинуть мостъ отъ барина къ мужику. Нетерпѣливые съ нѣкоторымъ презрѣніемъ относились къ проектамъ такихъ работъ и шли въ народъ прямо, надѣясь на свою интунцію, армяки и полушубки.

"Пробовали свои силы. Думали и стремились отръщиться отъ фразъ. какъ бы высоки онъ пи были и какъ бы красиво ни звучали составлявшія ихъ слова. Искали прежде всего діла, настоящаго діла и винили отцовъ за то, что тъ говорили слишкомъ много и ничего, кромъ словъ, послъ себя не оставили. Одно время было даже въ модъ жениться на крестьянкахъ и распространить такимъ образомъ народническую доктрину и на свою личную и семейную жизнь. Что въ большинствъ случаевъ выходило изъ этихъ браковъ- представить себъ не трудно, но они гармонировали съ настроеніемъ и різшительно никого не удивляли; до того вся атмосфера была переполнена призывомъ къ сліянію. Каждая книга журнала приносила въ изобиліи въсти изъ мужицкаго міра, Талантливъйшіе публицисты подъ вліяніемъ всеобщей экзальтаціи писали: "пусть съкутъ, мужика съкутъ же". Многіе и притомъ совершенно искренно избрали на все "мужицкую" точку зрънія или, по крайней мъръ, такую, которая казалась имъ самой естественной для мужика и наиболъе отвъчающей его интересамъ. Кто пережилъ то время, тотъ превосходно знаетъ, какъ неправы люди, считавшіе все это однимъ маскарадомъ и нездоровымъ случайнымъ повътріемъ! Напротивъ того, все дълалось изъ глубины души. Совъсть заставляла расплачиваться за въковыя обиды, нанесенныя 23

мужнку крѣпостнымъ правомъ, культурою и образованностью. Всѣ брали этотъ истерическій грѣхъ на себя, пикто не пугался огромности предъявленнаго счета, потому что искали жертвы и самопожертвованія".

Доказать превосходство крестьянскаго царства надъ другими царствами вообще, утвердить читателя въ мысли о его возможности и необходимости, все равно какъ и въ мысли о возможности и необходимости сліянія народа и интеллигенцій, при чемъ народъ дастъ высокій типъ своей жизни, а интеллигенція степень своего развитія; воплотить въ общественной жизни правду-истину (науку) и правду-справедливость; дискредитировать бюрократію; дискредитировать русскій либерализмъ и его надежды на реформы, на общественную самодъятельность; убъдить всъхъ въ недостаточности однихъ только гражданскихъ преобразованій— воть пункты программы "Отечественныхъ Записокъ", которые должны выясниться намъ изъ характеристики главныхъ сотрудниковъ журнала: Щедрина, Елисъева, Михайловскаго, Успенскаго, Златовратскаго, Скобичевскаго. Изъ случайныхъ крупныхъ сотрудниковъ "От. Зап.", надо отмѣтить Достоевскаго и Островскаго.

Г. З. Елисъевъ (1821 — 1891), — собраніе сочиненій котораго такъ долго заставляеть себя ждать, быль все время вторымъ редакторомъ "Отеч. Зап.". Происходя изъ духовнаго званія, онъ отличался большими способностями, долгое время занималь место профессора ка-. занской духовной академін, но когда тамошніе порядки пришлись ему не по душть, прітькаль въ 1858 году въ Петербургъ и здісь быстро сошелся съ редакціями "Искры" и "Современника". Свое литературное положение онъ упрочилъ, главнымъ образомъ, внутренними обозрѣніями въ "Современникъ" (1861 — 1866 г.) и, какъ думаютъ иъкоторые, создалъ тинъ этого существеннаго отдела нашей журналистики. Человекъ живой дъйствительности, съ практической складкой ума, недолюбливавшій философствованій вообще — онъ ціниль жизненные факты въ полноті ихъ значенія, отнюдь однако не подчиняя имъ своей духовной свободы. Центръ его номышленій составляль—народъ, что по тому времени значило мужикъ, и главнымъ вопросомъ представлялся ему всегда такой: какъ та или другая мера, какъ то или другое явленіе жизни отразятся на жизни народа, т. е. мужика. Онъ былъ народникомъ въ томъ смыслъ, что твердо признавалъ общину, артель, кустарные промыслы, но въ народническую утонію, т. е. въ немедленное обращеніе этихъ утопій въ идеальную форму общежитія онъ не верилъ. Для этого онъ быль слишкомъ практиченъ и слишкомъ хорошо сознавалъ, что значитъ дъйствительность. Елисъевъ

быль настоящимь, подлиннымь литераторомь, представлявшимь въ литературъ питересы мужика и ничего больше. Эту почетную позицію онъ занималъ долго и съ честью, усившно пуская въ ходъ свой грубоватый мужицкій, ифсколько лукавый, но всегда добродушный юморъ всякій разъ, какъ дело шло о томъ, чтобы облагодетельствовать народъ какими-нибудь бумажными проектами. Конечно, успѣхи нашей промышленности и торговли нисколько не приводили его въ восторгъ, но онъ и не пугался ихъ, раздъляя общее редакціп "Отеч. Зап." мнъніе, что съ капитализмомъ можно еще справиться. Его соредакторъ по журналу, г. Михайловскій дастъ ему такую характеристику: "Елистевъ быль, если можно такъ выразиться, аскеть текущей жизни и непосредственныхь фактическихъ результатовъ... Въ теоретическія сферы онъ пускался крайне різдко. По онъ не мізшаль дълать это другимъ, хотя, можетъ быть, и скептически относясь къ подобной работв и лишь убъдившись, что эта работа можеть быть приведена въ связь, хотя бы отдаленную, съ темъ, что онъ считалъ обязательнымъ центромъ не только литературной діятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Такимъ центромъ былъ для него народъ, мужикъ... Въ своихъ обозрѣніяхъ онъ цѣнить просвѣщеніе и свободу, требуеть честности и добросовъстности въ дълахъ, клеймитъ самоуправство и произволъ и т. д... Но настоящимъ, вполит Елистевымъ, онъ становится тогда, когда задаеть себ'в вопросъ: "какъ отзывается или отзовется такое-то явленіе нашей жизни на мужикъ".

М. Е. Салтыковъ-Щедринъ (1826 — 1889). Щедринъ оставилъ послъ себя очень богатое наслъдство, заключенчое въ 12 томахъ "Полнаго собранія сочиненій", гді столько прекраснаго историческаго и художественнаго матеріала. Весь этотъ этотъ матеріалъ относится къ четыремъ десятильтіямъ, написанные въ немъ статьи, очерки и разсказы имфють дело съ самыми разнообразными общественными настроеніями и условіями русской политики, и при чтеніп Щедрина это постоянно надо им'єть въ виду, такъ какъ чисто публицистическая струя замолкала въ немъ сравнительно рѣдко Случалось такъ, что Щедринъ начнеть какую-ипбудь работу, затъмъ оставить ее и примется за другую, снова вернется къ первой, опять сдълаетъ перерывъ и конецъ ея отсрочивался такимъ образомъ на и всколько лъть. Разобраться въ массъ перемъняющихся настроеній положительно не легко. Многое притомъ же въ этой блестящей публицистикъ значительноустарело, кроме, разумеется, вкрапленных въ нее чисто художественныхъ сценъ и картинъ, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не въ такой степени, какъ въ дип написанія: даже 23\*

самая талантливая публицистика увядаеть очень скоро. Проходить какойшибудь десятокъ лётъ, и общество совершенно изийняеть свою физіономію
и волнуется другими вопросами, задачами, думами, и отъ живого когда-то
организма остается лишь стинвшій трупъ. Къ счастью для долговічности
намяти Щедрина, онъ уміть даже злобу дня брать въ такомъ инпрокомъ
масштабів, связывая ее съ общечеловіческими вопросами и интересами,
что и она лишь въ самыхъ рідкихъ случаяхъ является совершенно увидшей
ли всегда сохраняеть свое историческое значеніе.

Щедринъ сказалъ самъ о себъ въ третьемъ лицъ:

"Вст силы своего ума и сердца онъ посвятилъ на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представление о свътъ и правдъ и поддерживать въ ихъ сердцахъ въру, что свътъ придетъ и правхъ его не обниметъ. Въ этомъ собственно заключалась задача всей его дъятельности".

Щедринъ былъ прежде всего огромнымъ художественнымъ дарованіемъ. Но онъ жилъ въ такое время, когда все окружающее каждымъ явленіемъ твердило человску: "поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ". То были 60-е и 70-е годы. Правильно или неправильно, но Щедринъ думалъ, что, создавая свои превосходные по силъ и глубинъ мысли, по богатству образовъ, по разнообразію красокъ "Губернскіе очерки" — онъ не въ достаточной степени исполняеть свой гражданскій долгь. Ему захотелось более близкаго, более непосредственнаго участія въ жизни и коловращеніяхъ судебъ. Онъ сталь публицистомъ. Въ сущиости говоря, -икбуп вілибо возга вотвинавабо и ихопе вивіннів виниправить винте цистического матеріала въ произведеніяхъ того времени. : Жизнь — нъсколько, впрочемъ, лицемфрно - изъявляла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедринъ одинъ изъ первыхъ вступилъ на этотъ путь посль 10 льть работы, заставиль всьхъ мыслящихъ людей читать себя. По художникъ, къ счастію, не замиралъ въ немъ ни на минуту, и лучшія мфста его фельетоновъ--это несомивнию тв художественныя вкраилины, которыми они такъ богаты. И здесь онъ оставался верекъ себе, и здесь проповедь "света и правды" была для него прежде всего проповедью "человъчности", – въ самомъ широкомъ и въ то же время, какъ скоро увидимъ, самомъ опредъленномъ смыслъ слова.

Онъ быль человѣкомъ сороковыхъ годовъ. Объ этихъ годахъ онъ сохранилъ самое чистое и свѣтлое воспоминаніе, но это воспоминаніе обнимало, разумѣется, не всю жизнь, а почти исключительно литературу, къ которой у него такъ рано проявилось тяготѣніе. Правда, и литературу эту далеко нельзя было принимать во всема ея цаломъ, не жертвуя саминъ собой, но все же, по словамъ Щедрина, ей удалось отыскать извъстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась, она же создала тв человъчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдълили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Никакого прямого выхода въ жизнь, никакой возможности прямо воздействовать на нее литература, конечно, не имъла; она, "какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогъ и только дремала, окутанная сновидъніями... въ основ' которыхъ лежало челов' чное, такъ что, ежели литература не принимала фятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и замаранность была въ ть времена явленіемъ исключительнымъ, ибо гдъ же и когда могла "замараться" царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ"... Больше всего Щедринъ увлекался статьями Бълнискаго, и французской литературой и жизнью, гдв въ началь его литературной деятельности все готовилось къ 1848 году. "Я, — вспоминаетъ онъ, — естественно примкнулъ къ западникамъ, къ тому безвъстному кружку ихъ, который прилъпился къ Франціи. Разумъстся, не къ Франціи Лун Филинна и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луп Блана, въ особезности Ж. Зандъ". Подъ вліяніемъ Францій въ атмосферъ дъйствительно чувствовалась какая-то новая струя свъжаго воздуха, чуялось броженіе въ умахъ, вызванное и немецкимъ идеализмомъ, и романами Жоржъ-Зандъ, готовилось откровение, которое и выразилось скоро въ народолюбін-этомъ знамени русской интеллигенцін, начиная съ сороковыхъ годовъ.

Всѣ идеалистические порывы ихъ духа, всѣ хорошія прочитанныя книги французскихъ соціалистовъ о правахъ человѣка и нѣмецкихъ романтиковъ о святости человѣческаго достопиства, все это вело къ отрицанію основы государственно-сословной жизни, т. е. крѣпостного права. Это общензвѣстно и здѣсь довольно того, если мы признаемъ тотъ несомиѣнный фактъ, что для образованныхъ крѣпостное право, главнымъ образомъ, ужасы конюшни, тургеневское "чики-чики", дѣйствительно представлялось учрежденіемъ отсталымъ и безобразнымъ, и живя у себя въ деревиѣ, они все болѣе проникались ужасомъ.

На всемъ движеніи сороковыхъ годовъ лежить печать чего-то отвлеченнаго, пожалуй, даже сантиментальнаго. Этотъ послёдній элементь мало зам'єтенъ у Тургенева, благодаря его огромному художественному дарованію, но у Григоровича онъ на первомъ план'є. Я над'єюсь показать, что н Щедринъ былъ н'єсколько склоненъ къ нему, хотя сатпра и часто преднам'єренная грубость слова и заслоняють отъ читателя эту сторону его

дарованія. Но все отвлеченное положительно на первомъ планѣ и въ области философіи, и въ области нравственности, которая понималась какъ стремленіе къ абсолютному самосовершенствованію, и въ области религіи, гдѣ все вертѣлось на доказательствѣ бытія Божія, и въ области пониманія общественныхъ явленій. Это "отвлеченнсе", отъ котораго скорѣе всего отдѣлались Бѣлинскій и Герценъ, и которое заключалось въ полномъ игнорированіи матеріальной стороны историческаго процесса, доходило прямо до крайностей и составляеть одну изъ самыхъ характерныхъ сторонъ разсматриваемаго времени. Даже въ формулѣ "мужикъ—человѣкъ" вы безусловно чувствуете его, такъ какъ слово "человѣкъ" само по себѣ означаеть очень мало. Но въ немъ же и заключалась сильная сторона умственной эпохи. Оно помогло создать и "идеалы добра и истины", и "человѣчныя преданія", и "честную брезгливость".

Щедринъ полностью пережилъ въянія своего времени и, вспоминая о дияхъ своей юности, онъ говорилъ потомъ, по обыкновенію, въ третьемъ лиць:

"Еще въ ранней молодости онъ былъ уже идеалистомъ, но это было скоръе сонное мечтаніе, нежели сознательное служеніе идеаламъ. Глядя на вожаковъ, онъ называлъ себя фурьеристомъ, но въ сущности смъшивалъ въ одну кучу и сенъ-симонизмъ, и икаризмъ, и фурьеризмъ, и скоръе всего, примыкаль къ сенъ-симонизму. Въ особенности его плъияла Жоржъ-Зандъ въ своихъ первыхъ романахъ. Онъ зачитывался ими до упоенія, находилъ въ нихъ неисчернаемый источникъ той анонимной восторженности, которая чаще всего лежить въ основаніи юношескихъ върованій и стремленій. Были слова добро, истина, красота, любовь, которыя производили чарующее дъйствіе, которыя онъ въ свои юные годы готовъ былъ повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы-до того они представлялись ему несомивними и обязательными, до того его прельщать самый звукъ ихъ". Подъ этимъ вліяніемъ онъ написаль свое "Запутанное дъло", где изобразиль несчастное положение одного молодого провинціала, попавшаго въ столицу. Самое важное, конечно, то, что несчастія своего героя Щедринъ объясняеть не его личнымъ характеромъ, не сплетеніемъ случайностей, а общими причинами. Герой гибнетъ стихійно, задавленный общественной инрамидой, въ низшемъ слов которой находится онъ. Это взглядъ соціалиста, но все же пока на первомъ планъ находились слова.

Извъстной дозой реальнаго содержанія высокія слова "любовь, красота, истина" и пр. наполнялись критикой окружающей русской обстановки. Положимъ, что человъкъ не зналъ, что такое добро и истина, но онъ твердо зналъ, что все признаваемое за добро и истину обыденной моралью, не

добро и не истина; пусть даже для него былъ непонятенъ истинный смыслъ слова человічный, но онъ не сомнівался, что "человічное" обыденной морали въ дъйствительности безчеловъчно и т. д. Нельзя не согласиться, что это, действительно, очень оригинальный "методъ" мышленія "отъ противнаго", но исторія всероссійской интеллигенцін говорить намъ, что онъ примънялся всегда и съ одинаковымъ успъхомъ. Не встръчаемъ ли мы его опять въ безчисленныхъ, такъ называемыхъ, семейныхъ драмахъ шестидесятыхъ годовъ, когда къ каждому слову моральныхъ сентенцій своихъ родителей дъти прибавляли "не". Хорошій женихъ, по этому способу, превращался въ нехорошаго жениха, законные доходы въ доходы незаконные, справедливая кара за непослушание отду или матери лли обоимъ вмъсть въ кару несправедливую. Человъкъ, слетъвшій сълуны, могь бы посм'яться туть многому, но людямъ земли тутъ положительно смеяться не надъ чемъ. И совершенно естественно, гдв источникъ этого назойливаго и постояннаго "не". Съ одной стороны кругъ понятій, основанный на преданіи, авторитеть и идеаль личнаго довольства, съ другой -такой же кругь понятій, но основанный уже на признаніи личной независимости, на мечтахъ о будущемъ. Столковаться въ то время было совершенно невозможно, и драма смітнялась драмой, а слезы слезами...

Всв эти слова Щедринъ хотелъ возобновить для больного усталаго покольнія впоследствін въ память подъ именемъ "забытыхъ". Онъ не успель этого сдълать и такъ и умеръ лишь съ мечтами о такой работв. Но настойчивость, съ какой его память возвращалась къ забытымъ словамъ, показываеть, какъ сильно запали ови въ его душу. Расширенные, просвътленные сознаніемъ и опытомъ, ставшіе настоящими живыми существами съ плотью и кровью, опи на самомъ дълъ являлись истинными руководителями всей его жизни. Они даже не утеряли нисколько своего отчасти отвлеченнаго характера: закваска юности оказалась ферментомъ целаго человеческаго существованія. Эта отвлеченность несомпізино обусловливала и огромную требовательность отъ всего окружающаго, и жажду совершенства во всемъ, и въчную неудовлетворенность крохоборными усовершенствованіями, -- что такъ часто приводило въ недоразумъніе добрыхъ людей. Конечно, пребываніе въ провинція только утвердило его отрицательное отношеніе къ русской д'я ствительности. Идя въ своихъ "Губернскихъ очеркахъ" за Гоголемъ, онъ не углубилъ, конечно, но расширилъ его сатиру, распространилъ ее на весь государственный и общественный быть и туть же началь свою огромную задачу - полнаго дискредитированія русской канцелярін.

Однимъ изъ самыхъ красивыхъ, привлекательныхъ и вмёстё съ тёмъ неопредъленныхъ словъ сороковыхъ годовъ было слово "человёкъ" и происходящее отъ него "человёчное". Щедринъ привязался къ нему со всей страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая изъ нервовъ, натура, и на развитіе его истиннаго смысла посеятилъ всю свою литературную деятельность, при чемъ публицистика" являлась простымъ подспорьемъ художественнаго творчества. Насколько такое-то явленіе "человічно"---воть вопресъ, который интересоваль его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами, или что-нибудь подобное. Въ этомъ отношении опъ былъ безусловно неуступчивъ и, если мы посмотримъ на него съ этой стороны, то увидимъ, какая огромная доза моралиста скрывалась въ этомъ большомъ русскомъ человеке - какъ, впрочемъ, и вообще въ большихъ русскихъ людяхъ, близко принимавшихъ къ сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся темъ только, чтобы наблюдать за коловращеніями его судебъ, регистрируя ихъ то въ статистическихъ таблицахъ, то въ художественныхъ образахъ... Очень въроятно и даже навърное, что по сочиненіямъ Щедрина трудно отвътить на вопросъ о сущности красоты и истины, но сущность "человъческаго" разъяснена имъ полностью. Впрочемъ, "человъческое" было тъмъ верховнымъ понятіемъ, которому онъ охотно подчинялъ всв остальныя. Только человіческое могло быть дійствительно прекраснымъ, только опо могло быть истиннымъ. Замъчу, впрочемъ, что по свойству своего ума и дарованія онъ останавливался не столько на положительныхъ опредъленіяхъ человъческаго, сколько на уклоненіяхъ отъ него, на его извращенностяхъ. Если онъ мало говорить о психологіи настоящаго человіка, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологін не-человіка- раба, куклы и злоден онъ говоритъ очень и очень много. Рабъ, кукла и злодей-это для него главныя разновидности не-людей, все равно какъ и служители формальной правды.

Больше всего онъ говорить о психологіи раба. Чувствоваль ли онъ, что здѣсь заключается главнѣйшій слабый пункть русскихъ преуспѣяній, или по какой-нибудь другой причинѣ—судить не берусь, но мнѣ кажется, что нѣсколько строкъ объ этой другой причинѣ не помѣшають ясности дѣла. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непониманіе своего достоинства, это отрицаніе достоинства въ другихъ, эта жестокость сильнаго, переходящая въ человѣконенавистничество, издѣвательство надъ слабымъ—вотъ наслѣдіе крѣпостного права. И, конечно, корни вдохновенія Щедрина какъ вдохновенія Тургенева, Гончарова п т. д., находятся здѣсь. Несомнѣнно, что высшее изъ созданнаго имъ относится именно ко времени крѣпостного права. Онъ зналъ его и даже больше чѣмъ зналъ: по его собственному признанію, оно преслѣдовало его "по пятамъ" въ теченіе всей жизни.

Въ воспоминаніи Щедрина о временахъ крѣпостного "быта" есть что-то страшное—вплоть до самоубійства дѣтей.

635

"Я, — говорить онъ, — слишкомъ близко виделъ крепоствое право, чтобы иметь возможность забыть его... Я виделъ глаза, которые ничего не могли выражать, кроме испуга, я слышалъ воили, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего. кроме физической боли, я быль свидетелемъ зверскихъ вожделеній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлеба... Въ царстве испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма неть ни одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мие боли..."

Можно привести массу подобныхъ выписокъ, но это совершенно излишне. Дѣло ясно само по себѣ, и смѣшно даже сомнѣваться въ томъ, что впечатлѣнія дореформенной эпохи были, вѣроятно, самыми сильными въ жизни Щедрина: великолѣиная эпопея крѣпостного быта—"Пошехонская старина"— создана имъ на склонѣ дней, а "Господа Головлевы" написаны въ теченіе 1872—1876 гг., т. е. 11—15 лѣтъ послѣ реформы... Создавая рабовъ, холоповъ и хамовъ, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой вѣчной пыткой, крѣпостное право вырабатывало основной элементъ такихъ страстныхъ натуръ, какъ у Щодрина—негодованіе и тоску о здоровой, человѣчной жизни.

Кръпостное право не знало людей собственно, а знало господъ и холоповъ. Первые командовали, вторые слушались, и объ стороны взаимно и незамстно развращали другъ друга. Когда крепостное право было уничтожено, оно исчезло только изъ свода законовъ. Жизнь такъ освоилась съ нимъ, ея уклады примънились къ нему, оно пустило такіе глубокіе кории во всъхъ ея областяхъ и прежде всего въ области правственности и общественности, что и долгое время спустя можно было видъть не только "сліды" его, но п цізній кодексь морали и общественных отношеній, оставленный циъ на пользование и поучение потомства. Еще Добролюбовъ, говоря о неизбъжномъ и неминуемомъ падоніи крѣпостного права, строго прибавляеть, что этимъ задача далеко не исчернывается, и что всероссійскій гражданинъ отнюдь не им'єсть полнаго права почить на лаврахъ, что напротивъ того, ему предстоить еще трудивишая задача бороться съ послъдствіями кръпостинчества, не только забравшагося во всъ щели, но и растворившагося, такъ сказать, въ атмосферф общественной жизни. Задача была огромная и, чтобы выполнить ее, нужны были огромныя силы. Щедринъ взялся за нее, начиная съ "Губернскихъ очерковъ".

Въ основъ этого духовнаго рабства и всепоглощающаго самосохраненія лежить трусость. Ей въ чистомъ ея видъ Щедринъ посвятилъ двъ превосходныхъ сказки: "Премудрый пискарь" и "Самоотверженный заяцъ", слишкомъ извъстныя, чтобы на нихъ останавливаться, и вообще его сочивенія—это галлерея рабовъ, при чемъ обыкновенно рабами оказываются

и ть, кто считаеть себя за господъ. Разное рабсто и разоообразное. Рабство прямое, юридическое, какъ кръпостныя отношенія; рабство духа, съ дътства запуганнаго; рабство въ видъ матеріальной зависимости; рабство подчиненныхъ въ отношеніи къ начальникамъ. "Бъдная страна эта Россія: ее надо жальть", говоритъ Щедринъ; бъдная, потому что страна рабовъ...

Премудрые пискари, самоотверженные зайцы, гордыя помѣщицы, какъ Арина Петровна, Гудушка—все это не люди, способные воспринять "истину, добро и красоту" жизни, а лишь полъ-человѣка, четверть человѣка, вообще какія-то дроби людей. Одни запуганы, какъ премудрый пискарь, и страхъ выѣлъ ихъ душу, у другихъ холопство стало второй натурой и преобразилось въ беззавѣтную преданность, у третьихъ умерло все, кромѣ злобной наклонности къ пакостничеству и негодяйству. "Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались?"—съ ужасомъ спрашиваетъ себя художникъ и снова беретъ въ руки свой діогеновскій фонарь и днемъ съ огнемъ ищетъ человѣка. Но кукольныхъ дѣлъ мастеръ Изувѣровъ объясняетъ ему, что человѣка нѣтъ. "Взглянешь,—говорить онъ,—кругомъ—все-то куклы, вездѣ-то куклы. Не есть конца этимъ кукламъ. Мучатъ, тиранятъ, въ отчаянность, въ преступленіе вводятъ. Вѣрите ли, иногда думается: Господи, кабы не куклы, вѣдь десятой бы доли злыхъ дѣлъ не было прогивъ того, что теперь есть".

Въ тоску привелъ Изувъровъ Щедрина, показывая ему своихъ деревянныхъ людишекъ: слишкомъ близки они къ жизни, чтобы отдълаться отъ впечатлънія, что настоящая фабрика ихъ тамъ, въ этой путанной съти человъческихъ отношеній, себялюбивыхъ и недовърчивыхъ, гдъ человъкъ человъку врагъ, гдъ гибель одного вызываетъ торжество другого, а торжество другого зависть третьяго и желаніе видъть гибель уджинка...

Куклы—порожденіе столько же дореформеннаго, сколько и пореформеннаго времени, когда процессъ обездушиванія человѣка происходить не сразу, а постепенно и систематически, путемъ непрестаннаго воздѣйствія мелочей жизни. Въ добрые старые дни обрядъ оглушенія производился болѣе эпергично, сразу: самый фактъ рожденія въ курной избѣ или барскихъ хоромахъ предопредѣлялъ судьбу человѣка отъ колыбели до могилы.

Кром'в того, въ распоряжении бурмистровъ и другихъ начальствующихъ лицъ находились сильно д'вйствующія (heroica) средства, быстро приводившія къ общему знаменателю забывшагося челов'вка: Экономическая зависимость — тоже рабство, но д'вйствуеть не казацкими наб'вгами, не неожиданными натисками, а гораздо деликати ве, хотя результаты, въ конц'в концовъ, т'в же самые, да и жизнь, въ сущности говоря, та же самая — про-

ходящая въ вѣчномъ страхѣ передъ завтрашнимъ днемъ, въ вѣчномъ трепеть за свое существование. Быть можеть, горечь такой зависимости усиливается еще близкимъ къ иллюзіп сознаніемъ, что, по дъйствующимъ законамъ, циркулярамъ и постановленіямъ, возможность добиться довольства и, такъ сказать, "матеріальной" свободы предоставлена рашительно каждому. Могій вижетити пусть вижетить, говорять эти законы, циркуляры и постановленія челов ку, лукаво подмигивая въ сторону счастливцевъ и удачниковъ. Правда, и сколько напряженныхъ попытокъ быстро убъждаютъ любого изъ нетерпаливыхъ, что довольство и обезпеченность — удаль лишь очень и очень немногихъ, и онъ вст свои вождельнія сводить къ скромной формуль: "хоть бы какъ-нибудь свести концы съ концами"; по это дъло очень затруднительно: скудный кусокъ достается лишь подъ условіемъ постояннаго страха утерять его. Этотъ-то страхъ гораздо болье, чъмъ самый трудъ, и есть то иго, которое несетъ современное человъчество подъ разными широтами, на разныхъ меридіанахъ, представляющее изъ себя поскудное арълище твари дрожащей. Эту грандіозную картину оскудьнія духа, полнаго забвенія имъ не только уже божественнаго, но и просто человіческаго своего существованія, сатирикъ изобразиль въ одной изъ лучшихъ и позднихъ своихъ вещей, названной имъ "Мелочами жизни"...

И вдругъ просыпастся душа и, среди окутавшей все существо человъческое, тьмы мелочей властно и неумолимо раздается ея голосъ: "что ты дълалъ? зачъмъ жилъ?".. Много ухищреній изобрътено человъкомъ, чтобы не слышать этого призыва къ покаянію и раскаянію, но все же, рано или поздно, долженъ наступить этотъ страшный моментъ и "человъческое" предъявить свои права.

На этой простой мысли Щедринъ строилъ свои драмы. "Господа Головлевы" кончаются тѣмъ, что даже Гудушка задаеть себѣ страшный во просъ, зачѣмъ онъ жилъ и зачѣмъ кровопійствовалъ. Герой эпонен "Въ средѣ умѣренности и аккуратности", Молчалинъ въ ужасѣ видитъ, какъ почва уходитъ у него изъ-подъ ногъ, какъ онъ послѣ катастрофы съ сыномъ покатится въ какую-то зіяющую пропасть, и отъ всей его жизни, усилій, кровопійства, человѣконенавистничества не останется ничего, кромѣ, отчаянія и мрака.

Щедринъ върилъ въ человъка, върилъ въ то, что въ основъ нашей жизни и нашей природы лежатъ всемогущія нравственныя силы, совершенно устранить которыя изъ своего бытія человъкъ не въ состояніи. Только давая просторъ этимъ именно силамъ, не заслоняя ихъ ни мелочами, ни ложью, можно разсчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой суетъ, но и гръхомъ. Правда, иначе гръщитъ покорный рабъ Черезовъ, чъмъ злодъй Гудушка, иначе губитъ людей бездушная кукла, чемъ кровожадный волкъ, но и здесь и тамъ все грехъ, грехъ и грехъ. Это точка зренія моралиста? Да, конечно, и, какъ художникъ, Щедринъ обыкновенно стоялъ на ней. Мало того, онъ былъ проникнуть ею и постигаль ее во всей ся глубинъ. Высшимъ верховнымъ судьей человъка онъ признавалъ его собственную совъсть, которая надъ собой не знаетъ уже никакого судьи. Ей отищение и она воздасть... а мы можемъ только вършть въ необходимое торжество этого верховнаго начала. Только поэтому Щедринъ примирилъ насъ съ Гудушкой и съ кровожаднымъ волкомъ, который, замученный совъстью, самъ, учуявъ облаву, спокойно вышелъ навстръчу охотникамъ со словами: "вотъ она смерть избавительница". И кто же бросить камень въ лежащій невдалекъ оть погоста холодный трупъ Гудушки или въ этого волка, почти-героя? "Будьте людьми, не давайте мелочамъ жизни заполнить духа своего, не давайте злодъйству загрязнить его"-воть завъть Щедрина... Но что же дълаетъ изъ человъка Тудушку, куклу, Молчалина, кровопійцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляеть людей радоваться горю ближнихъ, издеваться надъ ними, бить лежачаго? Какъ въ "Запутанномъ дълъ", такъ п вообще во всъхъ своихъ произведеніяхъ Щедринъ давалъ на это одинь отвъть: причина такого униженія человъка кроется въ общественныхъ условіяхъ. Они-то создають изъ человітка раба. А рабъ есть рабь. Онъ не можеть быть правдивь и честень, смелость и порывъ недоступны ему, онъ вырось въ затхлой атмосфер'в обиды и униженія и умфеть только обижать и унижать. Жизнь сделала его бездушнымъ, его счастье и спасеніе только въ этомъ бездушін, и самое страшное, самое трагическое - это пробуждение въ рабъ человъка...

Отвлеченный, въ юности воспринятый идеалъ красоты, добра, истины, человъчности, идеалъ Щедрина нашелъ свое воплощение въ крестьяскомъ царствъ... Умъ огромный и глубоко скептический, Щедринъ боялся отдаться ему совсъмъ, но позволялъ ему увлекать себя.

Если отбросить крайности народинческаго движенія, то несомивано, что Щедриным в оно было пережито полностью. Въ крестьянской жизни онъ видѣлъ прежде всего наиболѣе полное воплощеніе пдеаловъ правды, добра, справедливости— даже красоты и истины. Онъ любилъ противопоставлять жизнь интеллигентную, чиновничью, барскую съ жизнью мужицкой, и читателю ни разу не придется сомиваться, на чьей сторонв симпатіи художника. Но въ то же время у него есть и очевидные слѣды перелома правовърной народнической мысли. Любопытная черта: несомиванно идеализируя мужика и устои его существованія, — Щедринъ въ то же время никогда не доходиль до идолопоклонства. Его умъ быль въ высшей степени трезвый, отчасти даже скептическій, который всегда заставляль его остановиться во время. Онъ не носился ни съ общиной, ни съ міромъ, ни съ артелями, ни съ круговой порукой. Проникая въ истинную "подоплеку" — его выраженіе, — онъ говорилъ, напр., объ общинъ:

"Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдълались пустопорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ убъдилось, что есть община и община, что община, на которой они созидали благополучіе и силы Россіи, не обезнечиваетъ ни отъ пролетаріата, ви отъ обидъ, приходящихъ извить, что, наконецъ, будущая форма общежитія, наиболтье удобная для народа, стоитъ еще для встать загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять".

Можно, какъ кажется, прямо утверждать, что, раздъляя народническое настроеніе, видя въ крестьянской жизни основу жизни всего народа и всего государства, источникъ его силы и слабости-Щедринъ не раздълялъ народническихъ идеаловъ и не соглашался признавать въ устояхъ крестьянскаго быта чего-то самодовлеющаго. Если община лучше канцелярін— это еще не значить, что она хороша, если крестьянская работа лучше, реальнъе работы столоначальника — это не значить, что она хороша и т. д., и съ этой точки зрвнія изв'єстная картина, изображающая Щедрина на опушкъ лъса передъ поляной, на которой пашетъ мужикъ, картина, внушающая, такъ сказать, зрителю, что вотъ этоть пашущій мужикъ и есть идеалъ сатирика — совершенно неосновательна. Это годилось бы развъ, да и то съ натяжкой, для Толстого. На самомъ дълъ, если пашущій мужикъ можетъ служить идеаломъ, то отсюда прямой иравоучительный выводъ: "бери соху, паши землю" и оставь въ сторонъ искусство и науки. До такого вывода Щедринъ не доходилъ и дойти не могъ, потому что въ немъ очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Есть каверзный вопросъ: кому у кого учиться? интеллигенту у мужика или мужику у пителлигента, или же тому и другому, къ общей радости и благополучію, мъняться взаимными услугами? Мужикъ, говорять, будеть обучать насъ нравственности и добродътели, а мы его грамоть, сельскому хозяйству и прочимъ хорошимъ вещамъ. И будетъ въ такомъ случать на землъ миръ и благоволеніе. Но, во-первыхъ, можно ли научиться правственности и добродътели? Сократь это признавалъ, это былъ одинъ изъ краеугольныхъ камней его проповъди, но, въ сущности, научилъ ли онъ кого-енбудь, чему хотълъ? Это соминтельно. Наша моральная жизнь является, прежде всего, про-

явленіемъ нашего характера, нашей натуры и лишь въ очень и очень незначительной степени нашихъ идей. Иден указывають точку приложенія силы, но самой силы онъ никогда никому не давали и давать не могутъ. Вся система нашихъ нравственныхъ понятій находится въ такой близкой органической связи съ условіями нашей жизни, что произвольно ихъ разъединять н'атъ р'ашительно никакой возможности. Возьмите, напр., отношение къ женщинъ. Вообще говоря, "учить жену" принято въ крестьянскомъ мірт, а мы смотримъ на такого учителя, какъ на варвара и башибузука. Насъ возмущаетъ даже всякое насиліе надъ личностью. Этимъ насиліемъ надъ личностью живеть община. Насъ приговоръ большинства ничуть не освобождаетъ отъ упрековъ совъсти, но крестьянивъ, разъ "міръ постановилъ", хотя и нъчто заведомо несправедливое, умываеть свои руки и остается совершенно спокойнымъ. Міромъ приковали сумасшедшую на цфпь и постановили, чтобы она сидъта на цфии до конца дней. Міромъ отправили Ивана Непомнящаго въ Сибирь на поселеніе, и о чемъ еще толковать туть... И т. д. Такова система нравственныхъ понятій, неразрывно связанная съ сохой. Взявшись за соху, сделавшись общинникомъ, вы должны принять и эту систему нравственныхъ понятій. Но у насъ многіе склонны смотрѣть на дѣло пначе п видять въ "системъ нравственныхъ понятій" своего рода шапку, которую съ большимъ или меньшимъ усивхомъ можно напялить на любую голову. Крестьянское моральное міросозерцаніе для насъ совершенно не годится, для современнаго крестьянскаго общинника не годится и наше. Что, дъйствительно, станеть онъ делать съ нашимъ скептицизмомъ, критикой, нашимъ преувеличеннымъ даже преклоненіемъ передъ личной свободой и независимостью? Онъ на первыхъ же порахъ столкнется съ міромъ, и это столкновеніе сразу же и неизбъжно станеть трагическимъ. Міръ себя покажеть, какъ, по свидетельству нашихъ народниковъ, онъ сотин и тысячи разъ показываль себя, продавая за ведро водки свое достоинство, свои права и преимущества.

Мы всегда забываемъ самую простую вещь, что "система правственныхъ понятій" общинника есть не что иное, какъ система правственныхъ понятій пищаго человіка, жмущагося къ стаду, потому что, въ конці концовъ, на міру и смерть красна. Вы хотате крайняго и різшающаго доказательства этой простой мысли? Кажется, что за нимъ очень и очень недалеко ходить и стоптъ только обратиться къ свидітельству той же самой народнической литературы по части всіхъ тіхъ "особей", которыя экономически прежде всего, а потомъ и духовно выбрались изъ обычнаго для крестьянина полунищенскаго уровня существованія.

Изъ пъсни слова не выкинешь. Не выкинешь и изъ картины нашей жизни того несомитинаго и очевиднаго факта, что всъ эти Колупаевы н

Разуваевы порожденіе нашего міра, нашей общины, укладовъ нашей крестьянской жизни. Почему же это такъ постоянно случается, что стоить только человѣку подняться ступенью выше сравнительно съ ближними своими, стоить ему только начать торговать водкой, капорскимъ чаемъ и линючими ситцами, какъ отъ его добродѣтели не останется и следа и вмѣсто смиренія духа появляется наглость его, вмѣсто жалости и состраданія—желаніе затоптать ближияго въ грязь, презрѣніе къ слабому и гордое торжество надъ погибшимъ и погибающимъ? Нѣтъ хуже и горше обидъ, которыя напосили крестьянину въ лицѣ бурмистровъ при крѣпостномъ правѣ, въ лицѣ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ теперь.

Повторяю: совершенно неправы поэтому тѣ, кто навязываль Щедрину идеалы крестьянскаго быта или преклоненіе передъ его устоями. Все равно, какъ онъ не могъ въ свое время признать нигилизмъ "высшей формой мышленія"—какъ впослѣдствій онъ не восторгался дѣятельностью земскихъ учрежденій, такъ и къ основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всѣхъ золъ, онъ отпесся прямо отрицательно. Въ отвѣть на всѣ пѣснопѣнія слышался его суровый скептическій голосъ: "современная намъ форма крестьянскаго общежитія неудовлетворительна", и "будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, еще загадка для всѣхъ". Только тотъ, кто знаеть, какую роль играла "община" и "общинность" при созданіи народническихъ утопій, какія надежды возлагались на нихъ, до какой стенени незыблемыми онѣ представлялись, — оцѣнитъ по достоинству предостерегающій голосъ Щедрина.

Но въ то время онъ бы не былъ человѣкомъ своего времени и даже вождемъ его, если бы не видѣлъ въ крестьянствѣ и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовалъ бы въ отношении къ ней напбольшаго вниманія, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

Но что же дізать, если мізщанскіе инстинкты, обоготвореніе имущества, такъ глубоко заложены въ крестьянскую душу, что ждуть лишь удобнаго случая для пышнаго своего расцвіта? На этоть огромный вопрось Щедринь не отвітиль. Въ своемъ отношеній къ крестьянству и крестьянскому міру онъ быль столько же трезвымъ мыслителемъ, сколько поэтомъндеалистомъ. Онъ отдыхалъ на картинахъ мужицкой жизни и правды, онь давалъ этимъ картинамъ возможность обманывать—увлекать себя. Сатирикъ часто надіваль на себя костюмъ идиллиста, но, увы, этоть костюмъ былъ слишкомъ не по мізрків ему, чтобы онъ могъ долго оставаться въ немъ.

Перечтите разсказъ Пименыча о святой землѣ или повѣствованіе о чудесахъ, видѣнныхъ на пути странницей Пахомовной, и скажите, развѣ это не умиленіе? Развѣ не умилялся и Крамольниковъ, произнося свою

страстную рѣчь на юбилеѣ "Полита Мосеича", развѣ не то же чувство продиктовало Щедрину слово Искупителя, обращенное къ тѣмъ, кто поливаетъ землю потомъ и кровью своей? Страннаго, неожиданнаго въ нихъ ничего нѣтъ. Щедринъ ничуть не виноватъ, что мы его плохо знаемъ, что для однихъ онъ все еще писатель по смѣшной части, для другихъ "политическій" сатирикъ по преимуществу, развѣнчавшій и дискредитировавшій всѣхъ ярыжекъ, подъячихъ и канцелярскихъ служителей. Оба взгляда одинаково обидны для Щедрина. Онъ былъ, прежде всего, великимъ русскимъ писателемъ, такимъ же, какъ Гоголь, Толстой, Некрасовъ— значитъ бстѣлъ ихъ же болями, значитъ пскалъ и находилъ утѣшеніе тамъ же, гдѣ находили они—въ вѣчныхъ завѣтахъ любви и жизни народа, его будущемъ. Обращаясь къ народу, онъ могъ бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многольтнюю На родимую грудь изолью... Я тебъ мою пъсию послъднюю, Мою горькую пъсию спою... \*)

<sup>\*)</sup> Я думаю, мить нечего даже и прибавлять по этому поводу, что Щедринъ одинаково, какъ и Некрасовъ былъ однимъ изъ нашихъ кающихся дворянъ. Если вообще этотъ тинъ сыгралъ существенную роль, то, разумъется, потому лишь, что онъ имълъ въ своей средъ очень крупныхъ представителей. Однимъ изъ крупиъйшихъ былъ Щедринъ. Въ доказательство принадлежности его къ кающемуся барству не буду ссылаться, какъ иные, на его служебную карьеру, до которой историку литературы очень мало дела. Историкъ лигературы скажеть только, что гуманныя и радикальныя мечты и иден 40-хъ годовъ были очень широки, лишены дъйствительно реальнаго содержанія, и что о безусловной отвътственности передъ ними не могло быть и ръчи. Оттого-то такіе люди, какъ Добролюбовъ и Чернышевскій, и не переваривали "барства". Но по отношенію къ народу стоить остановиться. Факть былъ тотъ, что освобожденный народъ не былъ счастливъ и, больше того, оказался почти что въ прежней кабалъ, хотя и у другихъ уже хозяевъ. Такое несчастное положение народа должно было во всъхъ лучшихъ людяхъ,--къ какому бы классу они ни принадлежали, вызывать самое простое и естественное чувство жалости къ нему, желание его паучить, дать ему въ руки хорошую книгу, дать ему основы гражданскаго существованія. Но кающійся дворянинъ къ этому простому, повторяю, и естественному чувству долженъ былъ прибавить ту напряженность и даже истеричность, которыя зависъли не отъ исключительной любви къ слабому, а отъ восноминаній о собственныхъ или отцовскихъ гръхахъ, т е. кричащій голосъ своей совъсти. Это было, значить, пародолюбіе, ра-

Между Гоголемъ и Щедринымъ есть та разница, что то, что Гоголь преслѣдовалъ съ нравственно-религіозной точки зрѣнія, то Щедринъ клеймилъ какъ моралисть и общественный дѣятель. Гоголь былъ близокъ къ обстановкѣ своего времени, но эта обстановка интересовала его, прежде всего, съ ея метафизической и религіозной стороны. Онъ искалъ отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, выводилъ на сцену людей, которые придаютъ этой жизни какой-то странный и пошлый смыслъ, т. е. обращаютъ ее въ безсмыслицу, и тосковалъ объ этомъ, потому что грозные призраки смерти и вѣчности совсѣмъ не мирились въ его представленіи съ образомъ

зогрѣваемое и разгорячаемое чувствами совершенно посторонними. И такого народолюбія не могло быть, напр., ни у Ръшетникова, ни у Добролюбова. Здѣсь духовный надрывъ. Здѣсь не только желаніе помочь народу, но и мысль о расплатѣ съ нимъ.

Вообще же къ сказанному мною выше я долженъ прибавить, что барскими и разпочинными идеями я считаю совстмъ не тъ, которыя находятся въ головъ даннаго барина йли разночинца. При изслъдованіи каждаго даннаго случая въ отдъльности могуть быть едъланы совершенно неожиданныя открытія, діаметрально противоположныя ожидаемымъ. Это значить лишь то, что извъстныя иден обладають силой внушенія, достаточной для преодольнія классовыхъ симпатій или антинатій, разъ тому благопріятствують обстоятельства. Барскія иден должны быть выработаны и дъйствительно вырабатываются на почвъ прочныхъ укладовъ барской, кръпостинческой культуры. Такъ же вырабатываются и барскія натуры, и вся барская связка чувствъ. У разпочинцевъ тоже были прочные уклады или лучше сказать отсутствіе этихъ укладовъ, была жизнь, отданная на произволъ каприза, прихоти и случайности, выработавшая свои иден и настроенія, напр., чувство мести, идею утилитаризма, вопіяніе противъ красоты и т. д. Кто какими идеями увлечется-это часто діло житейской случайности, но вообще естественно предположить, что барское ближе барину, чфмъ кому-пибудь другому и что баринъ-отрицатель останется въ основъ своей натуры все тъмъ же Рудинымъ, тъмъ же Бельтовымъ, т. е. бариномъ, занявшимся отрицаніемъ. И въ отрицаніи будеть слышаться тотъ же барскій сміхъ, та же барская избалованность или то же барствование во Христь, Могутъ быть ръдчайшія исключенія, но не о нихъ ръчь.

Кающійся баринъ 70-хъ годовъ шель тою же дорогой, какъ и протестующій разночинець. Во всякомъ случать, той противоноложности взаимнаго непониманія и вражды, какая была между бариномъ и разночинцемъ въ 60-ые годы, теперь на сценть нтъть. Кающійся дворяннить ушелъ
въ свое народолюбіе, нтъсколько сузивъ сферу другихъ своихъ интересовъ, все больше отказываясь отъ широчайшей и всеобъемлющей гуманности 40-хъ годовъ, отъ своего эстетическаго отношенія къ дтйствительности. Это уже баринъ, переработанный шестидесятниками и ихъ
прямолинейными взглядами. Онъ во многомъ подчинился разпочинцу,
но во многомъ подчинилъ и его себть. Въ литературть онъ занялъ пер-

жизни, заботами, тревогами и радостями Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Ноздревыхъ и т. д. Когда Гоголю приходилось спрашивать себя, сткуда это пониженное существованіе людей, это полное умаленіе ихъ духа, эта непроходимая и пошлая низменность ихъ существованія—онъ отвічалъ на это не указаніємъ на исторію, хотя самъ быль, положимъ случайно, историкомъ, или—кріпостное право, которое онъ принималъ, какъ фактъ, не возмущаясь имъ, не допуская, повидимому, даже мысли о возможности и необходимости его упраздненія, и говорилъ: люди отгого живутъ такъ безобразно и даже гадко, оттого они ползаютъ въ грязи, что не понимаютъ своей судьбы, тайны своего рожденія и тайны смерти, не понимаютъ и той огромной отвітственности, которая ждетъ ихъ за гробомъ. Какъ натура глубоко-религіозная съ нікоторымъ даже оттінкомъ церковничества, Гоголь и не могъ отвічать иначе на тоть вопросъ о смыслів жизни, который онъ поставилъ себі.

Какъ всякій крупный русскій человѣкъ, Щедринъ былъ одинаково натурой религіозной. Но его религіозность надо понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ее, напр., Солтеръ въ своей "Religion der Moral". Сущностью этой религіозности является тотъ же вопросъ о смыслѣ жизни, но отвѣтъ на него диктуется прежде всего и даже исключительно нравственнымъ чувствомъ, совѣстью, —тѣмъ, что Кантъ называлъ присущимъ человѣку моральнымъ закономъ. Смыслъ жизни можетъ быть осуществленъ лишь въ той обстановкѣ, которая обезпечиваетъ счастье всѣхъ; теперь смыслъ жизни можетъ быть найденъ лишь въ стремленіи къ этому счастью, что въ глазахъ Щедрина является долгомъ каждаго. Его нравственность сводилась къ требованію подвижничества во имя общественныхъ цѣлей.

Онъ весь въ общественныхъ интересахъ, онъ дышитъ и живетъ ими. Съ обстоятельностью хроникера онъ следитъ за всеми переменами общественныхъ мыслей и настроенія, за всякимъ меропріятіемъ особенно любимыхъ имъ сферъ, за каждымъ выдающимся фактомъ газетной хроники, за

выя мъста. Его народолюбіе (какъ расплата съ народемъ, какъ велъніе больной совъсти) очень близко подходило къ народолюбію разночинца. Народъ опъ идеализировалъ, между прочимъ, и потому, что кающійся всегда идеализируєть измученнаго имъ, или такого, кого опъ считаєть собою измученнымъ, человъка. Но идеализировалъ народъ и разночинецъ, какъ единственный предметъ своей любви, теперь съ каждымъ днемъ все больше оплевываемый, а не освобождаемый, какъ раньше. И муки совъсти, и единственная любовь возвеличивали красоту безымяннаго даже подвига. Такимъ образомъ въ 70-ые годы мы видимъ своего рода синтезъ разночинца и барина. Это можно прослъдить даже въ подробностяхъ, напр., въ философіи Арнольди или Михайловскаго, которые, очевидно, синтезировали взгляды 40-хъ и 60-хъ годовъ.

всякой интересной книгой. Въ немъ настоящій темпераменть журналиста: онъ и редакторъ, и сатирикъ, и фельетонисть, и внутренній обозр'яватель, и библіографъ. Поражаешься его неутомимости и его отзывчивости. Онъ следить за всемь и на все откликается. Онъ исполнень гиева и благоволенія, любви и ненависти, подавляющаго презрівнія, жестокаго сарказма, самаго непримиримаго раздраженія и самой ніжной жалости. Его письменный столь-это трибуналь, передъ которымъ каждый мфсяцъ должны пройти всь факты общественной жизни и отдать ему отчеть въ своемъ содержаніи. Онъ допрашиваеть и пытаєть ихъ, онъ разражается то смъхомъ, то слезами, онъ въчно въ волнении. И въ этомъ его огромная сила, какъ и въ непримиримости. Всѣ его заботы сосредоточены на томъ, чтобы разбудить наконецъ эту сиящую или засыпающую публику. Онъ тормошить ее постоянно. То обращается онъ къ ней съ добродушной насмъшкой, увеселяеть и развлекаеть ее разными шугками, уговариваеть и учить ее, даеть ей совъты, высмънваеть ся увлеченія, ся скоропреходящихъ героевъ, хохочетъ имъ прямо въ глаза, отъ лирическаго воззванія переходить къ художественному изображенію какого-нибудь ужаса жизни, изображаеть его съ настоящей трагической силой и гивно спрашиваеть: да неужели вы не понимаете, что скрывается подъ этимъ, чемъ это грозитъ вамъ? Онъ прекрасно знаетъ, что публика любитъ его, что у него масса • восторженныхъ читателей, что ему простять всякія дерзости и оплеваніе кумировъ, и онъ щедръ на дерзости и на оплевание. Но въ основъ своей онъ всегда серьезенъ, потому, что та ціль, которой онъ служить, велика и важна въ его глазахъ, потому что онъ въренъ разъ навсегда своей любви и ненависти, потому что онъ непримиримъ въ своей борьб в съ канцеляріей и канцелярщиной. Великій мастеръ слова, онъ съ огромнымъ искусствомъ пользуется всеми его отгенками, всеми родами писательскаго искусства (вилоть до стиховъ) — чтобы расшевелить челов'яческую душу своей милой публики, тетеньки, чтобы поднять ея уваженіе къ себ'є, разрушить ся равнодушіе.

Сатира Щедрина престедовала самодовольство и самоуслаждение во всёхъ его видахъ и въ чемъ бы оно ни проявлялось. Самодовольство является необходимымъ и неотъемлемымъ элементомъ всёхъ его отрицательныхъ типовъ, начиная отъ изувёровскихъ куколъ и кончая Гудушкой Головлевымъ и Угрюмомъ Бурчеевымъ, грозно приказывающимъ рёчному потоку поворотить свои волны вспять. Самодовольство—синонимъ умственной и нравственной отупълости, это броня, защищающая человёка отъ всякаго состраданія, отъ всякой любви къ ближнему. Пусть льются слезы, пусть царитъ неправда, пусть нищета высасываетъ послёдніе соки изъ своихъ жертвъ...—"я заплатилъ за мёсяцъ прислуге, я ни копейки не

долженъ въ мелочную лавочку, я вызубрилъ краткіе начатки либерализма, и благо мив"... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побъждающая сила Іудушекъ, кузинъ Машенекъ и прочей-виновать за выраженіе, сволочи? Не въ томъ, разумъется, что у нихъ есть деньги, такъ какъ начали они все же безъ гроша, и не въ лицемъріи, потому что на одномъ лицемврін далеко не убдешь, -- ихъ сила въ самодовольствв, въ той нравственной тупости, которая позволяеть имъ бить и добивать лежащихъ людей, и успоканвать свою совъсть соображениемъ, что они поступають на на законномъ основаніи. И всіз отступають передъ ними, и всіз попадають въ ихъ паутину, потому что формальная правда на ихъ сторонъ. Прямо они не ворують, прямо не насильничають, и кто же посметь придраться къ нимъ. Какъ вороны, издали зачуявъ запахъ тлена и разложенія, слетаются къ трупу и падали, такъ Тудушки и кузины Машеньки кружатся возлѣ всталь слабыхъ и гибнущихъ, чтобы, воспользовавшись минутой полной растерянности, докапать ихъ. Нетъ у нихъ той всудобной вещи, которая въ общежитін называется совъстью, представляющейся съ исихологической точки. зрвнія процессомъ самокритики... Самодовольство самодовольству розь. Оно знаеть самыя различныя степени, ступени и градаціи. Оно можеть быть напвнымъ и добродушнымъ, какъ у безсмертныхъ героевъ Диккенса, Стерна, Рабла, можеть соединяться и съ холодной злобой опустошенной души, какъ у большинства героевъ Щедрина. Оттого-то его сатира такъ часто и нерезодить въ драму, что онъ выбираль дъйствующими лицами своихъ разсказовъ людей, пожалуй, и добродушныхъ, но такихъ, руки которыхъ "запачканы кровью". Возьмите, напр., Молчалина. "Я, — разсказываетъ Щедринъ, - видълъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этимъ руками разръзывать широгъ съ канустой. — "Алексъй Степановичъ, воскликиулъ я въ ужасъ, - вспомните, въдь у васъ руки"...- Я вымылъ, отвітиль онь мий совсимь просто, доканчивая разрізать пирогъ". Молчалинъ совствиъ не злодъй, онъ превосходный семьянинъ, страшно любитъ своихъ датей и ко всему этому настолько добродушенъ, что откушать у него пирогъ съ капустой примо пріятно. Также и старикъ Разумовъ изъ "Больного мъста" — тоже добрый человъкъ. Всю свою жизнь онъ куры не обидълъ, служилъ всегда по сущей совъсти и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, разсуждающій, онъ жиль для своего семейства и прежде всего для единственнаго сына — Степы, возлъ котораго сосредоточивались всв лучшія его чувства и всв вождельнія. Степа выйдеть уминцей, Степа возвеличить родъ Разумовыхъ. Старикъ доживаеть всю свою жизнь, не зная, за что и въ чемъ упрекнуть себя,съ точки зрвнія формальной морали, онъ правъ. "Что-то" однако застаило одну обездоленную мать провожать его по улицѣ съ проклятіями "сатана, сатана", — что-то заставило честнаго Степу кончить жизнь самоубійствомъ послѣ того, какъ онъ подробнѣе ознакомился съ прошлымъ своего отца.

Сатпра и трагедія всегда идеть рука объ руку въ произведеніяхъ Щедрина, и въ этомъ случать онъ представляеть явленіе исключительное во всей европейской литературт! Правда, вы найдете то же самое у Капниста—"Ябеда", у Гоголя——"Ревизоръ" и "Мертвыя души", и у Герцена въ описаніи малиновскихъ нравовъ— но далеко не въ такой степени.

Гоголь определиль юморь, какъ видимый міру смёхъ сквозь невидимыя міру слезы. Почему-то мы приняли это опредъленіе безъ всякой критики. Возьмите однако комедію Плавта и его излюбленный типъ "miles gloriatus", большую часть фигуръ Диккенса и безсмертнаго Пиквика. откормленныхъ Грангузье и Гаргантюа Раблэ, мужиковъ малороссовъ у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, вдъ тутъ слезы? Если я слышу ихъ за сценой "Ривизора", въ жалобъ несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высъкла, если ихъ--этихъ слезъ такъ много въ "Мертвыхъ душахъ", въ которыя Гоголь вложилъ всю свою глубокую тоску о пустой и безцальной человаческой жизни, поставленной съ глазу на глазъ съ великой тайной мірозданія, гдв онъ съ образностью мірового генія воплотиль страшное противорічіе между жизнью "какъ самымъ вернымъ путемъ къ смерти", и жизнью, наполненной игрой мелкаго тщеславія, --то никто не заставить меня видіть этихъ слезъ ни въ "Коляскъ", ни въ "Женитьбъ", ни въ "Сорочинской ярмаркъ". Гоголь даль свое опредъление слишкомъ поздно, когда его настроение было уже окрашено глубокимъ мистицизмомъ, когда онъ искренно скорбълъ о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считалъ ее несоотвътствующей по достоинству ни съ нравственными задачами человъчества, ни съ его міровой ролью.

Но за смфхомъ Щедрина дъйствительно почти всегда слышатся слезы—то безсильнаго состраданія, то одинаково безсильнаго гифва. Возьмите любую изъ его сказокъ, лучшія страницы изъ "Головлевыхъ" и "Пошехонской старины", процессъ дохлаго пискаря, "Повфсть о правдѣ и торжествующей свиньѣ", "Губернскіе очерки" и многое, многое другое, и для васъ станетъ яснымъ, что въ основѣ всего этого лежитъ тоска — не отвлеченная, не мистическая грусть Гоголя, а тоска по униженномъ человѣческомъ достопнствъ, по этой правдѣ, которая такъ жестоко запоздала своимъ появленіемъ въ свѣтъ. И жалость о судьбѣ этого бѣднаго вороньяго рода, на котораго всѣ эти хищныя ястреба, соколы, копчики, коршуны разсчитываютъ какъ на "каменную гору"... О, этотъ бѣдный вороній родъ, обреченный на

гибель и растерзаніе... И это не мужикъ исключительно, хотя, резум'єтся, мужикъ по преимуществу. Кадры его наполняются всіми дов'єрчивыми, наивными душами, всіми готовыми на жертву и самопожертвованіе во пмя
любви и правды. Туть и заяцъ, мечтающій о снисходительности и милосердіи волка, и премудрый карась, ни для кого не зам'єтно попадающій въ разверстую пасть щуки, и сестры-актрисы Анинька и Любинька,
и сельская учительница, нагло обманутая какимъ-то либеральнымъ прохвостомъ, и сотни другихъ инскарей, корчащихся въ книяткъ, чтобы была
дъйствительно вкусная уха для самодовольныхъ и самоуслаждающихся. Гдъ,
въ чемъ эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встрічаясь съ
нею, нам'єченныя рокомъ жертвы притягиваются къ ней съ тою же неотразимой силой, какъ жел'єзные опилки магнитомъ, какъ мотыльки сжигающимъ ихъ світомъ? Вічно занятый этимъ вопросомъ, Шедринъ и создавалъ свои удивительныя сатиры-драмы.

Н. К. Михайловскій (род. 1842 г.). Настроеніе 70-хъ годовъ нуждалось въ научномъ или, по крайней мфф, наукообразномъ, похожемъ на научное, обоснованін, такъ какъ предыдущее десятиліте уже пріучило видать въ наукъ главнаго руководителя. И это наукообразное обоснование несомивнию даль г. Михайловскій въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ, чамъ и объясняется значительность его роли въ исторіи русской мысли. Задача, стоявшая передъ нимъ въ началѣ его литературнаго поприща, была велика и существенна, и для своего времени, по крайней мъръ, онъ ръинать ее въ высшей степени успфино. Эта задача -- борьба съ коренными стихінии русскаго духа: обломовщиной и фатализмомъ, потому что русскаго человька гнеть къ фатализму, къ признанію надъ собой стихійной власти ("линін", "планиды"), какимъ бы самонадъяннымъ не представлялся онъ пногда. Это та же задача, которая стояла передъ Бълинскимъ и, особенно, Герценомъ (напр. - въ его письмахъ о дилетантизмъ и буддизмъ въ наукъ), и, я повторяю, для своего времени г. Михайловскій справился съ нею какъ нельзя болье успынно. Его блестящій публицистическій таланть, въ которомъ чувствуется или "художникъ-недоносокъ" или просто невыработавшійся художникъ (потому что для меня вполнѣ несомнѣнна эта художественная закваска г-на Михайловскаго и, не будучи въ состояніи оцівнить всей глубины его научныхъ открытій, я лучинихъ его наследствомъ считаю "Изъ сказокъ Таволгина" и иткоторыя главы "Въ перемежку") — его полемическое жестокосердіе, уступающее развіз жестокосердію Добролюбова или Чернышевскаго, его серьезная научная подготовка, особенно въ области естественно - историческихъ дисциплинъ, поражающая самоувъренность его тона, глубокая искренность и красивый, подкупающій лиризмъ — сдѣлали его однимъ изъ самыхъ видныхъ писателей-учителей 70-хъ годовъ. Въ его стилѣ, въ его капризномъ изложеній, его мѣткой ироній, его способности передавать негодующія струпы духа есть чго-то напоминающее Герцена, хотя и умаленное, разжиженное, такъ сказать, журнализмомъ, — но минутами прекрасное; въ его бодромъ идеализмѣ, подернутомъ однако дымкой меланхолій, скептицизма, а пожалуй, и пессимизма (хорошо говоритъ Таволгинъ: "кабы настояще вѣрилъ, такъ не такъ бы и жилъ, а кабы совсѣмъ не вѣрилъ, такъ тоже иное о́ы дѣло")—вы видите истиннаго наслѣдника старобарской культуры, кающагося дворянина, кающагося барина, — въ значительной степени переработаннаго разночинцемъ, но сохранившаго свою художественную подоплеку, свои художественныя требованія и къ жизни отдѣльныхъ людей, и всего общества.

Литературная роль, выпавшая на долю г. Михайловскаго, очень велика, и надо было быть действительно центральной фигурой своего времени, чтобы ответить на его сложные вопросы. Надо было не создать, конечно, а формулировать "религію" или такое ученіе, которое связываеть понятіе о мір'є съ правилами личной жизни и общественной д'ятельности; надо было для больной, возмущенной и обиженной сов'єсти людей указать работу, поведеніе, цёль въ жизни, которая соотв'єтствовала бы ихъ научному міропониманію. И, конечно, формулированіе такой воть этико-научной "религіи" было самой дорогой, упонтельной даже мечтой всей литературной д'ятельности Михайловскаго. Надо, вирочемъ, столковаться о словахъ. Подъ "религіей" г. Михайловскій разум'єсть:

"такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о міръ съ правидами личной жизни и общественной дъятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповъдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убъжденія въ такой же мъръ невозможно, какъ согласиться, что, напримъръ, дважды-два равняется стеариновой свъчкъ. Очевидно, что первые христіане обладали такимъ ученіемъ. Ихъ понятія о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ вселенной были самымъ тъснымъ, неразрывнымъ образомъ связаны съ понятіями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающаго свойства, что давала имъ возможность дъйствовать съ полной опредъленностью. Очевидно также, что мы такого ученія не имъемъ; наши понятія о существующемъ стоятъ сами по себъ, понятія о долженствующемъ существовать—тоже сами по себъ, наконецъ, наши дъйствія—опять сами по себъ".

Въ предисловін къ полному собранію своихъ сочиненій, опять возвращаясь къ тому же вопросу о задачахъ своей литературной д'ятельности, г. Михайловскій говорить:

"Я никогда не могъ повърить и теперь не върю, чтобы нельзя было

найти такую точку зрвнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случав, выработка такой точки зрвнія есть высшая изъ задачъ, какія могутъ представиться человъческому уму, и нътъ жизни, которую жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотраты въ глаза дойствительности и ея отраженію, правдъ-истиню, правдъ объективной и въ то же время охранять правду-справедливость, правду субъективную—такова задача всей моей жизни".

Какъ позитивисть, какъ сынъ 70-хъ годовъ г. Михайловскій, разум'вется, стремился вывести свое зданіе на фундаменть точныхъ наукъ. Онъ убъжденный врагь всякой метафизики, отчего задача его, разумъется, только усложнилась. Не желая и не смъя передъ своей позитивной совъстью допускать ничего произвольнаго, г. Михайловскій для своей религіи нуждался болъе всего въ точныхъ выводахъ и обобщеніяхъ соціологіи. Но-увытакихъ точныхъ выводовъ и обобщеній не существовало, какъ не существовало и самой науки. Если и теперь еще соціологическія работы неизбъжно и какъ бы роковымъ даже образомъ начинаются съ вопросовъ: "что такое соціологія", какой ея методъ н пр. "ав очо"-то легко себъ представить, что было 30 слишкомъ леть тому назадъ. Надо было начинать сначала, создать самую науку соціологін, но "туть же, — говорить г. Михайловскій, — иногда среди самаго процесса теоретической работы, привлекала меня къ себъ своею яркой и шумной пестротой, всею своей плотью и кровью житейская практика сегодняшняго дня, и я бросаль высоты теоріи, чтобы черезъ насколько времени опять къ нимъ вернуться и бросить". Естественно, поэтому, что у г. Михайловскаго, какъ у случайнаго гостя высоть теоріи, чисто научныя изслідованія отличаются какъ бы отрывочностью и иткоторой даже неожиданностью и едва ли могуть удовлетворить полностью кого-нибудь (особенно при такой задачь, какъ созданіе религін!) и лучшее заглавіе имъ, какъ и всему написанному г. Михайловскимъ, это, разумъется, "въ перемежку". "Въ перемежку" — наука и публицистика, высоты теорін и плоть и кровь житейской правды сегодняшняго дня, въ перемежку---даже случайныя, чисто беллетристическія работы, и въ результать--почтенные 6 томовъ полнаго собранія сочиненій Михайловскаго, въ которыхъ читателю предоставляется разобраться самому. И, конечно, если въ немъ самомъ есть нечто отъ г. Михайловскаго, отъ психологін кающагося дворянина, отъ голоса больной совъсти-вообще отъ настроенія 70-хъ годовъ-онъ кое въ чемъ разберется; въ противномъ случать, его недораразуманія отъ всего этого недосказаннаго, неполнаго, разбросаннаго и случайнаго, всехъ этихъ "высотъ" и "низинъ" могутъ быть очень многочисленны. Цементь разнообразивишихъ работъ г. Михайловскаго—настроеніе эпохи, ен идеаловъ, и если ихъ нътъ въ насъ самихъ, то эти 6 томовъ не

могуть не показаться чёмь-то въ родё разрушенной храмины. Это, впрочемъ, прекрасно понималь г. Михайловскій, когда въ срединё 80-хъ годовъ писаль по поводу предъявленныхъ ему недоразумёній: "Хорошее это было время (70-е годы)". Тогда писатель зналь и чувствоваль, что у него: "есть собесёдники, въ головахъ которыхъ живутъ тё же задушевныя мысли, которые стоять на одной съ вами почвё, поймуть васъ на полусловё, договорять для себя недоговоренное вами и, въ свою очередь, однимъ своимъ присутствіемъ начнутъ рёчь, которую вамъ стоптъ только договорять и развить..." "Мнё случалось тогда писать кромё отдёльныхъ статей по два ежемёсячныхъ обозрёнія заразъ по самымъ разнообразнымъ вопросамъ—философскимъ, соціологическимъ, нравственнымъ, чисто практическимъ, литературнымъ. И все это связывалось единстволю пульса жизни, который у меня бился въ тактъ съ монми читателями. Да, хорошее было время!..."

Все это такъ, но все же трудъ читателя, живущаго послѣ этого хорошаго времени, мало облегчается такими соображеніями.

Создать религію (въ положительномъ, позитивномъ смыслѣ этого слова), удовлетворить жаждѣ служить прогрессу, вселяя при этомъ убѣжденіе, что этотъ прогрессъ не мечта, не иллюзія и что формула его имѣетъ за собой серьезнѣйшія, строго-научныя основанія,—приподнять то нравственное, геропческое, что таптся въ душѣ человѣка, взывая къ его совѣсти и чувству чести — этого хотѣлъ и это для своего времени сдѣлалъ г. Михайловскій. Мнѣ онъ представляется, прежде всего, не человѣкомъ науки, не философомъ, а хорошимъ русскимъ публицистомъ, мечтающимъ о созданіи новыхъ общественныхъ формъ жизни, политикомъ, для котораго правда-справедливость, т. е. условія, обезпечивающія человѣческое счастье—нервенствуетъ надъ правдой-истиной, т. е. холодными и равнодушными къ судьбѣ людей выводами науки. И онъ служилъ своей мечтѣ въ теченіе цѣлыхъ сорока лѣтъ, служилъ съ огромной страстью и темпераментомъ, и подкупающей искренностью. Что вдохновляло его? Вотъ вопросъ, на который онъ отвѣчаетъ съ полной откровенностью.

"Мы — я говорю "мы", потому что вмѣзяю себѣ въ честь стоять въ рядахъ этихъ сітоуеп овъ — мы поняли, что сознаніе общечеловівческой правды и общечеловівческихъ идсаловъ далось намъ только благодаря въковымъ с траданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки дастенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ. "Логическимъ ли теченіемъ

идей", какъ вы смъетесь надъ Герценомъ, или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловъческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія, -- мы пришли къ мысли: мы должники народа. Можеть быть, такого параграфа и пътъ въ народной правдъ, даже навърное пътъ, но мы его ставинь во главу угла нашей жизни и дъятельности, хотя, можеть быть, не всегда вполить сознательно. Мы можемъ спорить о размърахъ долга, о способахъ его погашенія, по долга лежита на нашей совъсти, и мы его отдать желаемъ. Вы смъетесь надъ нелъпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальныхъ реформъ нередъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значить? Для "общечеловъка", для citoyen'а, для человъка, вкусившаго плодовъ общечеловъческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнъе свободы политической, свободы совъсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмъна мыслей, (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если вев связанныя съ этой свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвътка, -- мы не хотимъ правъ и этой свободы. Да будуть они прокляты, если они не только не дадуть намъ возможности разсчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ. А, г. Достоевскій, вы сами citoyen, вы знасте, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало, для нея самой и для себя самого. Вы, значить, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слъдовательно, болъе или менъе легкихъ шаговъ къ ней-есть иъкоторый подвигъ искупительнаго страданія".

## Въ другомъ мъсть г. Михайловскій пишеть въ томъ же духь:

"Скентически настроенные по отношеню къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя, не привилегій только, объ этомъ и говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ, того, что въ старину называлось естественнымъ правомъ. Мы были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслъ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпъвать всякія невзгоды. Конечно, это отречение было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромъ акридъ и дикаго меда, никто ничего и не предлагалъ, но я говорю о настроеніи, а оно именно таково было и доходило до предъловъ, даже мало въроятныхъ, о чемъ въ свое время скажетъ исторія. "Пусть сткуть, мужика сткуть же"-воть какъ, примфрио, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали, именно воз-"можности непосредственнаго перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы върили, что Россія можеть проложить себъ новый историческій путь, особливый отъ европейскаго, при чемъ опять - таки для насъ важно не то было, чтобы это былъ какой-то національный путь, а чтобы онь быль путь корошій, а корошимь мы признавали путь сознательной, практической пригонки національной физіономіи къ интересамъ народа. Предполагалось, что изкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути".

Это очень характерныя строки, изъ которыхъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаетъ фактъ, что толковать г-на Михайловскаго внѣ конкретной, псторической обстановки его времени, внѣ настроенія его эпохи—трудъ совершенно безполезный, потому что очевидно, что никакія теоретическія изысканія не могутъ привести къ формулѣ сердечнаго надрыва: "пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же". Это голосъ совѣсти, все равно, какъ слова: "мы должники народа", "мы не хотимъ правъ и этой свободы", "долгъ (передъ народомъ, мужикомъ) лежитъ на нашей совѣсти и мы его отдать желаемъ"—никому въ мірѣ не могутъ принадлежать, какъ кающемуся дворянину. Имъ, прежде всего, и былъ г. Михайловскій и въ большомъ, и маломъ, и въ своей формулѣ прогресса, и въ своихъ разсужденіяхъ о томъ, какъ несправедливо въ наши дни вознаграждается трудъ кухарки.

Г-ну Михайловскому принадлежить прекрасное произведеніе "Въ перемежку", гдё между прочимъ изложены психологія и обстоятельства жизни кающагося дворянина Темкина. Отнюдь не смёшивая дворянина Темкина съ г. Михайловскимъ, думаю однако, что некоторыя размышленія перваго имёють ближайшее родство и съ такими формулами последняго, какъ только что приведенныя и даже съ "самой" формулой прогресса.

Отецъ Темкина не каялся, хотя чувствовалъ, что въ жизни его есть что-то неладное, во всякомъ случат не отличался непосредственностью дедовъ и прадедовъ. Сынъ сравниваетъ свой душевный міръ съ водой въ неподвижно стоящемъ сосудъ, которую подвергаютъ медленному охлажденію. Ртуть давно уже упала ниже нуля, а вода не замерзаетъ, но стоитъ лишь слегка всколохнуть сосудъ, и на поверхности немедленно же появляется ледъ. Значитъ и тутъ термометръ давно уже стоялъ ниже точки замерзанія, нуженъ былъ самый крошечный толчокъ, и этотъ толчокъ далъ дяденька-генералъ своимъ разсказомъ объ одной дъйствительно крупной и даже занятной несправедливости по отношенію ни къ кому даже другому, а къ своему же ближайшему родственнику — изъ лътописей рода Темкиныхъ. Разсказъ слишкомъ длиненъ, чтобы его тутъ приводить, — но неподвижный сосудъ всколыхнулся...

И вотъ дворянинъ Темкинъ сначала мало, потомъ все больше, до истеричности даже, начинаетъ заподозръвать правоту своего пригилегированнаго положенія, своего образованія, какъ купленнаго ціною пота и крови разныхъ крізпостныхъ Федекъ, и конечно, какъ баринъ, какъ прирожденный эстетикъ—потому что идея красоты у насъ вся изъ барской

культуры — прежде всего пришель въ восторгь отъ дивной красоты своего покаянія:

"Съ тъхъ поръ, какъ стоитъ святая Русь, никто, болѣе насъ, поэтическаго апоесоза не заслуживалъ. И мы его, наконецъ, получимъ. Ахъ, если бъ я былъ первоклассный художникъ, если бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ—я воспѣлъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисти, потому что, отвѣдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не запоешь подблюдныхъ пѣсенъ... Но дѣло такъ ярко говоритъ само за себя, что даже я, вполнѣ сознавая ничтожество своихъ силъ, надѣюсь дать вамъ, по крайней мѣрѣ, намекъ на дивную красому нашего покаянія".

И конечно, была красота, была красота духовнаго міра, почти что внезапно проснувшагося отъ долгаго сна и вдругъ постигшаго свои глубочайшія связи съ жизнью и ея первоосновой—трудящейся, обездоленной массой народа. Впрочемъ, и красота покаянія, и восторги барина Темкина были ограничены кое чѣмъ существеннымъ...

"Но во имя правды,—пишеть онъ,—пожалуйста, не говорите о "веселой торонливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытериьть внослъдствін, всноминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торонливость была. Да какъ же не торониться? Какъ не торониться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свъта... Какъ не каяться, если совъсть мучитъ!"

Очевидно, что онъ уже побъдилъ и, если чему радуется, то никакъ не покаянію, а именно своей побъдъ. Жизнь заставила его отказаться отъ дарового труда, отъ всёхъ привилегій положенія, мысль, въ концѣ концовъ, указала, что это не зло, а благо, что это-то и есть самое настоящее, чего только можно желать. Изъ угарной комнаты, угарной отъ хамскихъ предразсудковъ дяденьки-нъмца, откупной службы отца, зуботычанъ дяденьки-генерала, разврата, насилія, всякой нечести онъ перешелъ хотя и въ коморку, но въ коморку со свѣжимъ воздухомъ.

Онъ дъйствительно и искренно заподозрилъ правоту своего общественнаго положенія. Опять ифсколько любуясь собой, ифсколько торошливо подчеркивая свою современность, онъ говорить: "Личное благополучіе, какъ принципъ, есть штука, конечно, очень, какъ бы сказать... мѣщанская что ли. Стремленіе къ личной чистотѣ и соотвѣтственное покаяніе—штука старая, давшая искусству, кажется, уже все, что съ нея взять можно. Но чувство личной отвътственности за свое общественное положение есть тема новая, почти незатронутая".

Какъ ни случайно, повидимому, явилось въ душт нашего героя "чув-

ство личной отвѣтственности за свое общественное положеніе", оно все же оказалось достаточнымъ, чтобы перевернуть вверхъ дномъ и его жизнь, и его внутренній міръ. Дѣло, разумѣется, въ томъ, что это не было его личное чувство, а чувство и настроеніе цѣлой эпохи, по крайней мѣрѣ цѣлой общественной группы, часть которой ушла въ карьеру, а другая часть въ себя, чтобы копаться въ душѣ своей, копаться въ ней вплоть до дѣтскихъ воспоминаній и даже дальше того—до лѣтописи и поколѣній, копаться тамъ и мучить себя, переходя отъ рыданій къ восторгамъ передъ дивной красотой новаго чувства. Мелко это пли крупно—это въ сущности безразлично, но совсѣмъ не безразлична другая точка зрѣнія на жизнь, выработанная неугомонной совѣстью. Вотъ, напр., совсѣмъ маленькое соображеніе:

"Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь сиять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то - есть нужны Федьки и Яковы, не крѣпостные, такъ "вольные", но, во всякомъ случаѣ, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся".

Просто любонытно, какъ правильно, какъ даже схематически правильно повторяется въ героъ 70-хъ годовъ кающійся процессъ всего на шего культурнаго дворянства вообще! И туть послъдній, еще необходимый штрихъ—кромъ удивительно характерной "дивной красоты покаянія"—изъ котораго видно, что процессъ покаянія у Темкина просто и естественно долженъ былъ перейти въ прекраснодущіе, въ исключительныя заботы о собственномъ нравственномъ благообразіи.

"Вотъ замъчательный и, смъю сказать, историческій фактъ: въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большин ство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, вст эти Помяловские, Ръшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотъли никакихъ эпитемій и знакомились съ бълой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить созпаніе личной отвътственности за свое общественное положение, ихъ могла душить только злоба за искальченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закунориться въ тъсную раковинку собственной чистоты, примиривщись съ тъмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажъ того самаго зданія, гдъ мы себъ устроили уютное гивадышко, живетъ непроглядное певвжество, безысходная нищета. Но разиочинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свъжаго воздуха. Такъ что они, со всъмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ.

Разночинецъ не далъ кающемуся дворянину осуществить программу Станкевича и его кружка, —программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой скверны, т. е. программу, такъ подкупавшую наше барство тридцатыхъ годовъ; разночинецъ въ эту прекраснодушную исихологію внесъ свою ненависть и оольше— правоту своей ненависти, свой гитвъ, свою жажду отмщенія и жертвы. Не механически соединились теперь оба эти элемента—кающагося барина и непримиримаго разночивца, идеи красоты и общественнаго служенія, ближайшей пользы, ближайшаго стремленія— помочь голодной массъ, накормить ее—и лучезариаго идеала, эстетически созерцаемаго идеала (какъ сейчасъ увидимъ) — гармонически развитой личности, — а полно и органически и создали движеніе 70-хъ годовъ и его философическое отраженіе— 6 томовъ собранія сочиненій г-на Михайловскаго.

Г. Михайловскій изсколько разъ публично заявляль, что онъ не народникъ. И, конечно, онъ не народникъ юзовскаго толка, напр., такъ что и самое понятіе "народъ" онъ не смѣшиваеть съ понятіемъ "мужика", а расширяеть его до определенія "все трудящіеся классы общества" и въ вопрось о томъ, какъ надо поступать "сообразно ли съ мнъніями или съ интересами народа?"-высказался скорте (хотя итсколько неопредъленно) за интересы, а не за мибнія. Въ то же время онъ и не почвенникъ, потому что не находить ничего привлекательнаго въ томъ, что "блестить и тайно светитъ" въ смиренной красоте русскаго народа или въ простодушін отставного солдата Кудимыча, у котораго всі народы - хорошіе люди, и который всехъ этихъ хорошихъ людей "эва сколько перебилъ". Г. Михайловскій, такъ сказать, убъжденнъйшій интеллигенть, убъжденнъйшимъ образомъ исповъдающій въру въ силу критической личности и раздълявшій нъкогда самонадъянныя мечты и надежды русской интеллигенціи 70-хъ годовъ. Это его слова: "предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова, и, можеть быть, русская буржуазія не съвсть русскаго народа". Самая задача его деятельности синтезировать правду-истину и правду-справедливость свидетельствуеть о полномъ его уважении къ наукъ, знанію, интеллигентность вообще. Но все же я думаю, что п самъ г. Михайловскій не станетъ отрицать, что въ н'якоторыхъ существенныхъ пунктахъ онъ очень близокъ не только зъ народникамъ, но и къ народникамъ опростителямъ. Такое, напр., признаніе, что онъ верилъ (и вначаль, разум вется, безъ сомниній) въ "возможность (для Россіи) непосредственнаго перехода къ лучшему высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію европейскаго государства" — заставляеть очень многихъ считать его народникомъ. И, конечно, у него есть или было духовное согласіе съ этимъ существеннымъ пунктомъ программы послѣднихъ. Къ кому же, впрочемъ, какъ не къ народу и было прислониться ему — кающемуся дворянину, кого же больше всего жалѣть, о комъ же мучительнѣе всего думать! Восклицаетъ же дворянинъ Темкинъ, вспоминая о ребяческой своей подлости въ отношеніи къ дворовому человѣку: Федька великодушный, прости меня!—почему бы не понскать того же крика и въ формуль прогресса г-на Михайловскаго? Конечно, туть строгая наука, формула Бэра и пр., но суть, кажется, не въ этомъ, а въ томъ, что наслъдственно-утомленная барская культура ищетъ выхода въ пдеалѣ опрощенія (не даромъ же увлекалась Руссо двѣнадцативѣковая аристократія Франціи), а русская—въ нѣсколько очищенной отъ грязи, нѣсколько прикрашенной мужицкой жизни.

Напомню центральное мъсто изъ статьи г. Михайловскаго "Что такое прогрессъ".

"Первобытное общество представляеть въ цъломъ массу совершенно однородную. Всф члены его занимаются одними и тфми же дфлами, обладають одинии и тъми же свъдъніями, имъють один и тъ же правы и обычан. Но каждый изъ нихъ, отдъльно взятый, вполиъ разнороденъ; онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и настухъ, онъ и лодки умбетъ дблать, и оружіе, и жилище себъ самъ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ первобытнаго общества совмъщаеть въ себъ всъ силы и способности, какія только могуть родиться при тогдашнемь уровив культуры и містныхъ физическихъ условіяхъ. Но вотъ происходить первое дифференцированіе общества на управляющихъ и управляемыхъ. Общество сдълало шагъ отъ однородности къ разнородности, но входящія въ составъ его недблимые перешли, напротивъ, отъ разпородности къ однородности. Мускульная система у однихъ стала развиваться въ ущербъ первной системъ, а у другихъ наоборотъ. Прежде каждый члепъ общества умълъ строить жилища и ловить звърей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но зато научилась управлять, лючить, гадать и т. д. Слъдующій шагъ къ соціальной разнородности есть, вмъсть съ тьмъ, и шагъ дальнъйшей индивидуальной спеціализаціи, т. е. однородности. Правящій классъ распадается на свътскихъ и духовныхъ правителей, Одни сосредоточиваютъ свои силы и способности, главнымъ образомъ, на войнъ, а другіе на собственно интеллектуальной дъятельности, въ предълахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затъмъ каждый изъ представителей того и другого подкласса избираеть себъ все болъе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, увеличеніе разнородности общества въ цъломъ, но вмъсть съ тъмъ, спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недълимомъ. Нъкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цъломъ ряду покольній какъ бы

атрофируются, перестають дъйствовать, и это отзывается, разумъется, и на физической организаціи.

"Нельзя сказать, чтобы дъятельность первобытныхъ людей исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мивніе, весьма распространенное, въ сущности совершенно ложно. Если мы примемъ въ соображеніе неудовлетворительность первобытныхъ орудій для добыванія пищи, устройства жилища и т. д., тъ опасности, среди которыхъ жилъ первобытный человъкъ, то для насъ станетъ совершенно ясно, что мозгъ его должень быль быть въ постоянномъ напряжения, быть постоянию насторожъ, постоянно придумывать весьма трудныя для него комбинаціи, которыя въ настоящее время давно уже готовы и ръшаются простымъ приложеніемъ механической силы. Умъ и тъло человъка первобытнаго работали единовременно и съ одинаковымъ напряженіемъ, и если мы, современные цивилизованные люди, не признаемъ этого, то только потому, что смотримъ на первобытное общество изъ прекраснаго далека, слишкомъ отъ него отличиаго. Современный цивилизованный человъкъ, вообще говоря, физическаго труда не знаеть, и потому ему кажется громаднымъ и всепоглощающимъ физическій трудъ человѣка, съ другой стороны, современный цивилизованный человъкъ обладаетъ такимъ количествомъ знаній, что умственная работа дикаря-представляется ему инчтожною. Придумать топоръ-штука не хитрая, а вотъ дровъ нарубить -такъ тяжело, -такъ разсуждаетъ современный цивилизованный человъкъ, постоянно видъвшій топоры и никогда не рубившій дровъ. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытнаго человъка не работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на трудъ физическій. Первобытный человъкъ, какъ членъ однороднаго общества, до того поворотнаго пункта, на которомъ ръзко обозначилось раздъление труда, былъ личностью цълостною, личностью; въ которой умственная и физическая стороны находились во взаимной гармоніи. Другое дълокругъ его умственной дъятельности: онъ не былъ и не могъ быть общиренъ. Каждый изъ членовъ первобытнаго общества обладалъ такими же евъдъніями и понятіями, какъ и веф остальные, по веф они имфли свъдънія весьма ограниченныя. Поэтому въ однородной массъ первобытнаго общества недълимыя были вполиъ разпородны, насколько это допускалось условіями мъста и времени. Горизонтъ дъятельности ихъ былъ небольшой, по представляль полный кругъ, замкнутую линію. Они были полными носителями современной имъ культуры. Съ дифференцированіемъ общества на управляющихъ и управляемыхъ, лиффецированіемъ. обусловившимъ развитіе общества, т. е. переходъ общества отъ однороднаго и простого къ разпородному и сложному, началось нарушеніе цълости отдъльныхъ личностей 🏲 переходъ ихъ отъ разнороднаго къ однородному. Дальнъйшія распаденія правящаго класса имъютъ тотъ же двойственный характеръ: вызываютъ разнородность въ общественномъ строф и, напротивъ, однородность и односторонность въ отдельныхъ личностяхъ.

"Сравнивая, затъмъ, первобытное состояніе общества съ современнымъ состояніемъ низшихъ классовъ, мы придемъ къ тому же результату. Возьмите работу дикаря, съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаге, съ другой. Дикарь собирается построить себъ жилище. Опъ самъ выбираетъ годныя для его цъли деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозить ихъ на мъсто, самъ дълаеть срубъ и доканчиваеть хижину. Хижину онъ, положимъ, навърное слъпилъ очень илохую, но не въ томъ дъло. Во все время работы онъ жилъ полною жизнью Въ то время, какъ онъ потълъ и надрывался въ лъсу, онъ работалъ не только физически: выборъ деревьевъ, мъста для провоза ихъ, мъста для постройкивсе это требуеть извъстной умственной напряженности. Кромъ того, во все время работы дикарь думаеть о своей будущей жизни вътой хижинъ, надъ постройкой которой онъ бьется, отёхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводить каждый уголь каждая щель Въ то же время онъ вносить въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаеть въ ходъ всъ свои физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живеть во время работы всѣмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тъхъ областяхъ труда, которыя подвергинсь паибольшему числу дифференцированій. Напримарь, произволство карманныхъ часовъ, по Боббеджу, состоитъ изъ ета двухъ отдъльныхъ операцій, по числу отдъльныхъ частей часового механизма, такъ что изъ сотни дюдей, занятыхъ этимъ дъломъ, каждый всю жизнь сидить наль одними и тьми же колесами или винтиками, или зубчиками -- и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умбетъ дълать что-инбудь, кромъ своего спеціальнаго дъла. Понятное дъло, что это однообразіе запятія исключаеть какую бы то ин было умственную дъятельность, или, по крайней мъръ, низводить ее до возможнаго minimum'a. Какъ говоритъ Шиллеръ: "Въчно возясь съ какимъ-пибудь обрывкомъ цълаго, человъкъ и самъ превращается изъ цълаго въ обрывокъ". Въ тульскомъ оружейномъ заводъ раздъленіе труда доведено до такой степени, что мастеръ не только всю жизнь свою дълаетъ собачки, или курки, или сверлить стволы, но передаетъ свое мастерство дътямъ по наслъдству. Постоянное и однообразное занятіе естественно должно выразиться не усложненіемъ, а упрощеніемъ организаціи, должно провести въ организмъ болье или менъе глубокую, такъ сказать, борозду однородности, которая и безъ того, въ силу наслъдственной передачи особенностей организма, можетъ усвоиться потомствомъ, а въ этомъ случат естественный факторъ-наслъдственность усиливается содъйствіемъ соціальнаго фактора. Понятно поэтому, что въ ряду покольній тульских воружейников мы должны встрычать все большій и большій переходъ отъ разнородности къ однородности. Предки ихъ дълали все ружье, и потому должны были принимать въ соображение такія данныя, которыя совершенно не нужны и непригодны потомкамъ, только сверлящимъ стволы или дѣлающимъ курки. Поэтому предки были разнородиће потомковъ, и въ то же время появление этихъ спеціалистовъ-потомковъ способствовало увеличенію разпородности щества, т. е. его развитію".

Н привелъ центральное мъсто статьи г. Михайловскаго, въ которомъ онъ устанавливаетъ основанія своей формулы прогресса. Не знаю, что собственно напоминаеть оно вамъ, мит же лично за этими фразами, такъ горячо и такъ воодушевленно написанными, слышатся мечтанія Руссо и то чувство очарованія и восторга, которое овладтвало французскимъ философомъ при мысли о первобытномъ состояніи людей, ихъ полной свободт и независимости.

"Свобода исчезла и замѣнилась рабствомъ",—говоритъ Руссо. "Цѣльность личности, ея разиородность, полнота развитія всѣхъ ея силъ и способностей—словомъ всѣ необходимыя условія для счастья—уступили мѣсто экономической и общественной спеціализаціи, тому процессу, который превращаеть человѣка въ "палецъ отъ ноги", въ колесико безконечно большой общественной и государственной машины", — говоритъ г. Михайловскій. Прочтя "Discours sur l'inegalité", Вольтеръ сказалъ, что ему хочется встать на четверенки и убѣжать въ лѣсъ; сказать то же самое послѣ прочтенія статьи г-на Михайловскаго, пожалуй, не захочется никому, но если кто дѣйствительно проникнется настроеніемъ его блестящихъ картинъ, тотъ можетъ пожелать уйти, напр., въ деревню и путемъ хотя бы опрощенія достигнуть состоянія прежней цѣльности и полноты.

Конечно, и г. Михайловскому приходится сознаться, что не все въ этой первобытной жизни и среди условій простого сотрудничества такъ уже хорошо и привлекательно. Девольно різко отмінаеть онъ, напр., зависимое и рабское положеніе женщины, но. очевидно, что имъ же нарисованная картина заключаеть въ себітакія черты, которыя искупають всітея недостатки. Онъ любить ее и много любить, потому что много ненавидить противоположную ей картину современнаго строя, гдіт піть, разумінется, и сліда ни цільности личности, ни ея разнородности, гдіт она не можеть быть человітчески-счастлива, потому что необходимость заставила ее развить въ себіт лишь одну способность, лишь одинъ какой-нибудь органъ,—глаза, голову, руки.

Не можеть г. Михайловскій одинаково отказаться и отъ мысли, которая являлась однимь изъ догматовъ веры интеллигента 70-хъ годовъ, — той, что золотой векъ не позади, а впереди насъ, что всё наши усилія должны быть направлены къ тому, чтобы водворить царство его здёсь, на земле. Но прообразъ этого будущаго века данъ уже въ прошломъ, и наша интеллигентная задача заключается въ томъ, чтобы возетановить типъ этой прошлой жизни, предоставить человеку полную возможность развитія всёхъ своихъ силъ и всёхъ способностей. Человекъ долженъ возродиться передъ нами во всей своей "разнородности" и во всемъ своемъ могуществе, долженъ вернуть себе отнятое у него обществомъ и государствомъ, экономическимъ и общественнымъ разделеніемъ труда, долженъ войти въ жизнь не одной какой-нибудь стороной своего организма — мыслью, или руками, трудомъ только физическимъ и только умственнымъ, —а всёмъ существомъ своимъ.

Я полагаю, что никто не станеть оспаривать эту, быть можеть, даже неумышленную пдеализацію первобытнаго бытія со стороны г-на Михайловскаго. Очевидно, что для него "правда" жизни была тамъ, а затѣмъ исторія дѣлала ошибку за ошибкой. Онъ, впрочемъ, самъ очень откровенно говорить объ этомъ:

"Во временныхъ и случайныхъ союзахъ простого сотрудничества эта цъльность и непосредственность взаимныхъ отношеній остаются во всей своей силъ... Если бы принципъ простого сотрудничества восторжествовалъ, если бы цивилизація ностепенно раздвигала именно этимъ видомъ коопераціи личное существованіе равномърно во всъ стороны, не раздробляя индивидуальности, а пріобщая къ ней все новыя и повыя индивидуальности, столь же цъльныя, если бы при этомъ воззрѣніе на природу путемъ коллективнаго опыта очищалось отъ объективнаго антропоцентризма... я не знаю, что было бы въ такомъ случаъ",—

во всякомъ случав, добавлю я отъ себя, не такая мерзость, которую мы видимъ вокругъ, потому что мерзе этой мерзости г. Михайловскій не можетъ себе ничего и представить.

"Раздъление труда одольло". "Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стпралъ непосредственность взапиныхъ отношений и дробилъ индивидуальную цъльность". Цивилизація развивалась, но все ея развитіе происходило за счетъ отдъльнаго человька, личности. Чтобы использовать одну какую-инбудь его силу, одинъ его органъ, отъ него отнимались другіе. Цивилизація дъйствовала такъ же жестоко, какъ спартанцы, которые выкалывали глаза своимъ рабамъ, приставленнымъ къ ручнымъ мельницамъ, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молоть и молоть безъ конца.

Исторія вступила на ложный и страшный путь постепенной и систематической кастраціи личности. Правда, на другой путь она и не могла вступить, что и г. Михайловскій признаеть, но все же путь ея ложень и страшень. Это путь общественнаго и экономическаго разділенія труда, все зло, весь вредъ котораго такъ горячо, такъ уб'єжденно выставлены въ стать "Что такое прогрессь". Разділеніе труда—зло огромное и безусловное, и никакихъ оговорокъ, никакихъ уступковъ г. Михайловскій не дізлаеть. Цитируя даже осторожное замічаніе Милля насчеть того, что "разділеніе занятій, исполненіе одновременнымъ трудомъ многихъ работы, которая не могла бы быть окончена какимъ бы то ни было числомъ порознь,—воть великая школа коопераціи", — онъ сейчасъ же замічаеть, "великая ли это школа—это вопросъ, подлежащій обсужденію, но это не единственная школа коопераціи, потому что есть еще школа простого сотрудничества"... Во всякомъ случаї, чтобы достигнуть счастья, человічество должно отъ раздієленія труда вернуться къ простому сотрудничеству.

Однако, гдѣ же эта первобытная жизнь, высокая по своему типу, хотя и низкая по степени? гдѣ это простое сотрудничество, которое для г. Михайловскаго, дѣйствительно, является великой школой коопераціп? Я думаю, что всякій самъ легко укажетъ источникъ вдохновенія г-на Михайловскаго—до того онъ очевиденъ, до того онъ былъ близокъ къ нему.

Русскіе люди исходили изъ обычнаго настроенія всякаго критическаго періода, —изъ настроенія, указывающаго идеалъ въ условіяхъ естественнаго существованія, но они виділи это естественное существованіе передъ собой, виділи его на всемъ протяженій русскаго государства, въ тапнственныхъ и молчаливыхъ деревняхъ, устоямъ которыхъ, повидимому, инчто не предрекало скорой гибели. Мало того: прошлое нашей исторіи, почти неизвістное тогда, очень плохо понятое и еще хуже истолкованное, говорило о прочности этихъ устоевъ и возможности продолжить ихъ жизнь въ неопреділенно далекое будущее.

Интеллигентная мечта пратвинлась къ деревић, въ ней нашла она конкретный образъ своего идеала, и естественна и понятна была ея радость и торжество по этому поводу. За десять-иятнадцать верстъ отъ города находили и Америку, и Эльдорадо, и острова Тихаго Океана, и всѣ условія для возможнаго человѣческаго счастья здѣсь, на землѣ. Находили и простое сотрудничество, и объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе, и возможный тіпітит раздѣленія труда, и разнородность личности, и отсутствіе спеціализаціи. Находили, словомъ, исходный пунктъ историческаго процесса, тотъ пунктъ, съ котораго исторія Запада въ какомъ-то слѣпомъ и страшномъ заблужденіи свернула, чтобы породить безчисленныя бѣды и безчисленныя противорѣчія.

Въ своей статъв "Что такое прогрессъ" и какъ разъ въ твхъ ем мъстахъ, гдъ выставляются прелести первобытнаго существованія, г. Михайловскій ни словомъ ни обмолвился о мужикъ. Но, приведенная мною выше характеристика жизни первобытнаго общества прекрасно подходитъ къ нашей деревнъ: стоитъ только вмъсто словъ "первобытнаго общества" подставить "крестьянское общество", вмъсто "первобытный человъкъ"— "мужикъ". Совпаденіе прямо трогательное. Сдълавъ подстановку, мы прочтемъ:

Крестьянское общество представляеть въ цъломъ массу, почти однородную. Всъ члены его занимаются одними и тъми же дълами, обладають одними и тъми же свъдъніями, имъють одни и тъ же правы и обычаи. Но каждый изъ пихъ отдъльно взятый — вполиъ разнороденъ: опъ и рыбакъ, опъ и охотникъ, и пастухъ, опъ и лодки умъеть дълать, и оружіе и жилище самъ себъ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ крестьянскаго однороднаго общества совмъщаеть въ себъ всъ силы и способности, какія только могутъ родиться при деревенскомъ уровнъ культуры и мъстныхъ физическихъ условіяхъ...

Нельзя сказать, чтобы дъятельность мужика исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мибије, весьма распространенное, въ сущности, совершенно ложно... Возьмите работу мужика, съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаго — съ другой. Мужикъ собирается построить себъ жилище. Опъ самъ выбираетъ годныя для его цъли деревья, самъ валить ихъ, самъ свозитъ на мъсто, самъ дълаетъ срубъ и доканчиваетъ избу... Во все время работы мужикъ думаетъ о своей будущей жизин въ той избъ, надъ постройкой которой опъ бъется, о тъхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи, на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время опъ вноситъ въ иланъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всъ свои физико-математическія знанія...

И т. д., словомъ, до мельчайшихъ подробностей быта и міросозерцанія. Термины "дикарь", "первобытный человѣкъ", "первобытная жизнь" и проч. были просто-на-просто façon de parler. На самомъ дѣгѣ имѣлись въ виду крестьянинъ и крестьянскій трудъ, и такъ въ дѣйствительности всѣ г-на Михайловскаго и поняли.

Напр., одинъ изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, Пигасовъ, -- Протасовъ тожъ-очевидно, очень и очень начитанный по части соціологическихъ статей г. Михайловскаго, говорить: "Віроятно, послів морей крови и страданія они, т. е. западные люди, придуть путемъ огромныхъ усилій знанія и воли къ тому, что ассоціація-то должна быть въ одномъ человікі, что въ немъ одномъ должны сосредоточиваться, если такъ можно выразиться, всь знанія, всь науки, ремесла, а союзъ такихъ всесторонне развитыхъ людей будеть община, общество... То-есть придуть къ типу нашего мужика, который все самъ, на вст руки, все можетъ; ни въ комъ не нуждается и, сосредоточивая въ одномъ себъ возможность всесторонняго развитія врожденныхъ въ немъ физическихъ и правственныхъ силъ, представляеть типъ "полнаго челов'вка", а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человъкъ послъ всъхъ усилій ума, знанія и воли, посл'є вс'єхъ страданій, посл'є морей крови придетъ къ тому же типу, который въ нашемъ крестьянинѣ уже есть, существуетъ во всей красъ п силъ — не завоеванныхъ имъ, а взятыхъ даромъ-тогда уже п самостоятельность, и независимость этого, своей волей выбившагося изъ мрака и холода мукъ, человъка будетъ въковъчная"...

Крестьянивь и крестьянскій трудь, типь мужицкой жизни, существующій во всей крас'в и сил'в — воть истинный идеаль эпохи, но идеаль, если можно такъ выразиться, неодушевленный. Это просто-на-просто прекрасняя статуя "первоначальнаго сотрудничества", вышедшая изъ рукъ великаго художника — природы, которую надо воодушевить и воодушевить прежде всего интеллигентной мыслью, чтобы сд'ёлать ея бытіе в'єков'єчнымъ. Если все прошлое русской интеллигентной мысли, — о чемъ я подробно говорилъ раньше, — подготовило насъ къ особенному, любовному отношенію къ мужику, къ идеализаціи его жизни, къ взгляду на нее, какъ на законченный, красивый и сильный типъ человъческаго существованія, — то старое барство, помнившее еще ужасы кръпостничества, съ своею жалостью къ обиженному и обобранному человъку, и кающееся дворянство съ своею больною совъстью — не могли не усилить степени этой идеализаціи.

Эта идеализація была не только психологически, но и логически неизб'єжна. Интеллигентный челов'єкъ не могь отказаться оть своихъ традицій. Эти традиціи влекли его къ мужику, съ одной стороны, къ преклоненію передъ личнымъ развитіемъ, личной свободой и самостоятельностью, съ другой. Какъ примирить эту личную свободу, личное развитіе и личную самостоятельность съ общинной жизнью? Можно ли ихъ примирить?

Для г-на Михайловскаго простое сотрудничество, т. е. сотрудничество безъ раздъленія труда, — ненависть и отвращеніе къ которому заставили его признать типъ крестьянской жизни не только высшимъ по отношенію къ типу жизни западно-европейскаго рабочаго, но и высшимъ вообще изъ всѣхъ прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ, — напболѣе обезпечиваетъ пидивидуальное развитіе, всесторонность и полнота котораго и даетъ человѣку счастье.

На его формулу критика откликнулась очень вяло. Въ сущности мы имъемъ по этой части одну статью, резюмировать которую можно въ очень пемногихъ словахъ: "Прогрессъ, по взглядамъ г-на Михайловскаго, есть постепенное приближеніе къ цъльности недълимыхъ, къ возможно полному раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Возможно ли, вообще говоря, достиженіе такого пдеала, т. е. полнаго равенства и всесторонняго развитія индивидуумовъ? Съ одной стороны, различіе пола и возраста, а также прирожденныхъ способностей противопоставляется самой природой возможности полнаго равенства между особями, съ другой, — кратковременность человѣческой жизни мѣшаетъ всестороннему развитію отдѣльной личности, мѣшаетъ тому, чтобы эта личность была всѣмъ для себя, ни въ комъ не нуждалась, все знала, все понимала, все умѣла".

"Чтобы всъ были равны и всестороние развиты, пришлось бы пожертвовать очень немногимъ—устранить, напр., иткоторыя отрасли знанія, уменьшить область науки и техники, чего ни въ какомъ случать нельзя назвать прогрессомъ. Съ другой стороны, разъ такой идеалъ достигнутъ, и всъ особи избъгаютъ веякой теоретической и практической дъягельности, которая бы отличала каждую изъ нихъ отъ другихъ, возможенъ ли будетъ тогда дальнъйшій прогрессъ, и не грозило ли бы это обществу китаизмомъ? Наконецъ, вставъ на эту точку зргыйя, мы должны были бы смотръть на исторію, какт на рядт явленій регрессивных, ибо несомнънно, что вт обществіт дикарей существуетт большее равенство между индивидуумами и каждый изт нихт болье способент ко встм родамт дітятельности, доступной человьту вт диком обществіт, нежели мы видим это у цивилизованных народовт".

Авторъ этой статьи приходить къ тому выводу, что формула прогресса г. Михайловскаго въ любой данный моментъ можетъ поставить точку всякому прогрессу. И въ концъ концовъ, самъ г. Михайловскій, какъ я думаю, ровно ничего противъ этого не имжетъ. Исторія представляется ему рядомъ явленій регрессивныхъ, разділеніе труда онъ отбрасываетъ ціликомъ. Наконецъ, верховной целью поведенія онъ ставить счастье. Если же счастье ставится верховной цѣлью — то не все ли равно, на какой ступени развитія оно достигнуто? Зачемъ прогрессъ науки, техники, самосознанія-что ведеть, въ конців концовь, все къ большей спеціализаціи людей, къ разделенію труда между ними, разъ эти салые люди достигли равенства между собой, а условія ихъ жизни обезпечивають имъ устойчивость этого равенства. Исторія — рядъ ошибокъ, вызванныхъ процессомъ общественнаго дифференцированія (разділенія труда), отъ насъ зависить не повторять эти ошибки въ будущемъ, воспользовавшись для этого особенными общинными условіями крестьянской жизни. Надо лишь внести въ нихъ высшее "интеллигентное содержаніе". Та боязнь передъ культурой, передъ развитіемъ, которая такъ характерна для русскаго духа вообще, для славянофиловъ въ частности, недовърје къ этой культуръ и развитію, желаніе обезпечить счастье на правственно-экономической почв'я—все это нашло себъ, несомивню, самое талантливое въ русской литературъ выраженіе у г. Михайловскаго. Онъ (опять-таки герценовская черта) усталь духомъ своимъ отъ этой безтолковой исторіи, которая идеть, сама не зная куда и зачемъ идетъ, просто никакъ, обращая людей въ орудія и средства для своихъ целей, ломая и уродуя ихъ, идетъ съ слеными глазами, вся въ крови, равнодушная и стихійно жестокая... И вотъ никакъ я не могу отказаться отъ мысли, что глубиной-то своей натуры, своего настроенія—этотъ негодующій и страстный русскій публицисть, этоть челов'якь, всю жизнь боровшійся и звавшій на борьбу, т. е. г. Михайловскій — способенъ увлекаться любимой мыслью о "маленькой колоніп друзей, которые поселятся въ деревенькахъ п фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ отъ его деревии, какъ поперемънно будутъ съвзжаться каждый день другь къ другу въ гости, объдать, ужинать, танцовать". Конечно, маленькая колонія друзей въ представленіи. г. Михайловскаго должна разростись до всего человъчества, -- та и линь отойдуть на последній плань, но все же чувствуется въ г-нъ Михайловскомъ такой же хорошій, безконечно добрый русскій утописть съ истощающей даже жалостью сердца, съ горячимъ порывомъ остановить это колесо исторіи, воистину колесующее людей, какимъ былъ и Илья Ильичъ Обломовъ, и А.С. Хомяковъ, и наши дътски наивные и дътски добродушные "трибуны" — Герценъ и Бълинскій. Коренной стихійный идеалъ нашего прошлаго — равенство въ бъдности, а не уравненіе богатства. И не знаю, поэтому, зачёмъ жалълъ г. Михайловскій, что въ Бълинскомъ не было немножко Прудона, т. е. его оппортунизма, и что старый солдатъ Кудимычъ, перебившій уйму поляковъ и черкесовъ, такъ безконечно глупъ и такъ безконечно добръ?

Красота ржаного поля, поэзія земледѣльческаго труда, не сознанная нравственность общинныхъ устоевъ жизни, равенство и разнородность людей первобытнаго общества—все эго вошло, какъ эстетико-этическіе элементы въ формулу прогресса г. Михайловскаго. Потому что онъ эстетикъ. Истипная жизнь человѣка представляется ему не только нравственной, но и красивой, гармонически цѣльной и ужъ никакъ не жизнью "колесиковъ", "обрубковъ", подробностей государственнаго механизма.

формула прогресса г. Михайловскаго гласитъ: "нравственно, справедливо, разумно, полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тъмъ самымъ разнородность его отдъльныхъ членовъ. Безправственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движение".

Для своего времени эта формула была своего рода откровеніемъ. За вопросомъ 60-ыхъ годовъ "что делать?" необходимо следовалъ вопросъ, что такое прогрессъ, такъ какъ делать, очевидно, надо что-нибудь прогрессивное, что-нибудь такое, что дало бы возможность самымъ легкимъ и скорымъ способомъ осуществить здесь на земле идеалъ человеческаго счастья. Туть решена задача, какъ обосновать правственность наукой, какъ примирить стремленіе къ-правді-истині съ-стремленіемъ-къ правді - справедливости. Люди, разсуждаеть г. Михайлэвскій, или устраивають или должны сами взяться за устройство своей жизни, создать свою пригодную для нихъ (по формулъ прогресса г. Михайловскаго) дъйствительность, которая и обезнечить ихъ счастье. Но согласна ин существующая действительность, коверкающая и колесующая людей, обратиться въ дъйствительность, обезпечивающую человъческое счастье? Да, если люди захотять — то согласна, отвъчаетъ г. Михайловскій, или его собственными словами: "предполагалось, что пфкоторые элементы наличныхъ порядковъ, спльные своею властью, либо своею многочисленностью (!!), возьмуть на себя починъ въ проложении этого пути". Но будетъ ли это сообразно съ наукой? Отвѣчая на этотъ вопросъ, г. Михайловскій создалъ свою собственную науку (псходя изъ ученія Конта и автора "Историческихъ писемъ", а думается, что и статей Герцена и Писарева) или, по крайней мѣрѣ свой субъективный методъ. Этотъ методъ требуетъ, чтобы человѣческія желанія и стремленія и наши нравственные идеалы вошли необходимымъ элементомъ въ научное соціологическое мышленіе.

У меня итть ни малтышаго желанія останавливаться на достоинстваль и недостаткахъ субъективнаго метода. Для меня важно лишь отметить и подчеркнуть то обстоятельство, что методъ этотъ у насъ явился въ семидесятые годы, эпоху оживленной общественности, вѣры въ силы интеллигенцін, — эпоху, когда формула "мы д'ялаемъ исторію и должны д'ялать ее во имя общечеловъческаго счастья", пользовалась не только успъхомъ, но, пожалуй, что и общимъ признаніемъ. По мірть того, какъ жизнь ставила этой превосходной формул'в все большія ограниченія и доказывала ся несостоятельность, -- и субъективный методъ все больше терялъ свой креизм'внилъ ему окончательно только самъ г. Михайловскій. Иные продолжаютъ признавать его, но все съ большими ограниченіями. Понять его сущность не затруднительно; стоить только припомнить, что онъ появился, главнымъ образомъ, для защиты формулы прогресса и способа ея полученія. Можно ли получить эту формулу лишь путемъ безстрастнаго изл'ядованія историческихъ и соціологическихъ фактовъ (какъ хотълъ Спенсеръ), или же такой путь недостаточенъ? Субъективисты признали его недостаточнымъ. Такъ какъ, по ихъ мивнію, исторія двлается людьми, путемъ ихъ личной инпидативы, во имя ихъ же собственныхъ желаній и цілей, то, слігдовательно, для построенія правильной формулы прогресса - эти собственныя цели и желанія должны быть приняты во вниманіс. Но такъ какъ цівлей и желаній какъ звіздъ небесныхъ, то выбираются лишь тв, которыя соответствують высшему правственному идеалу. Увы, однако и правственный идеаль у каждаго свой собственный. Чья же формула прогресса (въ ея субъективныхъ элементахъ) будеть въ такомъ случать истинной? Разумъется, того, чья личная нравственность наибол'ве подходить къ высшему правственному идеалу и т. д.

Наука, словомъ, должна быть этической, должна служить человъку, считаться съ его вравственными пдеалами и оправдывать ихъ. Потому что люди, критически мыслящія личности, попросту пителлигенція дъласть исторію и они-то могуть спасти русскій народъ отъ переспективы быть пожраннымъ буржуазіей, и благодаря ихъ усиліямъ, станеть возможнымъ миновать среднюю стадію европейскаго развитія, опираясь, конечно, на устон народной жизни.

Все, вь концъ концовъ, сводится къ этикъ, этическимъ требованіямъ,

проповеди нравственной и общественно-полезной деятельности. Почему, напр., Спенсеръ не годится? "Спенсеръ,—говоритъ г. Михайловскій,—излагаеть свои мысли въ высшей степени спокойно и безстрастно, обставляеть ихъ множествомъ примеровъ изъ самыхъ разнообразныхъ отраслей науки и жизни, при чемъ обнаруживаетъ огромныя сведенія и располагаеть свои примеры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументаціи делають ее чрезвычайно эпасною, и въ особенности для насъ, русскихъ. Спенсеръ трактуеть объ общественныхъ вопросахъ совершенно такъ же безстрастно, какъ о гипотезь туманныхъ массъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли" и т. д. 1)

Научное мышленіе, напротивъ того, должно включить въ себя нравственные идеалы человъчества, а человъкъ науки долженъ быть прежде всего общественнымъ дъятелемъ. Въ этомъ и долженъ былъ опять отразиться духъ времени, его настроеніе.

70-е годы действительно отличались и темпераментомъ, и характе-

<sup>1)</sup> Субъективная правда требуеть свободы, равенства и счастья всъхъ людей, но можно ли эту правду, это наше желаніе оправдать съ точки зрвнія точной науки? Вопросъ жгучій и если, по мивнію ивкоторыхъ, г. Михайловскій мало сдълалъ для его ръшенія, то во всякомъ случать, онъ многаго хотълъ. Когда точная паука въ лицъ Спенсера заявила, что до запросовъ человъческаго счастья ей истъ никакого дъла г. Михайловскій ополчился на Спенсера; когда явились понытки подвести явленія общественной жизин подъ открытые Дарвиномъ законы біологін, г. Михайловскій выступиль противь этихь попытокь; то же было и при иъкоторыхъ толкованіяхъ теоріи Маркса. Критика Спецсера была первымъ серьезнымъ литературнымъ трудомъ г. Михайловскаго, гдъ онъ высказался съ полной опредъленностью. Здъсь онъ употребилъ и весь свой большой таланть, и все свое немалое остроуміе, чтобы развънчать англійскаго философа въ глазахъ русской публики и чуть ли даже не свести его на иътъ. Въдь Спенсеръ ровно пичего не говоритъ о величін критической мысли, не признаетъ героевъ, не упоминаетъ о "крови, слезахъ и страданіяхъ" людей, т. е. "цънъ прогресса", а только безстрасно изслъдуетъ ходъ развитія,--и ослабить его авторитетъ представлялось для своего времени дъломъ большимъ, значительнымъ и труднымъ. Опо -- это дъло было велико и значительно, потому что вмъсто формулы Спенсера: "мы не дъласиз исторіи" надо было поставить другую: "мы дл. наемъ исторію и должны дл. нать ее"; оно было трудно потому, что за Спенсеромъ стояли европейскіе авторитеты, а къ нему самому, какъ прежде всего естествоиспытателю, невольно склопялись симнатін русскихъ читателей, еще помнившихъ недавнее увлеченіе естественными науками и Боклемъ-тоже совершенно равнодушнымъ къ судьбъ отдъльныхъ людей.

ромъ. Эту справедливость имъ надо отдать въ полной мѣрѣ. Припомните журналистику того времени, ем ожесточенныя полемики, быстрое рѣшеніе, которое получали въ ней самые серьезные вопросы, рѣзкость и опредѣленность ея точекъ зрѣнія и вы увидите, что люди жили или, по крайней мѣрѣ, имъ казалось, что они живутъ полною жизнью. И было несомнѣнно больше опредѣленныхъ физіономій, чѣмъ потомъ. И въ общественной жизни чувствовался тотъ же тепераментъ, та же напряженность ожиданія, тотъ же, повторяю, своего рода фанатизмъ и сектантство. Чувствовалась, словомъ, извѣстная вдохновенность общественностью. Было не мало признанныхъ вожаковъ, и теперь видно, какъ страстно и напряженно работали они, и едва ли кто-нибудь изъ нихъ предполагалъ, какое жестокое разочарованіе ожидаеть ихъ всѣхъ и притомъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ этомъ не ихъ вина, конечно...

Нечего и говорить, что та же требовательная общественность стремилась подчинить себ'в и искусство. Г. Михайловскій благополучно здравствуеть и по настоящее время и такъ какъ онъ, повидимому, сосредоточился на критик'в художественныхъ произведеній, то его взгляды на этотъ счетъ достаточно изв'єстны. Искусство, какъ и наука, должно служить все тому же разр'єшенію общественныхъ вопросовъ: художникъ, какъ и челов'єкъ науки, долженъ быть прежде всего общественнымъ д'ятелемъ; одинаково долженъ онъ стремиться не только къ пониманію, объясненію и изображевію—н'єть, прежде всего онъ долженъ страдать и радоваться, прежде всего въ его голос'в должны быть слезы о прошлыхъ и настоящихъ мукахъ челов'єчества...

Субъективный методъ въ соціологіи, во всякомъ случає, сослужиль хорошую службу г-ну Михайловскому: онъ далъ ему возможность выработать пѣсколько соціологическихъ формулъ, которыя могли явиться основаніемъ для нравственнаго поведенія. Идея этого субъективнаго метода внушена нестолько отдѣльнымм фразами положительной философіи Конта, сколько настроеніемъ эпохи, голосомъ ея совѣсти, жаждой расплаты съ народомъ и той русской интеллигентной самонадѣянностью, которая допускала, возможность немедленнаго осуществленія человѣческаго счастья върусской землѣ.

Этотъ субъективный методъ, это вторжение личности и ея правственныхъ идеаловъ въ научное мышление — это безспорное верховенство личности и ея идеаловъ, которые, въ концѣ концовъ, создаютъ науку, историю и дѣйствительность, говоритъ о безмѣрныхъ стремленияхъ и безмѣрной жаждѣ "творчества общественныхъ формъ", владѣвшихъ рус-

скими интеллигентными людьми 30 жть тому назадъ, о томъ чисто религіозномъ фанатизмѣ, съ какимъ они относились къ служенію обществу и устроенію народнаго счастья. Вольная совѣсть кающагося дворянина, тревожная мысль о неоплатномъ долгѣ народу, истительная непримиримость разночинца, все это слилось въ одномъ настроеніи, требовательно пскавшемъ путей для немедленнаго осуществленія своихъ мечтаній. Во имя своихъ нравственныхъ идеаловъ личность декретировала свое верховенство не только надъ формами общественной жизни, но и надъ выводами науки. Туть завершеніе нашего процесса "эмансипаціи", ибо личность, ея критическая мысль поглотила въ себѣ все — общественныя формы и объективные выводы науки... И все это странно, противорѣчиво соединилось съ любовью къ молчаливой и безличной массѣ народа и даже преклоненіемъ передъ ней.

Г. Ив. Успенскій (род. 1840 г.). Г. Ив. Успенскій одинъ пзъ самыхъ замізчательныхъ русскихъ художниковъ-нублицистовъ 70-хъ годовъ. По удивительной правдивости своей натуры, по способности къ крайнему увлеченію, онъ, быть можеть, больше кого-нибудь другого напоминаеть Бълинскаго. Онъ народникъ, но народникъ-скептикъ. Каждой своей строкой онъ разрушаеть вфру въ прочность устоевъ крестьянской жизни; въ сущности — онъ поэть распаденія этихъ устоевъ, п особенно ясенъ для него фактъ, что чумазый (каниталъ) "орудуетъ" и въ лфсахъ, и въ лугахъ, и на нашит, и въ самомъ сердце "пригороднаго" мужика, къ типу котораго приближается роковымъ образомъ все русское крестьянство. Распаденіе деревенскихъ устоевъ, нарожденіе деревенскаго пролета-, ріата- воть пугающее и страшное въ нашей жизни и особенно пугающее и страшное для Успенскаго, который удивительно чутко проникъ и въ гармоничность и целостность земледельческого міросозерцанія, и въ поэзію крестьянскаго труда и красоту ржаного поля. Все это для него святое и прекрасное, истинный храмъ, въ которомъ завоеватель-торгашъ устроилъ свой прилавокъ и стойла для своихъ лошадей. Успенскій понималъ, что торгани, хищники, Разуваевы расположились очень основательно, что ихъ очень трудно выгнать, но все какъ-то надъялся, что можеть быть и удается выгнать вею эту сволочь, пачкающую, коверкающую и развращающую чудное произведение художника-природы--крестьянскую жизнь. Аргументовъ противъ народнической веры и даже противъ всякихъ мечтаній о томъ, что "добрый баринъ" можетъ направить крестьянскую жизнь по желательному руслу, -- въ произведеніяхъ Успенскаго сколько угодно, но ть же произведенія лучше всего другого раскрывають намъ глубину этой

вѣры, затрагивавшей и подчинившей себѣ самыя могущественныя струны души человѣческой, жажду земной справедливости, жажду красоты. •

Именно и именно красоты. До сихъ поръ мало кто подчеркивалъ эстетическую сторону міровоззрѣній Успенскаго (исключая г. Михайловскаго), а между тѣмъ ее придется, пожалуй, очень и очень выдвинуть впередъ. Дѣло въ томъ, что красота типа народной жизни, (конечно, болѣе ясная при патріархально - крѣпостномъ стров, чѣмъ теперь, потому что самый типъ былъ нетронуть) — дѣйствовала на Успенскаго могуче и непосредственно внѣ вліянія всякихъ политическихъ и политико-экономическихъ соображеній. Она такъ же обязывала, какъ и страданія народа... Между прочимъ у Успенскаго есть очеркъ "Выпрямила", посвященный Венерѣ Луврской. Стоитъ на немъ остановиться нѣсколько, чтобы примирить эту несообразность — народничество и высшую эстетику. И мы увидимъ, что несообразности никакой здѣсь нѣтъ, такъ какъ восторги Успенскаго передъ луврской Венерой тѣ же самые, что и его восторги передъ красотой крестьянской жизни.

Красота крестьянской жизни, поэзія земледільческаго труда, красота самаго земледъльческаго типа по существу своему для Успенскаго то же самое, что красота... луврской Венеры. Я не въ парадоксахъ упражимюсь и не о томъ говорю, что Успенскій нашель у Венеры "мужсицкій" завитокъ волосъ. Но, спросите себя, чемъ Венера такъ обрадовала и такъ выпрямила русскаго интеллигента-пролетарія, Тянушкина —Успенскаго? О впечатленін "женской прелести" не можеть быть, конечно, и речи. "Я окончательно увериль себя, - иншеть Успенскій, -что г. Феть безъ всякихъ резоновъ, а единственню только подъ впечатленіемъ слова "Венера", обязывающаго восибвать женскую прелесть, восиблъ то, что не составляеть главнаго въ Венер'в Милосской, въ общей огромности впечатл'ьнія, которое она оставляєть". Не въ прелести діло, а совстив въ другомъ: "онъ (художникъ) бралъ (при созданіи Венеры) то, что для него было нужно п въ мужской красот и въ женской, не думая о полъ, а пожалуй, даже и возрасть и ловя во всемъ этомъ только человъческое; изъ этого разнообразнаго матеріала онъ создаваль то истинное въ человъкъ, что составляеть смыслъ всей его работы, то, чего сейчасъ, сію минуту, нъть ин въ комъ, ни въ чемъ, ни нигдъ, но что есть въ то же время каждомъ человъческомъ существь, въ настоящее время похожемъ скомканную перчатку, а не на распрямленную... И мысль о томъ, когда, какъ, какимъ образомъ человъческое существо будеть распрямлено до тъхъ предъловъ, которые сулить каменная загадка (Венера), не разръшая вопроса, тъмъ не менъс рисусть въ вашемъ воображении безконечныя перспективы человъческаго совершенствованія, человъческой будущности п

зарождаеть въ сердит живую скорбь о несовершенствт теперешняго человъка". Венера Милосская явилась передъ Успенскимъ съ обломанными руками, съ какими-то даже нишлепками на носу, и все же въ этомъ воть обломкъ онъ увиделъто истинное человъческое, что есть въ каждомъ, увидълъ безконечныя перспективы человъческого совершенствованія. Оттого-то онъ и вналъ въ чисто молитвенный восторгъ, что внечатление красоты человъческой соединилось въ немъ со скорбью о несовершенствъ теперешияго человъка. Будь онъ только эстетикъ, онъ, конечно, увидълъ бы въ Венер'в больше "женщины", чемъ увиделъ въ действительности. Но у него эстетика особенная. Это эстетика 70-хъ годовъ, эстетика насквозь этическая, вызывающая скорбь о несовершенстве. Воть что надо понять: у чутких художественных натурь селидесятниковъ не только совъсть обязывала, обязывала не только истина и справедливость, а дъйствительно обязывала и красота. Коечто въ этокъ смысле можно найти у Михайловскаго, но у Успенскаго оно ярче, поливе: восторгь передъ красотой у него чисто молитвенный, колинопреклоненный стопть онъ передъ святыней красоты, очарованный этой каменной загадкой, открывающей такія безконечныя перспективы человъческому совершенствованію. Не приниженнымъ, не скомканнымъ, какъ старая перчатка, не трусливо-безпокойнымъ, а именно божественнымъ, какъ луврская Венера, является передъ нимъ человъкъ будущаго, и эта мечта, этотъ призракъ обязываетъ. Въ это "этическое" время все становилось этическимъ. И помните, для чего, въ конце концовъ "пригодилась" Венера: "вотъ стало быть и я, Тяпушкинъ, всей моей жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть въ какомъ-то не моемъ, но трудномъ деле ближняго, билъ глубоко радъ, что великое художественное произведеніе укръпляетъ меня въ моемъ тогдашнемъ желаніи идти въ темную массу народа. Теперь, благодари всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мив по мониъ силамъ можно и должно идти туда", чтобы помочь начинающему жить человъку-народу подняться хоть на единую только ступень къ недосягаемому совершенству того божественно человъческаго, что воплотилось въ каменной загадкъ. Тутъ нътъ боязни красоты, вопіянія противъ красоты, низведенія красоты къ пользѣ, словомъ всего, что такъ характерно для разночинца 60-хъ годовъ. Кающійся дворянинъ съ своей барской культурою, эстетической традиціей расширилъ, порою прямо таки одухотворилъ міросозерцаніе этого разночинца, п вибсто вопіянія передъ нами молитвенный восторгъ передъ красотой, пониманіе, къ чему она обязываетъ.

Сначала, быть можеть, это даже смешно немного, что луврская Ве-

нера заставляеть идти туда, въ темную массу народа. Но если пониманіе этого, на первый взглядь компинаго обстоятельства ускользнеть отъ читателя, то ускользнеть отъ него пониманіе 70-хъ годовъ. Пусть они чужды намъ, пусть черезъ край самонадъянны и часто "напыщены" даже гипотезой собственнаго величія, но все же мыслью-то своей, остаточкомъ своей опустошенной гражданственности можемъ мы приблизиться къ пониманію ихъ основного мотива. Молитвенный восторгъ передъ святыней красоты, заложенной въ человъкъ художеникомъ-природой (пменно художеникомъ, а не безличной матеріей). въдь это что же такое? Въдь это и есть та высь религіозная, та высь религіознаго настроенія, съ которой только и можетъ быть понятной жажда не только уже безполезнаго, но даже и безыминаго подвига.

Говорю я все это къ тому, чтобы сдѣлать такое заключеніе, что у Гльба Успенскаго и Златовратскаго красота Венеры Милосской, но впечатльнію, которое она производить, по типу своему, по скрытому въ ней нравственному обязательству то же самое, что красота Парамона-юродиваго, съ его полупудовымъ жельзнымъ колпакомъ вмъсто шапки, народной ин теллигенціп, пскони—народной жизни, вообще.

"Въ этихъ двухъ характерныхъ чертахъ народнаго строя жизни заключаются всё данныя для многосторонивания проявления человъкомъ всего, что въ немъ есть божескаго и человъческаго... Облечь этотъ образчикъ полноты существования въ такия формы, которыя бы илънили мысль и взоръ читателя, не позволяетъ горькая дъйствительность, и вотъ почему мы не смъемъ живописать красоту существования Марфы".

Кажется ясно, въ чемъ дѣло. Красота Венеры Милосской обязываетъ идти въ народъ, чтобы не дать начинающему жить человъку-народу унизить себя до размъровъ скомканной перчатки и колесика государственной машины. И къ тому же обязываетъ красота народной жизни, что

Сквозитъ и тайно свътитъ Въ наготъ ел смирениой.

Успенскій, художникъ большой изобразительной силы, не хотёль однако быть художникомъ. Больше даже: этого не позволяла ему его совъстливая, его кающаяся исихологія. Не знаю, были ли у него даже въ юности такія минуты, когда бы онъ совершенно свободно отдавался своему творчеству безъ думы, безъ заботы о томъ, что же изъ этого выйдеть и выйдеть ли изъ этого что-нибудь. Но ясно, что такія думы и заботы стали тревожить его очень рано, тревожить настойчиво и властно, несомивно стъсняя его, налагая оковы и иго на его свободный духъ и свободное вдохновеніе. Ръдко, поэтому, является онъ передъ читателемъ во весь свой

ростъ: онъ точно робъеть, точно прячется за свои длинныя "разсужденія публицистическаго характера", точно боится тъхъ простыхъ и ясныхъ вещей, которыя подсказываеть ему его огромная наблюдательность и его неменьшая художественная питупція. Кто знаетъ, что вышло бы изъ него при полной внутренней свободъ, объ этомъ можно только гадать, но очевидно, что мы имъемъ полное право гордиться и тъмъ, что вышло въ дъйствительности. Но все же, повторяю, Успенскій боялся самого себя, и этимъ прежде всего, этой его робъющей совъстливостью, его заетпъмчивостью объясняется обиліе публицистики, часто остроумной, часто дътски наивной, въ его произведеніяхъ.

Надо на минтту хотя бы припомнить время, когда онъ началъ работать, историческую идею этого момента и общее ожиданіе обновленія жизни черезъ мужика.

Оказалось, что для новой цели прежнія рамки беллетриста, драматурга, статистика, публициста никуда не годятся. Вопросъ о мужицкомъ счасть в засталъ насъ врасилохъ. Не было исторіи крестьянъ, не знали, что такое расколь, спорили объ общинь, и не въ томъ бъда, что спорили, а въ томъ, что доказательства брались не изъ фактовъ и опыта, а или изъ глубины благороднаго сердца, или изъ какого-нибудь другого не мене подозрительного источника. Писатель, воспринявшій къ сердцу вопрось о мужицкомъ счастье, долженъ быль, какъ это оказалось по опыту, въ литературно-критическихъ статьяхъ разбирать политико-экономическія истины, въ разсказъ о страданій двухъ сердецъ вставлять разсужденіе о круговой порук в или общинъ. Романы, повъсти, драмы, статистика и этнографія перепутались между собой до такой степени, что, казалось, святое искусство окончательно упразднено, пьяные мужики, опохмълившіеся фабричные кричали и безобразили на страницахъ литературныхъ произведеній, кровянили другъ другу "рыла", давали другъ другу въ "эту самую кость", а Антонъ-Горемыка, этотъ меланхолическій страдалецъ, рѣшительно заявлялъ: "а теперь, братець, въ кабакъ"... Самъ писатель бросался изъ стороны въ сторону, наскоро сочинялъ очерки, разсказы, наброски, сцены, не думаль о красоть и стройности, а лишь о томь, какъ бы усиъть, какъ бы не упустить чего. Все, что важно въ мужицкой жизни, все это имъетъ полное законнъйшее право на вниманіе писателя. Г. И. Успенскій, самый яркій и талантливый представитель этой новой народолюбивой литературы, не могъ не воспринять того же принципа во всей его полноть и прямолинейности. Попробуйте определить, кто онь, какова его литературная спеціальность—и вамъ этого не удастся. Его сочиненія вы съ одинаковой свободой можете разбирать, вооружившись и курсомъ эстетики, и лучшими преданіями литературной критики, и сборникомъ статистическихъ таблицъ.

Передъ вами то художественные перлы, то художественныя пллюстрація, то этнографическія замітки, то чуть ли не статистическія таблицы. И, вмість съ тімь, во всемь этомъ разнообразіи вы видите самое строгое единство. Народная жизнь—воть что ділаеть стройнымь цілымь всіз эти безчисленные очерки, разсказы, сцены, наброски, "мимоходомь", "изъ разговоровь", и проч. Разъ трава, рекомендуемая крестьянскимь літчебникомъ и "полезная отъ січенія", играетъ роль въ мужицкой жизни, то успенскій уже не преминеть посвятить ей нісколько страниць. Онъ не затруднитея оборвать разсказь на самомъ интересномъ мість и вставить разсужденіе о круговой поруків или народномъ суевіть Важно все, что важно для мужика, а въ какую форму воплотится это важное—не все ли равно? Поэтому-то и нельзя писать объ одномъ разсказь Успенскаго, объ одномъ его очерків, о набросків, можно писать лишь обо всемъ, что вышло изъ-подъ его пера, такъ какъ все это органически между собою связано: беллетристика дополняется публицистикой, публицистика статистикой.

Очевідно для всёхъ и каждаго, что между Успенскимъ и мужикомъ такая крѣпкая, органическая связь, что иётъ никакой возможности говорить о нихъ въ отдёльности. Если Успенскій не потонулъ окончательно въ трясинъ самобденія и самобичеванія, о чемъ ниже, если, несмотря на глубоко меланхолическій темпераменть, веселая, дътски-простая и откровенная улыбка то и дъло освъщаеть страницы его писаній, если онъ ивляется предъ вами бодрымъ и радостнымъ или же, наоборотъ, тоскующимъ и хмурымъ, если онъ пишеть на такую тему, а не на другую,— то за все это приходится и благодарить, и винить мужика. Возьмете ли вы слотъ Успенскаго, или его юморъ, или его міросозерцаніе, или его манеру писать, куда бы, словомъ, вы ни обратили свой взглядъ—вездѣ мужикъ, вездѣ вліяніе его жизни, интересовъ и характера.

Если мужикъ многимъ обязанъ Успенскому, то ничуть не меньшимъ обязанъ и Успенскій мужику. Между ними произошелъ взаимный обм'янъ одолженій. Приведу сл'ядующій эпизодъ изъ литературной біографіи Успенскаго, оговорюсь только, что эта литературная біографія намъ изв'ястна лишь съ вн'яшней стороны, и притомъ въ самыхъ общихъ чертахъ.

Успенскій не сразу нашель мужика. Въ первыхъ его произведеніяхъ мужикъ почти не фигурпруетъ. Зд'єсь передъ пами на сцен'є фабричный, приказчикъ, мелкій чиновникъ, городская голытьба, разорившійся пом'єщикъ. Но коренного землед'єльца, того землед'єльца, во пмя котораго впосл'єдствій сталь исключительно страдать и радоваться Успенскій, зд'єсь н'ътъ. Описывая эту городскую жизнь, Успенскій постоянно чувствоваль какую-то вполн'є, впрочемъ, попятную неудовлетворительность. Его пьяные, съ опустошенной душой, герои, нхъ пустая, лишенная какого бы то ни

было живого чувства и наслажденія, жизнь едва ли могла навести чтонибудь, кром'т унынія. Измученная писательская душа искала отдыха, успокоенія, гармонів. Но нув не было, и естественно Успенскій сталь отрицать себя и свою работу. Она представлялась ему неважной и ненужной даже. Общее народническое пробуждение сулило ему какъ булто какое-то большое дело, куда можно было бы уйти целикомъ, всей душою, но тогда онъ не зналъ еще, какое это дело. "Общество, — пишеть онъ, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы— и пивло на это право — многосложной и внимательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе школы, такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что "теперь" обновляющаяся жизнь требуеть большихъ дарованій ні задаеть имъ огромныя задачи, дівлали то, что незначительная способность написать "разсказецъ" или "очеркъ" ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ неружности этого дела. "Все это не то", --думалось тогда, и вследствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, кое-какъ, появляясь въ видъ отрывковъ безъ начала и ковца".

Зная нервную, бользненно-впечатлительную натуру Успенскаго, не трудно предсказать, чымь закончилось бы это мучительное сознание ненужности и безполезности работы, какъ бы ни тянулъ къ ней талантъ, какъ бы ни звало вдохновение. И время-то не такое было, чтобы инсать для писания, а тугъ еще этогъ страшный писательскій червь: "не нужно, не надо, безполезно..." Но вотъ явился мужикъ, и Успенскій сразу воспрянулъ духомъ, сразу увидьлъ передъ собой безконечную перспективу необходимой и привлекательной работы. Его удивительный жанровый талантъ нашелъ себъ полный просторъ и примъненіе, сознаніе, что онъ не только пишетъ, а и дъло дълаетъ, что передъ нимъ громадная, никому неизвъстная жизнь, отъ блага которой однако все зависитъ, не могло не придать непоколебимой бодрости и энергіи. Юморъ развивался и "освъжълъ", практическая дъйствующая складка ума оказалась удовлетворенной, и посмотрите, какимъ глубокимъ сознаніемъ собственной надобности и спокойствіемъ дышатъ слъдующія слува:

"Вы, вотъ, все жалуетесь, что ивтъ изящной словесности,—все только о мужикъ иншутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имъете ежемъсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикъ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачъмъ вы читаете объ этомъ мужикъ и, главное, зачъмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнъе въ оглавленіи, и тамъ сказано, "замътки...", "отрывки..." Какая это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью, въроятно, падобно повременить..."

Благодаря мужику, Успенскій примирился и самъ съ собой, и съспо-

собомъ своего писанія, и со всей отрывочной работой: онъ ясно увид'влъ что это нужно.

Найдя "мужика", Успенскій сталъ пользоваться своимъ художественнымъ таланіомъ, главнымъ образомъ, для иллюстраціи. Добровольно возложенная на себя громадная задача определить наконецъ, что же это за "тапиственный незнакомецъ", вынесшій на своихъ плечахъ всю тяжесть русской исторіи, эта "святая скотина", сохранившая свое золотое сердце, несмотря на татарщину, криностничество, заставляла его бросаться изъ стороны въ сторону, вынскивая повсюду мужицкую подоплеку, приходить въ отчанніе при вид'в неизъяснимыхъ противорісчій, торжествовать, когда мужикъ оправдалъ себя, и недоумъвать, когда его дътски-наивная простая душа вдругь оказывается способной на всякія мерзости: забиваеть въ гробъ жену, обращается въ мірофда, опанваеть водкой грудныхъ дітей, — такъ какъ они ненужные, лишніе рты. Некогда было высиживать, выдумывать и. написавши что-нибудь, положить, по рецепту Гоголя, въ ящикъ на нъсколько л'ять и зат'ямь семь разъ перед'ялать и семь разъ собственноручно переписать. Не о созданіи художественнаго произведенія шла туть р'язь, а о мужицкомъ счастьъ; передъ вами не поэтъ, не художникъ, а поэтъжурналисть, художникъ-журналисть, у котораго не просто тенденція, а вполнъ опредъленная практическая программа, въ которой и общественныя запашки, и волостные суды должны найти и находять свое опредъленное мъсто.

Мив думается, что и самая сущность таланта Успенскаго какъ нельзя болье подходила къ этой разбросанной, отрывочной работь. Онъ не мастеръ въ дъль выдумки, интриги, развитія зарактера, онъ не любить описывать природу, сторонится отъ сильныхъ драматическихъ коллизій, онъ слишкомъ при верженъ къ факту, къ дъйствительности, чтобы посягнуть на создание чегонибудь крупнаго, цълостнаго. Пишетъ онъ всегда сразу, безъ подготовки, даже безъ помарокъ. Мгновеннаго впечатлънія ему совершенно достаточно, чтобы творчество заработало, фигура человъка обратилась въ характеръ, въ типъ, а фактъ дъйствительной жизни — въ образъ. Онъ иншетъ штрихами, даеть всегда самое необходимое, удовлетворяется отдёльными картинами и не чувствуеть ни малъйшаго зазрънія совъсти, оставляя героя на самомъ интересномъ мѣстѣ.

По всемъ этимъ прісмамъ вы безъ труда узнаете жанриста. Ведь тому тоже все равно, подъ какимъ небомъ-голубымъ или перламутровымъ, при какомъ освъщении и въ сосъдствъ съ какими цвътами и полями происходила та или другая сцена. Ничто такъ хорошо не передается гравюрой, фотографіей или просто карандашомъ, какъ жанровая сцена. Именно карандашомъ, а не красками, в рисуетъ обыкновенно Успенскій. Его прежде

и больше всего интересуеть душа и ея бытовое проявленіе, и если это проявленіе ясно изъ одного штриха, то ничего больше и не требуется. Въ альбом'в произведеній Федотова есть снимовъ съ его недоконченныхъ, на скорую руку перомъ или карандашомъ набросанныхъ рисунковъ. Не хватаетъ иногда целой половины рисунка: тамъ недорисована рука или нога, тамъ ротъ или глаза едва намечены. И все же вы понимаете, въ чемъ бытовая душа такого рисунка, по одному штриху угадываете мысль художника, такъ кавъ этотъ штрихъ веренъ, смелъ и такъ близовъ въ действительной жизни, что для пасъ онъ является вполне достаточнымъ и даже богатымъ намекомъ. Совершенно такъ же работаетъ обыкновенно и Успенскій. Въ жанрѣ — сущность и прелесть его дарованія, жанръ даєть ему такую свободу, какой не можетъ дать ни одинъ изъ родовъ искусства, онъ какъ нельзя лучше подходить въ разбросаннымъ и отрывочнымъ, но вместе съ темъ и глубокимъ наблюденіямъ Успенскаго.

Однако эти глубоко-проникновенныя наблюденія, эти художественные штрихи, на каждой страницѣ разбросанные и точно молніей освѣщающіе эти длинныя, скучныя разсужденія, лишь въ самыхъ рѣдкихъ, пожатуй, даже исключительныхъ случаяхъ складывались у Успенскаго въ яркій образъ, въ опредѣленную картину. Много сдѣлалъ Успенскій, но и послѣ всего того, что онъ сдѣлалъ, тапиственный незнакомецъ —народъ такъ и остался таинственнымъ незнакомцемъ. "Некогда было такимъ дѣломъ заниматься, работа не ждала, не ждала и самая жизнь, взволнованная и ищущая пути, исполненная противорѣчій и всякаго рода неожиданностей. Надо было ловить моментъ, закрѣплять, хотя бы въ штрихахъ, хотя бы въ эскизахъ ностоянно мѣняющуюся физіономію мужика и мужицкой жизни. Вѣдъ незадолго до насъ "порвалась цѣпь великая, порвалась-раскачалася", горы еще наканунѣ сошли съ мѣста своего, и было некогда..."

Новое всегда разрознено, разбито на куски, разбросано и тамъ, и здъсь. Извольте подобрать всъ эти его части и слить ихъ воедино. Если и есть примъры такой удачной работы, то они — счастливыя исключенія, которыя могуть не идти въ счетъ. Любонытно, что равнаго Петру Каратаеву или Поликушкъ Толстого у Успенскаго нътъ ни одного типа. И причина этого не только въ томъ, что дарованіе Толстого выше, а и въ томъ еще, что до мужиковъ Успенскаго уже коснулось новое: коснулся кабакъ, воля, трактирная цивилизація, кредитъ, міроъдъ и пр. Каратаевъ тъмъ и удивителенъ, что въ немъ иътъ никакого противорьчія, что онъ весь тутъ, какъ порожденіе вполить опредъленнаго строя, вполить ясно выразившейся системы жизни. А мужикъ Успенскаго носить на себъ отпечатокъ разрозненности: онъ то и дъло двоится, какъ двоится и самая жизнь, создавшая его, какъ двоится наша община между кулакомъ и старыми порядками и преданіями.

Петръ Каратаевъ выросъ и могъ вырости только въ обстановкъ кръпостного права. Онъ рабъ, и только рабъ. Въ немъ вы видите идеальное отреченіе отъ самого себя и своей личности; забота о себъ, о своемъ счастьъ, очевидно, никогда не тревожила этой младенчески-чистой души. Вся жизиь Каратаева ушла на служеніе кому-то другому, о чемъ онъ едва ли и знастъ что-нибудь опредъленное, и на всъ обиды, на всъ страданія, вынѐсенныя имъ, онъ отвъчаеть одной дътской, безконечно ласковой улыбкой. Красота такоге типа—если вообще туть можетъ быть ръчь о красотъ—въ томъ и заключается, что онъ прость, что ему не приходится бороться съ собой, что изъ утробы матери онъ вышелъ на свътъ такимъ же, какимъ уйдетъ въ могилу. Онъ просто живеть и просто умираеть, какъ листъ на деревъ, какъ колосъ въ полъ. И эта удивительная гармонія внутренняго міра освъщаеть всю фигуру Каратаева мягкимъ и ровнымъ свътомъ. Его не можетъ не полюбить всякій, кто любить природу.

Мужикъ Успенскаго "двоится". Земля еще не утеряла своей власти надъ нимъ: она все еще его поилица и кормилица, она все еще руководитъ его жизнью, указываеть, когда надо ложиться и вставать, во что верить, чего бояться, чему радоваться. Но рядомъ съ землею явился всемогущій кабакъ, рядомъ съ земледѣльческимъ трудомъ - нажива, проценты, обороты. Внутренняя жизнь мужика утеряла свою стройность, такъ какъ та же стройность псчезла изъ вижиней обстановки его бытія. Это мужикъ переходнаго времени, безъ опредъленной физіономін, безъ прочныхъ устоевъ. Это что-то нарождающееся, формирующееся, не принявшее ни определенной формы, ни подобія. Его пинжакъ и его душа никакъ не могутъ сговориться между собою. Пинжакъ тянетъ къ легкой жизни, легкому труду, къ сладострастію, наживъ, чувственнымъ наслажденіямъ; душа, не забывшая еще старыхъ устоевъ, то тоскуетъ, то злобствуетъ или человъконенавистничаетъ. Пинжакъ уже заставляеть ее быть жадной, себялюбивой, возстать противъ всего во имя личнаго счастья. Но это мудреная задача, какъ мудрены всв задачи переходнаго времени.

Создать что-нибудь цёльное среди этой разорванной жизни мудрено Переходное время каждую минуту создаеть что-нибудь новое, неожиданное, не идеть ни подъ какую формулу. Люди какъ будто не люди, а что-то среднее "съ песьими головами", міръ какъ будто община, а какъ будто и кабакъ, мужицкая добродётель какъ будто добродётель, а какъ будто и непроходимая глупость. Растеряться во всемъ этомъ немудрено. Но громадный талантъ жанриста выручаетъ Успенскаго. За невозможностью создать и найти въ жизни Каратаева, полную и законченную фигуру, характеръ, онъ рисустъ лишь полныя и законченныя отдёльныя сцены, гдё опять-таки полно и законченно проявляется одна какая-нибудь отдёльная

сторона души, одна стдъльная сторона жизни. Бытописатель формирующейся жизни, онъ выводить на сцену лишь формирующихся людей, половина которыхъ тамъ, въ крепостномъ правъ, а половина тамъ—въ невъдомомъ будущемъ.

Успенскій изъ нщущихъ, изъ вѣчно взыскующихъ града и не обрѣтающихъ его. Онъ "присматривается". Онъ страстно любитъ мужика, но его любовь проникнута болѣзненнымъ скептицизмомъ. Это не вдумчивый, мелаихолическій скептицизмъ Некрасова, который, обращаясь къ народу, говоритъ:

Ты проснешься ль исполненный силъ?

Скептицизмъ Успенскаго-продуктъ въ высшей степени интеллигентнаго . безъ конца анализирующаго ума. Оттого-то чтеніе его книгъ и производить, на иткоторыхъ, по крайней мърф, такое бользненное впечатленіе, Я лично не только не знаю самъ, на чемъ остановиться, во что върить, я не знаю даже-на чемъ остановился, во что веруеть и самъ авторъ. Надо ли чему-нибудь учиться у мужика, или наобороть, мужика всему учить надо? Или положить упованія свои на "взаимод'вйствіе"? Хорошъ ли мужикъ, или изтъ? Есть ли у него добродътель, или такой за нимъ не значится? Существуеть ли въ деревит общественность, или господствуеть рознь? Кто одолбеть: мужицкая идея или кулакъ? Разъ у мужика есть добродьтели, то въ какомъ смысль ихъ понимать надо: настоящая ли добродьтель это, или стадность, вліяніе обстановки, а не ивчто сознательное и т. д. Правда, никто такъ різко мий этихъ вопросовъ не поставить, какъ Г. И. Успенскій, никто не воплотить своихъ сомивній въ такихъ художественныхъ образахъ, но все же вопросы такъ вопросами и остаются. Любопытно было бы хоть попытаться осуществить программу лучшаго изъ нашихъ народниковъ, я полагаю, что пришлось бы "по суху плыть, а по вода ходить". Передо мной самое искреннее, но бользненное, надрывами какими-то, сгремленіе полюбить мужика цальностью, рядомъ съ этимъ поразительный здравый смыслъ, который насквозь видить все зло деревенской жизьи, и туть же мучительный, до последней буквы правдивый анализь, не субющій отдаться спасительной вере и глубоко страдающій отъ этой самой причины. Кого люблю, того и бью, — говорять обыкновенно про отношение Г. И. Успенскаго къ народу. Но онъ мало того, что бьеть, а просто хлещеть, при чемъ видно, что ни въ чьемъ сердце эти удары не отражаются съ такою болью, какъ въ сердце самого Г. И. Успенскаго. Ему бы до страсти хотелось идиллін рисовать, да своихъ мужичковъ выводить все умными, да пригожими, да добродътельными, но перо, подчиняясь художественной правдё и здравому смыслу, пишеть и рисуетъ совершенно другое. Прочтя иныя страницы изъ произведеній

Успенскаго, трудно не воскликнуть: "Однако, этотъ мужикъ"... Но авторъ, какъ бы самъ замѣчая неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное его кумиромъ, сейчасъ начинаетъ толковать про тысячу одно обстоятельство, препятствующее добродѣтели кумпра, набрасывается на пителлигенцію и этимъ самымъ доводитъ курсъ кумира до нормы. "Дѣйствительно, думаете вы, обстоятельства—вещь существенная, да и интеллигенція бездѣльничаеть... Нельзя же мужичку самому выбираться". Переверните еще иѣсколько страницъ, и опять васъ начинаютъ охватывать сомиѣнія: "Ну, а если бы земли побольше, а если бы пителлигенція принялась дружно за работу?" Поторяю, большинство вопросовъ остается безъ отвѣта.

Успенскій любить мужика, но и не в'єрить въ него въ то же время. Онъ любить его то какъ эстетикъ, находя въ быть его дивную красоту, то какъ человъкъ, утерявшій въ своей личной жизни всъ ціли и весь знающій почему-то, что только мужикъ можеть вернуть единство и здоровье его правственному міру, любить его то съ отгінкомъ покровительства, то съ надрывомъ раскаянія и душевной растерянности. Никогда ни одинъ писатель не находился на такой опасной дорогь, какъ Успенскій, никогда ложь не представлялась такимъ естественнымъ и, пожалуй, необходимымъ исходомъ для наболтвинаго духа, какъ при его работь, при его цьляхъ и задачахъ, и никто не сказалъ такъ много голой и страшной правды, какъ онъ. Все влекло его къ идеализаціи, все дълало соблазнъ ен неотразимымъ: -- и настроение эпохи, и "разговоры съ пріятелями", и заранте готовый выводъ, что въ мужикт и торжестви мужицкой иден - единственный исходъ изъ зла, единственное наше спасеніе, и никто бы не сталъ обвинять Успенскаго, если бы онъ только идеализпроваль: всякій бы поняль, что эта идеализація-его личное дело, дело его больной совъсти. Но отъ лжи и идеализаціи его спасла могучая художественная сила, какая-то поразительная чуткость къ жизненной правдъ, пожалуй, даже смиреніе передъ ней.

Однако всякій, кто внимательно читаль Успенскаго, не могь не замітить, что окраска рисуемой имъ подлинной правды жизни произвольна. Въ этой окраскъ такъ много любви, такъ много добродушія, что рішительно ність возможности сердиться, негодовать, какой-нибудь одинъ мелкій штрихъ совсімъ васъ обезоруживаеть, готовое вырваться у васъ різкое слово замираетъ. Въ этомъ дість Успенскій—великій мастеръ. Разсказываетъ онъ вамъ, напримітръ, про то, какъ трое случайно встрітившихся посліт урожая мужиковъ и распившихъ по этому поводу бутылку, завалились спать и задавили ребенка на смерть. Сцена, кажется, довольно отвратительна, но, описывая ее, Успенскій-умітеть, пожалуй, даже и не разжалобить васъ, а просто обезоружить случайной подробностью, представить

вамъ этихъ мужиковъ до того наивно растерянними и съ такимъ недоумъніемъ повторяющими: "Вино-то дюже забрало... Вино хорошое, вино,
надо сказать прямо, первый сортъ", —что вы готовы, чего добраго, улыбнуться. Задавленный мальчикъ остался гдъ-то тамъ, въ полъ, а тутъ на
первомъ планъ серьезная и дъльно-простодушная похвала вину, которое,
"надо сказать, прямо первый сортъ". И дюже хорошее вино заслонило
въ вашихъ глазахъ холодный трупикъ...

Мужъ торгуетъ женой. Мужикъ жаденъ и хочетъ во что бы то ни стало разжиться. Жадна и баба, къ тому же и красавица она. Подвернулся случай, и началась бойкая торговля. Но любопытное впечатлъніе остается у васъ въ душт, хотя Успенскій, ровно ничего не скрываетъ и не утапваетъ.

"И не какъ-нибудь зря стала Аграфена заниматься этимъ дъломъ, а такъ что самый разсчетливый, самый основательный человъкъ, осуждая ея поведеніе, могъ, въ концъ концовъ, только похваливать ее, признать въ ней необыкновенный умъ, направленный безъ всякихъ послабленій и увлеченій только къ одной цели, которую она и достигла не какънибудь, а съ толкомъ, умно, разсчетливо. Она сумъла вытянуть изъ всъхъ нятерыхъ все, что у нихъ было, вытягивала все лъто возможными цъпностями, при чемъ вниманіемъ удостаивала далеко не всъхъ, довела ихъ до ссоры, чуть не до дуэли и въ то же время не только пе измънила обличья крестьянской жены, работящей и молчаливой, по даже и тъни гордости не выказывала передъ завидовавшими ей пріятельницами. Вставала она попрежнему въ три часа, гнала коровъ, шла на ръку съ тяжелыми ведрами, жала въ полъ, ходила босикомъ по грязи, словомъ -ни на волосъ не давала замътить ни господамъ, что они нужны ей, ни своимъ, деревенскимъ соперницамъ, что онъ нужны ей. "Къ намъ опять, баринушки, милости просимъ. Не оставьте ужъ насъ опять-то, оченно мы вами благодарны"-какъ простая деревенская баба говорила она, кланяясь и держа конецъ фартука у губъ, когда баринушки осенью разъъзжались по домамъ, унося, быть можетъ, истинную любовь въ сердцъ. - "Непремънно, непремънно", -- кричали ей искреннъйшимъ образомъ баринушки и махали шлянами. – "Присылайте другихъ, побогаче",-прибавила она грубо и безсердечно, когда баринушки умчались, и Аграфена осталась съ мужикомъ съ глазу на глазъ. Никакихъ больше разговоровъ, ни воспоминаній, ни даже именъ этихъ баринушекъ не повторялось. Точно ничего не было такого, о чемъ можно было шеннуть другъ другу пару словъ. Веселая и радостная послъ отъъзда постояльцевъ, Аграфена потомъ поставила самоваръ и сама начала такую ръчь: "А ты вотъ что, Михайла: ты вотъ лошаденокъ парочку безпремънно у Барсукова купи. Лошади первый сортъ"...-"За лошадьми надо въ Поговково... У Барсукова что?" И пошелъ дъловитъйшій наъ дъловитыхъ разговоровъ".

Успенскій и здѣсь добился своего. Онъ сказалъ всю правду, какую только зналъ, ничего не утаплъ, не прикрасилъ даже, ко все дѣйстви-

тельно отвратительное отодвинуто куда-то на второй планъ, заслонено и затушевано дъловитостью Аграфены, ея огромной выдержкой, ея преданностью интересамъ хозяйства. И вы уже прекрасно подготовлены къ обычному заключенію Успенскаго: "нѣтъ, не виновны", ни Аграфена, ни мужъея не виновны, хотя все истинно человѣческое убито уже въ нихъ, выъдено этой страшной ржавчиной наживы и жадности.

Мужикъ не виноватъ ни въ чемъ: онъ не можетъ быть ни въ чемъ виноватъ, — онъ никогда ни въ чемъ виноватъ не бываетъ. Даже странно какъ-то звучатъ такія вотъ слова Успенскаго: "Разъ онъ (мужикъ) дълаетъ такъ, какъ велитъ его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвъчаетъ: онъ убилъ человъка, который увелъ у него лошадь, — и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землъ; у него перемерли всъ дъти — онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечъмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену — невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствъ, челодъ нее стало дъло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ". Словомъ, сваливъ всю отвътственность за хорошіе и дурные поступки съ мужика на землю, на интересы хозяйства, Успенскій этимъ самымъ какъ будто совершенно отрицалъ въ мужикъ личность, т. е. самое дорогое, что есть въ человъкъ, безъ чего его жизнь — не жизнь, а произрастаніе, а самое поведеніе такъ же правственно или безиравственно, какъ полетъ галки. Обидно...

Нечего и говорить, что этой привиллегіей полной невиновности въ глазахъ Успенскаго пользуется только мужикъ. Другіе, особенно баринъ, тв могуть быть виноваты, и твхъ совъсть мучаеть и укоряеть по всей истинъ п справедливости.

Надо замѣтить, что къ сатирѣ ни склонности, ни дарованія Успенскій не имѣеть. Разъ онъ хочеть бичевать—у него получается каррикатура; къ злобѣ, ненависти у него иѣть влеченія, въ крайнемъ случаѣ, онъ раздражается и только заставить своего "барина не у дѣлъ" бить мухъ или напяливать на себя ордена отъ обезьяньей княгини, и затѣмъ разсмѣется самъ своей обычной, добродушной улыбкой. Юморъ его проявляется лишь тамъ, гдѣ его любовь, т. е. въ описаніи мужицкой жизни, изображая же господъ или интеллигентовъ-разночинцевъ ("Тише воды, ниже травы", "Волей-неволей", "Овца безъ стада"), онъ или раздражается, или тоскуеть—тоскуеть до полнаго умопомраченія. Но стоить лишь вынырнуть мужицкой фигурѣ, хотя бы грязной, растрепанной, пьяной, Успенскій оживаеть и становится неподражаемъ.

Любить Усиенскій мужика и любить, очевидно, не за зв'єриную правду, а за то же, за что любить его Толстой и Достоевскій,—за "интеллигентное" сердце, или, лучше сказать, за остатокъ этого интеллигентнаго сердца, за какіе-то признаки его, которыхъ зачастую онъ и самъ не признаетъ.

И воть этому-то интеллигентному сердцу онъ хотель бы предоставить полный просторъ въ жизни. Читая его, вы, особенно при тщетныхъ попыткахъ разобраться во всёхъ его безчисленныхъ противоречіяхъ, чувствуете, что какая-то чуждая волна вторглась въ его творчество, его внутренній міръ, и замутила его. Сильно, настойчиво бьется онъ въ этой паутинъ теоретическихъ выкладокъ, очевидно, самъ увлекаясь формулой прогресса, и только порою н'ътъ-н'ътъ и брякнетъ онъ что-нибудь такое, за что всъ жрецы прогресса и формулы должны бы предаты его анафемъ. Но черезъ нъсколько строкъ Успенскій опять начинаетъ кадить культурнымъ идеаламъ, хотя по существу ни до какой культуры д'яла ему нътъ, и кромъ зла, кромъ мерзости ничего онъ въ ней не видитъ. Не хватаеть у него смелости сказать то, на что решился наконецъ Толстой: "да уходите вы прочь съ вашей культурой... никому и на какого чорта не нужна она... ложь она, ваша культура, и источникъ лжи". Искренній художникъ Успенскій почему-то очень цівнить этикетку прогрессиста, и выходить это у него такъ же добродушно, такъ же по-дътски напвно, какъ. вышло бы это у Микулы Селяниновича или Еруслана Лазаревича, если бы налфиили имъ на грудь какую-нибудь бляху.

Въ Успенскомъ много отъ голоса больной совъсти и даже отъ психологіи кающагося дворянина. И отсюда страстное стремленіе его героевъ къ сліянію съ народомъ.

Все равно какъ человъкъ нашихъ дней, чувствующій, что погрязаетъ онъ все болће въ мелочныхъ, чисто буржуазныхъ заботахъ о завтрашнемъ див, о шести парахъ брюкъ, о томъ, чтобы жить не хуже, чемъ живутъ другіе и ир., — что гаснетъ то героическое, то красивое, что было у него когда-то въ душф, что эта вотъ наутина мелочныхъ заботъ, соображеній, лжи, уступокъ, лицемърія, всегда въ большей или меньшей степени полезныхъ, а часто и необходимыхъ, становится господиномъ, властно распоряжающимся его внутреннимъ міромъ, — иногда въ минуту просвътленнаго отчаянія завидуєть хотя бы босяку, не знающему страха жизни, этого пошлаго, мучительнаго страха, и готовъ идеализировать беззаботное и даже дерзкое существованіе нашей нищей городской вольницы—такъ баринъ, не видавшій покоя и свободы, превозносилъ крестьянскую жизнь, съ которой у него все же были какіе-то неоконченные старые счеты. Ему казалось, что онъ не можеть иначе достигнуть счастья, какъ если молчаливая крестьянская масса поглотить его целикомъ и безъ остатка, какъ если онъ уничтожится въ ней и сольетъ свою больную психику съ безбрежной и здоровой психикой народа. Отношенія къ крестьянскому міру, заботы объ его счасть и благополучін были вопросами чести и сов сти, вопросами личнаго счастья и воплощеніем общественных мечтаній и утопій. Ходили въ народъ, носили армяки и тулупы, женились на крестьянкахъ—все во имя того же и того же прекраснаго и недостижимаго крестьянскаго царства— царства труда, братскаго уединенія, здоровой и хорошей жизни.

Какъ художникъ, Успенскій не только понималъ, но п зналъ великолъпно, что никакихъ нужныхъ для утопін данныхъ въ народной жизни уже нътъ, что эта жизнь пошла уже другой дорогой, но и его не могло не заразить господствующее настроеніе. Онъ даже подчинился ему: онъ увлекся теоретическимъ представленіемъ о народной жизни, ея красивомъ типъ, ея могучихъ устояхъ.

Это было нужно ему прежде всего для души, нужно какъ опора своего интеллигентнаго существованія, какого-то безпочвеннаго, пожалуй, даже оторваннаго отъ всего. И что на самомъ дълъ оставалось интеллигенту? Содъйствовать прогрессу промышленности и торговли, увеличивать собою и такъ уже густые ряды чиновниковъ и людей формальной правды? Ифть, очевидно, не это его дело, не здесь его призваніе и назначеніе, а совсемъ въ другомъ месть. Видя и зная, что крестьянской жизни уже исть, пли кое-гдъ уцълъли лишь обломки ся прежияго строя, Успенскій все же неотступно и настойчиво зваль туда, въ этотъ призрачный міръ, интеллигентнаго барина, указываль ему, что онъ можеть, что онъ должень делать и какая огромная награда въ смыслѣ нравственнаго успокоенія и нравственнаго здоровья ожидаеть его за это. Безжалостно опровергаль онъ самъ себя, пронизпровалъ даже надъ собой п, сказавши такъ прямо, такъ ръзко, какъ никто, что мужикъ и барпнъ столковаться не могутъ, что общины пътъ, что забота о рублъ, о деньгахъ поъла злою ржавчивой устой мужицкаго существованія, что и самого барина-то н'єть, онъ все же съ какой-то дътской, простодушной и, право, милой наивностью начинаеть писать на тему, что баринъ вотъ прівдеть, баринъ все разсудить похорошему и по-благородному.

Когда эта чужая повязка спадала съ глазъ Успенскаго, что видълъ онъ передъ собой въ этой дивно-красивой мужицкой жизни? То только, что хранить и беречь ее нельзя, да и не къ чему, что въ сущности даже и нътъ ея, этой жизни, по крайней мъръ, въ освъщении, приданномъ ей тревожной совъстью кающагося дворянина.

"Въдь пора же знать, что сельское общество тогда только было, въ самомъ дълъ, самоуправляющейся крестьянской общиной, когда основаніемъ средствъ къ существованію всъхъ ея обывателей была земля и исключительно для всъхъ одинаковый крестьянскій трудъ. Какіе же это

общинники теперь, если сосъдъ наживаетъ на сосъдъ капиталъ, -- скромпую деревенскую копеечку на копеечку?"

— "Главная причина, братецъ ты мой, — говорить одинъ изъ героевъ Успенскаго, — пищи нъту у насъ, — вотъ"...

Это отсутствіе въ деревит новых элементовь, расширнющих разміры "общественнаго вниманія", ділаеть то, что самое общинное пользованіе землею въ настоящих условіях деревенской жизни вовсе не избавляеть члена общины отъ голодной смерти.

Но если истъ общины, т. е. камия краеугольнаго народной жизни, если община только пустое слово, о чемъ Успенскій повторяеть тысячу разъ, слово радостное и многообіщающее для кающагося дворянина и нужное для соціологовъ-народниковъ совсімъ въ такой же степени, какъ разрывътрава или мечъ-кладенецъ для героевъ нашихъ легендъ и сказокъ, то спрашивается,—что же осталось? Відь безъ общины никакой переходъ къ совершенному будущему немыслимъ, відь если истъ общиннаго духа, то, очевидное діло, надо поставить крестъ и надъ всіми народническими утопіями... А этого общиннаго духа дійствительно истъ. Всякъ за себя—Богъ за всіхъ. Рубль, депьги "нужны до умопомраченія", и стремленіе добыть этотъ рубль, эту кредитную бумажку,— цілая трагедія, унизительная и развращающая.

Рубль, рядомъ съ какимъ-то общимъ стихійнымъ обинщаніемъ природы, внесъ страшную разладицу въ крестьянскую жизнь. Но не только рубль, а все — и хорошее, и дурное — и кабакъ, и лавочка, и школа даже вноситъ ту же разладицу. Успенскій признаетъ, что есть во всемъ этомъ что-то стихійное и неизбъжное, а съ еще большей грустью долженъ сознаться, что никакой силы сопротивленія у мужика нътъ, что онъ самъ по слабости первый идетъ навстръчу тому, что грозитъ ему уничтоженіемъ.

"Вліяніе цивилизаціи отражается на простодушномъ поселянинѣ рѣшительно при самомъ ничтожнѣйшемъ прикосновеніи. Буквально "прикосновеніе", одно только легкое касаніе— и тысячилѣтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки. Вотъ передъ вами трудолюбивый, деликатный, умный, цѣломудренный крестьянинъ, но поѣздилъ онъ двѣ зимы легковымъ извозчикомъ и ужъ развратился. Скажите, пожалуйста, какая же тутъ можетъ быть цивилизація ѣздить зимой въ морозы на облучкѣ и сидя спать въ трактирахъ, опустивъ голову на столъ? А между тѣмъ развращается. Въ двѣ зимы человѣкъ "насобачивается" такъ, что ужъ дѣлается чужимъ въ родномъ своемъ семействѣ. Гордость рождается у него, фанаберія п насмѣшка, пріучается прятать деньги отъ матери, отъ большака, и непремѣнно задумываетъ дѣлиться. И это въ лучшемъ случаѣ, а то просто дѣлается мерзавцемъ: иной пріѣдегь изъ Пегербурга безъ копейки, хоть и

"при часахъ", ничего не дълаетъ, не работаетъ, а свою же родную мать посылаетъ ходить по міру и ждетъ ее, поглядывая на свои часы".

И выходить, поэтому, для всякаго, что-нибудь думающаго о народѣ, человъка задача поистинъ перазръшимая: цивилизація идеть, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того что не можешь остановить этого шествія, но даже, какъ увъряютъ тебя и какъ доказываетъ самь Иванъ Ермолаевичъ, не долженъ, не имъешь ни права, ни резона соваться въ виду того, что идеалы земледъльческие-прекрасны и совершенны. Изъ этого бъглаго очерка уже можно видіть, что разъединеніе деревенскаго общества на разные лагери, и лагери не вполнъ дружелюбные, сулить въ перспективъ явленія, весьма неблагопріятныя. Теперь ужь надобно ділать усиліе, несправедливость для того, чтобы поравнять всёхь такъ, какъ всё были уравнены крипостнымъ правомъ. Преслидуя ти же пдеалы, Иваны Ермоланчи должны уже бороться за нихъ, враждовать съ извъстною частью своихъ односельчанъ, когда-то имъ равныхъ, и помышлять объ отделении отъ нихъ, о выходь изъ общества. Съ другой стороны, и противная партія, преследующая ть же земледъльческие идеалы, не можетъ равнодушно спосить превосходства людей, когда-то равныхъ съ ними. Зам'тчательно при этомъ следующее: хромоногій солдать, или тоть работникь, на котораго жаловалась баба, всв они изнывають и нищають потому, что имъ и мысли не приходить о томъ, чтобы работать товариществомъ; напротивъ, живя старыми земледъльческими идеалами, каждый полагаеть, что въ возна на собственномъ двора и должна • быть сосредоточена вся жизнь и всв интересы, и всв удовлетворенія.

Нътъ общины, нътъ міра, нътъ единенія, пътъ уже народнаго интеллигента, который вносилъ бы свътъ и правду въ эту нищую и озлобленную жизнь, но было бы слишкомъ грустно разстаться съ утопіей мужицкаго царства,—и Успенскій настойчиво начинаетъ доказывать, что оно все же возможно. Но чтобы оно было возможно, надо возстановить власть земли.

Но точно ли крестьянская жизнь была когда-нибудь на вершин'в горы, точно ли она была такой дивно прекрасной? Не призракъ ли этотъ исходный пунктъ и в'кры народниковъ, и ихъ отчаянія, —в'кры, всец'вло разд'влявшейся Успенскимъ, и отчаянія, такъ мучительно высказаннаго имъ. Если былъ такой исходный пунктъ, о которомъ стоило бы жал'ьть, то когда же былъ онъ?

Прочтите "Власть земли"—эти удивительно устроумныя, воистину блестящія страницы, и странный отв'єть получится на поставленный только что вопросъ. Крестьянская жизнь была дивно прекрасной въ самый разгаръ кабальнаго холопства и крѣпостного права, когда ею владѣла стилійная сила ржаного поля, когда никто и ничто не вносили въ нее раз-

лада, когда мужикъ безъ думы, слѣпо, опять-таки стихійно работалъ всю свою жизнь отъ колыбели до могилы, не отрывая глазъ отъ доставшагося ему клочка земли, порабощенный имъ и требовательными заботами съ его стороны, когда онъ былъ автоматомъ-пахаремъ и ничего больше. Нужна была невѣроятная тягость труда, нужно было полное закрѣпощеніе человѣка, чтобы произрастала здѣсь, на землѣ, дивно краспвая жизнь. Развратъ пришелъ лишь вмѣстѣ съ культурой, школой, лавкой, возможностью другого, не чисто земледѣльческаго заработка, и развратъ этотъ развивается все шире, расходясь все возрастающими кругами отъ центровъ городской жизни.

Жизнь подъ невообразимо тяжелымъ давленіемъ, жизнь, постоянно пригибающая человъка къ землъ, не дающая даже ему свободной минуты, чтобы расправить спину, чтобы подумать о себъ, жизнь вся, цъликомъ отданная въ кабалу земледъльческому труду, безъ своей воли, безъ слъда сознанія, жизнь, продиктованная ржанымъ полемъ — вотъ она настоящая крестьянская жизнь, и она дивно прекрасная... Прекрасна и потому, между прочимъ, что безъ мукъ, безъ исканій, безъ надрыва досталась она человъку, а просто такъ. И мужикъ хорошо живетъ, честно и красиво живетъ тогда только, когда нътъ въ жизни его никакого ума, никакого своего стремленія, никакой своей воли.

"Онъ живетъ, лишь подчиняясь волѣ своего труда... А такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ разнообразныхъ законовъ природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, по безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой своей мысли. Вынуть изъ этой жизни, гармонической, но подчиняющейся чужой волѣ, хотя капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заполнить своей волей, своимъ человъческимъ умомъ, а это такъ трудно, такъ мучительно...

"Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, иныя въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта принисывають народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ. А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ. Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ пучить, и въ копцѣ концовъ, получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліонъ разъ умиѣе и лучше выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ рабственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строенія безъ рабственнаго ума, а просто такъ. И пародная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнъйшихъ явленій удивительна, стройна, гармонична, краснва, просто такъ".

Галка премудро устроена и прежде всего потому, конечно, что ни

капли своей воли, своего ума не приложила она къ этому устройству, и, разумъется, самую сильную обиду ея галочьему совершенству можно нанести лишь попыткой вмъшательства въ стройность и гармоничность ея бытія. Ничего, кромѣ даннаго ей отъ природы—галкѣ не надо. Ничего не надо и мужику, даже школы не надо, потому что школа, потребность въ ней только показываетъ и утверждаетъ разладъ въ крестьянской жизни. "Развѣ въ этой жизни,—спрамиваетъ Успенскій,— основанной на власти земли, власти все проницающей, все устраняющей и все въ народной жизни уясняющей, развѣ тамъ есть мъсто какой-нибудь книжкѣ, какой-нибудь наукѣ? Зачѣмъ она тутъ? Зачѣмъ сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни въ какихъ указаніяхъ, кромѣ указаній природы, не нуждающейся жизни?"

Да и кто сунется? Конечно, баринъ, культурный человъкъ, сунется съ своею книжкой и наукой, съ гордыней своей мысли, съ своею больною совъстью и внесеть сюда муки сознанія и все несовершенство дъла рукъ человъческихъ.

"Культурный человъкъ-это человъкъ, выгнанный изъ рая невъдънія, наъ рая, гдф всякая тварь служила ему, какъ служить теперь нашему мужику, подъ условіемъ не касаться древа знанія... Его выгнали въ пустыню, въ голую безжизненную стень, на полную волю. И въ обидъ на неправду, а также и въ гордомъ сознаніи силы своего ума, въдь онъ вкусилъ отъ древа-то, онъ, въроятно, сказалъ, уходя изъ рая: "Такъ будеть же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого"... И воть надъ созданіемъ этого рая онъ и бьется несчетное число въковъ. Ему не служать твари-онъ сдълаль своихъ: локомотивъ его бъгаеть лучие лошади, онъ выдумаль своимъ собственнымъ умомъ выдуманныхъ ихтіозавровъ-корабли, онъ хочеть летать, какъ летаетъ птица... И въроятно, когда-нибудь въ безконечные въка опъ добъется своего... Будетъ у него свой собственный, выдуманный, взятый умомъ и волею рай. Но какъ еще ужасно, ужасно далеко это время. Когда-то еще его мертвое животное, локомотивъ, достигнетъ поворотливсти любой деревенской кобыленки... Когда-то еще его упорное желаніе летать птицей осуществится хотя въ приблизительныхъ только размърахъ того совершенства, которымъ уже обладаетъ галка, обладаетъ такъ, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, а просто такъ... галка такъ галка и есть, взяла да и полетъла. А Надары еще лътъ тысячи будутъ разбивать себъ головы и тонуть въ моряхъ прежде, пежели добьются умънья произвольно перелетать съ крыши на крышу... Вотъ точно такъ же и народная жизнь"...

Изъ-за чего собственно бъется Успенскій? Вѣдь то, что онъ въ приведенны строкахъ говорить о культурномъ человѣкѣ, — еще далеко не самое рѣзкое, что можно найти на этотъ счетъ въ его произведеніяхъ. Это еще довольно милостивая характеристика. Если же вы возьмете рисуемые

имъ портреты культурныхъ людей вообще, то какая всв они, съ позволенія сказать, дрянь, выбденная молью: какъ малосильны они, какъ безпомощны, какъ не умбють они ничего сделать и какъ не нужны они мужику, съ которымъ и двухъ-то словъ сказать они не умбють. "Не суйся", —вотъ единственное, что говорить имъ коренной мужикъ, для нихъ непонятый совсвиъ и ими непонятый. "Не суйся", —говорить и мужицкая жизнь, одинаково непонятная и одинаково непонятая. Кажется, ясно, а между тъмъ, черезъ нфсколько страницъ Успенскій начинаеть горячо звать барина въ деревню и, тоскуя о разстройствъ деревенской жизни, объ исчезновеніи ея дивной красоты, ея стройности и гармоніи, пишеть и такія воть воистину напвныя строки:

"Конечно, масса случайностей была бы отстранена, если бы "хорошій" баринъ подумать серьезно о народномъ кредить, который, въ самомъ дълъ нуженъ, какъ нуженъ и самому "хорошему барину".

Умный человъкъ Успенскій и понимаєть онъ, что хорошій баринъ—миоъ, и никакими кредитами не возстановишь совершенства мужицкаго бытія, а подите же... Туть прямо напуганность какая-то, туть человъкъ передъ вами хватаєтся за соломенку. Или такая вотъ картина:

"Въ строъ жизни, повинующейся законамъ природы, несомивина и особенно илънительна та правда, та справедливость, которою освъщена въ ней самая ничтоживищая жизненная подробность. Тутъ все дълается, думается такъ, что даже нельзя себъ представить, какъ могло бы дълаться иначе при тъхъ же условіяхъ. Тжи, въ смыслъ выдумки, хитрости, здъсь изтъ-не перехитришь ни земли, ни вътра, ни солица, ни дождя, - а стало быть, и иътъ ея и во всемъ жизненномъ обиходъ. Въ этомъ отсутствіи лжи, проникающемъ собою всв даже, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основаніе той въры въ себя, о которой гогоритъ Герценъ. У насъ милліонныя массы парода живуть, не зная лжи, въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ, вотъ въ чемъ держится наша въра. Вностъдствін мы постараемся разсказать иъсколько самыхъ, новидимому, возмутительныхъ жестокостей въ народной жизни, и вет онъ, съ точки зрънія міросозерцанія, воспитаннаго неизмънными законами природы, окажутся неизобжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби".

И опять, очевидно, на сцену долженъ явиться молью изъвденный культурный человъкъ, чтобы возстановить и сохранить отнынъ и до въка наше русское счастье, расползающееся и расползшееся уже по всъмъ швамъ.

Пать, не культуртрегеръ тутъ нуженъ, вачно пьяный къ тому же, и ни слова бы не сказалъ о немъ Успенскій, если бы не кающіеся господа, внушившіе ему свои идеалы. Суть-то въ томъ, что, съ точки зранія самого же Успенскаго, не только культуртрегера, а и вообще никого и ни-

чего не нужно, кром'в власти земли и крвпостной отъ нея зависимости. И кредита не надо мужику, какъ не надо его и галк'в, и школы не надо, а больше всего не падо барина, потому что:

"Проникнувшись пепреложностью и послъдовательностью взглядовъ, исповъдуемыхъ Иваномъ Ермолаевичемъ, я почувствовалъ, что они совершенно устраняютъ меня съ поверхности земного шара".

"На мой взглядъ, жизпь современнаго крестьянина на каждомъ шагу, кажется, воніеть о томъ, что только дружество, товарищество, взаимное сознаніе пользы общиннаго, коллективнаго труда на общую пользу суть единственная надежда крестьянскаго міра на болье или менье лучшее будущее, единственная возможность "сократить" ть невъроятные размъры труда, поглощающаго всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежить на крестьянив такимъ тяжелымъ и, какъ мив казалось и кажется, безплоднымъ бременемъ".

"Но это только—на мой взглядъ, а никакъ не на взглядъ мужика, который всъмъ существомъ своимъ противъ коллективности, и знать ея не хочетъ, который покорно и рабски подчиняется новымъ условіямъ, выдъляя изъ своей среды Мишенекъ, какъ раньше покорно и рабски подчинялся онъ власти ржаного поля".

Что выставить противъ этой силы?

Въ отвътъ на это душевная тоска, душевная растерянность, необходимость все увеличиваетъ дозу и такъ уже отравившаго народную жизнь культурнаго яда... А не хочеть этого Успенскій, не хочеть онъ всімъ существомъ своимъ... Была бы сила, была бы возможность, взялъ бы опъ эту дивную, прекрасную мужицкую жизнь и унесъ бы ее куда-инбудь за лъса и болота, скрылъ бы ее отъ нескромныхъ взоровъ представителей культурнаго человъчества, скрылъ бы съ ревнивымъ опасеніемъ за ся цъльность, стройность, гармонію. Онъ бы оставиль ее тамъ скрытую п запрятанную въ царственномъ довольств'ь собой, безъ мысли и знанія, подъ властью тяжелаго и непрестаннаго труда, законовъ природы и ржаного поля, законовъ непреложныхъ и истинныхъ, смиреніе передъ которыми даеть человъку счастье. Богь съ ней, съ культурой, и кому, для чего, на какой конецъ она нужна? Что несеть она взамънъ безжалостно и жестоко нарушаемой стройности жизни? Вражду, элобу, ожесточеніе, гибвъ противъ жизни, обнищание природы, разладъ между людьми. Все это страшно. Правда, есть и приманки: гдв-то тамъ, вдали, за рядомъ ввковъ, за милліонами усплій, тщетныхъ попытокъ, за грудами жертвъ вырисовывается пдеалъ сознательнаго довольства и сознательнаго счастья, но-улита тдеть, когда-то будеть она, и будеть ли она? Какъ бы хорошо было остаться безъ нея, остаться при томъ, что есть, не тратить цълыхъ покольній для проблематическаго будущаго проблематическихъ потомковъ.

Но нельзя этого, и въ этомъ "лельзя" источникъ душевной драмы Успенскаго. Влюбленный въ народную жизнь въ тѣхъ формахъ, которыя приданы ей властью ржаного поля, влюбленный въ это стихійное, безсознательное бытіе, ставящій выше всего его слѣпое счастье, его спокойствіе, онъ долженъ каждую минуту говорить объ исчезновеніи этого бытія, показывать неизбѣжность этого исчезновенія, хотя вмѣстѣ съ нимъ исчезаетъ и святая святыхъ его жизни, его вѣры, долженъ призывать эту ненавистную, злую культуру, хотя бы въ формѣ пьянаго хорошаго барина.

Это тяжелый и мучительный разладъ между человъкомъ и исторіей, между пдеалами добраго сердца, пугливо отстраняющагося отъ всякаго страданія, и жестокой правдой, не нами устроенной, намъ навязанной жизни. И исторія не хочетъ и не можеть, остается отстранить себя человъку.

Успенскій не вынесъ тяготы разлада. Въ своихъ произведеніяхъ вскрыль онъ передъ нами муки своего сердца: страстный народникъ разрушилъ вст утопін народничества, но всякій знаетъ, что стоило ему это, эта суровая правда, воистину добытая имъ кровью своего сердца и сокомъ своимъ нервовъ. Нетъ больше мужика, нетъ больше мужицкой жизни, есть уже рабъ чумазаго, и чумазый побъдитъ, покоритъ это красивое бытіе и замънитъ ложью своей культуры его безыскусственную, стихійную правду.

Н. Н. Златовратскій (род. 1845 г.). Златовратскій—не ищеть въры въ мужика: она далась ему отъ природы. Онъ не сирашиваеть себя каждую минуту: "хорошъ ли мужикъ, или нътъ?" Онъ знаеть, что мужикъ хорошъ, и не тратить времени на ненужныя колебанія. Никакихъ надрывовь, никакихъ вивисекцій надъ народомъ въ произведеніяхъ г. Златовратскаго замътить нельзя. Вст свои сомнтнія, муки, вопросы, ежели таковые были, онъ разръшилъ безапелляціонно глубокой, всепроникающей втрой и любовью къ народу, къ мужику, и чувствуеть себя совершенно спокойнымъ возлѣ нарушенной, но все еще живой святыни народной жизни.

Г. Златовратскій, самъ того не замѣчая, постоянно рисуеть вамъ идиллін нзъ крестьянской жизни, хотя, видимо, старается говорить правду. Но ему больно было бы навести хоть какую-нибудь тѣнь на излюбленную деревенскую жизнь, и онъ, о чемъ бы ни говорилъ, какіе бы ужасы ни описывалъ, все же приведеть къ тому, что читатель вынесеть, въ концѣконцовъ, изъ своего знакомства съ мужицкимъ обиходомъ, отрадное и бодрящее впечатлѣніе, то самое, которое вынесъ и постоянно выноситъ самъ авторъ. Любопытно, между прочимъ, что тѣ самые кулаки изъ народа, о

которыхъ мы такъ много наслышались, почти не фигурпруютъ въ произведеніяхъ г. Златовратскаго. Если они и появляются, то такъ себъ, мимоходомъ. Вывести ихъ во всей наготъ было бы обидно для автора-мужиколюбца. Г. Златовратскій въруеть, и въра наполняеть все существо его. Когда онъ говоритъ о мужикахъ, онъ становится энически спокоенъ и благольненъ и ветлозавътенъ даже. Онъ не боится, напримъръ, перемъшивать свой разсказъ отступленіями страниць но 20, да и что бояться? Въдь эти отступленія касаются все того же мужика, какъ же можно не интересоваться ими, какъ же можно, наприм'яръ, завать, читая безчисленныя біографін Нимановъ, Мысеевъ, Груздей, Ефимичей, Миновъ, Евтроповъ и еще кого тамъ? Эти мужики-радътели, ихъ жизнь — настоящая жизнь, не то, что "гниль интеллигентная"... У мужика все хорошо, даже разговоръ хорошъ, даже выговоръ "чаво", вмѣсто "чего", мелодиченъ, но лучше всего — это "довольство въ себъ", въра въ свою правоту, въ нужность своей жизни. Златовратскій, действительно, ничего не боится и ни въ чемъ не сомнъвается. Не то, чтобы онъ въ то же время не видълъ ничего страшнаго, пугающаго. Онъ и его видить въ достаточной степени: видитъ рознь между обыкновенными мужиками и умственными, видить нашествіе кулака, безземеліе, но ведь сила его веры слишкомъ велика, чтобы не считать всего этого преходящимъ явленіемъ крестьянской жизни, отъ котораго она легко и просто можетъ освободиться сама собой. Наши интеллигентные страхи не знакомы ему, и онъ ни на минуту не поддается имъ. Жизнь народа для него постоянный и неизсякаемый псточникъ бодрости. Это уже полная увъренность, это знаніе. Что за бъда, если на крестьянина и его жизнь насъли всякіе враги: стоить ему только развернуться во всю свою могучую ширь и силу — и враговъ какъ не бывало. Посмотрите, напримфръ, какъ описываетъ старикъ Минъ, "слушать котораго все равно, что въ церковь ходить", мужицкую жизнь, противопоставляя ей жизнь кулака.

"Такъ вотъ, говорю вамъ, кулакамъ и мірофдамъ не жить... А не жить имъ потому, что у нихъ сытости и втъ... Коли сытости и втъ — шабашъ, пропало... А у нихъ, милые, даже ни чуточки ея нъть. У барина хоть малось да было, а у кулака нѣтъ, у него одна злоба, жадность, гладъ душевный и телесный. Чемъ больше жреть, темъ больше утроба просить. Воть, что у пьяниць: чемъ больше пьеть, темъ больше хочется. Онъ думаеть: воть волью еще, --буду въ довольствъ, сытости, а его пуще алчба мучаетъ... Вотъ отъ этого самаго. А отчего эта алчба? Отъ неправоты. Правоты въ своемъ положении не видитъ... Коли кто правоту чувствуетъ свою, онъ всегда и сытость чувствуеть, у него есть предълъ, у него довольство въ себъ есть. Вотъ, милые, гдъ ихъ гибель ожидаетъ".

Это приговоръ не только дяди Мина, а самого Златовратскаго, приговоръ решительный, резкій и безъ всякихъ сиягчающихъ обстоятельствъ. Это приговоръ праведной жизни надъ другой жизнью, полной неудовлетворенныхъ стремленій, полной насилія надъ собой, полной греха, а значить, и обреченной на гибель. Кулаческому существованію не на чемъ держаться. У него нетъ никакой опоры, такъ какъ, очевидно, что "алчба" такой опорой служить не можеть. И крестьянину нечего даже бороться съ кулакомъ, потому что непривольная, скверная жизнь последняго сама исчезнеть, собой же съеденная, — исчезнеть какъ дымъ отъ лица огня, какъ темнота ночи передъ разсветомъ. Крестьянинъ доволенъ собой — и въ этомъ его огромная сила, его огромное препмущество. У лучшихъ нашихъ крестьянъ:

"Нътъ ни зависти къ людямъ, ни жадности: малымъ довольны, всъхъ любятъ, душою равны, все въ нихъ, словно въ младенцахъ играетъ... Посмотри на него, онъ весь наружу, точно стеклянный.. Поговоришь съ нимъ,—словно сходишь въ Божію церковъ"... '

Или послушайте разсказъ того же Мина о своемъ разговорѣ съ бариномъ.

"Вывало молодой баринъ такъ-то однажды мнъ говорилъ: "Минька отчего ты всегда такъ доволенъ и веселъ?" — "Оттого, говорю, баринъ что у меня гъ душъ довольство." — "Отчего же, говоритъ, это у тебя въ душъ довольство?"— "А оттого, говорю, что я при правомъ дълъ состою— хлъбъ рощу. Безъ хлъба людямъ жить нельзя."— "Ну а у Захарки, Захарка камардинъ былъ, при немъ значитъ нътъ этого довольства?" — "Ньтъ, говорю". — "Да ты, говоритъ, посмотри на него: вся рожа у него оплыла... Видишь, какъ улыбается." — "Нътъ, говорю, не можетъ быть у него довольства, потому не при правомъ дълъ состоитъ." — "Какъ, говоритъ, не при правомъ? Въдь онъ тоже работаетъ. Въдь и поваръ Васька работаетъ, и Савельевна работаетъ". Савельевна была тогда нянюшкой взята. — "Савельевна, говорю, точно имъстъ въ душъ довольство, потому что она при правомъ дълъ: при дъточкахъ, дъточекъ произростаетъ. А при дъточкахъ наблюдать, все равно, что при молодомъ хлъбъ... Въ дъточкахъ неправаго дъла нътъ" и т. д.

на сторонъ этого Мина, очевидно, и самъ авторъ.

Чтобы им'єть довольство въ душ'є, надо состоять при правомъ д'єл'є. Это прежде всего. Но разв'є есть д'єло бол'є правое, ч'ємъ д'єло крестьянина? Онъ "произрастаеть" молодой хлібо, создаеть только полезное и необходимое и не больше, ч'ємъ нужно его. Его трудъ—это молитва, служеніе Богу и людямъ, трудъ, устанавливающій равенство и любовь между людьми, исключающій между ними зависить и злобу, это трудъ, для вс'єхъ нужный, возл'є котораго каждая челов'єческая сила можетъ найти себ'є прим'єненіе, не тіспя другую, не вступая съ нею въ борьбу. Это трудъ "сов'єстливый", красивый и поэтичный, трудъ, служащій источникомъ

общаго единенія. Таковы же и люди, созданные пит и выросшіє въ немъ. Для Златовратскаго крестьянская жизнь — единственно пстинная и правая, мало того, она поэтичная, и авторъ то и дело выставляеть вамъ на видъ эту самую поэтичность, описывая деревенскій трудъ, деревенскую природу, деревенскую жизнь вообще. Возьмите мужиковъ г. Златовратскаго. Въ сущности, всъ они хороши. Хорошъ старикъ Михей, твердо върующій, что "всёмъ хватитъ", хорошъ хозяйственный Пиманъ, хорошъ Груздь, еще лучше романтикъ Минъ Афанасьевъ. Мужицкая глупость у г. Златовратскаго прикрывается такой массой добродушія, наприм'єръ, у Лимподиста или у Вонифатія, что даже эта самая глупость становится намъ симпатична. Индивидуалистическія наклонности "умственнаго" мужика непремінно сочетаются съ идеаломъ всеобщаго благополучія, съ непреміннымъ, дотя бы и неумълымъ желаніемъ осчастливить всіхъ. Хитрый, хлопотливый староста Макридій, только и думающій о томъ, какъ бы "спустить" ненужные, т. е. неплатящіе элементы общины, очевидно, преслідуеть "обчественныя" выгоды. Ни одного кулака, конокрада, непробуднаго пьяницы. Прочтите описание жизни въ "Мыссевомъ поселкъ" и вы увидите передъ собою несомивние идеализированную маленькую крестьянскую общину, радостно принимающую къ себъ всъхъ несчастныхъ, готовую безъ всякой бережности дълиться съ нимъ землей и последнимъ кускомъ хлеба. Тутъ и общественныя запашки, и общіе закрома, и чего еще туть ніть. Сравните теперь все это вмъстъ взятое съ картинами Гл. Ив. Успенскаго и скажите, да неужто это не идиллія? Ну, хорошо, если это слово вамъ не нравится, возьмите другое — оптимизмъ, дотя, по-мосму, дудожникъоптимисть ничего другого, кром'в идиллій, рисовать не можеть. Г. Златовратскій віруеть, что основы народной жизни здоровы, хороши, идеальны, что эти основы выдержать какія бы то ни было сотрясенія и что все, въ концъ-концовъ, сольется въ крестьянскомъ морф. Эта-то глубокая, неноколебимая вера и льеть на все картины, рисуемыя г. Златовратскимъ, на всь картины, выводимыя имъ, ровный, мягкій свыть, заставляеть его подчасъ писать гомерическимъ дактилемъ и выдвигать на первый иланъ не конокрадовъ, кулаковъ и пр., а идеально-честныхъ Миновъ, идеально-хозяйственныхъ Пимановъ и всёхъ другихъ многочисленныхъ и прекрасныхъ рыцарей труда; это и делаеть его самого эпически наивнымъ и простодушнымъ авторомъ геронческихъ легендъ, одъ и балладъ, цълыхъ эпопей народничества. Его въра-не купленная, не взятая на прокать, не выработанная въ попскахъ и разочарованіяхъ, но взятая приступомъ въ нуту душевнаго надрыва -- это что-то спокойное, могучее и цельное.

Для Златовратского община не только устой, не просто результать инстинктивнаго приспособленія, а-пидеаль, сознанный и прочувствованный крестьянствомъ. Въ подтверждение этого я могь бы привести много цитатъ, но ограничусь наиболее характерными, изъ которыхъ, очевидно, следуетъ, что сравненіе "общинниковъ" съ тупорылыми сазанами, общины съ коллективнымъ рыломъ даже и въ голову не могло придти г. Златовратскому. "Вотъ, -- говорить онъ, -- какія широкія и глубоко-гуманныя основы, для совићетнаго существованія человфческихъ индивидуумовъ, выработалъ народъ. Эти же основы-краеугольный камень нашей народной жизни: на нихъ поконтся все міровоззр'єніе народа, его инстинкты, его будущее". Община не только коллективное рыло, нътъ, по чувству справедливости она является даже "покровительницей правственной пидивидуальной свободы", о чемъ едва ли думаетъ волжская рыба-сазанъ. Самая народная жизнь сохранила, къ нашему счастью, въ своихъ, еще мало изв'еданныхъ глубинахъ драгоц'енные чистые перлы, тв великіе зачатки общественныхъ идеаловъ, которые она излюбила когда-то и которые пронесла неприкосновенными черезъ весь ужасъ стихійной борьбы. Какъ ни глубоко затерялись эти перлы подъ игомъ всевозможныхъ вибшинхъ, историческихъ воздъйствій, какъ ни трудно, повидимому, открыть ихъ теперь, но, при мало-мальски честномъ, добросовъстномъ наблюденін народнаго быта, ихъ присутствіе чувствуется всюдуони, какъ золотой песокъ, разсыпаны по жиламъ народнаго организма. А тамъ, где сила виешнихъ вліяній была наименьшая, была сведена до нуля, тамъ уже теперь есть целые самородки, блистающие яркимъ, светлымъ отблескомъ первобытнаго идеала...

Какое благодарное поприще, какая великая сокровищница для мыслящаго человъка эта народная жизнь... Хорошо.

Но оставимъ г. Златовратскаго какъ публициста, обратимся къ нему опять какъ къ художнику, Тутъ еще исиће, конкретиће, понятиће. Для него крестьянинъ прежде всего—нравственная личность, прониквутая сознаніемъ правоты и нужности своего дѣла. Старикъ Минъ прямо утверждаетъ: "Да что намъ, други, съ чего горевать-то? Никто нашей правоты отъ насъ не возьметъ... Какъ нашу правоту отъ насъ взять-то? Да ты меня куда хочешь посади, куда хошь пошли—я все-таки при своей правоть останусь". Въ этомъ человъкъ есть нравственная основа. Это не волжская рыба-сазанъ, не дубъ, который растетъ, самъ не зная для чего. Онъ не только знаетъ, но и прекрасно знаетъ, къ чему клонять эти условія, торжество какой идеи преслъдуетъ онъ. Это—мужицкая идея, торжество мужицкой правоты. Вы полагаете, что онъ неподвиженъ, что вліяніе климата, параллели и меридіана выработали въ немъ извъстныя догмы, дальше которыхъ онъ не можеть ступить ни шагу? По г. Злато-

вратскому, самъ народъ сознательно, въ лицъ лучшихъ своихъ представителей, стремится приспособить формулу своей старой общинной жизни къ новымъ условіямъ. "Въ то время,--- читаемъ мы у него,--- какъ столько людей, носителей старой правды, уже сгибло, извърилось въ эту старую правду или закорузло въ ней фанатически, когда измѣнилось положеніе -- являлась необходимая поправка въ этой старой правдъ. Минъ уже творилъ ноправду... пли нать, не новую правду: правда всегда оставалась неизмінной, въ какія бы путы или паутины не была заткана, --эта неизбываемая правда къ себъ, внутренняя правота собственнаго существованія встхъ труждающихся и обремененныхъ, такъ какъ у народа только и есть правота производителей необходимыхъ потребностей жизни, и правота романтика, какъ безкорыстнаго носителя и ратника идей этой правоты. Нътъ, не новую правду гворилъ Минъ, такъ какъ никакой новой правды сотворить народъ не можетъ, а творилъ новыя ся формы". Итакъ, дъятельность Мина, т. е. сознательное стремление приспособить формулы старой общинной правды къ новымъ условіямъ жизни, самъ г. Златовратскій объединяеть съ д'ятельностью народа... При чемъ туть коллективное рыло?... Въ сущности, только одинъ типъ хозяйственнаго мужика, выведенный Златовратскимъ, педходить подъ теорію власти земли, да и то не совсімъ. Чтобы этоть самый хозяйственный мужикъ могь чувствовать себя невиннымъ, правымъ, убивъ конокрада, вогнавъ въ гробъ и пр. -- это невероятно съ точки зрвнія г. Златовратскаго. Повторяю, въ его произведеніяхъ-мужикъ не сазанъ и не дубъ, община-не коллективное рыло, народная жизнь-сознательна и проникнута идеаломъ, въ ея представителяхъ господствуетъ стремление выйти на свъжий путь и осуществить жицкую идею, распространить ее на всю жизнь, на всв отношенія людей другъ къ другу.

Не народъ собственно и не народная жизнь внушаетъ такую въру Златовратскому, а народная интеллигенція—богатыри и рыцари молчаливой крестьянской массы, существованіе которыхъ онъ не считаетъ ни минувшимъ достояніемъ прошлаго, ни призрачнымъ. Напротивъ того, онъ твердо знаетъ, что народная интеллигенція была, есть и будетъ, что она въ концъ концовъ повернетъ мужицкую жизнь въ то русло, которое ей надлежитъ принять.

"Принимая отъ земли, отъ природы указанія для своей нравственности, человѣкъ, т. е. крестьянинъ-земледѣлецъ вносилъ волей-неволей въ людскую жизнь слишкомъ много тенденцій дремучаго лѣса, слишкомъ много наивнаго лѣсного звѣрства, слишкомъ много наивной волчьей жадности... Но не эту зоологическую, не лѣсную, а божескую правду вносила въ народную среду народная интеллигенція. Она поднимала слабаго, безпомощно

брошеннаго безсердечною природой на произволъ судьбы, она помогала, и всегда деломъ, противъ слишкомъ жестокаго напора зоологической правды: она не давала этой правде слишкомъ много простора, полагала ей пределы".

Такъ говоритъ Успенскій по поводу народной интеллигенціи. Но этотъ скептикъ, этотъ вѣчно сомнѣвающійся и вѣчно ищущій человѣкъ, этотъ страстный народникъ, боящійся вѣры въ народъ, немедленно же прибавляеть: "теперь нѣтъ въ народѣ такого типа, такого работника, никто не пачкаетъ своего платья изъ-за чужой бѣды. Всѣ добрыя дѣла обязались дѣлатъ земскія собранія за умѣренное вознагражденіе. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, такъ какъ и трудъ—не трудъ и жизнь одновременно, а только трудъ". Этой-то вотъ прибавки и не могъ, какъ всякій понимаетъ, сдѣлать Златовратскій. Прежде, теперь, послѣ—все равно когда, во времена Ильи Муромца, подъ гнетомъ ли крѣпостничества или въ переходную эпоху къ невѣдомой, по все же чудной, краспвой жизни—народная интеллигенція не сходила и не сходитъ со сцены, и ея роль во всякое время одна и та же: роль глашатая правды, христіанской любви и братскаго единенія.

Удивительно красивы типы народныхъ интеллигентовъ у г. Златовратскаго. Это ничего, что они ободранные и въ лохмотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, это ничего, что они знать не хотять своего хозяйства, не блюдуть его, считають его даже какой-то помехой для себя. Они чудно привлекательны неизсякаемымъ запасомъ своей любви и своей жизпенной неустрашимостью. Неть въ сердце ихъ места для страха јудейскаго, нътъ унижающей заботы о завтрашнемъ диъ, -- какое-то ровное спокойное, ножалуй, торжественное настроеніе постоянно владфеть ими. Только своей внутренней мощью, не оппраясь ни на какую визшнюю силу, подиялись они на почти что недосягаемую высоту любви, безстрашія и смиренія. Они непобъдимы: никакой жизненный соблазнъ не подкупитъ ихъ, никакая сила не склонить ихъ передъ собой, не вырветь у нихъ слова лжи, неправды и лицемфрія, ничто не испугаеть ихъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себъ, въ этомъ цъльномъ духъ, постигшемъ всю красоту, всю радость жизни. Именно красоту ея и радость. Точно боги какіе, точно греческіе боги, восприняли они въдухъ свой всю красоту, всю радость бытія и достигли высшаго блаженства, доступнаго человѣку – блаженства безстрашія. Они видять постоянное торжество кулаковь и кулаческихь идеаловъ, видятъ, какъ неправда привольно чувствуетъ себя въ ихъ же собственной средь, видять зло и побъду этого зла, видять собственныя пеудачи, наконецъ, но свътлый и радостный духъ ихъ ни на митуту не омрачается этими картинами. Они знають, кто и что победить, и века тому назадъ, и теперь, и въка спустя будутъ дълами напоминать о высшей, божественной правдѣ и полагать предълъ лѣсной и зоологической правдѣ — правдѣ борьбы за существованіе. Возьмите любую изъ выведенныхъ имъ фигуръ, хотя бы дядю Мина, "поговорить съ которымъ то же самое, что въ церковь сходить", и вы сейчасъ увидите, въ чемъ дъло. Въ Минт на первомъ плант-все равно, въ словахъ ли, устахъ ли, поступкахъ ли, въ его отношении къ природъ и людямъ-сердце. Гуманность его обходится безъ всякихъ теорій, безъ всякихъ стороннихъ соображеній, она непосредственна и свободна, какъ ростъ цватка, какъ паніе птицъ. Сердце народнаго пителлигента тянеть, неотразимо тянеть къ любви и правдѣ, просто потому, что онъ инстинктивно, какъ настоящій "художникъ добра", чувствуетъ ихъ красоту и прелесть, такую же красоту и прелесть, какъ въ небъ, лъсъ, поляхъ, природъ вообще. Ему жаль сорвать и бросить въ грязь красивый цв'ятокъ, жаль сломить молодое деревцо, только что выбравшееся изъ-подъ земли, жаль нарушить красоту человѣческой жизни зломъ и несправедливостью. Она просто добродътеленъ и нравственень, -- онъ въ то же время поэтиченъ въ лучшемъ смысле этого слова, и Златовратскій никогда не устаеть отм'ячать именно эту черту народнаго интеллигента, на счетъ которой можно спорить лишь въ томъ смыслъ: обычна ли она, или необычна, часто ли она встрвчается, или редко, но отрицать ея нельзя. Олкуда бы иначе взялась поэзія у Кольцова? У того добро и красота также идуть всегда рука объ руку, и чудная картина "Урожая", напр., заканчивается полнымъ любви пожеланіемъ счастья и удачи труженику, взростившему это чудно-красивое поле.

Но это еще не все. Въ любви народнаго интеллигента ифтъ ничего теоретическаго, ифтъ въ немъ, словомъ, той любви, которую вырабатываетъ наша интеллигентная жизнь. Мы, грфшные, можемъ, напримфръ, любить массу и презирать или быть постыдно равнодушными къ каждому изъ малыхъ сихъ въ отдфльности. Какъ одинъ изъ героевъ Успенскаго, каждый изъ насъ смфло можетъ сказать про себя: "личное участіе, личная жалость миф незнакомы и чужды, въ моемъ сердцф ифтъ запаса человфческаго чувства, человфческаго состраданія, которое я могъ бы раздавать всфмъ этимъ песчинкамъ, милліоны же, которые въ видф цифры занимаютъ одну десятую часть вершка на печатной строкф, напротивъ, меня потрясали". На такую отвлеченность чувства народный интеллигентъ не способенъ: онъ любитъ не людей вообще, а каждаго человфка въ отдфльности, не отвлеченную справедливость, во имя которой можно быть иногда ужасно жестокимъ, а справедливость, пригрфвающую всфхъ и каждаго, даже преступинка, злодфя, врага.

Воть эти-то черты народнаго характера постоянно и тянули къ мужику

всёхъ нашихъ писателей: Григоровича, Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Златовратскаго, привязанность именно къ этимъ чертамъ в даетъ нашему народничеству вполить определенную физіономію, краски которой, конечно, стущены примъшавшимся сюда барскимъ покаяніемъ.

Народная интеллигенція у Златовратскаго—вся въ духѣ своемъ н нравственныхъ основахъ этого духа, не смущеннаго правилами человъконенавистипчества и борьбы за существованіе. По вившности она нищая, безграмотная, въ ней есть даже что-то юродивое. Но вифшней силы, хотя бы то была сила знаніч, ей и не нужно. Эта вибшняя сила обманчива, въ ней есть ядъ, отравляющій сердце, есть источникъ какого-то обмана, есть и могущественное стремленіе заглушить голосъ внутренняго челов'тька и внутренней правды. Оттого-то Златовратскій и не зоветь интеллигенціп въ народъ, т. е. нашей образованной и начитанной интеллигенціи. Онъ **ж**юсто-на-просто не довъряеть ей. Онъ видить въ ея средъ людей крупныхъ, безусловно честныхъ и искрениихъ, людей готовыхъ къ преданной самоотверженной д'вятельности, но не видитъ праведниковъ и чистыхъ духомъ. Много, конечно, могуть они сделать, но могуть внести и заразу въ эту чудно-краспвую крестьянскую жизнь, въ это царство божеской правды, съ ея свъточемъ христіанской любви и единенія. Кто изъ этой начитанной интеллигенцін ослабъ уже духомъ и пропадаеть за скверной бутылкой водки, кто весь ушелъ въ заботы о собственномъ благополучін, въ мебель, квартиру, затягивающую тишь счастливой семейной жизни. И отъ прежнихъ увлеченій, отъ прежней гордыни самоотверженныхъ порывовъ у осталось лишь воспоминаніе, смутный и непріятный упрекъ.

Златовратскій знаетъ и върптъ, что такіе люди не нужны въ крестьянской жизни, что въ этой жизни есть собственный запасъ мощной силы и мощной интеллигентности, которыя рано или поздно сами преодолъваютъ всякое зло. Онъ знаетъ и върптъ, что та же крестьянская жизнь стремится сама собой къ тому, чтобы выбраться на истинный путь, развить свою мужицкую идею въ духъ устоевъ прошлаго его: общины, артели, взаимопомощи. Онъ знаетъ и върптъ, что если есть зло и нищета, то это зло и нищета—временны и случайны, призрачны, пожалуй, что основы народнаго духа они нисколько не затронули, что духъ, этотъ несмотря на все вынесевное и претериънное, сохранился чистымъ и радостнымъ, и въ этой-то его чистотъ и радостности, дающихъ носящему ихъ въ себъ возможность быть щедрымъ въ отношеніи другихъ, и заключается залогъ будущаго общечеловъческаго, по крестьянскому образцу устроеннаго счастья.

## Невърующіе народники.

Эта меланхолическая группа имъетъ иъсколько крупныхъ представителей -- А. О. Новодворскаго, В. Гаріппна, С. Надсона и, наконецъ, въ высшей степени оригинальнаго и самостоятельнаго писателя—Дм. Нарк. Мамина (Сибиряка). Понытки теоретическаго обоснованія народничества, такъ и остались иопытками, отъ которыхъ рѣшительно никому ни тепло, ни холодно: никого опѣ не задъли, никого и задъть не могутъ. Народничество было прежде всего настроеніемъ, жалостью, голосомъ совъсти за свои общественныя привиллегіи. Оно было прекрасно и могущественно, когда жило въ сердцѣ человѣка, но когда "народъ ушелъ изъ сердца", — исчезло и народничество, и когда этотъ фактъ былъ сознанъ-русскій интеллигенть почувствоваль себя какимъ-то ненужнымъ и совстмъ одинокимъ. Еще вчера все было такъ ясно; былъ кумпръ, идолъ, которому слъдовало поклоняться; были устои, которые надо было защищать; ими опредълялась и любовь, и ненависть; было самое важное - было сознание своего родства, своей духовной близости съ молчаливой, строй массой; былъ и выходъ, совершенно ясный и опредтеленный, изъ своего положенія. "Въ народъ!" — и это слово, написанное на знамени, заключало въ себъ цълую программу, цълую философію, цълый кодексъ морали. Оно было жизненно и способно наполнить собой бытіе, Вепомните, на самомъ дълъ, созданные 70-ми годами типы народнаго учителя и особенно "учительки", земскаго врача, земца просто, и для васъ станетъ яснымъ, какъ много внутренняго содержанія заключалось въ этомъ коротенькомъ словъ "народъ". И слезы кающихся дворянъ, и цъломудріе духа, отвернувшагося отъ соблазновъ жизни, и жажда самопожертвованія, и въра въ чудное будущее этой сърой массы, только что ссвободившейся оть крипостной опеки, и понятная, законная гордость отъ сознанія, что и ты участвуень въ великомъ процессъ созиданія новой жизни, — все шло въ дъло, все соединялось для того, чтобы создать одно изъ самыхъ оригинальныхъ и привлекательныхъ общественныхъ теченій... и все это рухнуло пли, лучше сказать, все это расплылось въ мутномъ туман в съренькой жизни, въ которой сталъ уже орудовать хищникъ.

"Хищинкъ, — писалъ Щедринъ еще въ 73-мъ году, — вотъ истинный представитель нашего времени, вотъ высшее выраженіе типа новаго, ветхаго человъка. Хищникъ проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, захватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгораетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, сиотыкается, встаетъ и опять стремится... Хищникъ—это дикій, въ полномъ смыслѣ этого слова; это человъкъ, у котораго на языкъ нътъ другого слова, кромѣ глагола "отнятъ". Но такъ какъ кусковъ разбросано

много, и это заставляетъ глаза разбъгаться; такъ какъ съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало, и строгаго распредъленія занятій между ними не имъется, то, понятно, какая масса злобы должна накипъть въ этихъ въчно алчущихъ сердцахъ. Самое "торжество хищника" является озлобленнымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще нъчто впереди и, во-вторыхъ, есть счетъ позади".

Хищникъ—съ одной стороны; полная инертность крестьянской массы, съ другой —вотъ что встретило народинчество въ жизни съ перваго же дня своего появленія на светъ Божій, вотъ обо что разбились, да и не могли не разбиться все его усилія. Такъ что говорить о медовомъ месяце народничества какъ-то даже не приходится, если не разуметь подъ этимъ общераспространеннаго въ начале 70-ыхъ годовъ "хожденія въ народъ", женитьбы на крестьянкахъ и тому подобныхъ разновидностей "опрощенія".

Попадобились жертвы и жертвы, особенное мужество, отказъ отъ личнаго счастья, не изъ аскетическаго пренебреженія къ нему, а потому, что господствовавшій этическій принципъ признаваль полную его невозможность рядомъ съ сграданіемъ и горемъ народнымъ.

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?— спрашивалъ еще Некрасовъ. Пришлось отвътить ясно и просто: счастья нътъ. Нищета, граничащая съ голодомъ, невъжество, поклоняющееся "святой Пятницъ", полное безправіе, жестокая экономическая кабала у хищниковъ,— вотъ обычные факты народной жизни, о какомъ уже тутъ счастьъ можетъ идти ръчь?

Народинческое настроеніе, вошедшее въ плоть и кровь естестественно обращалось въ жажду подвижничества и прямо-таки требовало этого подвижничества, потому что на пути народнаго счастья и идеала крестьянскаго царства было слишкомъ много преградъ. Ни перескочить черезъ нихъ, ни обойти было невозможно, надо было сдвинуть ихъ съ мъста, чтобы очистить дорогу, и сдвигать приходилось горы. Тутъ нуженъ былъ духовный восторгъ, фанатическая въра и фанатическая любовь. Если устами одного изъ своихъ вождей 60-ые годы говорили: прекрасное есть жизнь, и что при извъстной умъренности желаній, можно быть счастливымъ здѣсь на землѣ, то огромность задачи сдѣлать народъ счастливымъ и развившееся пожалуй, что до художественной полноты противорѣчіе между административными и интеллигентными стремленіями, потребовали другихъ формулъ: "жизнь есть борьба и подвижничество" и "личное счастье, при несчастьи народа, незаконно". Но для всего этого, надо быть героемъ.

Муки своего безсилія, наряду съ непом'єрной, пногда прямо бол'єзненной жалостью къ обездоленнымъ, жажду в'єры, наряду съ кр'єпнущимъ

сознаніемъ, что почва идеала уходить изъ-подъ ногъ, жажду личнаго счастья вмъсть съ ригористическимъ признаніемъ его незаконности — мы находимъ и у Новодворскаго (Осиповича), и у Гаршина, и у Надсона. Въ сущности — это паденіе народничества, потому что всякое жизненное теченіе держится лишь върой и душевной бодростью.

А. Н. Новодворскій-Осиповичь (1853 -- 1882). Человікъ голодаль всю молодость, почти всю жизнь; не разъ быль на краю самоубійства. Началъ писать въ 1877 г., немного оправился, но скоро умеръ отъ ранве запасенной чахотки. Былъ чутокъ, впечатлителенъ, наполненъ порывами бользненнаго безсилія. Онъ хотьль идти наветрычу трудящимся массамъ и отрѣшиться отъ традицій и условностей буржуазно-дворянской культуры. Для этого надо было сжечь корабли. Но "сжиганіе кораблей, т.-е. отречение отъ личнаго счастья и своей семьи тяжело обходится героямъ Новодворскаго; лучшія страницы его произведеній, посвящены именно анализу внутренней борьбы героевъ, борьбы между чувствомъ общественнаго долга и "жаждой покоя и супружеской жизни". Изъ этой внутренней борьбы герон выходять изломанными людьми, которыми владееть скверное чувство "отчужденности, непужности, непутности". Эти люди представляють изъ себя типъ "ни павы, ни вороны", типъ "кающагося дворянина", не способнаго ни къ какой продуктивной работъ. Но послъ этой общей характеристики, остановлюсь подробно на произведеніяхъ Новодворскаго.

. Двадцать літть уже прошло со дня смерти Новодворскаго, и развів вамъ не кажется порою, что за эти годы мы пережили целую вечность? Найдите вы теперь на улицахъ столицы хотя бы человъка въ пледъ... Едва ли вамъ это удается, а въ ть времена человъкъ въ пледъ былъ злобой дня, и съ чего бы ни начиналась речь, все же, въ конце концовъ, она сводилась къ тому тапиственному процессу, который совершается подъ этимъ пледомъ. Но это, конечно, подробность, хотя и любопытная. Самое важное то, что тонъ, интересы, темы нашей современной литературы совершенно отдалились отъ Новодворскаго и его героевъ. Съ кающимся дворяниномъ тихо, такъ же тихо, какъ и съ мужикомъ, къ которому онъ хотелъ приблизиться, котораго онъ любилъ съ какимъ-то надрывомъ и даже отчаяніемъ. Новыя лица--новыя ифени, и, можеть быть, ни одна страница Новодворскаго не найдетъ уже настоящаго отклика въ нашей душть, потому что совствить другіе теперь интересы. А Новодворскій сделаль не мало, хотя главное изь сделаннаго имъ чисто отрицательнаго характера: онъ испыталъ весь ужасъ безсилія и частичку этого ужаса сумъль передать читателю.

Строго говоря, у Нодворскаго только одинъ герой—онъ самъ, есть правда, другіе, но они едва намѣчены, являются на сцену какъ-то случайно и исчезають неизвѣстно куда. Эти другіе—люди, въ большей или меньшей степени, сильные, вѣрующіе, преданные своимъ убѣжденіямъ иногда съ фанатизмомъ и всегда до готовности пожертвовать собою, самъ Новодворскій только стоиеть, подавленный невыносимой тяготой жизни и гнетущими мыслями о собственномъ безсиліи. Напрасно старается онъ облегчить свою тоску насмѣшкой, сарказмомъ, каламбуромъ даже—она слѣдуеть за нимъ, какъ тѣнь и какъ червь подтачиваеть его лучшія мысли, его молодыя силы; эта тоска—не апатія, она выросла на почвѣ полной неприспособленности къ жизни и больной, надорванной совѣсти.

Я не стану разсказывать біографію Новодворскаго, хотя бы потому, что, въ сущности, никакой біографіи нѣть. Бѣдиость въ дѣтствѣ, бѣдность въ гимназическіе и студенченческіе годы, потомъ бѣганье по грошовымъ урокамъ, простуда, чахотка и смерть въ Пиццѣ на казенной больничной койкѣ. И это вся жизнь, слегка прикрашенная литературнымъ усиѣхомъ и, очевидно, рѣдкими минутами свободнаго творчества. Литературная біографія—шире, богаче, и только въ ней тоскующій, надорванный духъ тихаго и придавленнаго жизнью человѣка усиѣваетъ заявить о своемъ существованіи, о вынесенныхъ имъ мукахъ и потребовать отвѣта на эти вѣчные "за что" и "почему". Нечего и говорить, что эти вопросы остаются безъ разрѣшенія, тѣмъ болѣе, что встать на шаблонную и патентованную точку зрѣнія Новодворскій не хочетъ.

0 его детстве нечего распространяться. Это рядъ картинъ дворянской, т. е. самой неприкрытой нищеты. Но—воть юность.

"Домашніе уроки" дали ему возможность привести въ порядокъ свою внѣшность, хотя немного облегчить участь семьи и побывать даже въ университетъ, бдъ все же онъ узналъ, наконецъ, эту таинственную науку, хотя все время приходилось питаться кониной. Впрочемъ, конина—пустяки. Но искрениему убъжденію самого героя, "ее слѣдуетъ только хорошенько разбить гимнастическими гирями, бросить въ котелокъ, сварить съ должнымъ количествомъ соли и перцу и потомъ съъсть. Больше ничего". Гораздо трудите справиться съ жизнью. Странво даже. Прошла она въ самой реальной обстановкъ, весь ем горизонтъ ограничивался провинціальнымъ городишкой, а въ періодъ лежанія на диванъ—плетнемъ, на которомъ съ утра до ночи сушилось бѣлье унтера и его сожительницы, потомъ наступило шатаніе по урокамъ, сразу и утомительное, и унизительно—а между тѣмъ душа героя полна самыхъ фантастическихъ настроеній и идей. Онъ никакъ не можетъ приспособиться къ жизни, никакъ не можетъ понять, чего та хочетъ отъ него. Казалось, ему отчитали только-

что по книгь цьлый рядъ правоученій, доказали ему, что онъ ничто, нуль, что ни на какую счастливую случайность онъ разсчитывать не можеть, что лишь въ поть лица добьется онъ хотя частицы личнаго счастья. Но ньть. Онъ не хочеть сдаваться, онъ точно забываеть вск полученые имъ щелчки и пинки, становится выше конины, нетопленой комнаты, разстроеннаго здоровья и, проводя за думами безсонныя ночи, приходить къ фантастическому представленію, что онъ долженъ быть героемъ. Отсюда прямой, логически необходимый выводъ: "я не имью права на личное счастье".

Въ разсказв о его первой любви, вамъ въ глаза прежде всего бросится неввроятное обиліе каламбуровъ и шутокъ. Вы думаете, и вправду весело человѣку. Нисколько, ему больно, у него сердце бъется, какъ подстръленная птица, при воспоминаніи о той минутѣ, когда любовь едва не подхватила его на своихъ золотыхъ крыльяхъ куда-то далеко, далеко отъ всѣхъ этихъ проклятыхъ вопросовъ мукъ больной совѣсти. Но, разсказывая, онъ хочетъ смѣяться, во что бы то ни стало смѣяться, хотя бы цинично и грубо, чтобы никто не разглядѣлъ его слезъ, чтобы никто не услыхалъ его рыданій. Вѣдь онъ обиженный и озлобленный человѣкъ и кромѣ всего еще застѣнчивъ и самолюбивъ и теперь, когда онъ пишетъ, т. е. творитъ судъ надъ собой—онъ безпощаденъ къ самому себѣ, какъ палачъ. Кто знаетъ, не мелькнетъ ли въ эту минуту въ его головѣ мыслъ: "отказавшись отъ любви, ты пересталъ житъ"... Но онъ не выскажетъ вамъ ея, онъ сирячетъ ее за каламбуромъ и лучше состроитъ шутовскую гримасу, тѣмъ попроситъ васъ о состраданіи.

Вотъ конецъ исторіи:

"Какъ она на меня посмотръла. Во всякомъ случав, скала почувствовала себя весьма тоскливо. Я тогда взялъ ее за руку и произнесъ глубокопрочувственную рвчь следующаго приблизительно содержанія: "Другъ мой, —я вовсе не скала, я скоръе слабъ, чьмъ силенъ, по во мивесть кое-какой огонекъ, кое-какіе желанія и планы, и я хочу ихъ осуществить. Я не имъю права на личное счастье, хотя бы съ тобою: я его не заслужилъ. Я долженъ идти, куда ты не можещь слъдовать за мной а если бы ты пошла, то это принесло бы только вредъ: меня связала бы любовь къ тебъ. Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести насъ обоихъ, и если въ твоемъ сердцъ не угаснетъ любовь ко мнъ, то я приду, упаду къ твоимъ ногамъ, если же"... Она унала въ обморокъ. Ея обезсиленное гибкое тъло лежало у меня на рукахъ, я осыпалъ ее поцълуями... Часа черезъ два я уъхалъ изъ Севастополя".

Б'єдный фантастическій челов'єкъ. Онъ бонтся любви и счастья, онъ не можеть представить ихъ себ'є пначе, какъ въ самой будничной, филистерской обстановкъ. Онъ в'єрить, что любовь женщины потянсть его

внизъ, отниметъ у него бодрость духа и жажду самопожертвованія. Въ ту минуту, когда могъ бы настать переломъ въ его жизни и вздохнула бы его усталая грудь, —его воображеніе заглядываетъ далеко, далеко впередъ и видитъ, какъ онъ отяжелълъ, опустился, какъ всв его заботы свелись къ кофейку и ветчинкъ. Въ ужасъ передъ этимъ онъ говоритъ свое "нътъ" Доминикъ Павловнъ и читаетъ ей натацію, не хуже, чъмъ Евгеній — Татьянъ. Онъ такъ запутался въ своихъ мысляхъ, въ своихъ теоріяхъ, что въ сущности не можетъ даже разобрать, любитъ онъ дъйствительно или нътъ? Онъ знаетъ только, что ему надо совершить подвигъ. И навърное онъ долго готовился къ этому подвигу, прибавляя дни вольнаго голоданія къ днямъ невольнаго, быть можетъ, даже, какъ Рахметовъ, спалъ на доскъ, утыканной гвоздями, въ тоскъ по правдъ сурово истреблялъ всякій признакъ наслажденія и удобства изъ своей жизни. Но вѣдь онъ любилъ — и стонъ, который то и дѣло вырывается у него, слишкомъ ясно говорить объ этомъ.

Настала, наконецъ, минута испытанія. Онъ нанялся на барку таскать бревна.

"Въ эту минуту на берегу раздался ръзкій крикъ подрядчика: "Эй вы, принимайся"... Мужики встали, перекрестились, скинули съ себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два бълоруса подавали бревна, остальные каждый по одному носили ихъ по перекинутой съ барки доскт на берегъ. Въ какомъ-то сладострастномъ опьянения подошелъ я къ полъпу, но... въ этомъ полънъ, казалось, сосредоточилось, какъ въ фокусъ, все тяжелое, такое тяжелое, что при попыткъ поднять его, меня всего бросило въ жаръ. "Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту", плаксивно притворился я, яко бы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головъ не было: было только одно чувство ... Ахъ, какое это было чувство, прекрасная читательница... Если бы съ молодой дъвушки, въ первый разъ вытхавшей въ свъть, въ самый разгаръ бала свалилось илатье, если бы только что обвънчавшійся страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачиую, вдругъ почувствоваль, что на ласки любимой женщины можеть отвечать лишь слезами отчаянія-ни та, ни другой, навърно, не испытали бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю. Я употребилъ нечеловъческое усиліе и подпялъ. Въ синиъ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелъе. У меня не хватило силъ донести его, я пошатнулся, выпустиль свою пошу и самъ повалился на скользкія доски барки. "Ха, ха. Небось, не сладко?"-слышалксь голоса товарищей. Я смутно сознаваль все происходившее вокругь. Миз было невыпосимо жутко. "Но, парень, серьезно проговорилъ старый рабочій, - это, видно, не твое дъло; тебъ бы сюда не соваться... Дай, помогу, что-ли?" Но мнъ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ унавшую съ головы шанку

и, тихо шатаясь, пошель прочь.—"Утекъ, хлопцы, ей-Богу... ха, ха, ха", слышалось сзади. -Ишь щелкоперъ".—"Чегозубы скалишь? Ну, извъстно парень хворой. Изъ лакеевъ, должно быть". А у—меня поливйшій хаосъ въ головъ. Я брелъ наудачу, едва различая предметы, въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось "хворый, хворый"... А дальше проклятія по адресу какихъ-то варваровъ, и бъдный освистанный актеръ бросается въ воду съ моста".

Такова біографія литературнаго двойника Новодворскаго, которую мы огрывками находимъ въ его разсказахъ. Герои Новодворскаго и его литературный двойникъ, такъ саркастически разсказывающій о своей любви, были и быльемъ поросли. Туть дело, разумъется, не въ конинъ, которую и теперь ъдять очень и очень многіе изъ учащихся, а именно въ этой несоразм'ярной фантастичности, въ этой жажде подвига, въ этой экзальтаціи чувства и въ какомъ-то теоретическомъ фанатизм'в, заставляющемъ отказаться отъ единственнаго луча счастья, изъ боязни загрязнить свою душу прикосновеніемъ къ жизненному ширу. Кто такой герой Новодворскаго? Неждановъ? Судьба ихъ, обстановка ихъ деятельности та же самая, но въ то же время это два разные типа. Неждановъ у Тургенева - аристократь по крови и эстетикъ. Герой Новодворскаго искрениве, фанатичиве и, пожалуй, серьезиве. Все же его душа тамъ, куда онъ пдетъ, -- въ толи в меньшой братіи. Онъ много вынесь, много голодаль, и меньшая братія для него понятиве и ближе, чемь для Нежданова. Дътски, наивно совершаеть онъ свой геройскій поступокъ, отказываясь от влюбви Доминики Навловны, по все же это-подвигь, и этоть подвигь говорить о глубинь его чувства. Это - не выра. Это - напряженное, дошедшее до савноты чувство, которое вышло не столько изъ любви къ народу, сколько изъ сознанія своей отвітственности за его нев'яжество и его несчастіс. Надо идти и спасать, надо слиться безъ остатка съ этой строй массой и, забравшись въ самую ся сердцевину, вести ее къ свъту и истинъ. Для него, слъного романтика, нътъ жертвы, которую нельзя было бы принести во имя этого, истъ невозможнаго дела. И онъ рвется туда... до первой неудачи, потому что чувство, напряженное до степени, обрывается, какъ слишкомъ натянутая струна. Все, что въ немъ есть, -это слепая, стихійная сила чувства и рядомъ по правдъ. Онъ не ищеть правды, не добивается тоска сразу овладъть ею. А когда жизнь еще разъ удася, -- онъ хочетъ ряеть по головъ проученнаго мечтателя, онъ падаеть туть же, чтобы подняться, по уже безъ силы, безъ надежды, съ одною тупою тоскою въ сердцъ, съ подавляющимъ сознаніемъ своего безсилія.

Такіе герои были и... быльемъ поросли. Но если изъ и изтъ теперь, го развъ это мъщаетъ намъ интересоваться произведеніями Новодворскаго? Поэтому, въ заключеніе—еще два слова о его стилъ. Странный стиль,

опять-таки неимьющій инчего подобнаго себь въ текущей беллетристикъ. Это стиль надорваннаго духа и, въроятно, разбитаго сердца. Это стиль человъка, обойденнаго жизнью, который къ тому же гордъ и застенчивъ. Истъ порядка въ ходе разсказа. Событія нагромождаются одно на другое, лирическія отступленія пестрять страницы. Чувство такъ и рвется наружу, кажется, хочеть растопить сердце, увлечь за собою людей, по крайней мъръ, закругить ихъ въ вихръ тоскливыхъ ощущеній, но сейчасъ же за признаніемъ, за исповъдью слъдуеть сарказмъ, иногда простой каламбуръ. Новодворскій не хочетъ даваться въ руки!.. Онъ прячется то за безпорядокъ своего разсказа, то за насмъшку. Онъ какъ будто мститъ и себъ, и вамъ. Вамъ, впрочемъ, онъ не вфрить. Онъ боится быть слишкомъ откровеннымъ, боится плакать передъ вами, чтобы не оказаться въ положении актера, надъ страстью котораго подсманвается публика. Онъ знаеть, что вы прочтете его разсказъ и... забудете. А ведь это-кровь его сердца, все это, начиная съ конины, онъ дъйствительно вынесъ, вся эта тоска, на самомъ дълъ, свела его въ гробъ. И онъ хочеть стать выше своихъ страданій, см'вется искривленной улыбкой, надорваннымъ смъхомъ, и зачастую его лирика не что иное, какъ пляска гейневскихъ мертвецовъ надъ собственными могплами. Что поделаете? Жизнь обманула человека. Она внушила ему веру во всемогущество его благородныхъ порывовъ, но не дала ему ни дъйствительной силы, ни знанія той обстановки, среди которой ему пришлось жить и бороться. Она твердпла ему, что надо быть героемъ, она рисовала ему будущее въ самыхъ радужныхъ краскахъ, и онъ шелъ навстрѣчу ему голодный и оборванный, могущественный своими иллюзіями, но безъ силъ и средствъ, шелъ по направленію миража пустыни, не обращая вниманія на свои израненныя ноги, на смертельную бользиь своего духа, уже не выровавшаго, а только старавшагося върить съ надрывомъ отчания, преслъдуемый своимъ насмѣшливымъ Горе-Злосчастіемъ...

> Полетълъ молодецъ яснымъ соколомъ, А Горе за нимъ—бълымъ кречетомъ, Молодецъ полетълъ сизымъ голубемъ, А Горе за нимъ—сърымъ ястребомъ...

Новодворскій одинъ изъ излюбленныхъ людей семидесятниковъ, признавшихъ его своимъ. И, конечно, онъ былъ своимъ потому, что съ страшною силою разыгрался въ немъ драматическій моменть эпохи п жажда личнаго счастья, и добровольно-мученическій отказъ отъ него, и стремленіе слиться съ народомъ, войти въ него, въ его тяжелую трудовую жизнь, въ его голодовку и холодовку, завершился слишкомъ ужъ яснымъ

и убійственнымъ сознаніемъ собственнаго своего безсилія. Онъ не только не выполнилъ наложенной на себя задачи, но хуже того,—онъ понилъ что не можетъ выполнить ее...

Его господствующее настроеніе—безнадежная тоска и мучительная жажда верпть, когда вера ушла уже изъ сердца...

В. М. Гаршинъ (1855—1888) — тоже излюбленный человъкъ, тоже съ такимъ же основаніемъ признанный своимъ, еще яснъе, еще шире, и безнадежнъе поэтому, взглянулъ на дъло.

**На м**огилѣ Гаршина г. Минскій произнесъ одно изъ лучшихъ своихъ **стихот**вореній:

Ты грустно прожиль жизнь. Больная совъсть въка Тебя отмътила глашатаемъ своимъ, Въ дни злобы ты любилъ людей и человъка И жаждалъ въровать, безвъріемъ томимъ. Но слишкомъ былъ глубокъ родникъ твоей печали: Ты изнемогъ душой, правдивъйшій изъ насъ,—И струпы порвались, рыданья отзвучали... Въ безвременье ты жилъ, безвременно угасъ... ... И творчество твое, и красота лица Въ одну гармонію слились съ твоей судьбою, И жребій твой похожъ, до страшнаго конца, На грустный вымыселъ, разсказанный тобою...

Грустный вымысель—это, быть можеть, все, созданное Гаршинымъ, а можеть быть, только "Красный цвътокъ". Но, въ сущности, это безразлично. Тамъ и здъсь — темы одинаково унылыя, настроение одинаково печальное и безнадежное. Тамъ и здъсь—отказъ отъ въры своего въка, отказъ мучительный, тамъ и здъсь — страстная жажда въры... хотя бы безумной, ведущей за собою смерть.

Гаршинъ былъ больной человъкъ, но, кажется, не надо уже слишкомъ подчеркивать это обстоятельство, потому что онъ зналъ и минуты полной ясности духа. Тогда онъ творилъ бережно и робко, недовърчиво относясь къ каждому своему слову. Быть можеть, его пугала глубина невърія и отчаянія собственнаго духа, и онъ не зналъ, можетъ ли, долженъ ли онъ, имъетъ ли онъ, наконецъ, право передать ее другимъ. На самомъ дълъ, что могъ онъ сказать имъ, самъ подавленный огромностью жизненнаго зла? Прекрасно отвъчаетъ на этотъ вопросъ Успенскій:

"Жизнь не только не сулила Гаршину хотя бы малѣйшаго движенія отъ глубоко сознаннаго зла къ чему-нибудь... да, хоть къ чему-нибудь лучшему, но, напротивъ, какъ бы окаменѣла въ неподвижности, ожесточилась на 28\* малъйшія попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня въ день, изъ мъсяца въ мъсяцъ, изъ года въ годъ и цълые годы, и цълые лесятки лать, каждое мгновеніе, остановившаяся въ своемъ теченіи жизнь била по тъмъ же самымъ ранамъ и язвамъ, какія давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Одинъ и тотъ же ежедневный "слухъ" — и всегда мрачный и тревожный, одинъ и тотъ же ударъ по одному и тому же больному мъсту, которому надобно зажить, поправиться, отдохнуть отъ страданія, ударъ по сердцу, которое просить добраго ощущенія, ударъ по мысли, жаждущей права жить, ударъ по совести, которая хочеть ощущать себя. Лесятками лътъ идетъ какое-то безпрерывное, непрестанное; неумолимонастойчивое отталкиваніе человіка оть малівнией попытки "поступить"--воть что дала Гаршину жизнь после того, какъ онъ уже жгуче перестрадаль ея горе. Немудрено после этого понять, что загишнотизированный окамен вышей на десятки л'ять дъйствительностью, подавленный неподвижностью грозныхъ вопросовъ жизни, онъ могъ, при обиліи мыслей о своихъ къ этой дъйствительности обязанностяхъ, потерять даже тынь хотыныя жить во имя желательнаго".

Жизнь пугала Гаршина, все, чего онъ хотълъ, воспитанный на лучшихъ началахъ идеализма, представлялось ему недостижимымъ. Всть герон его считаютъ себя, по шекспировскому выраженію, "пальцемъ отъ ноги". И естественно, что каждый его разсказъ пропитанъ ужасомъ передъ безсмысленностью, стихійностью, огромностью и неотвратимостью зла. Каждый разсказъ—сплошное черное или кровавое пятно. Опять обращаюсь къ статът Успенскаго:

"Четыре дня", — говоритъ онъ, — ужаская драма, непостижимая ни совъстью, ин умомъ: убійство другь друга людьми, не имъющими къ этому ни тени надобности, - факть огромной важности, тяготющий надъ всемъ человъчествомъ и обязывающій не выдължи оста оставо и смоду общаго строя неправдъ. Думая о связи этого непонятнаго явленія жизни, есть отъ чего придти въ отчаније и есть отъ чего помутиться умомъ. А воть вамъ просто кочегаръ, котораго гакже общія явленія жизни терзають и молотомъ, и огнемъ, и бъдностью, — и опять весь строй жизни долженъ быть притянутъ къ отвъту за это терзаніе несправедливостью человіческаго существа. Точно такъ же весь строй жизни овладъваетъ мыслью Гаршина, когда онъ пишетъ о женщинъ легкаго поведенія, -которая пришла къ необходимости броситься въ Неву, и тогда, когда онъ пишетъ о человъкъ, который всю ночь борется съ необходимостью пустить себф пулю вълобъ и желаніемъ жить на свътъ. И такъ все въ томъ же родъ. Все это вокругъ насъ, все это обыкновенно, со всемъ этимъ мы, большинство, слились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всемъ этомъ безпоконться. Но соберите

всѣ этп обыкновеннѣйшіе сюжеты: война, самоубійство, каторжный трудъ невѣдомому богу, невольный разврать, невольное убійство ближняго,—и вы увидите, что вся совокупность этихъ обыденныхъ явленій есть именно существеннѣйшія язвы современнаго строя жизни, что за ними не видно хорошаго, что времени, возможности даже нѣтъ выдѣлить это хорошее изъ неотразимо дѣйствующихъ фактовъ зла. Нельзя не мучить себя сознаніемъ что все это страшный грѣхъ человѣка противъ человѣка, и что этотъ ужасный грѣхъ— наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можемъ не жить пменно такъ, чтобы нашей страдающей отъ собственныхъ неправдъ душой не приносились эти безчисленныя жертвы".

Совъсть мучила Гаршина, но уже не за его общественное положение, а за огромность царящаго въ мірѣ зла. Безбрежностью и могуществомъ этого зла онъ былъ подавленъ. Онъ не отказывается отъ борьбы съ нимъ, онъ требуеть этой борьбы во ния всего святого и чистаго, что есть въ душ'в человека, но знаеть въ то же время, что эта борьба-безуміс, что нетъ силь распутать жизненныхъ противоречій, воистину стихійныхъ и грозныхъ и все растущихъ въ своемъ всемогуществъ. Гаршинъ--опять-таки признанный всеми главными представителями семидесятыхъ годовъ не только за своего, но даже за лучшаго изъ "своихъ" — прекрасно и глубоко понималъ силу исторін и безсиліе челов'яка и личности. Онъ даже доводиль эту мысль до крайности. "Ты идешь, -- говорить онъ въ разсказъ "Трусъ", - вубсть съ тысячами тебф подобныхъ на край свфга, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. Объ умственныхъ забудь: онв никому не нужны. что до того, что многіе годы ты восинтываль ихъ, готовился куда-то примънить ихъ? Огромному невъдомому тебъ организму, котораго ты составляень ничтожную часть, захотълось отръзать тебя и бросить. И что ты можешь сделать противъ такого желанія, ты-палець отъ ноги?"... То же самое говорить и герой "Четырехъ дней", лежа на полъ сраженія возль убитаго имъ турка: "За что я его убилъ? Онъ лежитъ здъсь мертвый, окровавленный. Зачьмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можеть, и у него, какъ и у меня, есть старая мать. Долго она будеть по вечерамъ сидеть у крыльца своей мазанки да поглядывать на далекій стверт: не пдеть ли ся ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ? А я? И я также... Я бы даже поменялся съ нимъ: онъ не слышитъ пичего, не чувствуетъ ни боли отъ равы, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирв большая, черная дыра, вокругъ нея кровь. Это сделаль я, -- я не хотель этого"...

Каждый разсказъ, каждая сказка Гаршина—отрицаніе сплы человѣка. Только безумцы вступають въ борьбу, по они не побѣждаютъ. На эту тему написанъ "Красный цвѣтокъ" — самая сильная и глубокая вещь Гаршина и, виѣстѣ съ тѣмъ, самая жестокая. Здѣсь — высокое желаніе принести счастье

человъчеству, но это стремленіе живеть вь безнадежно-больной головъ и въ формъ больной иден. Сумасшедшій рветь цвъты мака, онъ думаеть, что въ красномъ цвъткъ живеть все зло міра, обагреннаго кровью, что этоть цвътокъ надо сорвать и уничтожить и при этомъ отравиться его ядовитымъ дыханіемъ, чтобы погибнуть и умереть, "какъ честный боецъ". Онъ сорвалъ цвътокъ и умеръ. "Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвътокъ, но рука закоченъла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу". Зло же міра осталось попрежнему обагренное кровью, попрежнему торжествующее.

"Пессимизмъ", невъріе въ человъческія силы, оскорбленная совъсть, подавленность духа, быть можеть, даже переломъ воли, на что намекаетъ въ своей статьъ Успенскій—все это, конечно, есть и у Гаршина. Но онъ не весь еще въ этомъ, и это лишь путемъ какой-то иллюзіи дълало его близкимъ человъкомъ для людей его времени. На самомъ дълъ, что могли сказать ему эти люди? Они могли лишь прочесть ему холодное нравоучевіе въ родъ слъдующаго: "Мы хотъли бы только видъть его болъе бодрымъ, хотъли бы устранить преслъдующія его безнадежныя перспективы. И наша читательская любовь чего-нибудь да стоптъ въ этомъ отношсків. Мы въдь не безотчетно личною любовью любимъ: изъ любви Гаршинъ можетъ почерпнуть въру и надежду". Холодныя и скучныя слова, и Гаршинъ отвътилъ на нихъ своею смертью. Никакой въры и надежды онъ питать не могъ.

Въ немъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаеть наружу бользненная глубина исихической жизни. Вся его исихика — сплошная рана, и довольно самаго ничтожнаго удара, чтобы заболель, застрадаль весь человъкъ. Для него иътъ зла малаго изла большого, онъ знаетъ лишь одно царящее эло, и этотъ пугающій призракъ всегда предъ его глазами. Это ночь, распростершая надъ нимъ свои черныя крылья. "Никакой трудъ не можетъ быть такъ тяжелъ, какъ трудъ писателя, -- говорилъ онъ, -- писатель страдаетъ за всъхъ, о комъ пишетъ"—и за тысячи людей, распростертыхъ на пол'в сраженія, и за разстр'єлянныхъ медвідей, и даже за раздавленныхъ ногою жуковъ и букашекъ, потому что для него все это тотъ же самый "Красный цветокъ". Безграничная жалость ко всякому страданію вив его разм'вровъ, условій, обстановки такъ же характерна для Гаршина, какъ и признаніе своего безсилія. Слишкомъ чуткое, больное сердце попало въ суровую обстановку и на вст уколы и удары могло отвтчать только стономъ. Онъ даже не искалъ утвшенія и въ мужикв. Онъ не хотвль этого утьшенія, -- онъ хотьль лишь подвига, на который не могь отважиться, и смерти, - хотълъ того же, чего и больной "Краснаго цвътка". Такая безграничная жалость -- смертельная бользнь духа, и Гаршинъ страдалъ ею.

Науки онъ не зналь, а то, что онъ зналь изъ нея, представлялось ему

слишкомъ холоднымъ и безсердечнымъ. Съ мужикомъ онъ встретился, какъ • съ солдатомъ, но эта встръча глубокаго впечатлънія на него не произвела, хотя объ стороны поняли другъ друга и полюбили. Онъ жилъ исключительно жизнью своего сердца, и все, чего онъ хотълъ бы дъйствительно хотвть, но не умълъ, можеть быть выражено словомъ: диктатура сердцадиктатура полная, безусловная, безграничная. Не надо никакихъ формуль, не надо никакой правды, ограниченной и уръзанной статьями и параграфами, не надо никакихъ укладовъ и строя жизни, больше всего не надо усгупокъ неизбъжности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу, полный просторъ ему, чтобы оно своей безграничной любовью и безграничною жалостью излъчило безграничность зла. Это уже не мечта поэта, это мечта безумца... или мечта тъхъ, далекихъ отъ насъ людей, которые будуть въ ужаст и смятеній ожидать последняго дня земли, обреченной на гибель. Это человъческое сердце, преисполненное жалости и состраданія, проникнутое любовью и всепрощеніемъ, лишь робко и трусливо заявляетъ о себъ, ежеминутно ощущая свою полную безпомощность. Опо живетъ лишь порывами, почти пли совстмъ не переходя въ дъйствіе. Оно встръчается съ преградами прямо непреодолимыми, оно мучится противор вчиемъ двухъ правдъ, напр., правды войны за свободу угнетеннаго народа или правды-"не убій"... и не знаеть выхода и чувствуеть, что не можеть найти его, что этого выхода нътъ, и уходить въ себя, обиженное и тренещущее, готовое жалостью своей обнять весь мірь, но безсильное облегчить страданіе хотя бы маленькой букашки. И на помощь міру оно несеть лишь свои стоны и слезы, свою безграничную жалость, несеть стыдливо и сов'єстливо, -- такъ же стыдливо и робко, какъ несла свою ленту вдовица...

С. Я. Надсонъ (1862—1887) превосходно дополняеть Гаршина н Новодворскаго. Но Надсонъ гораздо уже. Вмѣсто безусловнаго и безнадежнаго отрицанія—у него лишь сомпѣнія, лишь робкое желаніе отрицать. Однако мотивы тѣ же самые, мотивы разсматриваемой мною драмы.

Онъ любитъ народъ, называетъ его "апостоломъ труда и терпѣнья", но эта любовь не приносить ему покоя. Въ ней нѣтъ увѣренности, и она слишкомъ заслоняется глубокимъ сознаніемъ личнаго своего безсилія. Это безсиліе—источникъ его грусти. Онъ хотѣлъ бы подвига и знаетъ, "глубоко" знаетъ, что не можетъ совершить его. Этотъ подвигъ — такая же недосягаемая мечта, какъ "смѣлый и гордый стихъ". Вмѣсто подвига лишь быстро исчезающій въ тоскъ и невѣріи порывъ, послѣ котораго:

Твоя любовь казалась мнѣ слѣпой, Моя любовь—преступной мнѣ казалась... Конечно, неизл'ячимая болтзянь Надсона, — все равно, какъ такія же неизл'ячимыя болтзяні Гаршина и Новодворскаго, сыграла огромную роль въ его жизни, но повторяю, не все же объясняется одною болтзянью. Драматическій моменть эпохи, познававшей тщету своихъ усилій, замтнявшей втру лишь жаждой втры, сказался здтсь не менте сильно. Подвигь великаго отрицанія оказался не подъ силу.

Но все же подвигь манилъ своимъ величіемъ и суровостью, своими требованіями самоотреченія,—манилъ, какъ смерть на полѣ битвы, хотя бы и пропгранной уже. Онъ приказывалъ человъку признать незаконность и преступность личнаго счастья.

Однако манило и оно. Помните это превосходное стихотвореніе Надсона, гдѣ онъ выразилъ всю слабость своего духа, всю свою жажду личной жизни и ея полноты въ ея борьбѣ съ суровыми требованіями долга. Оно едва не заканчивается слезами:

> Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья, Я преэръньемъ клеймилъ этихъ сытыхъ людей, Промънявшихъ туманы и холодъ непастья На отраду и ласку весеннихъ лучей. Я твердилъ, что покуда на свъть есть слезы И покуда царитъ непроглядная мгла Безконечно-постыдны заботы и грезы О теплъ и довольствъ родного угла. А сегодня -- сегодня весна золотая, Вся въ цвътахъ, и въ мое заглянула окно, И забилось усталое сердце, страдая, Что такъ бъдно за этимъ окномъ и темно,... Милый взглядъ, мимолетнаго полный участья, Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица-И безумно, мучительно хочется счастья, Женской ласки и слезъ, и любви безъ конца!...

И совствув понятно, что все равно, какъ Гаршинъ весь вылился въ своемъ "Красномъ цвтккъ", такъ по той же причинъ, по тъмъ же мотивамъ, Надсонъ создалъ своего Герострата—не пъснь торжествующей любви, а пъснь прекраснаго, даже въ безуміи своемъ, подвига...

Гораздо глубже, иногда въ самую глубь дела, заглянулъ другой нашъ писатель, который лишь по какому-то случайному недоразуменію держится точно въ тени и не занимаеть по всёмъ правамъ принадлежащаго ему высокаго места. Я говорю, конечно, о Мамине-Сибиряке.

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ (род. 1852 г.) — писатель съ совершенно опредъленнымъ философскимъ взглядомъ на коловращение су-

дебъ человъческихъ, и надо согласиться, что въ этомъ взглядъ очень мало отраднаго, вливающаго въру и утъшение въ сердце человъческое, и еще меньше утопическаго. Маминъ — поэтъ съ большой изобразительной силой, съ такимъ художественнымъ воображениемъ, которое, - и всколько лѣнивое и чисто русское, любвеобильно обломовское (потому что и Илья Ильнчъ красиво даже мечталъ о мир'в всего міра) и измученное въ то же время всей этой немужной, безсмысленной и непомірно жестокой суетой человъческаго существованія, -- любитъ отдыхать на жизни глухихъ угловъ, затерявшихся среди горъ и тайги, любитъ, по крайней мъръ, уходить туда, чтобы найти хоть что-нибудь истинно челов вческое, а не только хищническое и страшное. Можно было бы ждать, повидимому, идиллін, но идиллін не для Мамина, какъ п онъ не для нихъ. Чувству правды пам'ьнить онъ не можеть, проницательная наблюдательность не оставляеть его ни на минуту, и вотъ вићсто того, чтобы найти успокоеніе и порадовать читателя, онъ, какъ всегда, начинаетъ терзать и мучить его, потому что терза я самъ. Глухіе углы, обломки старой жизни съ каждымъ днемъ все дальше и глубже отходять въ область преданія: нізть ихъ больше, и въ нихъ забрался хищникъ, развелъ свои костры, сжегъ на нихъ все древнее благополучіе, подкопался подъ устоп, опрокинуль и растопталь ихъ, и водворилъ свою холодную, жадную, хищническую жизнь. И приходится Мамину каждой страницей своей отм'вчать все новые уситахи хищника и очевидное разложение дорогой для него картины мирной и невидной, поэтическимъ вдохновениемъ возводимой до святости, народной жизни.

Впечатлительности и чуткости у Мамина страшно много, много пониманія правды жизни, которую онъ не можеть не видіть, хотя и хотіль бы не видіть ея...

Въ нашей литературъ интересное изложение міросозерцанія Мамина сдълаль г. Альбовъ. Я приведу это изложение, дополнивъ его иъкоторыми своими данными.

"Въ жизни господствуетъ не разумъ и не воля людей, а слъпыя стихійныя силы. Изъ-за необозримыхъ рядовъ отдъльныхъ личностей, которыя кажутся какими-то живыми точками на жизненной сценъ, передъ глазами читателя вырисовывается невидимая съть взаимно перекрещивающихся и причудливо перепутанныхъ силъ, гигантская система невидимыхъ колесъ, шестерней, валовъ и приводовъ, которая связываетъ людей въ односложное цълое. Въ этой стихійной связи все обусловлено, все идетъ со страшной послъдовательностью и одно связано съ другимъ, какъ кольца желъзной цъпи. "Въ жизни, — говоритъ Маминъ, — всъ явленія и всъ люди связаны между собой невидимыми для глаза нитями. Эта внутренняя глубокая связь раскрывается только при исключительныхъ случаяхъ, когда только обнаруживается внутренній остовъ этихъ отношеній". Добро и эло связаны другь съ другомъ, какъ причина и следствіе, и наобороть. Самыя ценныя завоеванія ума, таланта, генія стоять дорогихь, ни въ чемъ неповинныхъ жертвъ; одно зло рождаетъ другое, это, въ свою очередь, покрывается третьимъ, одно служить другому. "Воть въ этой сочной травъ, подернутой утренней росой, съ виду такъ же тихо, какъ и въ воздухъ, но сколько въ этоть моменть тамъ и здъсь погибаеть живыхъ существованій, погибаеть безъ крика и стона, въ немыхъ конвульсіяхъ. Одна букашка душить другую, червякъ точитъ червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ъстъ и букашку, и червяка, дълаясь въ свою очередь, добычей кошки или ястреба. Въ этомъ концертъ пожиранія другь друга творится тайна жизни". "Вся исторія человічества создана на подобныхъ жертвахъ, подъ каждымъ благод вяніемъ цивилизаціи таятся тысячи и милліоны безвременно погибшихъ въ непосильной борьб'в существованій, каждый вершокъ земли, на которомъ мы живемъ, напоенъ кровью аборигеновъ и каждый глотокъ воздуха, каждая наша радость отравлена миріадами безвістныхъ страданій, о которыхъ позабыла исторія, которымъ мы не приберемъ названія и которыя каждый новый день хоронить мать-земля въ свойуъ итдрахъ". По и сильный, и слабый являются одинаково жертвами стихійной связи вещей, жертвами взаимныхъ отношеній.

Отдельный человекъ-ничтожная точка въ этой стихійной связи вещей, жалкій матеріаль въ рукахъ стихійныхъ силь, слепое орудіе въ стихійномъ процессъ развитія. Прошлое пибеть огромную власть надъ его судьбой. Жизнь течеть по руслу, вырытому покойниками. "Какая это ужасная мысль, что міръ управляется именно покойниками, которые заставляють насъ жить опредъленнымъ образомъ, оставляють намъ свои правила морали, свои стремленія, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы безсильны стряхнуть ст себя это его мертвыхъ". Его настоящее — результатъ стихійныхъ силь, сталкивающихся, ослабляющихъ и усиливающихъ одна другую. "Есть роковыя силы, которыя заставляють человека делаться темь или другимъ, и я увъренъ, что никакой преступникъ не думаеть о скамьъ подсудимыхъ, а тюремщикъ, который своимъ ключомъ замыкаеть ему весь вольный бълый свътъ, никогда не думалъ быть тюремщикомъ". Съ этой точки эрвнія, "жизнь положительно страшная вещь". Нельзя сделать шагу, чтобы не натолкнуться на что-нибудь неизбежное и безпощадное, какъ сама судьба, что властно вторгается въ человіческую жизнь, вопреки всякимъ расчетамъ и соображеніямъ, логикъ и разсудку. Длинный рядъ цъпляющихся другь за друга фактовъ, начало котораго скрывается въ глубинъ исторіи, обложилъ человека железнымъ кольцомъ, котораго онъ даже не пытался разорвать, потому что въ большинствъ случаевъ не замъчаетъ и не видить его, н благодаря которому, онъ зайдеть въ такую трясину, гдё нёть просвёта и изъ которой нёть выхода. Какая-то безпощадная и безжалостная рука властно распоряжается человёческой судьбой и, вопреки всякимъ надеждамъ и иланамъ, рисуеть на ней свои собственные узоры. "Идешь туда, а глядишь, пришелъ совсёмъ въ другое мёсто, хочешь принести человёку пользу, получается вредъ, любишь человёка—платять ненавистью, хочешь исправиться — только глубже опускаешься". "Мы, какъ дёти, утёшаемся карточными домиками, а природа насъ хлопъ да хлопъ по носу". Нётъ ничего страннаго въ томъ, что этотъ слёной, стихійный характеръ развитія жизни отражается въ сознаніи людей, какъ дёйствіе рока.

Если въ жизни господствують сленыя, стихійныя силы, а человекъигрушка этихъ силъ, то отсюда ясенъ выводъ: жизнь---мрачная трагедія въ самыхъ основахъ своихъ, трагедія, въ которой ність впноватыхъ. Зло коренится въ условіяхъ жизни "не имфетъ личной формы, а представляется чъмъ-то стихійнымъ, безразличнымъ и неуловимымъ". Оно не концентрирустся въ какой-нибудь отдельной личности или класст общества оно въ самомъ стров вещей. За него никто исключительно не въ ответе, въ немъ никто исключительно не виновать. Всв одинаково виноваты и одинаково правы. Но есть же возмездіе за существующее зло, есть карающая рука. "Каждый день, — говорить Маминъ, — день итога, день посъщенія, день последняго ответа". Изъ круговой стихійной несправедливости ткется безконечная наутина человіческой жизни. Но вотъ надъ этой паутиной пронеслось холодное дыханіе смерти. Зданіе, воздвигавшеяся неимов'єрными усиліями въ продолженіе многихъ стольтій, готово рухнуть. Оно подгинваеть въ своихъ собственныхъ основанияхъ. Являются зловъщие признаки разложенія. Немезида вступаєть въ свои права, и ся мечь поражаетъ безъ разбора перваго встръчнаго, часто совсъмъ непричастнаго къ данному проявленію зла; вёдь всё люди служать жалкимъ матеріаломъ въ рукахъ сленыхъ стихійныхъ сплъ, строющихъ человеческое общество. Въ этихъ кризисахъ личной и общественной жизни выражается стихійное требованіе личной и общественной правды...

Основная, вдохновляющая идея Мамина, очевидно, выросла на почвѣ перслома жизни подъ вліяніемъ новыхъ, мѣщански-капиталистическихъ, культурныхъ условій. Живутъ себѣ люди мирно и тихо среди извѣстныхъ сложившихся и даже окаменѣвшихъ устоевъ, которымъ, казалось бы, и навѣки такими предназначено оставаться, и вдругъ налетаютъ на нихъ грозныя силы, въ видѣ чугунки, капитала, новыхъ вѣяній, и въ мгновеніе ока отъ прежняго благополучія не остается и слѣда. Наступаетъ моментъ шалости, тихіе начинаютъ буянить; звѣръ просыпается въ самыхъ благонадежныхъ, другіе каменѣютъ, а среди невообразимаго хаоса и путаницы

пачинають дымить фабричныя трубы, возникають винокуренные и иные заводы, пароходныя пристани, жел'тводсрожныя станціи. Жизнь переворачивается вверхъ дномъ, и чумазый орудуеть, не смехотворный какой-нибудь чумазый, а могущественный, грозный и властный. Ничего не понимають люди стараго порядка и лишь въ недоумении спрашивають себя: да какъ же это такъ? Что за пестрыя, поражающія, исполненныя всякихъ катастрофъ и неожиданностей, картины вырисовывають на этомъ хаосъ, освъщенномъ заревомъ далекаго и страшнаго пожара-рубежъ двухъ эпохъ, двухъ "жизней". Совершая свои подвиги и безобразія по поверхности и все болъе убъждаясь въ своемъ могуществъ, каниталъ забирается и въ души людей. Съ особымъ, полнымъ мъткой проницательности, искусствомъ Маминъ следить за "проникновеніемъ капитализма во все сферы человеческой жизни, въ семью, въ область правовыхъ отношеній, въ нравы и понятія, въ науку и литературу. Его героп не ярлыки техъ или иныхъ экономическихъ категорій, а живые люди съ разнообразной п сложной психической структурой. Захваченные стихійнымъ процессомъ- один изъ нихъ легко и быстро приспособляются, другіе переживаютъ внутренній мучительный процессъ разложенія прежняго духовнаго челов'єка и формпрованія новаго. Лишь немногіе остаются въ сторонъ".

Процессъ "канитализацін" общественныхъ отношеній является для Мамина, прежде всего, процессомъ ихъ разложенія. Это совершенно понятно и естественно, если припомнить, что капиталь, подвиги котораго объ изображаеть, прежде всего хищинческій, безь всякой миссіп, кром'в сто на сто или двъсти на сто. На глазахъ у читателя горитъ подожженный съ заранье обдуманнымъ намъреніемъ льсъ, на мъсть котораго, можеть быть, н будеть потомъ золотистая нива, - а пока кромъ дыма и огня ничего не видно. И яркій, безпорядочный стиль Мамина, его воображеніе оченъ горячее, стремительное, но и отрывочное и въ то же время, его настроеніе всегда итсколько сумбурное, благодари многимъ нертиненнымъ противортчіямъ, какъ нельзя лучше приспособлено къ такого рода картинамъ. Маминъ, какъ и главный герой его произведеній-капиталь-хищникъ, вообще не умъеть владъть собой и своими огромными художественными силами. Онъ въ подчинении у своего необузданнаго, лишеннаго всякой меры творчества, которому онъ даеть полный просторъ. Картины столкновенія, перинетін страстей, комбинаціп сложивйшихъ исихологическихъ моментовъ возникають передъ нимъ съ такою быстротою и яркостью, что онъ и не думаетъ дорисовывать ихъ и часто бросаетъ начатое на полъ-дорогѣ. Точно онъ описываетъ ураганъ, вырывающій съ корнемъ вѣковые кедры, или землетрясоніе какое-нибудь. Слышенъ грозный шумъ, трескъ, и грохотъ; багрово-красное, точно налитое кровью, солнце съ пророческой угрозой

смотрить на б'єдную землю, всю въ пыли и обломкахъ, дрожащую отъ ужаса, залитую подземнымъ огнемъ, и страшно рвущуюся къ скоръйшей гибели, которая прекратила бы наконецъ эту ея муку, эту ея невыносимую пытку. А человъкъ? Самое печальное и даже пугающее-то, конечно, что онъ, какъ существо мыслящее и волящее, тутъ совершенно не при чемъ, все происходить у него за спиной; онъ не видить ни завязки, ни развязки, драмы, ему выносится лишь приговоръ, не подчиниться которому опъ не можеть, и сумбеть ли онъ подчиниться ему такъ, чтобы спасти хоть шкуру свою - это уже его діло. П, въ конців концовъ, становится дійствительно страшно, потому что кром'я пыли и обломковъ вы инчего не видите, и самый запахъ гари одуряеть васъ. Повсюду обломки, и изъ-подъ нихъ слышатся стоны принибленныхъ и раздавленныхъ людей или ликующіе возгласы техь, кто усиель уже нажиться и приспособиться. Хорошій, доброй души человъкъ- Маминъ терзается особенно, когда приходится ему выводить на сцену ребятишекъ, со стихійной жестокостью брошенныхъ въ общую свалку, и страшно и больно за нихъ, какъ вообще страшно и больно за человъка. Ну, а къ чему все это?.. А ни къ чему, — отвъчаетъ Маминъ своей саркастической и мрачной рождественской фантазіей.

Туть больше, чёмъ напуганность передъ капиталомъ-хищникомъ, туть чувствуется ужасъ, скорбь и безнадежность.

## Реакціонная литература 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Въ центръ ся надо поставить "Московскія Въдомости" Каткова, который однако не сразу разстался съ своимъ либерализмомъ. Только съ конца 60-хъ годовъ "Московскія Ведомости" приняли ту свою физіономію, которая является для нихъ наиболже характерною и какъ бы присвоенною. Катковъ теперь ясно опредълиль свою задачу и этой задачей была борьба съ революціей во всехъ ся преявленіяхъ. Больше -Катковъ хотель предувозможность какого бы то ни было революціоннаго движенія, при чемъ слово революція понималась имъ въ самомъ широкомъ смыслів. этимъ именемъ понимались: 1) стремленія окраинъ къ самостоятельности; 2) земскія начинанія п земская пипціатива; 3) хожденіе въ народъ и народинческие идеалы вообще; 4) общественная самостоятельность. Въ концѣ концовъ, все не катковское, все не прямо и не непосредственно псходившее съ Страстного бульвара стало революціей и подвергалось пресл'єдованію "Московскихъ В'єдомостей". Идеалъ Каткова, окончательно оформившійся, можеть быть выраженъ тремя словами-государственность, централизація и полицейская благонадежность. Во пия

государственности Катковъ боролся съ идеей 60-хъ годовъ, которая, какъ мы видели, сводилась къ требованію общественной и личной самодентельности. Ту в другую онъ отридалъ въ корвъ, и земскія начинанія казались ему такими же отвратительными и незаконными, какъ и женская эмансипація, наприм'тръ. Польская интрига, пропов'тдываль онъ, не замерла носль 1863 года. Она только спряталась. Не выступая на сцену лично, она продолжаеть действовать черезъ посредство русскихъ революціонеровъ. Ея рука видна въ студенческихъ безпорядкахъ прежде всего; она снабжаеть деньгами нашихъ нигилистовъ; она является постояннымъ ферментомъ недовольства. Русская революція-- это что-то наносное, внушенное, это желаніе маленькихъ людей играть большую роль. Это результать невъжества, безобразнаго состоянія нашей школы, въ которой нътъ серьезной науки и серьезнаго преподаванія, гдъ учителя либеральничають ради списканія популярности, а ученики бездільничають, занимаясь чемъ угодно, только не прямымъ своимъ деломъ. Серьезную науку и серьезное преподаваніе нашей школы Катковь хотель дать путемь введенія классической реформы, за которую онъ успленно боролся съ либеральной прессой ("Голосъ", "Въстникъ Европы", "Современныя Извъстія" и т. д.), -- съ обществомъ и даже администраціей целыхъ 7 летъ. Эга классическая реформа, эти учителя-чехи, этотъ полицейскій режимъ школы должны были, по его мивнію, подръзать революціи крылья. Къ тому же должно было вести обрустніе окраниъ, особенно стверо и юго-западныхъ, какими бы суровыми мърами оно ни сопровождалось. Въ этомъ случав все отступавшее отъ генералъ-губернаторской программы Муравьева, казалось ему послабленіемъ и запскиваніемъ передъ пнородческими элементами. Не Россія должна считаться съ ними, а они должны считаться съ Россіей и идти ея путями. Но это возможно лишь въ томъ случав, если Россія возстановить основу своей жизни-твердую центральную власть, въ значительной степени расшатанную реформами 60-хъ годовъ. Эта твердая центральная власть должна безусловно избъгать какихъ бы то ни было уступокъ тъмъ общественнымъ элементамъ, которые посягають на ея полноту. Истинцая ея опора-коренное дворянство, такъ какъ бюрократія уже заражена либерализмомъ, особенно судебное вѣдомство. Конечно, не о возстановленін крізпостного права мечталъ Катковъ. Для этого онъ быль слишкомъ уменъ, но онъ признавалъ, что реформы 60-хъ годовъ зашли слишкомъ далеко, что они разнуздали человека, открыли ему совершенно неосуществимыя перспективы, а главное, вызвали къ жизни элементы, которые по своей некультурности должны были бы оставаться подъ спудомъ. Эти элементы разночинцевъ, нигилистовъ, инород-. цевъ, всякаго рода эмансипаторовъ вообще. Ихъ необходимо водворить на

прежнее мѣсто жнтельства—внизу и дворянство своей тяжестью можеть это сдѣлать. Но пусть дворянство въ томъ или другомъ видѣ будетъ облечено властью, основы которой должны быть такія же, какъ у власти помѣщиковъ.

Реакціонная литература той или другой своей стороной примыкаеть къ его программ'ь.

"Въ романахъ реакціоннаго лагеря, — говоритъ А. М. Скабичевскій, — аристократическіе и дворянскіе классы рисуются въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Въ пихъ однихъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются върными исконнымъ, старо-русскимъ традиціямъ. Представители же движенія 60-хъ годовъ изображаются безшабашными отрицателями - нигилистами, которые отвергаютъ религію, семью, собственность, нагло смѣются падъ всѣмъ святымъ и завѣтнымъ и ради матеріальныхъ выгодъ готовы на всякое преступленіе.

"На первомъ планъ въ каждомъ реакціонномъ романъ рисуется герой-охранитель, — красивый, статный, съ изысканно-свътскими манерами и непремънно эстетикъ. Если онъ не князь и не графъ, то, во всякемъ случаъ, принадлежитъ къ очень древнему роду. Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного, пожалуй, вспыльчиваго. Онъ проникнутъ самыми благоразумными и спасительно - консервативными убъжденіями. Всъ силы его души стремятся къ борьбъ съ неправдою и зломъ, па охраненіе корепныхъ основъ религіи, правственности, семьи, собственности и въ особенности окраинъ Россійской Имперіи.

"Еще до служебнаго поприща онъ начинаетъ спасать отечество въ либеральной гостиной губерискаго города, разражаясь тирадами о наденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки (т.-е. естествознаніе) никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, которое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить изящное и любить родину больше жизни.

"Подобная рѣчь возбуждаеть смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи затуманиваются тихой задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою, мимоходомъ, среди споровъ удается сбить съ толку отрицателя гимназиста или до такой степени сконфузить пана Бзексержинскаго, что панъ, схвативши конфедератку, быстро улепетываетъ, кипя злобой и обѣщаясь метить герою до смерти.

"Затымы герой опредыляется на государственную или земскую службу вы качествы мирового посредника, судебнаго слыдователя или чиновника особыхы порученій при губернаторы, и здысь начинается уже серьезная борьба героя со зломы, угрожающимы основамы и окраинамы. Зло это представляется вы двоякомы виды: 1) вы виды коварной польской интриги, осуществленной во образы пана Бзексержинскаго, который поды

предлогомъ служенія отчизнів на самомъ дівлів только и помышляеть, какъ бы ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствіи синеокой дъвы обиду; 2) въ видъ многоглавой гидры нигилизма, которая изображается въ романахъ не иначе, какъ напурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающихъ, наконецъ, на самую жизнь героя,-и все это подъ вліяніемъ все той же польской интриги. Въ борьбъ со всъми этими исчадіями ада герой бываетъ оклеветанъ и понадаетъ подъ судъ; его отравляютъ, пъсколько разъ истекаеть онъ кровью отъранъ, но, въ концъ концовъ, выходить сухимъ изъ воды, побъдя и посрамя и польскую интригу, и панургово стадо ингилизма. Варіаціями служать современныя событія, которыя стоять на первомъ иланъ. Если авторъ главное вниманіе обращаетъ на польскую интригу, онъ посыдаетъ героя въ западный край геройствовать на славу; если же романистъ напираетъ на напургово стадо, то герой ъдетъ въ Петербургъ въ разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается здась въ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или же отправляется за гранцу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь ында, выбросивши за борть парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

"Въ перемежку между общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя, обладающаго, между прочимъ, и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взапуски влюбляются въ него съ первой встръчи, и герой переживаеть три вида любви. Одна имъетъ игривый и скабрезный характеръ, предметомъ ся является или роскошная губернаторша, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычпаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не предполагаетъ сходиться близко, по ему приходится почевать съ ней въ двухъ смежныхъ компатахъ, и неожиданно онъ дълается жертвою ея страстности. Другая любовь вспыхиваетъ внезанно, какъ ураганъ, доводитъ героя до высшаго экстаза страстности и повергаетъ его въ крайнее изнеможение и правственное ослъпление, это-любовь къ юной полькъ, сестръ нана Бзексержинскаго, или къ россіянкъ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибпущей кровавой смертью. Накопецъ, третьи любовь, постеневно развивающаяся, неслышная, незамътная сначала, но впослъдствін самая глубокая, истинная и безконечная, это-любовь къ той синеокой дѣвъ, которая, въ pendant герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всъхъ отношеніяхъ идеальный своей суженой герой почиваеть отъ всъхъ треволиеній и, уставши охранять отечество собственной грудью, носвящаетъ остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

"Къ этому ко всему слъдуетъ присоединить страсть изображать въ обольстительномъ свътъ великосвътскіе правы, балы, рауты, придворные выходы и пріемы, парадные объды, пирушки золотой молодежи и пр.,

и пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго, со словъ Ив. Панаева, обозвать писателей этого рода "колепкоровыхъ манишекъ безпощадными Ювеналами".

Къ нашей реакціонной беллетристик в часто причисляють "Взбаламученное море" Писемскаго, "Преступленіе и наказаніе" и "Въсовъ" Достоевскаго, и даже "Обрывъ" Гончарова. Такое несомићино остроумное открытіе исторія литературы должна однако счесть за простое недоразум'яніе. Діло въ томъ, что все положентельное, что есть въ указанныхъ произведеніяхъ, не им'веть ничего общаго съ положительнымъ реакціонной беллетристики собственно. Ен положительное-это программа Каткова и дворянская идея, тогда какъ положительное, скажемъ, Достоевскаго тамъ, гдъ-то въ облакатъ и во всякомъ случат не имъетъ ничего общаго съ интересами оффиціальной, административной или дворянской Россіи. Эффекты реакціонной беллетристики нуждаются въ бубнахъ и литаврахъ, встръчающихъ появление на сцену аристократическихъ патріотовъ, въ свисткахъ и шиканын, сопровождающихъ каждый шагъ и поступокъ нигилиста; ни Писемскій, ни Гончаровъ, ни темъ более Достоевскій, ни въ чемъ подобномъ надобности не ощущають эти трое, какъ ни различны они, сами по себь. Что такое нигилисть для Достоевскаго? Это, прежде всего, человькъ, не върующій въ Бога, желающій, стремящійся преступить противъ заповъдей не только общественныхъ, но и божескихъ. Это человъкъ богомъ своимъ провозгласивній личный произволь и своеволіс (Кирилловъ въ "Бъсахъ", Раскольниковъ и т. д.). Такъ это глубоко и мистично у Достоевскаго. У Писемскаго и Гончарова проще и плоше. Но и они могли бы сказать многое протпвъ своеволія—и ни во что не в'трующій Писемскій, и в'трующій въ медленную постепенную работу Гончарозд: Особенно последній, который въ лице Тушина какъ бы отдаеть будущее Россін въ руки средненом встных в работающих в дворянь, дворянъ - земледъльцевъ. Интересы же реакціонной беллетристики часто сословные, оффиціальнные, особенно у Маркевича, Орловскаго (Головина) или Всев. Крестовскаго: не по своему отрицательному отношенію къ ингилистамъ реакціонна она, а по своей положительной, публицистической проповъди, по своей пропагандъ еще болъе суженной Катковской программы.

В. И. Клюшниковъ (1841—1892 г.). Это все же не Маркевичъ п не Крестовскій. Въ извъстной степени идеалисть и эстетикъ, зыросшій въ традиціяхъ сороковыхъ годовъ, онъ съ ужасомъ и отвращеніемъ от-

вернулся отъ движенія шестидесятыхъ. Ничего здороваго, буйно красиваго онъ въ немъ не нашелъ; нашелъ одно отвратительное, отталкивающее впечатлівніе, что п поторопился закрівнить въ своемъ извістномъ романъ "Марево", извістномъ, впрочемъ, не столько по художественнымъ своимъ достоинствамъ, сколько по сокрушающей юношеской критикъ Писарева. Инсаревъ, какъ дважды два доказалъ, что всі героп "Марево" люди очень ограниченные, даже боліве, чти ограниченные, и что причиной всіхъ біздъ, постигающихъ ихъ, является ихъ собственное ничтожество. Но зато у нихъ много претензій, и больше всего претензій у герокни Нины, которая, посліт долгихъ поисковъ "правды" въ цвиженіи 60-хъ годовъ, пришла къ такому вотъ выводу:

"Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались миъ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видъла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ -- звучный предлогъ для возвышенія однихъ тирановъ на счеть другихъ; я знаю всв ихъ средства къ достижению цъли самой пизкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тъмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было последнею гирею на колеблющіеся въсы... Неть словь выразить преарънія, пътъ мърки для ненависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ... Тамъ, за мною осталась Върочка, сперва творившая себъ потъху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троповъ; тамъ, наконецъ, наконилась мелюзга, уже въ сравненіи съ которой эти дъти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высоть, изломаниая, искальчениая, безъ всякой охогы къ жизни, безъ всякой въры въ будущность..."

Надо отдать Клюшникову полную справедливость: онъ пишеть совершению искрение, совершение искрение не умъсть онъ отдълить пшеницы отъ плевель, совершение искрение видить онъ только одно времение, случайное и часто дъйствительно безобразное въ эпохъ нашего возрожденія. Онъ не различиль того глубокаго и прекраснаго, что таплось въ ней: Мелочи, въ родъ самодовольства, самообольщенія, умственной наглости "нигилистовъ", заслонили отъ него горизонть и онъ, повторяю, поторонился съ своимъ приговоромъ. Къ нему отнеслись жестоко, онъ сталъ притчей во языцъхъ, сталъ посмъщищемъ передового лагеря, тъмъ болъе, что его положительные типы, на самомъ дълъ, производять довольно смъхотворное впечатлъніе: они низменны, несмотря на весь свой патріотизмъ.

Н. С. Лѣсковъ (1831—1895). Лѣсковъ—натура страстная, экспансивная и озлобленная. "Нигилистовъ" онъ преслѣдовалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ въ своихъ романахъ "Некуда" и "На ножахъ", отчасти въ "Соборянахъ". Это, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ крупныхъ художественныхъ дарованій, ярко выдвинувшихъ религіозиую проблему русскаго духа. Но въ то же время это очень пеуравновѣшенное дарованіе, часто падавшее до степени второ- и третьестепеннаго дарованія и лишь изрѣдка возвышавшееся до созданія глубокихъ, вѣрующихъ типовъ.

Лично мив Лъсковъ представляется писателемъ съ большимъ, нетериъливымъ самолюбіемъ, зачастую очень неискреннимъ и такимъ, который часто всь свои усилія устремляль на то, чтобы выделиться чемь нибудь и прослыть оригинальнымъ. По у него не было иден, не было опредъленнаго отношенія къ жизни, и онъ то и діло біжаль за тімъ, что въ данную минуту объщало ему усибхъ, попадая при этомъ въ большинстве случаевъ въ просакъ, потому что говорилъ онъ не отъ себя, а отъ своего метительнаго раздраженія противъ либераловъ. Его литературная карьера началась очень скверно-- статьями, въ которыхъ онъ, ничуть не сочувствуя женскому эмансипаціонному движенію, - что впосл'ядствін и высказаль совершенно откровенно, - заигрывалъ съ нимъ однако, понимая все его могущество и даже властность его, и другими подобными же статьями хоть и по инымъ вопросамъ. Но случился съ нимъ въ это же время, т. е. въ началь 60-ыхъ годовъ, именно въ 62-омъ году, и еще худшій эпизодъ,-ръзкій и возмущающій. Въ Петербургъ происходили пожары. Полиція сбилась съ ногъ, такъ какъ бъдствіе принимало прямо-таки стихійные размъры. Обыватели окончательно растерялись. Лъсковъ выступилъ тогда со своими "разоблаченіями" въ "Съверной Ичелъ" и среди общаго тревожнаго настроенія, которое искало себ'є не только выхода, но и жертвъ для отищенія, заговориль о поджогахъ и поджигателяхъ, о прокламаціяхъ, о студентахъ и, наконецъ, прямо обвинилъ въ пожарахъ "неизвъстную коалицію изъ ивицевъ", преследующую цели грабежа! Иные называють это безтактностью. Ивть, туть что-то худшее, гораздо худшее, и надо припомнить, съ какимъ возмущениемъ возстала на Лъскова вся печать, съ какимъ негодованіемъ производились выдержки изъ его статей. И послѣ этого эппзода Лѣсковъ разошелся съ либеральной журналистикой, — вѣрнѣе, со всёми порядочными людьми. Онъ озлобился послё этихъ неудачныхъ дебютовъ и, нисколько не думая взять хоть часть вины на себя, весь ушелъ въ раздраженное самолюбіе, въ жажду мести. Онъ сталъ преследовать "нигплистовъ", и тогда уже, когда нигилисты свою роль сыграли и подверглись другимъ болѣе серьезнымъ преслѣдованіямъ. Въ результатѣ такого настроенія явились знаменитые романы: "Некуда" и "На ножахъ". Посрамленію

ингилистовъ, самому пошлому, разнузданному посрамленію уже лежащихъ людей, отведена и большая часть романа "Соборяне" — несомивино лучшаго изъ произведеній Лъскова. Реакціонный и "консервативный" лагерь, — что въ тъ дин (начало 70-хъ годовъ) значило то же самое, послужилъ ему литературнымъ пристанищемъ. Но онъ понималъ, что здесь рядомъ не только съ Катковымъ и Леонтьевымъ, но даже Болеславомъ Маркевичемъ онъ не можетъ играть никакой роли. А ему нужна была роль, прежде всего роль, потому что этотъ человекъ самъ въ своихъ собственныхъ глазахъ наполнялъ собою все бытіе, былъ выше всего окружающаго, не признавалъ никого и ничего. Онъ завидовалъ всякому уситху и отъ своей злобной раздраженной зависти. Лесковъ не могъ отделаться до конца дней своихъ. Ему страстно хотълось видъть крушение враговъ своихъ,-людей передового лагеря, -- но тв стояли твердо, хотя бы только вы общественномъ мивнін. Пользуясь умственной сумятицей восьмидесятыхъ годовъ, онъ изредка сталъ печататься въ ихъ органахъ. Но это было ему не на пользу. Духовное одиночество можетъ воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, съ узкимъ горизонтомъ, становится еще меньше, еще мелочите отъ нанесенной ей обиды, которая, какъ проказа, расползается по всему ея существу, не оставляя, въ концѣ концовъ, ни единаго живого мъста, не отравленнаго заразой. Такъ случилось и съ . Тесковымъ. Его художественный талантъ сталъ проявляться очень и очень редко. Часто являлась подделка подъ художество. Онъ создаль тотъ невозможный вычурный стиль, ту лубочную подделку подъязыкъ древнихъ сказаній, который характеризуеть проезведенія последнихь леть его жизни, — эти плохо, но съ претензіей на остроуміе разсказанные анекдоты, полные смакующаго сладострастія, безсильной, во голодной чувственности. Этотъ стиль Лъскова -прямо позоръ нашей литературы и нашего языка. Напр., обрушиваясь на "цыбастыхъ" женщинъ, онъ увъряеть, что настоящая женщина должна быть "понедристее", "потельнее и помясистее". Настоящія женщины -- это славянскія красавицы, у которыхъ "носина не горбылемъ, а все будто виночкой; но этакая випочка, она, какъ вамъ угедно, въ семейномъ быту гораздо поуватливае... Или на одной только страница одного изъ разсказовъ Лъскова г. Волынскій отметиль такія воть слова: "вздрючка", "взгефантулка", "пришпандорка", "изутіе", "изутіе сапога", "выгонъ на ять-голубей гонять" -- и такую воть образдовую фразу: "это нигдт не писано закономъ, но преданіемъ блюдется до такой степени чинно и безспорно, что когда съ упраздненіемъ выволочки и изутія, вошель въ обычай болъе сообразный съ мягкостью въка-выгонъ на ять голубей гонять, то чины не обманулись, и это м'гропріятіе ими прямо было отнесено къ самой тяжелой категоріи, т. е. къ взгефантулкъ..." Это уже наясничество, это полная прострація не только языка, но и писательства, ибо туть все непристойность.

Но все же художественныя заслуги Лъскова несомиънны. Кълимъ относятся нъкоторыя главы изъ "Соборявъ", немногіе разсказы. Талантъ Лъскова вообще говоря, чаще зналъ паденіе, чъмъ подъемъ.

Всев. Крестовскій (1840—1895). Его романъ "Петербургскія трущобы" извъстенъ всей читающей Россіи. Въ немъ какъ бы закончено то, о чемъ мечталъ и что началъ Помяловскій въ своихъ наброскахъ "Брата и сестры" – дана полная сравнительно и поражающая до ужаса картина жизни пербургской инщеты и петербургскихъ вертеповъ. Здась впервые явилась она передъ читателемъ оголенной, ничемъ не прикрашенной, безнадежной и пугающей. Эго настоящій дантовскій адъ, настоящее позорище, нбо большаго наденія челов'тческаго невозможно себі и представить. Въ противоположность отверженнымъ, Крестовскій выводить кружокъ хищныхъ аристократовъ, но эти последніе обрисованы безъ всякаго таланта, по шаблону французскихъ бульварныхъ романовъ, гдв злодъй всемъ существомъ своимъ просится на гильотину. Зато, повторяю, описаніе вертеновъ, несмотря на очевидно сгущенныя краски и въ одномъ фокуст собранные эффекты, способно заставить наши волосы подняться дыбомъ, и что особенно страшно-это очевидная невозможность возрожденія ни одной изъ жертвъ петербургскихъ трущобъ, до того насквозь пропиталась она ихъ міазмами, ихъ гиплью, алькоголизмомъ

Остальныя произведенія Крестовскаго ("Папургово стадо", "Дв'є силы", "Тьма Египетская") направлены къ посрамленію "пягилистовъ" въ частности, движенія 60-хъ годовъ вообще. Заглавіе "Панургово стадо" особенно характерно для автора. Мелочно и злобно относится онъ къ описываемой имъ жизни, онъ видитъ въ ней что-то стадное, неліпое, прыжки барановъ въ море за прыжкомъ перваго барана. Такъ что ніть ничего удивительнаго, если нісколько літь спустя Вс. Крестовскій явился во главів "Варшавскаго дневника", принявшаго чри немъ оффиціально - обрусительный характеръ.

Б. Маркевичъ (1822—1884) г. Въ произведеніяхъ Маркевича и Орловскаго катковская программа и дворянская идея торжествують, отличаясь то наивнымъ, то грубымъ, то озлобленнымъ характеромъ. Изъ произведеній Маркевича особенно читались: "Четверть въка назадъ", "Переломъ и бездна". Дъйствіе ихъ происходить въ великосвътскомъ кругу, ко-

торый для Маркевича являлся воплощением всякаго совершенства. Положительные герои—непремённо титулованные—отличаются изяществомъ вкуса и манеръ, а также заботами о благе Россіи. Жизнь, въ концё концовъ, увёнчиваеть ихъ служебными лаврами и награждаеть любовью красивыхъ и милыхъ женщинъ. Отрицательные герои изъ разночинцевъ полны зависти, злобы, тщеславія; они грубы, нев'єжественны и оказываются посрамленными. Ничего искренняго въ ихъ душе, кроме привязанности къ рублю и самой низкой трусости.

Къ "школъ" Маркевича принадлежатъ В. Г. Авсъенко и Орловскій (К. Головинъ). Но, во-первыхъ, они оба гораздо талантливъе, а во-вторыхъ, искрепнъе. Маркевичъ зналъ только два цвъта— облый и черный, при чемъ облымъ въ его глазахъ являлось все титулованное, важно-чиновное, родовитое, а чернымъ— все разночинное. Авсъенко и Орловскій разнообразнъе. Они не щадятъ и высокопоставленныхъ лицъ, когда того требуетъ художественная правда. Наибольшія свои надежды въ дълъ исцъленія русской жизни оба они возлагаютъ, повидимому, на среднее дворянство, которое должно понять, въ концъ концовъ, что его спасеніе въ землѣ, въ работъ надъ землею, въ заботѣ о ней и о благосостояніи крестьянъ. Эти нослъдніе должны возстановить нравственный престижъ дворянства въ глазахъ народа.

Какъ видитъ читатель, наша консервативно-реакціонная литература очень мала и слаба. Только одно действительно крупное и вліятельное имя можеть она выставить изъ своихъ рядовъ-это имя М. Н. Каткова. По я уже говорилъ выше, что это крупное имя, но не крупный человъкъ, не крупный характеръ, -- а лишь, если можно такъ выразиться, проницательный следователь по особо важныма деламъ. Но все же его иден по своей определенности и прямолинейности, по элементарности своего содержанія могли служить и д'яйствительно служили пищей для многихъ, такъ или иначе разсоревшихся съ движеніемъ 60-хъ годовъ. Но все же это характерно- одинъ Катковъ, только Катковъ, какъ литературный представитель оффиціальной народности, защитникъ ея основъ-властный, требовательный и непреклонный. Катковъ и никого больше или рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ беллетристовъ и публицистовъ, кормившихся крохами съ его стола. Вотъ нашъ консерватизмъ безъ юродства, мистики, консерватизмъ, какъ политическая доктрина. Юродствующій консерватизмъ имълъ и имфетъ другихъ представителей, напр., Аскоченскаго, князя Мещерскаго, Гринсмута и т. д. Но съ нимъ не считались никогда и теперь не считаются. Надъ нимъ подсмъпваются въ собственномъ лагеръ. Это не Катковъ. Тоть зналь, чего хотьль, изо дня въ день въ течение 25-ти льть онь биль въ ту же точку, стараясь ввести человька и общество въ рамку полицейской благопадежности, злобно набрасываясь на всякое проявление общественной самостоятельности и самодъятельности. Но онъ, повторяю, одинъ, одинъ какъ нъкій столиъ среди пустыни. Есть ли у нашихъ консерваторовъ и реакціонеровъ идеи? убъжденія? талантливо ли они пишуть? Знають ли чего хотять? Что защищають? Есть ли у нихъ идеаль? На все одинъ отвъть — да, Михаилъ Никифоровичъ Катковъ.

## Толстой и Достоевскій.

Эти двое самые, быть можеть, крупные и глубокіе изъ всехъ русскихъ писателей, конечно, ни въ какое десятильтие не войдуть. Своими вопросами объ отношении человъка къ Богу, о смыслъ жизни, о конечной цъли нашихъ стремленій они создали своеобразное теченіе русской мысли, которому было бы трудно подыскать другое названіе, кром'є религіознаго. Но пережитое нами въ 60-ые п 70-ые годы все же особенно ръзко отразилось на ихъ духовной физіономіи. Реформы 60-ыхъ годовъ, упразднившія натріархально-государственный строй и патріархальные уклады жизни, выдвинули въ первую голову вопросъ о личности. Личный разумъ, личная воля, личная въра и личное невъріе стали фактомъ, съ которымъ пришлось считаться. Въ произведеніяхъ Толстого и Достоевскаго личность, отдъленное человъческое "я", стремится выръшить всъ вопросы, связанные съ ея бытіемъ, какъ отдільной и самостоятельной, виз государства, церкви и преданій стоящей сущности. И какъ это характерно и остественно даже ля насъ русскихъ людей съ нашей глубоко практичной и этической наклонностью ума, личность Толстого и Достоевскаго всъ свои исканія и вопросы сосредоточила на одномъ: "что и во имя чего надо делать?"

Л. Н. Толстой (род. 1828). Большая часть художественныхъ произведеній Толстого — это геніальная літопись жизни нашего стараго родовитаго барства—его Иліада и Одиссея. Если Тургеневъ — поэть лишнихъ людей, красивыхъ и талантливыхъ, по ненужныхъ представителей дворянской среды, то Толстой—поэть людей спльныхъ и крітикихъ, которыми держалась дворянская жизнь. Онъ страстно любить эту жизнь, близкую къ прпродів и народу, —любитъ въ ея хозяйственной работі и ея отдыхъ, ея развлеченіяхъ и забавахъ, ея горестяхъ, въ ея щедрости и ея домостроительстві.

Въ такихъ типахъ, какъ Николай Ростовъ или его сестра Наташа, онъ воплотилъ все устойчивое и положительное, что было создано тою обстановкой и чтмъ она держалась "твердо и нерушимо". Но уже въ Андрет Болконскомъ и Безуховт онъ намътилъ необходимые элементы ен разложенія.

Рядомъ съ барской была жизнь народная. Самъ вышедшій нзъ родовитой среды, Толстой почти всю жизнь промучился надъ противоръчемъ между бариномъ и мужикомъ, особенно после того, какъ ему пришлось побывать на севастопольскихъ бастіонахъ. Туть онъ научился уважать "простыхъ" людей, великихъ въ своемъ смпренномъ и молчаливомъ героизмъ. Онъ понялъ, что чемъ-то онъ обязанъ передъ ними, и вскоре, въ началь 60-хъ годовъ, находясь еще весь во власти теоріи совершенствованія, онъ принялся учить крестьянскихъ датей въ своей яснополянской школъ. По это ученіе быстро прівлось ему, какъ барская затія, и онъ занялся своими хозяйственными и интеллигентными делами. Только все же ни литературой, ни домашнимъ счастьемъ, ни великой славой, ни полнымъ успъхомъ во всехъ делахъ не могь онъ вытравить изъ души своей какого-то стыда, какой то совъстливости за свое привилегированное положение. И воть настала минута, когда этоть стыдь и совъстливость всецьло овладьли его душой, когда онъ сталъ мечтать о самоубійствь, о раздачь имънія, когда онъ захотіль стать мужикомъ, какъ всіз мужики вокругь него, когда онъ отрекся отъ своего художества и предалъ анаоемф науку и пскусство.

Въ этой личной драмѣ Толстого—всѣ мотивы, пережитые нашей интеллигенціей въ отношеніи къ народу. Сначала спокойное пользованіе дарами судьбы и чужимъ трудомъ крѣпостныхъ, потомъ уваженіе къ этой "округлой", гармонической жизни мужика и его смиренному героизму, какое-то смутное пониманіе, что тревоги интеллигентнаго сердца могутъ прекратиться, лишь когда оно проникнется стихійнымъ міросозерцаніемъ народа, потомъ желаніе 60-хъ годовъ "учить" мужика, до себя поднять его, и наконецъ упреки совѣсти за свое привилегированное положеніе и стремленіе учиться у народа правдѣ его трудовой жизни.

Баринъ и мужикъ—вотъ основное противоръчіе. Какъ и въ чемъ примирить его? Толстой всю жизнь искалъ этого примиренія и не нашелъ, потому что примирить—значить въ этомъ случат разрішить вст сомнінія нашей прошлой исторіи. Толстой былъ то бариномъ-мужикомъ, то мужикомъ-бариномъ и лишь въ редкія минуты однимъ чти-нибудь. Стихійно влекла его къ себт барская жизнь, въ обстановкт которой цтиве вта жили его предки, стихійно влекла его къ себт и мужицкая жизнь, чья красота постоянно "металась" ему въ глаза, чьей правды онъ не могь не

признать. И онъ сталъ на распутьи, не разрѣшивъ ни одного изъ своихъ сомнѣній, но собравъ въ своей личной жизни всѣ исканія русскаго прошлаго—исканія осмысленнаго и правдиваго "бытія". Онъ—великій мечтатель, каждый новый день увлекающійся новымъ идеаломъ во имя голоса своей непримиримой совѣсти и неудовлетвореннаго представленія о правдѣ личной жизни и общественныхъ отношеній.

Проследить отношение Толстого къ мужику значить проследить всю исторію его духовнаго развитія. Это потребовало бы цізлаго трактата. Ограничусь лишь кое-чамъ, что миз представляется существеннымъ. Несомизнио, что мужицкая жизнь, ея потребности и устоп были въ теченіе очень и очень долгаго времени тъмъ критеріумомъ, съ какимъ Толстой относился къ нашей наукъ, нашему искусству, нашей культуръ вообще, заставляя его метать на нихъ громы и молніи. Несомивнию, затвив, что основныя посылки нашего народничества и народолюбія Толстой со свойственной ему примолинейностью довель до ихъ последнихъ, логическихъ выводовъ. Онъ говорилъ: если интеллигентная жизнь лжива въ самой сущности своей, если мужицкая жизнь имбеть свое незапятнанное святая святыхъ, если трудъ крестьянина, ограниченность его потребностей д'яйствительно обезпечивають не только спокойствіе, но и чистоту, святость сов'єсти—то надо опроститься, надо стать мужикомъ. Въ этой формулъ нашла истинное свое ръшение великая драма, великое столкновеніе между бариномъ, и мужикомъ, болье полустольтія разыгрывавшаяся въ нашей духовной жизни. Эта формула Толстого явилась въ дни тяжелаго, сумрачнаго разочарованія въ успѣшности нашихъ интеллигентныхъ усилій. Люди шли на съть идеала опрощенія; умственная работа была признана не только безполезной, но и вредной. Работа головой представлялась въ образћ умственнаго человћка, считающаго лбомъ и затылкомъ ступени при паденіи съ лістницы. Всів "плоды просвъщенія" сводились къ ученому педантизму, къ полной правственной распущенности, къ увлеченію всякой модной глупостью, какимъ-нибудь новымъ "измомъ", хотя бы то былъ спиритизмъ.

Присмотримся поближе къ тому, какъ Толстой критиковалъ культуру съ мужицкой, или казавшейся ему мужицкой, точки зрѣнія.

Въ знаменитой пьесъ Толстого "Плоды просвъщенія" горничная Таня, простая деревенская дівушка, играеть въ отношеніп учености совершенно такую же роль, какую сыграль 100 літь тому назадъ Фигаро въ отношеніи напыщеннаго и самодовольнаго дворянства. Въ ея лиці здоровый смыслъ и не испорченная примитивная натура побіждають "просвіщеніе", и то, бідное, посрамленное и оплеванное, уходить со сцены. Въ конців

концовъ, Толстой предложилъ намъ совершенно отказаться отъ культуры. Культура и развратъ стали для него синонимами, все равно въ чемъ бы ни выражалась эта культура—въ спиритизмѣ, нравственной распущенности или музыкѣ Бетховена. Заставляя насъ забывать о человѣкѣ, забывать о своихъ естественныхъ потребностяхъ—работы, здоровья, общенія съ людьми, правственнаго совершенствованія— она создаетъ лишь потребности искусственныя, потребности раздраженныхъ и пресыщенныхъ нервовъ, которые все равно, какъ нервы морфиномана или алкоголика, дъйствительно насытиться и успокоиться не могуть никогда.

Что даетъ намъ наука? Отвъчая на тысячи и тысячи мелкихъ вопросовъ, удовлетворяя нашу пустую любознательность, она заставляетъ насъ забывать о тъхъ въчныхъ вопросахъ, которые наиболѣе дороги для человъка. Говоря о химическомъ составъ звъздъ небесныхъ, она не говоритъ ни слова о смыслѣ жизни; возбуждая пустое любопытство людей и поддерживая интересъ къ себъ своими будто бы важными и важнъйшими открытіями, она закрываетъ, на самомъ дълѣ, роковую и страшную, одинаково роковую и страшную для всѣхъ большихъ и малыхъ, слабыхъ и сильныхъ, богатыхъ и бъдныхъ загадку жизни и смерти. Но даже не въ этомъ ея первое зло. Первое ея зло точно такъ же, какъ и первое зло искусства, заключается въ томъ, что она служитъ лишь интересамъ богатыхъ и сильныхъ и, подчиняя себъ природу, отдаетъ ее во власть этимъ богатымъ и сильнымъ людямъ, обезпечивая ихъ праздность...

Впрочемъ, на взглядахъ Толстого, высказанныхъ имъ въ статьт "Что такое искусство", надо остановиться подробите. Превосходно излагаетъ ихъ, между прочимъ г. Шестовъ:

"Толетой разсказываетъ о томъ, какъ ему однажды пришлось присутствовать на репетиціи плохой оперы. По этому поводу онъ дълаєть расчеты, сколько должна была стоить эта нелъпая затъя. Оказывается что очень дорого. Затъмъ онъ сообщаеть, что канельмейстеръ грубо браниль хористовь и статистовь, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы дълали сладострастныя движенія. Огромные расходы на постановку дурныхъ произведеній искусства и безобразное отношеніе старшихъ къ младшимъ, безправнымъ сотрудникамъ по общему дълу, возводятся гр. Толстымъ въ правило и предъявляются къ искусству вообще, какъ первый тяжелый и серьезный обвинительный пунктъ. Что могутъ отвътить на это составители драмъ и симфоній? "Хорошо было бы, если бы художники все свое дъло дълали сами, а то имъ всъмъ нужна помощь рабочихъ не только для производства искусства, но и для ихъ большей частью роскошнаго существованія, и, такъ или иначе, они получають ее или въ видъ платы отъ богатыхъ людей, или въ видъ субсидій отъ правительства, которыя милліонами даются имъ на театры, консерваторін, академін. Деньги же эти собираются съ народа, который никогда не пользуется тыми эстетическими наслажденіями, которыя даеть искусство". Въ этомъ исходная точка арынія Толстого; искусство стоить огромныхъ денегъ, деньги собираются съ народа, народъ же благами, приносимыми искусствомъ, не пользуется. Сверхъ того, подъ видомъ искусства, намъ преподносятъ множество всякихъ глупостей и гадостей, подобныхъ той оперъ, на репетиціи которой присутствовать гр. Толстой, во имя искусства одни люди оскорбляютъ человъческое достоинство другихъ. Возникаетъ вопросъ: дъйствительно ли искусство такое важное дъло, чтобы изъ-за него приносить подобныя жертвы? Не лучше ли совсъмъ отказаться отъ искусства, а затрачиваемыя на него силы и средства употребить на что-инбудь другое -хотя бы на народное образованіе, о которомъ такъ мало заботятся? Такъ поставленъ вопросъ гр. Толстымъ.

"Едва ли кто-нибудь изъ его читателей не угадаль въ самомъ вачаль книжки отвъта. Народъ такъ дорого расплачивается за искусство и не пользуется имъ. Развъ можетъ быть сомпъніе въ томъ, что такое положеніе вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которыхъ все есть, идуть къ бъднымъ и отнимаютъ у нихъ необходимыя не только на образованіе, но и на пропитаніе средства, чтобы устранвать театры, концерты, выставки. Развъ во время голода въ большихъ городахъ прекратились спектакли, развъ богатые отказались отъ эстетическихъ наслажденій, чтобы номочь песчастнымъ ближнимъ? Въ справедливости такого вопроса, повидимому, не можетъ быть сомиънія".

И его изтъ, —говорить Толстой. — Истинная наука и истинное искусство, —учитъ опъ дальше, — должны преслъдовать только религіозныя цъли. Современная наука и современное искусство преслъдують цъли ничтожныя и похотливыя.

Толстой заканчиваетъ превосходнымъ афоризмомъ:

"Искусство — это то средство, которымъ люди передаютъ чувства другъ другу; искусство законно только при томь условіи, если оно передаетъ чувства, полезныя цѣли общества, какой является взаимная любовь людей, иначе говоря, если оно переводитъ религіозныя понятія изъ области разума въ область чувства при томъ предположеніи, что религіозныя понятія означаютъ человѣческое братство".

Воть истины, которымъ, между прочимъ, мужикъ научилъ Толстого:

1) Основная идея жизни-идея религіозная.

"Какъ ни храбрись, —говоритъ Толстой, —привилегированиая паука съ философіей, увъряя, что опа ръшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываєтъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни".

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

"Философія, наука, общественное мифніс говорять: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человъка зависить не отъ одного свъта разума, которымъ онъ можетъ освътить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освъщать эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живется, твердо въруя, что по законамъ прогресса, историческаго, соціологическаго и другихъ, послъ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдълается сама собой очень хорошей..."

Такіе нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ "историческихъ", "соціологическихъ" и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что искалъ онъ въ ней успокоенія своей привилегированной совъсти.

2) Религіозная идея практична, т. е. ведеть человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даеть человѣку правила жизни и прежде всего выводить его изъ заколдованнаго круга личнаго эгонзма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой ръ-

"Всъ тъ безчисленныя дъла, которыя мы дълаемъ для себя, въ будущемъ не нужны: все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно такъ же мы вообразили себъ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная, собственность, что мы имъемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ии передъ къмъ не имъя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны "понимать и чува вовать", что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ къмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и цмъющими жить, и передъ тъмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего".

Ифсколькими строками ниже Толстой говорить и понятнъе: "жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содъйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей".

Толстой вообше не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаеть выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на отречении отъ себя для служения людямъ.

3) Современное ученіе міра противоръчить ученію Христа. Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться. въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвћ и увидћлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдћ нищимъ стоять было воспрещено. "Евангеліе чи-

таль?" — спроспль сторожа Толстой. "Читаль". — "А читаль: "п кто накормить голоднаго?.." Я указаль ему это мьсто. Онь зналь его, выслушаль. И я видьль, что онь смущень. Ему, видно, больно было чувствовать, что онь, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народь оттуда. откуда вельно гонять, вдругь оказался неправь. Онь быль смущень и видимо искаль отговорки. Вдругь въ умныхь черныхь глазахь его блеснуль свыть; онь повернулся ко мнь бокомь, какь бы уходя. "А нашь уставь читаль?" — спросиль онь. Я сказаль, что не читаль. "Такъ и не говори", — сказаль сторожь, тряхнувъ побъдоносно головой и, запахнувь тулупь, молодецки пошель къ своему мьсту. Это быль единственный человыкь во всей моей жизни, строго логически разрышившій тоть вычный вопрось, который при нашемь общественномь строф стояль передо мною и стоить передъ каждымь, называющимь себя христіаниномь".

Ученіе Христа постросно на любви и братствів, наша жизнь на силів. Сильный преобладаеть надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ біднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что же далать? Прежде всего одуматься и спросить себя: приносить ли мив счастье та самая жизнь, на которую я трачу всв свои силы? Двухъ ответовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого, быть не можеть. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходств'в надъ другими, о галантномъ восинтаніи дітей своихъ, хлопочемъ, безпоконмся, мучаемся и все это изъ-за чего? Изъ-за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: "въ своей исключительно въ мірскомъ смыслів счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ -мною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Вст самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тъхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь, — все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще псключительно счастливую въ мірскомъ смысл'є, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра, только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо".

"Пройдите по большой толий людей, особенно городских», и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать: вспомните всё тё насильственныя смерти, всё тё самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всё эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?"

Ответь Толстого прость: мы-мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведеть нась къ братоубійственной борьбь, злобь, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляеть насъ желать гибели ближняго и опускаеть руку, протянутую на помощь ему. Оно ставить для нашей дівятельности ненужныя и пустыя цівли, преслівдуя которыя, мы совершенно забываемъ объ истипномъ смысле жизни. И это забвеніе не проходить даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призраками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни ність счастливых в людей. "Поищите, -- говорить Толстой, -- между этими людьми и найдите отъ бъдняка до богача человека, которому бы хватало то, что онъ зарабатываеть, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всехъ силъ, чтобы пріобрести то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаеть для себя несчастіемъ. Н какъ только онъ пріобрететь то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей".

Итакъ, виновато "ученіе міра", и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваеть человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожан, бунты и драки—вотъ, повидимому, тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой-пибудь "отрадный фактъ", такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизиѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солица. Гдѣ же тутъ говорить о счастьѣ?

4) Въ отвътъ на вопросъ что же дълать? какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра, какъ добиться гармоніи между словомъ и дъломъ, убъжденіями и жизнью — Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

"На вопросъ, что пужно дълать?—пишетъ гр. Толстой, —явился самый несомивниый отвътъ: прежде всего, что миъ самому пужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдълать... На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревиъ на землъ, — оказалось, что все это не нужно, ибо человъкъ, трудящійся самъ собой, естественно, примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ

не поглотить ли этоть трудъ всего моего времени и не лишить ли меня возможностк той умственной дъятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомивнія считаю небезполезною другимъ, отвъть получился самый неожиданный. Энергія умственной дъятельности усилилась и равномърно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мъръ напряженія тълеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ, ту половину дня, которую я прежде проводиль въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ".

Истинное, къ чему нужно стремиться — это солидарность со всеми, всемъ міромъ и человъчествомъ въ своей работь, это жизнь только на счетъ своего труда безъ малейшей тени эксплуатаціи другихъ, это полное неучаетіе во всехъ техъ отправленіяхъ жизни, которыя такъ или иначе связаны съ насиліемъ надъ ближнимъ и эксплуатаціей его. Въ томъ, что совъсть Толстого ни съ чемъ подобнымъ не мирится, главный источникъ его идеализма. Онъ действительно идеалистъ, но идеалистъ земли, для котораго вопросъ о человъческомъ счасть — первый вопросъ. Поэтому онъ такъ, повторяю, практиченъ.

Источниковъ идеализма Толстого два:

- 1) религіозность,
- 2) неудовлетворенная совъсть.

Изъ всего того, что написалъ Вогюю о Толстомъ—а онъ написалъ очень много умнаго, —мнѣ больше всего нравится одно, блестяще развитое французскимъ критикомъ: "За всѣмъ, что изображено Толстымъ, —говоритъ Вогюю, —чувствуется присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго"... Это присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго поражаетъ французскаго критрка, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго н—хотѣлось бы прибавить — Лермонтова. Это что-то огромное, страшное таинственное есть загадка человѣческой жизни, вопросъ объ ея смыслѣ.

Позволю себѣ привести изъ "Войны и Мира" страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

"Только выпивъ бутылку пли двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, страшный узелъ жизни, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: "Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда,—я послѣ обдумаю все это". Но это послѣ инкогда не наступало.

"Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

"Иногда Пьеръ вспомпналъ о слышанномъ имъ разсказъ о томъ, какъ на войнъ солдаты, находясь подъ выстрълами, старательно изыскиваютъ себъ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всъ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: "кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто пгрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дълами. Иътъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умъю", думалъ Пьеръ.—Только бы не видъть ее, эту страшную ее".

"Только бы не видъть ее". Да развъ драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развъ не приходилось ему десятки, сотни разъ завидовать людямъ, у которыхъ на все готовыя формулы, на все готовыя меню— на объдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?.. Всю долгую жизнь смотръла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь вилъть онъ передъ собой таинственную пропасть въчности. Онъ сказалъ недавло объ Аміэлъ вотъ что:

"Впродолженій встхъ 30-ти літь своего дневніка онъ чувствуєть то, то мы вст такъ старательно забываемъ,—то, что мы вст приговорены къ смерти, и казнь наша только отсрочена. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга".

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался — такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значитъ и себя самого, къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ-за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастъѣ и пр., раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

Но это псканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ на Голгофѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы тебя не было—воть единственный путь человъческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ сдълалъ Левинъ. Возьми народъ и уйди въ его жизнь. Такъ сделалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгонзмъ-такъ сдълать онять-таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, пначе — страхъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиваживищей. Какъ онъ самъ, такъ и всъ его герои, запяты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ "Войнъ и Миръ", Левинъ въ "Аннъ Карениной", - десятки другихъ лицъ, несмотря на всю внішнюю счастливую обстановку, постоянно ощущають какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могь унизиться до протокола... Наделяя главныхъ своихъ действующихъ лицъ муками неверующей души, ставя ихъ то и дело съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дело задаеть себе и решаеть нравственнорелигіозные вопросы.

Въ отвътахъ, которые онъ даетъ, можно замътить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянеть къ работь, къ діягельности. Изъ религін онъ, прежде всего, извлекаеть ся д'ыственный элементь. Вопросъ о смысле жизни то и дело подменяется у него вопросомъ: "что же мив двлать?.."

Вопросъ о смысле жизин, какъ о своей нравственной удовлетворенности, всю жизнь тревожилъ Толстого. Ни этого смысла, ни этой удовлетворенности не могъ онъ найти въ фактахъ нашей матеріальной культуры, осно ванной на порабощени человъка человъкомъ.

Толстой -- этотъ огромный, стихійный разумъ-- лишь зло промолчитъ на наложение культурныхъ начатковъ. Все то, что онъ знаетъ о современной культурной жизни, все, что онъ можеть знать о ней, вызываеть въ немъ одно могучее, дивное по своей непримиримости:

"— Это не то... Это вы оставьте..."

Толстой въ ссоръ съ нашей культурой, потому что она всей своей тяжестью и своими приличіями, и своими жестокостями лежить на его совъсти. Объективной критики культуры онъ не давалъ никогда, даже разбирая вопросъ о роли и значении денегъ. Онъ и не нуждается въ этой критикъ; для него совершенно достаточно знать и чувствовать, что онъ самъ недоволенъ, что онъ не знаеть покоя. Вст его усплія какъ теперь, такъ и раньше были направлены къ тому, чтобы достигнуть душевнаго равновъсія, и во имя этого равновъсія создавалась теорія за теорією, одна грандіознъе, одна смълъе другой. Что эта работа великаго духа еще не закончена—я полагаю, знаеть всякій; что, быть можеть, она и совствъ не закончится — это тоже втроятно, потому что не въ своемъ личномъ гръх вищеть уттышенія и искупленія Толстой, а въ гръх всей прошлой культуры, всей прежней исторіи. Онъ — кающійся дворянинь въ самомъ чистомъ и высокомъ его выраженін, и насколько вообще психологія кающагося дворянина, сознавшаго неправоту своего привилегированнаго положенія, привлекаеть его вниманіе и какія мучительныя задачи ставить она передъ нимъ, вы видите столько же изъ "Исповеди", сколько и изъ последняго романа "Воскресеніе" — этой величавой эпопеп пробудившейся совести. Но "Воскресеніе"— это конецъ. Съ самаго начала своей деятельности Толстой поставиль себт вопросъ о причинахъ зла и страданій культурней жизни и такъ или иначе старался ответить на него. Ответы получались иногда неожиданно жестокіе: они были какъ бы оправданіемъ зла, какъ бы признаніемъ его необходимости, и это мы видимъ, заглянувъ въ "Войну и Миръ" или "Анну Каренину".

Но воть во время московской переписи Толстой столкнулся съ босяками и нищими ночлежныхъ домовъ. Совъсть заговорила громко и властно, и опять пришлось пересмотръть всъ свои взгляды на доброе и злое въ жизни. Воть до чего доходило дъло:

. И прежде, —пишетъ Толстой въ "Мысляхъ", вызванныхъ переписью въ Москвъ, — чуждая миъ и странная городская жизнь, теперь опротивъла миъ такъ, что вст радости роскошной жизни, которыя прежде миъ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душть хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ бязь раздраженія видъть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній. Я не могъ пе видъть рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей ляшинскаго дома".

Для меня, по крайней мъръ, несомивно, что, несмотря на свои 50 слишкомъ лътъ и уже всемірную славу, авторъ "Войны и Мира" и "Анны Карениной" увидълъ для себя нъчто новое. Миъ кажется, что это-то и есть одна изъ особенностей барской психики, красной нитью проходящая, между прочимъ, въ исторіи перерожденія князя Нехлюдова (героя "Воскресенія")—что тамъ, въ этой чуждой для насъ обстановкъ, мърка героизма и необычнаго — какая-то совершенно другая. Надъть на себя полушубокъ и въ немъ пройтись по московскимъ улицамъ—это героизмъ, не сдълать визита и вообще не дълать визитовъ— тоже героизмъ, заняться физическимъ трудомъ—подвигъ, увидъть старуху, которая два дня ничего не та потому, что "прежде была распутная, а теперь никто не беретъ, и взять неоткуда" — значитъ увидъть иъчто необычайное и т. д. Оттого-то, въроятно, психологія кающагося дворянина всегда до такой степени экспансивна, потому что, на самомъ

дълъ, стоитъ ему лишь немного уклониться отъ условностей и обычаевъ своего круга, вынуть хоть одинъ камень изъ тщательно возведеннаго зданія привычной жизни, какъ вся его жизнь превращается въ рядъ для него воистину героическихъ дъяній: сегодня онъ не принялъ душа, завтра поълъ въ сухомятку, потомъ не спалъ всю ночь, потомъ перемънилъ бълье не три, а два раза въ сутки, потомъ, какъ тотъ же князь Нехлюдовъ, выдержалъ борьбу съ насъкомыми,—и что удивительнаго, если въ душу его, въ концъ концовъ, западаетъ мысль, что онъ герой, что его подвиги самопожертвованія идутъ рука объ руку съ самолюбованіемъ, отъ котораго онъ не можеть отдълаться, какъ бы ни хотълъ того?

Въ ляппискомъ дом в Толстой увиделъ и вчто для себя действительно новое и необычайное. Впечатлъніе было огромное, потрясающее, потому что о существованій чего-нибудь подобнаго Толстой раньше и не подозр'ьвалъ. Въ Севастопольскую кампанію онъ виделъ, конечно, страданія и лишенія еще, пожалуй, большія, но тамъ они являлись въ ореол'є героическихъ поступковъ; видълъ онъ и хроническое недобдание въ деревиъ, но въ нашей деревнъ умъють голодать съ достоинствомъ, по крайней мъръ, съ кротостью. Здёсь же-въ ляппискомъ доме-медленное, тоскливое умираніе, разврать и грязь, ожесточенныя проклятія, люди, доведенные до образа и подобія зв'єрей. Темъ мучительніе всталь передъ Толстымъ вопросъ о привилегіяхъ его собственной жизни. "Я, самъ не замъчая того, - разсказываеть онъ, - со слезами въ голосъ кричалъ и махалъ на своего пріятеля. Я кричаль: "такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя!" Но потомъ вск ему стали говорить, что онъ волнуется такъ не потому, что виденное имъ зредище - ужасно, а лишь потому, что "самъ онъ очень добрый и хорошій челов'єкъ". И эти разговоры уб'єдили его: "Я охотно повърилъ этому. И не успълъ оглянуться, какъ виъсто чувства упрека и раскаянія, которое я испытываль сначала, во мнь было чувство довольства своею добродътелью и желаніе высказать ее людямь".

Сейчасъ же послѣ переписи онъ занялся благотворительностью. Это успоканвало совѣсть, это подтверждало его мысль о себѣ, что онъ очень "хорошій и добрый человѣкъ", это доставляло ему много пріятныхъ минуть. Когда онъ голодающей старухѣ, бывшей проституткѣ, далъ рубль, то, говоритъ онъ: "Я помню, что очень былъ радъ, что другіе видъли это"...

Въ Толстомъ есть откровенность и наивность генія, но генія, выросшаго въ экзотическомъ, барскомъ кругу и въ теченіе всей своей жизни часто мучительно, часто безплодно, но всегда съ порывомъ огромной пскренности старающагося освободиться отъ внушенныхъ обстановкой впечатліній дітства, отрочества, юности и дальше того — зрізлыхъ літь. Это борьба титана съ путами, борьба жестокая и упорная, но и и теперь еще не берусь сказать, кто побъдилъ—духъ ли, рвущійся къ полной свободъ и независимости, или эти внушенныя впечатлѣнія, эти пережитки вѣковыхъ условностей, эта экзотическая психологія, привимающая простую одежду и появленіе въ гостяхъ безъ галстуха за какой-то героизмъ, а голую, неприкрытую ничѣмъ, кромѣ босяцкаго цинизма, нищету за что-то необычайное.

Но какъ бы то ни было, Толстой старался утихомирить свою взволнованную совъсть благотворительностью. Скоро однако онъ убъдился, что помочь беднымъ нельзя и что даже не надо имъ помогать. Конецъ этой исторін нзвістень: Толстой броспль московскихь бідныхь, потому что, какъ онъ подробно сбъясняеть, имъ нельзя было помочь. Онъ кой-кому изъ нихъ даваль деньги- и разъ, и два, и три раза, и давалъ столько, сколько по ихъ собственнымъ расчетамъ нужно было, чтобы стать на ноги, -- но все это ни къ чему не повело. Ни одного изъ нихъ Толстому не удалось спасти. Тогда онъ убхалъ въ свою деревню, чтобъ на досугв разобраться въ своихъ впечатленіяхъ и найти выходъ изъ тяжелаго положенія. А положение было дъйствительно ужасное. Слова, которыми Толстой свое настроеніе: "такъ нельзя жить", показывають намъ, если его разсказы о московской бедноте и не произвели на насъ должнаго впечатленія, -- какъ онъ самъ отнесся къ обнажившимся передъ язвамъ столичной жизни. И точно, какъ можетъ такой человекъ, какъ Толстой, жить, если на ряду съ нимъ существують обитатели ночлежныхъ домовъ? Хорошо тъмъ, которые никогда не открывали глазъ на эти ужасы. По какъ быть тому, кто ихъ видълъ, кто ихъ не можетъ забыть, не хочеть, не должень забыть? Можно ли ихъ забыть?

Убъдившись (слишкомъ, впрочемъ, скоро) въ безполезности и ненужнести филантропіи, Толстой ръшилъ начать съ самого себя и въ своей жизни упразднить вст потребности и ту обстановку, и тъ условія, которыя, какъ начто общепринятое и практикуемое тысячами привилегированныхъ людей, создають безячество и пролетаріать. Бъдняки и пропойцы ночлежныхъ домовъ внушиле Толстому мысль, что для излѣченія зла жизни надо, прежде всего, излѣчить самого себя, что внѣшиняя неправда неизбѣжна при существованіи неправды внутренней, что, въ ковить концовъ, надо начинать съ самихъ себя, безъ чего тщетны и ничтожны будуть всть попытки общественнаго переустройства и если поведуть къ чему, то развѣ къ созданію новаго рабства взамѣнъ нынѣшняго. Вполнть естественно и даже неизбъжно для Толстого, какъ кающагося дворянина, какъ человѣка съ юности носившаго въ себть сознаніе трагическаго противорѣчія между бариномъ и мужикомъ, привилегированнымъ и непривилегированнымъ, было обратиться къ старику Акиму и въ его жизни искать указаній.

Совъсть великаго писателя, возмущенная безобразіями и неправдой культуры, нашла свое успокоеніе въ подобіп крестьянской жизни. Съ этой поры онъ не разстается съ мыслью о долгь передъ народомъ, о необходимости расплаты съ нимъ и въ каждомъ вопросъ онъ старается встать на мужицкую будто бы общинную точку зрънія. Критикуя современное искусство, Толстой говорить между прочимъ:

"Нынче вѣдь куда ни пойди—въ книжный магазинъ, въ посудный, ювелирный — вездѣ искусство. И не какое-инбудь любительское искусство, а патентованное, съ дипломами и золотыми медалями. Пойдите въ театръ—тамъ опять искусство: какая-нибудь госножа поги выше головы задираетъ. И эта гадкая глупость не только не считается неприличнымъ дѣломъ, а, напротивъ, возводится въ вѣчто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится въ газетахъ даже постоянное мѣсто, на-ряду съ величайшими міровыми событіями. Нѣкоторые органы печати имѣютъ еще для этого и постоянныхъ цѣнителей, которые часто ночью, прямо изъ театра, ѣдутъ въ типографію и тамъ немедленно, при грохотѣ машинъ, пишутъ свои впечатлѣнія, поспѣшая, дабы міръ заугра могъ уже знать, какъ именно вчера такая-то госножа въ такомъ-то театрѣ ноги вверхъ задирала".

Недовольство ръзкое, полное и есть верховный принципъ этого недовольства:

"Да, мы ъдимъ, пьемъ, одъваемся и наслаждаемся. Мы рисуемъ лъпимъ, пишемъ, музицируемъ такъ, что "они" насъ не понимаютъ. Для собственнаго развлеченія мы пропагандируемъ какія-то "пакостныя" идеи и теоріи, мы даемъ просторъ своему извращенному и пресыщенному вкусу, восторгаемся "гнилымъ" декадентствомъ и "наглымъ" инцшеніанствомъ, тогда какъ мужикъ хочетъ и требуетъ, прежде всего, чтобы искусство возбуждало въ немъ добрыя чувства". "Съ этой точки зрънія, — замъчаетъ г. Шестовъ, — Толстой осуждаетъ все современное искусство, начиная съ собственныхъ произведеній и кончая Шекспиромъ, Данте, Гсте, не говоря уже о менъе видныхъ и особенно болъе новыхъ писателяхъ, для осужденія которыхъ онъ въ своемъ краткомъ репертуаръ добродътельно-бранныхъ словъ не находитъ достаточно сильныхъ выраженій".

Посъщение ляпинскаго дома, — хотя, разумъется, этому посъщению совсьмъ нельзя приписывать роли послъдняго ръшающаго момента, — показало Толстому весь ужасъ, весь цинизмъ жизни "безъ труда". Страстно взялся онъ за трудъ, но не тотъ, который считался нужнымъ и важнымъ въ его кружкъ и которымъ онъ занимался и раньше, а трудъ, наиболъе соотвътствующій его ярко выраженному индивидуализму, цълью котораго было бы самоличное и полное удовлетворение всъхъ своихъ потребностей. Онъ сталъ пахать и съять, тачать сапоги и класть печи и, благодаря тому, что ему казалось, что онъ достигъ идеала, т. е. простоты мужиц-

каго существованія, и что самой жизнью своей онъ расплачивается за старый барскій грѣхъ жупрованія на чужой счеть — на него нахлынула радостная волна бодраго и смѣлаго настроенія. Мрачное и тоскливое "такъ жить нельзя!" смѣнилось увѣреніемъ, что черезъ 15 люто все зло и страданіе жизни исчезнуть.

Толстой увлекся сначала, такъ сказать, често внъшнивъ обиходомъ крестьянской жизни, но по мъръ того, какъ назначенный имъ для исцъленія человъчества иятнадцатильтній срокъ приходилъ къ концу, а человъчество продолжало пребывать въ прежней грязи нищеты и униженія,— это увлеченіе крестьянской жизнью стало принимать барски-мистическій характеръ подвижничества во имя искупленія гръховъ. Къ этому времени относятся его мечты о нищей жизни, о раздачъ своего имущества ближнимъ; здъсь же зародилась его теорія безбрачія и вегетаріанства.

Мужикъ и мужицкая жизнь продолжали служить огненнымъ столномъ во время этого долгаго и утомительнаго странствованія по песчанной пустынѣ въ поискахъ за живой водой вѣры и догмата, но это былъ уже мужикъ преобразованный—скорѣе раскольникъ, чѣмъ "мирный землена-шецъ", мужикъ, осмыслившій свою жизнь, знающій, гдѣ и въ чемъ ея правда, и въ то же время сохранившій во всей его цѣлости крестьянскій обиходъ. "Правда жизни въ трудѣ и братскомъ единеніи".

Толстой отказался оть мысли, но не могь отказаться оть проповеди, которая давала ему власть надъ людьми, потому что эта власть нужна ему, потому что самолюбіе его безмѣрно. Даже почтительный Сергѣенко дѣлаеть положительно остроумное замѣчаніе, говоря: "Л. Н. Толстой въ то же время обладаеть всеобъемлющей душой, жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — ненасытная жажда власти надълюдьми, съ другой — неодолимое рвеніе къ внутренней чистотѣ и сладости смиренія"— что легко объясияется встревоженнымъ голосомъ "привилегированной совѣсти", неправдой привилегированной жизни вообще и непріятнымъ сознаніемъ своего безсилія отдѣлаться отъ этихъ привилегій, такъ облегчающихъ и красящихъ человѣческую жизнь...

Къ чему же привели исканія Толстого правдивой и осмысленной жизни? его ужасть передъ неправдами современной культуры, его отвращеніе къ ея рабству, распущенности? Къ тому, конечно, что совъсть и разсудокъ являются и должны являться первыми и главными руководителями жизни, что совъсть человъка запрещаетъ ему жить на счетъ труда ближняго, обращать этого ближняго въ раба,—а значитъ и участвовать въ какомъ бы то ни было организованномъ или неорганизованномъ наспліи надъ себъ подобными. Совъсть—верховный руководитель и если не въ силахъ человъка уничтожить зло, то въ его силахъ удержаться отъ участія въ

практик' зла или отъ содъйствія тымъ, кто это зло узаконяєть и увъков' в' в' практиваєть.

Несмотря на приступы мрачнаго отчаянія, о которых самъ Толстой подробно разсказаль въ "Испов'єди", такіе приступы, когда онъ, счастлив'єйшій изъ смертных прячеть отъ себя шнурокъ, чтобы не пов'єситься, и не ходить на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя оть жизни— въ немъ огромно и велико хот'єніе жить, все равно какъ огроменъ и великъ страхъ передъ смертью.

Вся его философія, всъ противоръчія его философіи, всъ изм'яны вчерашнему во имя сегодняшняго новаго и лучшаго или такого, которое кажется лучшимъ, объясняются его жаждой духовнаго самосохраненія. Челов'якъ могучей энергіп, онъ не хочеть п не можеть допустить отсутствія въ себъ цъльнаго и гармоническаго міросозерцанія, онъ хочетъ знать и понимать все. Его безпокопть печальная фигура Сони въ "Войнъ и Миръ"-- п онъ жестоко, страннымъ п напвнымъ толкованіемъ евангельскаго текста оправдываетъ смерть ея духа и увяданіе ея жизни; онъ ведетъ на либель Анну и Вронскаго потому, что въ ту минуту, когда онъ ведеть ихъ, ему для собственнаго спокойствія, блага и равновісія нужны абсолютныя правила, торжество которыхъ — самое важное и ценное, безконечно болъе важное и цънное, чъмъ личное счастье человъка; опъ напуганъ циничной гибелью обитателей ляцинскаго и рожновскаго домовъ, сначала "благотворитъ" имъ, но потомъ, понявъ, правильно или неправильно-безразлично, что эта циничная гибель явилась результатомъ пренебреженія къ труду, страстно берется за этотъ самый трудъ, стараясь наполнить имъ весь свой день. Культура со всеми своими условностями, всей своей инщетой и развратомъ камисмъ ложится на его совъсть, и онъ всеми силами старается отделаться отъ нея.

Это псканіе правды и смысла жизни, это страстное желаніе отдівлаться отъ привилегій, чтобы стать просто челов'єкомъ — д'єйствительно прекрасное и всемірно историческое зр'єлище. Конечно, во всемъ этомъ много мечтательности, много чрезм'єрныхъ заботъ о собственной нравственной чистоть, даже чистоплотности, но когда говорятъ объ этомъ, то забывають, что всіє указанныя черты только частичка гиганта Толстого, а не весь онъ, что весь онъ и не понятъ еще нами, что мы поймемъ его не раньше, ч'ємъ поймемъ всю нашу прошлую культуру, самымъ типичнымъ, самымъ мощнымъ, красивымъ и самонад'єяннымъ представителемъ которой онъ является.

Не начатки Толстого важны и не его пропов'єдь важна, —важна его суровая критика, полная искренности, важно то, что въ Москв'в пли Ясной Полян'в живеть челов'єкъ, который, какъ всё люди, можеть пспытать

обманъ и пллюзію, но не можетъ примѣниться къ нимъ, который все самъ то дерзко, то съ несомнѣннымъ страданіемъ и мукой срываетъ мишуру нашего культурнаго бытія. Что бы тамъ ни говорили, это во всякомъ случаѣ "человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенской жизнью. Не совсѣмъ правильным черты лица обличаютъ умъ необыкновенный". Это, говоря высокимъ слогомъ, герой-богатырь и Микула Селяниновичъ не только нашей литературы, но и нашей жизни, человѣкъ, не знающій, что такое трусость мысли...

"Воскресеніе" Толстого лучше всего доказываеть, какъ неутомимо работаеть его критическая мысль, какъ старается онъ вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецовъ и еще разъ напомнить людямъ, что "суббота для человъка, а не человъкъ для субботы", что "веселы растенія, птицы и насъкомыя и дъти, но люди—большіе, взрослые люди—не перестають обманывать и мучить другъ друга", что они считають, что "важно не это весеннее утро, не эта красота міра Божія, данная для блага всъхъ существъ, красота, располагающая къ миру, согласію и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать надълюдьми..."

Толстой въ своемъ романѣ перечисляеть всѣ тѣ субботы, въ жертву которымъ люди приносятъ живущее въ ихъ душѣ царство Божіе. Это субботы условностей, обычаевъ и приличій, жестокости и власти надъ другими, субботы формализма, рутины и правилъ, желанія стать выше другихъ и показать свое превосходство надъ ними. Въ этомъ смыслъ вонстину геніальнаго романа...

"Суббота для человъка, —а не человъкъ для субботы", — эта простая истина имъетъ универсальный, общенсторическій смыслъ. "Выло всегда и есть теперь много пенужныхъ субботъ, которыя стъспяютъ и давятъ людей. Опъ, созданныя когда-то жизпью, скоро перерастаютъ ее и затъмъ продолжаютъ существовать независимо отъ общественныхъ нуждъ. Вмъсто того, чтобы служить человъку, человъкъ начинаетъ служить имъ. Это то, къ чему мы привыкли, но что не пужно намъ. Это то, что усложняетъ жизнь механически, лишая ее органической цъльчости. Это общественные предразсудки и установленія въ тъ историческіе моменты, когда они отслужили свою службу обществу. Это мертвецы, которыми мы окружены и которые сами не живутъ и другимъ не даютъ жить. И именно противъ этихъ механическихъ усложненій жизни протестовали лучшіе люди въ исторіи. То упрощеніе жизни, къ которому они стремились, есть такимъ образомъ не сокращеніе ея органическаго роста, а отрицаніе всевозможныхъ условныхъ, отжившихъ институтовъ".

По Толстой не только протестуеть, онъ требуеть борьбы во имя жалости и состраданія, во имя человіческаго достоинства и голоса правды, живущаго въ каждомъ изъ насъ, — голоса, который не можеть заглушить ни грязь, ни униженія жизни. Онъ говорить намъ: вотъ передъ вами непо-хороненные мертвецы, воть призраки, пугающіе васъ, воть тѣни прошлаго и его пережитки, ничего не дающіе живой жизни и требующіе лишь новыхъ и новыхъ жертвъ... Устыдитесь, воспряньте духомъ: борьба въ сердцѣ вашемъ возможна, необходима, легка и несеть за собой радость.

Подведу итоги. Прежде всего для меня очевидно, что между Толстымъ-художникомъ и Толстымъ-моралистомъ и проповъдникомъ существуетъ непримиримое противоръчіе. Толстой-художникъ отрицаетъ роль личности въ исторіи, ея силу, Толстой-моралистъ строитъ свою проповъдь на признаніи этой роли и силы. Для Толстого-художника человъкъ, прежде всего жертва, для Толстого-моралиста человъкъ герой.

Да, это такъ... И чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только спросить себя: развѣ идея необходимости не составляла всегда той оси, вокругъ которой творчество Толстого сдѣлало свой полный оборотъ? Развѣ не это идея "Войны и Мира", "Анны Карениной" и даже "Крейцеровой сонаты" или "Власти тьмы?" Развѣ, читая эти дивныя произведенія, вы не убѣждаетесь на каждой страницѣ, что все случилось именно такъ, какъ должно было случиться, и что иначе оно и случиться не могло, что въ жизни есть какая-то страшная, неотразимая логика, не видя, не понимая которой, люди живутъ иллюзіями страстей и своей будто бы свободной воли... Развѣ Соня могла добиться личнаго счастья, развѣ Анна могла не кончить самоубійствомъ?

Прекрасно замѣтилъ одинъ изъ нашихъ критиковъ, имѣя въ виду именно этотъ самонадѣянный элементъ проповѣди Толстого:

"...Нужно удивляться. — говорилъ онъ, — какъ графъ Толстой не понялъ этого въ человъческой природъ. И особенно странно это будетъ
для всякаго, кто, вчитываясь въ художественныя произведенія его, наблюдаль, какъ всюду, рисуя жизнь человъческую, онъ оттъияетъ принудительность всёхъ движеній человъческаго сердца, его страстей и
антипатій и вытекающихъ отсюда дъйствій. Неопредъленности, хаотичности, безбрежнаго произвола онъ мудро не нашелъ въ жизни и не
изобразилъ. Все движется у него свободно и однако по опредъленнымъ
путямъ, оттъ которыхъ не уклонитея. Красота жизни, по этимъ путямъ
движущейся и развивающейся, только повидилому свободной, но уже
данной, заложенной въ характерахъ всёхъ дъйствующихъ лицъ, —это и
составляетъ пеисчерпаемый художественный и философскій интересъ его
произведеній.
"И вотъ, такъ мудро и такъ глубоко понявъ жизнь, онъ непости-

жимымъ образомъ на самый источникъ ея — человъка, въ моментъ такихъ страшныхъ для себя тревогъ и ръшеній, вдругъ посмотрѣлъ, какъ ребеногъ. Все непонятно въ этомъ, и однако все это такъ. Самъ излившій такое богатство идей, самъ невольно и, быть можетъ, иногда безсознательно бравшій перо и писавшій чудныя страницы своихъ произведеній, Богъ знаетъ откуда и однако нетерпѣливо выливавшіяся,— этотъ человѣкъ могъ подумать и сказать, что другіе люди, милліоны подобныхъ ему существъ, могуть по произволу заставлять себя или тачать сапоги, или заниматься философіей; что человѣкъ есть самодвижущаяся кукла, которая можетъ опредълить себѣ: "пойду до этого", или еще — "никогда не сверну направо". Удивительное зрѣлище пророка, истиннаго пророка, который подумалъ бы, что вдохновенныя рѣчи говоритъ черезъ него не Богъ, по обманщикъ-жрецъ, за инмъ сидящій.

"Какъ только произошла эта ошибка въ главномъ, —еще въ тъ старые тревожные дни, которые пережилъ въ своей совъсти нашъ знаменитый писатель, —такъ тотчасъ все смъшалось въ хаосъ въ его идеяхъ и требованіяхъ. Все стало ошибочно и однако ужъ непреодолимо, —разъ отклонились въ сторону при разръшеніи центральнаго вопроса его высокое сердце и благородный умъ. Неизбъжно стало отрицаніе всего, что, за отсутствіемъ связи съ какой-либо высшею цѣлью, потеряло опору въ себъ. Все, что наросло на человъкъ въ исторіи, —представилось ему, — наросло фатально и ненужно, безъ какого-либо опредъленнаго смысла и безъ прочнаго основанія. Все это не выросло изъ человъка, но придумано имъ, какъ забава для своего пустого ума или для заглохшаго сердца. Только безъ цѣли все это давитъ людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать передъ цриродой такъ же легко, какъ стояли тысячелѣтія тому назадъ".

В. Розановъ

Это върно. "Теперь Толстой хочеть сразу перешагнуть въ царство любви и правды, онъ призналъ полную, абсолютную свободу человъческой воли, полную и безусловную возможность согласовать историческій ходъ развитія съ нашими желаніями и такъ же смѣло сталъ отрицать необходимость и закономѣрность нашей жизни".

То же говорить и г. Шестовъ съ своимъ обычнымъ недовъріемъ къ Толстому:

"Несомитьно, что не только Ницше, но и гр. Толстой съ учениками разговариваеть по-школьному, дѣлясь съ ними только "выводами" и уганвая отъ нихъ ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительнымъ удѣломъ "учителя". Оттого у него на первый плавъ выдвигается чисто писаревская, т. е. юношеская увѣрейность, что "стоитъ только захотѣть людямъ", и искусство для искусства будетъ замѣнено другимъ хорошимъ искусствомъ. Гр. Толстой знаетъ, что кроется подъ этимъ "стоитъ людямъ захотѣть". Въ этихъ словахъ говоритъ не писаревская молодая вѣра, а разочарование долго и упорно боровшагося стараго человѣка, рѣшившагося отказаться отъ неравной

борьбы. Онъ эти слова не для себя придумаль, а для учениковь, для другихь, чтобы имъть возможность отвязаться оть преслъдующихъ сомнъній и перейти отъ ставшаго невыносимо тяжелымъ дъла—философіи—къ болье легкому, простому и утьшительному занятію—проповъди".

Но имъя въ виду это противоръчіе можно согласиться, какъ кажется, въ слъдующемъ:

- 1) Толстой, съ моей точки зрѣнія, является самымъ крупнымъ и яркимъ выразителемъ всѣхъ лучшихъ пдеалистическихъ сторонъ нашей прежней старо-барской культуры. Въ своихъ произведеніяхъ онъ подвелъ ей итоги, онъ далъ ея отрицаніе, но не могь, конечно, освободиться отъ ея власти, потому что это власть въковъ и поколѣній. Онъ говоритъ не отъ себя, онъ говоритъ отъ всего прошлаго, вѣрнѣе сказать, его верховъ-его высшаго слоя, почему естественно, что
- 2) мотивъ совъсти является преобладающимъ въ его книгахъ, его работахъ, всей его жизни. Его основная задача найтч миръ и спокойствіе своей встревоженной совъсти. Съ самаго начала эта задача встала передъ нимъ во всей ея огромности. Онъ зналъ ее еще въ дни юности, когда онъ увлекался Лермонтовымъ, когда виъстъ съ нимъ, смотря на картины войны, онъ могъ сказать:

Я думаль: "жалкій человькъ! Чего онъ хочеть?.. Небо ясно, Подъ небомъ мъста много всъмъ, Но безпрестанно и напрасно Одинъ враждуеть онъ... Зачилиз?.."

И это "зачімъ?" — вопросъ неотвязный, вопросъ на всю жизиь. Сначала на Кавказѣ или подъ Севастополемъ странно и дико было видѣть среди этой грандіозной, могучей прпроды маленькихъ людей, мучающихъ себя, убпвающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ, и странной казалась смерть живого и страстно хотящаго жить существа отъ крошечной пульки, у подножья суроваго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, тапиственномъ; потомъ все болѣе страняой и дикой стала казаться вся человѣческая жизнь съ случайнымъ и жестоко-несправедливымъ распредъленіемъ счастья и страданія... Культура и культурное существованіе все болѣе тяготили совѣсть;

3) у Толстого, какъ у кающагося дворянина, между прочимъ, какъ у человъка, по праву своего рожденія получняшаго огромныя привилегій, совъсть должна была говорить особенно властно и сильно. Я указывалъ выше, что мърка кающагося дворянина, какъ слишкомъ узкая, хотя и глубокая, исторически такъ превосходно покрывающая нашихъ самобытныхъ "радикаловъ" — далеко не покрываетъ собой сложной и огромной психологіи Тол-

стого, но и этого элемента не вычеркнешь изъ его души, и онъ самъ дорожитъ имъ, самъ ценитъ его, что доказывается его любовнымъ отношеніемъ хотя бы къ пустопорожнему князю Нехлюдову. Толстой позналъ муки за свое привилегированное общественное положеніе: оно стесняло его, какъ сытость среди голодныхъ, какъ слишкомъ яркій и дорогой костюмъ среди оборванцевъ человечества, но совсемъ разстаться съ нимъ онъ, конечно, не могъ, хотя, какъ раньше, такъ и теперь, мысль о тёхъ—

> Чьи работаютъ грубыя руки, Предоставивъ почтительно намъ Заниматься искусствомъ, паукой, Предаваться мечтамъ и сграстямъ

-- бол'взненно смущаеть его. Чтобы примирить свой внутренній міръ, гармонія котораго постоянно нарушалась "жертвами культуры и цивилизаціи", онъ сталь

- 4) стремиться къ простоть жизни. Конкретный образъ этой простой, правдивой жизни быль данъ ему мужикомъ. Сначала онъ постарался приблизиться къ нему съ внъшней стороны: сталъ пахать, косить и съять, тачать сапоги, класть печи, но постепенно мужицкое міросозерцаніе все больше овладъвало имъ. И онъ сталъ громить культуру, науку, цивилизацію, сталъ ставить имъ строго утилитарныя, практическія цѣли, сталъ требовать отъ нихъ немедленнаго исцѣленія язвъ человѣчества, проповѣди добра и братскаго единенія и, находя, что они въ этомъ случаѣ безсильны, отвергь ихъ. Главные пункты его обвиненія сводятся къ тому, что
- 5) культура, наука и искусство, служа интересу лишь сильныхъ и богатыхъ, только усложняютъ жизнь и находять это служеніе богатымъ и сильнымъ настолько для себя пріятнымъ и выгоднымъ, что еще больше угнетають и принижають массу, которая можеть подняться лишь съ торжествомъ добра и братскаго единенія. Между тѣмъ и добро, и братское единеніе совершенно забыты культурой, наукой и цивилизаціей. Эти послѣднія "три" только усложняють жизнь, господиномъ которой каждый можеть быть лишь при ея безусловной простотю, при ея потребительно хозяйственныхъ и общинныхъ укладахъ. Каждый самъ долженъ удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ и имѣть для этого достаточныя средства. Идеаломъ является близость къ природѣ и жизнь, согласно ея указаніямъ, которыя вопстину прекрасны. Въ этомъ идеалъ наиболѣе ярко проявился титаническій индивидуализмъ Толстого, какъ проявился онъ и
- 6) въ его правственной проповъди, и между прочимъ, въ требованіи непротивленія злу, которое напрасно понимается, какъ голосъ смиренномудрія. Смиренномудрія у Толстого нѣтъ, есть

- 7) гордыня мысли, есть пугающая даже сила вѣры въ свою мысль н ея безусловную пстинность. Эта сила въры, порождениая геніемъ, безконечными удачами, тъмъ, что Толстой говорить не отъ себя, а отъ стихійной мудрости въковъ и поколъній, отъ радостей и разочарованій всей нашей старо-барской культуры, - вынесла испытанія почти нев'єроятныя, но и теперь осталась такой же могучей, юной и смёлой, какой была десятки лёть тому назадъ. Сомнънія безмърныя, отчаяніе глубокое, внушающее даже мысль о самоубійстві: - все "образовалось", и старый, великій человікть не знаеть дряхлости мысли, какъ не знаеть онъ дряхлости тела. Онъ попрежнему дъятеленъ, попрежнему ищеть, попрежнему учить, попрежнему презрительно отвергаетъ все ответы, идущіе извие, и говорить: "это не то, это вы оставьте. Это л'єнь вашей мысля и равнодушіе вашего сердца, это робкая жажда покоя и примиренія заставляеть васъ привітствовать пустыя и ничтожныя поправки нашего знанія и нашего общежитія... А самъ онъ непримиримъ, потому что онъ вършть въ силу человъческаго хотенія, во всемогущество голоса внутренней правды, въ возможность воскресенія для каждаго, какъ бы низко онъ ни палъ, въ возможность воскресенія всей жизни и, какъ проповедникъ,
- 8) совершенно отрицаетъ внушенную намъ наукой, культурой и сложностью жизни вообще, идею исторической необходимости. Онъ считаетъ ее иенужной и ничтожной, быть можетъ, главнымъ врагомъ своей проповъди. Не видитъ и не хочетъ видътъ, какую силу придаетъ она людямъ, какъ, опираясь лишь на нее, могутъ они создавать свои воздушные замки на каменномъ фундаментъ. Онъ говоритъ намъ о фикціи свободнаго человъка, и въ этомъ
  - 9) дивная красота и привлекательность его проповъди...
- 10) Толстой поняль, что наша культура— это прежде всего обязательство, это прежде всего уступка части или всего себя другимь для "пользы цёлаго", для построенія какого-то, невіздомаго никому зданія проблематическаго будущаго. Какъ п Толстой, каждый человікь, въ большей или меньшей степени чуткій, сознаеть, что культура требуеть оть него очень многаго, даеть же ему взамінь очень мало, если только онъ весь не ушель въ свое собственное довольство— этоть счастливый исходь большинства.
- О. М. Достоевскій (1822—1881). Нмя Достоевскаго упоминается, обыкновенно, на ряду съ именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станетъ отрицать за нимъ права быть поставленнымъ въ первыхъ рядахъ "стан славной" беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но если и возможно сближать Достоевскаго съ его сверстниками съ точки зркнія мъста,

времени, силы таланта и общности "литературнаго происхожденія" отъ Гоголя, то подобное сближение очень трудно и потребуеть самыхъ замысловатыхъ натяжекъ, разъ ны перейденъ къ духу, смыслу и формъ произведеній. Всемь этимь Лостоевскій уже обязань преимущественно себе и страннымь обстоятельствамъ своей личной жизни. Это - его неотъемлемая собственность, въ которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его бользненный исплопатическій геній, оригинальность его мышленія и фантазіи, не имъющая ничего подобнаго и равнаго въ русской литературъ. Положительно трудно не согласиться съ словами Н. Н. Страхова изъ его письма къ Достоевскому: "очевидно, по содержанію, по обилію и разнообразію идей вы-у насъ первый человъкъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не протпворъчить то, что на всемъ вашемъ лежить особенный п разкій колорить". Въ чемъ же эта, всеми замеченная, но никемъ вполнъ ясно не формулированная особенность всей жизни и всей дъятельности Достоевскаго? Кой-какія параллели дадуть намъ отвъть на этоть вопросъ.

Въ произведенияхъ Гончарова и, въ особенности Тургенева, вамъ, прежде всего, бросается въ глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, вылакировано, отполировано, каждое слово на своемъ м'вств, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, въ которой было бы замътно утомленіе или неровность таланта. Каждое произведеніе такъ и просится въ переплетъ съ золотымъ обрезомъ. Каждая фигура, каждая, даже мимолетно появляющаяся на сцену личность у Тургенева -- точно пзъ мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки разъ обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потомъ уже давалось публикъ на прочтеніе, съ полной увъренностью въ усибхф, безъ всякой торонливости, безъ всякихъ заискиваній. Хорошо такъ работать, и счастливъ тотъ художникъ, который можетъ такъ работать. Но для этого нужны, прежде всего, средства и выдержка, внутренняя дисциплина. Ни того, ни другого у Достоевскаго не было. Во всю свою жизнь только двъ вещи онъ написалъ не на спъхъ и не къ сроку. Это--"Бъдные люди" — первый его романъ и "Братья Карамазовы" — последній. Все остальное писалось столько же изъ потребности, сколько и изъ-за заработка, когда, бывало, и всть нечего, и самъ Достоевскій по уши въ долгахъ сидить въ Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключеніями, у Достоевскаго исть ничего выдержаннаго, обработаннаго. Иногда целая сотия страницъ производить впечатление какого-то набора словъ, и только вдругъ, въ концъ, геній, преодолъвъ усталость, проявляется во всю мощь, точно молнія прорізываеть тучи и освіщаеть всю картину фантастическимь, дивнымъ блескомъ, Обыкновенно же--это тысячи непужныхъ подробностей, десятки отдельныхъ питригъ, нагроможденныхъ другъ на друга, частыя перемѣны темъ, внезапныя появленія новыхъ героевъ и героинь. Все это на сивхъ, на-скоро, съ натугами и порывами, кризисами творчества, молнісносными проблесками генія и удручающимъ вымучиваніемъ. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевскій не ум'яль и зачастую запродаваль, вм'ясто романа, бълый листъ бумаги, при чемъ "мошенники издатели" огораживали свои питересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевскаго, відь это одинъ и тоть же мотивъ: "денегъ, денегъ, денегъ", и мало-мальски чувствующій и мыслящій челов'якъ пойметь, какая трагедія разыгрывалась въ душћ великаго писателя, которому къ такому-то сроку непремънно надо приготовить такое-то количество листовъ. Разъ попавши въ лапы гг. Краевскихъ, Стелловскихъ, Достоевскій только подъ конецъ жизни вырвался изъ нихъ. Какой же силы долженъ былъ быть талантъ, успѣвшій проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и ръзкіе признаки если и не помраченія, то, во всякомъ случав, психопатизма, по нашему-пстеричности?..

Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ писали и иншутъ, потому что у нихъ была потребность писать, такая же неотразимая, "органическая", какъ у другихъ всть, пить, спать. Литература и для нихъ-главное дело жизни, но не будь у нихъ таланта, они преспокойно прожили бы и безъ нея. Пишу потому, что иншетса, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевскаго литературная даятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Онъ самъ себя не разъ называлъ литературнымъ пролетаріемъ и называль совершенно основательно, хотя усп'єхъ и удача пріобрътались имъ сравнительно легко. Какъ ни великъ былъ его геній, сившка портила д'вло, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя, то со злобой, то съ отчаяніемъ повторять: "эхъ, кабы хоть одинъ романъ написать такъ, какъ пишутъ Тургеневы да Толстые"... А сколько униженій, сколько невидныхъ самолюбивыхъ мукъ, сколько зависти и ревности къ другимъ, болве счастливымъ, которымъ отъ рожденія дано то, чего ем у Достоевскому, удалось достичь лишь трудомъ цёлой жизни, т. е. матеріальнаго обезпеченія. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказовъ, писать, несмотря на припадки, и пр. Жизнь Достоевскаго — это полная трагизма борьба генія съ рынкомъ...

Но, вмѣстѣ съ этимъ, Достоевскій до страсти любилъ литературу и внѣ ея не искалъ ни заработковъ, ни занятій. Онъ съ гордостью называлъ себя литераторомъ, хотя и нищимъ литераторомъ, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь въ

этомъ родъ. Только по временамъ срызались у него невольныя проклятія, когда нужда слишкомъ ужъ начинала давить, но и туть онъ твердо оставался на посту. Воть любопытный отрывокъ изъ одного письма, достаточно характеризующій эту душевную трагедію литературнаго пролетарія. Д'єдо въ томъ, что Кашппревъ, редакторъ "Зарп", не выслалъ ему къ сроку 75 р. Достоевскій разражается следующими строками: "Неужели онъ думаеть, что я писалъ ему о своей нуждъ только для красоты слога. Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложиль. Да чорть со мной и съ моимъ голодомъ. Но, ведь, моя жена кормить ребенка, что жъ, если она последнюю свою шерстяную юбку идеть сама закладывать. А, ведь, у насъ второй день сиегъ идеть, не вру, справьтесь въ газетахъ, — в'едь она простудиться можетъ. Неужели онъ не можетъ понять, что мит стыдно объяснять ему все это. Да неужели уже онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ, обращаясь со мной такъ небрежно, после того, какъ я писалъ ему о нуждахъ жены. Оскорбилъ, оскорбилъ... — Онъ скажетъ, можетъ быть: "а чорть съ нимъ и съ его нуждой. Онъ долженъ просить, а не требовать" и т. д. И такую вещь приходится писать автору "Б'єдныхъ людей", "Записокъ изъ Мертваго дома", "Преступленія и наказанія"... Фразы же, въ родъ: "я до того заработался, что отуп'влъ, и голова какъ забитая" — повторяются постоянно.

И все же Достоевскій не только не оставляль, но даже и не думаль оставить своей литературной лямки.

Оставимъ однако борьбу съ рынкомъ и перейдемъ къ другой сторонъ вопрост. "Ловкій французь или німець, писаль Н. Н. Страховь къ Достоевскому, - имъй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошель бы первостепеннымъ світпломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секреть, мив кажется, въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, визсто двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образъ и десяткъ сценъ". Этотъ совершенно верно указанный недостатокъ — такъ какъ сущность литературнаго таланта въ томъ и состоитъ, чтобы съ наименьшими затратами выраженія, въ шпрокомъ смыслів слова, пропавести наибольшее впечатлівніе на читателей-происходить отчасти отъ сившки въ работв, отчасти и отъ другихъ причинъ. Дело въ томъ, что талантъ Достоевскаго, -талантъ совствив особенный, исключительный. Владеть имъ онъ такъ и не научился до конца жизни. Это таланть неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновеніе, пначе у него п двухъ строкъ не выходило. Свои темы онъ бралъ сразу, приступомъ, однимъ размахомъ

рисовалъ самые сложные свои тины, напр. Ив. Карамазовъ, Раскольниковъ, Свидригайловъ, а не подбирался къ нимъ исподтишка, понемногу. Великій мастеръ въ исихологическомъ анализъ, Достоевскій совствиь не былъ мастеромъ въ детальной живописи. Онъ не могъ такъ возиться, такъ разглядывать по частямъ своихъ героевъ, какъ Толстой, не умълъ такъ вырисовывать ихъ, какъ Тургеневъ, но онъ, какъ никто, умълъ жить съ ними, страдать съ ними, мучиться и волноваться. Созерцательности въ немъ не было ни на іоту, оттого-то творчество такъ истощало его. Въ то время какъ Гончаровъ смотритъ на жизнь удивительно умнымъ, понимающимъ п въ то же время удивительно сытымъ взглядомъ, Достоевскій-весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоить передъ вами, вперивъ свой испытующій геніальный взглядъ въ самую глубину души человъческой, творя судъ надъ правымъ и неправымъ съ медлительностью все испытавшаго и все постигшаго генія, Достоевскій или проклинаєть, или благословляеть, съ любовью или съ ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность таланта, это въчное клокотаніе въ груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виновать въ этомъ личный, по насл'єдству полученный Достоевскимъ характеръ, его, какъ сейчасъ увидимъ, истеричность а потомъ и еще одно обстоятельство. "Въ то время, какъ большинство беллетристовъ 40-хъ годовъ, будучи выходцами изъ деревень, принадлежатъ къ рыхлому помещичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически нервнымъ сыномъ города, а во-вторыхъ, въ то премя, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата". Этому сыну города, интеллигентному пролетарію всегда раздраженному, всегда разстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу съ жизнью и рынкомъ, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своихъ героевъ. Его безпоконть жизнь, ся матеріальная сторона, ся правственныя проблемы. Онъ какъ бы сторонится отъ красоты, изящества, наслажденія. Онъ терить не можеть никакихъ художественныхъ аксессуаровъ. Жизнь — это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где туть целоваться да миловатьсяили описывать поцелун да милованія. Жизнь—задача, долгь, обязанность, борьба, наконецъ, послъ которой руки и ноги будуть въ крови. Поэтому въ произведеніяхъ Достоевскаго вы не найдете ни очаровательныхъ описаній прпроды, ни захватывающихъ сценъ любви, свиданій, поцёлуевъ, ни обворожительныхъ женскихъ типовъ. Все это Достоевскій отрицаеть въ принципъ. Въ "Бъсахъ", въ лицъ писателя Кармазинова, онъ потъшался надъ Тургеневымъ за его "страсть пзображать, напр., поцёлун не такъ, 31

какъ они происходять у всего человъчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться въ ботаникъ, при чемъ и на немъ должевъ быть непремънно какой-нибудь фіолетовый оттънокъ, котораго, конечно, никто не видалъ, а дерево, подъ которымъ усълась интересная пара, непремънно какого-нибудь оранжеваго цвъта". Этотъ пурпзмъ, очевидно, происходилъ отъ слишкомъ серьезнаго, слишкомъ вдумчиваго отношенія къ жизни, которая представлялась Достоевскому, какъ религіозная проблема прежде всего. Все равно, какъ каждаго его героя жизнь прежде всего мучаетъ, такъ она мучила и его самого. Гдъ тутъ описывать поцълуи интересныхъ паръ... Это-то ужъ, несомнънно, взглядъ на жизнь тяжкодума, городского пролетарія.

Сынъ города виденъ также и въ выборъ сюжетовъ. Баре Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ баръ прежде всего и рисовали и, какъ дополненіе къ нимъ, мужика. Третьяго сословія, горожанъ, мѣщанъ, разночинцевъ, они почти не затрогивали, иногда развѣ преимущественно для ради "опроверженія". Изящнаго общества Достоевскій не зналь и не выводиль на сцену въ своихъ произведеніяхъ. Міръ чиновничества, интеллигенціи, городского пролетаріата — вотъ его сфера. "Онъ любить вводить читателя въ городскіе вертены, трущобы, гдв царять нищета и разврать. Онъ даже, какъ Диккенсъ, проникнутъ ихъ мрачной поэзіей. Не вдаваясь въ описаніе красотъ природы, онъ очень часто развертываеть передъ читателемъ иного рода ужасающія картивы, отъ которыхъ мурашки ползуть по спинь. Это въ особенности Петербургу свойственная картина городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье, или зимнюю вьюгу, когда вск, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ запываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголкахъ, и лишь безиріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодътыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ сифгомъ, пронизываемыя вфтромъ и погруженныя въ какія-нибудь полубезумныя грезы".

Къ довершенію всего, т. е. своей особенности, Достоевскій былъ несомнівнымъ психопатомъ, не помізшаннымъ, говорю я, а психопатомъ, что не то же самое. Въ дітствіт онъ страдалъ галлюцинаціями, потомъ падучей. Но и кроміт этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знаетъ всякій, это мучительное недовіріє къ себіт, своимъ силамъ, жизни, это подозрительность въ отношеніи ко всякому, опять-таки начиная съ себя, это боязнь, испуганность передъ жизнью вообще. Что же такое "истеричность", объ этомъ лучше всего скажетъ намъ самъ Достоевскій—величайшій изъ психопатологовъ. Отсылая за подробностями къ "Братьямъ Карамазовымъ", я беру характеристику истерической натуры въ изложеніи д-ра Чижа: это

"неустойчивое равнов'ьсіе исихическихъ отправленій, чрезм'єрно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакція психическаго механизма и быстрая сміна его возбужденій. Въ характерів такого рода больныхъ бросается въ глаза пестрая смъсь настроеній и аффектовъ, симпатій и антинатій, представленій то веселыхъ, то грозныхъ, то серьезныхъ, то низменныхъ, то съ философскимъ пошибомъ, стремленій, полныхъ энергіи, но скоро и пропадающихъ... У этихъ же больныхъ есть и другая замъчательная черта — самолюбіе. Они самые напвные эгопсты, говорять только о себъ и постоянно, съ самымъ живымъ интересомъ, стараются обратить на себя общее вниманіе, возбудить участіе, заинтересовать всёхъ своею личностью, своею бользнью, даже пороками". Въ этомъ портреть трудно не узнать Оед. Мих. Достоевскаго, его неуравнов вшенную, неровную натуру, полное отсутствіе внутренней дисциплины, капризность, быструю, безпричинную сміну восторговъ и отчаянія, симпатій и антипатій, крайняго увлеченія и холоднаго равнодушія. Страшно за челов'єка, которому приходится жизнь прожить съ такимъ характеромъ, а къ тому же если этотъ человъкъ талантливъ, бъденъ, напвенъ, какъ ребенокъ...

19

Литературную д'ятельность Достоевскаго можно грубо разд'ялить на два періода: до каторги и посл'я каторги. Первый быль главнымъ образомъ посвященъ униженнымъ и оскорбленнымъ, челов'я ческому страданію вообще и протесту противъ него съ точки зр'янія гуманныхъ началъ, выработанныхъ движеніемъ 40-хъ годовъ. Во второмъ період'я Достоевскій сосредоточилъ главное свое вниманіе на изученіи русскаго "своеволія", которому и посвящены лучшіе его романы "Преступленіе и наказаніе", "В'ясы", "Братья Карамазовы".

Опредъляя свое литературное происхожденіе, онъ говорить: "всё мы вышли изъ Гоголевской "Шинели". Не изъ "Шинели" вышли, конечно, "Преступленіе и наказаніе" или "Братья Карамазовы", но "Шинель" могла дать толчокъ къ вдохновенію для "Бѣдныхъ людей", "Двойника", Униженныхъ и оскорбленныхъ" и т. д. Важнѣе "Шинели" общее филантропическое настроеніе эпохи, которое заступилось за права угнетенныхъ, на какой бы ступени общественной лѣстницы они ни находились. Самъ больной, несчастный и всю жизнь нищій, Достоевскій такъ глубоко, какъ никто, могъ заглянуть въ эти подполья и чердаки нашей общественной жизни и въ психологію оскорбленнаго, въ которомъ тешлится еще искорка собственнаго достоинства. Оскорбленнаго за что? Вотъ вопросъ, который мучаеть героевъ первой половины его литературной дѣятельности, и этотъ вопросъ задаютъ себѣ одинаково настойчиво и Дѣвушкинъ, и Голядкинъ, и Иванъ

Петровичъ, стоя передъ глухой стальной съткой общаго равнодушія человъка къ человъку. "За что? Развъ миъ нътъ мъста на землъ? Развъ крупица счастья не должна бы выпасть и на мою долю?"--- робко вообще и смело лишь въ припадкахъ сумасшествія, съ тоской безнадежности н взрывами негодованія, съ жгучей ненавистью и съ жгучей любовью къ людямъ спрашиваютъ себя эти замухрышки-чиновники и замухрышки-писатели, у которыхъ лишь пэредка достаеть силы, чтобы совсемь уйти въ подполье и оттуда "метить" людямъ, но метить, терзая себя и полосуя свое сердце каждой местью. Туть у Достоевскаго глубочайшая психологія современнаго человъка -- пролетарія, рвущагося къ жизни и безжалостно отгалкиваемаго отъ нея то дворянскими привилегіями, то наглостью сильныхъ, то чемъ-то стихійнымъ, вырастающимъ до размеровъ судебъ. Но что же дълать съ этимъ выпавшимъ на долю униженіемъ, какъ принять его? Какое фантастическое зданіе смиренія, радостно воспринимающаго удары, или же борьбы, свирьно расточающей эти удары, падо выстроить, чтобы жить? И каждый романъ Достоевскаго -- такое новое зданіе, въ которомъ могъ бы жить живой Богь человька, давая ему отвъты на всъ вопросы, разрешая все сометнія, обрекая на смиренную любовь пли гордое возстаніе. И зданіе все равно какое: съ Богомъ или безъ Него-должно быть воздвигнуто, такъ какъ убить человека нельзя, такъ какъ въ каждомъ, самомъ большомъ и самомъ маленькомъ, богатомъ и бъдномъ, въчномъ каторжникъ и выпачканномъ чернилами чинушкъ- лежитъ одинаковое, священное право на счастье и смыслъ своей жизни.

Какой смыслъ человъческаго страданія? Есть ли въ немъ смыслъ вообще? Какъ примирить страданіе человъка съ сострадающимъ Богомъ?—воть вопросы, къ которымъ прилъпился геній Достоевскаго. И первый факть, который онъ здѣсь увидѣлъ, это тотъ, что страданіе приводить и къ полному паденію, простраціи, и къ высочайшей правственной чистоть, къ святости. Паденіе такъ же влекло его къ себѣ, какъ и святость, быть можеть, даже больше. Человъка въ безднѣ его паденія онъ больше всего понималъ, больше всего любилъ.

"Какъ ни привлекателенъ міръ красоты, — говорить одинъ изъ его критиковъ — есть нѣчто еще болъе привлекательное нежели онъ: это паденія человъческой души, страиная дисгармонія жизни, далеко заглушающая ея немногіе стройные звуки. Въ формахъ этой дисгармоніи проходять тысячелѣтнія судьбы человѣчества и, если мы посмотримъ на всемірную литературу, мы увидимъ, что ничей взоръ въ ней не былъ устремленъ съ такимъ проникновеніемъ на причины этой дисгармоніи, какъ взоръ писателя, котораго мы разбираемъ (Достоевскаго). Оттого среди всего хаоса его произведеній мы ни у кого не найдемъ такой цѣльности и полноты: есть что-то кощувственное въ немъ и вм'єсть религіозное. Онъ не избираеть ни одной картины въприродъ, чтобы любить ее и возсоздавать; его интересують только швы, которыми стянуты всё эти картины, онъ какъ холодный аналитикъ всматривается въ нихъ и хочеть узнать, почему весь образъ Вожьяго міра такъ искаженъ и неправилень? И съ этимъ анализомъ онъ непостижимымъ образомъ соединилъ въ себъ чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Какъ будто то искаженіе, которое проходитъ по лицу Вожьяго міра, особенно глубоко прошло по немъ самомъ, тронуло его внутренній міръ, и, какъ никто другой, онъ ярко почувствовалъ и все страданіе, которое онъ несеть въ себъ, и приблизился къ пониманію его скрытой сущности. Отсюда вытекаеть глубокая субъективность его произведеній и ихъ страстность: онъ не извить зоветь насъ пойти и раздалить съ нимъ его интересы, которыми мы можемъ заняться наравив со всякими другими, его голосъ доходитъ до насъ какъ будто издали, и когда мы приближаемся, мы видимъ одинокое и странное существо тамъ, гдъ никого другого нътъ, и онъ говоритъ намъ о нестерпимыхъ мученіяхъ человъческой природы, о совершенной невозможности выносить ихъ и о необходимости найти какіе-нибудь пути, чтобы изъ нихъ выйти. Отсюда бол'язненный тонъ всталь его произведеній, отсутствіе въд ниль витиней гармонін частей, и міръ неутолимаго страданія, который онъ открываеть, переплетенный съ мыслью о его непонятныхъ причинахъ, о его непостижимыхъ пъляхъ".

Чувство трагическаго было особенно спльно развито въ Достоевскомъ. Отгого-то, быть-можетъ, центральной осью своихъ произведеній онъ выбираль убійство. Здѣсь въ убійствѣ онъ видѣлъ самое страшное, извращенное проявленіе измученной человѣческой души, крайній ем протестъ противъ личнаго невыносимаго страданія и крайнее проявленіе ем своеволія. И онъ пристально всматривался въ убійцу, находя въ немъ безконечно униженнаго и безконечно своевольнаго человѣка. Убійца это рабъ (наир., рабство идеѣ у Раскольникова, рабство похоти у Свидригайлова, рабство опять-таки идеѣ у Верхоленскаго, рабство въ своемъ соціальномъ положеніи у Смердякова и т. д.) ставшій анархистомъ п въ анархизмѣ своемъ "преступающій черезъ святыню человѣческой личности".

Жизнь—страданіе. Въ ней есть злое начало, делающее это страданіе необходимымъ, искажающее свётлый и радостный ликъ Божьяго міра. Но что же делать въ такомъ случає съ стремленіемъ человека къ счастью. Что сначалю Достоевскій сочувствоваль ему, видель въ немъ что-то хорошее и милое—это несомненно какъ и то, что онъ до конца жалёлъ несчастныхъ. Но все же онъ пришелъ къ выводу, что страданіе необхо-

димо и что только оно, очищая огнемъ мукъ своихъ душу доводить ее до святости.

Между темъ онъ жиль въ такое время, когда счастье людей являлось какъ бы основой и стержнемъ стремленій всей русской пителличенців. Почти каждый изъ героевъ его произведеній создаеть свой собственный идеалъ общественнаго и государственнаго устройства, который бы обезпечиваль человъческое счастье. Въдь это было время, когда каждый считалъ себя какъ бы призваннымъ распоряжаться судьбами государства и народа. Возьмите Раскольникова. По его теоріи лишніе люди должны быть убраны со сцены. Они, ихъ жизнь и личность простой матеріалъ для постройки зданія. Безконечно высоко надъ ними стоить Сверхчелов'якъ, герой, которому все позволено, даже убійство. Онъ самъ для себя Богъ; отъ себя получаеть онъ свои веленія, онъ имееть право надъ жизнью и смертью другихъ. Еще дальше идетъ полупомъщанный Кирилловъ. Онъ долго искалъ и нашелъ наконецъ своего Бога--своеволіе. Этому Богу онъ хочеть научить людей. "Тогда новая жизнь, - говорить онъ Ставрогину, -тогда новый человъкъ, тогда все новое. Тогда исторію будуть раздълять на двъ части: отъ гориллы до уничтоженія Бога и отъ уничтоженія Бога до..." — "До гориллы — съ холодной усмѣшкой подхватываетъ Ставрогинъ". — "До перемены земли и человека физически"-продолжаетъ Кирилловъсъ невозмутимостью. Бидетъ Воголиъ человъкъ и перемънится физически. И міръ перемінится и діла перемінятся, и мысли и чувства". Даже педанть и нельпыйний изъ нельныхъ Шигалевъ весь въ вопрось объ устроении человъческаго счастья. "Онъ предлагаетъ въ видъ конечнаго разръшенія вопроса -- разделеніе человечества на две неравныя части. Одна десятая доля получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Та же должны потерять личность и обратиться въ рода какъ въ стадо и при безграничномъ повиновении достигнуть рядомъ перерожденій первобытной невинности, въ роді какъ бы первобытнаго рая, хотя, впрочемъ, и будуть работать". У Шигалева все разработано и предусмотрівно... "Онъ выдумаль равенство — говорить про него Верхоленскій. —У него хорошо въ тетради, -- у него шпіонство. У него каждый членъ общества смотрить одинъ за другимъ и обязанъ доносомъ. Каждый принадлежить всемь и все каждому. Все - рабы и въ рабстве равны. Въ крайнихъ случаяхъ -- клевета и убійство а, главное, равенство. Первымъ дівломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ доступенъ только высшимъ способностямъ, не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могуть не быть деспотами и всегда развращали болье, чъмъ приносили пользы. Рабы должны быть равны. Безъ

деспотизма еще не бывало ни свободы ни равенства, но въ стадъ должно быть равенство, и вотъ Шигалевщина!" Высказывается, наконецъ, и самъ Верхоленскій: "Я за Шигалевщину... Слушайте, Ставрогинъ, горы сравнять хорошая мысль, не смъшная. Я за Шигалева! Не надо образованія, довольно науки! И безъ науки хватить матеріалу на тысячу л'єть, но надо устроиться послушанію. Въ мір'є одного только не достаеть — послушанія! Жажда образованія есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь-вотъ уже жажда собственности. Мы уморимъ желаніе; мы пустимъ пьянство, сплетии, доносъ, мы пустимъ неслыханный развратъ, мы всякаго генія потушимъ въ младенчествъ. Все къ одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, вотъ девизъ земного шара отсель. Но нужна и судорога. Объ этомъ позаботнися мы, правители. У рабовъ должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но разъ въ тридцать летъ Шигалевъ пускаеть и судорогу и все вдругъ начинаютъ повдать другъ друга до известной черты, сдинственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; въ Шигалевщинъ не будеть желаній"... И т. д.

Достоевскаго не разъ упрекали въ преувеличени и даже издъвательствъ. Иъкоторое преувеличение, въроятно, есть, хотя и трудно судить о неизслъдованной и неизученной страницъ истории "русской мысли". Намъ людямъ въ значительной степени не только наученнымъ, но и проученнымъ "опытомъ истории" трудно, невозможно даже проникнуть въ то настроение. Но въдь туть было воть что прежде всего: ненависть къ барству, ожесточенная и непримиримая, ненависть, требовавшая мести и рядомъ съ этимъ жалость къ массъ, которая во что бы то ни стало— хочетъ ли она этого или не хочетъ—должна быть возвращена къ первобытной невинности въ родъ какъ бы въ первобытный рай.

Со всёми этими дикими проектами соціальнаго преобразованія у Достоевскаго соединялся одинъ величайшій вопросъ: въ чемъ назначеніе человька — въ свободю или рабствю. Этотъ вопросъ—ось, вокругъ которой вертятся всё его разсужденія. Онъ боится свободы и ненавидить рабство. Изъ этого противорёчія онт не вышелъ и не могъ выйти. Онъ понималь что свободы человёка не убъешь, что нётъ, въ концё концовъ, ничего, передъ чёмъ бы она распростерлась. Во имя своей свободы личность способна не только пдти противъ расчета, выгоды, но и противъ самого Бога. Декретировать свою свободу, своеволіе свое даже въ самой дикой безразсудной формѣ—это потребность, глубочайшая потребность человёка, хотя бы какъ у Раскольникова или Свидригайлова черезъ убійство, даже черезъ конщунство. Но тутъ, въ своемъ гипостазированіи личность встрёчается съ Богомъ, съ ндеей Божества. И тутъ-то Достоевскій прихо-

дить въ ужасъ отъ одиночества человѣка и снова готовъ отдать его подъ только что свергнутое иго совѣсти страданія, вѣры — словомъ всего того, что свою дѣйствительную санкцію имѣетъ въ Богѣ. Оттого-то стремящаяся къ неограниченной свободѣ личность человѣка чувствуетъ, что это главное ея препятствіе, главный къмень, о который спотыкаются ея вожделѣнія. Оттого-то религіозные вопросы всегда на первомъ планѣ. Возлѣ нихъ все вертится и ужъ конечно для Достоевскаго они въ центрѣ бурнаго движенія 60-хъ и семидесятыхъ годовъ.

Здесь не только даже о счастье людей идеть речь, ногдаже о физическомъ ихъ перерожденій, и вотъ Кирилловъ, напр., прямо думаетъ, что научивши людей своеволію, онъ тъмъ самымъ добьется и ихъ физическаго перерожденія. Въ центръ всего движенія Богъ, вопросъ о Богь, о смыслъ жизни и эту самую дорогую, самую серьезную для Достоевского мысль чуть-чуть пронически высказываеть Иванъ Карамазовъ (потому что Достоевскій вообще нифлъ привычку самыя дорогія, самыя серьезныя для него мысли высказывать чуть-чуть пронически): "другимъ одно, -- говоритъ Иванъ, -- а намъ, желторотымъ, другое, намъ прежде всего надо предвъчные вопросы ръшить. Вся молодая Россія только лишь о въковючных вопросахь и толкуеть. Именно теперь, какъ старики всв полвали вдругъ практическими вопросами заниматься... Въдь русскіе мальчики какъ до сихъ поръ орудують, иные то-есть? Воть, "напр., здешній вонючій трактирь, воть они и сходятся, застли въ уголъ. Всю жизнь прежде не знали другъ друга, а выйдуть изъ трактира, сорокъ лёть опять не будуть знать другь друга,-- ну и что же, о чемъ они будутъ разсуждать, пока поймали мпнутку въ трактиръ-то?... О міровыхъ вопросахъ, не вначе: есть ли богъ, есть ли безсмертіе? А которые въ Бога не върують, ну, ть о соціализмъ и объ анархизм'в заговорять, о передълків всего человічества по новому штату, - такъ ведь это одинъ же чорть выйдеть: все ть же вопросы, только съ другого конца". Алеша совсемъ согласенъ съ братомъ: да, -- отвъчаетъ онъ, -- настоящимъ русскимъ вопросы о томъ: есть ли Вогъ и есть ли безсмертіе, или какъ ты воть говоришь, вопросы съ другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да такъ и надо".

Но, конечно, глубже всего эти вопросы сидъли въ самомъ Достоевскомъ и при разсмотръніи ихъ, онъ, несмотря на всю истеричность в ирраціональность своей натуры, проявляеть даже удивительно строгую логику. Есть ли Богъ, спрашиваетъ онъ себя. Толстой знаетъ, что какой-то Богъ есть, только не знаетъ какой. Достоевскій не знаетъ ничего. Онъ мучительно думаетъ и ищетъ. Совмъстима ли, спрашиваетъ онъ себя, пдея Бога сострадающаго съ человъческимъ страданіемъ? и, очевидно, что

лично онъ, въ глубинѣ души своей этихъ идей совмѣстить не можетъ. Но хотѣлъ бы, страстно бы хотѣлъ совмѣстить ихъ. "Я клопъ, —говоритъ Ив. Карамазовъ, — и признаю со всѣмъ приниженіемъ, что ничего не могу понять, для чего все такъ устроено. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему я знаю лишь то, что страданіе есть, что виновныхъ нѣтъ, что все одно изъ другого выходитъ прямо и просто, что все течетъ и уравновѣшивается. —но вѣдь это лишь эвклидовская дичь, вѣдь я знаю же это; вѣдь жить по ней я не могу же согласиться. Что мнѣ въ томъ, что виновныхъ нѣтъ и что я это знаю — мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя"...

Ни передъ къмъ—ни изъ русскихъ, ни изъ европейскихъ писателей вопросъ о страданіи человъка не являлся такимъ огромнымъ и пугающимъ, какъ передъ Достоевскимъ. Тъмъ, что ему, его земной жалости нужно было возмездіе и не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здѣсь уже на землѣ--онъ какъ будто оправдываетъ своеволіе личности, оправдываетъ это возстаніе противъ боговъ, которое такъ характерно и необходимо для всѣхъ его героевъ, но утвердиться на этомъ онъ не можетъ и не смѣетъ. По истеричности своей натуры онъ преклоняется передъ свободой человѣка и ненавидитъ ее. Все равно какъ къ Богу онъ относится и кощунственно, и религіозно, ежеминутно призывая его къ отвѣту и проклиная его и падая передъ нимъ ницъ—такъ и къ свободѣ человѣческой. Ничего болѣе священнаго и болѣе ужаснаго, болѣе отвратительнаго. Потому что въ Достоевскомъ одинаково сидѣли и анархистъ и рабъ, способный даже познать все наслажденіе рабства, самоуниженія и самоуничтоженія.

"Ужаса" свободы онъ не вынесъ, хотя одинаково не могъ до конца отдълаться отъ ея обаянія. Онъ пришелъ къ тому, что гордый человъкъ долженъ смириться, что человъкъ вообще долженъ страдать, такъ какъ страданіе очищаетъ и ведеть къ святости. Черезъ страданіе вообще познается любовь. Но передъ къмъ же смириться? Передъ Христомъ и его ученіемъ, передъ русскимъ народомъ, который въ своей жизни, въ своей смиренной наготъ полнъе и лучше всякаго другого народа воплотилъ ученіе Христа.

Въ своемъ взглядѣ на русскій народъ Достоевскій близокъ въ славянофиламъ. Полнѣе всего этотъ свой взглядъ онъ изложилъ въ знаменитой московской рѣчи о Пушкинѣ. Тутъ онъ даетъ полный просторъ фантастичности своего воображенія. Рѣзко и непримиримо высказываетъ онъ мысль, что нашъ народъ Богоносецъ.

Достоевскій (въ своей знаменитой пушкинской різчи) прежде всего ссылается на реформу Петра. Допуская, что вначаль она производилась лишь въ сиысле ближайше утилитарномъ, онъ думаеть однако, что "въ дальнейшемъ развитін имъ своей иден, Петръ несомибино повиновался ибкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его деле, къ целямъ будущимъ, несомиенно огромивищимъ, чъмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ". Не указавъ этихъ цълей, даже не намекнувъ ни на нихъ, ни на пророческое содержание "иъкотораго затаеннаго чутья", Достоевскій прямо переходить къ утвержденію, что "и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомивние уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же и вкоторую дальнъйшую, несравненно болъе высшую цъль, чъмъ ближайшій утилитаризмъ, -- ощутивъ эту цель опить-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однако же непосредственно и вполит жизненно". "Въдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ единенію всечелов'вческому! Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геніевъ чужой націн, всехъ вместе, не делая пренмущественныхъ племенныхъ различій, ум'я инстинктомъ, почти съ перваго шага различать, синмать противоръчія, извинять и примирять различія, и темъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только что объявавшуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловъческому возсоединенію со встми илеменами великаго арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человъка есть всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполив русскимъ, можетъ быть, и значитъ только (въ концв концовъ, это подчеркните) стать братомъ вськъ людей, всечеловькомъ, если xomume".

Онъ говорить дальше о томъ, что въ теченіе двухъ стольтій Россія только и дълала, что служила Европъ, можеть быть, гораздо болье, чъмъ себъ самой. Служила изъ-за любви, изъ-за своего христіанскаго смиренія. И будетъ служить до конца, потому что духовно Европа уже умерла, тамъ остались лишь святые камни, святые покойники, задача же христіанскаго возрожденія человъка вся въ нашихъ рукахъ.

Гимнообразно заканчиваеть свою рвчь Достоевскій: "Все это, — говорить опъ, — покажется самонадвяннымъ: это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земль такой удъль? Это намъ-то предназначено въ человъчествъ высказать новое слово? Что же, развъ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братствъ людей и о томъ, что къ всемірному, къ всечеловъчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изъ всъхъ народовъ наиболье предназначено, вижу слъды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ

людяхъ, въ художественномъ геніп Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христосъ". Почему же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его? Да и самъ Онъ не въ ясляхъ ли родился"?..

Превосходныя слова, но превосходно и это пренебрежение къ нашей нищеть! Разъясняя эту свою мысль. Достоевский впослъдствии написалъ строки, въ которыхъ, по моему митнию, и скрывается весь секреть его ръчи, вся истинная подоплека, вся причина ея головокружащей восторженности. Вотъ эти строки: "Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не можеть заключать въ себъ столь высокія стремленія, пока не суълается экономически и гражданственно подобною Западу,—-есть уже просто нельпость. Основныя правственныя сокровища духа, въ основной сущности своей, по крайней міърів, не зависять ото экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кромъ высшаго своего слоя, вся сплошь какъ одинъ человъкъ. Всъ 80 милліоновъ ся населенія представляють собою такое духовное единеніе, какого, конечно, въ Европъ нѣтъ нигдъ и не можеть быть, а стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смыслъ нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже въ строгомъ смыслъ нельзя сказать, что и нищая".

Еще: "Мы утверждаемъ, что вмѣщать и носить въ ссбѣ силу любящаго духа можно и при теперешней экономической ницетѣ нашей, да и не при такой еще нищетъ, какъ теперь: ее можно сохранять и вмѣщать въ себѣ и при такой нищетѣ, какая была послѣ нашествія Батыева или послѣ погрома Смутнаго времени, когда единственно всеединящимъ духомъ народнымъ была спасена Россія".

Это уже національный мистицизмъ. Это иден Хомякова, Аксаковыхъ, Н. Я. Данилевскаго, но возведенныя въ квадрать и кубъ и освъщенныя фантастическимъ свътомъ восторженнаго даже бользненно - восторженнаго воображенія.

Что же даль намь Фед. Мих. Достоевскій, какъ литераторь, какъ общественный дѣятель? Постараемся отвѣтить на этоть вопрось безпристрастно. Но сначала замѣтимъ, что этоть вопросъ вводить насъ въ самую трудную область идей, а Достоевскій все же, прежде всего, былъ художникомъ. Но его постоянно тянуло къ публицистикъ, къ злобѣ дня. Даже многіе его романы, напр., "Бѣсы", пмѣютъ очень замѣтную публицистическую тенденцію. Да и въ остальныхъ произвеніяхъ онъ формой разсказа часто прикрываеть проповѣдь. Поэтому насчеть идей Достоевскаго можно бы толковать съ полной основательностью, не будь у него даже "Дневника Пи-

сателя". Онъ всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Исогда съ большой легкостью провозглашалъ онъ, что Константинополь долженъ быть нашъ и что совсѣмъ уже пришла пора захватить его въ свои руки, иногда утверждалъ, что завершеніе европейской культуры—наше русское дѣло. Конечно, такое миѣвіе очень пріятно. Но на немъ, какъ и на всѣхъ взглядахъ Достоевскаго о взаимныхъ отношеніяхъ Россіи и Европы, теперь останавливаться ве будемъ, потому что опредѣленнаго тутъ все же ничего.

Обратимся къ другой сторонъ взлядовъ его, когда онъ говорить о народъ и пителлигенцій, думаеть о нихъ, страдаеть за нихъ. Сочувствіе къ народу, стояніе за него, даже подвижничество появилось у Достоевскаго еще въ юные годы. Особенно резкую форму это "стояніе" приняло во время участія въ дуровскомъ кружкь. Туть Достоевскій часто говорилъ объ ужасахъ крепостного права, часто называлъ его самымъ меракимъ и отвратительнымъ явленіемъ русской жизни. Образъ кр'впостного мужика являлся въ его глазахъ однимъ изъ воплощеній безысходнаго горя, того громаднаго и мутнаго потока униженности и оскорбленія, который такъ жестоко, такъ бурно разливается по всей жизни. Достоевскій быль впечатлителень, всякое чужое страданіе бользненно даже раздражало и мучило его. Онъ не могь выносить никакого насилія, хотя и утверждаль, что въ каждомъ человъкъ есть наклонность къ мучительству. Но самъ онъ никого не мучиль, въ самомъ-то въ немъ никакой жестокости не было. Наобороть даже. "Вст мы вышли изъ гоголевской "Шинели" — говорилъ онъ, и съ этого ясно выраженнаго сочувствія къ униженному и оскорбленному и началась его литературняя д'ятельность. Только потомъ, напуганный свободой, темъ анархизмомъ, которому онъ придалъ слишкомъ большое значеніе, онъ сталъ пропов'ядывать страданіе и каторгу, до конца однако мучительно содрогаясь при вида его. Дайствительно, онъ проповадываль смиреніе, онъ признаваль, что страданіе полезно... но только для кого?для гордаго невфрующаго интеллигента, прежде всего полагающаго, что онъ им веть право граспоряжаться по своему образцу съ жизнью и перестрапвать ее... Этому Достоевскій говориль: "смирись, гордый человъкъ"...

Въ общемъ же ведикомъ движеніи всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенців—въ стремленіи сблизиться съ народомъ, въ проповіди той мысли, что, забывши о народі, вить народа, такъ сказать, нельзя сділать ничего, Достоевскій все равно какъ своей публицистикой, такъ и иткоторыми своими произведеніями сыграль большую и руководящую роль. Правда, мы не разділяемъ ніжоторыхъ мистическихъ идей Достоевскаго и не настолько увлекаемся имъ, чтобы не видіть, какъ его нервный, истерическій темпераментъ постоянно вводиль его въ про-

тиворъчіе съ самимъ собою и заставляль высказывать совствув не остроумные парадоксы въ родъ того, напр., что народъ ищетъ страданія, но намъ думается, что міросозерцаніе Достоевскаго безъ его мистическихъ и шовинистскихъ угловатостей очень просто, ясно и не можеть остаться непонятнымъ ни однимъ изъ русскихъ интеллигентовъ. Красугольный камень этого міросозерцанія народъ, грязный, приниженный, скверный, но сохраняющій въ глубинъ души своей внутреннюю, высокую правду. Виъ народа, забывши о народъ, — пътъ правдивой жизни, иътъ настоящей дъятельности. Уклоняясь во многомъ, Достоевскій въ этомъ пункть, по крайней м'кр'к, сходился со всеми лучшими умами русской интеллигенціи. Его отношеніе къ народу бережно - любовное. Напомнимъ хотя бы общензвъстный разсказъ о мужикъ Мареъ. Благодаря такому-то краеугольному камию любви къ народу, русская литература и русская интеллигенція им'єють передъ собой несомивно великую будущность, въ которой не забудется, конечно, и имя Достоевскаго. Онъ тоже интеллигентъ и даже одинъ изъ вождей интеллигенцін... А что такое русская интеллигенція? Позволю себ'в привести одинъ отрывокъ, ифсколько рфзкій по формф, ифсколько крайній по мысли, но недурно передающій самую суть діла. Воть онъ въ виді річи, обращенной однимъ дъйствующимъ лицомъ разсказа къ другому: "Скажу я тебъ, что всероссійская интеллигенція самая лучшая и привлекательная изъ вскуъ существующихъ. Обойли ты весь свктъ и ничего подобнаго ей не найдень. Это своего рода роскошь и великольніе, недостаточно еще оцівненное, но поразительно прекрасное. И суть ея жизни именно въ этой совъстливости. Ступай куда угодно-въ Америку, во Францію, въ Англію или хоть въ Патагонію, и начни ты пропов'ядывать, что личное счастьенезаконно, что любовь, эгоизмъ и пр. преступны. Да отъ тебя всв отвернутся. Какъ это такъ, что личное счастье не законно? Да что же законно послъ этого? А русскій интеллигенть пойметь это и прочувствуеть. Съ той самой минуты, какъ онъ проснулся, онъ почувствовалъ упреки и угрызенія совъсти и сталь онъ философствовать. Береть онъ, напр., въ руки булку и сейчасъ же передъ его совъстливымъ воображениемъ какаянибудь плантаторская картина. "Хльбъ, воздыланный рабами",--говорить онъ, и эта самая булка кажется ему горькою. Онъ любить, а передъ его глазами униженный "меньшой братъ", продающій за пятакъ все свое человъческое достоинство, и любовь теряеть въ его глазахъ всю свою прпвлекательность. Онъ помъщался на народъ, онъ пщеть пути, чтобы приблизиться къ нему и слиться съ этой молчаливой массой, тысячельтие выносившей на плечахъ всю русскую исторію. Безъ этого народа, безъ любви къ нему, любви дътской, наивной, мистической — немыслимъ россійскій интеллигентъ. Посмотри-ка, что онъ теперь делаетъ: сколько тоски, сколько

совъстливости въ его постоянныхъ исканіяхъ правды и именно мужицкой, народной правды. Онъ отрекается отъ всего, что составляеть гордость и счастье обыкновеннаго смертнаго... Оттуда-то, изъ этихъ деревень, изъ этихъ болотъ и полей черноземныхъ русская интеллигенція всегда получала и получаеть свое душевное содержаніе. Ей совъстно, именно совъстно жить, забывъ мужичка, и оть него же запиствовала она свою знаменитую формулу; "жизнь по правдъ" - а не по праву или доктринъ. Если на западъ господствуетъ наука, сознаніе необходимости-юридической или исторической, все равно, - то у насъ-любовь. Мы въруемъ въ нее, какъ въ какую-то тапиственную силу, которая сразу разрушить все преграды и установить новую жизнь прямо въ одно меновеніе, безъ всякихъ этихъ "развитій экономическихъ протпворжчій". Въ головь и сердць каждаго русскаго интеллигента въчно сидить этотъ образъ новой, любовной жизни, и если мы когда-нибудь, чемъ-нибудь искренно вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви къ ближнему, не признающей пикакихъ формулъ, кромъ тъхъ, которыя диктуют сердцемъ"... Такова одна изъ формъ русскаго народничества, къ которой довольно резко примыкаль Достоевскій.

Народъ и оторванный отъ народа интеллигентъ — это противоръчіе больше всего занимало и мучило Достоевского. Къ оторванному отъ народа интеллигенту онъ былъ положительно безжалостенъ. Не ствсияясь, выставляль онь его въ самомъ ужасномъ видь, напр., въ "Бъсахъ", требоваль отъ него не только покаянія, но и страданія. Сердце Раскольникова открылось только на каторгв. Каторга была нужна ему, необходима даже. Ет чемъ же вина его? Прежде всего въ гордости и-послъ всего въ гордости. Это гордость личной мысли, это самомивние личнаго чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человъкъ прежде всего смириться долженъ, чтобы понять, что не одинъ онъ въ жизни, что до личнаго его счастья никому и дела-то въ сущности иетъ, что никакого права требовать его онъ не имъетъ. Жизнь всегда представлялась ему ужасно труднымъ, ужасно серьезнымъ дъломъ, своего рода подвигомъ, который каждому надлежить осуществить по мірів силь и способностей. Осуществить же его можно при самоотречении, извъстномъ даже аскетизмъ. Себя забыть надо, а полюбить дело, себя победить надо прежде, чемъ взяться за него. Отрицая право на личное счастье, Достоевскій темъ энергичите проповъдывалъ личное самосовершенствованіе, борьбу съ той самой карамазовщиной и анархизмомъ, которые сидятъ въ каждомъ изъ насъ. Все личное, индивидуальное, самовольное-греховно, и типъ кающагося грешникалюбимый типъ Достоевскаго. Онъ даже романъ хотълъ писать подъ заглавіемъ "Великій грашникъ". Не то, чгобы онъ требовалъ отреченія отъ себя, своихъ силъ и способностей: онъ ненавидёлъ, преследовалъ только личную волю, стремленіе къ личному счастью. Его любимецъ—это старецъ Зосима въ "Братьяхъ Карамазовыхъ". Грешилъ человекъ, много грешилъ, кутилъ, распутничалъ, на другого поднималъ руку. И пострадалъ онъ именно за властность своей натуры, за то, что смелъ самого себя противопоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нечто высшее, чемъ достоинство другого человека: онъ спасся смиреніемъ, онъ сталъ человекомъ, лишь отрешившись отъ своего "я", выбросивъ изъ головы даже мысль, что это "я" есть иечто особенное, исключительно такое, что иметь право на "все". После победы надъ собой, можно и должно начинать деятельность. Где же, въ чемъ найти ее? — Въ служеніи народу.

Эту мысль Достоевскій десятки разъ повторяеть въ своемъ "Дневникъ", призыван каждаго принести "хоть лепту". Не о великомъ дълъ надо заботиться, а чтобы было опо любовно, чтобы исходило оно отъ сердца и шло въ народъ. "Не раздача имѣній обязательна,— говорить онъ, напр.,— и не надъвайте зипуна: все это лишь буква и формальность: обязательна и важна лишь рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви, все, что возможно вамъ, что сами искренне признаете для себя возможнымъ. Всѣ же старанія опроститься—лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже по отношенію къ народу и васъ самихъ унижающее. Вы слишкомъ сложны, чтобы опроститься, да и образованіе ваше не позволить вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякаго опрощенія. Одна награда вамъ — любовь, если се заслужите. Вѣдь глушъ мужикъ, дикъ мужикъ, необразованъ онъ, какъ же говорить: что дѣла нѣть?.."

Какъ же смотрълъ Достоевскій на народъ, разъ служеніе ему является первымъ, самымъ большимъ и важнымъ дъломъ въ жизни интеллигента? "Обстоятельствами всей почти русской исторіи, — говорить онъ, — народъ нашъ до того былъ преданъ разврату и до того былъ развращаемъ, соблазияемъ, мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человъческій образъ, не то что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ красоту своего образа. Кто истинный другъ человъчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметъ и извинить всю непроходимую пакостную грязь, въ какую погруженъ народъ нашъ, и сумьетъ въ этой грязи найти брилліанты. Повторяю: судите русскій народъ не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и свѣтлымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно вздыхаетъ. Идеалы его чисты, сильны и святы". Это — христіанскіе

идеалы. Они проявляются въ отреченіи отъ самого себя, въ стремленіи послужить другому, въ любви и состраданіи къ несчастному. Или воть какія, между прочимъ, наблюденія надъ народомъ сдѣлалъ Достоевскій на каторгѣ: въ каждомъ мужикѣ, даже арестантѣ, онъ увидѣлъ не только чувство правды, душу, но и сознаніе собственнаго достопиства, требованіе справедливости.

"Высшая и самая ръзкая характеристическая черта нашего народа,--это чувство справедливости и жажда ея". Или: "Арестантъ самъ знаетъ, что онъ арестантъ-отверженецъ, и знастъ свое мъсто передъ начальникомъ: но накакими клеймами, викакими кандалами не заставишь забыть его, что онъ-человъкъ. А такъ какъ онъ дъйствительно человъкъ, то, слъдственно, и надо обращаться съ нимъ по-человъчески. Боже мой, да человъческое обращение можеть очеловъчить даже такого, на которомъ давно уже потускивлъ образъ Божій. Съ этими-то несчастными и надо обращаться нанболбе по-человъчески". Какой вибств съ темъ глубокой гуманностью проникнуто его отношение къ арестантамъ. Вездъ онъ не только жалъеть ихъ, онъ въ нихъ видить людей, онъ за ними признаеть человъческое достоинство: "И сколько въ этихъ ствиахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здесь даромъ. Ведь надо уже все сказать: ведь этоть народъ необыкновенный быль народъ. Ведь это, можеть быть, н есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виновать?.. То-то, кто виновать?"

Въ каждомъ человъкъ личность есть, сознание собственнаго достоинства, стремление къ счастью, требование справедливости. Подавите все это, оно непремънно проявится, хоть судорогой, но проявится. Припомните разсуждения Достоевскаго о значении денегъ въ острогъ, или вотъ этотъ глубоко-замъчательный отрывокъ:

"Удивляются иногда начальники, что воть — какой нибудь арестантъ жилъ себт итсколько летъ тамъ смирно, примърно, даже десяточнымъ его сдълали за похвальное поведеніе, и вдругь решительно ни съ того, ни съ сего, — точно бъсъ въ него влезъ, — зашалилъ, закутилъ, набуянилъ, а иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ, или на явную непочтительность передъ высшимъ начальствомъ, или убилъ кого-нибудь, или изнасиловалъ и проч. Смотрятъ на него и удивляются. А между темъ вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ человъкъ, отъ котораго всего менъе можно было ожидать его, — это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинктивная тоска по самомъ себъ, желаніе заявить себя, свою приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее до злобы, до бъщенства, до омраченія разсудка, до принадка, до судорогъ.

Такъ, можетъ быть, заживо схороненный въ гробу и проснувшійся въ немъ колотитъ въ свою крышку и сплится сбросить ее, хотя, разумъется, разсудокъ могъ бы убъдить его, что всъ усплія останутся тщетными. Но въ томъ-то и дъло, что туть уже не до разсудка, тутъ судороги".

Правда, такіе взгляды на народъ оказались слишкомъ "здравыми" для Достоевскаго. Зачастую принимали они другую, очень замѣтную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось ему на первый планъ, — а смиреніе. способность побѣждать жизненное зло внутренней силой. Народъ за этотъ послѣдній періодъ является для Достоевскаго великой, молчаливой массой, въ глубинѣ которой таится вся жизненная правда, рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, помощью любви, вѣры, правственнаго первенствующаго во всемъ начала. Это, такъ сказать, кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущаго нашего и европейскаго, и мѣнять его жизнь по собственной программѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ правственной программѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ правать, что ему надо, и прежде всего падо выслушать его.

Съ какой-то ненавистью даже Достоевскій отгоняль отъ своего излюбленнаго народа всёхъ интеллигентныхъ реформаторовъ. Что есть у тёхъ? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа — больше, у него правда. "Послушаемъ сёрыхъ зипуновъ, —писалъ Достоевскій въ последнемъ номерё своего "Дневника", "что-то они скажутъ... А мы пона постоимъ въ сторонкъ, чтобы научиться". Иногда же отрицаніе права интеллигенціп вмёншваться въ народную жизнь принимала гораздо боле резкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающійся, всегда решающійся на крайности умъ не зналъ удержу и въ этомъ вопрось. Но все же Достоевскій—народникъ прежде всего,—народникъ потому, что изъ всёхъ факторовъ русской жизни считалъ народъ за самый важный, большой. Внё народа нётъ дёятельности, нётъ жизни. Это—сила, которой предназначено претворить въ себе все и разрёшить всё наши вопросы однимъ великимъ, выстраданнымъ принципомъ—любовью.

## Славянофилы.

Въ 70-ыхъ годахъ славянофилы обръли прежнюю энергію, но и она не привела ни къ какимъ замѣтнымъ результатамъ. Неуспѣхъ отъ начала до конца преслѣдовалъ это направленіе, хотя ему и не приходилось жаловаться на отсутствіе дарованій. Въ описываемую эпоху, кромѣ Достоевскаго, во главѣ его стояли: извѣстный Ив. С. Аксаковъ и Н. Я. Данилевскій, попытавшійся въ своей любопытной книгѣ

"Россія и Европа" представить славянофильское ученіе въ систематическомъ видъ. Роль Ив. С. Аксакова, какъ пуслициста и оратора, была довольно странная; онъ постоянно не ладиль съ администраціей за свой либерализмъ особенно за защиту свободнаго слова, и въ то же время либерально настроенное общественное мизніе относилось къ нему равнодушно, порою даже пренебрежительно. Онъ самъ тоскливо чувствовалъ, что любимыя его панславистскія иден не пользуются ни любовью, ни в'єсомъ. Рыпарски, хотя и безнадежно служиль онь имъ до конца, все больше сознавая свое одиночество и безнадежность своей проповеди. Онъ воспрянулъ было духомъ въ подготовительный періодъ русско-турецкой войны, его ръчи гремъли на всю Россію. Но интеллигенція все же не хотела ихъ знать: въ міросозерцанін Аксакова было слишкомъ много патріпрхальнаго, чтобы передовой лагерь призналь его своимъ. Панславизмъ же въ русскомъ обществъ почвы не имъеть. Любопытно отмътить, между прочимъ, то обстоятельство, что напбольшею популярностью Аксаковъ пользовался среди крупной московской буржуазін. Та прямо обожала его за его патріотизмъ и воинственность. Къ Ивану Аксакову особенно хорошо идеть одна изъ последнихъ характеристикъ славянофильства, данная въ нашей литературъ: "славянофильство-это націоналистическій либерализиъ, одинаково благосклонный и къ господствующему аграрному классу, и къ проиышленной буржуазін, и въ то же время проникнутый романическими симпатіями ко встять исторически сложившимся и упрочившимся силамъ, учрежденіямъ и бытовымъ формамъ страны. Какъ либерализмъ, славянофильство было за свободу печати, за независимый судъ, противъ кръпостного права; какъ историческая романтика, оно отстанвало освобождение крестьянъ съ землей и историческій "міръ"; благосклонность его къ дворянству выражалась въ принципіальномъ признаніи историческаго сословнаго строя; отношение его къ промышленной буржуазін характеризуегся отстанваніемъ протекціонизма и даже специфически предпринимательскихъ натересовъ (напр., противъ фабричной инспекціи). Кому, какому общественному слою больше всего пошло на пользу славянофильское міровозарізніе, какъ дібіственная сила, и выразителемъ какого соціальнаго класса следуеть, потому, въ конечномъ счете считать настоящее славянофильство,это вопросъ сложный и, я думаю, и после любопытной попытки Шульце-Геверинца-открытый" (П. Струве). Для меня, впрочемъ, во всякомъ случат патріархально - дворянскія симпатін Аксакова, яси ве его либерализма и сочувствія промышленному сословію, хотя онъ и состояль на службъ у последняго, какъ председатель одного изъ московскихъ банковъ.—H.  $\mathcal{H}$ . Данилевскій, какъ я сказалъ выше, задумалъ дать систематическое изложение славянофильства. Славянство онъ считаеть особымъ культурноисторическимъ типомъ, назначение котораго—завершить міровую культуру, "Мы можемъ надъяться, —говорить онъ, — что славяно рильскій типъ будеть первымъ полнымъ четырехъ-основнымъ (т. е. сочетающимъ въ себъ дъятельность религіозную, культурную, политическую и общественно-экономическую) культурно-историческимъ типомъ. Особенно оригинальною чертою его должно быть имъющее въ первый разъ осуществиться удовлетворительное ръшеніе общественно-экономической задачи". Надо одпако сказать, что прекрасвыя надежды Данилевскаго обоснованы далеко не убъдптельно и не выдержали даже довольно поверхностной критики Вл. С. Соловьева.

## Общія замѣчанія о литературѣ 70-хъ годовъ.

Главное ея русло — радикально народническое, вызвавшее ярую оппозицію со стороны дворянско-государственной программы Каткова. Въ сущности продолжалось д'яло 60-хъ годовъ и "Современника", но уже съ яркимъ характеромъ романтизма.

Выше я ограничился лишь самой общей характеристикой этихъ слишкомъ близкихъ отъ насъ, часто неясныхъ и часто тапиственныхъ 70-хъ годовъ. Одинъ только фактъ съ полной очевидностью выступаетъ наружу, что, разочаровавшись въ правительственныхъ реформахъ, бъдная и малосильная русская интеллигенція рішила все же настанвать на нихъ. Это была безумная мечта. Малость, обидная педостаточность силь, полное незнаніе дъйствительности, фантастичность всехъ надеждъ на народъ, который долженъ понять интеллигенцію, и рядомъ съ этимъ безм'єрность стремленій-воть что прежде всего бросается въ глаза. Что хотя отчасти оправдывало эту безмітрность — мы виділи выше. Пока же литературная картина эйохи почти что унащается для меня въ такомъ воть образа. Представьте себь, что люди-достаточно смелые взбираются вверхъ по катящемуся винзъ лединку. Имъ самимъ и темъ, кто смотрить на нихъ со стороны, кажется, что идуть они чрезвычайно скоро. Въ дъйствительности такъ оно и есть, но-увы-какъ ни старались наши путники, они, въ конців концовъ, остались на прежнемъ місті, а можеть быть спустились даже ниже, потому что ниже и ниже катился самъ могущественный ледникъ жизни. Дъло шло не къ упроченію связи и братства между людьми, а къ ихъ большей разрозненности, не къ торжеству крестьянскихъ общинныхъ устоевъ, а къ торжеству капитализма, не къ развитію общественной самод втельности, а къ обращению ея въ ничто. Но все же была минута, когда бъдная и малосильная русская интеллигенція думала и върила, что она преодолжеть все ей враждебное. 32\*

Въ 70-хъ годахъ выяснился фактъ решительной победы капитализма надъ устоями крестьянскаго хозяйства и могущество дворянской, государственной традиціи. Это вызвало разочарованіе пителлигенціи въ своихъ силахъ и въ общемъ отреченіе отъ прежнихъ надеждъ (80-ые годы).

Но въ литературномъ отношения это несомивно одна изъ самыхъ богатыхъ и содержательныхъ эпохъ. Нравственная пдея, признающая святость, высокое достоинство и равноценность человеческихъ личностей, окончательно закрепилась за нашей литературой, ярко обозначивъ ея характеръ религіозно-общественнаго служенія. Въ основъ—подвижничество во имя міровыхъ, по существу чисто христіанскихъ целей.

## 80-ЫЕ И 90-ЫЕ ГОДЫ.

## Общая характеристика 80-ыхъ годовъ.

Это годы не только развитія и укрѣпленія капптализма, но и значительнаго торжества его духа въ обществѣ и литературѣ, годы хищническаго раззоренія хозяйства и хищническаго раззоренія человѣческой душп борьбой за существованіе. Это годы отказа оть наслѣдства отцовъ, торопливаго исканія новыхъ словъ и путей, годы тоски и приниженности и въ то же время годы наглаго глумленія надъ святыней прежнихъ пдеаловъ.

Покольню 80-хъ годовъ была завыщана мечтательная, но великольпная идея "облагод втельствовать народъ" и устроить общее благополучіе. Такая задача была неизмірнмо трудной, пришлось отказаться оть нея, или, по крайней мъръ, сузить и ограничить ее до неузнаваемости, свести къ работамъ самосовершенствованія и удаленія отъ соблазновъ жизни или къ собиранію отбросовъ въ пользу страждущихъ и угнетенныхъ. Не вск примирились съ такимъ исходомъ, а у тъхъ, чьи замыслы были шире, чын чувства восторжениве, чья впечатлительность больше, - разочарование навсегда осталось въ душъ. Эта, вынужденная обстоятельствами, измъна грезамъ юности и послужила исходнымъ пунктомъ все разроставшагося мрачнаго и неудовлетвореннаго настроенія. Если, — разсуждали, — я ничего не могу сдълать для народа, кромъ какъ дать ему свою ненужную жалость, то что могу я сделать вообще? Что я могу знать? Что я могу любить, во что я могу върпть? Основные вопросы бытія выступали на сцену, но разумъ отвъчалъ на нихъ полнымъ молчаніемъ. Онъ не сказалъ, да и не могъ сказать ни слова о загадкъ жизни и смерти, о тапиственномъ прошломъ и тапиственномъ будущемъ нашего сознанія. Чувство безсилія отъ постоянной встрічи все съ новыми неразрішнимыми метафизическими и нравственными задачами увеличивалось и удесятерчлось. Было ясно одно, что старыя народническія формулы обветшали и больше не годились, что дававшее имъ плоть, кровь и силу настроение-исчезло, что

въры въ мужика больше нътъ... Куда же было приткнуться? Какъ бы, отвъчая настроенію, г. Минскій написаль недурное стихотвореніе, довольно ярко передающее настроеніе растерянности:

...Впереди
Съ тайной надписью камень стоялъ одинокій.
И прочелъ я на немъ приговоръ свой жестокій.
Я прочелъ: "Здѣсь лежатъ предъ тобой три пути.
Здѣсь раскрыты три къ жизни ведущія двери,
Выбирай, что твоимъ отвѣчаетъ мечтамъ:
Пойдешь вправо: жди совѣсти тяжкой потери,
Пойдешь прямо—съѣдятъ тебя лютые звѣри,
А налѣво пойдешь—станешь звѣремъ ты самъ"...
—И заснуть, о друзья, предпочелъ я въ предверьи...

Г. Минскій человѣкъ умный и талантливый и прекрасно понимаетъ, что такое съ нимъ случилось и какая струна оборвалась въ его поэтической "лиръ". Прежде муза звала его "туда, на тъсный путь лишеній м борьбы, гдъ счастье--ръдкій гость, гдъ горе--гость привычный", и внушала ему такія прекрасныя филантропическія мысли, какъ: "ступай передъ толпой со словомъ окрыленнымъ, съ ней вмъстъ и живи, и вмъстъ умирай" — теперь, подчиняясь общему духовному маразму, общей растерянности, онъ понялъ, что все это не для него, — для него что-нибудь другое...

Сказалъ: "прости" онъ людямъ безсердечнымъ И въ глушь пустынь бъжалъ отъ нихъ какъ звърь.—

Кого не смущало тогда это новое слово? Кто не тщился сказать его уже просто потому; что большой спросъ не можеть не вызвать, въ концъ концовъ, и большого предложенія? Ницше, символисты, декаденты, маги, инкогеренты, импрессіонисты, и Гегель, Фихте, Шеллингь, Шопенгауэрь, Юркевичъ и ужь я не знаю, кто былъ призванъ на помощь пошатнувшейся русской мысли и, чорть знаеть, что за сутолока была на сценъ,--точно въ третьемъ отдъленіи исихіатрической льчебницы... Теперь, повторяю, когда кризисъ миновалъ и мы опять выбрались на дорогу, когда намъ предстоить такая работа, какъ пересмотръ всехъ прежнихъ верованій, взглядовъ на задачи жизни и д'яятельности, на роль искусства 🛚 науки съ новой точки зренія, когда все ясите вырисовывается мысль, что до сихъ поръ мы въ умственномъ и правственномъ отношеніи все еще жили традиціями крипостной культуры съ примисью благородивишихъ утопій, когда мы действительно нашли орудія, при помощи которыхъ можемъ исполнить наконецъ завъты хорошихъ людей въ родъ Добролюбова, Щедрина и т. д. и искоренить въ себъ и кругомъ всъ слъды кръпостничества, когда наконецъ въ роли жизненнаго руководителя является не просто прекрасная во всъхъ отношеніяхъ и гуманнъйшая идея, а пдея, продиктованная исторіей, — непонятно, какъ могли мы считать чъмъ-то серьезнымъ, напр., толстовщину, представляющую изъ себя отъ начала до конца сплошное недоразумъніе съ философской точки зрънія и ръшительно ни для кого не обязательное лирическое изліяніе старо-барскаго духа со всякой другой. Прежняя утопическая закваска была еще слишкомъ сильна, только поэтому толстовщина и имъла нъкоторый успъхъ: конечно, что можеть быть пріятнъе, какъ одной върой заставлять ходить горы, одной любовью кормить голодныхъ мужиковъ и получать въ Ясной Полянъ отпущеніе гръховъ, отвъты на всъ вопросы и сомивнія взволнованной совъсти?

Но Л. Н. Толстой страшно крупный человъкъ, поэтому и его ошибка была крупныхъ размъровъ и, въ концъ концовъ, ничего, кромъ пользы, не принесла. Толстой въ сущности сдълалъ очень простую вещь: онъ взялъ всъ посылки народничества, настоящаго, коренного, и сдълалъ изъ нихъ крайніе выводы. Въчное заигрываніе съ мужикомъ было ему противно, платоническіе восторги передъ мужицкой добродътелью также. Съ геніальной прямолинейностью онъ сказалъ людямъ: "вы утверждаете, что крестьянская жизнь выше, разумнъе вашей, въ такомъ случаъ живите какъ крестьяне и въ основу всего положите самоличное удовлетвореніе всъхъ своихъ потребностей". Опъ сказалъ дальше: "вы сами видите, что культура не удовлетворяеть васъ, строй же мужицкаго бытія она несомнънно рушить: въ такомъ случаъ откажитесь отъ культуры". Больше Толстой ничего не говорилъ, но его слово было прямо и твердо, не вынося такого испытанія водой, мечомъ и огнемъ, не могло не рухнуть.

Толстой могъ дъйствовать обаяніемъ своего пмени, своимъ огромнымъ художественнымъ талантомъ, тъмъ, наконецъ, что онъ ни на шагъ не уклонялся отъ главнаго теченія русской интеллигентной мысли XIX въка, руководился въ пустынъ сомнънія прежнимъ огненнымъ столпомъ и предоставлялъ полную возможность "расплаты" и притомъ расплаты суровой "за роскошныя забавы предковъ", "ихъ легкомысленный ребяческій развратъ"—и это понятно. Меланхолическая славянская натура, только что начинающая вывариваться въ котлъ цивилизацій, въ концъ концовъ, вялая и не энергичная, любящая грезы, нравственную схоластику и бродяжество по мати-пустынъ, чуть-чуть хватившая науки, но далеко еще не увъровавшая въ нее, какъ въ непреложное условіе земного человъческаго бытія, или же готовая ежеминутно обратиться къ ней съ наивной дътской просьбой: "мама, достань мнъ луну съ неба и объясни мнъ тайну жизни, и смерти"—не могла не откликнуться на призывъ къ мужицкой нирванъ,

и былъ сделанъ десятокъ, другой попытокъ въ этомъ направленіи, кончившихся или неудачей, или какой-нибудь пошлостью, въ род'в самолюбивой ссоры между участниками. Но толстовщина-это частица 80-хъ годовъ, у которыхъ, какъ я выше замътилъ, дюжина дюжчиъ и еще другихъ настроеній, теперь уже окончательно похороненныхъ и мало даже понятныхъ. Возьните хотя бы г. Волынскаго или нашихъ новаторовъ спиволизма, декаданса, эстетики. Г-нъ Волынскій тоже въдь шумълъ и изображаль изъ себя фигуру. Почему же онъ изображаль изъ себя фигуру? Потому, конечно, что онъ задумалъ переоценку литературныхъ ценностей, но принялся за дело такъ безтактно, такъ плохо понимая, какія стремленія связаны съ нъкоторыми именами, что естественно, если скоро его перестали совершенно слушать. Онъ не поняль Вълинскаго, онъ не поняль шестидесятыхъ годовъ, доказывая, какъ Бълинскій, Чернышевскій, Писаревъ и Добролюбовъ и др. были мало образованы и мало начитаны по части измецкой идеалистической философіи. Смотрать такъ на дало--значить заниматься китайской живописью и не признавать никакихъ условій исторической перспективы. Допустимъ даже, что Вълинскій и не понималъ Гегеля, -- это въ сущности несправедливо: можно ли на основаніи такихъ соображеній ставить ему обвинительный приговоръ? Конечно, исть. Задача Бълинскаго сводилась совсемъ не къ тому, чтобы растолковать русской публикв діалектическій методъ, а къ чему-то совершенно другому --къ тому, чтобы поднять въ обыватель уважение къ себъ и къ личности человъческой вообще, чтобы выяснить ему общественную роль и значеніе литературы въ жизни, чтобы внушить пониманіе дъйствительно прекраснаго и ценнаго и отучить отъ восторговъ передъ громомъ и трескомъ классической музы. Если бы даже онъ никогда не слыхалъ имени Гегеля и ни словомъ не обмолвился объ "единой, въчно развивающейся идев", дело обстояло бы такъ же, какъ оно обстоитъ и въ настоящую минуту. Потому Бълинскій во всемъ, что не относилось примо къ вопросу о красотв, быль истымъ моралистомъ и, какъ человъкъ не просто честный, а благородный въ лучшемъ сиысле этого слова, -- имель право имъ быть. Чтобы понять его, надо перенестись въ ту обстановку, когда сцена была переполнена еще троглодитами классической эстетики, мастодонами пінтики и предателями, предателями, предателями, -- а сопоставлять такую-то страницу Бълинскаго съ такой-то страницей Гегеля—-занятіе столь же илодотворное, какъ съ Гротомъ въ рукахъ выискивать ороографическія ошибки въ рукописяхъ Гоголя. Историкъ литературы, занимающійся подобными дізлами, по всей истиніз и справедливости заслуживаеть забвенія. Это значить, что онъ или педанть, или пришлый человыть, кичащійся своею начитанностью, въ которой, взятой самой по себь, ровно столько же проку, сколько въ картонныхъ орденахъ. До-

стигаетъ идеала непониманія г. Волынскій въ разбор'в знаменитаго спора между Юркевичемъ и Чернышевскимъ. Онъ серьезно думаетъ, что Чернышевскаго Богъ въсть какъ интересовалъ вопросъ о философскихъ преиму-» ществахъ матеріализма надъ идеализмомъ и приходитъ въ ужасъ отъ пріемовъ его, но все-таки и не хочеть, и не можеть понять того простого обстоятельства, что Чернышевского интересовала не философская, а чисто публицистическая сторона дела, что въ матеріализме онъ видель прежде всего могущественное орудіе для борьбы съ пережитками старины, что онъ хлопоталъ о выводахъ, результатахъ, а не о стройной аргументаціи. Онъ видёль себя въ центръ общества, очень взволнованнаго готовившимися и совершенными реформами, кипъвшаго надеждами, часто несбыточными, но несомивнио гуманивйшими, почуявшаго въ себъ гражданскій духъ въ разм врахъ, досель неслыханныхъ, видълъ ежеминутное нарождение все новыхъ вопросовъ, настойчиво требовавшихъ разрешенія, онъ искаль формулъ точныхъ, самоочевидныхъ, способныхъ къ немедленному осуществленію, и когда такіе люди, какъ Юркевичъ, старались затянуть его въ безконечный споръ на тему "такъ какъ человъкъ съ одной стороны духъ, съ другой стороны матерія—то почему сіе важно въ пятыхъ". — онъ не могъ отвъчать иначе, какъ нанося презрительные полемическіе удары и произнося слова такимъ тономъ, чтобы люди ясно увидъли, какъ Юркевичъ и Ко не въдають, что творять... Въдь тогда не было науки, не было философіи, художественной литературы, -- все было окрашено публицистикой и пропов'ядью, пропов'ядью и публицистикой, и, повторяю, невъроятно просто, какъ г. Волынскій могъ находить слушателей... Но все же это знамение времени. Конечно, г. Волынскаго очень наказали, но уже послѣ того, какъ онъ сталъ декретировать символизмъ и декадентство и кому же?--намъ, еще не жившимъ совсъмъ сознательной жизнью и ни на іоту не обезпеченнымъ отъ всевозможныхъ внезапныхъ пощечинъ! Очевидно, что нътъ ничего легче, какъ вышутить восьмидесятые годы, съ ихъ китайскимъ оркестромъ, ихъ разнузданнымъ самомнъніемъ, самодовольными физіономіями новаторовъ, дамами-меценатками, патріотическими балалаечниками, зудомъ тщеславія, философскимъ кувырканьемъ, символическимъ чириканьемъ и декадентскими многоточіями, но, повторяю, не всі кувыркались, многіе искали, мучительно переходя отъ одного сомнанія къ другому, отъ одной наглухо запертой двери къ другой, и тяжело было это исканіе. Съ истинной жаждой обновленія шли въ пустыню питаться акридами и дикимъ медомъ, подвижнически отръшались отъ соблазновъ жизни, истязали тъло свое непосильнымъ трудомъ, нарочно вязали духъ свой, чтобы онъ въ рабствъ, тоскъ, унынін, отсутствін жизненныхъ висчатлъній воспринялъ крещеніе огненное, отказался отъ гордыни и

достигь блаженства равновьсія. Не все діланное въ этомъ нытью, страхв передъ смертью, меланхолическомъ сознанін своего безсилія, своей безцъльности и ненужности. За крикливыми фразами слышался стонъ духа, затерявшагося въ понскахъ безусловной правды. Развъ мало мы видъля молодыхъ, здоровыхъ и образованныхъ людей, но недостаточно бодрыхъ и культурно дисциплинированныхъ, которые основывали колоніи, чтобы стать ближе къ правде-по коренному русскому предразсудку, скрытой въ земле. Говорю, тяжелы муки родовъ. Когда какое-нибудь міросозерцаніе, долго и властно господствующее надъ землей, -- настроеніе, захватывавшее сердце, -- цізль, казавшаяся такой самоочевидной и высокой, - изнашивается, наступаеть мучительный кризисъ. Никогда не твердое и даже сбивчивое въ своихъ теоретическихъ взглядахъ, народинчество держалось лишь мистической върой въ мужика, той невольной близостью народа и интеллигенціи, которая обусловливалась сущностью крупостного строя. "Порвалась цунь великая" и разъединила оба элемента. Не стало дътскихъ воспоминаній, всегда могущественныхъ-особенно же для художественныхъ натуръ, не стало грезъ юности, поневолъ сосредоточившихся возл'в освобожденія закабаленной массы, — остались слова -- это жалкое рубище мысли и чувства, слова красивыя, но -- "слова, слова, слова"... Пришлось убъдиться въ одной непріятной вещи, что силы и значеніе пителигенціи разсматривались до сихъ поръ въ увеличительное стекло и въ такое же увеличительное стекло разсматривались и тв устои крестьянской жизни, которые, казалось, должны были сделать наилегчайшимъ переходъ къ новымъ общественно-экомомическимъ отношеніямъ, полнъе другихъ воплощающимъ христіанскій идеалъ общаго мира и братства. Но крестьянскій міръ не есть миръ среди людей, крестьянская община такъ же далека отъ братолюбія, какъ любая акціонерная компанія, а артели, по злому выраженію одного изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, созданы не сознаніемъ, не чувствомъ, а... "ну хоть воть этимъ самымъ сазаномъ, котораго артель ловить". Что, казалось бы, проще и удобопонятиве мысли, что изъ "ничего не выйдетъ ничего" et nihilo nihil fit, но воспринять и осмыслить ее дело совсемъ не легкое...

Эти предвзятыя иден—главныя цёпи человёческой мысли, еще въ XIX вёкт носящей на себт очевидные следы ледниковаго періода. Изъ ничего не выйдеть ничего. Нельзя предполагать появленія чего-нибудь прекраснаго и разумнаго тамъ, гдт полновластно царять нищета и невтжество, гдт чтеніе по складамъ является редкостью, гдт человёкъ имтеть такое же смутное понятіе о собственномъ достоинствт и удобствахъ жизни, какъ рабочая лошадь, гдт потребности сведены къ тому тіпітиту, когда люди не могуть не обратиться въ звтрей. Жаль, страшно жаль этихъ несчастныхъ—но увы, жалость, только жалость—чувство совершенно безполезное.

Когда исчезла въра въ народъ (очевидно, вслъдствіе его полной неподвижности) и сознаніе неприкрашенной правды жизни, правды очень жестокой и резкой, почти достигло степени очевидности--вместо прежняго, все же до извъстной степени стройнаго и опредъленнаго міросозерцанія оказалось пустое м'єсто. Крикливыя пдейки, наскоро выхваченныя изъ западной литературы, — идейки по грошу за фунть, — зародившіяся въ парижскихъ кабакахъ подъ разухабистые звуки канкана, — идейки не пресытившейся цивилизаціи, а ея пресытившихся уродцевъ — разум'вется, не могли заполнить пустоты. Съ своей славянской меланхоліей и не совсёмъ еще исчезнувшей скромностью, мало впдъвшіе и мало пережившіе, очень мало сдълавине для науки и общества, мы чуть ли не возмнили себя экзотиками и, съ комической серьезностью образованныхъ чимпанзе, стали выискивать зеленые отгънки луннаго свъта и коричневые отгънки тумана при закатъ солнца. Оскары Уайльды—да и только. Вы скажете, быть можетъ, что все это такъ себф-пустяки. Но позвольте вамъ напомнить одинъ любопытный фактъ. Когда въ 1896 г. молодежь задумала свой студенческій сборникъ, она поручила главную его редакцію экзотическому дипломату изъ "Новаго Времени" г-ну Сигмъ и наполнила его такими пикантными, "возвышенно-порнографическими" произведеніями, что сов'єстно было читать.

Нътъ, растерянность была полная, и кто пережилъ то время--тотъ согласится со мной. Я ничего не преувеличиваю, никого не оправдываю. Я просто констатирую факть и-чтобы перейти посл'в этого затянувшагося предисловія къ своей теміт-ставлю вопросъ: какъ должно было чувствовать себя среди общаго сумбура мысли и настроеній молодое, еще не окръпшее дарованіе? По-моему, въ достаточной степени скверно. Не къ чему было приткнуться, не съ чего было начать. Если дарование было слабо и мало энергично, ово поневол'в увлекалось первымъ, на лету подхваченнымъ новымъ словомъ, казавшимся напболев соблазнительнымъ, и тыть сразу же губило себя, потому что сразу же пріучалось къ неискренности, лжи, самовзвинчиванію. В'єдь приходилось именно выдумывать такія глупости, какія раньше не грезились даже дикому, въ род'в гимна бледнымъ почамъ или романа восьмидесятилетней девственности или чегонибудь такого дикаго, чтобы у читателя глаза выскочили изъ орбить. Фраза являлась, въ концъ концовъ, самодовлъющей и господствующей и тъмъ большая слава устоявшимъ противъ ея соблазна, какъ противъ соблазна всъхъ новыхъ словъ изъ душной и развратной атпосферы парижскихъ cabarets.

Мъщанство. А между тъмъ въ эту по виду такую сърую эпоху въ общественной жизни довершался процессъ развитія п укръпленія мющанства. Давно уже выступпвшая на сцену эта новая общественная группа стала какъ бы даже задавать тонъ жизни, выставляя противъ всякаго идеалистическаго порыва, послѣ всего святаго и цѣннаго въ жизни свои грубые матеріальные расчеты, свой низменный пошлый вкусъ, свою приниженную, погрязшую въ тинѣ мелкихъ стычекъ борьбы за существованіе, натуру. Распространялся не только уже капитализмъ, а духъ капиталистическаго общества — безыдейный, ограниченный и по существу жестокій. Изъ обозрѣнія народнической литературы читатель уже знаетъ, что нашъ капитализмъ пмѣетъ особенный и яркій характеръ кулачества и хищничества вообще. Идейной исторической миссіи у него пѣтъ, —онъ не завоеватель, какъ капитализмъ Запада, а "чортъ совсѣмъ другого сорта" — чиномъ пониже.

Мив кажется, что если внимательно разсмотръть нашу литературу за последнія 25 леть, то общій характерь русскаго мещанства обрисуется въ очень определенныхъ чертахъ. Ничего грандіознаго, увлекающаго, возбуждающаго вдохновеніе шпрокими замыслами, сміслостью и дерзостью мысли, ничего такого, что мы видимъ на Западъ, у насъ — по крайней мъръ въ литературномъ отражении мъщанства — нътъ и въ поминъ. Все, напротивъ того, очень мелко, и крупны лишь бумажники. Кромъ того еще непочатый уголь традиціоннаго холопства и хамства, аршинничества и самоваринчества настолько очевиднаго и такъ ярко мечущагося въ глаза, что старо-барская литература, расцвътъ которой совиадаетъ съ 70-ми годами, имела значительное основание презрительно относиться къ этимъ кулакамъ и мірофдамъ, третировать ихъ, говорить о ихъ силф, но совсфиъ не бояться ихъ. Еще любопытите, быть можеть, что Достоевскій совствь даже не затронулъ мъщанства: очевидно, что оно совсъмъ не интересовало его, хоть онъ былъ самымъ нервнымъ, впечатлительнымъ и геніальнымъ сыномъ русскаго города - этой все еще полудеревни. Щедринъ постоянно говорить о нашихъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, нашихъ биржевикахъ и Губониныхъ, но решительно отказывается видеть въ нихъ грядущую общественную силу. Для этого онъ слишкомъ баринъ, и еще болве баринъ, разумъется, Толстой, но Толстому уже пришлось кой-чъмъ постунаться, хотя и съ большой неохотой, пришлось - хотя только теоретически признать власть денегь въ своей брошюркъ "Что такое деньги" и даже изобразить перевернутые вверхъ дномъ, подъ вліяніемъ новыхъ капиталистическихъ отношеній, деревенскіе нравы въ своей "Власти тьмы". Но Толстой стоить слишкомъ высоко надъ жизнью, слишкомъ в'тритъ и въ мощь народа, и въ мощь души человъческой, способной къ возрожденію, - какая бы жизненная грязь не насъла на нее, чтобы принимать въ расчеть силу

мѣщанства. Собственно говоря, до нея ему ровно никакого дѣла нѣтъ. "Отечественныя Записки", какъ журнальная группа, считали возможнымъ третировать мѣщанство, что понятно, хотя и не доказываеть ихъ проницательности. Но одинъ изъ самыхъ крупныхъ представителей этой журнальной группы-Г. Ив. Успенскій, серьезніве других отнесся къ тому, какъ орудуетъ чумазый, и въ сущности былъ очень близокъ къ признанію за нимъ побъды въ недалекомъ будущемъ, но помъщало этому странное обстоятельство--почти мистическая надежда на барина-янтеллигента, который вотъ-вогъ придеть въ деревню и устроитъ тамъ благораствореніе воздуховъ. Маминъ-Спбирякъ пошелъ гораздо дальше и сохранилъ лишь свои народническія симпатін просто какъ дорогую, красивую мечту, какъ чудный сонъ, вид'виный когда-то въ д'ятств'я, который для д'яйствительности и для котораго д'яйствительность не им'ясть никакого значенія. Честь провозглашенія м'єщанства, какъ новой общественной силы, песомп'єнно принадлежить г. Боборыкину, но необходимо зам'ятить, что совершиль онъ это хотя и восторженно, но неубъдительно. Онъ ограничился громкими словами, кое-какими эффектными проявленіями денежнаго могущества, а затьмъ даль шаблонъ французскихъ адюльтерно-исихологическихъ романовъ. Жизненнаго матеріала у него для общественной картины не хватило, потому что для этого недостаточно побывать на московскихъ амбарахъ и еще менте достаточно прочесть, сидя на лихачт, полуграмотную вывъску на нихъ. Но какъ бы то ни было, литература занитересовалась и вщанствомъ особенно въ 80-ые и 90-ые годы, когда жизнь выяснила, что такой интересъ имфетъ глубочайшее основание въ дъйствительности — заинтересовалась и общественной претивоположностью мѣщанства, т. е. рабочими и пролетаріями, какъ продуктомъ новыхъ экономическихъ отношеній. Всімъ было очевидно, что приходится уже иміть діло не съ купцами Гоголя или Островскаго, а съ новой породой людей, присвоившей себъ, если не общественныя привилегіи дворянства, то во всякомъ случать его матеріальную сплу и даже сознавшей ее. Знаменитая фраза какогото московскаго милліонера: "мы все можемъ!" — показалась, разумъется, смъщной и была объяснена лишь многочисленностью тостовъ во славу и за процвътание россійской промышленности, но самая возможность такой фразы и крупица истины, заключавшаяся въ ней, были, во всякомъ случать, однимъ изъ знаменій времени. Мъщанство нашло своихъ пъвцовъ и толкователей, такихъ милыхъ молодыхъ людей, которые старались даже показать намъ всю глубину и красоту его психики, напр., Вл. Ив. Немировича-Данченко, который съ ловкостью совершенно военнаго челов вка расшаркивался передъ своими дамами и кавалерами и въ своей пьесъ "Цъль жизни", и въ своихъ романахъ, названія которыхъ къ сожальнію

не помню. Кое-что, но къ счастью въ другомъ тонъ можно найти у Вас. Ив. Данченко въ его "Волчьей сыти" и другихъ вещахъ ("На пути къ счастью" и пр.). Но все же больше всего въ этомъ отношение сделали-Маминъ, Чеховъ и Горькій. Горькій въ своемъ "бомъ Гордъевь" нарисоваль две действительно крупныя фигуры мещанства - Щурова и Маякина, наметивъ очень интересный и новый типъ въ лице Тораса и человека такой же складки, хотя и меньшаго размаха — сына купца Пътунникова (Бывшіе люди). Щуровъ Горькаго-прежде всего хищникъ крупной породы, не останавливающійся даже передъ уголовными преступленіями, въ родъ дъланія фальшивыхъ денегь и убійства, Маякинъ-тоже хищникъ, но не безъ иден купеческаго могущества. Щуровъ просто разбойникъ, Маякинъ уже постигь все великое значение формальной правды, законнаго основанія, и провороваться для него немыслимо. Грехъ, за который надо ответчать лишь передъ Богомъ и совъстью, онъ возьметь на душу, но на явное преступление съ его непріятными уголовными последствіями онъ не пойдеть. Самое цінное въ немъ-это сознаніе собственной силы, признанія которой онъ требуеть отъ жизни и съ ув'вренностью ждеть его. Однако въ основь своей натуры онъ все еще хищникъ, хотя и чествуемый, хотя и узаконенный, хотя и не нарушающій постановленій свода законовъ. Вся суть лишь въ томъ, что его хищничество систематическое, а не внезапныя нападенія и грабежи среди бълаго дня и на большой дорогь, какъ нападенія Щурова. Но дійствительно великое по художественной чолноть, по цельности производимаго впечатленія, по той красочности, которая напоминаетъ лучшія созданія великихъ мастеровъ некусства, выраженіе мѣщанскаго хищничества мы находимъ въ произведении Чехова "Въ оврагъ". Я не могу здесь подробно поговорить объ этомъ изумительномъ разсказв -или исть, не разсказт даже, а цтлой поэмт, такъ что ограничусь всего нъсколькими словами. Геропней "Въ оврагъ" является Аксинья — этотъ настоящій Бридо Бальзака въ юбкі, только безъ его размаха, безъ его словъ. Аксинья все время молчитъ и говоритъ только во время убійства ребенка, но темъ она страшите. Въ этомъ си молчании есть что-то действительно пугающее и болбе страшное, чёмъ въ целомъ лексиконе самыхъ пугающихъ и страшныхъ словъ. Это сдержанная злость, глубочайшее челов вконенавистничество. И это чувствуется. "А теперь, -- говорить наивная простенькая Липа, -- Аксиньи боюсь. Она ничего, все усифхается, а только часомъ взглянеть въ окошко, а глаза у ней такіе сердитые и горять зеленые, точно въ хлеву у овцы... Вчера за обедомъ Аксинья говорить старику: "Я, говорить, хочу въ Бутскомъ кириичный заводъ ставить, буду сама купчиха". Говорить и усмъхается... А Григорій Петровичь съ лица потемивлъ: видно, не понравилось. "Пока, говоритъ, я живъ, нельзя

врозь; всёмъ вмёстё". А она глазами мотнула, зубами заскрипёла, "Подали оладьи— не всть!"— "А-а-а!... удивился Костыль. — Не всть". — "И скажи, сдёлай милость, когда она спить! — продолжала Липа. -Съ полчасика поспить, а тамъ вскочить, ходить, все ходить; не сожгли бы чего мужики, не украли бы чего. Страшно съ ней!"... И не даромъ боялась Липа: Аксинья на смерть обварила ея ребенка кипяткомъ, потомъ забрала все хозяйство и имущество въ руки, пустила всёхъ по міру и ничего: ничто человъческое не проснулось въ ней. Она восторжествовала, какъ темная стихійная сила и тоже безъ капли сознанія.

Если мы примемъ за установленный литературой фактъ, что нашъ мъщанниъ хищникъ прежде всего, очень похожій на чеховскую Аксинью, то уже изъ одного этого, съ виду столь незначительнаго обстоятельства, многое должно выясниться. Я, разумбется, далекъ отъ мысли унижать западнаго буржуа и увърять, что онъ не хищникъ. Онъ тоже хищникъ-это его неотъемленое, но не только хищинкъ. И потому съ нимъ должна быть и другая политика, и другое обращение. Напомню поэтому случай Щедрина, который въ одномъ изъ своихъ очерковъ пытался было по умному разговаривать съ Разуваевымъ, но кончилъ все же темъ, что такътаки взялъ и плюнулъ ему въ личность. И вообразите себъ, оказалось. что какъ разъ съ этого-то и надо было начать, потому что Разуваевъ уразумаль и проникся. Но, очевидно, что съ Родсомъ или Чемберленомъ такой штуки вы не сделаете; да вамъ и въ голову не придеть подобный образъ поведенія, хотя разуваевская мошна одинаково, можеть быть, безграничныхъ разм'тровъ. Но у Разуваева хотя и бываетъ игра ума, но настоящей предпримчивости, духа промышленнаго мессіанизма-нѣтъ и въ поминъ. Онъ даже внутренняго обозрънія не читаетъ и нисколько имъ не интересуется. Тъмъ не менъе, его вторжение въ область искусства и литературы интересны.

Вліяніе его духа— это пониженіе идейности, потому что мѣщанину, въ концѣ концовъ, нечего проповѣдывать, не къ чему стремиться, кромѣ того же—накопленія.

Хишничество вообще въ земледълін, торговлъ, промышленности, администрацін ведетъ къ оскудънію и одичанію, хищническій индивидуализмътакъ же необлодимо ведетъ къ оскудънію и одичанію духа. Это почти трагизмъ и въ то же время нъчто неизбъжное. Хищническій индивидуализмъдичаетъ и оскудъваетъ, потому что ему некуда расширяться. Ну хорошо, человъкъ скажетъ такъ: "если хочешь—иди согръщи"; или "я люблю безумную свободу"; или "мить все иозволено"; или "я оплевалъ святыни человъчества"— а дальше что? Разъ согръщить, преступить, какъ говорплъ Достоевскій, хорошо, быть можетъ, но что за удовольствіе стать гръховод-

никомъ сначала молодымъ, а потомъ старымъ грѣховодникомъ? Одинаково печально положеніе того, кто, по рецепту Минскаго, освободится отъ философін, истины, добра. Просто даже въ толкъ не могу взять, что станеть дѣлать такой несчастный человѣкъ? Онъ изойдеть отъ скуки и, чтобы хоть чѣмъ-нпбудь наполнить свою жизиь, начнеть, какъ Альма, цѣловаться съ прокаженными. Быть можеть, единственно цѣннымъ выходомъ для него оказался бы религіозный экстазъ, но вопросъ, насколько религіозный экстазъ можеть быть глубокъ и длителенъ въ наши дни послѣ вѣковой скептической работы и послѣ вѣковыхъ уразочарованій.

Единственное исторически возможное и исторически мыслимое расширеніе индивидуализма можеть происходить лишь въ сферв соціальности. На самомъ дълъ: сдълать общечеловъческое знаніе своимъ знаніемъ, общечеловъческое искусство-близкимъ и дорогимъ, т. е. цъннымъ для себя, общечеловъческія стремленія своими стремленіями— не значить развъ расширить свою личность? Но мит думается, что мъщанскій индивидуглизмъ совершенно не въ состояній осуществить эту цель и задачи, потому что его методъ и его нравственное содержаніе для этого недостаточны. Въ хищинческомъ своемъ выраженін, т. е. въ наиболье для него типичномъ, онъ начинаетъ съ того, что кастрируетъ личность, освобождая ее отъ общественнаго содержанія. Н'ять общества или, лучше сказать, общество существуеть лишь какъ арена борьбы между индивидами, какъ ристалище конкуренцій и карьеризма. Самый верховный принципъ, который провозглашаетъ мъщанскій индивидуализмъ -- слишкомъ узокъ и одностороненъ для полноты развитія. Это принципъ накопленія. Здісь все величіе и все ничтожество машанства. Величіе потому, что принципъ накопленія, конкуренцін, промышленной инпціативы и предпріничивости даеть, даже ригористически примъняемый, огромный толчокъ развитію производительныхъ силъ, безъ котораго, разумъется, человъчеству не только нельзя сдълать хотя бы шага висредъ, но и жить. Ничтожество потому, что вызванное такимъ образомъ національное богатство даеть слишкомъ мало для духовнаго развитія людей и скорфе даже ведеть ихъ къ одичанію, что блистательно подтверждають трансваальскіе и китайскіе подвиги, совершенные культурной Европой за посл'єднее время, или эта ничтожная литература завитковъ и завитушекъ, на которые перешла американская и французская беллетристика и поэзія, на которые переходить и наша. Принципъ накопленія и роста разсматриваеть человіка лишь какъ орудіє, какъ средство, и очевидно, что мысль о полноть его развитія даже не можеть входить въ его содержаніе. Все равно, какъ въ области "добродітели" ство можетъ возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, такъ въ сферѣ жизни вообще оно можетъ охранять всѣ права собственника и никогда достоинство человѣка. Потому что идеи сфраведливости и челоиѣческаго достоинства относятся къ принципу распредѣленія, а не накопленія. Задачи же распредѣленія мѣщанство на себя не береть, чувствуя, что здѣсь оно встрѣтится съ разными неожиданными препятствіями и сюрпризами. Оно естественно предоставило ее игрѣ стихійныхъ силъ и случайностей, на биржѣ довело эту случайность до высоты вавилонской башии. Это все равно, какъ въ игорномъ домѣ: расплата за пропгрышъ и выигрышъ можетъ быть скрупулезпо честна, но при чемъ тутъ справедливость? И я люблю, когда мѣщане говорятъ о промышленной предпріимчивости и ростѣ національнаго богатства—это выходитъ у нихъ хорошо, даже восторженно и я ничего не имѣю, когда они говорятъ о добродѣтели и честности—это можетъ быть по ихъ части, но териѣть не могу, когда они разсуждають о справедливости. Что имъ справедливость и что они ей... Ибо справедливость— изъ области распредѣленія.

Въ изображении этой плоскости и безыдейности мѣщанства и борьбѣ съ нимъ русская литература должна опять найти свою идею, свое возрожденіе.

А. И. Чеховъ (1860). Несомныно самое крупное художественное дарованіе, созданное печальной памяти десятильтіемъ 80-хъ годовъ. "Большинство героеть Чехова лишены того огонька, который свётпль бы имъ вдали и къ которому они могли бы стремиться, Изнывая въжизненной пошлости, они поражаются въ человъческихъ дълахъ полной безсмысленностью и случайностью всего совершающагося: безсмысленно дъятельное стремленіе къ добру, потому что черезъ 200 л'ять люди насъ не вспомнять, безсиысленно зло, потому что оно вредить однимъ, а другимъ не приносить - никакой пользы, безсмысленно равнодущіе, потому что его уділь такъ же, какъ удъль протестантовъ, сдълаться жертвой зла... Апатія, бользненная раздражительность, неврастенія — таковы неизбъжныя свойства героевъ Чехова, которые вмъстъ съ типичными особенностями своего класса и среды сохраняють общія черты унынія и бользненнаго сознанія безсиысленности человъческаго страданія... Въ длинной серіп разсказовъ Чехова несчастны всь: и жертвы, и обидчики, и возстающіе противъ зла и безразлично относящіеся къ нему".

Изъ крупныхъ вещей Чехова упомяну: "Степь", "Дуэль", "Палата Ж 6", "Моя жизнь", "Мужики", "Въ оврагъ"; драмы: "Чайка" "Ивановъ", "Дядя Ваня", "Три сестры" и т. д.

Со своимъ огромнымъ талантомъ, своимъ невъріемъ въ счастливое

будущее людей, Чеховъ пришелъ уже на оголенное хищниками и кулаками мъсто, и оно поразило его своимъ унылымъ однообразіемъ, своею безжизненностью, следами разрушенія, печатью отчаннія и ненужности. Точно на какомъ-то пожарищъ, маленькіе, грязные, ошеломленные несчастіемъ люди коношатся, разворачивая обуглившіеся обложки, и огонь хищничества действительно истреблять и рыбу въ воде, и итицъ въ воздухъ, и народническое настроеніе въ душъ интеллигента. Миъ думается даже, что речь Астрова въ "Дяде Ване" чисто символическая и понимать ее надо шире. "Картина утада въ настоящемъ, -- говоритъ Астровъ. -- Зеленая краска лека лежить кое-где, но не сплошь, а пятнами: исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... Отъ прежинхъ выселковъ, хуторковъ, скитовъ, мельницъ и следа истъ. Въ общемъ-картина постепеннаго и несомисинаго вырожденія, которому, повидимому, остается какихъ-нибудь 10—15 летъ, чтобы стать полнымъ. Вы скажете, что тутъ культурныя вліянія, что старая жизнь естественно должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на мъстъ этихъ истребленныхъ лъсовъ пролегли шоссе, жельзныя дороги, если бы туть были заводы, фабрики, школы, народъ сталь бы здоровье, умнье, богаче, но въдь туть ничего подобнаго. Въ увадв тв же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары... Туть мы имфемъ дело съ вырождениемъ вследствие непосильной борьбы съ природой, непосильной борьбы за существование. Это вырождение отъ косности, отъ невъжества, отъ политайшаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человіскъ, чтобы спасти остатки жизни, чтобы спасти своихъ дътей, пистинктивно, безсознательно хватается за всечемь только можеть утолить голодь, согреться, разрушаеть все, не думая о завтрашнемъ диъ... Разрушено уже почти все, но взамънъ не создано еще вичего..."

Дъло тутъ, очевидно, не въ лосяхъ и лебедяхъ, а въ томъ, что озябшій, голодный, больной человъкъ долженъ всю жизнь вести непосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послъднее, что попадается подъ руку, потому что ему, подъ угрозой голодной смерти дътей, нельзя и думать о завтрашнемъ днъ. Дъло тутъ въ опустошенной, расхищенной природъ и въ опустошенной, тоже "расхищенной", душъ человъка, коснъющаго въ нищетъ и невъжествъ, ошалъвшаго и ополоумъвшаго, отъ нищеты, невъжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было, а теперь ничего нътъ, все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цълые уъзды точно повторяютъ собою картины прошлаго послъ нашествія татаръ. И это-то "разореніе" и есть та соціологическая почвя, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненныя драмы.

Чеховъ, какъ никто другой, разработалъ психологію людей, которымъ

пришлось работать на голомъ мъсть, раззоренномъ хищниками. "Непосильная борьба съ природой", "непосильная борьба за существованіе", "обнищаніе природы" и "обнищаніе челов'єка"--воть что опред'єляєть основные моменты: усталость, даже переутомленіе и одиночество, доводящее до самоубійства, потому что ничего другого на пустомъ мѣстѣ не можетъ и возникнугь.

Семпдесятники звали къ борьбъ. Они обращались къ совъсти людей, ихъ чувству стыда, любили говорить о расплать съ народомъ за вынесенное имъ въ прошломъ, за выносимое въ настоящемъ; угасавшее на ихъ глазахъ народолюбіе они старались подогрѣть картинами крѣпостного права и статистикой мужицкаго обнищанія. Они хотели разжалобить и вдохновить, и величіе ихъ проповіди заключалось въ томъ, что они говорили о безкорыстіп п справедливости, что они обращались всегда къ лучшему, что есть въ человъкъ, старались внушить ему въру въ себя и свои силы, направленныя на борьбу со зломъ. Но когда оказались расхищенными и природа, и въра въ народъ, -- на сцену выступили другіе мотивы и, прежде всего, повторяю, мотивъ одиночества и непосильной борьбы. Ихъ-то и взяль себѣ Чеховъ.

Призыва къ борьбѣ у него нътъ. Наоборотъ даже: вы найдете у него -признаніе "рокового, неизб'єжнаго и стихійнаго хода событій". Есть даже растерянность, которая такъ естественна и понятна въ человъкъ, неожиданно для себя очутившемся на пожарищь. За что, на самомъ дъль, взяться, когда "разрушено почти все, а взамънъ не создано еще ничего"? Съ чего начать, если голодные, больные люди расхищають последніе остатки? Конечно, не всв еще двятели сошли со сцены. Между ними есть сильные духомъ, нисколько не жалъющіе себя, радостно берущіеся за всъ подвиги, нужность которыхъ подсказываеть имъ жизнь. Но проходить изсколько лать "непрестаннаго горанія" и посмотрите, во что обращаются эти борцы? Вотъ докторъ Астровъ, талантъ и уминца, хлопающій рюмку за рюмкой, воть земець Ивановъ, совстмъ надорванный и переутомленный, у котораго достаеть силы лишь на самоубійство, воть честный и добрый дядя Ваня, отдавшій свою жизнь на безсмысленный подвигь, потому что на голомъ мъсть осмысленныхъ подвиговъ нътъ и быть не можетъ. Духъ живъ ушелъ изъ человъка, ушла у него идея служенія, единственная идея, во имя которой можно и стоитъ жить, и вся жизнь погрузилась въ унылое, строе однообразіе.

У Поэ есть картина, гдъ все окрашено въ одинъ желтый цвътъ---земля, и деревья, и небо, и люди. Какъ что-то необычное --- это наводить на васъ ужасъ. Господствующій тонъ всёхъ картинъ Чехова---тусклый и сърый, даже мутный и тяжелый осадокъ тоски: ощущение полной ненужности, безцёльности жизни остается послё всякаго его разсказа. О! Это великій мастеръ рисовать гистущее и опустошающее впечатлівне однообразія житейской обстановки. До ужаса, до содроганія ясно вы видите, какъ тина нищей, безыдейной жизни затягиваетъ человіка, какъ все глубже и глубже погружается онъ въ предательское болото житейскихъ мелочей, дрязгъ, сплетенъ, пересудовъ. Сначала онъ барахтается, кричить о помощи, проклинаеть, но понемногу тупое равнодушіе начинаеть овладівать имъ. И туть онъ погибъ, и туть уже ність силы на землів, которая могла бы спасти его. Онъ—обреченный и всё вокругъ него—тоже обреченные въ этой удивительно тихой, стихійно-вырождающейся жизни. Только порою на поверхность всилываеть что-то безобразно-жестокое, и опять все мертво и тихо, тихо.

Люди растерялись, озлобились, сознательно или безсознательно подчинялись "роковымъ процессамъ" раззоренія, коснѣють въ нищетѣ, невѣжествѣ, эпидемическихъ болѣзняхъ, и нѣтъ у нихъ въ душѣ ничего такого, что бы звало ихъ къ ближнимъ, что бы вырвало ихъ изъ тисковъ гнетущаго одиночества. Подавленные непосильной работой, не видя отъ нея никакого прока, озлобленные на себя, на это нищее, голое окружающее ихъ мѣсто, они ежеминутно готовы на ссору. Изъ-за чего они ссорятся? А такъ, въ сущности, просто ни изъ-за чего. Просто душа изныла, просто на душѣ накопилось слишкомъ много злобы и раздраженія, просто они чувствуютъ себя во власти опутавшихъ ихъ мелочей жизни и не знаютъ, какъ освободиться отъ нея, больше—знаютъ, что имъ никакъ отъ нея не освободсться. И они уже враги одинъ другого, прежде даже, чѣмъ увидѣли другъ друга, прежде чѣмъ встрѣтились. Имъ не о чемъ говорить, когда они сойдутся, нечего дѣлать сообща. Они воистину "одинокіе людн".

Чеховъ часто описываетъ ссоры, и всякій разъ, какъ онъ описываетъ ихъ, поражаешься случайностью поводовъ къ нимъ и основательностью въ глубинѣ души лежащихъ причинъ. Какъ все у Чехова—эти ссоры стихійны и необходимы, потому что разладъ между людьми есть только отраженіе разлада самой жизни, которая бьетъ, мучаетъ, насилуетъ человѣка, доводитъ его до одичанія и непримиримаго человѣконенавистничества. Все высшее, идейное или замерло совсѣмъ, или проявляется въ какихъ-то безсильныхъ, полузадавленныхъ стонахъ, жизнь—это или ярмо, или безпросвѣтная муть сырого тумана, въ которой всѣ предметы теряютъ свои опредъленныя очертанія, становятся безформенными, почти призраками, тяжелыми и угнетающими. Иѣтъ просвѣта и нѣтъ дороги, не за что ухватиться, не на что надѣяться, не во что вѣрить, такъ какъ вся жизнь отдана во власть хищника, его подвиговъ и его растлѣвающаго человѣконенавистничества.

И у Чехова всегда такъ: побъждаетъ исключительно пошлость жизни, и ть люди, которые особенно втянулись въ нее, и являются ея талантливъйшими "представителями". Нравственное мужество, образование, благородство прекрасные замыслы, даровитость - все это, въ концъ концовъ, гибнеть, сдается въ непосильной борьбъ съ нравственной тупостью, невъжествомъ, низостью духа, бездарностью. На этой-то почвъ и происходять чеховскія "трагедіп обыденной жизни" п въ этомъ, прежде всего, ихъ историческое и общественное значеніе. Въ разсказ "Челов въ футлярь "-- какой-то пошлякъ держить въ постоянномъ страх и трепеть учениковъ цълой гимназін, своихъ товарищей-учителей, весь педагогическій совъть и даже весь городъ, потому что самъ соблюдаеть всъ правила, самъ всего опасается и, по своей ограниченности, прямолинеенъ до послъдней степени. Въ "Дядъ Ванъ" — побъда остается на сторонъ деревяннаго профессора, который, благодаря своему тупому самодовольству, своему упрямому эгонзму, заставляеть всехъ служить себе. А порывы, мечтанія, благородные замыслы-все это пропадаеть даромь, все это ни къ чему въ мелкой и нищей жизни, которая не знаетъ, что съ ними дълать и какъ ими воспользоваться. Чтобы геропзиъ и высокіе замыслы нашли себ'в м'всто и прим'вненіс, чтобы они не казались чівмъ-то лишнимъ и обременительнымъ, жизнь должна быть духовно богата. Въ другую эпоху и при другихъ обстоятельствахъ Лютеръ не сталъ бы реформаторомъ, а писаль бы себь тихо, мирно и благородно огромные, неуклюжіе схоластическіе трактаты, въ другую эпоху Гуттенъ оставиль бы послів себя не геніальные "разговоры", а лишь память о безобразныхъ бреттерскихъ поступкахъ, и самъ Эразмъ не пошелъ бы дальше изобрътенія новаго вида силлогизма сверхъ 60-ти или 70-ти извъстныхъ схоластической логикъ. И въ другой обстановкъ не надорвался бы Ивановъ или дядя Ваня, не растерялся бы въ тоскъ одиночества Треплевъ, и не являлись бы въ роли побъдителей Аксиныи и "человъки въ футляръ".

Реальную обстановку этихъ жизненныхъ драмъ, слишкомъ даже обычныхъ, чтобы не давать тона жизни, Чеховъ находитъ въ провинціальной скукъ, однообразіи провинціальнаго существованія, его уныніп и безыдейности. Провинцію онъ великольно знаетъ, и, кажется, у насъ не было еще писателя, который захватилъ бы ее такъ глубоко и взглянулъ на нее такъ безнадежно, какъ онъ. У него ньть жалобъ и проклятій, какъ у Герцена и Щедрина, ньтъ невольной органической любви къ этой тихой и мирной жизни, невольнаго тяготьнія къ ней, какъ у Островскаго. Все тускло, съро, а главное—безнадежно, вездъ слъды хищничества и разоренія, вездъ нищета духовная и матеріальная. Теперь вышли въ свыть нъсколько томовъ полнаго собранія сочиненій Чехова

Надо перечесть ихъ страницу за страницей, чтобы изъ этой мозанки случайныхъ, повидимому, фактовъ, часто анекдотовъ, сложилась стройная и воистину грозная картина опустошенія природы и человъческаго духа, и то обстоятельство, что Чеховъ не жалуется, не протестуетъ, совъстливо воздерживается отъ какихъ бы то ни было "отрадныхъ фактовъ", даже самыхъ крохотныхъ, разумъется, только усиливаетъ впечатлъніе. Все, вплоть до надеждъ, мечтаній, порывовъ, до честныхъ и размашистыхъ стремленій юности, разграблено, и на этомъ голомъ мъстъ человъкъ одинокъ и тъмъ болье одинокъ, чъмъ онъ умите, талантливъе, лучше.

Но Чеховъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, чтобы оставаться на реальной соціологической почвѣ. Разработавъ, какъ никто, исихологію людей, живущихъ на голомъ мѣстѣ и во имя своего озлобленнаго культа самосохраненія губящихъ и душащихъ все талантливое и идейное, — овъ хочетъ символизировать, выйти изъ узкихъ и тѣсныхъ рамокъ даннаго историческаго момента, данной провинціальной обстановки и свой безнадежный пессимизмъ, свою тоску невѣрія распространить на жизнь вообще, связать ея ничтожество не съ временными обстоятельствами, которыя могуть измѣниться, а съ органическими свойствами человѣческой природы, и вмѣсто образа обреченнаго поколѣнія дать образъ обреченнаго человѣчества. Здѣсь, стоя на этой высотѣ, онъ по необходимости становится сатирикомъ, потому что постоянно указываетъ на противорѣчіе между мечтами и прозой жизни, между созданной себѣ человѣкомъ иллюзіей собственнаго могущества и его дѣйствительнымъ ничтожествомъ.

Въ глазахъ Чехова случай въ человъческой жизни превращается въ необходимость, и ивть ровно ничего случайнаго, потому что все случайно. Возьмите такое происшествіе, какъ разрушеніе Помиен, за полчаса до котораго изловались влюбленные, или лиссабонское землетрясеніе, остановившее какую-инбудь дьявольскую интригу, или что-нибудь въ томъ же родь, такъ же мало зависящее отъ воли человъка, какъ погода или солнечное затменіе, распространите вліяніе такого рода событій, меньшихъ по размеру и объему, но и безчисленныхъ зато, на всю жизнь, проследите ихъ могущество, ихъ трагическія последствія—и вы получите міросозерцаніе Чехова. Наше земное существованіе для него калейдоскопъ, вырисовывающій драму за драмой. Дівочкі хочется спать, а ребенокъ, котораго она нянчить, мъшаеть ей, и спросонокъ она его душить. Бродяга земли русской встрівчаеть на почтовой станціп чудную дівушку и чувствуеть - больше, чемъ чувствуеть - знаетъ, что онъ бы могь полюбить ее встви силами своего восторженнаго духа и быть счастливымъ и что она могла бы одинаково полюбить его и также быть счастливой, но воть 7 часовъ утра и надо разъезжаться въ разныя стороны, и за этой случайной встречей вы видите две совсемъ разбитыхъ жизни. Совсемъ уравновешенный человекъ, семьянинъ, начинающій уже седеть, давно уже вошедшій въ колею мещанскаго счастья, подсаживается изъ-за капризной прихоти къ хорошенькой незнакомке, и нетъ больше ни его мещанскаго счастья, ни самодовольной уравновешенности, а капризная прихоть превращается въ любовь и страсть.

Изъ-за чего же собственно люди борются и страдають, что заставляеть ихъ радоваться? А между тёмъ, постоянная безплодная борьба утомляеть, духъ устаеть отъ порывовъ, которымъ нѣть исхода въ жизни, стыдъ за свое безсиліе овладіваеть человікомь: онь не можеть обдумать, разсчитать, устропть ничего. Онъ не можеть ничего и найти. И вообще, нужно ли искать что-нибудь? Не успоконться ли на томъ, что жизнь пустая и глупая шутка, надъ которой не стоить даже и задумываться? Пусть идуть день за днемъ, завтра и вчера, пусть люди встають и ложатся съ темъ же недоумениемъ и темъ же непониманиемъ, теми же безтолковыми заботами, темъ же томительнымъ ожиданіемъ случайныхъ катастрофъ въ тв дни, когда война или градъ на другомъ концв свъта дълаетъ богатыми однихъ и выбрасываетъ на мостовую тысячи тысячь голодныхъ людей... Не все ли равно? Въдь самаго дорогого свободы, значенія, счастья-намъ не дано. Великое и малое, глупое и разумное, честное и безчестное свалится черезъ столько-то дней, часовъ и минуть въ ту же могилу. Отъ жизни, отъ всёхъ ея впечатленій, отъ всей борьбы порывовъ, ненужныхъ страданій не останется ничего.

Стоить ли въ такомъ случат искать, томиться, не проще ли махнуть рукой?..

Пессимизмъ Чехова чисто умственный, корень котораго въ мышленіи, а не въ настроеніи, въ своеобразномъ пониманіи хода человѣческой жизни и тѣхъ то насмѣшливыхъ, то трагическихъ каверзъ, которыя устранваетъ съ ней судьба. Но тамъ же и источникъ его сатиры, сатиры не по адресу отдѣльнаго человѣка, а по адресу всей жизни вообще, въ которой люди играютъ какую-то странную и обидную для ихъ самомиѣнія роль. Это, если хотите, точка зрѣнія одного изъ величайшихъ умовъ Европы — Свифта. Вѣдь что въ сущности говорилъ Свифтъ людямъ? Онъ твердилъ имъ, что они очень крикливы и безпокойны, думаютъ, что совершаютъ великія дѣла, а между тѣмъ, они лиллипуты, весь флотъ которыхъ Гулливеръ уводитъ въ илѣнъ однимъ пальцемъ. Далѣе онъ твердилъ, что напрасно они считаютъ себя прекрасными, что въ сущности они безобразны и даже отвратительны, если посмотрѣть на нихъ болѣе проницательнымъ взглядомъ, чѣмъ взглядъ человѣка, и что, въ концѣ концовъ, лошади куда лучше ихъ. Такое пониманіе дѣла нисколько не исключаетъ любви и гу-

манности и всёхъ другихъ хорошихъ чувствъ, но странность остается странностью и вызываетъ какое-то обидное недоумѣніе. Ну, какъ объяснить, напр., что какой-нибудь осиновый колъ въ образѣ профессора умѣетъ окружить себя хорошими людьми, заставить этихъ хорошихъ людей самоотверженно служить себѣ всю жизнь, тратить на себя эту чужую жизнь, не давая ей не только распуститься, но и отдохнуть. А вѣдь тутъ скрывается драма, тутъ опустошается душа людей, и эту драму Чеховъ изображаетъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній—пьесѣ "Дядя Ваня". И онъ не разъ обращается къ ней, и очевидно, какъ сильно прпвлекаетъ его вниманіе это обидное торжество самодовольства и глупости надъ жизнью хорошихъ людей, эта ихъ обидная власть. Онъ остается сатирикомъ, но такія его сатиры кончаютси трагедіей, какъ у Вольтера, Свифта или нашего Щедрина.

Сатира Чехова не сатира насмѣшки, конечно, какъ у Горація, и не сатира негодованія, какъ у Ювенала или Щедрина, со смѣхомъ вообще она имѣетъ очень мало дѣла, хотя,—надо замѣтить,—юморъ Чехова одна изъ самыхъ красивыхъ сторонъ его дарованія—этотъ удивительно тонкій, сдержанный джентльменскій въ лучшемъ смыслѣ этого слова юморъ, эта какъ разъ сатира, которую только и могла создать невѣрующая, скептическая и метафизически настроенная эпоха 80-хъ годовъ. Ближе всего точка зрѣнія Чехова подходитъ къ гоголевской, но Гоголь своими образами человѣческаго ничтожества и пошлости велъ или думалъ вести къ религіи, Чеховъ не ведеть никуда.

Его сатира вся построена на основных противорвчіяхъ: иллюзін и дъйствительности, мечты и прозы жизни, крошечныхъ силъ человъка и огромности силъ стихійныхъ, претензій человъческаго разума и не только не считающагося съ ними, но и жестоко надъ ними надсмъхающагося величія жизни. И потому-то, говорю я, обреченное покольніе, стиснутое и сдавленное историческими условіями своего существованія, обращается въ его глазахъ въ символъ обреченнаго человъчества. Гдъ и въ чемъ вы ходъ изъ этого страннаго сплетенія ничтожныхъ случайностей—Чеховъ прямо не говоритъ. На поставленный вопросъ онъ отвъчаетъ лишь развязками своихъ драмъ, и эти развязки ("Ивановъ", "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры") не обходятся безъ револьвера. Человъку душноему нечъмъ жить больше, и онъ убиваетъ себя или... или начинаетъ жизнь, со стороны, горшую самой смерти,—жизнь, съ ужасающей ясностью сознавшую, что въ ней нътъ никакого смысла и нътъ никакого и никуда выхода ("Дядя Ваня", "Три сестры").

"Признать, что нетъ выхода—есть уже своего рода выходъ",—сказалъ какъ-то Герценъ, но, конечно, только "своего рода", и Герценъ, очень чуткій къ тайному смыслу своихъ словъ, почти сейчасъ же прибавляеть: "но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое дізніе въ томъ состоить, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей слідующія поколітнія. Наше человітчество протрезвляется, мы его похмелье, мы его боли родовъ".

Въ этихъ словахъ передъ вами все еще идеалисть, думающій о судьбахъ человічества въ минуту полной разочарованности и устали и вірующій въ грядущіе лучшіе дни, смиренно принимая на себя въ то же время роль "похмелья" людей. Но любопытно, что о грядущихъ лучшихъ дняхъ у Чехова говорять самые глупые люди, віть родів полковника Вершинина ("Три сестры").

Но все-таки... что же остается человъку?

Конечно, отъ художника никто не имѣетъ права требовать такого точнаго и опредъленнаго отвѣта, какъ отъ критика и публициста, который не только долженъ отвѣтить да или нѣтъ, но и разъяснить, почему въ одномъ случаѣ онъ говоритъ "да", а въ другомъ "нѣтъ". Отъ такого обязательства художникъ въ большей или меньшей степени свободенъ, какъ свободна отъ него самая жизнь, предоставляющая каждому право произвольнаго толкованія.

Выть можеть, на поставленный вопросъ Чеховъ всего ясиће отвътилъ развязками своихъ драмъ и своими женскими и женственными типами, какъ "Лядя Ваня", или герой большого разсказа "Моя жизнь". Въ развязкахъ драмъ человъкъ, разъ онъ не кончилъ жизнь самоубійствомъ, смиряется, ограничиваеть себя до конца, береть на плечи кресть свой съ тъмъ, чтобы нести его безъ надежды на отдыхъ развъ послъ смерти, безъ мысли о томъ, что какъ-нибудь и когда-нибудь его ноша можетъ / быть сброшена. Один подчиняются этому съ глухимъ ропотомъ, съ затаеннымъ проклятіемъ, насилуя все существо свое. Они какъ будто послъ долгаго выхода изъ подземной пещеры, гдв имъ пришлось заблудиться, усталые и измученные до конца, бросають въ пропасть последнюю коробку спичекъ, послъднюю свъчку, чтобы больше не искать и не томить себя надеждой. Еще на минуту передъ этимъ они торопливо переходили изъ галлерен въ галлерею, изранили себъ ноги этой тяжелой ходьбой, надорвали грудь отчаяннымъ громкимъ крикомъ о помощи— но теперь они поняли, что все кончено, и съ тупымъ равнодушіемъ забрались въ уголъ и съли тамъ среди непросвътной мглы, безъ мысли, безъ надежды, безъ силы. Такъ кончаетъ дядя Ваня.

 Героини Чехова относятся къ д'ту пначе. Вообще говоря, это удивительно красивыя созданія, повторяющія собой героннь Тургенева. Но въ

нихъ еще больше страстной религіозной экзальтаціи, еще больше готовности къ самоотверженному подвижничеству. Въ Сонъ, напр., вы совстить даже не чувствуете тела или чего-инбудь земного. Это-- сплошная любовь, силошная жалость къ людямъ, въра въ красоту загробнаго міра и ожидание его. Геронии Тургенева все же чувствують и смутно сознають даже, что онъ стоятъ на порогъ новой жизни и ея требовательныхъ запросовъ. И онъ, какъ Елена изъ "Наканунъ", какъ Наташа въ "Рудинъ", рвутся имъ навстръчу. Что-то подсказываетъ, что новая жизнь, принесетъ имъ много хорошаго, расширитъ границы ихъ маленькаго деревенскаго существованія, и это даеть имъ силу, бодрость, какую-то особенную красоту чувства собственнаго достоинства. Рядомъ съ Еленой, Наташей, Маріанной, --- любимый образъ Тургенева, это настоящая его мечта, какъ поэта, --образъ Лизы изъ "Дворянскаго гитада", ушедшей въ монастырь, чтобы молиться о грахахъ міра, потому что никакихь своихъ граховъ у нея не было. Это бъдное, маленькое, глубоко обиженное жизнью существо нашло въ себъ силы для подвига, въ смыслъ котораго не отдало даже себъ отчета, все равно, какъ нашла въ себъ силы и совершенно для такого же подвига чеховская Соня. Когда личная жизнь Сони совершенно оборвалась и впереди не стало уже чего ждать, когда тьма безнадежности окутала ее со всъхъ сторонъ, она, сдерживая слезы и занятая лишь одной мыслыю, какъ бы утешить одинаково страдающаго возле нея человака, говорить ему: "Что же далать? Надо жить... Мы, дядя Ваня, проживемъ длинный, длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ, будемъ тератьливо сносить испытанія, какія пошлеть намъ судьба, будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступить нашъ часъ, мы покорно упремъ и тамъ, за гробомъ, мы скажемъ, что мы страдали, мы плакали, что намъ было горько, и мы съ тобой, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свътлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой-и отдохнемъ. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно... Мы отдохнемъ..."

Занавъсъ въ "Дядъ Ванъ" медленно опускается "надъ невыплаканными слезами, надъ загубленной жизнью..." Въдь эти слова Сони, это ея само-отреченіе, такъ же, какъ и самоотреченіе дяди Вани, теперь уже окончательно ръшившаго отдать всю свою работу на служеніе профессору и его подагръ, — тоже самоубійство. И чъмъ другимъ можетъ закончиться жизнь, обреченная на одиночество? И въ этихъ то развязкахъ драмъ Чехова открывается таинственный и грозный смыслъ великихъ словъ—не хорошо человъку быть одному. А для Чехова человъкъ одинъ, всегда одинъ: одниъ въ реальной обстановкъ жизни, разграбленной хищниками и превратившейся въ голое мъсто, одинъ въ своихъ высокихъ порывахъ и "

благородных стремленіях одинь среди природы, вынуждающей его на непосильную борьбу съ собой, одинь передъ молчаніем неба...

И это—воистину глубокая драма, вызвавіная на світь Божій мрачную Чеховскую сатиру.

Вообще я долженъ замѣтить, что говорить о литературѣ 80-ыхъ годовъ очень трудно: даже при ивкоторомъ знакомстве съ ней начинаеть прямо-таки рябить въ глазахъ отъ пестроты мыслей и направленій. Былъ на сценъ совершенно несыгравшійся оркестръ, безъ всякаго признака присутствія среди него капельмейстера. Но даже не одна пестрота мыслей такъ удручающе дъйствуетъ на душу, а больше всего ихъ отрывочность, неполнота, неопредъленность. Каждый старался говорить отъ себя и ни у кого не достало силъ и средствъ заставить себя слушать. Было ясно, что ищутся новые пути, что догматы 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ имеють уже очень мало преданныхъ сторонниковъ, что большинству очень дорого ихъ "я", но они не желають болье отдавать этого "я" на служеніе обществен-. ности, что самое для нихъ важное, это обязанности по отношенію къ своему я и прежде всего, его даже не нравственному, а эстетическому развитію. Но даже такая простая мысль не нашла себ' достаточно яркой формулировки. Увлекались затъмъ пессимистической философіей вообще и философіей Шопенгауэра въ частности. Но опять-таки ни одного талантливаго пессимиста и скептика литература не дала. Въ душной атмосферъ этого десятильтія угасли и захирьли даже ть немногіе таланты, которые едва-едва успъвали проявиться. Достаточно взглянуть на журналистику того. времени, чтобы увидъть полное оскудъние и запуганность духа. Напбольшею полулярностью пользовались не толстыя журналы, а газеты, что для насъ ново и необычно. "Въстникъ Европы" (1866) продолжалъ, но прим'бру прежнихъ л'єть, аккуратно выходить каждое первое число, твердо держась той же программы, сущность которой сводилась къ тому, чтобы утвердить за нашимъ самосознаніемъ принципы законности, утвержденные въ западныхъ государствахъ; очень читалась "Русская Мысль"--журналъ крайне отвлеченнаго направленія, сталъ издаваться "Стверный Въстникъ", главная роль въ которомъ перешла скоро къ г-ну Волынскому, пытавшемуся дать идеалистическія основанія б'єдной "русской мысли",--но въ этомъ не успълъ. "Недъля" въ лицъ Я. Абрамова звала къ малымъ дъламъ, проповъдуя ихъ съ сытымъ самодовольствомъ, тамъ же г. Дъдловъ приглашалъ русскую молодежь давать клятву (!) что она обратится безъ исключенія въ доброкачественных чиновниковъ; г. Михайловскій брюзжаль, негодоваль, полемизировалъ съ Толстымъ, и говорятъ, удачно. Большою популярностью, благодаря своей искренности, пользовался Н. В. Шелгуновъ, поражавшій удачно г. Абрамова и "Неделю" и призывавшій молодежь къ идеаламъ общественности. Однако во всемъ, благодаря общей запуганности, безпроствътному господству канцеляризма и формальности, лежалъ отпечатокъ съросги, ненужности, разрозненности. Таланты, подававшіе большія надежды, напр., К. М. Фофановъ, Д. С. Мережковскій, И. Н. Потапенко и т. д не въ достаточной степени оправдали ихъ. Старые принципы, вдох-"отцовъ", выдохлись, новыхъ не было. Капитализиъ медленно, но върно подрывалъ всъ старые устоп и, въ концъ концовъ. мало чемъ можно вспомнить эти тусклые годы разве произведеніями исключительнаго дарованія А. П. Чехова. Литература была страя, безъ иден и темперамента и мъщански приличная. Она ръдко спускается въ подвалы, въ деревню, - ръдко поднимается наверхъ — въ чердаки, предпочитая средину, и здесь она находить неисчерпаемое вдохновеніе. За последніе два три года она сделала очень много. Такъ, она, т. е. наша литература подробно и всесторонне изучила психологію женщины бальзаковскаго возраста, и хотя белдетристы не вполить, согласны другь съ другомъ въ подробностяхъ, ею въ общемъ указанная исихологія установлена на незыблемыхъ основаніяхъ. Эти основанія стрелка, Фелисьенъ, курортъ и, разумется, онъ, пробуждающій вторую молодость. Затемъ многіе гг. беллетристы съ г. Боборыкинымъ во главъ, предприняли ифсколько экскурсій въ страну, населенную замоскворфцкими купчихами, и произвели въ высшей степени плодотворныя изследованія этого страннаго и таниственнаго племени. Изъ опубликованныхъ ими, для всеобщаго сведенія, данныхъ следуеть, что замоскворецкія купчихи не выпивають теперь двадцати самоваровъ въ день, или не беседують со страницами и не вяжутъ шерстяныхъ чулокъ. Напротивъ того, большинство изъ нихъ верхъ ума, красоты и образованности. Онъ, кромъ того, обладаютъ пріятной полнотой и, разумфется, милліонами. Не трудно оцфиить всю важность, которую имбеть изучение нравовь, быта и адюльтеровь замоскворбцкихь, купчихъ хотя бы только для отечественной этнографіи. Далбе, сделана попытка, преимущественно дамами-писательницами, открыть читателю всв сердечныя тайны скучающей вдовы, одаренной красотой, жаждой любви и обезпеченнымъ состояніемъ. Несомитиная трудность и сложность затронутато предмета не позволили пока довести до конца блестяще начатое дъло, но судя по первымъ шагамъ, дальнъйшая разработка предмета должна обогатить современную дамскую психологію многими крупными и важными открытіями. Именно, нам'вченъ уже тотъ циклъ чувствъ, среди котораго

вращается душа скучающей вдовы, но осталось совершенно невыясненнымъ, какое отношение имъегъ вдова и ея скука къ русской литературъ?

Декаденты. Литература 80-хъ годовъ выдёлила между прочимъ изъ себя группу молодыхъ писателей, которые безъ достаточнаго основанія получили названіе декадентовъ или "упадочниковъ". Но съ западными декадентами собственно эти русскіе молодые люди иміють очень мало общаго. Западное декадентство-явление серьезное, почему и создало уже серьезныя литературныя явленія, напр., поэзію Бодлэра. Его почва— общественное вырожденіе. Несомн'янно, что наша цивилизація— вообще говоря, богата всякаго рода нечистью, грязью, бользиями, нищетой, отчаяніемъ, невъріемъ и т. д. Эти мутныя воды должны иметь своихъ певцовъ и героевъ, и такимъ пъвцомъ былъ Бодлэръ. Онъ обладалъ особенной чувствительностью къ грязи жизни. Порою онъ прямо смаковалъ ее. Онъ безтрепстно шелъ туда, куда, быть можеть, не пойдеть никто изъ насъ. Онъ не отступаль ни передъ какими ужасами извращенности и паденія. Онъ понималь все это, ткъ что-то свое, близкое, но, окунаясь головой въ грязь, онъ все же оставался благородной, эстетической натурой. Разумъется, онъ не выставиль бы наружу съ такой поразительной художественной яркостью всей грязи современности, если бы она не жила въ немъ самомъ, хотя бы въ подпольяхъ его существа, и если бы какой-то щупальцей своего существа онъ не любилъ ее.

Но наши "декаденты" увлеклись не этимъ, а скорѣе одной лишь формой молодой французской поэзіп и ея вычурность, ея стремленіе къ оригинальности, хотя бы чисто внѣшней, такъ сказать звуковой, словесной, довели до крайнести. Въ ихъ средѣ есть несомнѣнно талантливые люди, напр., К. Д. Бальмонтъ. Но въ общемъ ничего талантливаго они не создали и если пріобрѣли нѣкоторую извѣстность, то благодаря прямо-таки дикимъ литературнымъ выходкамъ удивительно похожимъ на пародіи настоящаго искусства. Такіе стихи, какъ напр.:

День прошель въ свободномъ словословьи, Окна улицы въ снѣгахъ я вскрылъ, Много было добраго, восторга и здоровья, И себя я искрение, хоть первый мигъ любилъ. Ахъ! о томъ больное безпокойство, Все ли сдѣлано руками и умомъ—и т. д.,

едва ли могутъ быть причислены къ поэзіп и даже названы стихами. Но встръчаются и еще болье безтолковыя пропзведенія, что и заставляєть нъкоторыхъ предполагать, что такъ называемые декаденты нарочно и преду-

мышленно создають дикія и даже юродивыя вещи, чтобы хотя такимъ вотъ путемъ обратить на себя вниманіе. Литература туть собственно ни при чемъ или значить столько же, сколько вообще другіе "пріемы".

Про одного изъ наиболѣе юродствующихъ декадентовъ разсказываютъ, напр., слѣдующее:

"Помню Александра Д—а гимназистомъ съ большими черными главами на выкатъ, съ тихимъ голосомъ, мальчишески дерзкими словами, съ тетрадкой тогда моднихъ, беземысленныхъ и очень скучныхъ стиховъ. Въ тъ молодые неустойчивые дни увлеченій европейской игрушкой, только что выдуманной, у Д—а были товарищи, но для которыхъ игрушка и была игрушкой, свойственной легкому (?) дътству. Увлекались и отпали, пошли пробовать общаться съ людьми по евоимъ путямъ, и наноснаго въ его стихахъ, словахъ, даже презрительности къ чужимъ миъніямъ—тоже было мало. Впрочемъ, эта презрительность всегда есть и всегда искрення у людей, которые особенно горячо хотятъ высказать себя, подойти къ другимъ. Ее надо понять и повърчть ей, такой естественной, такой трогательной.

"Встръчался миъ Д—овъ ръдко, потому что въ самомъ дълъ производилъ непріятное, жалкое, досадное впечатлъніс, а мы отъ такихъ впечатлъній себя заботливо охраняемъ...

" ... Разсказывали, что Д—овъ чудить все болъе и болъе, хотя при этомъ много читаетъ и много работаетъ. Чудачества его носили самый разнородный характеръ: то были дътски-певинны и наивны, то опасны. Опъ оклеиватъ потолокъ своей комнаты черной бумагой и ублждаль лолодыхъ дъвушекъ убивать себя. Письма онъ писалъ дикія, ни на что не похожія, безъ обращеній, изломаннымъ почеркомъ, и точно поддълываясь подъ бредъ. Его стихи попрежнему были и не талантливы, и тягостны. Въ послъднее мое свиданіе съ нимъ, раннимъ осеннимъ вечеромъ, въ чужой комнать, онъ велъ себя тоже странно, говориль какъ будто не то, что ему хотълось, и лицо у него было измученное и дикое—лицо человъка въ послъднемъ отчаяніи. Но и тогда онъ былъ пепріятенъ, досаденъ,—хотълось уйти отъ него съ брезгливостью съ сознаніемъ своей правоты"...

Дальше опять любопытныя строки:

"Года три тому назадъ, опъ ушелъ изъ литературы, изъ университета, изъ Петербурга, отъ матери, одътый по-страннически, замолчавшій и дикій. Говорятъ, что онъ долго жилъ въ какомъ-то далекомъ монастыръ, работалъ, какъ послушникъ, носилъ вериги, хотя и не постригся. Черезъ годъ онъ пришелъ въ Петербургъ пъшкомъ, былъ у товарища. Товарищъ говорилъ, что велъ себя Д — овъ странно: сидълъ на полу, иълъ псалмы или молчалъ. На юродиваго, впрочемъ, не походилъ, а такъ, молчалъ, не желая говорить. Денегъ у него не было,—онъ питался милостыней. Спустя нъсколько дней, онъ снова ушелъ и гдъ теперь, и вернется ли неизвъстно".

Трудно разобраться гдт туть искреннее и настоящее, гдт искусствен-

ное, неизвъстно для чего на себя наваленное? Такъ и въ произведеніяхъ нашихъ декадентовъ. Но все же есть въ нихъ нъчто отъ эпохи и ся настроенія взятое. Есть, напр., отрицаніе общественныхъ цѣлей искусства, есть стремленіе возвести его въ сущность самодовлѣющую, есть желаніе отдѣлаться отъ того шаблона, который все еще тяготѣетъ надъ нашимъ творчествомъ. Но—увы—все это лишь намеки, все это лепеть: ничего яркаго и талантливаго.

Новыя вѣянія. 80-е годы прошли подъ высокомъ давленіемъ ингересовъ общественнаго спокойствія которое понималось исключительно въ томъ смыслѣ, какой придавалъ ему Катковъ. Реакція восторжествовала по всѣмъ пунктамъ. На ряду съ очевиднымъ хотя и временнымъ, быть можетъ, крушеніемъ всѣхъ надеждъ 60-хъ п 70-хъ годовъ—высокое давленіе заставило личность уйти въ себя, сосредоточиться на задачахъ собственнаго нравственнаго совершенствованія или на вопросахъ религіозно-метафизическихъ. Тоска исканія — это истинное божество нашей литературы пошло по руслу скептицизма, пессимизма, индивидуализма и т. п.

Что вывело насъ изъ этого тяжелаго состоянія, слѣды котораго, конечно, все еще остаются въ нашемъ духовномъ мірѣ? Многое, конечно, и мнѣ легко было бы перечислить это многое по пунктамъ, но я не могу затрогивать событій вчерашняго дня и ограничусь лишь указаніемъ на то, что на сцену выступило новое общественное сословіе. Во всякомъ случаѣ явился нѣкоторый просвѣтъ, нѣкоторая надежда, навстрѣчу которымъ пошла молодая и нарождающаяся литература. Но признаки наступающаго возрожденія замѣтны уже у Чехова.

Если онъ въ раннихъ своихъ произведеніяхъ несомнѣнно склонялся въ сторону подчиненія дѣйствительности, въ признаній ся огромной непобѣдимой власти надъ отдѣльнымъ человѣкомъ столько же, сколько надъ цѣлыми поколѣніями, то теперь, не отказываясь отъ основгой своей мысли ("жизнь — силетеніе мелочей, глупостей, случайностей"), — онъ даетъ все большій просторъ другому своему настроенію, сущность котораго порывъ къ свободѣ.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ ("Крыжовникъ") 1900 г., Чеховъ высказываетъ такую вотъ мысль, которой, очевидно, онъ очень .
сочувствуетъ и которую дънитъ: "Принято говорить, что человъку нужно
только три аршина земли. Но въдь три аршина нужны трупу, а не человъку. Человъку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной
шаръ, вся природа, гдт на просторть онъ могъ бы проявить всть
свойства и особенности своего свободнаго духа".

Я бы поставиль эти слова эпиграфомъ ко всему написанному въ последнее время Чеховымъ. Это — лучшая критика той жизни, которую онъ изображаетъ. Человеку нужны весь земной шаръ, вся природа, все откровенія мысли и творчества, а ему, какъ трупу, отводится три арцыма. На самомъ деле сколько аршинъ пространства отведено героямъ "Трехъ сестеръ" или "Въ оврагъ"? Ровно столько, чтобы они каждую минуту натыкались на глухую стену, чувствовали при каждомъ движеніи что-то тяжелое, придавившее ихъ, какъ земля покойниковъ, и задыхались съ убійственной медленностью. Какова же должна быть жизнь, которая ихъ окружаеть?

Я бы такъ формулировалъ новую идею Чехова: "тусклая, бъдная духомъ жизнь создаеть лишь туслыхъ, бъдныхъ духомъ людей. Если же случайно проявится среди этой счучной толиы человъкъ, лучше одаренный и носящій въ себъ Божью искру героическаго порыва, жажды подвига и совершенства, то болото, рано или поздно, все равно, затянеть его, — это необозримое болото всякой пошлости, невъжества, хамства и рабскаго духа. Человъку, чтобы онъ могъ проявить всъ богатства и все разнообразіе своего духа, нужна вся земля, вся природа, а не тотъ крошечный клочокъ знанія, мысли, свободы, — словомъ, не тъ три аршина земли, которыми его надъляютъ, какъ трупъ, въ настоящее время".

Это не весело, но это гордо, требовательно и не безнадежно.

Выясняя соціологическую почву, на которой Чеховъ рисуеть свои жизненным драмы, мы находимъ, что эта почва — бѣдность и "раззореніе". Подкладка этихъ драмъ въ томъ, что озябшій, голодный, больной человѣкъ долженъ всю свою жизнь вести кепосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послѣднее, что попадается ему подъ руку, потому, что ему, подъ угрозой голодной смерти дѣтей, нельзя и думать о завтрашнемъ днѣ, объ устроеніи и созиданіи жизни. Дѣло тутъ въ опустошенной, расхищенной природѣ и въ опустошенной, тоже "расхищенной", душѣ человѣка, коснѣющаго въ нищетѣ и невѣжествѣ, ошалѣвшаго и ополоумѣвшаго отъ нищеты, невѣжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было въ прекрасной и богатой природѣ, а теперь ничего нѣтъ; все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цѣлые уѣзды точно повторяютъ собою картины прошлаго послѣ нашествія татаръ. У такой жизни можетъ быть только одинъ герой, которому и кинги въ руки, который все и всѣхъ побѣжҳаетъ,—это хищникъ.

Съ этой точки зрѣнія Чеховъ гораздо больше поэтъ нашего раззоренія, чѣмъ, напримѣръ, Гл. Успенскій, потому что у Успенскаго была еще вѣра въ цѣлостность, красоту и силу народной жизни и кое-какіе, хотя бы самые маленькіе, факты для подтвержденія этой вѣры. У Чехова же ничего подобнаго нѣтъ. Онъ уже съ тоской видить передъ собою одно пустое, голое мѣсто. Что хищникъ пришелъ, — это было ясно уже въ 70-е годы, но тогда вѣрили, что народническая пдея можетъ побѣдить его. Что хищникъ пришелъ, расплодился и окрѣпъ, — это твердо знали 80-е годы, но не видѣли никакой иден, которую бы можно было противопоставить ему. Ихъ настроеніе было сѣрымъ и смутнымъ, и это-то настроеніе ярко выразилось и продолжаетъ выражаться въ произведеніяхъ Чехова но уже съ преобладающимъ оттѣнковъ порыва и свободолюбія.

Резюмпруя все вышесказанное, я думаю, что Чеховъ былъ слишкомъ даже сильно захваченъ эпохой 80-ыхъ годовъ, а эта эпоха могла внушить мыслящему челов'вку очень мало утвшительнаго насчеть близости той поры, когда человъку будетъ предоставлена возможность проявлять все богатство и разнообразіе своего свободнаго духа. Онъ видель крушеніе встать народнических в надеждь, а вмітсть съ тымь и крушеніе того высокаго духа, которымъ онъ сопровождались. Волны, начавшіяся еще съ 60-ыхъ годовъ, отхлынули и открылся голый песчаный берегъ. Мель съ каждымъ днемъ становилась все больше, все замътнъе, и общество довольно-таки спокойно усаживалось на нее. Витьсто подъема духа на сценть оказался карьеризмъ, шовинизмъ и прочіе измы, которые, конечно, не могли радовать чуткую душу. Пошли и дальше въ сторону старательнаго оплеванія недавняго прошлаго и той откровенной наглости, духовнаго цинизма и распущенности, которыми вообще отличалась та милач эпоха. Все заснуло, и какъ было не признать покольніе "обреченнымъ",-терминъ, который, кстати сказать, очень любитъ одинъ изъ героевъ Чехова. Въ это время и хищникъ, не встръчая уже никакихъ препонъ и препятствій своему поведенію, заработаль на славу, во всю, не презираемый уже, какъ наканунъ, а возвеличиваемый и одобряемый. Онъ твориль свое дъло, какъ бы даже священнодъйствуя, какъ бы сознавая, что онъ преследуеть нъкоторую важную общественную задачу-оздоровленія корней, укрыпленія основъ и пр. Онъ сталъ персоной и, снося лъса, обмеляя ръки, засыная пескомъ степи, чувствовалъ себя челов комъ момента, чуть ли даже государственнымъ мужемъ и былъ важенъ "въ сорокъ пудъ", безъ поклона принимая воскуряемые ему фиміамы. Литература, кром'в цинизма, **товинизма, всякаго рода предательства и хамства, выработала себ** тотъ чахлый тщедушный индивидуализмъ, которымъ отличается русскій индивидуализиъ вообще, такъ какъ до настоящаго индивидуализма мы, строго говоря, еще очень и очень не доросли. Но время было такое, что и это принималось за "нѣчто" и менло о себъ со смѣшной напыщенностью, ребическимъ самодовольствомъ и надменностью. И никто, никто не бросилъ въ то время въ лицо всемъ этимъ господамъ "стихъ, облитый горечью п 34

злостью". Все это закончилось мутной струей бездарнаго декадентства, по поводу котораго будущему историку съ удивленіемъ придется отмітить тоть лишь факть, что и на него обращали вниманіе, и съ нимъ считались!.. Все это, вмісті взятое,— и оздоровленіе корней, и странный русскій индивидуализмъ, и хищничество,— создало полную разрозненность людей, полное ихъ духовное одиночество. Чуткому человіку трудно было не проникнуться этими ежедневными и уныло однообразными впечатлініями жизни, нельзя было не признать и ихъ стихійности, и могущества. Они на самомъ ділі распоряжались жизнью людей по собственному усмотрівнію, неизвістно какъ вторгались въ ихъ судьбу, все сокрушая на своемъ пути. И Чеховъ проникся...

Но проникновеніе проникновенію рознь. Одно проникновеніе отличается характеромъ, нѣсколько легкомысленнымъ, но все же жизнерадостнымъ. Оно признаеть, что фактъ есть фактъ, обстоятельство есть обстоятельство, а обстоятельствами надо пользоваться. Другое проникновеніе есть одинаково признаніе факта, но съ полнымъ отрицаніемъ его разумности, цѣнности его нравственнаго содержанія. Какого рода проникновеніе Чехова, мнѣ нечего даже и говорить, ибо никогда, ни въ началѣ, ни въ концѣ, онъ не былъ въ станѣ ликующихъ, въ станѣ праздно болтающихъ.

Когда вы берете его произведенія въ пхъ цѣломъ, вы не можете не замѣтить изъ фразы, изъ стиля, изъ содержанія той грусти и даже тоски, которая разлита по нимъ, той глубокой жалости къ людямъ, которая заставила одного изъ его героевъ сказать: "Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго, счастливаго человѣка стоялъ кто-нибудь съ молоточкомъ и постоянно напоминалъ бы стукомъ, что есть несчастные"; или: "Вы ссылаетесь на естественный порядокъ вещей, на законность явленій, но есть ли порядокъ и законность въ томъ, что я, живой мыслящій человѣкъ, стою надъ рвомъ и жду, когда онъ заростеть самъ или затянеть его пломъ въ то время, какъ, быть можетъ, я могъ бы перескочить черезъ него или построить черезъ него мостъ? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нѣтъ силы жить, а между тѣмъ жить нужено и хочется жить".

"Жить нужно, хочется жить", — но какая же жизнь возможна при трехъ аршинахъ, отведенныхъ человъку, а вы помните, что "человъку нужна вся земля, вся природа, чтобы онъ могъ проявить всъ богатства и все разнообразіе своего свободнаго духа".

И выразителемъ этой, все расширяющейся и негодующей жажды жизни явился "новый человъкъ"—Максимъ Горькій.

М. Горькій (Характеристика). Успіхт произведеній Максима Горькаго достигь въ настоящее время той степени, когда онт обратился въ любовь и даже по русской національной привычкі—въ поклоненіе. Горькаго читають різшительно всі классы общества оть высшихь до низшихь; издаваемые имъ повісти и разсказы раскупаются нарасхвать; многіе смотрять на молодаго писателя, какъ на учителя жизни и ждуть оть него горячей положительной пропов'єди, которая разсіяла бы недоразум'єнія прошлыхъ двухъ десятилітій и вывела бы, наконець, візчю мятущуюся русскую интеллигенцію на прямую дорогу. Оттого-то въ прошломъ году съ такимъ восторгомъ было встрічено начало единственнаго неудачнаго произведенія Горькаго "Мужикъ": читатели, судя по первымъ главамъ, думали, что здісь они найдуть, наконець, отвіть на тревожный вопрось: "что дізлать?".

Для очень и очень многихъ успъхъ Максима Горькаго былъ полной неожиданностью. Этотъ успъхъ создался внезапно (1898-99 г.), какъ-то сразу и выросъ до большихъ размеровъ просто и легко. Этотъ успехъ-точно красивый цвітокъ, распустившійся въ одну ночь и поражающій всякаго своимъ великолепіемъ. И въ то же время нельзя не чувствовать, что этотъ успъхъ не имъстъ въ себъ ничего случайнаго и легковъснаго, что Горькій заставляеть звучать въ душт читателя такія струны, которыхъ давно уже не удавалось съ одинаковой сплой затронуть ни одному писателю: это чисто русскія струны босячества, "отчаянности", неукротимой удали и несомнаннаго презранія къ благамъ міра. Оттого-то знакомство съ произведеніями Горькаго особенно интересно. Значеніе ихъ далеко не исчерпывается одною художественной стороной (которая, какъ бы высока она ни была, все же не могла бы обратить на себя такого вниманія): оно шире и глубже. Горькій, по мосму мивнію, бросиль проницательный взглядь въ глубочайшіе тайники нашего невоспитаннаго, полуевропейскаго полуазіатскаго русскаго духа; онъ увиделъ, что, несмотря на двухвековую жестокую дрессировку государства, несмотря на европейское образование, несмотря на насъдающій на насъ капитализмъ и дисциплину его строя--бродяжнические и мистические мотивы старой русской истории и общеславянская наклонность къ меланхоліи, созерцанію, къ безшабашному разгулу, смъняющемуся полной простраціей покаянія, еще не исчезли въ нашей русской душть, живуть въ насъ хотя бы подавленныя и забитыя, и ихъ, в'вроятно, замирающій голосъ даеть себя чувствовать особенно сильно теперь, когда усиливающійся капитализмъ дружно и жестоко принялся за окончательную муштровку русскаго духа и русской натуры, которымъ исторія не безъ основанія, а также и не безъ проніп присвопла эпитеть широкихъ.

Но на первомъ планъ, конечно, — эта жажда жизни и свободы,

этотъ крикъ человъка, чувствующаго себя въ оковатъ и путатъ, этотъ анархизиъ мысли и настроенія, не признающій никакихъ властелиновъ, никакого стъсненія. Тутъ протесть и проклятіе, тутъ переоцънка всъхъ цънностей; тутъ вызовъ, брошенный человъкомъ, сознавшимъ свою личность, силъ всъхъ сильныхъ и самодовольству всъхъ власть имъющихъ. Теперь "Горькій для многихъ откровеніе, сила вдохновляющая, когда онъ показываетъ, что жить не страшно тому, кто не считаетъ за жизнь обстановку, которой мы окружили себя, и кто помнитъ, что, прикрываясь ложью, мы часто придуманное нами выдаемъ за необходимое". Жить надо начинать однимъ отрицаніемъ, —говоритъ Горькій, —потому что все, что мы признаемъ, въ сущности давно уже сгнило.

Горькій, конечно, вышель изъ Толстого, нашего величайшаго русскаго и притомъ типично русскаго писателя. Толстой очень рано узналъ и понялъ, что наша жизнь есть ложь и насиліе. Онъ понялъ, и то, что мы живемъ и можемъ жить лишь на счетъ другого. Онъ понялъ, сколько остроумія, жестокости и хитрости должны мы тратить на то, чтобы заставить другого работать на себя. Онъ по тигь весь разврать и хищничество нашей культуры и проклялъ ее... Но несмотря на всю страстность проклятія, культура всю жизнь преследовала и продолжаеть еще преследовать его. Онъ не знаеть, что съ ней делать. Онъ такъ и чувствуеть ея огромную стихійную силу. Онъ склоняется даже къ компромиссу. Онъ зоветь къ мужику, къ опрощенію. Но не значить ли это изъ одной стадін культуры и цивилизаціи перейти въ другую? Многое мѣшаеть Толстому рѣшительно покончить съ этимъ вопросомъ, и только Горькій не побоялся во всеуслышаніе сказать то слово, которое, быть можеть, всю жизнь вертелось на языкть у Толстого. Горькій разрубиль тоть Гордіевь узель, который Толстой на прасно старался развязать. Если культура ложь и закабаленіе челов'вка, то очевидно, что вст ея соблазны в блага не стоять минуты воли. Надо уйти отъ нашей культуры не въ другую культуру, разумъется, -а въ степь, въ босячество, въ отказъ отъ всъхъ соблазновъ и отречение отъ всъхъ обязательствъ. Онъ показалъ природу и волю-эти два великихъ начала, по которымъ всегда томится дукъ человъка, какъ бы глубоко ни ушелъ онъ въ условность, ложь и форму. Онъ показалъ намъ своего босяка, и мы задумались надъ этимъ смелымъ, удивительно художественно нарисованнымъ образомъ, задумались потому, что спросили себя, на что же собственно промъняли мы эти великія блага и радости жизни-свободу и волю? И вотъдесятки и сотни тысячъ обрежененныхъ и труждающихся съ жадностью и очарованіемъ вдыхають св'яжесть давно неслыханныхъ словъ и см'яются надъ тъмъ, кто, изучивъ многое, не постигаетъ простой истины, что счастье челов вка только въ такомъ развитін своихъ духовныхъ и физическихъ силъ

которое не давить другихъ. На книги Горькаго набрасываются массы, потому что онъ дорогь имъ, только что просыпающимся къ жизни, онъ имъ раскрываетъ глаза на то, чего они въ сущности хотятъ.

Личная жизнь Горькаго—очень интересная и романтическая даже въ общихъ своихъ контурахъ-не могла не закрѣпить въ его душѣ мотивовъ, которые онъ теперь такъ художественно и съ такимъ усифхомъ разрабатываеть. Это жизнь босяка, бродяги, русскаго неудачника-пролетарія, неожиданно для всехъ оказавшагося на вершине славы. Несколько отрывковъ изъ его коротенькой автобіографіи значительно облегчатъ мою задачу характеристики его героевъ и его творчества, почему и привожу ихъ. "Родился я, — пишетъ Горькій, — 14-го марта 1868 года въ Нижнечъ-Новгогородъ, въ семьъ красильщика Кашприна отъ дочери его Варвары и мъщанина Пѣшкова, по ремеслу обойщика. Съ техъ поръ съ честью и незапятнанно ношу званіе цехового малярнаго цеха... Отепъ умеръ въ Астрахани, когда мив было 5 леть, мать въто же время умерла въ Канавинъ. По смерти матери дъдушка отдалъ меня въ магазинъ обуви; въ ту пору имълъ я 9 лътъ отъ роду и былъ дъдомъ обученъ по Псалтири и Часослову. Изъ "мальчиковъ" сбъжалъ и поступилъ въ ученики къ чертежнику, -- совжаль и поступиль въ иконописную илстерскую, потомъ на пароходъ въ поварята, потомъ въ помощники садовника. Въ сихъ занятіяхъ прожиль до 15-ти льть, все время занимаясь усердно чтеніемь лубочныхь произведеній неизвістных авторовь, какь-то: "Гуакь, или непреоборимая върность", "Андрей безстрашный" и т. д... На пароходъ, когда быль поваренкомъ, на образованіе мое спльно вліялъ поваръ Смурый, который заставляль меня читать житія святыхь, Эккартгаузена, Гоголя, Успенскаго, Дюма-отца и многія книги франкъ-масоновъ. До повара-терпіть не могъ книгъ и всякой печатной бумаги до паспорта включительно... Послъ 15 лътъ возымълъ я свиръпое желаніе учиться, съ какою цълью потхалъ въ Казань предполагая, что наука желающимъ даромъ преподается. Окагалось, что это не принято, вслъдствіе чего я поступплъ въ крендельное заведеніе по 3 рубля въ місяць. Это самая скверная работа, изъ всіхь о гробованныхъ мною".

Но это уже послѣднее тяжелое испытаніе. Дальше призваніе и случай сдѣлали Горькаго писателемъ.

Перехожу теперь къ героямъ его произведеній. Собственно говоря это тъ же неудачники, тъ же лишніе люди и талантливыя натуры, не навледшія примъненія своимъ талантамъ въ жизни, къ которымъ пріучила насъ прежняя русская литература. Въ сущности, это даже ея "излюбленные люди".

Но у Горькаго они являются въ итсколько новомъ виде, а главное при совершенно новомъ освъщении. Если условія нашей общественности создали особый интересъ къ бродячему и босому народу, то тв же условія вызвали и особое отношение къ нему, отношение глубокой жалости и сострадания, какъ къ даромъ пропадающимъ силамъ, которымъ, разумфется, надо прежде всего школу и школу, чтобы онв нашли истинное свое примънение. Не спорю, -- и жалость и состраданіе -- превосходныя чувства, одинаково прекрасно стоять на стражв интересовъ культуры и высоко держать ея знамя. Но оригинальность Горькаго прежде всего въ томъ и заключается, что никакой въ сущности жалости онъ къ своимъ босякамъ не питаетъ, никакого состраданія къ нимъ не высказываеть, никакихъ интересовъ культуры подъ свою защиту не береть, а, очень часто любуется ими, какъ цъльными, искренними и "глубоко алчущими" натурами, нисколько не отрицая того, что они "очень злы", никакихъ общественныхъ чувствъ не имъють и любви къ ближнему не интають. Для нашей беллетристики это что-то совствив новое, да-насколько я знакомъ сълитературой вообще,и не только для нашей. Это, если хотите, разнузданный, но удивительно привлекательный культъ "свободы", это дерзкій вызовъ, брошенный въ лицо культурному обществу, одинаково изолгавшемуся въ своихъ добродътеляхъ и порокахъ, это живой вопросъ намъ: "Почему вы такъ довольны собой и въ то же время такъ боптесь всего, точно совершили какое-нибудь преступленіе?"—и въ этомъ вопросъ слышится упрекъ и негодованіе.

За такое свое отношение къ босому народу Горькій не разъ подвергался упрекамъ со стороны критики, вообще говоря, очень и очень къ нему расположенной. Его винили въ томъ, что онъ идеализируетъ и разукрашиваетъ своего босяка, приписываеть ему такія мысли и чувства, которыхъ тоть въ действительности не имееть, хочеть выставить его светочемъ и носителемъ правды. Отчасти все это, разумъется, есть, но только отчасти. Правда въ томъ, что Горькій совстив не въ восторгт отъ усптаховъ культуры и цивилизаціи. Къ интеллигенціи онъ относится съ нескрываемымъ презраніемъ и съ особеннымъ удовольствіемъ выставляетъ на видъ ея духовную дряблость, пошлое и низкое самодовольство, ея безнадежную трусость. Еще съ большимъ презрѣніемъ относится онъ къ пдеалу мъщанской сытости, размъреннаго и уравновъшеннаго существованія, какъ илъ затягивающаго человъка и оставляющаго просторъ лишь его инстинктамъ стяжанія. И эти мещане-интеллигенты, и эти просто мещане для Горькаго, прежде всего, представители того великаго тормаза и техъ великихъ путъ, которые онъ называетъ страхомъ жизни, отнимающимъ отъ человъческаго существованія самое красивое и цънное, что въ немъ естьгеронзмъ и свободу. Видя въ босякъ, прежде всего, человъка, освободившагося отъ этого гнетущаго, мучительнаго, позорнаго страха передъ жизнью— Горькій ръшительно становится на его сторону и, обращаясь къ мъщанамъ, говоритъ: "трусы вы"...

Порою смотрить онъ на своихъ героевъ не только какъ на обездоленныхъ и обиженныхъ жизнью, но и какъ на людей съ высшими запросами, неудовлетворенныхъ дъйствительностью. И они готовы жадно ухватиться за всякую мечту, за всякій призракъ, за всякую иллюзію, способную дополнить ихъ жизнь и дать выходъ ихъ целомудреннымъ (да, даже целомудреннымъ) и религіознымъ требованіямъ. На эту тему Горькій написаль одинъ изъ своихъ лучшихъ и краспвыхъ разсказовъ "Двадцать шесть и одна". Запертые въ темномъ п сыромъ погребъ, отданные въ кабалу очертъвшей имъ работы, люди все же не забыли, что они люди, и они, изътденные спфилисомъ, чесоткой и всякими другими грязными болтзиями, нуждаются въ лучь свыта, который освытиль бы ихъ мрачную жизнь, и, найдя этоть лучь въ лиць бъдной швейки, окружають его чисто религіознымъ поклоненіемъ, ціломудренно оберегають его въ самыхъ мечтахъ своихъ отъ всякой грязи. Это настоящій культь Мадонны — Marienkultus. И когда Мадонна оказывается самой обыкновенной швейкой, когда пошлость жизни срываеть съ нее вѣнокъ дѣвственности-сколько тоски, страданія и злобы пробуждается въ обиженныхъ душахъ этихъ отверженныхъ. Ясно, значить, что передъ вами люди съ высшими запросами.

"Зачёмъ" и притомъ очень серьезное "зачёмъ" глубоко засёло въ ихъ сердцё. Въ сущности все сводится къ этому вопросу и притомъ у такихъ разнообразныхъ и даже противоположныхъ натуръ, какъ Коноваловъ, Өома, Гришка Орловъ, Мальва...

"Мальва посмотръла на него и опять спросила:

- " А тебъ хочется книжки читать?
- "— Мић? Нътъ. Чего тамъ?
- "— А я люблю... вотъ и теперь выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю.
  - "-- Про что?
  - "— Про Алексія, Божія человіка".

"И задумчиво разсказавъ ему о томъ, какъ юноша, сынъ богатыхъ и важныхъ родителей, ушелъ отъ нихъ и отъ своего счастья, а потомъ вернулся къ нимъ нищій и оборванный, жилъ на дворѣ у нихъ виѣстѣ съ собаками, не говоря имъ до смерти своей, кто онъ, Мальва тихо спросила у Якова:

"— Зачимо это онь такь?".

Возл'в этого вопроса вертится вся босяцкая философія. Каждаго изъ нихъ интересуеть, прежде всего, зачінь и почему сталь онь босякомь, что оторвало его отъ людей и міра, что заставило утерять свою "точку", порвать всё привязанности, голодать и холодать виёсто того, чтобы жить сытымъ и въ теплё. Отвёта они не находять или находять отвёты, неудовлетворяющіе ихъ самихъ: до того они неопредёленны и даже несуразны. Но люди гордые, очень высоко ставящіе свое личное "я", они ничуть не расположены пренебрежительно относиться къ тёмъ мыслямъ, которыя безпокоять ихъ буйныя головы. Они разсуждаютъ и очень настойчиво разсуждають, возвращаясь все къ тому же пункту: "почему и зачёмъ?"

И несомивнно, что утомленный унылымъ однообразіемъ окружающей его обстановки, давая полный просторъ владвющему имъ геропческому одушевленію—потому что красоту жизни Горькій видитъ лишь въ геропзиви геропческихъ порывахъ— Горькій пдеализируеть своего босяка.

Но и для него босякъ—не выходъ, не идеалъ и, въ сущиости говоря, ровно ничего привлекательнаго въ немъ нѣтъ. И если Горькій такъ приподнимаетъ его, то лишь потому, что видитъ въ немъ мятежный и непримиримый духъ человѣка. Его-то онъ въ сущности описываетъ, его любитъ, имъ восторгается. И на это, конечно, онъ имѣетъ полное право, потому что реальный босякъ, строго говоря, пропойца, а мятежный духъ, сидящій хотя бы въ пропойцъ, не то, совсѣмъ не то...

И здесь, въ этомъ "не то", въ наше метанское или "обмещанивающееся" время все безуміе и все очарованіе романтизма вступаеть въ свои права. Смотря на этихъ людей, отръшившихся отъ страха жизии, развязавшихся съ самымъ неотвязнымъ-съ привычкой, вы забываете объ ихъ жестокости, себялюбін, этой жажді жизни, не останавливающейся передъ страданіями другого, объ этомъ полномъ отсутствін общественности...вы просто довольны темъ, что на васъ пахнуло струей свежаго воздуха, и вы увидели призракъ свободнаго собрата... Это ничего, вами люди ободранные и въ лохмотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, что они знать не хотять ничего прошлаго въ жизни, не оберегають его, считають его даже какой-то пом'яхой для себя. Они привлекательны прежде всего своей жизненной неустрашимостью и это въ наши дни, когда на лбу у всъхъ написано: "если хочешь жизнью жупроватьсмотри въ оба", когда страхъ, мучительный и принижающій, страхъ потери всего, рано или поздно неизбъжной, преслъдуеть каждаго изъ насъ отъ колыбели до могилы. У этихъ отверженныхъ нътъ мъста для страха іудейска въ душѣ, нѣтъ унижающей заботы о будущемъ; они постигли великое искусство брать у настоящей минуты все хорошее, что въ ней есть, не отравляя ее страхомъ пресыщенія или потери. Среди общаго хамства они высоки въ своей дерзости.

И потомъ—эта властность ихъ натуры, этотъ ихъ аристократизмъ, это высокомърное презръне къ благамъ міра. Въдь, какъ хотите, а въ разсказахъ Горькаго, по крайней мѣрѣ, они вырисовываются на какой-то горной, холодной, почти недосягаемой высотѣ. Они непобъдимы: никакой жизненный соблазнъ не подкупитъ ихъ, никакая сила не склонитъ ихъ передъ собою, не вырветъ у нихъ слова лжи, неправды и лицемърія; ничто нхъ не пугаетъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себѣ, въ этомъ цѣльномъ духѣ, постигшемъ все ничтожество жизни, все ничтожество и мучительность человъческихъ привязанностей. Они видятъ вокругъ себя то трусливую, то ожесточенную борьбу за радости бытія, видятъ торошливо бъгущихъ и суетящихся людей съ лицами, искаженнными жадностью, злобой, завистью, и горделиво стоятъ въ сторонѣ, полные высокомѣрнаго презрѣнія.

И они живы, между прочимъ, и этимъ своимъ превосходствомъ надъ трусами и лицемърами. О чемъ они мечтаютъ? Многіе ни о чемъ, а просто фдять, когда хочется фсть и когда находится что подъ рукой, сиять, когда спится, говорять съ людьми, когда хочется говорить, и молчать, когда говорить не о чемъ. У другихъ внутренній міръ д'ялгельніве. Коновалову хотелось бы забраться на необитаемый островъ и жить такъ, какъ жилъ Робинзонъ Крузоз; Мальвъ-улечься на дно лодки и плыть, плыть непзвъстно куда и зачъмъ, по воль вътра и волнъ; мрачное воображение Григорія Орлова рисуєть ему картины общей свалки и суматохи, среди которыхъ онъ почувствовалъ бы себя такъ привольно, какъ нигдъ. И, конечно, много бы босяковъ — этихъ злыхъ, самолюбивыхъ и мстительныхъ людей, людей, во всякомъ случав отмвченныхъ печатью если не дарованія, то все же нъкоторой исключительности натуры -- попіли бы за нимъ. Но большинство, повторяю, ни о чемъ не мечтаетъ, потому что рядомъ съ порывистымъ и мятежнымъ духомъ у героевъ Горькаго слишкомъ смутная, неокрыленная и лънивая мысль. То усталые, то добрые, то сытые или голодные, бредуть опи по дорогь жизни, стараясь не заглядывать въ будущее дальше ближайшаго ночлега, не видя даже пикакой надобнести заглядывать въ него. Все д'ело, совершенное ими, -- въ прошломъ: въ минуть отказа отъ упроченнаго существованія. Быть можеть, вся эта минута вылилась въ одномъ мгновенномъ порывѣ, въ нежеланіи оттолкнуть отъ себя водку; но все равно: босякомъ можеть быгь только тотъ, кто этотъ отказъ принялъ для самого себя на всю жизнь и сжегь всф свои корабли, не чувствуя къ нимъ даже сожаленія.

Но положительнаго во всемъ этомъ ничего нътъ. Это лишь крикъ про-

теста гордаго и свободолюбиваго человъка, какишъ и является Горькій въ своихъ произведеніяхъ—крикъ, полный скорон и ненависти.

Я спрашиваю себя, факть ли это и огрочной ли это важности факть, что является писатель, одаренный большой чуткостью по части всехъ современных в в'яній и обладающій въ то же время первокласснымы художественнымъ дарованіемъ, и сміло возстаеть противъ мінцанской проказы, мещанской приниженности духа, мещанскаго самодовольства и говорить: не въ томъ счастье, -- отвъчаю: "да, этотъ факть заслуживаеть всесторонняго и любовнаго разсмотрфнія", потому что сущность лирическихъ поэмъ и изліяній Горькаго въ томъ, по моему убъжденію, и заключается, что въ нихъ гордый и мятежный духъ человъка не хочетъ примириться съ потерей своего достоинства ради чечевичной похлебки и всъхъ соблазновъ мѣщанской культуры, и, какъ проклятый (le damne) Воделэра, говорить свое "je ne veux pas" передъ дверьми мѣщанскаго рая, куда (о, пронія!) его всяческими способами стараются водворить, какъ въ какую-нибудь черту осъдлости. Напрасно говорять ему: "тамъ тебъ будеть тепло, хорошо и уютно, тамъ найдешь ты покой и доволаство, сытный столь, пожалуй, даже вегетаріанскій, если у тебя разстроена печень или не совстять спокойна совтесть, физическую работу за верстакомъ или сапожной табуреткой, чтобы укрѣпить твои дряблые мускулы и приблизить къ первопсточнику жизни, т. е. труду народа, массъ; тамъ найдень ты любящую супругу, всегда ласковую, всегда беременную и ухаживающую за тобой и дътьми, какъ преданная нянька, моющую тебя, одъвающую и причесывающую, -- тамъ найдешь ты почеть и уважение ближнихъ", -- проклятый отвечаеть своимъ---, не хочу".

Это "не хочу" у Горькаго воплотилось въ конкретномъ, яркомъ, полномъ трепета крови и мощи образъ босяка. И я думаю, что этотъ босякь—греза, мечта, образъ чисто лирическій, созданный тоской и обидой, лакапливающимися въ душт подъ вліяніемъ современности, созданный злобой на ложь, пошлость и лицемъріемъ, стрымъ, промозглымъ туманомъ, окутывающимъ наши думы и все наше бытіе. Въ полную, этнографическую реальность этого босяка я не втрю, какъ не втрю въ реальность романтическихъ тицовъ вообще и "человтка, который смътся", и "Жана Вальяна", и Квазимодо. Но дтло тутъ не въ реализмт, а въ богатомъ идейномъ содержаніи образа, его манометрическомъ указаніи той огромной силы давленія, которая выносить духъ современнаго человтка отъ тяжестей мъщанской культуры. И это давленіе дтлаетъ человтка приниженнымъ и трусливымъ или просто гаденькимъ или же узколобымъ прямолинейнымъ хищникомъ.

Марксизмъ. Утерянную нами въ 80-ые годы догму намъ опять таки далъ Западъ въ видъ марксизма. Марксизмъ-это не просто учение Маркса и міросозерцаніе, построенное на немъ, такъ какъ Маркса знали у насъ и раньше, штудировали его въ высшей степени старательно и поклонялись ему. Книга его "Капиталъ" была однимъ изъ камией краеугольныхъ человъческаго мышленія въ глазахъ народнической интеллигенціи 70-хъ годовъ. Но тогда въ Марксъ видъли, прежде всего, идеолога западноевропейскаго строя, великаго ученаго, разъяснившаго и истолковавшаго путь западно-европейскаго экономическаго развитія и его необходимое будущее. Россію отділяли; ей предназначалась другая дорога, по которой она придетъ туда же, куда придутъ и народы Запада, но проще, легче, быть можеть, даже скоръе, такъ, какъ опираясь на устои народной жизни, т. е. на общину, кустарную промышленность, артель и т. д. -- она въ состояніи избъгнуть стадін промышленнаго капитализма. Теперь же не открыли Маркса, а постарались примънить полностью его ученіе и къ Россіи. Стали утверждать и доказывать, что капптализмъ непзбѣженъ и для насъ, что волей неволей мы должны будемъ побывать въ его наукъ. Особенно ярко эта мысль была проведена въ двухъ книгахъ: "Къ вопросу о развитіи монистического взгляда на исторію" Н. Бельтова и "Критическихъ замѣткахъ" П. Струве.

Въ извъстномъ смыслѣ марксизмъ можно назвать еще шагомъ впередъ по пути развитія западнической иден. Здѣсь уже полное и всесторонее отрицаніе нашей самобытности, здѣсь полная покорность передъ игрой стихійныхъ силъ, предопредѣлившихъ Западной Европѣ "вывариться въ котлѣ капитализма", пережить господство третьяго сословія. И для насъ то же самое. Вотъ что утверждали вначалѣ русскіе марксисты.

Первая стадія нашего марксизма была різко полемической. Шла жестокая борьба съ уцілівшими остатками народническаго міросозерцанія и его живыми представителями. Полемика эта выяснила, что народничество своей позиціи сохранить не можеть, что сила вещей и ходъ исторій, т. е. факты жизни, ея цифры противъ его надеждъ, упованій, противъ его утопизма, что его герон—мечтатели, возлагавшіе на русскую интеллигенцію, какъ передовой отрядъ русскаго народа, непосильныя и неисторическія задачи.

Капитализмъ растетъ. Экономическая жизнь народа слишкомъ слаба, слишкомъ низенькая, чтобы она могла противопоставить этому росту какіянибудь серьезныя препятствія. Самая эта жизнь идетъ не тѣмъ путемъ, какъ мечтали народники, а діаметрально-противоположнымъ—не въ стърону развитія общинныхъ началъ, а въ сторону индивидуализаціи, которая возстаетъ уже и противъ порядковъ, и противъ власти "міра", и противъ

круговой поруки и т. д. На ряду съ этикъ все большее и количественное, и качественное значение получаетъ новый слой общества — фабрично-заводское население, четвертое сословие, какъ его называютъ на Западъ.

Внѣ своихъ естественныхъ и неизбѣжныхъ увлеченій, марксизмъ несомнѣнно былъ или, по крайней мѣрѣ, старался быть возможно реалистичнымъ. т. е. опираться на фактъ жизни и цифровыя данныя "силы вещей". Въ этомъ его значительнѣйшая псиравка къ народническому міросозерцанію. Не то чтобы народничество игворпровало факты — нѣтъ. Но при своей вѣрѣ въ силу критической личности, оно за самыми малыми исключеніями (особенно трудъ Н. — она) или не представляло себѣ ихъ дѣйствительной силы и значенія, пли опиралось лишь на тѣ, которые говорили въ его пользу (особенно г. В. Воронцовъ), или представляло ихъ въ такой общей формѣ, что ихъ идея оставалась совершенно скрытой для читателя. Напр., виѣсто формулы: "капитализмъ развивается" народники любили говорить: "чумазый идетъ", при чемъ словомъ чумазый ясно выражали иѣкоторое свое пренебреженіе.

По реализмъ, факты и цифры въ дъль истолкованія народной экономической жизни, необходимо выдвинуль на первый планъ огромный и трудный вопросъ о роли критичеккой личности въ исторіи. Этоть вопросъ и въ наши дни стоить еще на очередя, такъ что укажу лишь его исходные пункты.

60 и 70-ые годы прошли подъ знакомъ теоретическаго господства иден о могуществъ, а пногда о ръшающемъ значенія роли критической личности въ ходъ историческаго развитія. Разумныя оговорки и какъ бы предупрежденія, сдъланныя въ этой области основателемъ доктрины въ "Историческихъ письмахъ" — были забыты. Несомнънно, что г. Михайловскій своею борьбой за индивидальность, своей абсолютной нравственностью особенно способствовалъ этому. При проповъди героизма, вообще говоря неудобно настамвать на ограниченіяхъ вліянія личности. Низведя соціологію къ искусству, путемъ критической работы мысли, обезпечить счастье всъхъ людей здъсь на земль, г. Михайловскій тъмъ самымъ упраздниль соціологію какъ науку, а вмъсть съ ней и научное объективное отношеніе къ жизни (субъективный методъ соціологіи).

Появленіе и уситаль марксизма доказали, что сила вещей, ходъ исторін, какъ нізчто независимее отъ личной воли человітка, дали себя знать. Увлекаясь именно этой стороной общественныхъ явленій, марксисты (на первыхъ порахъ) совершенно отрицали какую бы то ни было роль личности въ исторін. Личность—это quantité négligeable (соціологическая величина, которой можно пренебречь) и "величайшая ошибка полагать, что думаєть человіткъ"—вотъ формулы, наиболіте отвітчавшія ихъ настроенію.

Реализмъ мышленія, усталь общественнаго духа, средп котораго они выросли, воистину печальное крушеніе народничества и его пдеаловъ, — все это заставило духовно прилъпиться къ вышеприведеннымъ формуламъ.

Кто же дъйствуеть въ исторіи, если не личность? Классы общества, т. е. экономически и соціальне однородныя группы людей, — отвъчаль марксизмъ. Кто же думаетъ, если не личность? Опять-таки думаетъ, прежде всего, классъ, сословіе, при чемъ его мысль—простое, теоретическое выраженіе его питересовъ. Эти интересы (борьба за право, за преобладаніе, за удержаніе господства и т. д.) создаютъ или опредъляють его религію, его философію, его правственность, его политическую программу.

Словомъ, рѣшивъ вопросъ о ходѣ экономическаго развитія, марксисты перешли къ другому, труднѣйшему— къ вопросу о свободѣ и необходимости, который и стоптъ теперь на очереди. Смерть журналовъ "Новое слово", "Начало" и "Жизнь" остановила теоретическую разработку марксизма едва ли не на самомъ интересномъ мѣстѣ, какъ разъ въ томъ, гдѣ онъ раздѣлился на нѣсколько теченій. Это раздѣленіє, а также и смерть журналовъ дали поводъ многимъ неосторожнымъ публицистамъ заявить съ очевиднымъ торжествомъ и злорадствомъ, что марксизмъ умеръ. Въ эту смерть мнѣ не вѣрится, такъ какъ иодъ вліяніемъ Бернштейна отъ марксизма отдѣлились самые ненадежные элементы, тѣ самые, о которыхъ давно сказано, что сверху на душѣ лежитъ у нихъ всегда сказанеое послѣдней книгой. Но марксизму собственно нѣтъ рѣшительно никакой причины умирать.

## Текущая литература.

Здёсь я опять пользуюсь случаемъ, чтобы повторить сказанное мною выше: отдёльныя лица, строго говоря, для меня не существуютъ; — для меня существуютъ лишь общественныя настроенія, — настроенія общественной мысли, точнёе говоря, — насколько он'в отразились въ литературів. Отдёльное лицо въ литературів, тіхъ болье въ литературів художественной — предметъ въ высокой степени важный. Для истиннаго критика его творческіе пріемы представляють изъ себя вещь цінную въ себів. Онъ изучаеть ихъ какъ нічто самодовлівющее. Въ глазахъ историка литературы индивидуальности стлаживаются. Онъ видить передъ собой направленія, группы однородныхъ талантовъ, видить власть традиціи, психологію классовъ, видить постепенное парастаніе идеи путемъ чуть ли не безконечно

малыхъ приращеній-измъненій. Таланть для него лишь яркій выразитель извъстнаго момента въ развитіи иден и только. Для него однако не всегда интереснъе тотъ, кто талантливъе, а часто тотъ, кто характернъе, -- иногда просто раньше высказавшій изв'єстную мысль и раньше пустившій ее въ обращеніе. Если читатель согласенъ со мною въ этомъ, то онъ пойметь, почему напр., я не говорю о такихъ крупныхъ художникахъ слова, какъ Мих. Н. Альбовъ или В. Г. Короленко, о такихъ симпатичныхъ дарованіяхъ какъ К. Баранцевичъ или Е. Чириковъ, о многихъ прекрасныхъ трудахъ нашихъ женщинь писательниць, среди которыхъ г-жи Шабельская, Леткова, Вербицкая, Микуличъ, и В. Крестовская и мн. др. давно пріобрели себе почетную извъстность. Повторяю, въ этомъ трудъ-я совствить не претендую на роль критика. Правильно или неправильно, успѣшно или нѣтъ, но я преследую лишь цели историка литературы, которыя по-моему писють очень мало общаго съ целями критика. Я бы склоненъ былъ совсемъ разграничить оба эти "ремесла" -- одно преследующее задачи преимущественно психологическія, другое-соціологическія, но знаю, что практически это почти неосуществимо.

Возвращаясь однако къ темѣ, обозначенной въ заголовкѣ этой статьи, повторяю, что если я не говорю о многихъ крупныхъ представителяхъ текущей литературы, то никакъ не изъ пренебреженія къ нимъ, а потому лишь, что они своимъ намѣреніемъ или направленіемъ подходятъвъ большей или меньшей степени, разумѣется, подъ данныя мною выше групповыя характеристики.

Я, впрочемъ, давно уже говорю о текущей литературъ, такъ что формально имълъ бы полное основаніе и не выдълять этой особенной главы. Живы и работають еще многіе діятели 60-хъ годовъ (гг. М. Антоновичь, К. М. Станюковичь, Бажинь, Засодимскій и т. д.) еще больше разумъется живыхъ и работающихъ изъ инсателей семидесятниковъ; литература 70-хъ годовъ почти вся на лицо и въ большинствъ случаевъ все еще подаеть надежды. Не мало новыхъ д'ятелей, выступившихъ на сцену въ последнее десятилетие, а одинъ изъ нихъ-Максимъ Горький по своему вліянію сравнялся уже съ первоклассными дарованіями прежнихъ эпохъ. Но все же отдъльныя имена изъ области текущей литературы мало что могуть сказать читателю, потому, во-первыхъ, что она безбрежна, потому, во-вторыхъ, что очень разбросана. Разбросана, такъ какъ, повторяю, ни своего центра, ни своей идеп она еще не нашла. Я лично инсколько не сомижваюсь, что этой идеей можеть быть лишь та же миссіонерская и освободительная цізль и задача, которая создала литературныя эпохи 40-ыхъ, 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ. Благодаря разбросанности, внечатление получается пестрое, до такой степени пестрое, что отъ

него рябить въ глазахъ. Ничего равнаго по значенію діятелямъ прежнихъ эпохъ современная литература представить не можетъ. Но изъ этого совсімъ не слідуетъ, что ее надо игнорировать. Напротивъ: свое небольшое діло она ділаетъ, хотя и мало въ въ ней, вообще говоря, темперамента, мало віры, мало убіжденности, не можетъ она отвітить на самые насущные вопросы современнаго человіка. Эту небольшую главу мить хочется посвятить тому ея теченію, несомніть преобладающему и даже въ подавляющей степени, во главть которой стоитъ И. Д. Боборыкинъ.

И. Д. Боборыкинъ. (род. 1836 г.). Онъ — отдёльное настроеніе, вёрнёе отсутствіе его. Онъ завимается и при томъ съ большимъ талантомъ, знаніемъ, искусствомъ дёломъ большинства современныхъ литераторовъ, — дёломъ, которое можетъ быть названо беллетристической регистраціей жизни. Здёсь задача художника не въ томъ, чтобы возводить дёйствительность и пдеалы въ перлъ созданія, и не въ томъ, чтобы давать художественные образы, а въ томъ, чтобы слёдить за жизнью, не упускать изъ вида ея движенія и держать читателя аи соцгапт всего совершающагося въ ней. Такая задача могла стать задачей литературы лишь подъ вліяніемъ газетъ и французской натуралистической школы, объявившей своей цёлью — протоколировать дёйствительность. И къ такой задачё г. Боборыкинъ приспособленъ лучше всякаго другого.

Злыя слова Тургенева о Боборыкинт общензвтетны. Воть что писаль Тургеневъ Салтыкову еще 20 леть тому назадъ (1882): "То, что вы пишете мит о Боборыкинт, меня не удивляеть. Я легко могу себт представить его на развалинахъ міра, строчащаго романъ, въ которомъ будутъ воспроизведены самыя последнія веянія погибающей земли. Такой торопливой плодовитости неть другого примера въ исторіи всёхъ литературъ. Посмотрите, онъ кончить темъ, что будетъ возсоздавать жизненные факты за пять минуть до ихъ нарожденія".

Это очень эло, и въ сущности всѣ, кто писалъ о Боборыкинѣ, только повторяли слова Тургенева, забывая при этомъ спросить себя, дѣйствительно ли это такъ дурно, какъ кажется съ перваго взгляда? Дурно? хорошо?—"са detend"... какъ говорятъ французы; потому что есть литература и литература.

Возьмите, напр., листъ газеты или книгу журпала, положите рядомъ съ ними сочиненія Гоголя или Толстого и спросите себя, есть ли что-нибудь общее между этими двумя литературами? Общее, разумъется, есть (писано перомъ на бумасъ, отпечатано, издано на потребу современи-

ковъ и т. д.) — но только съ вившней стороны. Суть же, нутро, душа тамъ и здёсь разныя. Здёсь старинныя, суровыя правила: "напиши, положи на столъ и продержи иёсколько лёть, потомъ перепиши и еще разъ перепиши, и такъ до семи и восьми разъ, пока самъ не будешь доволенъ, пока тебѣ самому не будеть очевидно, что ни прибавить, ни убавить ты уже не можешь ничего". Здёсь мысль о возрожденіи людей, о вліяніи на всю жизнь, здёсь проповѣдь и подвижничество, молитва художника о спасеніи міра—тамъ срочная телеграмма нашего собственнаго кореспондента, на лету схватившаго, быть можеть, правду, быть можеть, ложь, и телеграмма, тоже нужная нашей жизни, тоже волнующая людей, тоже расширяющая предѣлы ихъ бытія. Лично я не согласенъ остаться только съ Толстымъ и Гоголемъ безъ газеты или журнала, но одинаково не согласенъ остаться съ газетой безъ Толстого и Гоголя.

Представьте себъ умнаго, европейски образованнаго и несомивню проницательнаго человъка, который взяль на себя задачу писать на самомъ деле интересныя, а порою и художественныя корреспонденціи о русской жизни въ ея общихъ и важныхъ проявленияхъ, и вы получите Боборыкина. И ясно, что вопросъ не въ томъ, насколько онъ няже Толстого и Гоголя, а въ томъ, какъ исполняеть онъ эту свою задачу? А на этотъ вопросъ двухъ ответовъ быть не можетъ, потому что, какъ часто хорошо, часто недостаточно осв'ядомленный, но всегда внимательный нашъ собственный корреспонденть, Боборыкинь великольнень. Равнаго ему въ этой области у насъ изть. Упрекать же его или недостаточно серьезно къ нему относиться только потому, что ридомъ съ нимъ есть Толстой, такъ же неосновательно, какъ пренебрегать пернатыми вообще, потому лишь, что существуеть итица орель, хотя и тв и другой исполняють свое предназначеніе; одинъ мощными когтями схватываеть душу человіковъ, возносить ее къ небесамъ и низвергаеть въ пропасть, другія же ни высей, ни глубинъ жизви не знають.

Я воть шучу, а мит право не до шутокъ. Я еще понимаю, когда Тургеневь, этотъ настоящій, огромной глубины аристократь литературы, какъ будто свысока говорить о Боборыкинт, по когда, какъ будто свысока говорить о немъ мразь какая-нибудь, не только не возсоздающая жизненные факты за пять минуть до ихъ нарожденія, но перевирающая ихъ сто літь спустя послів ихъ совершенія—становится больно и обидно. Ну, да не въ томъ діло.

Надо, по завѣту Бѣлинскаго, опредѣлить "иаоосъ", т. е. господствующую страсть писателя, чтобы истипно уразумѣть его. Наоосъ Воборыкина любознательность, даже любопытство, и это какъ нельзя болѣе приличествуетъ художнику-корреспонденту. "У П. Д. Воборыкина, — пишетъ г. Спасовичъ въ "Вѣстникѣ Европы", — умъ, что называется непосѣдокъ, всегда подвижной, воображеніе живое, наблюдательность большая и острая. Едва замѣтныя новыя настроенія, новыя состоянія сознанія, едва выклевывающіеся новые человѣческіе тппы хватаемы были Боборыкинымъ, такъ сказать, на лету. Онъ, точно энтомологъ по отношенію къ насѣкомымъ, накалывалъ ихъ тотчасъ на шппльки".

Нъсколько безпорядочная любознательность, граничащая съ любопытствомъ, быть можетъ, порокъ, во всякомъ случать недостатокъ для смертнаго вообще, но для корреспондента и хроникера это воистину незамънимое и драгоцънное качество. Это то, чъмъ онъ живъ. Хватать на лету, сейчасъ же обобщать, пришпиливать — все это прямая его обязанность, такъ какъ жизнь творитъ все новыя формы.

Любознательность Боборыкина воистину поразительна. Чему только и гдѣ только онъ не учился. Въ Казани онъ слушалъ лекціи по камеральному отдѣленію юридическаго факультета, какъ-то заинтересовался химіей, перешелъ въ Деритъ на физико-математическое отдѣлейіс, заинтересовался медициной, прослушалъ всѣ теоретическіе и практическіе предметы, нужные врачу.

"Въ петербургскомъ университетъ, - продолжаетъ онъ свою автобіографію, —я значился вольнослушателемь, экзамень держаль изъ всёхъ предметовъ административнаго разряда. По закрытін университета слушаль я въ залахъ думы публичныя лекціп многихъ профессоровъ. Всего чаще бываль на лекціяхь Лохвицкаго и Костомарова... Въ конці 70-хъ и въ началь 80-хъ годовъ, кромъ разныхъ публичныхъ лекцій въ Москвъ и Петербурга, слушаль въ московскомъ университета римское право, исторію, философію и политическую экономію, а въ петербургскомъ -- государственное право. Въ Парижъ, въ течение иъскелькихъ зимъ, слушалъ я лекции въ College de France, Сорбониъ, медицинской школъ, въ музет и школъ изящныхъ искусствъ, по философія, исторія, старому французскому языку, исторін всеобщей и французской литературы, политическимъ наукамъ, исторін искусства, естественнымъ наукамъ, по нікоторымъ частямъ медицины. Въ парпжской конесъваторіи я въ концѣ 60-хъ годовъ посѣщалъ лекціп театральнаго пскусства. Въ теченіе двухъ сезоновъ браль я уроки декламацін. Въ в'єнской консерваторін присутствоваль на урокахъ декламацін. Въ Візніз же для подготовки себя къ преподаванію дикцін и декламацін бралъ уроки сольфеджіо. Въ Парижі прослушалъ курсъ гармоніп"... Все? Н'ять. "Новымъ языкамъ учился всю жизнь... Изъ семи новыхъ, мят извъстныхъ языковъ, я могу свободно говорить и писать на пяти, читать и понимать, говорить и писать мен'ве, на двухъ. Мое знаніе этихъ языковъ стоить въ такомъ порядкъ: русскій, французскій, и вмецкій, 35

итальянскій, англійскій, польскій, пспанскій. Учился по-чешски... Възниу 75-76 гг. бралъ заново уроки латинскаго языка; въ 1892 г. началъ учиться по-гречески".

Это просто изумительный послужной списокъ. Туть жажда познанія неугомонная, непосъдливая и ненасытимая, перепрыгивающая съ предмета на предметь, за все хватающаяся и все пытающаяся охватить — даже дикцію, декламацію и сольфеджіо. Будь у этой жажды познанія руководящая идея, Воборыкинъ сталъ бы русскимъ Фаустомъ или Сенъ-Симономъ, но такъ какъ такой руководящей идеи у Боборыкина не было, то ни Фаустомъ, ни Сенъ-Симономъ онъ не сдълался, а остался просто Боборыкинымъ. Потому что только идея, которая коренится въ глубинъ натуры человъка и въ окружающей его исторической обстановкъ, даетъ смыслъ и цъль его жаждъ познанія и одухотворяетъ ее. Безъ идеи она обращается въ любопытство.

Любопытные люди, вообще говоря, непріятный народъ или лучше не столько непріятный, сколько ихъ жаль. Жаль не потому, конечно, что они, какъ Бобчинскій, могутъ получить нашленку на непоказанное м'всто, а потому, что силы-то свои, и часто недюжинныя силы, тратять они чортъ знаетъ на что. До всего имъ есть дело, все они какъ нельзя ближе принимають къ сердцу, волнуются, кипятятся, вечно впопыхахъ, спешать и бъгуть, потому что на каждый часъ у нихъ самое неотложное дъло. И какія неотложныя діла-просто диву дасшься, просто руками разводишь, какъ, напр., по поводу просто-таки нечеловъческихъ хлопотъ Боборыкина увидеть опискаго папу. Ну скажите на милость, зачемъ Боборыкину понадобился римскій папа? А онъ все же своего добился, повидалъ и сочиниль объ этомъ чуть ли не целую книгу. Фурье, вся задача котокотораго сводилась къ тому, чтобы каждой человъческой силъ и способнаплучшее, т. е. напвыгодивашее для самого человъка ности найти и общества примъненіе, кратко сказаль про любопытныхъ: они могуть наполнять своими писаніями газеты.

Просматривая списокъ предметовъ, прослушанныхъ и проштудированныхъ Боборыкинымъ, вы не можете отдълаться отъ мысли, что, собственно говоря, ему было ръшительно все равно, что ни изучать, лишьбы изучать. Но такимъ какъ разъ онъ остается и въ большинствъ своихъ произведеній, лишь бы описывать. Кажется иттъ темы, которая бы его не интересовала, иттъ такой мелочи жизни, мелочи обстановки, которой бы онъ не удълилъ своего вниманія. И всегда это вниманіе одинаковое, не глубокое, не вдумчивое, не то, которое стремится установить связь личной человъческой жизни съ жизнью міра, т. е. отвътить на вопросъ о смыслъ пашего существованія, а то, которое разръшаеть шараду или разсматриваеть необычное,

въроде ихтіозауроса, или плезіозауроса, или созерцаеть ошибку природы. Занятно и только, и воть человекь весь ушель во всестороннее разсмотреніе занятнаго и описаніе его. Прогрессивный параличь и постепенно надвигающаяся на человека слепота, картины ножовой линіи и охотнаго ряда, состязанія въ клубе атлетовъ и туалеты отъ Ворта, жизнь бомонда и "жужжаніе" городового на посту—все это какъ-то странно въ равной степени интересуеть Боборыкина. Не видно, чтобы одно захватывало его больше, другое меньше, онъ à fond изучаетъ бульварный жаргонъ, ходъ болезни, обстановку редакціи, человека, танцующаго кадриль fin de siècle, или чуть-чуть не умирающаго отъ безработицы. Это все равно, какъ хроникеръ: въ мирное время онъ описываетъ балы, рауты, five o'clock thea, наряды дамъ, а въ военное—ужасы, присвоенные военному времени.

Выручаетъ Боборыкина умъ и европейское образованіе, которое одно время позволило ему даже играть видную роль во французской журналистикъ. По любопытству натуры своей, онъ заглядываетъ всюду и все готовь занести въ свою хронику, но необъемлемаго-не объемлешь, и онъ дъласть выборъ. Онъ группируеть явленія, подраздъляеть ихъ, старается всегда дать связную картину жизни, хотя и не всегда ему это удается. Только благодаря своему уму, онъ не совстмъ растерялся, хотя чувствуется, что часто онъ близокъ къ этому, такъ какъ накопленные острой наблюдательностью факты за отсутствіемъ руководящей идем представляють изъ себя пррегулярное войско, или толну, или сбродъ, сумбурно, въ безпорядкі двигающійся, поражающій многочисленностью, сестройностью и часто ненужностью... И несомнънно, тотъ же умъ, та же западно-европейская дисциплина дала Боборыкину и точку арвнія, благодаря чему онъ, несмотря на восторженность своей натуры, не поклонился дёльцамъ и написаль, вероятно, лучшую свою вещь, "Поумнель". Воть эта точка зренія, какъ самъ Боборыкинъ излагаетъ ее въ автобіографіи:

"То, что принесло съ собою послѣднее десятильтіе, — говоритъ П. Д. и на западъ, и у себя дома, дало не одному мнѣ чувство законной неудовлетворенности. Мы не ожидали, чтобы конецъ въка принесъ съ собою столько нравственныхъ дефицитовъ, и чтобы мы очутились въ такомъ ничтожномъ меньшинствѣ, принужденные, протпвъ воли, стоять въ сторонѣ, видя все яснѣе, что мы "не ко двору" и что успѣхъ и фактическое преобладаніе у тѣхъ, кто еще двадцать лѣтъ назадъ сотранялъ хоть нѣкоторое чувство стыдливости, а теперь чувствуетъ лишь страхъ передъ завоеваніями разума, правды и человѣчности.

"Но я долженъ признать, что послъднее десятилътіс, всъми своими тяжелыми для насъ проявленіями, ставило передо мною болъе строгія задачи, углубляло преданность дорогимъ идеямъ, освобождало отъ предвзя-

тости, отъ всего суетнаго и дилетантскаго, усиливало потребность: воспользоваться остаткомъ жизни для более крупныхъ замысловъ, искрение и тепле сливаться душою съ своей родиной, успеть во многомъ пополнить свои занятія, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на томъ, что стоить высшаго напряженія, что следуеть воспроизводить, не смущаясь никакими малодушными соображеніями. Личныя обстоятельства сделали более возможнымъ выполненіе такой программы писателя и гражданина".

Резюмирую.

Несмотря на слишкомъ 40 лѣтъ работы, Боборыкинъ пользуется только положеніемъ въ литературѣ, но не вліякіемъ въ ней. Его точка зрѣпія на жизнь, такая же, какъ у образованнаго западно - европейскаго человѣка средней руки, мало можетъ запитересовать кого-нибудь. Это не для насъ.

Вокругъ г-на Боборыкина группируется цѣлая толпа беллетристовъ, отчасти художниковъ, но больше хроникеровъ. Но я не могу остановиться на ихъ произведеніяхъ за недостаткомъ мѣста.

Въ своей плоскости Боборыкинъ не только замѣтная, ни прямо крупная величина, и въ его художественныхъ корреспонденціяхъ о послѣднихъ сорока годахъ русской жизни много умнаго и цѣннаго, вѣрнаго и невѣрнаго, наскоро записаннаго и проницательно угаданнаго, много... вообще всего. И это много много всего, какъ бы символъ текущей русской литературы.

## ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Я проследиль исторію русскаго литературнаго развитія за сто леть слишкомъ. При этомъ я инсколько не заботился о полноте картины, а лишь о томъ, чтобы не упустить изъ виду инчего характернаго—такого, что явилось литературнымъ отраженіемъ перелома общественной мысли и настроенія. Я далъ сначала общую характеристику барской литературы, затемъ ея противоположности —литературы разночинной и, наконецъ, литературы, созданной кающимся дворяниномъ. Эти три фигуры — баринандеалиста 40-ыхъ годовъ, разночинца 60-ыхъ и кающагося дворянина 60-ыхъ, 70-ыхъ годовъ я считаю основными въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вражда принциповъ, внесенныхъ въ литературу бариномъ и разночинцемъ, и затемъ принциповъ, внесенныхъ въ литературу бариномъ и разночинцемъ, и затемъ примиреніе этихъ принциповъ — вотъ схема, по которой я расположилъ свою книгу.

Схема только остовъ. Она въ такой же степени вытекаетъ изъ существа дъла, сколько создается, сочиняется въ интересахъ порядка и стройности изложенія. Ни одна схема не можетъ охватить всего разнообразія жизненныхъ явленій. Каждое явленіе жизни, взятое въ его сложности, можетъ потребовать для себя отдѣльной графы въ классификаціи. Съ этой точки зрѣнія схема пезаконна. Но она неизбѣжна въ то же время, такъ какъ безъ нея мы способны лишь растеряться въ пестротѣ и разнообразіи жизни.

Баринъ-идеалисть 40-ыхъ годовъ представляетъ изъ себя въ нашей литературѣ начало прежде всего созерцательное. Его историческая миссія привить нашей литературѣ общія иден добра, истины и справедливости. Это теоретикъ и созерцатель; это художественная натура, поклонникъ красоты и дилетантъ разъ дѣло касается дѣйствительности и дѣятельности. Венера луврская для него несомиѣниѣе всѣхъ принциповъ 89-го года и всѣхъ тѣхъ принциповъ, за которые вообще билось человѣчество. Бъ немъ много искусственнаго и тепличнаго, такого, что бонтся работы на свѣжемъ воздухѣ. Какъ эстетику ему нужна красивая обстановка въ такой же

степени, въ какой и благородная сущность. Природа богато одарила его, но какъ бы въ отместку за свою щедрость дала ему и слабость воли, и склонность къ пессимизму. Роль его велика и плодотворна. Для закръпленія общихъ принциповъ во всей ихъ широть, для выясненія нашему обществу высшаго культурнаго типа общественной жизни -- онъ былъ самымъ подходящимъ человъкомъ. Выть можетъ, и лучше было не знать мелочей, не пачкаться въ грязи жизни и не отвлекаться въ сторону практическими соображеніями, чтобы исполнить такую задачу. Выть можеть, самымъ настоящимъ дъломъ было брать у Запада иден свободы, красоты и гуманности, нисколько не заботясь о томъ, что изъ этого выйдетъ въ сферъ практической дъйствительности. Но все же и самая жизнь, и созданныя ею идеи были половинчатыя. Овф не могли не привести къ меланхолическому вопросу: "что такое свобода — безъ участія въ благахъ жизни? Что такое развитіе безъ ясно нам'вченной конечной цівли? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?" Такая меланхолія такъ же характерна, какъ и художественность барской натуры. Она наказаніе за отвлеченность, безд'ятельность жизни, за ея раздвоеніе на область созерцанія и действительности.

Наиболѣе чистыми представителями эстетически созерцаемаго идеализма 40-ыхъ годовъ я считаю первыхъ нашихъ славянофиловъ, особенно Хомякова, К. Аксакова, братьевъ Кирѣевскихъ. Обломовская основа, обломовская сущность ихъ натуры и ея благородство были какъ нельзя лучше приспособлены къ общимъ гуманнымъ идеямъ, которыя въ сущности нл къ чему не обязывали.

Но идея обязываеть и чемъ гуманиве идея, темъ болве она обязываеть къ служенію массь и ея интересамь. Такова формула, въ которой воплотилось разночинное волевое начало нашей литературы. Конечно, я онять говорю схематически, но мит думается, что противортчие двухъ върованій одного, что идея прекрасна и другого, что идея требуеть своего воплощенія въ жизнь, что н'ять справедливости безь огня самоотверженности и любви-- и создало не только противорфчіе, но и вражду двухъ эпсхъ. Славянофильство было окончательно загнано въ уголъ, оплевано и осм'вяно. Кумиры прежней литературы отчасти были поколеблены, отчасти сами отстранились отъ дъла. "Эстетическое созерцаніе" --- возбуждало прямотаки ненависть и вопіяніе противъ себя. И понятно почему: оно наиболтье подходило къ прошлой барской жизни и было единственнымъ, что придавало ей хоть какую-нибудь ценность. Разночинець приняль большую часть идей, которыми жили 40-ые годы, но придаль имъ утилитарный, практическій характеръ. Главной его задачей была перестройка дійствительности. Время созерцанія и мечтаній при лун' прошло. И я настанваю на томъ,

что такой взрывъ воли, такая напряженность ея обусловливается не только величіемъ задачи — осчастливить массу, но и значительной примъсью злобы и чувства мести. Наша воля, какъ извъстно, нуждается столько же въ положительныхъ, сколько и отрицательныхъ стимулахъ. Ей нужны близкія и ненавистныя преграды, чтобы проявить свою мощь. Ей нужно гордое сознаніе своего я, своихъ неотъемлемыхъ правъ личности, которыя она при извъстныхъ обстоятельствахъ распространяеть на всёхъ людей. Она должна бороться и сознавать себя въ состояніи борьбы. Такъ было и у насъ въ ту эпоху, когда выступилъ на сцену разночинецъ. Разночинецъ вскормленъ ненавистью къ гиету жизни и уваженіемъ къ человъку. Тъмъ гнетомъ, который восинтываеть волю человъка.

Онъ отбросиль идею красоты, потому что съ ней въ его представления соединялось слишкомъ много негріятныхъ ассоціацій. Онъ еще помнилъ объ армидиныхъ садахъ и объ эстетить разврата. Онъ прекрасно понималь, что служеніе красоть отвлекаеть человька оть ближайшихь практическихь задачь и цвлей, открещивался отъ него и самаго слова "красота" боялся, какъ раскольникъ дыму. Онъ отбросилъ не только идею красоты, но и идею барской гуманности, такую распространенную, такую пзлюбленную идею 40-ыхъ годовъ. Но туть надо сделать оговорку. Барская гуманность--это не совству то, что гуманность вообще. Она никакъ не можетъ отръшиться отъ накотораго аристократизма, отъ накотораго "свысока" въ отношения униженнаго и обиженнаго. На первый планъ она выдвигаетъ жалость, состраданіе—пріятныя для одинхъ, непріятныя для другихъ. Въ ней есть нъчто филантропическое, изчто въ родъ подачки отъ избытка сердечнаго благородства. Это очень оскорбляло разночинца, который, особенно въ ту эпоху, въ фалантропін не нуждался. Повидимому, онъ склоненъ быль разсуждать такъ: любить или не любить человъка-дъло твое, жалъть или не жальть человька-тоже твое дьло, но не признавать человька въ человъкъ и пользоваться трудомъ ближняго для изобрътенія летательныхъ машинъ, или написанія "Семпрамиды", ьли для филологическихъ турнировъ во вкуст К. Аксакова -- этого нельзя. И это нельзя должно быть закрѣплено за жизнью, какъ нъчто незыблемое и неприкосновенное. Сущность туть въ различіи настроенія. Одно настроеніе выработалось въ сред'ь, гдь личныя обиды, личное унижение отъ жизни чувствовалось мало и съ избыткомъ окупалось всякаго рода благами жизни; другое тамъ, где личныя обиды и униженія отзывались одинаково и на собственной шкурф, и на шкур'в ближнихъ. Одни давали отъ щедротъ и избытка, другіе требовали во имя человъческаго достопиства, во имя правъ человъка.

Психологія кающагося дворянина—это синтезъ исихологія барина-идеалиста и разночинца, созерцанія в хотінія; это возвращеніе къ отвлечен-

нымъ идеямъ сороковыхъ годовь, но съ постоянной заботой, чтобы онъ не обратились въ прекрасныя слова, это возрождение философскаго духа или лучше духа философствованія, но философствованія строго этическаго. . стремящагося обосновать правственность человека. Здесь на сцене опять жалость, но никакого аристократизма, никакого "свысока" тугь нъть. Наже наоборотъ: жалость, распаляемая голосомъ совъсти, ищетъ ига, служенія, жертвы. Здесь опять идея красоты, но такая, которая ведеть не къ созерцанію — а къ д'ятельности. Красота народной жизни обязываеть. Красота идеала гармонически развитой личности обязываеть. Ръшеніе встяль правственных проблемъ-зъ подвижничествт, какъ высшемъ проявленін нравственной красоты, какъ въ синтезъ созерцанія и хотьнія, такъ какъ каждая изъ нихъ въ отдъльности подвига произвести не могуть. Здась завершение литературы, созданной прошлымъ России. Историкъ литературы имфетъ полное право здесь остановиться, такъ какъ радищевская идея развернула все свое содержаніе. Дальше появляются на сцену новые классы общества (третье и четвертое сословіе) и вносять въ общественную жизнь свое духовное содержаніе. Литература теряется на первыхъ порахъ. Она какъ бы не знаетъ, куда ей примънпть идею, которой она жила сто латъ. Ен миссія не обозначилась еще съ той яркостью, съ какой это было сделано въ "Антоне Горемыке". Но это очевидно лишь временный упадокъ. Чеховъ и Горькій порука, что мы снова выбираемся на истинную дорогу, оставаясь върными прежней освободительной традиців. Но освобождать намъ надо ужъ не мужика, бороться намъ надо уже не съ традиціями прежней барской культуры. Повая спла м'вщанства появилась на сцену, а вибств съ нею вызванныя ею общественныя противоръчія жизни.

Здѣсь мнѣ нечего вдаваться въ подробности. Здѣсь я напоминаю лишь выводы, подробно развитые и обоснованные мною раньше. Я обнажаю передъ читателемъ схему книги, ея остовъ. Насколько этотъ остовъ дѣйствительный, а не выдуманный, насколько мнѣ удалось воплотить его въ живыя формы литературныхъ характеристикъ отдѣльныхъ личностей и направленій—судить не берусь. Пока же еще одно заключительное замѣчаніе.

Въ предисловій я говорилъ о практицизм'є нашей мысли, проявившейся въ литературіє, о настойчивомъ исканій нравственныхъ основъ для пове денія и отвіста на вопросъ, "что дієлать?"—и повторять этого я, одинаково, не стану. Наша новая литература съ момента своего зарожденія въ теченіе цієлаго віжа была миссіонерской, проповізднической и освободительной. Ея миссія—освобожденіе. Она заговорила объ этомъ въ ясныхъ и сильныхъ словахъ слишкомъ 110 лість тому назадъ. Тто ея знамя, которому она не изміняла. Это знамя заставило ее сразу же вступить въ

4

борьбу со всеми идеями, на которыхъ зиждился крепостной строй. Эти иден въ свою очередь формулировались все ясиће и опредълениће и вылились наконецъ въ систему оффиціальной народности. Эта система утверждала кръпостное состояніе навсегда. Она находила въ немъ ясные признаки высшаго, небеснаго происхожденія. Проникнутая самодовольствомъ она объявила, что всякія переміны для насъ вредны. Она распространялась не только на отношенія пом'єщиковъ къ крестьянамъ, но и на всю сферу семейныхъ и общественныхъ отношеній безъ псключенія. Властная и гордая, она требовала отъ личности только подчиненія. Этой систем'в оффиціальной народности литература противопоставила идею гуманности и личной эмансипаціи. Она возвела мужика въ человѣка. Сначала она говорила, что мужикъ страдаетъ, что онъ такъ же чувствуетъ все доброе и злое, какъ и мы: потомъ она сказала, что онъ лучше насъ, и наконецъ, преклонилась передъ нимъ. Какъ бы то ни было, если въ жизни, въ практической дъйствительности мужикъ измънился очень мало, то въ идеъ, благодаря литературной пропагандъ, онъ выросъ неизмъримо. И это можно сказать не только о мужикъ, но и о человъкъ вообще.

Если вспомнить, какую борьбу пришлось выдержать нашей литературф, при какихъ условіяхъ происходила эта борьба —то нельзя не почувствовать къ ней значительнаго уваженія. Что руководило ею? Въ сущности одна мысль, что никто не можеть быть спокойнымъ и довольнымъ, разъ рядомъ существують несчастные и униженные. Какъ ни различны формы воплощенія этой мысли, она всегда здѣсь, она всегда мысль вдохновительница.

Сознаніе необходимости бороться съ рабствомъ человіка, въ какихъ бы видахъ оно ни проявлялось — бороться во имя голоса своей сов'єсти, интересовъ человіческаго развитія, чувства чести и достоинства живетъ въ нашей литературі. Борьба за мужика собственно закончилась. Теперь мужикъ можетъ получить лишь то, что получить человікъ вообще. Но борьба за человіка вообще, за пролетарія только началась.

Грустно, что приходится констатировать успѣхи промышленной литературы и ен распространеніе. Г. Рынокъ даеть себя знать. Можно, разумъется, утъшаться мыслью, что число читателей растеть, что печатная бумага проникаеть всюду. Но нельзя представить себъ ничего болье печальнаго, если промышленная литература заглушить истинную литературу.

Но я не върю, что такъ можеть случиться.

Въ томъ, что русская молодая литература (въ лицѣ, напр., Горькаго п Чехова) объявила непримиримую войну мѣщанству и духу его, все болѣе распростняющемуся въ нашемъ обществѣ — я вижу залогъ ея грядущихъ успѣховъ, ея близкаго возрожденія. Опираясь на ндеалистическія традиціп прошлаго, она не отдастъ себя въ полную кабалу господина Рынка п, быть

можеть, недалеко то время, когда она свергнеть иго его такъ же легко и не колеблясь, какъ когда-то свергла иго меценатства. Давай ей этого Богъ, потому что это она полностью заслужила въ своей суровой борьбъ со всёмъ, что порабощаеть личность и общество, что порабощаеть человъка.

## ОГЛАВДЕНІЕ.

| B. d                                          | Стран,  |
|-----------------------------------------------|---------|
| Вмѣсто предисловія                            | ш-хуг   |
| Литература кръпостной Россіи                  | 1-196   |
| Тезисъ русской литературы                     | 1       |
| Радищевъ и скептическое движеніе въ           |         |
| Poccin                                        | 3       |
| Радищевъ — 3. Скептическое движеніе въ рус-   |         |
| ской литературь -5.                           |         |
| Литература первой четверти въка               | 18      |
| А. С. Пушкинъ.                                | - 24    |
| Бълинскій о Пушкинь 24. Пушкинь въ исто-      |         |
| рін — 28. Характеристика Пушкина — 30.        |         |
| и Поэты Пушкинской эпохи. Рылфевъ-41.         |         |
| Эпоха Николая І-го. Система                   | 42      |
| Журналистика эпохи Николая І-го               | 51      |
| Трибовдовъ, Гоголь, Лермонтовъ                | 68      |
| А. С. Грибоъдовъ-70. Н. В. Гоголь - 73. М. Ю. |         |
| Лермонтовъ - 78.                              |         |
| Славянофилы и западники.                      | 82      |
| Славянофилы —86. Западники—112. П. Я. Чаада-  |         |
| евъ 115. В. Г. Бълинскій 119. Мужикъ          |         |
| въ русской литературъ-130, Д. В. Григо-       |         |
| ровичъ-137. И. С. Тургеневъ-140. А. И.        |         |
| Герценъ — 150. Н. П. Огаревъ-174. Н. А.       |         |
| Гончаровъ176. Общія замъчанія о лите-         |         |
| ратуръ 40-хъ годовъ—184.                      |         |
| Шестидесятые годы                             | 197-326 |
| Общая характеристика                          | 197     |
| Литература записокъ и нисемъ, какъ            |         |
| предисловіе къ литератур 5 60-хъ г.г.         |         |
| собственно                                    | 210     |
| Журналистика 60-хъгодовъ                      | 216     |
| "Современникъ"218. Н. Г. Чернышевскій—220.    |         |
| Н. А. Добролюбовъ –230. "Русское Слово" –     |         |
| 239. Д. И. Писаревъ — 241. Н. В. Шелгу-       |         |

| unna 957 M H Paranta a Dunquit Datar         |         |
|----------------------------------------------|---------|
| новъ -257. М. Н. Катковъ и "Русскій Въст-    |         |
| никъ"—258. "Искра"—266. Славянофиль-         |         |
| скіе органы—267. Ап. А. Григорьевъ—271.      |         |
| Н. Н. Страховъ—275. Полемика—279.            | 201     |
| Белллетристика 60-хъ годовъ                  | 281     |
| Беллетристика Чернышевскаго—282. Н. Г. Помя- |         |
| ловскій — 291. А. И. Левитовъ—299. А. К.     | 2       |
| Шеллеръ300.                                  |         |
| Беллетристы-народники                        | 304     |
| Н. В. Успенскій—302. Ө. М. Ръшетинковъ—304.  |         |
| Поэты 60-хъ годовъ. Н. А. Некрасовъ          | 311     |
| Общія заключительныя замъчанія               | 318     |
| Семидесятые годы ,                           | 327-500 |
| Общая характеристика                         | 327     |
| Философія критической личности               | 340     |
| Народиичество                                | 345     |
| I. Юзовъ (О. II. Каблицъ) 347. В. В. (Ворон- |         |
| цовъ) — 349. Народники - государствен-       |         |
| ники—350.                                    |         |
| Критическое народничество                    | 350     |
| "Отечественныя Записки"352. Г. З. Елисъевъ-  |         |
| 354. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ-355. Н. К.      | *       |
| Михайловскій—374. Г. Н. Успенскій—396.       |         |
| Н. Н. Златовратскій—418.                     |         |
| Невърующіе народники ,                       | . 427   |
| А. Н. Новодворскій-Осиповичъ-429. В. М. Гар- |         |
| шинъ-435. С. Я. Надсонъ-439. Д. Н. Ма-       |         |
| минъ-Сибирякъ-440.                           |         |
| Реакціоная литература 60-хъ и 70-хъ гг.      | 445     |
| В. И. Клюшниковъ – 449. Н. С. Лъсковъ – 451. |         |
| Всев. Крестовскій—453. Б. Маркевичъ—453.     |         |
| Толстой и Достоевскій.                       | 455     |
| Л. Н. Толстой455. Ө. М. Достоевскій-477.     |         |
| Славянофилы                                  | 497     |
| Общія замъчанія о литературъ 70-хъ гг.       | ·499    |
| 80-ые и 90-ые годы                           | 501-548 |
| Общая характеристика 80-хъгодовъ             | 501     |
| Мъщанство-508. А. П. Чеховъ-513. Декаденты-  | •       |
| 525. Новыя въянія — 527. М. Горькій—531.     |         |
| Маркензмъ—539.                               |         |
| Текущая литература                           | 541     |
| II. Д. Боборыкинъ—543.                       |         |
| Занлюченіе                                   | 549554  |

Became 2nd Sem. 1660-61-620 Description of the work of

## Замъченныя опечатки.

<mark>Этраницы:</mark>

11

11

Строка:

7-я снизу 6-я снизу Напечатано:

умъ

пылкое

Слъдуетъ читать.

сонъ

слабое

















UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
#00022051173\*